

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
   Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

Slav 4100.1

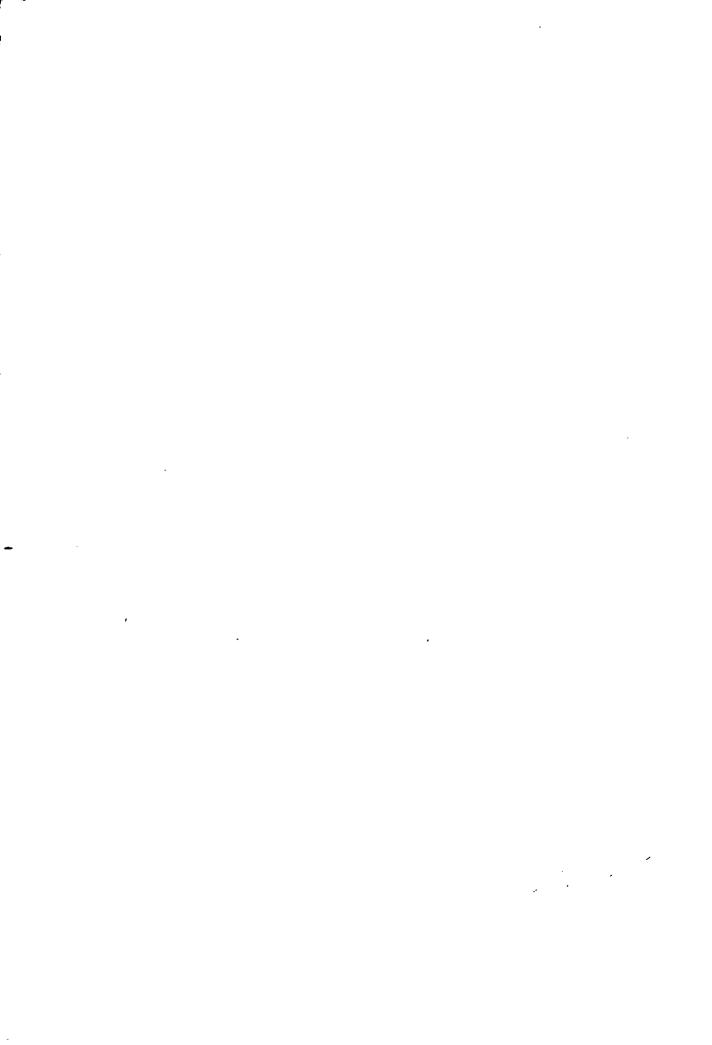

|   |   | ·   |  |
|---|---|-----|--|
|   |   | · . |  |
| • |   | 1   |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   | ·   |  |
| , | · |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |

• • 

### **MCTOPHYECKIE OYEPKH**

## РУССКОЙ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

### ИСКУССТВА.

Teder vannith Busing.
Countehie O. BYCINEBA.

TOM'L I.

излание п. к. кожанчикога.

CAHRTHETEPSYPTS.

ROPPA O IN TOBAPHMECTBA «OFMECTBERNA HOALSA».

4 264.

## РУССКАЯ

# НАРОДНАЯ ПОЭЗІЯ.

СОЧИНЕНТЕ

Ө. БУСЛАЕВА.

CAHRTÜETEPBYPPB.

Bb 1880fpa+is 108apsmectba «Obmectbessaa soabba»

4864.

5 w 4100.1

HARVARD COLLEGE LIBRARY
1874, Dec. 18.
Checker theore Fund.
(I., II.)

### печатать позволяется

съ тъмъ, чтобы по отпечатанін представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С. Петербургъ, 24 Октября 1860 года.

Ценсоръ В. Бекетова.

Въ «Историческихъ Очеркахъ Русской Народной Словесности и Искусства» собраны и приведены въ нѣкоторую систему изслѣдованья и характеристики, разсѣянныя по разнымъ изданіямъ. Что казалось автору ошибочнымъ и неполнымъ, исправлено и пополнено. Нѣкоторыя главы напечатаны въ первый разъ.

«Историческіе Очерки» расположены въ следующемъ порядке. 1-й томъ содержитъ изследованья по народной поэзіи. Сначала идутъ главы, имеющія предметомъ поэзію въ связи съ языкомъ и народнымъ бытомъ, потомъ — сравнительное изученіе Славянской поэзіи съ поэзіею прочихъ родственныхъ народовъ, затемъ національную поэзію Славянскихъ племенъ вообще, и наконецъ Русскую, по возможности въ хронологическомъ порядке. Во 2-мъ томъ разсматриваются народные элементы Древне-Русской литературы и искусства.

Монографическій способъ изложенія даетъ каждой главѣ самостоятельное цѣлое, безъ отношенія къ предыдущему и послѣдующему.

Для точнаго опредёленія эпохъ въ исторіи Русскаго искусства, помінненные въ «Историческихъ Очеркахъ» рисунки сняты (кальками, въ величину подлинника) только съ миніатюръ, находящихся въ рукописяхъ. Для общаго обозрінія прилагается хронологическій перечень самыхъ рукописей съ указаніемъ снятыхъ изъ нихъ рисунковъ.

|   |   | · |  |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|
|   |   |   |  |   |   | , |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
| • | , |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   | • |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   | · |   |
|   |   |   |  | · |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |

### оглавление.

### Tome I.

| Ст                                                                                        | ран.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I. Эшическая поэзія                                                                       | 1          |
| II. Русскій быть и пословицы                                                              | 78         |
| III. Мионческія преданія о человъкъ и природъ                                             | 137        |
|                                                                                           | 151        |
| V. Объ эпическихъ выраженіяхъ Украинской поэзіи                                           | 210        |
| VI. О сродствъ Славянскихъ Вилъ, Русалокъ и Полудницъ съ Иъмецкими Эльфами и Валь-        |            |
| киріями                                                                                   | 231        |
| VII. Языческія преданья села Верхотишанки                                                 | 242        |
| VIII. О сродствъ одного Русскаго заклятія съ Нъмецкимь, отпосящимся къ эпохъ языческой.   | 250        |
| IX. Древис-съверная жизнь                                                                 | 257        |
| Х. Пъсни древней Эдлы о Зигурдъ и Муромская легенда                                       | 269        |
| XI. Сказаніе новой Эдды о сооруженін станъ Мидгарда и Сербская пасня о построенін Скарда. | 301        |
| XII. Славянскія сказки                                                                    | 308        |
| XIII. Древивний Эпическія преданія Славянских племень                                     | 355        |
| XIV. Pycckag noosig XI h havaja XII beka                                                  | 377        |
| XV. Русскій народный эпосъ                                                                | 401        |
| XVI. BOAOTE BOAOTOBUTE                                                                    | 455        |
| ХУП. Замъчательное сходство Псковскаго преданья о горъ Судомъ съ однимъ эпизодомъ         |            |
| Сервантесова Донъ-Кнхота                                                                  | 464        |
|                                                                                           | 470        |
| XIX. Повъсть о Горъ-Злочастін                                                             | <b>548</b> |

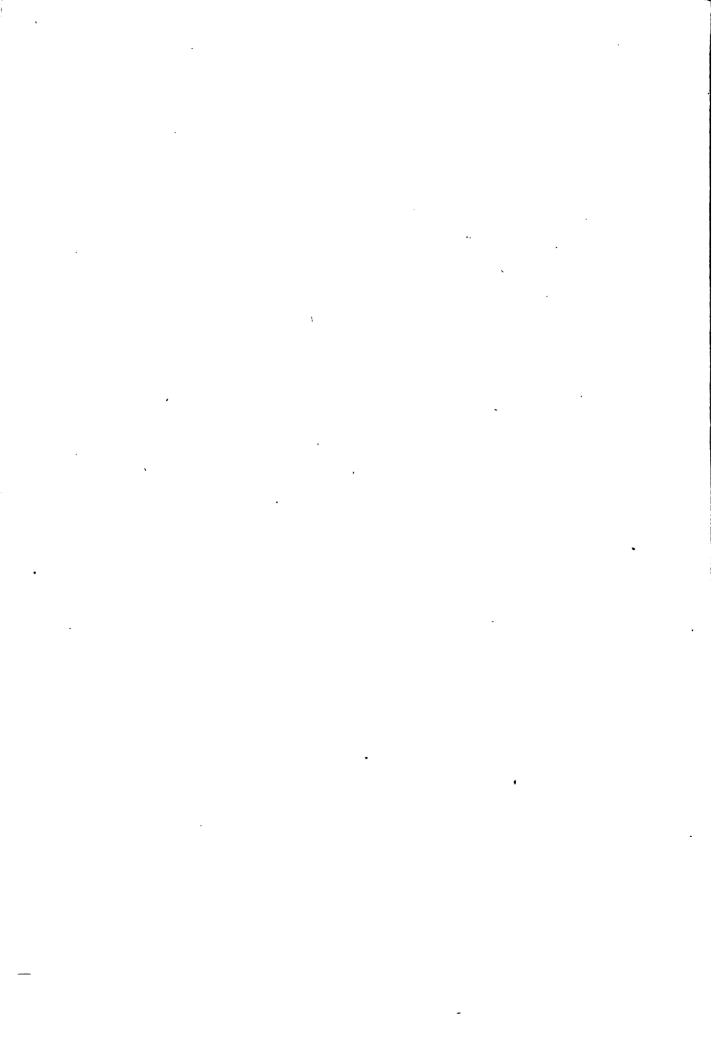

# Хронологическій перечень рукописей, съ указаніемъ снятыхъ изъ нихъ рисунковъ.

| XIV BBRL                                                                                                                                       |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                                                                                                                                                | Toxs. | Стр. |
| 1. Пергаментная <i>Псал</i> имире XIV в., въ Румянцовскомъ Мувећ, № 327. Въ мал. листъ.                                                        |       |      |
| З русунка                                                                                                                                      | П     | 326  |
| XV BERL.                                                                                                                                       |       |      |
| 2. Палел, писанная въ Новъгородъ дъякомъ Несторомъ, въ 1477 г. Въ Синодаль-<br>ной Библіотекъ, Ж 210. Въ листь.                                |       |      |
| 7 рысунковъ                                                                                                                                    | П     | 325  |
| 3. Псалтырь, писанная въ Угличь Оедоромъ Климентьевымъ Шараповымъ, въ 1485                                                                     |       |      |
| г. Въ Публичной Библіотекъ. Отд. 1, № 5 (Грана Толотова, Отд. 1, № 32). Въ л.                                                                  |       |      |
| 18 рысунковъ                                                                                                                                   | П     | 204  |
| •                                                                                                                                              | П     | 205  |
|                                                                                                                                                | II    | 207  |
|                                                                                                                                                | П     | 209  |
| •                                                                                                                                              | П     | 210  |
|                                                                                                                                                | П     | 212  |
|                                                                                                                                                | II    | 231  |
| XVI beke.                                                                                                                                      | _     |      |
| 4. Козма Индикоплось, въ Макарьевской Четьи-минев, на масяцъ Августъ. Писанъ, вароятно, въ Новагорода, въ 1542 г. Въ Синод. Библ. № 997. Въ л. |       |      |
| 5 рисунковъ                                                                                                                                    | I     | 617  |
|                                                                                                                                                | П     | 206  |
|                                                                                                                                                | П     | 325  |
| 5. Шестодневь Іоанна Экзарха, въ Румянц. Мувев, Ж 194. Въ л.                                                                                   |       |      |
| 1 рисуновъ                                                                                                                                     | П     | 287  |
| 6. Толковый Апокалипсись, принада, автору. Въ 4-ку.                                                                                            |       |      |
| 6 рысунковъ                                                                                                                                    | П     | 138  |
|                                                                                                                                                | П     | 147  |
|                                                                                                                                                | П     | 314  |
|                                                                                                                                                | П     | 325  |
| 7. Дарственная книга, въ Синод. Библ. М 149. Въ л.                                                                                             |       |      |
| 16 рисунковъ                                                                                                                                   | П     | 312  |
| • •                                                                                                                                            |       |      |
| XVII BERT.                                                                                                                                     |       |      |
| 8. Исалинеро, писанная въ 1600 г. по повелънію боярина Динтрія Ивановича Го-                                                                   |       |      |

|                                                                                 | Тонъ. | Стр. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| кунова. Въ Библіотекъ Московской Духовной Академіи, что въ Тронцкой Сергісвой   |       |      |
| Лавръ. Въ листъ.                                                                |       |      |
| 8 рисунковъ                                                                     | П     | 214  |
| •                                                                               | П     | 231  |
| 9. Лицевой Подлинника, въ Библіотекъ Графа С. Г. Строганова. Въ 4-ку.           |       |      |
| 17 рисунковъ                                                                    | П     | 229  |
|                                                                                 | П     | 348  |
| 10. Лицевая Библія, въ Библ. Графа А. С. Уварова, № 34. Въ мал. л.              |       |      |
| 8 рысунковъ                                                                     | I     | 440  |
|                                                                                 | I     | 489  |
|                                                                                 | I ·   | 624  |
|                                                                                 | П     | 153  |
|                                                                                 | Д     | 218  |
|                                                                                 | П     | 228  |
| 11. Синодикъ, въ Публичи. Библ. Отд. І. № 324 (Толст. 1. № 184). Писанъ не      |       |      |
| поздиже 1640 г. Въ листъ.                                                       |       |      |
| 1 рисуновъ                                                                      | I     | 624  |
| 12. Сборникъ съ Синодикома, принадлежащій автору; писанъ не поздиве 1652 г.     |       |      |
| Въ 4-ку.                                                                        |       |      |
| 5 рысунковъ                                                                     | I     | 624  |
|                                                                                 | П     | 121  |
|                                                                                 | П     | 384  |
| 13. Рукописные рисунки, которыми украшены поля Налойной Псалтыри, въ листъ,     |       |      |
| печатанной въ 1633 г., и данной вкладомъ къ Тронцъ въ Сергісву Лавру въ 1659 г. |       |      |
| 11 рысунковъ                                                                    | П     | 21   |
|                                                                                 | П     | 292  |
|                                                                                 | П     | 384  |
| 14. Хронографъ, въ Публичи. Библіот. Отд. IV, Ж 151. Въ л.                      |       |      |
| 7 ресунковъ                                                                     | I     | 629  |
|                                                                                 | П     | 302  |
| 15. Александрія, въ Библ. И. Е. Забълина; въ л.                                 |       |      |
| 7 рысунковъ                                                                     | II    | 371  |
| 16. Житів Василія Новаю, въ Библ. И. Е. Забълина; въ 4-ку.                      |       |      |
| 3 рисунка                                                                       | I     | 435  |
| •                                                                               | П     | 119  |
|                                                                                 | П     | 384  |
| 17. Архієрейскій Случасебника, писань въ 1665 г. въ монастыра Спаса Новогоро-   | •.    |      |
| да Съверскаго. Въ Синод. Библ. № 271. Въ л.                                     |       |      |
| 1 рисунокъ                                                                      | II    | 388  |
| 18. Книга о Сивиллахъ, въ Румянц. Муз. 1672 г. № 227. Въ л.                     |       |      |
|                                                                                 | п     | 364  |
| 5 ресунковъ                                                                     |       | 304  |
| 19. Сказаніе о Тихвинской Иконь, въ Быбл. Графа А. С. Уварова; въ 4-ку. М 804.  |       | 000  |
| 6 рисунковъ                                                                     |       | 280  |
| 20. Сійскою Евангеліе съ Міъсящословома, данное вкладомъ въ Сійскій монастыры   | ,     |      |
| въ 1692 г. Въ д.                                                                |       |      |
| 26 рисунковъ                                                                    | II    | 86   |
| •                                                                               | п     | 388  |

|                                                                        |                                             | Tomb. | Crp. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|
| 21. Сборникъ съ Сиподикома, принадл                                    | ежащій автору. Въ л.                        | •     |      |
| 12 рисунковъ                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | I     | 491  |
|                                                                        |                                             | 1     | 624  |
|                                                                        |                                             | II    | 121  |
|                                                                        | •                                           | П     | 287  |
|                                                                        |                                             | П     | 319  |
|                                                                        | XVIII въкъ.                                 |       |      |
| 22. Толковый Апокалипсись, писанны                                     | й въ 1705 г., въ 4-ку. Принадлежить автору. |       |      |
| 3 рисунка                                                              |                                             | П     | 138  |
| 23. Соломона, въ Библ. И. Е. Забъли                                    | 1a. B5 4-rv.                                |       |      |
| •                                                                      |                                             | I     | 492  |
| • •                                                                    | ъ Патериковъ. Въ Публичн. Библ. Отд. 1,     |       |      |
| 24. Лицевая Биолая, съ повъстави вз<br>36 91. (Толст. 1. 36 24). Въ л. | ъ патериковъ. оъ пуоличи. онол. отд. 1,     |       |      |
| 1 рисуновъ                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | П     | 291  |
| 25. Толковый Апокалипсись, въ Публ                                     | . Библ. № 229. въ 4-ку.                     |       |      |
|                                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | п     | 133  |
| _ p_v,                                                                 |                                             | п     | 138  |
| 26. Толковый Апокалипсись, принада                                     | empts arrony. Rt. s.                        |       |      |
| · -                                                                    | ·····                                       | 11    | 138  |
| _ pao;                                                                 |                                             | п     | 371  |
| 97 Mamie Rechnocuriu Cresda recrosi                                    | въ Библ. Графа А. С. Уварова; въ л. № 106.  |       | 0.1  |
| •                                                                      |                                             | П     | 384  |
| • •                                                                    |                                             | ш     | JOT  |
|                                                                        | ескими рисунками, принадлежить автору. Въ   |       |      |
| 12-ю д. л.                                                             |                                             |       |      |
| 10 рисунковъ                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | 1     | 629  |
|                                                                        |                                             | II    | 119  |
| 29. Еще Личевой Сборникъ. съ Пляси                                     | сою Бъсовъ, принада. автору. Въ 12-ю д. а.  |       |      |
|                                                                        |                                             | I     | 629  |
|                                                                        |                                             | -     |      |
| 30. Лицевой Подлинника, на 12 боль                                     | •                                           | ***   | 390  |
| 11 рисунковъ                                                           |                                             | П     | งชบ  |

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   | · |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |

### ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗІЯ.

### І. Языкъ. Періодъ до-историческій.

Въ самую раннюю эпоху своего бытія народъ имѣетъ уже всѣ главнѣйшія нравственныя основы своей національности въ языкъ и мивологіи, которые состоятъ въ тѣснѣйшей связи съ поэзією, правомъ, съ обычаями и нравами. Народъ не помнитъ, чтобъ когда нибудь изобрѣлъ онъ свою мивологію, свой языкъ, свои законы, обычаи и обряды. Всѣ эти національныя основы уже глубоко вошли въ его нравственное бытіе, какъ самая жизнь, пережитая имъ въ теченіе многихъ до-историческихъ вѣковъ, какъ прошедшее, на которомъ твердо покоится настоящій порядокъ вещей и все будущее развитіе жизни. Потому всѣ правственныя идеи для народа эпохи первобытной составляютъ его священное преданіе, великую родную старину, святой завѣтъ предковъ потомкамъ.

Слово есть главное и самое естественное орудіе преданія. Къ нему, какъ къ средоточію, сходятся всв тончайшія нити родной старины, все великое и святое, все, чвиъ крвпитоя нравственная жизнь народа.

Начало поэтическаго творчества теряется въ темной, до-исторической глубинъ, когда созидался самый языкъ; и происхождение языка есть первая, самая ръшительная и блистательная попытка человъческаго творчества. Слово не условный знакъ для выражения мысли, но художественный образъ, вызванный живъйшимъ ощущениемъ, которое природа и жизнь въ человъкъ возбудили. Творчество народной фантазии непосредственно переходитъ отъ языка къ поэзи. Религия есть та господствующая сила, которая даетъ самый ръшительный толчекъ этому творчеству, и древивищіє мины, сопровождаемые обрядами, стоятъ на пути созиданія языка и поэзін, объемлющей въ себі всі духовные интересы народа.

Состоя въ неразрывной связи съ върованьемъ, закономъ, нравственнымъ поученіемъ, съ обрядомъ и обычаемъ, первыя словесныя произведенія народа носятъ на себѣ характеръ религіозный и поучительный. Удовлетворяя, такъ сказать, теоретическому пониманью, они имѣютъ и практическое значеніе обряда. Эта цѣльность духовной жизни, отразившаяся въ словъ, всего нагляднъе опредѣляется и объясняется самимъ языкомъ; потому-что въ немъ одними и тѣми же словами выражаются понятія: говорить и думать, говорить и дюлать; дюлать, пють и чародюйствовать; говорить и судить, рядить; говорить и пють; говорить и заклинать; спорить, драться и клясться; говорить, пъть, чародюйствовать и лючить; говорить, видють и знать; говорить и вюдать, рюшать, управлять. Все это разнообразіе понятій, соединенныхъ съ значеніемъ слова, подчиняется, какъ увидимъ, одному основному убъжденію, глубоко-вкоренившемуся въ народъ.

- 1) Говорить и мыслить. Слово гадать у насъ значить собственно думать; въ малорусской поэзіи гадать употребляется какъ синонить глаголу думать, въ обычномъ тавтологическомъ выраженіи: думаеть-гадаеть (думаеть-гадаеть (думаеть); у западныхъ же Славянъ, у Поляковъ, Чеховъ гадать (gadać, hadati) значить говорить, точно такъ-же, какъ и въ санскрить гад говорить, въ литовскомъ gadijos называюсь, и съ перемьною г въ ж (какъ у насъ годить и ждать) гадать) гадать, ръчь, годів слово; кельтск. gadh слово, звукъ. Наши предки чувствовали въ словь «гадать» соединеніе двухъ понятій: мыслить и говорить, что очевидно изъ толкованія неудобь-познаваемымъ ръчамъ (Калайд. Іон. Екс. Болг. 197), въ которомъ, междупрочимъ, объясияется: «гаданіе—съкръвенъ глаголъ», то-есть сокровенное слово, нетолько мысль вообще, но и таинственное изръченіе, а также ворожба, потому-что гадать значить и ворожить, а виъсть и изрекать непонятныя слова загадывать.
- 2) Говорить и ділать, управлять; говорить и судить, рядить. До-сихъпоръ еще у насъ въ языкъ сохранилась частица де, въ старину дей остатокъ глагола діляти въ значенін говорить, какъ читаемъ въ Ипат. Спискъ
  Літоп. 57: «Бога еси почестиль, аже ділеши: ты мой еси отецъ». У Чеховъ,
  ділю, діли (djm, djti) значить говорить. Такъ-какъ съ понятіемъ діла ностоянно соединяется мысль о его качестві, то-есть, діло правое, или неправое, то весьма-естественно правда могла получить смысль діла, и править ділать, потому въ старинномъ языкі часто встрічаемъ, вмісто дірлать, править. Въ Ипат. Спискі Літоп. 60: «сего не правьте», то-есть не

дълайте; какъ и теперь говорять; челобитье править, поклонъ править. Глаголь правиль, заключающій въ себі понятіе о правильномъ и законномъ дъйствін, переходить весьма-естественно въ значеніе говорить: по польски, поченки: prawić, prawiti значитъ говорить, разсказывать. Законъ и правда, какъ иден семейнаго и общественнаго порядка, вытекающія изъ общихъ на--валъ духовной жизни эпохи первобытной — входять въ тоть же общій разрядъ нонятій, который составляетъ основу народности. Законъ и правда установляются обычаемъ; обычай держится преданіемъ, то-есть, сообщеніемъ правды отъ одного поколенія къ другому. Слово, речь — этотъ главный и естественный проводникъ понятій и сужденій между лицами, составляющими общество — есть та нравственная среда, въ которой вырабатывалась идея правды и устанавливался юридическій обычай. Потому самое собраніе лицъ для решенія вопросовъ по деламъ закона и правды, называется виче (отъ гл. вышити, выщити, вычити). Отъ гл. реку, слово роко, первоначально имъющее смыслъ ръчи, изръченія, потомъ развило при себъ цълый рядъ понятій юридическихъ. Это особенно видно въ наръчін Чешскомъ и частію въ Польскомъ. Въ Чешкомъ роко означаетъ: 1) речь, слово; 2) обручение, сговоръ, sponsalia; 3) собраніе, и именно съ цълью юридическою, совъть, въче, landtag, comitia; 4) опредъленное, назначенное время, судебный срокъ, tempus dictum, (слич. сроко отъ гл. реку); 5) время вообще и въ особенности годъ, н наконецъ 5) судьба. Въ Польскомъ, кромв года и времени, слово рокъ имъетъ то же юридическій смыслъ, по объясненію Линде, въ его Польскомъ Словаръ: «rok w prawie, termin, kadencya, — ein gerichtlicher termin, vorladungstermin, erscheinungstermin, gerichtstermin. — Роко, въ смыслъ свадебнаго сговора и судебнаго и вообще юридическаго, общественнаго совъщанія, даетъ разумъть о томъ, что уже въ первобытную эпоху бракъ у Славянъ освящался, кромъ религін, юридическими обычаями и обрядами, скръплялся идеями о правахъ и обязанностяхъ. Какъ слово роко значитъ и судьба и сговоръ, такъ и сумсеный, сумсеная, т. в., женихъ и невъста, происходятъ отъ судъ, судить, откуда судьба. Преслъдуя ту же юридическую идею, Русскій народъ самый бракъ называеть закономъ.

3) Разговаривать, спорить и клясться, проклинать. Весьма любопытно въ исторіи языка древивнием и столь загадочное слово ротитися. Существительное рота — присяга, встрвчающееся уже въ Х-мъ въкъ въ фрейзингенскихъ намятникахъ, имъетъ при себъ поздивиняформы: рета и реть, съ весьма-обыкновенною въ нашемъ языкъ перемъною о въ е. Наши древніе словари хотя и объясняютъ нъсколько значеніе этого слова, но не указываютъ на первоначальное его происхожденіе. По Памвъ Берындъ и Лаврентію Зи-

занію, рота, реть значить не только присяга, но в споръ, размолька, ссора, битва, а также и «вытъчка конская», какъ выражается первый изъ этихъ лексикографовъ, откуда объясняется ретивый, какъ эпитетъ коню. Въ «Актахъ Историческихъ» реть употребляется въ смыслъ ссоры: «доколъ рети, и шептанія, и суесловія, и чего ради?» (І, 381). Древитищее обычное выраженіе для языческой клятвы было «на роту» или «роть ходить». Въ «Древнихъ Русскихъ Стихотвореніяхъ», вийсто ротиться, употребляется ратиться, въ томъ же значенін: «божиль ся добрый молодець, ратился, а всякими неправдами заклинался». Ни коимъ образомъ нельзя предположить, чтобъ это слово, столь первобытное и столь вкоренившееся въ нашемъ языкъ, не имъло родственных себъ словъ въ другихъ языкахъ индоевропейскихъ. Но, чтобъ стать на втрномъ пути для сравнительныхъ поисковъ, надобно прежде всего взять въ соображение то, что слово рота образовалось по организации славянскаго языка, употребляющаго гласный звукъ посла плавныхъ р, л, въ тъхъ случаяхъ, гдъ прочіе индоевропейскіе языки ставять гласный передъ плавнымъ; сличите: брада bart, шлемъ helm; и если слово начинается слогомъ, состоящимъ изъ одного плавнаго и одного гласнаго звука, то у насъвначалъ стоить плавный, въ другихъ языкахъ гласный; напримъръ агка рака, древневерхне-нъмецкое albiz, англо-сакское elfet, а у насъ лебедь. Хотя въ старину въ нъкоторыхъ словахъ и у насъ выставлялся гласный передъ плавнымъ, однако впоследствій, по свойству языка, гласный уступаль первенство плавному; напримъръ, алкать и лакать, лакомый, въ древности алдія, алніи потомъ ладья, лань. Къ этому присовокупилось еще другое требованіе, столь же свойственное нашему языку, именно: всеми средствами избегать звука а въ началь слова: алтарь, аблонь, потомъ олтарь, яблонь: такъ и алий имъетъ другую форму олень, елень. Если вышеизложенный законъ о плавныхъ звукахъ приложемъ къ слову рота, то въ языкахъ индоевропейскихъ должны мы предположить форму орт, или, еще правильные, арт, ибо въ коренныхънндоевропейскихъ языкалъ нашимъ о, е обыкновенно соотвътствуетъ а. И дъйствительно, въ санскрить находимъ буква-въ-букву форму арт, и въ томъ же значеніи, какъ и наша рота: именно, по толкованію Боппа: іге, аетиlari, certare; imperare, vituperare. Значеніе глагола арт — ходить нисколько не затрудняеть дъла, и Памва Берында наръчіе «ретно» объясняеть, междупрочимъ, «убъгаючися». Изъ значенія какъ нашей роты, такъ и санскритскаго арт, явствуетъ, что первоначальный смыслъ этихъ словъ былъ: идти, двигаться, и потомъ разговаривать, выражать словомъ повеленіе, неудовольствіе, поносить. Съ бранью на словахъ могла соединяться и битва оружіемъ.

Нашему *ромитися* въ готскомъ переводъ Св. Писанія Ульфилою, соотвътствуеть aikan — говорить, съ предлогомъ af — *отв*: afaikan.

- 4) Говорить и лючить, ворожить, чародыйствовать. Отъ глагола ба-ять происходить балый, уже въ фрейзингенской рукописи употребляющееся въ Значеніи врача, а потомъ это слово получило смыслъ колдуна; такъ въ « $oldsymbol{A}$ збуковникъ объясняется: «балія ворожея, чаровникъ; бальство ворожба». И наоборотъ, корень елд, откуда происходитъ слово елдыма, у Сербовъ получастъ значеніе лёченья: видати — лёчеть, видар — лёкарь, точно такъ, какъ отъ глагола впицать, то-есть говорить, у Сербовъ віештац — колдунъ и вісштица — колдунья, а у насъ, въ Вологодской Губернін, вещетинье уже лъкарство. Точно такъ же и враче у Сербовъ и Болгаръ получилъ смыслъ колдуна, предсказателя, какъ и у насъ въ старину врачевать — значило колдовать, и наконецъ мжкарь (отъ корня мжка-значить лъкарство), уже у Ульфилы вотрачающееся въ томъ же значени (leikeis, lèkeis) и распространившееся по всемъ, какъ немецкимъ, такъ и славянскимъ наречіямъ, имъетъ при себъ и значение колдуна; такъ, напримъръ, въ средне-верхненъмецкомъ lachenaere — колдунъ, lachenaerinne — колдунъя. Въ «Древнихъ Русскихъ Стихотвореніяхъ докторамъ, то-есть лекарямъ, приписывается волшебство: «Ты поди, дохтуровъ добывай, волки то спрашивати» (15). Домострой предостерегаеть отъ «волхвовъ съ кореньемъ и съ зельемъ». По свидътельству Кирика, въ XII въкъ матери носили больныхъ дътей къ волхвамъ на исцъленіе.
- 5) Поэзія. Хотя древнійшая словесность всякаго народа имість характерь по преимуществу поэтическій, однако обнимаеть не одну только художественную дъятельность, но бываеть общимъ и нераздъльнымъ выраженіемъ всъхъ его понятій и убъжденій. Потому поэзія получила въ языкъ обширнъйшее зваченіе. Вопервыхъ, какъ сказка или басия, она называется отъ глаголовъ сказывать, баять, точно такъ, какъ санскритское-гад -- говорить и наше «гадать» переходять въ литовское gied-mi, уже въ значени пою; греческое это -- сначала речь, слово, и потомъ та это -- поэма, стихъ; немецкое saga, sage — то же, что наше сказка; наконецъ у насъ, въ древнъйшую эпоху, слово употреблялось въ значени греческаго этос и намецкаго sage, что видно наъ самыхъ заглавій старинныхъ произведеній: Слово о Полку Игоревъ и др. Вовторыхъ, такъ-какъ слово и мысль въ языкъ тождественны, то поэзія получаеть название не только оть слова, какъ витшняго выражения сказания, но и отъ мысли вообще: такъ отъ санскритскаго ман-думать происходитъ существительное мантра -- совёть, слово, а потомъ гимнъ, священная пёснь, какъ малороссійское дума употребляется въ смысль песни, отъ глагола думать. Втретьихъ, какъ слово есть вийств и действіе, поступокъ человака,

такъ и поэзія получаєть названіе оть понятія о дель: оть санскритскаго крі--дълать существительное карман — дъло, а по-латини того же кория и того же образованія сагмен — значить пітснь; тоже и въ греческомъ языкі жоїтиса, то-есть стихотвореніе, отъ пощи ділаю. Вчетвертыхъ: въ языческія времена поэтъ почитался человекомъ знающимъ, мудрейшимъ, потому и назывался вищима, а следовательно быль вместе и чародеемь, точно такъ, какъ прилагательный вышій образуеть оть себя въ сербскомъ существительное вјештац — колдунъ. Какъ латинское сагтен (корень саг-,-теп окончаніе), такъ и наше чара — одного происхожденія, отъ санскритскаго крі, другая форма котораго чар, потому-что к и ч, въ санскрить, какъ и у насъ — звуки родственные. Что же касается до вставки а въ формъ чар, образовавшейся изъ крі, то она встръчается, по грамматическому закону, весьма-часто. — Такой же переходъ понятій видимъ въ готскомъ гила, имфющемъ въ финскомъ языкъ значеніе пъсни, а въ нъмецкихъ нарвчіяхъ значеніе тайны, загадки, чародъйства. Виятыхъ, такъ-какъ съ понятіемъ пъсни соединяется и понятіе о музыкт, то славянское гусла, отъ глагола гуду, первоначально значить песнь, потомъ чарованіе, а наконець и языческая жертва и жертвоприношеніе, языческій обрядь, въ готокомъ hunsl, англосаксонское и скандинавское hûsl. Наконецъ, поэзія въ древититую эпоху была выраженіемъ не только мина и языческаго обряда, но и судебнаго порядка; потому у Римлянъ сагтеп имъло значеніе судебнаго изръченія, закона; точно такъ и славянское вищоа, кромъ чарованія и поэзін, имъло смысль и юридическій, какъ видимъ нзъ чешской поэмы «Судъ Любуши».

Такимъ-образомъ самъ языкъ, какъ древивйшій пямятникъ до-исторической жизни народа, ясно свидѣтельствуетъ, что все разнообразіе нравственныхъ интересовъ народа, въ первобытный періодъ его образованія, подчинялось стройному единству, потому-что въ ту отдаленную пору человѣкъ,
еще не думая отдѣлять своего личнаго сужденія отъ своихъ убѣжденій и
привычекъ, не могъ положить рѣзкихъ границъ тѣмъ отдѣльнымъ силамъ и
направленіямъ жизни, которыя теперь называемъ мы дѣятельностью умственною, художественною, закономъ и т. д. Въ ту эпоху важнѣйшимъ дуковнымъ дѣятелемъ былъ языкъ. Въ образованіи и строеніи его оказывается
не личное мышленіе одного человѣка, а творчество цѣлаго народа. По мѣрѣ
образованія, народъ все болѣе-и-болѣе нарушаетъ нераздѣльное сочетаніе
слова съ мыслью, становится выше слова, употребляеть его только какъ орудіе для передачи мысли и часто придаетъ ему иное значеніе, не столько соотвѣтствующее грамматическому его корню, сколько степени умственнаго и
правственнаго образованія своего. Вся область мышленія нашихъ предковъ

ограничивалась языкомъ. Онъ былъ не вившнимъ только выраженіемъ, а су**мественною**, составною частью той нераздёльной нравственной деятельности пълаго народа, въ которой каждое лицо хотя и принимаетъ живое участіе, но не выступаеть еще изъ сплошной массы цвлаго народа. Тою же силою, какою творился языкъ, образовались и мины народа, и его поэзія. Собственное имя города или какого-нибудь урочища приводило на память цѣлую сказку, сказка основывалась на преданіи, частью историческомъ частью мненческомъ; мисъ одъвался въ поэтическую форму пъсни, пъснь раздавалась на общественномъ торжествъ, на пиру, на свадьбъ, или же на похоронахъ. Все шло своимъ чередомъ, какъ заведено было испоконъ-въку: та же разсказывалась сказка, та же пелась песня и теми же словами, потому-что изъ изсни слова не выкинешь; даже минутныя движенія сердца, радость и горе, выражались не столько личнымъ порывомъ страсти, сколько обычными изліяніями чувствъ — на свадьбі, въ пісняхъ свадебныхъ, на похоронахъ въ причитаньяхъ, однажды навсогда сложенныхъ въ старину незапамятную, и всогда повторявшихся почти безъ перемънъ. Отдъльной личности не было нсхода изъ такого сомкнутаго круга.

Языкъ такъ сильно проникнутъ стариною, что даже отдёльное рѣченіе могло возбуждать въ фантазін народа цѣлый рядъ представленій, въ которыя онъ облекаль свои понятія. Потому внѣшняя форма была существенной частью эпической мыоли, съ которой стояла она въ такомъ нераздѣльномъ единствѣ, что даже возникала и образовывалась въ одно и то же время. Составленіе отдѣльнаго слова зависѣло отъ повѣрья, и повѣрье, въ свою очередь, поддерживалось словомъ, которому оно давало первоначальное происхожденіе. Столь очевидной, совершеннѣйшей гармоніи идеи съ формою исторія литературы нигдѣ болѣе указать не можетъ.

Изъ обширной области баснословныхъ преданій остановимся на языческомъ вірованіи въ стихіи, получившемъ какъ въ жизни, такъ и въ языків столь широкій объемъ и важное значеніе.

Такъ-какъ предметъ получаетъ название отъ впечатления, производимаго имъ на душу, то весьма-естественно однимъ и темъ же словомъ могли назваться: ветеръ, стрела и быстрая птица, потому-что все эти предметы производили быстрое впечатление. Такъ въ санскрить отъ дсу быстрый, скорый, происходить съ окончаниемъ га (знач. идущій) — дсу-га — собственно «быстро-идущій», и значитъ и ветеръ, и стрела. Какъ наше орелъ, готское ага, литовское еггейз имеютъ при себе въ санскрите прилагательное ара — быстрый, такъ и дсу (откуда у насъ ясный, какъ светлый, такъ и быстрый), съ изменениемъ нёбнаго с въ к, ч, по грамматическому закону, является въ

латинскомъ acu въ словъ acu-pedeus (acupedeus) — быстроногій, и въ aqui въ словъ aquilla (какъ изъ санскритскаго таку, латин. tenui-s, такъ и изъ âcy — латин. aqui). Такимъ-образомъ эпическій языкъ легко могъ приписать стреле и птице свойства ветра, и наоборотъ. У Славянъ ветеръ назывался стри, откуда богъ вътра Стри-бого, того же корня и стрыла — слово, образовавшееся отъ глагола стрыти, черезъ прошедшую форму. Отсюда понятна эпическая форма въ «Словъ о Полку Игоревъ»: «Се вътри, Стрибожи внуци, въють съ моря стрпьлами». Такъ грамматическое производство согласуется съ мноическимъ повъріемъ и эпическимъ преданіемъ. Въ своемъ причитаньъ Ярославна также высказываетъ убъждение о силъ вътра на стрълы, но, кромѣ-того, самому вѣтру приписываетъ крылья, какъ птицѣ: «О вѣтрѣ, вѣтрило! Чему, господине, насильно въеши? чему мычеши хиновьскыя стрълкы на своею нетрудною крилцю на мося лады вон?» Крылатый образъ вътра есть не случайная прикраса въ слогъ, но представленіе, основанное на остественномъ, первобытномъ сочетаніи впечатліній, производимыхъ быстротою вітра и птицы, и на потребности одицетворить въ видимомъ образъ невидимую силу вътра: въ санскрить, гаруда, баснословная птица, и вътеръ, въ латинскомъ vultur, коршунъ, стоитъ въ связи съ названіемъ вътра vulturnus, какъ aquilla съ aquilo: «aquio ventus a vehementissimo volatu ad instar aquilla appellatur», говорить Фесть; въ греческомъ языка также ватеръ и птица, «херос и астус происходять оть одного и того же кория ао, апри. По Гораполло, ястребъ (accipiter) съ распростертыми крыльями быль образомъ вътра: «ita enim velox in volando sicut ventus». Въ средніе въка было повърье о тайной внутренней связи между орломъ и вътромъ. На вершинъ дворца въ Ахенъ Карлъ-Великій велёлъ выставить мёднаго орла; Французы обратили голову орла къ юго-востоку, а Нъмцы — на западъ, давая тъмъ разумъть, что они, подобно вътру, ринутся въ ту сторону, куда глядитъ орелъ. (См. Pertz 5, 622, подъ 978 г.) Въ Германів, въ XII въкъ, это повъріе было еще свъжо въ памяти, о чемъ свидътельствуетъ Вельдекъ въ слъдующихъ словахъ: «jârlanc ist reht, daz der ar (орель) winke dem vil züezen winde». Вальтерь Скотть разсказываетъ (въ «Пиратъ»), что на Шетландскихъ Островахъ заклинаютъ бурю въ образъ огромнаго орла — представленіе, лежащее въ основъ заклятія Ярославны, въ «Словь о Полку Игоревь». Это повыріе, винсты съ названіями и эпическими формами, такъ глубоко вкоренилось въ языкахъ индоевропейской отрасли, что его находимъ и на отдаленномъ съверъ Европы и на югт. Такъ въ одной новогреческой пъснъ ястребъ заклинаетъ вътры, чтобъ они стихли; также и на Съверъ, по преданію скандинавскому, хищныя птицы крикомъ своимъ вызываютъ бурю изъ пещеръ.

Въ языкъ и преданіяхъ въторъ стоить въ связи съ огнемъ. Отъ санскритского глагола по очищать происходять (1) существительныя павака огонь и павана вътеръ, которое съ переходомъ n въ  $\phi$ , столь обычнымъ въ языкъ готскомъ, является въ немъ въ форм $\mathfrak{s}$  fôna (2); но въ значеніи огня первоначальное значеніе санскритского глагола сохранилось въ латинскомъ ригиз; а въ значени огня встръчаемъ греческое пор, древне-верхне-нъмецкое fiur. Общее представление и огню и вътру — очищение, потому-что вътеръ такой же очиститель отъ заразы и нечистоты, какъ и огонь; можеть-быть, потому-то вътръ, а равно и хищная птица, по-скандинавски называются hraesvelgr. тоесть пожирающій трупы — слово-въ-слово съ санскритскаго кравійда (орель. собственно: жрущій мясо). Въ скандинавской мисологіи одинъ изъ Іотовъ называется потому Гресвельгъ: махая крыльями, производитъ онъ вътеръ. Какъ въ латинскомъ языкъ отъ во дую происходитъ вамма пламя, такъ и у насъ отъ глагола въю (санскритскаго ва) образуется не только вътро, но и ватра, въ чешскомъ и сербскомъ въ значение огня, чрезъ причастие страдательное ватый, вать (то-есть взвіянный). Въ санскритскомъ вітръ — вата. У Славянъ, въ старину, ватра имело значение даже не просто огня, но огня небеснаго, молнін, что видно изъ чешскихъ глоссъ Вацерада 1202 года: «vatra, fulmen dictum a fuluore (sic) flamme; fulmen, quia infundit». Даже въ онискомъ языкъ tuli, огонь, одного происхожденія съ tuuli, вътеръ. На сознаніи, хотя и несовсемъ ужъ ясномъ, объ очистительной силе воздуха и ветра, а также и огня, основывается следующая эпическая форма, въ сказаніи ІХ въка, о страшномъ судъ, подъ именемъ Muspilli: «enti vuir enti lust» iz allaz arfurpit», то-есть, и воздухъ и огонь все это очистять: глаголь arfurpan очищать относится къ fiur огонь, какъ purus, purgare къ тор. Съ обоюднымъ переходомъ понятій огня и вътра согласуется прекрасная эпическая форма въ Нибелунгахъ о битвъ: «Si sluogen durch die schilde, daz ez luogen (варіантъ: lohen) began «von viwerrôten (варіантъ у Лахманна: viur roten, fiures roten) winden, стр. 1999; затьсь вътру приписывается свойство огня: огненнокрасный вътерв.

Огонь и свёть въ связи не только съ вётромъ, но и съ водою. Въ санскрите пат'іс значить какъ море, такъ и огонь, солице. У насъ варъ имееть смыслъ и воды, и вообще жару. Такъ Аванасій Тверитянинъ въ своемъ путешествій говорить: «въ Гундустани же сильнаго вару нёть», то-есть жа-

<sup>(1)</sup> Съ окончаніями —  $a\kappa a$  —  $a\mu a$ ; а nas образовалось отъ  $n\hat{y}$  точно такъ, какъ у насъ c.aa-sa, c.aoso отъ кория c.ay, c.aumb.

<sup>(2)</sup> Cancep. nasana corpathiocs by fotoros sona, raky anthropos mavolo by malo.

ру. Въ древне-измецкомъ языкъ названіе источниковъ происходить отъ огня и жару: prunno отъ prinnan горъть, sôt отъ siodan пылать, кипъть; также velle волна имъетъ при себъ vellan пылать.

Съ поклоненіемъ стихіямъ согласуется языческое преданіе о происхожденіи души. Въ языкахъ индоевропейскихъ душа, въ различныхъ своихъ проявленіяхъ, получаетъ названіе отъ воздуха, вѣтра, бури, холода, огня, иламени, крови, воды, волны, такъ-что въ языкѣ эническомъ, обыкновенно выражающемъ все отвлеченное въ осязательномъ образѣ, иногда весьма-затруднительно отличить миенческое преданіе о душѣ отъ простой метафоры.

Различныя состоянія души получають названіе то оть бури, какъ скандинавское ôdr — духь, умь, а также и ярость, гивьъ; то оть огня, какъ въ сербской поэзіи живыма огнема называется гивьъ: «оставила сердце у матери, а живой огонь у братьевъ» (Вука Ковчеж. 48), то оть холода, какъ у насъ зазноба, или, какъ въ пъсняхъ древней Эдды, холодъ вивсто злобы: «холодны мив твои совѣты» (Пѣснь о Волундѣ). Санскритскому кум сердиться и латинскому сиріо у насъ соотвѣтотвуетъ кыпьми въ значеніи онзическомъ, то-есть кипѣть, волноваться.

Язычники, породнивъ душу съ отихіями, не могли не сознавать и въ душть той же великой силы, которая такъ страшна казалась имъ въ вихръ, огиъ или водъ, облеченная въ поэтическіе образы боговъ и существъ сверхъестественныхъ.

Члены человъческаго тъла, по языческимъ понятіямъ, заключали въ себъ силу сверхъ-естественную, особенно лицо, въ которомъ стихійная сила проторгалась чрезъ глаза. Вопервыхъ, уже самыя брови могли возбуждать страхъ: потому-что человъкъ, съ густыми, сросшимися бровями, какъ върили, одаренъ необычайнымъ могуществомъ: силою мысли можетъ онъ изъ себя выслать какое-то демоническое существо на того, кого возненавидитъ, и оно вылетаетъ у него изъ бровей въ образъ бабочки и садится на грудь врагу во время его сна (1). Съ этимъ согласно сербское преданіе о колдуньъ, или, по-сербски, о въштицъ (въщая), будто злой духъ, которымъ она одержима, излетаетъ изъ нея въ видъ бабочки. Потому у Славянъ въшта, въща — и колдунья, и бабочка. Согласно съ этимъ же преданіемъ, въ Ярославской Губерніи бабочка называется душичка; наконецъ, уже и общеупотребительное слово бабочка указываетъ на олицетвореніе. Брови получили свою силу, конечно, отъ глазъ. По эпическимъ преданіямъ, глазъ не только видитъ, но н

<sup>(1)</sup> Deutsch. Sagen, изд. братьями Гриммами, 1816 г. 33 80,

освъщаетъ, свътитъ, подобно солвцу, или огию. Такое представление прекрасно выразиль Данте въ образь Бертрама дель-Борню: «свою отрубленную голову держаль онь за волосы, неся въ рукв, будто фонарь, и голова смотрела на насъ и говорила: увы мив! собе-самой была светиломъ» (1). Образъ солнца и луны, въ видъ очей — самый обыкновенный у поэтовъ эпическихъ. Тотъ же Данте (въ Purg. XX, 132) эти светила называетъ двумя очами неба: «li due occhi del cielo». Сервантесъ, вивсто солица, говоритъ «небесное око»— ojo del cielo («Дон-Кихотъ» часть 2, гл. 45). Эта эпическая форма въ древне-саксонскомъ нарфчіи выражается въ самомъ языкъ: отъ ода глазъ происходитъ глаголъ ögian — показывать. Въ глазу думали видеть не только целаго человъка въ маломъ виде -- почему зеница у Памвы Берынды называется человичека, какъ у древнихъ жору — , но и змія, отсюда скандинавское выраженіе: ormr î auga, такъ назывался внукъ Зигурда в Брингильды: Sigurdr ormr î auga (сличите древнее прозвище Дмитрій Грозныя-очи). Можетъ-быть, то же воззрвніе лежить въ основів греческаго бойков, если это олово признать родственнымъ глаголу берко, также и офь; могло произойдти отъ ота отто, и наконецъ офрациствавъразлагается на оф и радацис = офес Эголорос. Какъ солнечный лучь не только освіщаеть и благотворно дійствуетъ на природу, но и производитъ заразу, такъ и взоръ человъка, подобно лучу свата (зрако значитъ и взоръ и лучъ, зоро — и ввглядъ и светъ) могъ оказывать какъ благодетельную, такъ и зловредную силу. Прекрасенъ ноэтическій образь пасущих глазь въ одной русской сказкь: «полоняночка ногами-то дитя качаеть, руками-то бумагу прядеть, глазами-то гусей пасеть» (2). Но фантазія народная особенно богата преданіями о страшной, злой силь глаза, насылающей на человъка бъдствія и ужасныя бользии, такъ-что только заговоръ можеть спасти отъ наважденія злаго глаза; слова заговорныя кринки и линки, кринче камня и булата: ключь имъ въ небесной высоть, а замокъ въ морской глубинь, на рыбь на кить. Какъ бровямъ даетъ силу глазъ, такъ губамъ, зубамъ и языку-слово; потому заговоръ принисываеть таниственное значение и этимъ членамъ: «Тъмъ монмъ словамъ губы да зубы заможь, языкь мой-ключь. И брошу я ключь въморе; останься заможь въ ротъ. Бросиль я ключь въ синее море и щука-бълуга подходила,

<sup>(1)</sup> Elcapo trenco tenea per le chiome
Pesol con mano, a guisa di lanterna,
E quel mirava noi, e dicea: o me!
Di sè faceva a sè stesso lucerna. — Infern. XXVIII, 121 — 124.

<sup>(2)</sup> Московск. Литер. и Учен. Сбори., 1846, стр. 431.

ключь подхватила, въ морскую глубину ушла и ключь унесла» (1). Потому въ нословицахъ говорится: «губы да зубы — два забора», или «губки да зуб-ки два замочка: вылетитъ словечко, не поймаешь». Это эпическое представленіе высокой древности: еще Гомеръ сказалъ: «что за слово вылетъло изъ за городьбы зубовъ?» (2) Съ этимъ эпическимъ выраженіемъ стоитъ въ связи санскритское названіе губъ данта-чч'ада — собственно «покрывающій, защищающій зубы» отъ данта — зубъ (латинское dens, литовское dantis, готское tunthus) и чад или щад — одного происхожденія съ нашимъ щить, щи-тимъ, защитить.

Изъ прочихъ частей тъда человъческого особенное внимание обращади на себя руки, какъ необходимое орудіе въ дълъ. Какъ волосы были сравниваемы съ травою, такъ руки и пальцы казались сучкомъ съ ветвями. По представленіямъ языка, какъ дерева, такъ и люди имфютъ общаго между собою то, что родятся и растуть; потому оть корня род — происходять и рождение и родъ (на-родъ); такъ и въ древне-верхне-итмецкомъ наръчін liut народъ и lota отростокъ, вътвь одного кория, происходять отъ готскаго кория lud poсти, откуда готское lauths человъкъ, наше людо, родит. падежъ laudis. По свидътельству старинныхъ словарей, ваше людо значитъ также рождене, нарожденье. Намва Берында говорить: «Людь, або лудь, нароженье или рожай», и въ другомъ мъсть: «народъ отъ луда названъ». Языки индоевронейскіе особенное сходство съ растеніемъ находили въ руків: такъ въ санскрить названія руки, пальцевь, ногтей образовались уподобленіемь сърастніемъ: палецъ кара сак'а (кара рука, собственно: делающая, отъкрі делать, н сак'а сукъ, сучокъ), потому и рука называется сложнымъ словомъ, значащимъ по переводу: имъющая пять вътвей или сучковъ: пакча-сак'а (пакчан пять, и сак'а сукъ); ноготь же выростаеть на падыць, какъ листь на вътви, а потому и называется кара-руга (кара рука, и руг рости), собственно: растущій на рукв. Имвя въ виду такую связь понятій, можемъ предположить, что слово раменье -- льсь, порасль, досель употребляющееся въ Вятской Губернін и весьма-обыкновенное въ языкъ старинномъ, происходитъ отъ рамо, рамена. Въ «Древн. Рус. Стих.» (48): «бъгалъ, скакалъ по темнымъ лъсамъ и по раменью». Въ «Актахъ Юрид.» (170): «на раменье на пихтовое». Въ дополнение заметимъ, что народный языкъ сближаетъ царство растительное съ царствомъ животныхъ еще уподоблениемъ вътокъ и листьевъ хвосту. Въ «Сборн. Румянц. Муз.» 1754 года, между примътами, упоминается:

<sup>(1)</sup> Гуляева Этнограф. Очерки Южи. Свопри, въ Библ. для Чтен., 1849 г., августъ.

<sup>(2)</sup> OAHC. 1, 64.

«у яблони жеостики колотять, да яблока будут велики» (Онисан. Восток. стр. 155). То же представленіе находимь въ народной пословиць: «дерево безъ листа, что тьло безъ хвоста». Въ санскрить листъ сближается съ кры-ломъ: отъ кория ч'ад (покрывать, защищать) происходить ч'ада и листь, и крыло: какъ у насъ отъ глагола крыть — крыло, по сербски имъетъ значеніе издра, пазухи.

Особенную, чарующую силу получила рука, отделенная отъ туловища, рука мертвая. Досель сохранилось выраженіе: «какъ мертвою рукою обвести» въ значенін приворожить, околдовать (1). Чтобъ понять эту поговорку, надобно припомнить, что, въ сказкахъ, разбойники часто обводятъ мертвою рукою спящихъ, которые оттого спять непробуднымъ сномъ. Это преданіе находимъ и на Западъ. Въ любопытной книгъ «Secret du petit Albert» (Lyon, 1751 года) предлагается даже рецептъ для приготовленія этого ужаснаго талисмана: отрезать, все равно, левую или правую руку у новещеннаго на висилицъ при большой дорогъ, обвязать полотномъ и, посыпавъ солью и другими снадобьями, держать недвли двв въ горшкв; потомъ выставить ее на полуденное содице во время собачьихъ жаровъ до-техъ-поръ, пока она совсемъ высохнеть. Въ эту руку вставляли свечу изъ воску, смешаннаго съ жиромъ повещеннаго. Такая свеча, будучи затеплена, освещаеть путь только разбойникамъ, а спящихъ погружаетъ въ непробудный сонъ. — Изъ пальцевъ на рукъ особенно-важную роль играеть безвименный (четвертый отъ большаго) — названіе, распространивнееся и по другимъ языкамъ видоевропейскимъ и ведущее свое начало изъ глубокой древности, такъ-что встречаемъ его еще въ санскрить: анаман (слово-въ-слово безбименный, отъ наман ния, латинское nomen, и отрицательной частицы а). Вообще безвименный палецъ соединилъ съ названіемъ и чарующую силу. Еще древніе думали, что на этомъ пальцъ носять кольцо, потому-что есть внутренняя связь между сердцемъ и безъименнымъ пальцемъ, происходящая будто бы оттого, что изъ сердца къ нему идеть и имъ заключается какая-то жила (Macrob. Saturnal. 7,13). По измецкимъ преданіямъ, этотъ палецъ служитъ върнымъ указателемъ нравственной чистоты человъка (2): въ одномъ древне-нъмецкомъ произведенін повъствуется о нъкоторомъ колодезь, въ который опускали руки люди, заподозрънные въ невинности: чу инаго вся рука становилась черною, у инаго только безъименный налецъ» (etlichem swarz diu hant, etlichem der

<sup>(1)</sup> Спетирева, Русск. въ своихъ Пословиц., II, 35.

<sup>(2)</sup> Статья В. Гримма: «Exhortatio ad plebem christianam» въ Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissensch. zu Berlin, 1848.

vinger ungenant, Apollon. Heinrichs von Neustadt). Видно, что этоть палець не можеть выносить и мальйшей нечистоты сердца. Кромь безъименнаго, ungenant, называется онь по древне-ньмецки lâhbî, то-есть лькарь или чародьй, согласно съ илиніевымь digitus medicus. У нась, на Руси, знахаривидять въ этомъ пальць немалую чародьйскую и лькарственную силу. Такъ сибирскую язву льчать они наговорами, очеркивая притомъ безъименнымъ пальцемъ больное опухщее мъсто: палецъ можеть быть замъненъ не менье страшнымъ талисманомъ, именно мертвымъ мыломъ, то-есть, тъмъ, которымъ обмывали умершаго человъка (1).

Ноги предназначенныя для ходьбы, не могли получить въ преданіяхъ такого чарующаго значенія, какъ руки-органъ, по преимуществу действующій, почему въ санскрить кара рука и происходить отъ крі дълать. Ногами человікь прикасается къ землі, а, по представленію въ санскриті, даже исходить изъ нея, какъ растеніе корнемь и стволомь; потому по-санскритски nada (латин. pes, pedis, литов. padas, готск. fôtus) значить не только нога, но и корень дерева. Быстрота — лучшее достоинство ногь, выражаемое и постояннымъ эпитетомъ: ризвыя ноги. Чемъ тяжеле ступаетъ человекъ, чемъ глубже оставляетъ по себе следы, темъ для него хуже, опаснъе. По следу найдетъ на него и лютый зверь, и недругъ, и лихой человекъ. Чары на сльдо ведуть свое происхождение изъ глубокой старины. Знахарь, замътивъ слъдъ человъка, на котораго думаеть напустить немочь, отдъляеть следъ отъ песку, травы или грязи, такъ искусно, что онъ представляетъ какъ-бы слепокъ съ ступени, и потомъ приступаетъ къ заговорамъ (2). Послушаемъ, какъ производитъ чары на следъ ведьма Марина, желая наслать немочь на Добрыню Никитича (Древн. Рус. Стих. 63):

> И втъпоры Маринъ за бъду стало, брала она слюды горячіе молодецкіе, набирала Марина беремя дровъ, а беремя дровъ бълодубовыхъ, клала дровца въ печку муравленую со тъми слюды горячими, разжигаетъ дрова палящатымъ огнемъ, и сама она дровамъ приговариваетъ: «сколь жарко дрова разгараются со тъми слюды молодецкими,

<sup>(1)</sup> Гуляева, Этнограф. Очерки Южи. Сибири.

<sup>(2)</sup> Сахарова, Сказанія Русск. Народа.

разгорадось бы сердце молодецкое, какъ у молода Добрынюшки Никитьевича.» а и Божье кръпко, еражье-то люпко. взяло Добрыню пуще остраго ножа, по его по сердцу богатырскому, онъ съ вечера, Добрыня, хлъба не встъ, со полувочи Никитичу не уснется.

Хотя грозны были для человъка стихіи, однако отъ нихъ еще можно было укрыться: гораздо-сильнъе страшился онъ самого себя, и уже некуда было убъжать отъ того живъйшаго, ни чъмъ неотразимаго опасенія, которое постоянно питаль опъ къ себъ самому, и всюду приносель въ себъ самомъ, куда бы ни шолъ, что бы ни дълалъ. По сербскимъ повърьямъ, человъкъ, глядясь въ воду, могъ прочесть на своемълице приблежающійся часъ смертный. Потому въ старину вообще боялись увидъть на чемъ бы то ни было отраженный свой образъ. Въроятно, на гаданія водою основывается, безъ-сомнънія, уже позднъйшее гаданіе зеркаломъ. Молодые, пришедши отъ вънца, смотръли въ зеркало, гадая о своей судьбъ. Дътей и досель боятся подносить къ зеркалу, изъ опасенія, чтобъ они не увидали въ немъ своего изображенія. Мальшее сотрясеніе физической природы чаловька — трепетаніе глаза, руки, пальца, колтики, и притомъ слтва или справа — все было для неговтщей примътою, все имъло для него смыслъ изреченія судьбы. Въодномъ рукописномъ сборнякъ, принадлежащемъ князю Оболенскому, съ мелочными подробностями объясняются такія примъты. Листъ, на которомъ онъ записаны, отъ употребленія значительно запачканъ сравнительно съ прочими: видно, что въ старину нужно было часто справляться съ предсказаніями, которыя человъкъ извлекалъ изъ самыхъ тщательныхъ наблюденій надъ явленіями и измъненіями своего тела. Въ исчисленіи приметь, напечатанномъ у Калайдовича въ «Іоанпъ, екзархъ Болгарскомъ» (стр. 211), находимъ «ухозвонъ» и «окомигъ». Въ «Сборникъ Румянцевскаго Мувея» 1754 года, между чарованіями помъщены примъты: «на руки смотрить, или жена или дъвица или отрокъ даетъ на руки смотреть волхву»; «кости болятъ и подколенки евербятъ — путь будеть, и длани свербятъ — пънязи имать, очи свербять - плакати будутъ (Востоков. опис. 551). Даже успоконтельный сонъ не могъ дать отдыха человъку отъ внутренняго недовърія, возбужденнаго страхомъ передъ какой-то невидимой силой, которую непрестанно ощущалъ онъ въ себъ-самомъ: и онъ боялся заснуть, чтобъ не привидълся ему сонз страшень, какъ онъ названъ у Калайдовича между примътами; тревожно и просыпался, разгадывая въщее сновидъніе, по чародъйскому руководству,

извъстному подъ названіемъ Сносудца. Кромъ того, сонъ могъ представляться нашимъ предкамъ подобіемъ смерти. Хотя они не оставили намъ мнеа о родствъ сна со смертію, подобно греческому, однако языкъ русскій и досель свидътельствуетъ, что съ понятіемъ о снъ соединялось нъкогда представленіе смерти. Это доказывается употребленіемъ въ Архангельской Губерніи слова жить и производныхъ отъ него въ значеніи бодретвовать, не спать; напр. «по вечеру, какъ это приключилось, вся деревня была еще жива»— «мы зажили утромъ рано», то-есть проснулись (1). Какъ сонъ казался смертью, такъ голодъ и жажда — бользнью, что явствуетъ изъ древне-саксонскаго выраженія лючить голодъ и жажду:» «hungar edo thurst hêlian», вмъсто накормить, напоить, въ древне-саксонской поэмъ Heliand.

Если же во встхъ болъе или менте важныхъ отправленіяхъ своей духовной и даже физической жизни, человъкъ видълъ таинственное проявленіе кроющейся въ немъ какой-то недовъдомой, сверхъестественной силы; то, конечно, слово, какъ самое высшее, вполнъ человъческое и по преимуществу разумное явленіе его природы было для него всего обаятельнъе и священнъе. Оно нетолько питало въ немъ вст завътныя родственныя симпатіи къ старинъ и преданію, къ роду и племени, но и возбуждало благоговъйный ужасъ и религіозный трепетъ.

Какъ зна-харь происходить отъ зна-ть, такъ и ба-харь собственно говорунь, а также лъкарь (по употребленію въ Рязанской Губерніи) происходить оть ба-ти, откуда и ба-мій, имінощій то же значеніе, что и бахарь. Кромъ корня  $\delta a$ , у насъ есть еще  $\delta ac$ , откуда весьма употребительныя слова въ мъстныхъ наръчіяхъ: басить — укращать, баской — красивый, ясный, свътлый, и древнее баса въ значени удальства, богатырства, какъ читаемъ въ Древн. Русск. Стихотв. (256): «басы для ради богатырскія крвпости». Чтобы убъдиться не только въ родствъ, но даже въ тождествъ этихъдвухъкорней ба и бас, изъ которыхъ одинъ имъетъ у насъ значение говорить, а другой — украшать, надобно обратиться къ другимъ языкамъ индоевропейскимъ, въ которыхъ найдемъ тъ же звуки и въ тъхъ же значеніяхъ. Въ санскрить, также, какъ и у насъ, двъ формы: 6'd и 6'dc; и та и другая значить: свътить, казаться, что совершенно-согласно съ значениемъ нашихъ басить, баскій. Какъ «казистый», въ значеніи красиваго, происходить отъ казаться, такъ и баскій будетъ относиться къ санскритскому б'ac. Санскритскому придыхательному в соотвътствують у насъ-тоже в, только безъ придыханія,

<sup>(1)</sup> Шренка, Области. выраженія русск. яз. въ Арханг. Губер., въ «Записк. Геогра». Общ.», 1850, кн. IV.

котораго при этомъ звукъ у Славянъ не бываетъ; въ греческ. и латинск. — 
ф, то есть, придыхательный звукъ отъ п, родственнаго звуку б; (сличите санскрит. б'у, наши бу-ду, бы-ть, латинск. fui, греческ. φύω). Такимъ-образомъ
санскр. б'а свътить, казаться — въ греч. языкъ употребляется въ значеніяхъ:
свътить, казаться и говорить, въ словахъ: φάω, φῦιβος, φαινω, φτμὶ; въ латинск.
языкъ — говорить, fari, а у насъ — и говорить: ба-ти, баяти, и казаться,
украшать, въ корнъ бас; а какъ съ значеніемъ слова соединяются понятія о
чародъйствъ и леченіи, то баситься, въ провинціальныхъ наръчіяхъ, и именно въ Рязанской Губерніи, употребляется въ смыслъ лъчиться, а бахарь —
лъкарь. Первоначальное же родство, и по значенію, санскритскаго б'ас свътить и нашего бас — очевидно изъ употребленія слова баской, въ Архангельской Губерніи, въ значеніи свътлаго; напримъръ, «баско время на дворъ», тоесть, ясная погода.

Итакъ, слово, рѣчь, вѣщба, съ одной стороны, выражали нравственныя силы человѣка, съ другой — стояли въ тѣсной связи съ поклоненіемъ стихіямъ, а также и съ миенческимъ представленіемъ души въ образѣ стихій. Потому, чтобъ понять первобытное значеніе поэзіи, надобно постоянно имѣть въ виду живую, ничѣмъ-неразрѣшимую совокупность всѣхъ этихъ понятій и представленій, соединенныхъ со значеніемъ рѣчи.

Въ отличие отъ прочихъ творений, человъкъ назвалъ себя существомъ говорящимъ. Потому у Гомера встречаемъ постоянный эпитетъ людей — 1080ряиміє (напр. Одис. VI, 125), вопреки Якову Гримму, съ которымъ позволимъ себъ не согласиться, когда онъ говорить, что народъ не могъ называть себя по дару слова, качеству врожденному и столь близкому, что отъ него трудно было отрашиться и представить его себа, какъ отличительный признакъ (1). Гомерическому эпитету соответствують, какъ наше слово языка въ значенів народа, такъ и готское thiuda, откуда thiudisks-народный, перешедшее впослъдствін въ deutsch; итальянская форма tedesco ближе къ готской. Свою національность народъ опредълиль языкомъ. Съ понятіемъ о словъ первоначально соединялось понятіе о томъ, что оно исключительно принадлежить народу, какъ родной домъ, какъ завътъ предковъ и наслъдіе потомкамъ, и столь разко отдаляеть его отъ прочихъ народовъ, что эти посладние почитались не только врагами, но даже и ненастоящими людьми, потому только, что говорили нначе. Родной языкъ принимался тогда за отличительный признакъ человъческаго достоянства.

<sup>(1)</sup> Geschichte der deutschen Sprache, 323.

### II. Происхождение Поэзін. — Миоъ. — Сказаніе.

Народъ не помнитъ начала своимъ пъснямъ и сказкамъ. Ведутся онъ испоконъ-въку и передаются изъ рода въ родъ, по преданію, какъ старина. Еще пъвецъ Игоря, хотя и знаетъ какого-то Бояна, но древнія народныя преданія называетъ ужь «старыми словесы». Въ «Древн. Русск. Стихотвореніяхъ» пъснь, или сказаніе, называется стариною: «тьмъ старина и кончилась», говорить пъвець, оканчивая стихотвореніе, подъ названіемъ «На Бузань Островъ» (стр. 112). Иначе пъсня содержанія повъствовательнаго именуется былиною, то-есть, разсказомъ о томъ, что было. Согласно съ этимъ, слово притуа означаеть не только повъствование о событи, но и самое событие, необыкновенный случай, катастрофу. Потому, оканчивая пъсню, иногда пъвецъ прибавляетъ въ заключение слъдующія слова: «то старина, то и дівянье», выражая этимъ стихомъ ту мысль, что его былина не только старина, преданье, но именно преданье о дъйствительно случившемся дъяжьи. Нашей старинь, въ смыслѣ поэтическаго преданья, соотвѣтствуетъ скандинавское слово Эдда, означающее прабабку, старуху. Пъсня поется не для одной потъхи, а также и для того, чтобъ ее, какъ преданіе, переняли и затвердили люди молодые, поколение новое, съ темъ, чтобъ, въ свою очередь, передать ее своимъ потомкамъ; потому въ концъ стиха «О голубиной Книгъ», поется: «старымъ людямъ на послушанье, а молодымъ людямъ для памяти». Эта же постоянняя эпическая припъвка, съ нъкоторыми распространеніями, заключаетъ стихотворение «Михайло Скопинъ», очевидно, будучи прибавлениемъ древнъйшаго мотива къ сочинению, составившемуся въ извъстную историческую эпоху (изд. Калайд. стр. 283):

То старина, то и дъянье, какъ бы синему морю на утишенье, а быстрымъ ръкамъ слава до моря, какъ бы добрымъ людямъ на послушанье, молодымъ молодцамъ на перениманье, еще намъ веселымъ молодцамъ на потъшенье.

Доисторическое, темное происхождение поэзін, теряющееся въ древности незапамятной, въ понятіяхъ народа соединялось съ началомъ знанія, чародійства и заклинанія, а также права и языческихъ обрядовъ. Древнъйшій славянскій памятникъ юридическихъ изръченій выраженъ стихами въ «Судъ Любуши»; потому сказанное въ этой поэмъ о происхожденіи правды можно отнести и къ поэтическому сказанію: «у насъ правда по закону свату, юже

нривесску отци наши». Въ другомъ мъстъ происхождение закона приписывается богамъ: «по закону въкожизныхъ боговъ». Итакъ, уже въ IX въкъ (если дъйствительно къ этому времени относится «Судъ Любуши») Славяне твердо вършли, что основныя національныя предавія были откуда-то издалека иринесены на ихъ родину предками, а когда составились — неизвъстно, нотому-что были даны отъ боговъ. Въ одномъ стихотвореніи изъ Краледворской Рукониси (Забой, Славой, Людекъ), собравшіеся воины говорятъ пъвцу Забою: «Пъвца добра милуютъ боги. Пой, тебъ отъ нихъ дано въ сердце...».

Хотя до насъ не дошло во всей полноте и целости славянское сказаніе о мненческомъ происхожденіи поэзін, однако, по некоторымъ отрывочнымъ преданіямъ, у насъ сохранившимся, можно съ некоторою вероятностью думать, что и въ нашемъ народе ходилъ миеъ объ этомъ предмете, подобный измециому и опискому.

Вотъ какъ разсказываетъ Эдда о началъ поэзін. Асы и Ваны заключили миръ и положили ознаменовать его весьма-страннымъ обычаемъ: и тви другіе наплевали въ одну посудину, въ которой и смёшались ихъ слюни — точно такъ, какъ въ отдаленныя среднія времена смъщеніемъ крови освящалось примиреніе. Въ этомъ миев слюни заміняють кровь и даже превращаются въ нее, какъ сейчасъ увидимъ. Знаменіе мира, подъвидомъ слюней, должно было сохраняться навсогда: боги сотворили изъ нихъ разумиващаго изъ людей, по вмени Квасира. Квасиръ много исходилъ по свъту, уча людей мудрости; наконецъ пришелъ въ жилище двухъ чародбевъ-карликовъ, отъ которыхъ ему и смерть приключилась: убивъ Квасира, нацъдили они его кровью два сосуда и одинъ котелъ, потомъ подмишали въ кровь меду, изъ чего и составился тотъ драгоцънный напитокъ—inn dŷri miödr, который сообщаль даръ поэзін и мудрость всякому, кто попробуеть его. После того этотъ вещій медь быль предметомъ многихъ распрей до-техъ-поръ, пока не выпилъ его весь въ три глотка Одинъ и тъмъ спасъ его изъ рукъ враговъ. Потомъ на пользу Асамъ и людямъ въщимъ онъ выплюнулъ его, такъ-что этотъ драгоценный напитокъ опять сталъ слюнями, чемъ былъ съ самаго начала (1).

Это любопытное сказаніе не должно быть намъ чуждо, вопервыхъ, уже потому, что оно касается напитка, столь обще-употребительнаго у насъ въ старину и называющагося однимъ и тъмъ же словомъ, какъ и у Скандинавовъ: скандинавское miödr есть нашъ медъ, слово, идущее отъ старины незанамятной, такъ-что находимъ его даже въ санскритъ, подъ формою ма-

<sup>(1)</sup> Grimm, Deutsche Mythologie, 855.

д'у. Какъ отдельный эпическій мотивъ, у насъ сохранилось отъ миеа, записаннаго въ Эддъ, преданіе о въщей слюнь. Чтобъ скрыть побыть и замедлить погоню, убъгающіе отъ колдуна или Яги-Бабы обыкновенно илюють и оставляють по себъ слюну, которая и говорить за нихъ съ этими враждебными существами. Для большаго сближенія этого преданія съ сказаніемъ Эдды, надобно замътить, что точно такъ же, какъ и въ Эддъ, вмъсто слюны, въ норвежскихъ сказкахъ (1), убъгающій оставляють по себъ капли крови, норъзавъ для того палецъ, и кровь говорить такъ же, какъ въ нашихъ сказкахъ слюна.

Такъ-какъ поэзія въ древнійшую эпоху пілась и сопровождалась музыкальнымъ инструментомъ, то изобратение этого инструмента, какъ и поззін, приписывалось богамъ. Финнамъ пятиструнную арфу (kantelo) далъ богъ Вейнемейненъ: онъ сдълаль ее изъ березы, колки изъ дубовыхъвътвей, а струны натянуль изъ конскаго хвоста. Когда этотъ богъ занграеть на своемъ инструменть, его слушаеть вся природа, къ нему собгаются изъ лесовъ звъри, сплываются рыбы, слетаются птицы, даже оставляя въ гивадахъ своихъ дътенышей. А самъ богъ, играя на инструменть, отъ удовольствія плачетъ: изъ глазъ слезы текутъ на грудь, съ груди на колени, съ коленъ на ноги, смочивъ пять шубъ и восемь кафтановъ. Падая въ море, слезы превращались въ перлы. Въ одной шведской песне разсказывается, какъ певецъ слелалъ арфу изъ грудныхъ костей дъвицы, которая была утоплена, колки изъ ея пальцевъ, а струны изъ золотистой, русой косы ея; звуки этой арфы внезапно убили ту, которая была причиною безвременной смерти утонувшей дъвицы. Въ народной нъмецкой сказкъ, подъ названіемъ «Поющія Кости» (№ 28, по изданію братьевъ Гриммовъ), пастухъ сдівлаль дудку изъ бівлой косточки убитаго, и когда сталъ играть на ней, она въ подробности произла все, какъ и за что произощло убійство: «Ахъ, любезный пастушокъ, дудешь ты на моей косточкъ. Родной братъ убилъ меня, подъ мостикомъ зарывалъ, а все за дикаго кабана, чтобъ добыть себъ царевну». Такъ и въ одной русской сказкъ Охотникъ нашелъ въ лъсу ребрышки, сдълалъ изъ одного дудку, сталь играть, и она запъла: «Ты играй, играй, молодецъ, ты играй, играй, полегохоньку, ты играй, играй, потихохоньку! мои костки больнёхоньки, мои жилки тонёхоньки, погубили меня двъ сестры, погубили двъ родимыя за мою за пгрушечку, за мою погремушечку» (ниаче: «за два золотыхъ яблочка и за третье серебряное блюдечко»). Какъ финская береза, изъ которой Вейне-

<sup>(1)</sup> Norweg. Volksmährch. gesammelt von Asbjörnsen und Jörger Moe 1847. II, 149.

мейненъ сдълалъ ареу, плачетъ и разсказываетъ свое горе, такъ и у насъ изобрътене дудки соединяется съ преданіемъ о переселеніи душъ. Въ одной русской сказкъ разсказывается, какъ три сестры пошли въ лѣсъ по ягоды; одна изъ нихъ набрала ягодъ больше, и двѣ другія, изъ зависти, ее убили, подъ кустикомъ положили, елочкой накрыли. На елочкъ выросъ цвѣтокъ. Проѣзжій хотѣлъ его сорвать: цвѣтокъ сначала не давался, а потомъ вытянулся и запѣлъ. Онъ сдѣлалъ изъ цвѣтка дудку, которая всѣмъ повѣдала о злодѣяніи. Такъ она пѣла отцу несчастной: «Потихоньку, батюшка! полегоньку, родимый! Меня родныя сестрицы загубили, задушили, за красныя ягодки, подъ кустикомъ положили, елочкой накрыли». Извѣстна на Руси варіація этого преданія. На могилѣ убитаго выросталъ тростникъ; пастухъ срѣзалъ тростинку, сдѣлалъ дудку, и дудка запѣла и разсказала преступленіе.

По мере того, какъ народъ становился внимательнее къ историческимъ судьбамъ своимъ, онъ чувствовалъ потребность замечать въ памяти важнъйшія событія, оставившія следы въ его жизни. Тогда къ чистому мину присовокупляются сказанія о ділахъ людей; но такъ-какъ въ поэтическихъ разоказахъ дъйствующими лицами установились уже боги, то всего легче было для язычниковъ приписать богамъ дела людей, а судьбы народа выразить въ нохожденіяхъ боговъ. Такъ непомъстный, далеко-бывалый Норманнъ представилъ своего бога Одина странникомъ. По-мъръ вторженія историческихъ матеріаловъ въ миническую основу, становилось необходимъе ввести въ сказаніе дъйствующимъ лицомъ и человька. Память о герояхъпрародителяхъ сохранилась въ названіи народовъ, образовавшемся отъ собственнаго имени съ отческимъ окончаніемъ — ичь, ичи. Такъ Несторъ повъствуетъ: «бясто бо два брата въ Лясъхъ, Радимъ, а другій Вятко; и пришедъща съдоста, Радимъ на Съжю, прозващася Радимичи, а Вятко съде съ родомъ своимъ по Оцъ, отъ него же прозващася Вятичи. Нътъ сомитнія, что такія преданія могли нетолько поддерживаться формами языка, но даже и образоваться изъ нихъ; такъ при названіи города Кіевъ сохранилось преданіе о геров Кін, намять о которомъ даже во времена Нестора дотого была темна, что один считали его перевощикомъ, а другіе княземъ.

Отношеніе мужчинъ и женщинъ къ богамъ было весьма-различно по той причинъ, что знаменитый, отъ героевъ идущій родъ держится мужемъ и вымираеть въ женской линіи (1). Сказка воспіваеть по преимуществу богатырей, героевъ и витязей; царевна же, въ ней обыкновенно являющаяся, весьма-

<sup>(1)</sup> Grimm, Deutsche Mythologie, 368,

часто но называется и по имени и, вышедши замужъ за богатыря или витязя, сходить со сцены действія. Но, уступая мужчинамь віз богатырстве и въ сдавъ, снисканной воинскими подвигами, женщина, въ эпоху язычества, какъ у Славянъ, такъ и у Нъмцевъ, являлась одаренного разными преимуществами. особенно же даромъ чародъйства: была полубогинею, колдуньею, валкирісю, вилою, русалкою. Не распространяясь о болье-извыстных вышемы вышемы дъвахъ, столь знаменитыхъ въ древности, обранцу вниманіе на славянскихъ. У чешскаго героя Крока были три дочери: Каша, Тетка и Любуша. Старшая нзъ вихъ, Каша, славилась гаданіемъ и чародействомъ, знала силу всемъ зельямъ, умъла исцълять всь недуги, и знала все, о чемъ бы ее не спросили; если кто что потеряль, или у кого что украли, шель къ ней, и она тотчасъ сказывала, гдв найдти утраченное или похищенное. Вторая Кроковна быда жрицею и будто-бы научила Чеховъ поклоняться богамъ леснымъ, воднымъ и горнымъ, приносить жертвы и совершать языческіе обряды. Преданія о третьей, младшей дочери Крока, о Любушв, спускаются уже къ эпохъ исторической: Любуша уже не жрица, не чародъйка и лъкарка, а княжна, управляющая своимъ народомъ. О ней-то было сложено древнечешское произведеніе, изв'ястное подъ именемъ «Суда Любуши». Въ этой ноэмъ, подобно нъмецкимъ, выступаютъ двъ судныя дъвы, выученныя слъцбамь: одна изрекаетъ правду, а другая караетъ кривду. Замъчательно, что дъвственность, по языческимъ преданіямъ, даетъ особенное, сверхъестественное могущество: выходя замужь, вышая дыва становится обыкновенною женою. Это поверье определительно высказывается въ окандинавскомъ мись о валькирін Брунгильдъ. Потому самое слово жена, санскритское джана, собственно значить раждающая, отъ глагола джан раждать. Что же касается до слова дъва, то ему, въроятно, соответствуеть являющееся въ сербской пъснъ мнонческое существо дива (изд. Вука Стеф. II, № 8), и сербская дивская планина — возвышенность, гдт живутъ дивы съ своимъ дивскими старыйшиной, можеть-быть, имбеть ивкоторую связь съ чешскимъ урочищемъ Дювиня, несмотря на то, что народная фантазія соединила это названіе съ сказкою о войнъ дъвъ. Если формы длева и диех родственны, то онъ, безъсомнънія, идуть отъ корня дів, что по санскритски значить сіять, блистать, играть. Замвчу мимоходомъ: такъ-какъ постоянный эпитетъ обыкновенно возстановляетъ въ названи, къ которому прибавляется, первоначальное впечатланіе, впосладствін утраченное, то эпитеть красный, прибавляемый и къ солнцу (красное солнышко), и къ дъвицъ (красная дъвушка) можетъ свидътельствовать въ пользу этого производства. Замъчательно, что жена, баба, молодка, не называются уже красными. На почятій о въщей дъвъ, о въдьмъ,

основывается въ сказкахъ одно весьма-обыкновенное явленіе, вменно переходъ слова отъ значенія жевщины къ значенію чародъйки. Такъ санскритское вад'у или бад'у (жена) употребляется въ кельтскомъ badhbh (bh на концъ словъ произносится какъ у; слъдовательно, бад'у) въ смыслъ въдьмы. Нераспространяясь о вилахъ и русалкахъ, обратимъ вниманіе на то, какъ выказалась въщая сила женщины въ древнихъ русскихъ стихотвореніяхъ. Марина, превратившая Добрыню въ гитдаго тура-золотые-рога, говорить о своемъ чародъйствъ (стр. 68):

Гой еси вы, княгини, боярыни! Во стольномъ во городв во Кіевъ, а и ивть меня хатръя, мудръя, а и я-де обернула девять молодцевъ, сильныхъ могучихъ богатырей, гиъдыми турами.

Изводить зельемъ, привораживать и отвораживать — тоже дъла женскія (стр. 303):

и по тъмъ по хорошимъ зеленымъ лугамъ, тутъ ходила-гуляла душа красная дъвица; а копала она коренья, зелье лютое. она мыла тъ кореньица въ синемъ моръ, а сушила кореньица въ муравленой печи, растирала тъ коренья во серебряномъ кубцъ, разводила тъ кореньица меды сладкими, разсычала коренья бълымъ сахаромъ — и хотъла извести своего недруга.

Весьма-ест ественно могла народная сказка къ душевной силъ женщины придать и физическую. Такъ Ставрова молодая жена, нарядившись посломъ, побъдила борцовъ владиміровыхъ (стр. 129):

Первому борцу изъ плеча руку выдернетъ, а другому борцу ногу выломитъ, она третьяго хватала поперегъ хребта, ушибла его середи дворя:

Она сильнъе не только обыкновеннаго человъка, но даже и могучаго богатыря; по случаю опыта въ стръльбъ, на стр. 130; такъ описываются величина ея лука и колчана:

Втапоры кинулися ея удалы добры молодцы — подъ первой рогъ несутъ цять человъкъ, подъ другой несутъ столько же, колчанъ тащатъ каленыхъ стрълъ тридцать человъкъ.

Точно такія же різкія черты въ характерт средне-віковой женщины находимъ и на Западъ и, можетъ-быть, въ самыхъ изащныхъ произведеніяхъ
отдаленныхъ среднихъ віковъ, именно въ Эдді и Нибелунгахъ. Скандинавская
Брунгильда была знаменита столько же своею красотою, сколько и силою.
Любимою ея забавою были богатырскіе подвиги и война. Никто искусите и
легче ея не лукалъ копьемъ, не бросалъ огромнаго камия. Она положила
зарокъ не выходить замужъ ни за кого, разві только кто побідить ее:
тогда она потеряетъ уже и свою сверхъестественную силу, вышедши замужъ.
Только Зигурдъ (или Зигфридъ) могъ одоліть ее и, въ знакъ побіды, взялъ
у нея поясъ и кольцо. Вмісті съ поясомъ Брунгильда потеряла свою силу.
То же преданіе о поясі было и у насъ: Самуилъ Коллинсъ разсказываетъ
о нашихъ предкахъ, что они подпоясывались ниже пупка, потому-что поясъ,
по ихъ мивнію, придаетъ силу. Такой же зарокъ, какъ Брунгильда, положила себі у и насъ двица, побіжденная Дунаемъ и потомъ ставшая его
женою. На стр. 95-й говоритъ она:

Я у батюшки, сударя, отпрошадася, кто меня побьеть во чистомъ поль, за того мнв, дъвиць, замужъ идти.

Когда она и вышла замужъ, была въ Кіевъ первымъ стрълкомъ, подобно скандинавской валкиріи. Но такъ-какъ она стала замужнею, то, рано или поздно, должна была утратить прежнюю дъвичью силу. Въ русской пъснъ пьяный Дунай убиваетъ свою жену за споромъ.

Герои и богатыри, составляя переходъ отъ боговъ къ человъкамъ, хотя не одарены силою и властью первыхъ, однако отъ послѣднихъ отличаются многими преимуществами, сообщенными имъ силою сверхъестественною. Самое рожденіе богатыря ознаменовывается необычайными явленіями. Пѣсня древней Эдды говоритъ, что пѣли орлы, когда родился герой Гельги (Первая пѣсня о Гельги). Подобное явленіе описываеть и русское стихотвореніе о Волхѣ Всеславьевичѣ (стр. 45):

а и на небъ просвътя свътелъ мъсяцъ, а въ Кіевъ родился могучь богатырь, какъ бы молодой Волхъ Всеславьевичь: подрожала сыра земля, сотряслося славно царство индъйское, а и синее море сколебалося для ради рожденья богатырскаго молода Волха Всеславьевича: рыба пошла въ морскую глубину, птица полотьла высоко въ небеса, туры да олени за горы пошли, зайцы, лисицы по чащицамъ, а волки, медвъди по ельникамъ, соболи, куницы по островамъ.

Волхъ быль оборотнемъ и относится къ древибищимъ богатырямъ, ближай-. шимъ по рождению къ богамъ и существамъ миоическимъ. Иные богатыри, возрастая не по днямъ, а по часамъ, съ раннихъ лътъ дътства начинаютъ оказывать свою нечеловъческую силу; иные же, подобно стольтнимъ дубамъ, растутъ туго, но прочно. Нашъ Илья Муромецъ сидълъ сиднемъ ровно тридцать лать; въ такомъ же бездайствіи оставался долгое время и скандинавскій герой Гельги. Къ-тому жь, кстати, онъ быль и немъ, а вместе съ тъмъ и безъ имени, до-тъхъ-поръ, пока не развязала ему языка валкирія (Пъснь древней Эдды о Гельги и Свавъ). Непобъдимую силу богатырь получаеть извив отъ существъ миническихъ, чемъ и отличается отъ боговъ. Одинъ датскій герой, испивъ изъ рога, даннаго ему эльфами, получаетъ силу двънадцати человъкъ (Grimm, Deutsch. Myth. 345). Въ одной норвежской сказкъ разсказывается слъдующая сцена между Троллемъ, существомъ мионческимъ, и однимъ королевичемъ: «Попробуй», сказалъ первый: «подымешь ли ты этотъ мечъ?» королевичъ ухватился-было за мечъ, покрытый ржавчиной и виствшій на сттит, но не могь его даже сдвинуть съ мъста ни на волосъ. «Ну, такъ глони же разокъ изъ этой бутылки» сказалъ чародъй. Только-что глонулъ королевичъ одинъ разъ, силы въ немъприбыло на столько, что онъ могъ сиять мечъ со станы; глонулъ вдругорядь — и подиялъ его; глонулъ въ третій разъ — и замахаль мечомъ, будто своимъ собственнымъ, обыкновеннымъ (1). Какъ скандинавскій Гельги не владълъ языкомъ, такъ Илья Муромецъ тридцать лътъ не владълъ ни руками, ни ногами  $(^2)$ . Приходять къ нему калики перехожіе и просять у него напиться. Илья въ первый разъ въ жизни встаетъ и приносить имъ по великой братинъ пива и вина кръпкаго. «Выпейка самъ» говорили калики перехожіе. Когда Илья выпилъ, они спрошали его: «Слышишь ли, Илья, силу свою?» — «Слышу». — «Какъ велика твоя сила?» — «Кабы былъ столбъ отъ земли до неба, и я перевернуль бы всю землю». — «Много дано силы Ильв: земля не снесеть. Поубавимъ силы». — Опять послали его за пивомъ, и еще дали ему выпить, и силы въ немъ поубавилось, кабы на семую часть. — «Будетъ съ него!» сказали калики.

<sup>(1)</sup> Asbjörnsen, 🖊 3.

<sup>(\*)</sup> Шевырева «Истор. Русск. Слов.», выпускъ 1, 193,

Преданія о древитишихъ столкновеніяхъ народовъ расширили и видоизмънили сказаніе. Чужеземные враги отъ эпохи доисторической оставили по себъ въ памяти народа смутный и мрачный образъ и перешли въ поэзію, какъ великаны. Самыя названія вражескихъ народовъ остались въ языкѣ въ значенін великана: такъ Щудъ (Чудь), Обръ, Сполинъ или Исполинъ, Волотъ или Велетъ — первоначально названія народовъ, потомъ получили общее значеніе великана. Такъ-какъ великаны были существа нечеловъческія, то сказаніе весьма-естественно могло ихъ представлять и въ образъ животныхъ. Отсюда произошло повъріе, безъ-сомнънія, основанное на представленін объ оборотняхъ и записанное уже въ старинныхъ рукописяхъ, о нъкоторой таинственной связи между народами и различными животными. Такъ въ одной рукописи XIV въка Фрягъ называется львомъ, Аламанинъ орломъ, Турчинъ зміею, Русинъ выдрою, Литвинъ туромъ, Болгаринъ быкомъ, Сербъ волкомъ и проч. (1). Еще Геродотъ разсказываетъ, что Невры были вытъснены изъ своихъ старинныхъ жилищъ змъями, частію пришедшими къ нимъ изъ съверныхъ странъ, а частію и расплодившимися въ ихъ крав, и искали пріюта у родственных соседей своихв, Будиновъ, на рекв Бугъ. Но и сами Невры были чародъями: каждый изъ нихъ разъ въ годъ обращался на нъсколько дней въ волка, а потомъ снова принималъ свой прежній видъ. Это древнъйшее преданіе объ упиряхъ или волкодлакахъ, тоесть оборотняхъ въ волковъ, записано и у насъ въ одномъ старинномъ сборникъ Кирилловскаго Монастыря (2): «Начаща требы класти, роду і рожаницамъ, прежде Перуна бога ихъ, а переже того клали требу упирем і берегинямъ. Въ согласіи съ сказкою о Неврахъ-оборотняхъ находимъ названія народа Волки или Лютичи, подъ которыми были извъстны Велеты, современемъ превратившіеся, въ фантазіи народа, въ великановъ. Какъ волкъ называется у насъ лютыма звърема, такъ Волки или Волчки, по эпитету, могли именоваться Лютичами, то -есть происшедшими отъ Люта; окончание ичи означаетъ происхожденіе. Въ «Древнихъ Русскихъ Стихотвореніяхъ» Волхъ остается представителемъ такихъ сказочныхъ оборотней (стр. 47):

> Втапоры п учился Волхъ ко премудростямъ: а и первой мудрости учился обертываться яснымъ сололомъ; ко другой-то мудрости учился онъ, Волхъ, обертываться сърыма волкома;

<sup>(1)</sup> Шафарика «Слав. Древи.», 1, 3.12.

<sup>(2)</sup> Шевырева «Повздк. въ Кир. Бъл. Моцастырь», 2, 33.

ко третей-то мудрости учился Волкъ обертываться гиздымъ туромъ-золотые-рога.

Какъ волки, такъ и змій, по народнымъ сказаніямъ, были нѣкогда насельниками земли русской. Егорій храбрый, пробираясь по дремучимъ лѣсамъ и толкучимъ горамъ, наѣзжалъ на стада звѣриныя и змѣиныя, на сѣрыхъ волковъ на рыскучихъ, и на змѣй огненныхъ. И въ эпоху позднѣйшую въ образѣ змія представляли врага, и именно Татарина. Такъ въ одной русской сказкѣ, нодъ названіемъ «Акундинъ» (изд. Сахарова, стр. 121—122) описывается сраженіе Русскихъ съ Татарами, представленными въ видѣ Змія Тугарина: «Какъ прочуялъ Змѣй Тугаринъ рать немирную, и началъ мутить Оку рѣку широкіимъ хвостомъ. Широка Ока рѣка возмутилася, круты берега разсыпалися, мутна вода разливалася. Нельзя къ Змъю подойти; нельзя Змюя войной воевать». Въ «Древи. Рус. Стих.» змій является обычнымъ врагомъ богатырямъ и другомъ вѣдьмамъ.

Извъстіе объ Обрахъ (откуда чешск. obr, словак. obor, древнепольск. obrzym, польск. olbrzym, — значитъ великанъ) Несторъ заимствовалъ изъ народныхъ сказаній, прикрашенныхъ вымысломъ и связанныхъ съ пословицею, или притчею: «си же Обрѣ воеваху на Словънъхъ и примучища Дулѣбы, сущая Словъны, и насилье творяху женамъ дулѣбьскимъ: аще поъхати будяще Обрину, не дадяще въ прячи коня, ни вола, но веляще въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ въ телегу и повезти Объръна; тако мучаху Дулебы. Быша же Объръ тъломъ велици и умомъ горди, и Богъ потреби я, помроша вси, и не остася ни единъ Обършиъ; естъ притъча въ Руси и до сего две: погибоша аки Обръ ихъ же нъсть племени, ни наслъдъка.»

Другой враждебный народъ, заселявшій нъкогда обширное пространство съверо-восточной Европы, и впослъдствіи отодвинутый и стъсненный Русскими Славянами, именно Чудь, въ языкъ оставилъ по себъ воспоминаніе въ словъ шудь въ значеніи великана. Въ одномъ древнемъ русскомъ стихотвореніи (стр. 376—380) Чудь называется не только поганою, но даже идолами и идолищами погаными: съ русскимъ витяземъ выходитъ изъ невърныхъ чудскихъ полковъ драться «чудо поганое о трехъ рукахъ» и со многими головами — очевидно чудовищный великанъ.

Какъ великаны, такъ и богатыри превратились впослъдствів въ камни и скалы. По німецкимъ сказкамъ, великаны нетолько живутъ въ горахъ и дерутся каменьемъ, но и превращаются въ скалы (Grimm, Deutsch. Myth. 499). И у Славянъ лютые миенческіе змін живутъ въ горахъ: какъ чешскій богатырь Трутъ, въ «Судъ Любуши», погубилъ Лютаго Змія въ горахъ Кръконоши, такъ и Добрыня Никитичъ убилъ Змія Горынчица. Въ одной прекрасноши,

ной русской сказкъ (1), богатыри, будучи побъждены волшебною силою, въ испугъ побъжали въ каменныя горы, въ темныя пещеры, и всъ вдругъ окаменъли. Какъ горы и скалы — остатки первобытныхъ народовъ и существъ сверхъестественныхъ, такъ и многія озера образовались въ старину, будто бы скрывъ въ себъ слъды чародъйства и безчеловъчія. Самое названіе ръки Дуная, по сказкамъ, будто-бы стало оттого, что богатырь, именемъ Дунай, нечаянно убивъ свою жену, въ утробъ которой уже возрасталъ богатырь, еще могуче его, съ отчания утопился въ этой рект. Есть сербская песня (у Вука, И, № 5), въ которой разсказывается, какъ злая женщина, именемъ Павловица, изъ зависти оклеветала золовку передъ своимъ мужемъ, а ея братомъ, сама убила свое дитя ножомъ золовки и взвалила убійство на нее, неудовольствовавшись темъ, что еще прежде оклеветала ее въ убійства сокола и коня. Братъ привязалъ свою сестру къ конскимъ хвостамъ, и кони ее размыкали по чисту полю: гдв отъ нея пала капля крови, тамъ выросли цвъты «смилье и босилье». Мало время позамъшкавши, разболълась младая Павловица, сквозь кости ей трава прорастала, а въ травѣ лютыя змѣи лежать, очи пьють, въ траву крою гся. Тогда, по мольбъ несчастной, мужъ привязаль ее также къ конскимъ хвостамъ, и кони размыкали ее по чисту полю; гдв отъ нея капля крови пала, тамъ растутъ терновникъ и крапива; гдт она сама пала, тамъ озеро провалилось: по озеру вороной конь плыветь, а занимъ соколъ-птица сива съ младенцемъ, у котораго подъ горломъ материна рука, а въ рукъ тёткинъ ножъ. Такъ ясная испокойная природа въ эпическомъ сказаніи иногда представляется неизмъннымъ свидътелемъ давно-совершившагося злодъянія. Чтобъ вполнъ опънить эту прекрасную сербскую песню, надобно упомянуть, что размыкать, и именно эксницину, по полю привязавт кт конскому явосту — мотивъ эпической поэзіи самый старинный. Не мудрено, что находимь его и въ русскихъ сказкахъ; но замъчательно, что уже въ VI въкъ по Р. Х. Іорнандъ записалъ его въ своемъ сочинени «De rebus geticis». Говоря объ Ерманарикъ, Іорнандъ присовокупляеть: «Dum enim quandam mulierem Sanielh (Sonilda, Suanibildam, Sunihil) nomine, ex gente memorata, pro mariti fraudulento discessu, rex furore commotus, equis ferocibus illigatam, incitatisque cursibus, per diversa divelli praecepisset.» Эта неочастная впоследствін известна въ скандинавскихъ и немецкихъ сказкахъ подъ именемъ Свангильды (Schvan — лебедь); когда ее размыкали кони по чисту полю, даже самыя животныя тронулись ея погибшею красотою: собака плакала, а ястребъ выщиналъ себъ перья.

<sup>(1)</sup> Шевырева: «Исторія Русской Словесности», т. І стр. 203,

Народы индоевропейскіе, родственные по языкамъ, родственны и по сказочнымъ преданіямъ. Предоставляя читателю самому судить, въ которомъ
народѣ художественнѣе выразилось сказаніе, укажу на нѣкоторыя доволь—
но рѣзкія черты эпической поэзін въ нашихъ сказкахъ, сближающія нашу на—
родную поэзію съ преданіями другихъ индоевропейскихъ народовъ. Чтобъ
не растеряться на такомъ обширномъ поприщѣ, ограничусь тѣми баснослов—
ными преданіями, которыя напоминлъ русской публикѣ Жуковскій въ своей
сказкѣ «О Иванѣ Царевичѣ и Сѣромъ Волкѣ» Предполагая эту сказку всъмъ
извѣстною, для краткости, буду только ссылаться на страницы.

1) Чародъйское усыпленіе на многія льта. На 260 стр. встрачаемъ описаніе соннаго царства. По народнымъ сказаніямъ извъстно, что этоть сонъ произошелъ оттого, что царевна наколола руку веретеномъ, которое подала ей пряха-въдьма. У Нъмпевъ чародъйскими пряхами были валькиріи и норны, у Славянъ полудницы, которыя любятъ разспрашивать работающихъ въ полдень о томъ, какъ обработывать и прясть ленъ. Въ Сибири полудницею называется старая вёдьма въ лохмотьяхъ, съ волосами всклоченными и покрытая отрепьемъ. Вообще на Руси въщая пряха извъстна подъ именемъ кикиморы, о которой старинная пословица, взятая мною изъ одной рукописи прошлаго стольтія, говорить: «отъ кикиморы рубашки не дожидаться». Подобная нашимъ полудинцамъ и кикиморамъ, скандинавская Брунгильда называется hörgefn, то-есть lini datrix. Преданіе объ уколовшейся и заснувшей царевит, по историческимъ сабдамъ, восходитъ до песенъ древней Эдды. Въ песне Sigurdrifu mål повъствуется, какъ однажды Брунгильда, противъ воли Одина, помогла въ сраженін одному военачальнику: за что Одинъ укололъ ее соннымъ терніемъ (Svefn-thorn), давъ ей заклятіе, что впредь она ужь не будетъ вступаться въ битвы и выйдеть замужъ. Впрочемъ, Бруцгильда успъла ослабить заклятіе, сказавъ, что она не выйдетъ замужъ ни за одного человъка, который чего-нибудь устрашится. Тутъ она и заснула на горъ. Мимо этой горы ъхалъ однажды Зигурдъ и увидълъ на ней огромный свътъ, точно огонь горълъ и свътиль до небесъ. Но, взътхавъ туда, онъ увидъль заборало изъ щитовъ (scialdborg), а надъ нимъ знамя. Входить внутрь и видить — кто-то лежить и спить въ полномъ вооружении. Сначала сиялъ онъ съ головы спящаго шлемъ и увидълъ, что это женщина. Но броня была такъ тверда, будто приросла къ тълу. Однако онъ раскололъ и сиялъ съ нея броню. Она проснулась, съла, взглянула на Загурда и стала говорить. Такимъ-образомъ, вмъстъ съ разръшеніемъ оковъ, вышало изъ нея сонное терніе. Замътимъ мимоходомъ, что этому тернію соотв'ятствують въ нашехъ сказкахъ сонз-трава и въ старину мьнок, который, будучи на кого-нибудь брошень нечистою си-

лою, наводилъ сонъ. Въ одной измецкой сказкъ (Dornröschen, M 50, по изданію Гриммовъ) Брунгильду заміняєть царевна. Когда родилась она, царь позваль на пиръ нъсколько въдьмъ: для каждой было поставлено по золотому блюдечку. Только-что надарили новорожденную бсякими добрыми желаніями эти ведьмы, какъ является еще одна, которой не пригласили затемъ, что не было лишняго золотаго блюдечка, и даетъ новорожденной такое заклятіе, что она уколется веретеномъ и умретъ. Но въдьма, которая еще не говорила своего желанія, поубавила это жестокое проклятіе тімь, что царевна не умретъ, а будетъ спать ровно сто лътъ. Хотя царь и запретилъ употреблять веретена въ цёломъ царствъ, однако, когда царевнъ минуло пятнадцать літь, въ старинномъ теремі увиділа она прявшую старуху, попросила у ней веретена посмотръть, накололась и, какъ мертвая, упала, погрузившись въ непробудный сонъ. Ея сонъ распространился по всему царскому дворцу. «И кони спятъ въ стойлахъ, собаки на дворъ, голуби на крышъ, мухи на ствнахъ; огонь только-что клокоталъ на очагъ, притихъ — тоже спитъ, и жаркое перестало шипъть на огиъ; поваръ вцъпился-было въ волоса поваренку (видно набъдилъ что), выпустилъ его и тоже спитъ. И вътеръ прилегъ, и дерева кругомъ дворца не шелохнутся ни листочкомъ. Только терновникъ растетъ кругомъ дворца, разрастается, что ни годъ, то гуще, такой частый и высокій, что изъ-за него не видать ни дворца, ни даже крышъ и трубъ его. И пошелъ по землъ слухъ, что лежитъ во дворцъ прекрасная спящая царевна; и многіе царевичи и королевичи думали пробраться туда черезъ терновую заставу. Но не тутъ-то было: сучья сцінлялись другъ съ другомъ, будто человъчьи руки, и всякъ кто ни пытался, висъ на терновомъ суку и умиралъ горькою смертью. Когда минуло царевнину сну ровно сто летъ, некоторый царевичь задумаль пробраться въ недоступный дворець. Подходить къ терновой заставъ — а виъсто терна, цвътуть высокіе прекрасные цвъты, сами собой разступаются, дорогу ему дають, а за нимъ онять сплетаются. Вошедши во дворецъ, все и всъхъ находитъ онъ спящими; идетъ въ теремъ, видитъ прекрасную спящую царевну, и только-что поцаловаль ее, она пробуждается, а вмъстъ съ ней и все во дворцъ и около него. На дворъ кони стали на ноги и заржали; запрыгали и подняли лай борзыя собаки; голуби на крышт повыправили головки изъ-подъ крылышекъ, осмотрълись и полетъли въ поле; залетали мухи по станамъ; въ кухит огонь поднялся, затрещалъ и сталъварить разныя яства; жаркое зашипъло онять, а новаръ далъ поваренку такую затрещину, что онъ завизжаль; повариха проворно щипала пътуха»... Эти подробности перевожу слово-въ-слово для того, чтобъ читатель могъ сличить съ ними прекрасное описаніе Жуковскаго. Нетолько у Славянъ и Намцевъ,

даже у романскихъ народовъ находимъ этотъ разсказъ. Французская сказка «La belle au bois dorment» весьма-немногимъ отличается отъ нъмецкой, за исключениемъ того, что царевна, проснувшись отъ долгаго сна, раждаетъ царевнуу дочь и сына. Замъчательнъйшія отклоненія предлагаетъ народная неаполитанская сказка, записанная въ Пентамеронъ Джамбаттисты Базиле и извъстная подъ именемъ Talia. При рожденіи неаполитанской Таліи, отъколдуновъ было предсказано, что она уколется до смерти остью изо льна (aresta di lino), что и случилось, когда подросла. Виновницею была тоже старая пряха. Спящая царевна оставлена была во дворцъ одна. Чрезъ нъкоторое время, около этого дворца охотился одинъ царь; его соколъ сълъ на окно дворца и не возвращался къ своему хозяину, сколько ни звалъ онъ его; потому царь самъ пошелъ во дворецъ и нашелъ тамъ прекрасную царевну, которая родила, все еще спящая, двоихъ дътей — мальчика и дъвочку. Явились двъ фен и положили мляденцевъ къ грудямъ матери; но одинъ изъ нихъ, ища груди, наналь на уколотый пальчикъ матери и высосаль изъ него занозу: Талія тотчасъ же проснулась. Царь, тогда же, послъ перваго свиданія ее оставившій, теперь вспомниль о ней, воротился во дворець и нашель жену съ дътьми, которыхъ звали Luna и Sole -- имена, имъющія отношеніе къ языческому поклоненію свътиламъ. Что жь касается до Таліи, то это не иное что, какъ Италія. Въ неаполитанской сказкв замвчательна исторія съ соколомъ; въ скандинавской Völsungas. (глава 24) тоже садится на окно башни, гдъ была спящая Брунгильда, зигурдовъ ястребъ; Зигурдъ идетъ за нимъ и находитъ очарованную валькирію (1).

2) Золотыя Яблоки и Жаръ-Птица (Жуковскій, 225). Сказка о Жаръ-Птицѣ извѣстна между народомъ въ Германіи столько же, сколько и у насъ. Для сличенія, вотъ нѣсколько мотивовъ изъ нѣмецкой сказки Der goldene Vogel (№ 57, по изданію Гримма). У нѣкотораго царя была въ саду яблоня съ золотыми яблочками. Ежедневно ихъ считали и все одного не досчитывались. Каждую ночь воровала по одному Жаръ-Птица. Двое старшихъ сыновей стерегли ее, но не подстерегли. Пришла очередь до меньшаго. «Ударило полночь, зашумѣло по небу, а ночь была мѣсячная; и видитъ онъ: летитъ птица, а золотыя перья на ней какъ жаръ горятъ. Опустилась птица на дерево, и только бы клюнуть яблочко—какъ пуститъ по ней царевичъ калену стрѣлу. Птица вспорхнула; но стрѣлка угодила въ крыло и вышибла золотое перышко. Царевичъ поднялъ перо, а на утро пошелъ къ царю доложить всю правдуместину. Царь созвалъ старыхъ старцевъ на совѣтъ, и они говорили, что-де

<sup>(1)</sup> См. предисловіе Я. Гримма къ немецкому переводу Пентамерова, 1848 г.

единому таковому перышку ціна лежить немного-немало побольше всего царства. — «Коли одному перышку такая ціна» возговориль царь «такъ нена- до мні перышко, хочу добыть самое птицу». Въ похожденіяхъ, такихъ же, какъ и въ русской сказкі, помогаеть младшему царевичу лиса.

3) Межія подробности. Яга-баба, возвращаясь домой, чусть присутотвіс скрывшагося въ ея жилище человека и обыкновенно говоритъ: «Здесь русскимъ духомъ пахнетъ!» То же говорять чародън и великаны и въ намецкихъ сказкахъ, только, вмъсто «русскимъ духомъ», «человъчьимъ мясомъ». Особенно отличается первобытной грубостью этоть мотивь вь одной норвежской сказкъ (Asbjörns, II, № 6); великанъ возвращается домой и кричить, обращаясь къ плинеой царевии: «Здись пахнеть человичьимь мясомь!» — «Да, отвъчаетъ она: летъла мимо сорока, тащила кость, да уронила въ трубу; я-то ее туть же и выбросила, да знать осталась еще отъ нея вонь». Какь въ русскихъ, такъ и въ немецкихъ сказкахъ, человекъ обыкновенно перехитритъ, или одурачить Ягу-бабу. Извъстна русская сказка о томъ, какъ Яга-баба хотъла на лопать посадить въ печь мальчика, чтобъ зажарить его и събсть; но мальчикъ притворился, будто не умъеть садиться на лопату; Яга-баба принуждена была сама състь, чтобъ показатъ, какъ это дълается, а обреченный ею на жертву ее же самое и пихнулъ въ печь. Въ нъмецкой сказкъ тотъ же мотивъ, только менъе затъйливъ: колдунья учитъ мальчика, какъ лъзть въ печь, а онъ ее туда и пихнулъ (изданіе Грими. І, № 15). Если ужь въ такихъ подробностяхъ сходятся наши сказки съ чужеземными, то тъмъ менъе вадобно удивляться, если мы находимъ одни и тъ же преданія какъ у насъ, такъ и у другихъ индоевропейскихъ народовъ, о предметахъ, составляющихъ важитайшую принадлежность эпическаго сказанія, каковы: мечъ-кладенецъ, шапка-невидимка, драчунъ-дубинка, скатерть-самобранка, въщій-конь, и т. Д.

Конечно, много способствовало такому согласію сказочныхъ преданій одинаковое развитіе младенчествующей фантазіи языческихъ народовъ; однако большее сходство замъчаемъ между сказаніями въ родственныхъ языкахъ индоевропейскихъ (1). Даже безъ объясненія причинъ, сами факты такъ интересны, что стоитъ на нихъ обратить вниманіе.

III. Разрозивные члены эпическаго преданія. Эпическіе пріємы.

Не въ однъхъ только поэмахъ и сказкахъ народъ сохраняетъ свои эпическія преданія, но и въ отдъльныхъ изреченіяхъ, краткихъ заговорахъ, посло-

<sup>(1)</sup> Потому Жуковскій нивать право заниствовать накоторыя *июмецкія* поварья и помащать въ своих в русских сказкахъ.

вицахъ, поговоркахъ, клятвахъ, загадкахъ, въ примътахъ и вообще въ суевъріяхъ, хоть и не въ мърной ръчи выражающихся. Всъ эти разрозненные члены одного общаго сказочнаго преданія, взятые въ совокупности, составляють то цёлое, которое хотя и не высказалось во всей полноте и нераздъльности ни въ одной народной поэмъ, однако всъми чувствовалось и сознавалось, какъ родное достояніе предковъ. Ни одинъ изъ разрозненныхъ членовъ баснословнаго преданія не живетъ въ народе отдельно, самъ-посебъ: всъ они взаимно переходятъ другъ въ друга, связываются кръпкими узами повърья, сцъпляются и перемъшиваются, подчиняясь игривой фантазіи народа, изобразительной и художественной. Мы увидимъ, какъ загадка переходить въ пълую поэму, и поэма сокращается въ загадку; пословица раждается изъ сказанія и становится необходимою частью поэмы, хотя и ходить въ устахъ народа отдёльно; клятва и заговоръ, составляя оторванный членъ преданія, развиваются на цълое сказаніе, или составляють обычный пріемъ въ эпическомъ разсказъ; даже примъта, обыкновенно подразумъваемая, а не высказываемая, иногда является обильнымъ источникомъ эпическому вымыслу. Обратимся къ подробностямъ.

1) Разговоръ. Загадка. Одинъ изъ древнъйшихъ пріемовъ эпической поэзін — разговоръ двухъ лицъ, препирающихся загадками, или вопросами о дълахъ темныхъ, недовъдомыхъ. Эдда предлагаетъ превосходный образецъ такого разговора въ пъснъ о Іотунъ или великанъ Вафтрудниръ, о которой подробно сказано мною въ другомъ мъстъ.

Загадка сохранила въ чисто-народной поэзіи свой первобытный миенческій характеръ. Загадываетъ загадки обыкновенно русалка или вила, и неотгадавшій ихъ, платитъ зато своею головой. Есть одна старинная свадебная пъсня, въ которой женихъ предлагаетъ невъстъ загадки, подобныя тъмъ, какія загадываютъ русалки и вилы: если невъста отгадаетъ, онъ на ней женится. Эта пъсня, записанная со словъ, поется въ Москвъ:

Красна дъвица по садику гуляла, цвъты алые дъвица собирала. Мимо вхалъ тутъ гостиный сынъ: ужъ Богъ помочь тебъ, красная дъвица, цвъты алые тебъ, дъвица, собирати. Благодарствуй, сынъ гостиный, благодарствуй. Загадать ли тебъ, красная дъвица, шесть мудреныихъ загадокъ загадать ли? Загадай-ка, сынъ гостиный, загадай-ка, шесть мудреныихъ загадокъ загадай-ка. Ужь какъ что у насъ, дъвица, выше лъсу?

еще что у насъ, дъвица, краше свъту? еще что у насъ, дъвица, чаще лъсу? еще что у насъ, дъвица, безъ коренья? еще что у насъ, дъвица, безъ умолку? еще что у насъ, дъвица, безъизвъстно? Отгадаю, сынъ гостиный, отгадаю, шесть мудреныихъ загадокъ отгадаю. Выше лёсу, сынъ гостиный, свётелъ мъсяцъ; краше свъту, сынъ гостиный, красно солнце; чаще лъсу, сынъ гостиный, часты звъзды; безъ коренья, сынъ гостиный, бълый камень; безъ умолку, сынъ гостиный, сине море; безъизвъстна, сынъ гостиный, Божья воля. Отгадала, красная дъвица, отгадала, шесть мудреныихъ загадокъ отгадала. Ужь и знать тебъ, дъвица, быть за мною, ужь знать быть тебъ купеческой женою.

Краткія загадки, отдёльно ходящія въ устахъ народа, суть остатки древнъйшаго эпическаго пріема. Многія изъ нихъ весьма-древни и отзываются періодомъ миническимъ. Сюда относятся, вопервыхъ, одицетворенія свътиль: такъ о мъсяцъ сербская загадка говоритъ: «сивко море перескочилъ, а копыта не смочилъ. То же представление и въ нашей: «сивый жеребецъ подъ вороты глядить», а также и въ червоно-русской: «лѣсомъ иде — не трѣсне, водою иде — не плюсне». Въ загадкъ о росъ: «заря заряница, красная дъвица, къ церкви ходила, ключи обронила, мъсяцъ увидълъ, солице скралотоже очевидны мионческіе образы какъ свётиль, такъ и зари, и росы. Въ сербскихъ загадкахъ огонь представляется въ видъ змія: «змізя лежитъ, гдъ змъя лежитъ тамъ трава не растетъ». Хотя между загадками, и именно позднайшими, много пошлаго, потому-что она впосладствии выдумывались простымъ народомъ въ забаву на праздное время, однако нъкоторыя отличаются глубокимъ поэтическимъ чувствомъ, каковы, напримеръ, по изданію Сахарова (I-й томъ «Сказаній»), о тіни (74), дорогі (164), звіздахъ (170), ночи (196) и друг.

2) Клятва, наговоръ, заклятіе. Какъ загадка, такъ и клятва первоначально получила свою силу въ періодъ мионческій и была однить изъ существенныхъ пріемовъ эпической поэзіи. Въ другомъ мѣстѣ въ надлежащей полнотѣ сличены мною позднѣйшіе русскіе заговоры съ двумя нѣмецкими, относящимися къ VIII вѣку и уже записанными въ рукописи X вѣка, носящей заглавіе: «Rabani exspositio super missam». Здѣсь же замѣчу только, что въ русскихъ излагается только заговоръ, въ одномъ — на ушибъ и вывихъ, въ другомъ — на оружіе; въ нъмецкихъ же сила заклятія приписывается мионческимъ существамъ, и заговоръ разсказывается какъ эпическое событіе, въ которомъ принимали участіе Воданъ, Бальдеръ, Фрея, а также мисическія идисы, въ родъ нашихъ вилъ и русалокъ. Клятва, по древнему убъжденію, могла изличить или наслать бользнь, потому-что слово доброе или злое призываетъ на голову человъка благословение и счастие или бъдствие; также и юридическая клятва при договорахъ имветъ общій источникъ съ заклятіями, какъ на людей, такъ и на стихіи. Эдда исчисляеть древивниія скандинавскія клятвы: «клянись мнъ всеми клятвами, и палубой корабля (at scips borthi), и краемъ щита, и хребтомъ коня, и концомъ копья» (Пъсня о Вод лундрв); а вторая песня, о Гельги, предлагаетъ даже самую формулу клятвы: «Не плыви корабль, когда плыветь съ тобою, хотя бы дуль и попутный вътеръ! Не скочи конь, когда скачетъ подъ тобой, хотя бы ты бъжалъ отъ враговъ! Не руби мечъ, когда обнажишь его, сколько бы ни свистало (собственно: пъло, syngvi) тебъ надъ головою». Наши предки клялись передъ богами тоже оружіемъ: «заутра призва Игорь слы, и приде на холмъ, гдв стояще Перунъ, покладоща оружье свое, и щиты и золото, и ходи Игорь роть и люди его». (Лавр. Сп. 23). Въ другомъ мьсть той же льтописи (стр. 31) записана самая клятва: «да имъемъ клятву отъ бога, въ его же въруемъ, въ Перуна и въ Волоса скотья бога, и да будемъ золоти яко золото, и своимъ оружьемъ да исвчени будемъ». Эти клятвы являются такими же отрывками эпическаго целаго, каковы и вышеприведенныя скандинавскія. Впрочемъ, нама старина сохранила и цълое поэтическое произведеніе, имъющее содержавіемъ заклятіе. Я разумію извістную пісню Ярославны въ «Словъ о Полку Игоревъ», состоящую изъ заговоровъ на оружіе, на солице, въторъ и ръку. Заклятія, будучи передаваемы, какъ великая тайна, отъ одного знахаря къ другому, до позднъйшаго времени сберегли древній колоритъ болъе, нежели другіе эпическіе отрывки, легче подвергавшіеся самоуправству толиы. Загадка переходить въ шутку, пословица граничить съ поговоркой, обычной прикрасой болтливой рачи: съ заговоромъ и клятвою шутить было опасно, а выдумывать новые — безполезно. Высокимъ эпическимъ складомъ отличается заговоръ оборотня, помъщеннный Сахаровымъ въ І-мъ томъ «Сказаній». Говорить, какъ видно, самъ оборотень — изъ числа тъхъ упировъ и волкодлаковъ, исторія которыхъ теряется въ глубокой старинь: «На морт на Окіянт, на островт на Буянт, на полой полянт, світтить місяць на осиновъ пень, въ зеленъ лъсъ, въ широкій долъ. Около пня ходитъ волкъ мохнатый, на зубахъ у него весь скотъ рогатый; а въ лесъ волкъ не заходетъ, а въ долъ волкъ не забродитъ». Далее оборотень проситъ месяцъ ока-

зать свое содъйствіе, чтобъ никто съ волка не драль теплой шкуры. Въ этомъ заговоръ упоминается осиновой кень, потому-что оборотия въ могилъ имъ протыкають; выраженіе: «на зубах» у волка весь скоть рогатый» стонть въ связи съ пословицею: «у волка въ зубахъ, то Егорей домъ» (Снегир. 410); наконецъ теплая шкура мохнатаю волка-оборотня согласуется съ названіемъ волкодлако, отъ длака — мохнатая шерсть. Въ исторіи наговоровъ занимаетъ важное мъсто заклятіе отъ лихорадокъ, особенно потому, что записано было уже въ старину въ древне-русскихъ, а также и болгарскихъ сочиненіяхъ о книгахъ истинныхъ и ложныхъ. Употребляющееся досель въ Сибири такое заклятіе стоить въ тесной связи съ древними извъстіями о втрованіи въ лихорадки, что легко можеть замітить читатель и самъ, сличивъ наговоръ, приводимый въ «Очеркахъ Южной Сибири» (1) съ мъстомъ изъ одной старинной рукописи, напечатанномъ у Калайдовича въ «Іоаннъ Екз. Болг.» (стр. 210). Любопытны названія лихорадокъ въ сибирскомъ наговоръ: «Изъ того огненнаго столпа вышло двънадцать дъвъ простовласыхъ: первая невью, вторая синя, третья легкая, четвертая трясуница, пятая желтуніца, шестая мученіца, седьмая огненная, осьмая аки ледъ, девятая временная, десятая безъименная, одинадцатая вешняя, двинадцатая листопадная». Въ наговоръ дважды упоминается невый, набольшая между лихорадками: слово весьма-рідкое, однако встрічающееся въ одной провинціальной пословиць, сообщенной мнь И. И. Срезневскимь: «Изъ невья не приходять ниву вѣнить». Такъ-какъ всякая тяжкая болѣзнь родня смерти, то нельзя ли невьй, невье, объяснить нашимъ древнимъ словомъ навій, навь, навье, то-есть мертвецъ, смерть, гробъ, адъ? Что касается до перехода звука a въ e, то его можно объяснить утратою ударенія надъ a: почему изъ навій вышло невівя, вмісто навей. Къ этому предмету мы еще воротимся въ последнемъ отделе этой главы.

Мелкія, отрывочныя клятвы, разсіянныя по областнымъ нарічіямъ языка русскаго, ожидають еще собирателя. Изъ клятвъ прочихъ славянскихъ племенъ всёхъ замічательніе сербскія, изданныя Вукомъ Караджичемъ въ числя пословицъ (2). Эти краткія изреченія относятся къ эпическимъ заклинаніямъ точно такъ же, какъ мелкія загадки къ разговорамъ и препираніемъ въ мудрости. Иныя сербскія клятвы отзываются грубостью первобытныхъ временъ; напримітръ: «чтобъ мое тіло воронъ не клевалъ; чтобъ мое тіло морокія рыбы не тіло воронъ не клевалъ; чтобъ мое тіло

<sup>(1) «</sup>Библ. для Чтенія» 1848 г., августь, стр. 52.

<sup>(2) «</sup>Српске Народное Пословице», 1849.

чтобъ вътеръ не разнесъ моего мяса; чтобъ печеныхъ не ъстъ мнъ дътей своихъ». Простота домашняго быта выражается привязанностью къ семейному очагу: «чтобъ кнесъ не палъ на мое огнище; чтобъ мое огнище не погасло отъ моей крови». Впрочемъ, дъвица клянется: «чтобъ не плесть мнъ съдой косы на отчемъ огнищъ.

3) Пословица. Мудрое изреченіе, искони признанное за правду-истину, изъ рода въ родъ переходило въ формъ пословицы. Потому пословицу почитаетъ народъ однимъ изъ главныхъ орудій преданія. Какъ поэзія идетъ отъ боговъ, такъ и пословица. Всякое мудрое изреченіе, а также загадка и заговоръ называются въ Эддъ рунами, которыя извъстны во всей полнотъ только существамъ высшимъ. Нъкоторыя изъ рунъ могутъ быть переданы на пользу и людямъ. Вотъ примъръ такой руны, содержащей въ себъ пословины: «Утромъ всякъ долженъ умыться и причесаться, а также и пофсть: какъ знать, куда пойдень къ вечеру! Плохо передъ судьбою склоняться» (о Гникаръ). Любонытно указать на древнъйшія пословицы въ Эддъ, имъющія отношеніе къ блуждающей, страннической жизни Норманна: «прохожему судьба кажетъ путь». Одно старинное правило предписываетъ путнику быть осмотрительнымъ, въ следующихъ изреченияхъ: «прежде посмотри во всъ стороны, а потомъ ужь ступи: какъ знать, можетъ, врагъ спрятался за дверью». Самъ Одинъ, подъ видомъ путника пришедшій къ великану Вафтрудниру, пословицей выражаетъ свое отношение будто-бы бъднаго пришлеца къ богатому и сильному владыкъ: «бъднякъ, приходя къ богатому, говори умно или молчи: болтовня, думаю, въ пагубу всякому, кто говоритъ съ человъкомъ грознымъ».

Поэты и люди въщіе были хранителями пословицы, идущей отъ временъ давнихъ, и передавали ее на пользу народу. Сочинитель «Слова о Полку Игоревъ» помнитъ пословицу поэта Бояна: «тому въщей боянъ и правое припъвку смысленный рече: ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божіа не минути». Въ XII въкъ припъвка эта была въ общемъ употребленіи: ее приводитъ и Даніилъ Заточникъ (по списку проф. Срезневскаго): «повъдаху ми, яко той ести судъ Божій надъ мною, и суда де Божія ни хитру уму, ни горазну не минути».

Какъ эпическая пъсня, или сказка, слагается частью изъ мина, частью изъ сказанія, такъ и въ пословицъ находимъ, съ одной стороны, отрывочные намеки на минологію, съ другой — историческія преданія. Память о народъ Обрахъ сохранялась между Русскими не только въ сказаніи о великанахъ, но и въ самомъ названіи этого народа, получившемъ нарицательное значеніе, и въ пословицъ: «есть притъча въ Руси и до сего дне: погибоща аки Обре».

Такъ пословица образовалась въ народѣ въ связи съ сказаніемъ и грамматическою формою языка. Что подобныя притчи имѣли въ старину высокое значеніе, видно изъ вниманія, какое обращаетъ на нихъ самъ преподобный Несторъ.

Нъкоторыя пословицы, особенно у Сербовъ, столь богатыхъ эпической поэзіею, ясно указываютъ на свое эпическое происхожденіе. Таковы, напримъръ, вст, въ которыхъ упоминаются Косово, Марко Кралевичъ, Лазарь (1): «Какъ Лазарь погибъ на Косовъ (109). Когда войну воевать, тогда: гдъ же юнакъ Кралевичь Марко? а какъ добычу дълить, такъ: откуда ты незнамой воинъ? (117). Марково благо за маркову душу (175). Посчастливилось, какъ Марку на Косовъ (232). Тяжко Марку во злъ добра ожидаючи (315). Пытали Кралевича Марка» и проч. (248).

Хотя еще со временъ Гомера пословицы составляютъ существенную часть эпическаго разсказа, однако, можетъ-быть, ни одна народная поэзія столь не богата ими, какъ испанская. Самый размъръ древне-испанскихъ романсовъ тотъ же, что и пословицъ (²). Общая мысль или нравственное изреченіе въ эпическомъ разсказъ Испанца обыкновенно принимаетъ форму пословицы. Для примъра вотъ нъсколько пословицъ изъ романсовъ о Сидъ (³):

Callen barbas y hablen cartas. bien ama quien nunca olvida. mas vale tuerto que ciego. à pan duro diente agudo.

То-есть: Бороды молчать — книги говорять. Тоть сильно любить, кто не забываеть. Кривой все лучше слапаго. На черствый хлабъ вострый зубъ.

que donde preside amor se olvidan quejas y agravios 9. porque las duenas de honor mientras mas cubren su rostro, mas descubren su opinion 13, porque las nobles mugeres entre paredes se pasan 15. que á hora de la cuita consejo mejor seria 18. que el buen vasallo al buen rey debe hacienda, vida y fama 23. que el caballero Cristiano con las armas de la iglisia debe de gvarnir su pecho si quiere vencer las guerras 32, comemos pan mal ganado 34,

<sup>(1)</sup> Нумерами означены страницы въ изданіи Вука Карадж. 1849.

<sup>(2)</sup> Напримъръ:

<sup>(3)</sup> Воть эти пословицы въ подлинникъ. Нумерами означены романсы.

«Гдѣ живетъ любовь, тамъ забыты жалобы и ссоры (9). Честныя женщины чѣмъ болѣе скрываютъ свое лицо, тѣмъ болѣе открываютъ свои мысли (13). Благородныя жены за стѣнами живутъ (15). Совѣть дорогъ въ бѣдѣ (18). Добрый вассалъ долженъ всѣмъ доброму царю: и имуществомъ, и жизнію и славою (23). Воннъ-христіанинъ! укрась свою грудь оружіемъ церкви, коль хочешь побѣждать въ битвахъ (32). Ѣдимъ хлѣбъ, неправо заработанный (34). Кто великъ своими дѣлами, великъ и во всемъ» (46). Въ романсъ иногда указывается даже на происхожденіи пословицы: «Отсюда пошла пословица, всѣмъ нзвѣстная: кто станетъ подъ доброе дерево, найдетъ хорошую тѣнь» (38). Такая же точно пословица записана между русскими въ изданіи Д. Княжевича: «Выбери хорошее дерево, будешь подъ тѣнью сидѣть». Еще въ началѣ XVI въка испанскіе писатели уже умѣли оцѣнить важность пословицъ; собраніе ихъ издалъ, въ 1508 году, въ Севильѣ Магques de Santillana. Ни одинъ поэтъ не далъ такого художественнаго и глубокаго значенія пословицѣ, какъ Сервантесъ въ своемъ знаменитомъ романѣ.

Данте, постоянно оживлявшій свою отвлеченную поэму народными преданіями, внесъ въ нее и пословицы. Для примѣра, привожу одну изъ Parad. XVII, 129: «lascia pur grattar, dov'è la rogna»—пусть чешеть, гдѣ свербить. Эта пословица до-сихъ-поръ ходитъ въ устахъ народа въ Сербіи: «Свак се чеше дѣ га сврби» (Вук. 279). Пословица, какъ выраженіе общаго здраваго смысла, можетъ повториться одна и та же у многихъ народовъ, безъ всякаго намѣреннаго заимствованія.

Есть одна русская птсня, вся сполна составившаяся изъ поговорокъ и пословицъ: именно въ «Древн. Рус. Стих.» стр. 381: «Охъ! въ горт жить — некручинну быть». Поэтъ ли заимствовалъ ихъ изъ устъ народа, или же народъ извлекалъ ихъ изъ птсни — невозможно ртшить, но, во всякомъ случать, втроятно, пословица напоминала птсню. Такъ неразрывна въ жизни народа ихъ кртпкая связь, опредъляемая эпическимъ характеромъ первобытной народной поэзіи!

Какъ загадка и заговоръ, кромъ эпическаго значенія, имъютъ въ народъ болъе-существенный смыслъ, будучи направлены къ практической пользъ,

que a quel que es grande en sus fechos, suele ser en todo grande 46. aqui se cumplio el proverio entre todos divulgado, que el que á buen arbol se arrima de buena sombra es tapado 38.

Замъчательно, что всъ эти пословицы, по большей части, состоять въ двустиціи, какъ и наши и начинаются частицами, означающими причину.

такъ и пословица — не только украшение пъсни и сказки, но и нравственный законъ и здравый смыслъ, выраженные въ краткомъ изречени, которое завъщали предки въ руководство потомкамъ. Говорящему уже не нужно было трудиться въ пріисканіи приличнаго выраженія для того нравственнаго закона, который беретъ онъ въ основание при ръшени какого-нибудь частнаго случая. Стоило только вспомнить пословицу, а она сама, какъ общая мысль, невольно приходила на умъ, вызываемая житейскими дълами. Такимъ-образомъ слагалось само-собою правильное умозаключеніе, какъскоро, при частномъ случав, или меньшей посылкв, припоминалась относящаяся къ нему пословица, то-есть общая мысль, или большая посылка. Примітръ такого силлогизма предлагаетъ слітдующее мітсто въ «Словіт о Полку Игоревъ, состоящее въ примънени пословицы къ частному случаю: «тяжко ти головы, кромъ плечю; зло ти тълу, кромъ головы: Русской Земли безъ Игоря». Самъ сочинитель «Слова» свидетельствуетъ, что эта пословица Боянова, следовательно шла изстари; здесь же она только приложена къ Игорю и Землъ Русской. Или же пословица употребляется, какъ причина и основаніе, при частномъ случав, что ясно видимъ въ испанскихъ романсахъ. Такимъ образомъ всякій повъряетъ и укрыпляетъ свой здравый смыслъ пословицею, правда которой непогращительна. «Я думаю», говоритъ сервантесовъ герой своему върному Санчо: «я думаю, что нътъ ни одной пословицы, которая была бы ложна, потому-что всв онв не иное что, какъ мысли, извлеченныя изъ опытности, матери всякому знанію» (1, гл. 21). Даже человъкъ недалекій, отъ природы обиженный умомъ, можетъ говорить умную правду, когда говорить пословицами. Особенно въ художественной формъ выступаетъ обычная правда пословицы, ея независимое отъ личности происхожденіе, въ романт Сервантеса и особенно въ лицт Санчо Пансы. Онъ отъ природы глупъ и склоненъ болве къ чувственнымъ побужденіямъ, но говоритъ умно и нравственно, потому-что говоритъ такъ, какъ говорятъ всь въ его деревнь, то-есть пословицами, и весь комизмъ его сужденій состоитъ въ логическомъ противоръчіи между большою посылкою, всегда умною, потому-что пословица глупа не бываетъ, и между тъмъ случаемъ, который къ пословицъ примъняется.

4) Примъта. Сновидъніе. Какъ въ жизни, такъ и въ поэзіи примѣта имѣла вѣщее значеніе. Въ Эддѣ примѣты отнесены къ числу рунъ. «Слово о
Полку Игоревѣ» основано на мысли о сбывшемся предсказаніи, которое
Игорь увидѣлъ въ затмѣніи солнца. Изъ множества примѣтъ, обращу вниманіе на вѣщій сонъ. Для наивной фантазіи эпическаго періода между сновидѣніемъ, дѣйствительностью и вымысломъ была тайная связь; въ поэзіи

выразилась она уподобленіемъ. Такъ въ одной латинской поэмѣ первой половины X-го вѣка о Вальтерѣ Аквитанскомъ (и объ Аттилѣ), въ самомъ началѣ Гагенъ видитъ во снѣ, что онъ и царь вступили въ опасный бой съ медвѣдемъ; впослѣдствіи же, когда они наяву дерутся съ Вальтеромъ, поэтъ, какъ бы въ связи съ этимъ сновидѣніемъ, уподобляетъ Вальтера нумидійскому медвѣдю, разъяренному собаками (1). Такое соотвѣтствіе въ русской поэзін подкрѣпляется еще самою внѣшнею формой: какъ объясненіе сна, такъ и уподобленіе выражаются отрицательнымъ оборотомъ. Напр.

Тутъ не черные вороны солетались, собирались понизовые бурлаки.

Это просто уподобленіе. А вотъ объясненіе сна владимірова изъ «Голубиной Книги», по списку въ рукописи Царскаго (№ 490) въ которой объясненіе проще, нежели въ изданіи Кирѣевскаго:

Не два звъря съходилися, не бълъ заяцъ и не съръ заяцъ; съходилася правда съ кривдою, правда кривду переспорила: кривда осталась на сырой землъ, а правда пошла на небо.

Какъ видъть во сит сокола значило видъть добраго молодца, такъ и въ поэзім молодецъ обыкновенно уподобляется соколу. Въ первой пъснъ Нибелунговъ Кримгильда видитъ сонъ, который предсказываетъ судьбу ея и все теченіе событій, составляющихъ содержаціе поэмы. «Снилось Кримгильдъ — а возростала она въ благонравіи — будто нъсколько дней пріучала она дикаго сокола, а его и забили два орла, и на ея жь глазахъ. Во всю жизнь не было еще ей такъ горько! Сонъ разсказывала она своей матери Утъ; а мать разсудила его, какъ умъла: «соколъ, что ты воскормила, это благородный витязь, и — да сохранить его Богь — ты потеряешь его ». Точно такъ и въ скандинавской сагъ Völsunga (глав. 33), снится Гудрунъ, будто она держитъ на рукъ ястреба съ золотыми перьями: сонъ означалъ, что будетъ ее сватать царевичъ. Такой же эпическій мотивъ встрічаемъ и въ сербской поэзіи (по изданію пъсенъ Вука Каражд. П, 🎤 47): «недобрый сонъ мнъ приснился (разсказываетъ одна женщина), будто полетъла стая голубей, а передъ ними два сокола сивые отъ нашего двора господскаго, отлетали на Косово поле и падали па Муратовъ станъ, падали и ужь не поднимались: это тебъ, братецъ, зна-

<sup>(1)</sup> I. Grimm u Schmeller lat. Gedd, des X-XI Jahrh.

меніе—смотри не погибни». Такія сновидінія, очевидно, стоять въ связи съ гаданіемъ по птицамъ.

Что въ пъмецкой поэмъ и скандинавской сагъ составляетъ отдъльную часть эпическаго вымысла, то распространилось у насъ на цълую пъсню, въ которой по сновидъпію предсказывается невъстъ вся будущая судьба ея. Эта прекрасная свадебная пъсня записана со словъ, въ Москвъ:

Охъ ты мать моя, матушка! охъ ты мать, государыня! ты взойди, моя матушка, ты взойди въ мой высокъ теремъ, и ты сядь подъ окошечкомъ, что севодненину ноченьку нехорошъ совъ мнъ видълся: какъ у насъ на широкомъ дворъ, что пустая хоромина -углы прочь отвалилися, по бревну раскатилися; на печищъ котище лежить, по полу ходитъ гусыня, а по лавочкамъ голуби, по окошечкамъ ласточки: впереди младъ ясенъ соколъ. Ты дитя ль мое, дитятко! ужь какъ я тебъ сонъ разскажу, но словамъ я тебъ разскажу: что пустая хоромина --чужа дальня сторонушка; углы прочь отвалилися, по бревну раскатилися родъ-племя отступилися; на печищъ котище лежитъ то лютой свекоръ-батюшка, по полу ходитъ гусыня то люта свекровь-матушка; а по лавочкамъ голуби -деверья ясны соколы, по окошечкамъ ласточки -что золовки-голубушки; впереди младъ ясенъ соколъ --то (имя жениха).

5) Неразрывная связь эпических пріемов и обоюдный их переход друга ва друга. Вышенсчисленными пріемами далеко не исчерпывается бога-

тое содержаніе эпическаго преданія. Мы разсмотръли только важивйшіе, оъ той цълью, чтобъ на этотъ предметъ обратить вниманіе читателя и подвести къ общимъ началомъ то, что живетъ въ устахъ народа безсознательно и разрозненно.

При научномъ раздожении эпическаго целаго на составныя части, постоянно надобно имъть въ виду органическую, живую связь ихъ всъхъ между собою. Въ примъръ органическому сочетанію эпическихъ пріемовъ въ одно цэлое, приведу одинъ любопытнъйшій эпическій разсказъ изъ повъствованія о Петръ и Февроніи Муромскихъ. Разсказъ этотъ, подобно древнъйшимъ поэмамъ, основанъ на развитін загадки; загадка же, съ одной стороны, переходить въ пословицу, а съ другой - опирается на старинное сказаніе, о которомъ память затаилась въ слов в навіе, им вющемъ значеніе миническое. Пословица развитая въ формъ загадки въ этомъ эпическомъ разсказъ, записана въ одномъ собраніи пословицъ въ рукописномъ сборникъ Московскаго Архива Министерства Иностранныхъ Дълъ, подъ M 250, XVII стольтія. Эта пословица уже своей темнотою указываетъ на связь съ загадкой; а именно: не добро домо безо ушей, а храмо безо очей. Что значить эта пословица, объяснитъ самый разсказъ, который привожу слово-въ-слово: «Единъ же отъ предстоящихъ ему юноша уклонися въ весь нарицаемо Ласково, и прінде къ накоему дому вратомъ, и не вида никого же, и вниде въ домъ, и не бъ кто бы его чюлъ, и вниде во храмину и зря видъніе чюдно. съдяще бо едина дъвица ткаще кросна, предъ нею же скача заецъ, и глаголя дъвица, не льпо есть быти дому безг ушію и храму безг очію. Юноша же той не внять глаголь тъхь во умъ, рече: гдв есть человъкъ мужеска полу, иже здв живеть? она же рече: отецъ и мати моя поидоша взаемъ плакати; братъ же мой пошель чрезъ ноги внави зръти. Юноша же той не разумъ глаголъ ея дивлящеся зря и слыша вещь подобну чюдеси, и глагола дъвицъ: внидохъ къ тебъ зря тя дълающу и видъхъ заецъ предъ тобою скача, и слышу отъ устну твоею глаголы странны нъкаки, и сего не въмъ, что глаголеши: первое бо рече: не льпо есть быти дому безг ушію и храма безг очію; про отца же твоего и матерь рече, яко идоша взаемъ плакати; брата же своего глаголя чрезъ ноги внави зръти, и ни единаго слова отъ тебъ разумъхъ. Она же глагола ему: сего ли не разумъеши? Пріиде въ домъ мой, въ храмину мою вниде, и видъ мя съдящу въ простотъ. Аще бы быль во дому нашемь песь, и чюль тя къ дому приходяща и лаяль бы на тя: се бо есть дому уши. И аще бы было въ храминь моей отроча, и видъвъ тя къ храминь приходяща, сказаль бы ми: се бо ми храму очи. А еже сказахъ ти про отца и матерь и про брата, яко отецъ мой и мати моя идоша взаемъ

плакати: шли бо суть на погребеніе мертваго и тамо плачють; егда же по нихъ смерть пріидеть, ино и по нихъ учнутъ плакати: се есть заимодавный плачь. Про брата же ти сказахъ, яко отецъ мой и брать древолазцы суть, въ лѣсѣ бо медъ отъ древнѣ вземлютъ. Братъ же мой нынѣ на таково дѣло иде, и якоже лѣзти на древо въ высоту чрезъ ноги внави зръти къ земли, мысля абы съ высоты не урватися: аще ли кто урвется, то и живота гонзнетъ; сего ради рѣхъ, яко иде чрезъ ноги внави зръти.»

Нужно ли упоминать, что въ этомъ замѣчательномъ эпизодѣ народный элементъ значительно уже пострадалъ отъ грамотнаго изложенія, точно такъ, какъ потерпѣлъ онъ въ «Словѣ Даніила Заточника» и даже въ «Словѣ о Полку Игоревѣ?» Прекрасное мѣсто о заимодавномъ плачѣ могло образоваться уже подъ вліяніемъ христіанскихъ идей, между-тѣмъ, какъ выраженіе «внави зрѣти» ведетъ свое начало отъ временъ доисторическихъ. Прозаическое описаніе промысла древолазцевъ—бортниковъ, непрестанно подвергающихъ свою жизнь опасности, могло тотчасъ же напоминать читателю прекрасную эпическую пословицу, которую мы нашли въ «Рукописномъ Собраніи Пословицъ» Янькова, 1749 года: кто съ дерева убился — бортникъ, кто утонулъ—рыболовъ, въ поль лежитъ—служивый человѣкъ.»

Что касается до выраженія «внави зрѣти», то замѣчу, что слово навы или навыи (отъ навь, навій мертвецъ) въ древнихъ рукописяхъ употребляется въ смыслѣ ада, а въ Чешскомъ нарѣчіи нава-могила. Итакъ «внави зрѣти» значитъ: смотрѣть въ адъ, и вообще въ ту страну, которая ожидаетъ человъка по смерти. Эта поговорка, вѣроятно, имѣетъ внутреннюю связь съ скандинавскими выраженіями: fara til Odins, leita Odin, hitta Odin, soekja Odin, и съ моравскимъ: Swatopluka hledati (то-есть искать). (Смотр. Грим. Истор. Нѣмецк. Яз. 187. 768).

Странная дъвица, съ скачущимъ зайцемъ, загадывающая и разръшающая загадки, напоминаетъ скандинавскихъ валькирій и нашихъ полудницъ, вилъ и русалокъ.

## IV. Эпическій періодъ жизни.— Поэтъ и народъ.

Въ старину преданіе замѣняло и школу, и науку. Подъ его благотворнымъ вліяніемъ протекала вся жизнь человѣка, отъ колыбели до могилы. Младенецъ, у груди своей матери, уже прислушивался и привыкалъ къ колыбельной пѣскъ, которую, въ свою очередь, будетъ онъ пѣть и своимъ дѣтямъ. Провожая усопшаго, сродники оплакивали его въ обычныхъ старинныхъ причитаньяхъ и знали навѣрно, что когда-нибудь и ихъ тѣми же словами и тѣмъ же напѣвомъ станутъ провожать тѣ, которые переживутъ ихъ. Два крайніе

возраста человъческой жизни, старость и дътство, дружно встръчались на сказкъ: поколъніе отживающее передавало преданіе покольнію народившемуся. Старый разсказываеть сказку и поучаеть; малый слушаеть и поучается. Одинъ припоминаеть въ сказкъ прошедшее, другой гадаеть о будущемъ; содержаніе же самой сказки—подвиги богатырей, битвы и страхи, и послъ всего желанный конецъ тревогамъ—женитьба на царевнъ, съ цълымъ царствомъ въ приданое; идея сказки—та прекрасная средина человъческаго въка, та бодрая возмужалость, которая для слушающаго дитяти еще недоступна, какъ отдаленное будущее, а для старика-разскащика, какъ невозвратное прошедшее, — тотъ идсалъ, который во всъ въка уноситъ человъка изъ дъйствительности къ чему-то лучшему и совершеннъйшему и который въ сказкъ такъ наивно сулитъ несбыточныя диковинки.

Какъ у взрослыхъ свои думы и заботы, такъ у детей игры и детскія песенки, въ которыхъ они ужь умъють обращаться къ свътиламъ небеснымъ и явленіямъ природы: «Солнышко ведрышко! просвъти, прогляни! твои дътки плачуть!» или: «Дождикъ, дождикъ перестань!» и проч. Вмъстъ съ возрастомъ накопляются труды и печали; за-то и утахи становятся существеннае и дороже. Сама природа позываетъ, чтобъ живущій пользовался жизнью; потому вст лучнія, свттлыя минуты сопровождались игрою, птенею и радостями. Замъчательно русское выраженіе: играть півсню, которымъ ясно высказывается, что поэзія есть игра жизни. Слово же играть имъетъ при себъ и значеніе блеска, свъта, что видно изъ эпической формы: «солнышко играетъ» точно такъ, какъ санскритское  $\partial i \epsilon$  значитъ и свътить и играть, откуда dies, dvees, день, дивъ и проч. Игрою и пъснею сопровождалъ человъкъ всъ важнъйшіе труды свои: по веснъ ли, когда выгоняль въ поле стада и засъвалъ ниву, по осени ли, когда косилъ траву и зажиналъ хлъбъ. За работой въ долгую зимнюю ночь еще чувствительнъй была потребность пъсни и сказки на резвыхъпосиделкахъ. Поэзія служила, какъ утехою вътруде, такъ и забавою праздника; тогда-то особенно разъигрывалась досужая фантазія—и хороводъ и пъсня сопровождали древній обычай, удержавшійся въ памяти, вмёстё съ преданіями, отъ эпохи незапамятной. Потому, какъ выраженіе преданія, п'єсня и обрядъ были не только пот'єхою и забавою, но и дівломъ значительнымъ. Поэзія, которой обыкновенно посвящалось все праздное время, была надежнымъ хранителемъ чистоты мыслей и чувствъ, и забавы поколенія молодаго не казались противной новизною старикамъ, какъ это бываетъ въ эпохи, уже утратившія силу эпическаго преданія. Свѣтлыми взорами любовались старики на играющую молодую жизнь и болтливо воспоминали былое время, когда и ихъ забавляли тъ же самыя игры, тъ же пъсни. Мало того: люди искусные и знающіе изъ нихъ сами, на старости літь, принимали участіє въ різвыхъ пграхъ молодежи, между-прочимъ, съ тімъ, чтобъ научить ее, какъ справлять веселый обрядъ по старинъ и обычаю. И веселящася молодежь, въ свою очередь, состаръется и будетъ руководить покольніе уже послідующее, какъ играть, піть и наслаждаться жизнью. Самое слово жизнь въ древнійшую эпоху заключало въ себі и понятіе о радости, что явствуетъ изъ стариннаго прилагательнаго нежительный, употреблявшагося въ значеніи непріятного.

Но какъ жизнь состоить не изъ однихъ мирныхъ трудовъ да беззаботнаго досуга, такъ и самородная поэзія не въ однѣхъ только пѣсняхъ, пляскахъ
да сказкахъ. Случаются болѣзни, неудачи, нотери, затруднительныя обстоятельства. Конечно, въ бѣдѣ помогаетъ и умный совѣтъ, который уже самъ
собою готовъ на устахъ въ старинной пословицѣ; но и совѣтъ иногда бываетъ вовсе-безполезенъ: часто оказывалась потребность въ дѣлѣ, въ чарующей силѣ слова, чтобъ или снять съ сердца кручину, или открыть пропажу,
оградить себя отъ ратнаго оружія, отомстить недругу и проч. И тѣмъ довѣрчивѣе свою судьбу предавалъ человѣкъ крѣпкому вѣщему слову, что въ
его силѣ видѣлъ тѣ же преданія и повѣрья, которыя такъ были ему милы и
дороги въ его играхъ и обычаяхъ.

Важнтйшее событіе въ жизни, между двумя крайними ея предълами—между рожденіемъ и смертію—есть женитьба, и ни одинъ обрядъ столько не богатъ преданіями, повърьями и старинными пъснями, какъ свадьба, на которой эпическая поэзія разънгрывалась во всемъ своемъ древнемъ разгулъ, и какъ неизмънный, отъ періода мионческаго идущій обрядъ, и какъ досужая забава пирующихъ, и какъ въщая сила, ограждающая благо, жизнь и здоровье жениха и невъсты.

Благочестивые предки не могли равнодушно терпъть миенческую обрядность эпическихъ свадебныхъ преданій. Вотъ съ какимъ негодованіемъ, въ одномъ рукописномъ сборникѣ второй половины XVII столѣтія, описываются языческіе свадебные обряды, впрочемъ, весьма-любопытные и многозначительные для русскихъ древностей: «Се слышимъ нѣкое небогоугодное дѣло, нашпаче же мерзко и студно, яже творять христіане, отъ діавола научени суще. Егда же убо у нихъ бракъ совершается и готовлена храмина бываетъ, жениху съ невѣстою идѣже ложу быти, и постилаютъ подъ нихъ класы, рекше снопове съ зернами... Какъ прійдетъ женихъ по невѣсту и свахи жениха съ невѣстою вмѣстѣ за навѣсомъ сажаютъ, и съ невъсту снемъ шапку на эксениха надъвають, а мужскую шапку на невъсту; и същами со огнемъ волля ують кругъ главы съ четырехъ странъ, и трижды къ главъ

притыкають и во зеркало смощрить велять. Да у того же жениха тъ же свахи гребенемъ голову чешутъ; да и иныя вражьи есть затъи: кругь стола всьма поводом ходять; а какъ крутять невъсту и покроють ее пеленою и учнутъ хмелемъ осыпати. И какъ прійдеть женихъ съ невестою и съ поездомъ своимъ, такъ бабу поставятъ на кадь и облекутъ на нее шубу выворотя (1)... и станеть та баба всъхъ людей хмълемъ осыпать, и въ то время вси шапки подставливаютъ. Да отъ вънчанія женихъ приходить съ невъстою на подклють, а не за столь, какъ не во истинныхъ крестьянъхъ ведется, по христіанскому обычаю, а не по странному сему дъянію. И тамо принесутъ имъ курицу жареную, и женихо возьмето за ногу, а невыста за другую, и учнуть тянути ся разно, и приговаривають скверно, еже насть мочно и писанію вдати. Тако врагь научиль дыйствовати старых в колдуновь, бабь и мужикова, и жениха са невъстою, по иха наученію, и неволею тако творямъ, и яди той зъло ругаютца. Да еще къ нимъ приносятъ тутъ же на подклъть каши, и они кашу черпають и за себя мечуть. Все тое есть бъсовское дъйство. Да когда женихъ съ невъстою пребываютъ, ино таково скверно и зазорно вельми зръти: понеже странно не токмо рещи, но и помыслити...»

Въ этомъ замъчательномъ описани свадебныхъ обрядовъ особенное вниманіе обращають на себя слъдующія обстоятельства:

1) Свыщами со отнема волхвуюта. Волхвованіе огнемъ, безъсомивнія, стоитъ въ связи съ поклоненіемъ огню, въ образь Сварожича. Вєсьма-знаменательна въ языческихъ свадебныхъ обрядахъ встрача огня съ водою. Еще
Несторъ упоминаетъ объ умыканіи давицъ у воды. Въ Сербіи, по древнему
обычаю, невъста съ деверьями и сватами досель ходить по воду, причемъ
поются приличныя сему обряду пъсни.

На језеро ладна вода дъ невъсте све доходе све невъсте и дъвойке, и проч.

Пришедши на воду, сноха почерпаетъ ея въ кувшинъ, и даетъ пить, кто изъ провожающихъ попроситъ. Возвращаясь, поютъ пъсню, тоже имъющую связь съ обрядомъ: «сноха ранымъ-рано съ деверьями пошла по студеную воду» и проч. Замъчательно, что символъ воды стоитъ въ связи преимущественно съ невъстою: невъсту и умыкаютъ у воды; на бракъ же волхвуютъ огнемъ.

2) Круго стола встьми потодоми ходяти. Отсюда мы видимъ, что столъ

<sup>(1)</sup> Затемъ следуеть несколько словъ, неясныхъ по смыслу.

въ мионческую эпоху могъ имъть значение жертвенника. Вънчание кругъ ракитова куста упоминается въ «Древн. Русск. Стих.» 96.

- 3) Особенно важно для русской минологіи свидътельство о подробностяхъ обряда надъ курицею, который состояль не въ одной ъдъ, но особенно въ томъ, что женихъ тянулъ курицу за ногу въ одну сторону, а невъста за другую ногу въ другую сторону, и оба приговаривали чародъйскіе наговоры.
- 4) Равномърно и угощеніе молодыхъ кашею состояло въ символическомъ обрядь: они черпали ее и метали за себя, подобно тому, какъ Девкаліонъ и Пирра бросали за себя камни, изъ которыхъ рождались люди. Символъ метанія различныхъ предметовъ относится къ глубокой древности и имъетъ весьма важное значеніе въ періодъ миенческомъ. Въ отношеніи юридическомъ, этотъ символъ объясненъ Я. Гриммомъ, въ его «Древностяхъ Нъмецкаго Права», стр. 55. Метаніе каши намекаетъ на посъвъ и на плодородіе.
- 5) Постилка сноповъ имъетъ прямое отношеніе къ въну. Значеніе въна объяснено мною въ другомъ мъстъ. Какъ въно имъетъ значеніе вънка и вътви, такъ и снопъ, въ древности, употреблялось въ смыслъ вътви. Драгоцънный фактъ для исторіи языка предлагаетъ Сербскій Списокъ Библіи XVI в., принадлежащій профес. Григоровичу: вмъсто вътви, въ одномъ мъстъ, находимъ въ немъ рядомъ два слова: сноповіа и въне, что прямо указываетъ на первоначальное тожество словъ: вътвь, снопъ и въно. А именно въ Кн. Судей 9, 48: «и оустче сноповіа и въздвиже и положи на рамо свое»; въ исправленномъ текстъ: «и устче вътвь отъ древа»; а въ слъдующемъ 49-мъ стихъ, по Сербскому Списку: «и оусткоше въси людіе въне», въ исправленномъ: «вътвія». Теперь отъ письменныхъ памятниковъ перейдемъ къ изустнымъ. Слово въно, очевидно, другая форма слова въно, въ пъсняхъ (1) по сибирскому наръчію употребляется вмъсто вънка, вънца:

Ахъ ты, егона ди мой да егоночека, мой лазоревой василечекъ; на кого тебя, вёночекъ, положите? положу тебя, вёночекъ, на лебедку.

При началь пъсни молодецъ выходитъ съ платкомъ на рукъ или на плечъ, и когда запоютъ «положу тебя, въночекъ», кладетъ платокъ на плечо одной

<sup>(1)</sup> Статья Гуляева, въ «Вибліотект для Чтенія».

изъ дѣвицъ. Подъ платкомъ разумѣется вѣнъ или вѣнокъ. Отдача и выкупъ вѣна еще очевиднѣе въ слѣдующей пѣснѣ:

Со вынома я хожу, съ животомъ я хожу; мнъ куда будеть вына положить? мнъ куда живота положить? положу я вына, положу живота ужь я Павъ на паволоку, свътъ Андреевнъ на паволоку, красной дъвицъ на правое плечо. чъмъ мнъ вына выкупать? чъмъ живота выкупать? ужь я дамъ ли, ужь дамъ за вына три гривны серебряныя, и проч.

Втом названь выономе потому, что оба эти слова происходять отъ глагола вить; производство словъ часто обнаруживается въ народной поэзіи
игрою словъ. В роятно въ согласіи съ значеніемъ в вна и снопа—свадебныхъ
символовъ, въ Сербіи въ старину былъ обычай, передъ свадьбою носить масличную в в твь. Въ п в сн в, которая при этомъ обрядъ поется, доселъ упоминается масличная в в твь (1).

Такъ-какъ въно — не только даръ, выкупъ, но и вънокъ, надъваемый на голову, или вътвь, возлагаемая на плечо, то весьма-естественно, что видоизмъненіемъ древнъйщаго въна можно почитать чешское wazane и польское wiazanie (отъ глагола вязать), въ значени подарка въ день именинъ или рожденія. Этому вязанью соотвітствуєть нівмецкое angebinde въсмыслів подарка (отъ binden). Въ нъкоторыхъ мъстахъ Германіи дъйствительно повязывают з шею или руку въ день имянинъ, рожденія, а также и куму на крестинахъ. Въ Швейцаріи и Швабіи свадебные, именинные и другіе подарки называются helseta или wörgeta (древне-верхне-пъмецкое halsida, wurgida), отъ глаголовъ helsen, würgen, то-есть повязываютъ вокругъ шен (2), что совершенно-тожественно съ нашими наузами и гривнами, надъвавшимися на шею. Отличительная черта эпическаго преданія—самая разнообразная и многосторонняя примънимость къ житейскимъ подробностямъ; оттого преданіе столько же неуловимо, какъ и жизнь, когда хотимъ вложить ихъ въ систему и подвести къ общей, отвлеченной мысли. Потому изследователь древностей, въроятно, не будетъ удивляться, что мы думали найдти одно и то

<sup>(1)</sup> Вука Карадж. Ковчеж., стр. 48.

<sup>(2)</sup> J. Grimm, über schenken und geben, статья въ Abhandl. d. Königl. Acad. d. Wissensch. zu Berlin. 1848.

же предавів о вічі какъ въ постилаємыхъ снопахъ, такъ и въ масличной вітви, вінкъ, вязань и другихъ обрядахъ. Къ обряду вязанья позволяю себъ отнести и тотъ русскій обычай, по которому потажане на свадьбахъ повязываются черезв плечо ручниками, или красными кушаками (1).

Бракъ, какъ основа всякому порядку, назвался въ народѣ закономе по преимуществу. Согласно съ этимъ названюмъ, Сербы унотребляютъ слова вършти, върштисе въ значени: сватать, свататься, въра—сватовство, женитьба, а вършке и вършица — женихъ и невъста. Въра, какъ и правда, при отвлеченномъ значени, имъетъ и юридическое: соотвътственно употреблению въ сербскомъ наръчи, въ старину у насъ слово въра значило клятва, присяга: напримъръ, «иноземцевъ къ въръ приводити по ихъ въръ (Уложение Ц. А. М. 14, 3); откуда: върштися — присягать, клясться, а вършикъ — присяжный.

Въ эпическій періодъ жизни, народный обычай имветъ такую власть надъ ОТАВЛЬНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ, ЧТО ОНА НЕ ТОЛЬКО НЕ МОЖЕТЪ СОЗДАТЬ ПЪСНЮ ИЛИ сказку, какъ исключительное выраженіе своей частной жизни, но даже не имъетъ надобности выдумывать отъ себя приличное привътствіе на пиру, въ знакъ доброжелательства собесъдникамъ и хозянну. Потому привътствія и заздравныя ръчи искони ходили между народомъ въ установленной обычаемъ формъ. Таково эпическое значеніе прекрасныхъ сербскихъ здравица, которыми пирующіе сопровождаютъ заздравныя чаши. Напримъръ: «за здоровье хозяина (или гостя, а также и всей родни его), за здоровье его стада широкаго и рала глубокаго, за здоровье его твердаго и высокаго кнеса! Куда бы онъ и дъти его ни пошли, вездъ бы счастье нашли! Куда бы ни ходили, ходили путемъ широкимъ и съ лицомъ свътлымъ! Чтобъ вездъ похвалялся онъ своими братьями, и величался и гордился сыновьями и внуками, какъ гордится и укращается Юрьевъ-день листомъ и зеленой травою, а Спасовъ-день - льтомъ и цвътомъ и всякой Божіей благодатью! Дай Богъ, чтобъ ты величался и снохами, какъ море глубиною, какъ небо высотою, какъ поле широтою, а лисица мудростью, заецъ быстротою!» и проч. Обрядный характеръ здравицъ объясняется ихъ религіознымъ происхожденіемъ (2), относящимся къ тъмъ отдаленнымъ временамъ, когда, по обычаю, пили роду и рожаницамъ, а также и въ честь другихъ боговъ.

Еще разительнъй эпическая обрядность въ причитаньяхъ надъ покойникомъ, всегда неизмънныхъ, испоконъ-въку служащихъ выраженіемъ тоски и горя оплакивающихъ. Конечно, не менъе теперешняго горевали въ старину

<sup>🗥</sup> Слич, статью Кавелина во второмъ выпускъ Географическихъ Извъстій на 1850 годъ.

<sup>(2)</sup> Срезпевскаго: Святил. и Обряд. Слав. 1846, стр. 99.

по усопнемъ родотвенникъ, однако въ изліяніяхъ своей горести довольствовалноь обычными причитаньями. Русскія причитанья ожидають еще старательного собирателя. Укажемъ на сербскія, столь глубоко-проникнутыя эшическимъ силадомъ, которымъ такъ богаты Сербы (1). Тошно смотръть на покойника во гробъ, на которой промъняль онъ свой родной домъ, теплый уголовъ и милую семью: «такой ли твой домъ, узкій и теснью, безъ воротъ и окошекъ?» А тошнъй того оставаться вдовою: «худое мое имя: вдовица! гдь бы съла — не сядень, куда бы поніла — не пойдень; что бы и сказала, да не скажень!» На горькія возванія матери къ усопінему сыну: «на кого ты меня оставляень?» провъщится въ утвшение иногда и самъ покойникъ; тогда причитанье изъ лирическихъ порывовъ переходить въ спокойное эпическое теченіе: «Тебя оставляю, старая матушка, твоимъ милымъ дёткамъ, а жену милымъ ея дъткамъ, братьевъ своихъ бълому деньку, а сестрицъ по ихъ домамъ. А мив надо идти въ путь. Тамъ много добра, сказываютъ; тамъ три бълыхъ города: въ одномъ жарко солице свътитъ, а теперь оно миз померкло; въ другомъ лютая змія спала, выпьетъ она мон червы очи: а въ третьемъ, говорятъ, черная зима: тамъ буду я всегда зимовать, погрузясь въ студеную воду». Или тоже съ намеками на мионческія представленія: «найду тамъ три города парева: въ одномъ нетъ жаркаго солица, въ другомъ нетъ льтомъ воды, въ третьемъ нетъ зимою огня: туть буду въкъ въковать».

Изъ причитаній русскихъ приведу въ отрывкахъ на малорусскомъ языкъ плачь дочки надъ могилою метери: «Ой нонько моя ридненька, зозуленька, сывая голубонько! На-що мене нещасну бросыла, на-що-ж ты мене, моя ненько, бещасну покынула? Чи я свое щастя в недилю проснидала, чи я щастя в пьятныцю проспивала!... Встань, моя матинко! встань, моя риднесенька! Прыкажы мыни, мамочко, що робыты? Мов слова прывитливи! — Не чуеш, моя родытелько, не чуеш ты мене, моя риднесенька! Одходылы твои ниженькы, одробылы твои рученькы, оддывылысь твои оченькы. Не чуеш, моя ненько, прогнивалась? Занимилы твои губочкы, заплющылысь твои оченькы, закрипылысь твои реченькы! — Що-ж ты так крипко розгнивалась на мене, моя ненько, що и не хочеш зо мною слова казаты? IIIо-ж ты мыни, моя ненько, не казала, як мыни горе гореваты? Що-ж ты, моя ненько, не казала, видкиль нам тебе выглядаты? Из якои стороны и колы нам тебе в гости ждаты? Чи к Риздву? снигом занесе! Чи к Велыкодию? водою залье! Чи к Святій недилоньци? травою заросте! Як не будети к Мыколи, то не будеш николы! так вси твои тропкы и дороженькы заро-

<sup>(1)</sup> Вука Карадж. Ковчеж. 98 и Сербск. Песн. I, 89.

стуть,... Колы буде зозуля коваты, я буду ей пытаты: чи не бачыла моен пенькы ридненькой? Скажы ій, зозуленько, як мии тошно, як мии гирко без ненькы жыты! Хто завыдыть, той мене, сыротоньку, зобыдыть, — а зозуленька не буде правды казаты!... Ой ненько моя риднесенька! На-що ты, моя ненько, безщасну мене покынула? Де-ж, моя ненько, тепер мыни щастя шукаты? Чи мое щастя в огни згорило, чи в води потонуло, чи мое щастя витром роздуло?» (1).

При такой эпической обрядности, поэзія и поэтъ стояли въ иномъ отношенін къ жизни, нежели теперь. Въ періодъ эпическій исключительно никто не былъ творцомъ ни миоа, ни сказанія, ни пѣсни. Поэтическое воодушевленіе принадлежало встмъ и каждому, какъ пословица, какъ юридическое изреченіе. Поэтомъ быль цълый народъ; твориль онъ поэтическія преданія впродолженіе въковъ. Отдъльныя же лица были не поэты, а только пъвцы и разскашики: они умъли только върнъе и ловчъе разсказывать или пъть. что навъстно было всякому. Если что и прибавляль отъ себя пъвецъ-геній. то единственно потому, что въ немъ по преимуществу дъйствовалъ тотъ поэтическій духъ, которымъ провикнутъ весь народъ; только это убъжденіе давало ему силу творить, и только такое творчество было по сердцу его слушателямъ. Потому и въ этомъ случат изобратение басни, лицъ и событий — не принадлежало поэту. Преданіе, подобно языку, жило въ сознаніи всьхъ н каждаго; въками оно возрастало и обработывалось. Отдъльному лицу, увдеченному въ своей жизни всемъ потокомъ преданій и поверій, трудно было, подобно новъйшему художнику, отръшиться отъ нихъ въ минуту творчества и возсоздать въ изящной формт все то, что было вънихъпрекрасного. Въэпическую эпоху разскащикъ, или пъвецъ, довольствовался немногими прибавленіями только въ подробностяхъ, при описаніи лица или событія, уже давно встить известныхъ; онъ былъ свободенъ только въ выборт того, что казалось ему важитишимъ въ народномъ сказаніи, что особенно могло тронуть сердце. Но и при свободъ разсказа, поэтъ былъ неволенъ въ выборъ словъ и выраженій. Въ самородномъ эпосъ эпическая обрядность во всей силъ господствуетъ въ повтореніи извъстныхъ, обычныхъ выраженій; и сказанное о чемъ-нибудь однажды казалось столь удачнымъ, что уже никто не браль на себя труда выдумывать новое. Какъ-бы по закону природной необходимости, наивная фантазія постоянно обращается къ темъ же образамъ, выраженіямъ и цельімъ речамъ. Искать удовольствія въразвлеченіи новостью и разнообразіемъ есть уже потребность поздитишая, порожденная искусствен-

<sup>(1)</sup> Народи. Южнорус. пъсни. Изд. Метлинскаго. Кіевъ. 1854. Стр. 292-3.

ными заботами утонченной жизни. Какъ по содержанію, такъ и по формъ, всякая народная поэзія, по мъръ развитія жизни самого народа, разрасталась, въ сущности оставаясь неизмѣнною. Отдѣльный же поэтъ, пробуя свои силы на сказаніи, дошедшемъ до него, какъ и до всѣхъ, по преданію, только выяснялъ своимъ разсказомъ то, что было уже въ нѣдрахъ цѣлаго народа, но неясно и безсознательно. Повятно, что въ своемъ творчествѣ поэтъ легко терялъ собственную личность, исчезая въ эпической дѣятельности цѣлыхъ поколѣній.

Какъ пословица родится и отъ историческаго событія, такъ и пъсня можетъ быть сложена по поводу какого-нибудь вновь представившагося случая. Къ такимъ пъснямъ осносятся у насъ—о Ермакъ, Отрепьевъ, Скопинъ-Шуйскомъ и другихъ. Трудно ръшить, какъ образовывалось историческое сказаніе въ устахъ народа: по-крайней-мъръ ясно видно, что оно, большею-частью, слагалось по горячимъ слъдамъ; по-крайней-мъръ первые мотивы его относились къ той эпохъ, которую оно описываетъ. Такъ въ «Древнихъ Русскихъ Стихотв.» Скопинъ говоритъ о себъ (281):

еще ли мнъ славу поютъ до въку, отъ стараго до малаго, отъ малаго, до въку моего.

Еще пъвецъ Игоря повъствуетъ о своемъ герот по былинама сего времени. Историческія пъсни были только дальнъйшимъ развитіемъ первобытнаго сказанія: пользуются онт старинными, испоконъ-въку употребляемыми пріемами и тъми же эпическими формами. Древнее сказаніе обыкновенно принимаєтъ въ себя намеки на поздитйшія историческія событія, и такимъ-образомъ составляется одно преданіе, объемлющее нъсколько въковъ. А такъ-какъ эпосъ никогда не былъ спокойно - остановленнымъ, въ опредъленную форму связаннымъ цълымъ, и такъ-какъ въ немъ болте господствуетъ стремленіе къ движенію у переработкъ, чъмъ и поддерживается его существованіе впродолженіе въковъ, при различныхъ условіяхъ жизни народной, то мы и находимъ въ немъ различные слои эпохъ, другъ на друга налагавшіеся, по-мъръ того, какъ онъ захватывалъ въ свое содержаніе важитышія событія изъ жизни народа. Такъ, у насъ, въ одной и той же пъснъ являются и Владиміръ съ богатырями, и Татары.

Касательно личнаго характера пъвцовъ, можно сказать только, что они отъ временъ Гомера у всъхъ европейскихъ народовъ, попреимуществу, были слъщы и нищіе. Впослъдствіи, при нъкоторомъ развитіи общественности, какъ въ романскихъ, такъ и въ нъмецкихъ племенахъ, могло образоваться со-

словів поэтовъ, но на краткое время: слъщы же поэты отъ временъ гомерическихъ не переводятся и досель. Что они были и въ Германіи, свидътельствуетъ слъдующій стихъ въ Титурель: «Sô singent uns di blinden». Также въ одномъ нъмецкомъ стихотвореніи 1343—49 г. упоминаются слепцы, ноющіе на улиць (1). Въ простомъ быту эпическаго періода исключительнымъ нъвцомъ могъ быть попреимуществу слепецъ, потому-что ему нечего больше дълать, какъ пъть да разсказывать. У кого есть глаза, руки и ноги, тотъ работаетъ: ему ужь нельзя быть ни поэтомъ по профессіи, ни нишвить, ибо и нищимъ былъ только тотъ, кто не могъ трудиться, то-есть, слепой, старый, калъка. Потому слъщомъ Сербы называютъ поэта, а Лужичане — нищаго. И у насъ въ старину слово нищій, въроятно, значило сліпой, что видно изъ следующаго места въ стихахъ, изданныхъ Киреевскимъ (45, 34-35), где слово нищёта употреблено въ смыслъ слъпоты: «(сохраняй) буйныя головы отъ боли, и ясныя очи отъ нищёты». Гудьба, то-есть музыка, есть непремънная принадлежность сербскаго слъща: «кто послъ слъщетъ, лучше гудитъ» говоритъ Сербъ въ пословицъ. Хотя и горько житье слепому (сдепецъ, по сербской пословицъ, плачетъ не о томъ, что онъ не взраченъ, а о томъ, что не видитъ бълаго свъту), но заиграй онъ на гусляхъ — и счастливъ: «а ужь коли не гудять мнѣ гусли»». выражается онъ пословицею : «тогда не мило мив, что я слвив» Въ Бретани, гдв нищіе доселв пользуются въкоторымъ уважениемъ, слъной пъвецъ-нищий неръдко является на пиру зажиточнаго хозяина и почти - всегда присутствуетъ на свадьбъ, прославляя въ пъсняхъ молодую, которая сама угощаетъ его (2). И у насъ, какъ во времена гомерическія, пъвецъ быль украшеніемя пира, что видамъ изъ окончанія одного древне-русскаго стихотворенія (283):

Еще намъ веселымъ молодцамъ на потъщенье, сидючи въ бесъдъ смиренныя, испиваючи медъ, зелено вино; гдв-ко пиво ньемъ, тутъ и честь воздаемъ тому боярину великому и хозяину своему ласкову.

Этимъ же древнимъ обычаемъ объясняется шутливая присказка, которою обыкновенно заключается сказка, кончавшаяся веселымъ пиркомъ и свадъбою: «и я тамъ былъ, медъ, вино пилъ, по усамъ текло — въ ротъ не кануло».

Такимъ-образомъ слёные отарики сохраняютъ преданіе, нотому-что у нихъ вичего больше нётъ на землі: для сбереженія. Какъ шиллеровъ поэтъ, они,

<sup>(1)</sup> W. Grimm, die deutsch. Heldensage. 1829, crp. 173.

<sup>(2)</sup> De la Villemarqué, Barzaz-breiz, 1846. Предисловіе, стр. XXXII.

при раздълъ земли, отмежевали себъ вдохновеніе. Сльпой пъвецъ — виъстъ и старикъ, а также и младенецъ, потому-что, какъ дитя, онъ чуждъ жизни. Дъйствительностъ, которой онъ не видитъ и которой пользоваться не имъстъ средствъ, есть недосягаемый для него идеалъ, виъстъ и надежда и воспоминание, и потому весьма - естественно укращаетъ онъ дъйствительностъ въ великолъпныхъ разсказахъ о сокровищахъ и богатыряхъ. А хозящиъ, слушая слъпаго пъвца, радушной милостынею платитъ за поэтическое наслажденіе и такимъ-образомъ сопровождаетъ свое доброе дъло не однимъ правственнымъ утъщеніемъ, но и художественною забавою.

## V. Общія понятія о свойствахъ эпической поэзін.

Изъ предъидущихъ изследованій читатель могъ заметить, что эпическую поэзію мы ограничиваемъ только такъ-называемою самородною, въ противоположность искусственной. Къ определенію художественнаго характера этой-то самородной поэзіи обратимся теперь. Достойна ли она такого изученія, могутъ свидетельствовать лучшіе наши поэты, Пушкинъ и Жуковскій, посвятившіе возсозданію ея несколько прекрасныхъ своихъ произведеній.

Кто не привыкъ отдавать себт отчетъ въ сокровенныхъ побужденияхъ наружныхъ явленій, тотъ легко объяснить себь рызвую откровенность и грубую простоту эпической поэзіи отсутствіемь нравственнаго чувства, принявъ за это последнее условные светскіе пріемы, и даже подкрепить свое мивніе какою - нибудь изснею повійшаго изділія, дійствительно пошлою и грязною. Но, если взять въ соображеніе, что старинная эпонея возникаетъ и раскрывается впродолжение въковъ, что каждое поколъние бережетъ и лежьеть ее, какъ лучшее свое достояніе, и что такъ-называемое дурное направленіе возникаетъ въ литература большею частію уже отъ лица, отъ произвола частнаго, а не отъ всеобщаго правственнаго расположенія, то едва ля возможно допустить въ эпической самородной поэзіи нетолько рішительное оскорбление правственнаго чувства, но даже и малейшее намеренное уклоненіе отъ добра и правды. И въ изустной, безграмотной словесности, безъ-сомавнія, могли тогда слагаться пъсни, оскорбляющія нравственность; но онв не расходились далье той волости, гдв пвлъ ихъ самъ сочинитель, и никогда не доживали до последующаго поколенія, умирая вместе съ своимъ виновникомъ. «Все минется» говоритъ народъ: «одна правда остается»: а пъсня-правда. Какъ бездарность, такъ и всякое личное зло и всякій произволъ эпическая поэзія, въ своемъ въковомъ теченіи, отъ себя отбрасывала, подобно тъмъ озерамъ, которыя будто-бы не терпятъ на днъ своемъ никакой нечистоты и постоянно извергають ее на берегь. Произвольная личность нетолько не участвовала въ сложени эпопеи, но не вошла, какъ существенная, самостоятельная часть, и въ ея содержаніе. Самое зло выводить эпическая поэзія, только какъ порожденіе темныхъ силъ. И хотя, по народному убъжденію, лихое споро, не умретъ скоро», однако рано ли, поздно ли, а добро худа переможеть». Многіе миеы основаны на мысли о конечномъ нстребленіи зла. Такъ наши богатыри, подобно греческому Геркулесу, истребляють чудовищныхъ враговъ и очищаютъ Русскую землю отъ всякаго сверхъестественнаго зла. Добрыня убиваетъ огненнаго змія, Илья Муромецъ очищаетъ дорогу отъ Соловья – Разбойника. Въ одной изъ самыхъ изящныхъ пѣсень Эдды, въ Волюспъ, изображеніемъ борьбы миеическихъ покольній раскрывается та нравственцая идея, что хитрость и насиліе покоряются правосудію.

Древнечешская поэма о судѣ Любуши вся основана на рѣшеніи юридическаго вопроса о наслѣдствѣ. Пословицы, какъ правдивыя нравственныя изреченія, составляютъ существенную часть эпическаго изложенія и взгляда на міръ. Вмѣсто обращенія къ музѣ, древне—нѣмецкій поэтъ, Гартманъ, начинаетъ своего Ивейна нравственнымъ изреченіемъ, въ видѣ пословицы: «кто обращается умомъ къ правдѣ, тому добро и честь» (¹). Въ романсахъ о Сидѣ поступки и убѣжденія дѣйствующихъ лицъ оправдываются обыкновенно пословицами; ибо «пословица всѣмъ дѣламъ поръшница», какъ говоритъ нашъ народъ.

Какъ въ языкъ правда есть синонимъ истины, такъ и эпическая поэзія добро представляетъ разумнымъ, а зло—глупымъ. Потому не въ однъхъ русскихъ, но и нъмецкихъ сказкахъ, люди добрые и сострадательные дурачатъ и обманываютъ колдуновъ, въдьмъ, великановъ и вообще издъваются надъ нечистою силою. Народная поэзія часто забавляется глупостями нечистой силы, которая такъ легко довъряется хитростямъ простодушнаго добряка. Потому дьяволъ, въ областныхъ наръчіяхъ, напримъръ, въ Воронежской Губерніи, называется не только иедобрый, но и шутикъ. Умъ всегда уступаетъ доброму сердцу: и въ русскихъ и въ нъмецкихъ сказкахъ меньшой сынъ, обыкновенно неопытный и небывалый, и потому только глупый, тоесть, нехитрый (2), простотою сердца всегда выигрываетъ въ жизни передъ

<sup>(1)</sup> Swer an rehte güete wendet sin gemüete, dem volget saelde unde êre.

<sup>(2)</sup> Скандинавскому heimski—глупый, собственно, домосльда, соотвётствують въ нашихъ сказкахъ доморошенные дурачки, обыкновенно на nevu проводящие свою жизнь.

свонии двумя старшими брагьями, и хотя натерпится много отъ ихъ злобы и зависти, однако подъ конецъ благополучно побъдитъ всъ ухищренія и получить въ награду всевозможныя земныя блага.

Вообще надобно заметить, что нравственное чувство такъ значительно воспитывается эническою поэзіею, что слупіателя всегда живте увлекали вопросы нравственные, нежели художественная идея поэмы; точно такъ, какъ и теперь люди простые, а также и дъти, не умбя отдълить художественнаго наслажденія отъ нравственнаго довольства, принимаютъ въ сказкъ или повъсти такое же участіе, какъ и въ дъйствительной жизни, съ любовью следять за добрымъ и великодушнымъ героемъ и съ отвращениемъ слушають о зломъ. Чтобъ похвалить эпическій разсказъ, простой народъ не употребить выраженія, по нашимъ понятіямъ, приличнаго художественному произведенію: хорошо, или прекрасно, й скажеть: правда. Для него, по пословиць: пъсня — быль. Онъ глубоко убъжденъ въ истинъ ея содержанія и дорожить въ ней каждымъ словомъ, частію потому, что изъ пъсни слова не выкинешь, а частію и потому, что песня живеть ладомъ, а сказка складомъ. Братья Гриммы, первые знатоки народной эпической поэзіи, въ предисловін къ нъмецкимъ сказаніямъ утверждаютъ, что имъ не случилось ни въ одной народной пъснъ найдти ничего ложнаго, никакого обмана (1).

Въ эпической поэзіи интересы нравственные тёсно связаны съ умственными. Пёсня шла за достоверное повествованіе о действительно-случившемся. Если сказаніе почиталось правдивымъ, потому-что было для народа его исторією, то еще правдивёе казался миеъ, какъ основаніе поверьямъ. Пёсня изъ рода въ родъ передавала знанія и убежденія, и потому столько же удовлетворяла уму, какъ и нравственному и эстетическому чувству.

Содержаніемъ эпоса бываетъ цѣлый міръ и все человѣчество. Хотя въ этомъ родѣ поэзіи являются и отдѣльныя лица, однако они всегда бываетъ представителями цѣлыхъ родовъ и поколѣній, теряютъ свои исключительныя качества въ общемъ расположеніи. Такимъ лицамъ обыкновенно приписываются дѣла всего народа, хотя бы и изъ многихъ столѣтій. Таковы народные герои: въ испанскомъ эпосѣ Сидъ, во французскомъ Карлъ-Великій, въ нѣмецкомъ Эцель, Дидрихъ (Аттила, Теодорикъ) и другіе, у насъ — Владиміръ-красное-солнышко.

Пъвецъ, имъя для своего разсказа предметъ самый обширный по объему и разнообразный по содержанію, увлекаетъ воображеніе слушателей на поприще необозримое, повъствуя о событіяхъ и дълахъ, объемлющихъ

<sup>(1)</sup> Deutsche Sagen, 1816.

цълыя покольнія, о борьбь покольній и родовъ, объ установленіи желаннаго мира. Даже вившняя міра разсказа соотвітствуєть такому широкому объему эпоса. Одна пісня сціпляется съ другой, одинь разсказь дополняется другимъ, покольніе послідующее добавляеть сказку покольнія отжившаго, и никто не видить ни начала, ни конца эпическому цілому, которое тянется изъ рода въ родь, то дробясь на отдільные пісни и разсказы, какъ наши древнія стихотворенія о богатыряхъ Владиміра и пісни Эдды, то собираясь въ дружныя массы, какъ романсы о Сидь. Безконечный разсказь, свойственный эпическому содержанію, впослідствій даль поводь къ ніжоторымъ народнымъ фарсамъ, подобнымъ нескончаемой русской сказкі о дуракт, который что ни діласть, все невпопадъ.

Широкій взглядъ на міръ передлеть пѣвецъ слушателю иногда въ самомъ пачалѣ своего разсказа. Вотъ почему нѣкоторыя древне-русскія стихотво-ренія начинаются этой прекрасной припѣвкой:

Высота ли, высота поднебесная, глубота, глубота океанъ-море; широко раздолье по всей земли. глубоки омуты диъпровскіе...

Здъсь призвано въ помощь все необъятное, чтобъ дать эпическому воодушевленію надлежащій просторъ: и широта земная, и глубина океана, и высота поднебесная. Та же мысль, обыкновенно лежащая въ основъ всякой эпической поэзін, нигат не выразилась такъ осязательно-пластически, такъ возвышенно и въ такомъ истипно-эпическомъ смыслъ, какъ въ началъ XIII-й пъсни «Иліады». Зевесъ сидить на вершипъ Иды. Опъ только-что измънилъ вониское счастіе въ станъ Грековъ, предоставивъ Троянамъ и Гектору безпрерывно несть бъды и труды боевые. Теперь, отвративъ свои свътлыя очи отъ кровавыхъ сценъ, онъ устремляетъ ихъ на мирныя племена Оракіянъ и Гиппомолговъ, невинныхъ и справедливыхъ, питающихся только молокомъ и незнающихъ ни вражды, ин насилія. Эпическое положеніе, въ высшей степени художественное! Въ одно и то же время слушатель видитъ и племена, ръшающія битвою судьбы міра, и народы, ведущіе спокойную жизнь пастуховъ, и безпокойную двятельность, съ какой человвкъ непрестанно стремится все къ новому и лучшему, и тихое довольство мирнаго пастуха, который постоянно обращается въ одномъ и томъ же, хотя и тъсномъ, но надежномъ семейномъ кружкъ, помышляя только о томъ, чтобъ наполнить его благополучіемъ и радостями, и наконецъ видитъ самого царя боговъ, который, взирая съ вершины горы, управляеть и теми и другими, и въ эту, минуту охотиве останавливаетъ свои взоры на образъ

тишины и спокойствія, нежели на эрълицѣ убійства и честолюбія. Эпосъ—
здѣсь позволю себѣ сказать словами Ж. П. Рихтера — простираєть передъ
нами необъятное цълое и превращаєть насъ въ боговъ, созерцающихъ
міръ (¹). Ибо дѣйствительно это прекрасное мѣсто въ «Иліадѣ» заставляєть
слупіателя очами самого Зевса смотрѣть на весь міръ.

Соотвътственно широкому объему, эпическая поэзія, будучи спокойна и величава въ своемъ течени, вмвоть съ тишиною и ясностью духа самого разсказчика, или пъвца, оказываетъ и на слупателей дъйствіе самое успокоптельное. Такому дъйствію способствуетъ и самая форма эпоса, то-есть разсказь (2). Драма, помощію действующихь лиць, становить насъ непосредственными сведътелями выведеннаго на сцену двиствія; напротивъ того, эническая поэзія не можеть дійствовать на нась непосредственно, представленіемъ передъ наши глаза самого предмета: между этимъ предметомъ и нами есть еще третье лицо, умъряющее силу впечатлінія, именно разскащикъ. Віщій півецъ, какъ человікъ мудрый и опытный, повъствуя о старинъ, обыкновенно разсказываетъ хладнокровно, негорячась, или же въ сопрожденіи инструмента поеть, и всё дёла и событія, сколько бы разнообразны и занимательны они ни были, передаеть однообразнымъ и мърнымъ ладомъ пъсни. Окружающіе внимательно и спокойно слушаютъ. Хотя въ воображени ихъ и возникаетъ, какъ воочію, воспъваемая старина; но спокойный тонъ разсказа и присутствіе разскащика отодвигають ее вь нъноторое отдаленіе. Потому предметь разсказа не можеть уже непосредственно дъйствовать на чувство, а сообщается сначала разуму и спокойному созерданію и преимущественно оказываетъ свою силу на воображеніе, которое такъ обильно питается эпическими вымыслами. Воспоминаціе, которымъ человъкъ переносится въ прошедшее, есть способность тихая, разсудительная: самое слово по-мию состоить изъ по и мию, то-есть думаю, санскритское ман (думать). Печальный обрядъ по умершихъ — то же, какъ воспоминание прошедшаго, называется словами того же корня: па-мять, по-минки -- слова родственныя скандинавскому тіппі, означающему пятье въ намять усоптикъ. Даже говорить, по стариннымъ поня-

<sup>(1)</sup> См. извлеченія изъ него въ «Теоріи Позвію» г. Шевырева, 1836 года, стр. 359, и далье изъ. Лессанга, стр. 252.

<sup>(3)</sup> Мы не могли не воспользоваться и которыми превосходными наблюденіами надъ составомъ эпической поэзіи, собщенными Вильгельмомъ Гумбольдтомъ въ его сочиненіи Ueber Göthe's Herrmann und Dorothea, напечатанномъ въ первой части его «Aesthetische Versuche», еще въ 1799 году. За ръдкостью старинной книги, сочиненіе это пользовалось весьма-малой извъстностью дотъхъ-поръ, пока не было перепечатано въ собраніи сочиненій этого глубокомысленнаго писателя, въ 1843 году.

тіямъ, значить вспоминать о старинъ: потому въ Рязанской Губерніи старовать значить разговаривать, разсуждать. Между-тъмъ, настоящее время предметъ лирики и драмы — душа наполняетъ ожиданіемъ, стремленіемъ впередъ: потому года (собственно время вообще) родственно съ глаголами годить, ждать, и част (то же время вообще) съ глаголомъ чаять. Слушатель внимаеть эпосу съ большимъ безпристрастіемъ и душевной тишиною, не принимая того горячаго участія, какое вызываетъ драматическое представленіе, невмішиваясь, какъ-бы соучастникъ, въ діло между дійствующими лицами, но ясно и спокойно пребывая на той высотъ, съ которой такъ легко господствовать ему надъ предметомъ разсказа. Успоконвая чувства, питая разумъ и знакомя со встмъ великимъ, что оставила по себъ старина въ преданіи, эпическая поэзія миритъ человъка съ жизнью. Разладъ между поэтомъ и дъйствительностью начинается только въ поэзіи лирической, то въ сатиръ, иногда ръзвой и забавной, иногда безутъшной, то въ чувствительныхъ мечтахъ идиллін; до политйшаго же своего развитія доходить въ драмъ, которая, вводя человъка внутрь самого-себя, весьма часто отръшаетъ его отъ дъйствительности и учитъ не столько любить жизнь, сколько чувствовать ея тягость и, скрвпя сердце, покоряться горькой участи.

Хотя эпосъ возбуждаетъ въ слушателяхъ вст роды ощущеній — и смъхъ, и ужасъ съ жалостью, и нѣжное, и страшное, и веселье, и горе, однако ни одно изъ нихъ не наполняетъ души за исключеніемъ встхъ прочихъ, а вст вмъстъ поперемънно, сообщаясь душъ, удерживаютъ ее въ томъ равновъсіи, которое необходимо для ея тишины и ясности. И пъвецъ заключая свою пъсню, въ дополненіе ощущенія, произведеннаго ею на слушателей, увъряетъ, что весь разсказъ его «то старина, то и дъянье», старикамъ на утъшенье, а молодымъ въ науку.

Подобно трагедіи, эпосъ можетъ возбудить въ душт ужаст и жалость; только тонъ этихъ чувствованій будетъ совершенно-иной. Сколь бользненна и мучительна катастрофа въ трагедіи, столько трогательна и тихо-прискорбна въ эпост. Въ первомъ случать дело еще не ртшено, узелъ еще не разстченъ, и потому истерпъливо ждешь конца; въ послъднемъ же только повътствованія о концт; самъ же онъ давно ужь совершился; и хотя бы онъ вовсе неизвъстенъ былъ слушателямъ, онъ возбудитъ только тихую скорбь, въ какую обыкновенно погружаетъ человтка печальное прошедшее, вызванное воспоминаніемъ. Для примъра укажемъ на одну прекрасную сербскую пъсню (1). Протзжая рано утромъ по высокому берегу морскому,

<sup>(1)</sup> Собраніе Вука Карадж., II, № 74.

Марко Кралевичъ заметилъ, что его конь спотыкается и роняетъ слезы. На вопросъ Марка о причинъ горя, обращенный къ коню, отвъчаетъ горная вила, что конь спотыкается и плачеть, зачуявъ близкую разлуку съ своимъ хозянномъ. У тебя, говоритъ она, никто не отъиметъ коня, и не умереть тебъ, Марко, ни отъ юнака, ни отъ острой сабли, ни отъ боеваго копья: умереть тобъ больному, Марко, отъ стараго кровника. Коль не вършы мнъ, поъзжай на самую вершину горы, взгляни справа на лъво, увидищь две тонкія ели повисли надо всей горой, зеленымъ листьемъ ея покрыди, а между ними въ родникъ вода. Туда поверни своего Шарца, слъзь съ него и привяжи за ель. Ступай къ роднику, взглянешь во немо на свое лицо, и увидинь, когда ты умрешь. Такъ Марко и сдълаль, и дъйствительно на своемъ липъ прочелъ смерть (миенческое преданіе, отзывающееся глубокою древностью). Потужелъ Марко, что пришло разставаться съ водьнымъ свътомъ; потомъ, скръпя сердце, хладнокровно сталъ готовиться къ смерти; обнаживъ мечъ, отсткъ голову своему втрному коню, переломилъ острый мечъ начетверо, а боевое копье всемеро, палицу же, взявши въ правую руку, закинулъ въ глубокое море, чтобъ ничего недоставалось отъ Марка въ руки Туркамъ; потомъ изъ-за пояса досталъ листъ и написалъ на немъ: кго-де ни пойдеть по Урвинской Горъ, знай, что Марко умеръ: а у Марка зашито въ поясъ три калиты съ золотомъ: одну благословляю на погребеніе мосго тъла, другую — на украшеніе церковное, а третью калъкамъ и слъпымъ; пускай слъпые ходять по свъту, поють да поминають Марка. Написавъ письмо, Марко бросилъ его на ель, на вътку: затъмъ скинуль съ себя зеленый кафтань, разостлаль подъ елью на травь, перекрестился, сълъ на кафтанъ, надвинулъ на очи большую шапку и легь мертвый. И долго прохожіе видели Марка съ широкой дороги, но думали. что онъ спитъ, и обходили далеко кругомъ, боясь разбудить его.

Не надобно думать, чтобъ воякій разсказъ годился для эпическаго содержанія. Иной болье нарушаетъ спокойствіе души, нежели выставляеть то, о чемъ идетъ ръчь. Это зависить отъ лирпческаго направленія разскащика и, слъдовательно, относится ужь къ эпохъ позднъйшей и къ литературъ образованной, грамотной. Несмотря на разнообразное, затъйливое содержаніе «Неистоваго Орланда, во всей поэмъ читатель видить самого разскащика гораздо-болье, нежели предметъ разсказа, увлекается забавными шутками поэта, ръзкими и часто колкими насмъшками и постоянной ироніей надъ рыцарскими чудесами и похожденіями. Аріостъ, какъ повъствователь ужь образованнаго общества, постоянно желаетъ нравиться; а поэзія чъмъ болье заискиваетъ въ публикъ, тъмъ болье теряетъ въ своихъ

существенных свойствахь; и чемь игравье в заманчивые лирическая сторона поэмы аріостовой. Тімъ менье въ ней иростоты и лостовьюности эническаго разскиза. Эпическій разскащикъ простодушень, какъ дитя, повіствуетъ все, какъ было, немудрствуя лукаво. Онъ не повволяетъ себъ даже судить о томъ, что разсказываеть, довольствуясь однами пословицами для окрыпленія разсказа правственнымъ изреченіемъ. Анализь описываемаго дъйствія вошель в повъствованіе ужь чрезь науку, вибеть съ усятхами личной лирики. Здъсь позволимъ себъ русской пъснью объ Ильъ Муромив дополнить сличение одного описанія гомерова съ аріостовымъ, предложевное Шиллеромъ (1). Въ шестой кингъ «Илады», Главиъ и Діомедъ въ общей битвъ нападаютъ другъ на друга, но, узнавъ, что они взаммио обязаны гостепріимствомъ, прекращають драку, міняются дарами и дружелюбно расходятся (стих. 215 — 236). Описавъ трогательную сцену превращенія двухъ героевъ изъ враговъ въ друзей, Гомеръ отъ себя не прибавляеть ни слова. Пусть говорить за себя самое дело! Аріооть описываетъ одну сцену, весьма-сходную съ гомеровой по общему висчатланію, но только въ отношения правственномъ. Въ лъсу деругся два ръщаря, Ринальдо и Феррау, одинъ христіанинъ, другой Сарацинъ, оба соперники въ любов къ Анджеликъ; изранивъ другъ друга, они ръщаются преследоветь ръзвую красавицу, предметъ ихъ сопершичества; но какъ случился только одинъ конь для обоихъ, то они и съли вмъсть на одного. Аріость не могъ утерпъть, чтобъ не нарушить эпического спокойствія въ разсказъ издіявіемъ своихъ чувствъ, по поводу рыцырскаго великодушія: «О великая доблесть старинныхъ рыцарей!» восклицаетъ онъ: «были сопериики, были разныхъ въръ, и еще новожить суставамъ чувствовали боль отъ обоюду-нанесенныхъ жестокихъ ударовъ — и вотъ бдутъ они вмъс гъ по темному лъсу, ио кринымъ тронинкамъ — и безъ малъйшаго подозрънія. Конь, поражаемый четырьмя шпорами, домчалъ ихъ до того мъста, гдъ дорога дълится надвое». (Пъс. 1. Октав. 22).

Чувствуещь какое-то могущественное величе генія въ такихъ эпическихъ разсказахъ, гдѣ слѣдовало бы ожидать отъ поэта изліянія чувствъ по случаю какой-нибудь сцены, глубоко трогающей сердце, и, кромѣ голаго повъствованія, ничего не находинь. Когда на Илью Муромца напали разбойники, онъ, вмѣсто того, чтобъ обороняться, стрѣляетъ, но не по разбойникамъ, а по сыру дубу. Ударъ былъ такъ силенъ, что дубъ изломало въ мелкіе черенья ножевые, а разбойники всѣ попадали на земь. Покоряясь страшной силѣ, разбойники отдаются ему въ холопетво вѣковѣчное; но богатырь,

<sup>(1)</sup> Ueber naive und sentimentalische Dichtung.

довольный своимъ могуществомъ, дружественно называя братцами тёхъ, которые такъ недавно были его врагами, «потажайте, говоритъ, отъ меня въ чисто поле, скажите Чурилѣ Пленковичу про стараго казака Илью Муромца» — и больше ничего! Едва ли бы новѣйшій разскащикъ удержался отъ восклицанія. Счастливую способность — говорить прекрасное, неотдавая въ томъ себѣ отчета и нелюбуясь тѣмъ, что сказано, эпическая поэзія наивно выразила въ тѣхъ сказочныхъ герояхъ, которые, что ни скажутъ слово, то вывалится у нихъ изо рту червонець. Сами они не подбираютъ своихъ денегъ, да и окружающіе только дивятся такимъ счастливцамъ, непомышляя обогатить свой карманъ ихъ чудесной тороватостью.

Отказывая себѣ въ изліяніяхъ чувства и неумѣя ученымъ образомъ анализировать душу, тѣмъ охотнѣе обращается эпическій пѣвецъ къ міру внѣшиему, гдѣ всякій предметъ, великій или малый, равно занимаетъ его фантазію; ибо, по глубокому убъжденію парода, въ мірѣ — все добро, да не всякому на пользу; а также и все хорошо: и змія красива, говоритъ Сербъ, только зла. И дѣйствительно, взглядъ великаго художника видѣнъ въ слѣдующемъ описаніи змѣи, въ одной русской пѣснѣ:

Изъ норы ползетъ — озирается, по песку ползетъ — извивается, по травъ ползетъ — мураву сущитъ.

Всегда спокойный и ясный взоръ птвца съ одинаковымъ вниманіемъ остацавливается и на Олимпъ, гдт возстдаютъ боги, и на кровавой битвъ, ръшающей судьбу міра, и на мелочахъ едва-замътныхъ, при описаніи какойнибудь домашней утвари или вооруженія. Этимъ свойствомъ эпическая поэзія
особенно-близка къ природъ, которая съ равнымъ участіемъ оказываетъ
силы во встхъ своихъ дъйствіяхъ, поднимаетъ ли бурю на морт, или убираетъ полевой цвтокъ затъйливыми красками. Гомеровы овисанія эпическихъ подробностей стали общими мъстами; но едва ли многимъ извъстны
подобныя описанія въ древнихъ русскихъ стихотгореніяхъ. Укажемъ на одно
изъ пъсни о Дюкъ Степановичъ (стр. 22). Разсказавъ обстоятельно о каждой
статьъ вооруженія дюкова, пъвецъ останавливается на трехъ завътныхъ
стрълахъ въ колчанъ богатыря:

а и тѣмъ стръламъ цъны нътъ, цѣны не было и несвѣдомо; потому тъмъ стръламъ цъны не было: колоты онъ были изъ трость-дерева, строганы тъ стрълки въ Новъгородъ, клеены онв клеемъ осетра рыбы, перены онъ перынцемъ сиза орла, а сиза орла, орла орловича, а того орла птицы камскія, не тоя-то Камы, коя въ Волгу пала, а тоя-то Камы за синимъ моремъ, а ронилъ онъ перьица во сине море, а бъжали гости корабельщики, собирали перья на синемъ морв, вывозили перья на святую Русь, продавали душамъ краснымъ дъвицамъ. покупала Дюкова матушка перо во сто рублевъ, во тысячу. Почему тв стрваки дороги? потому онъ дороги, что въ ушахъ поставлено по тирону, по каменю, по дорогу самоцвътному; а и еще у твхъ стрвлокъ подлъ ушей перевивано аравитскимъ золотомъ. Ъздить Дюкъ подлъ синя моря и стръляеть гусей, бълыхъ лебедей, перелетныхъ, сърыхъ малыхъ уточекъ; онъ днемъ стръляетъ, въ ночи тъ стрълки сбираетъ, какъ днемъ-то стрълочекъ не видъти, а въ ночи тъ стрълки что свъчи горятъ -свъчи теплются воску яраго: потому онв стрълки дороги.

Надлежащую мітру и приличный предметь для таких подробных описаній опредітлями самыя средства поэзіи. А эпическій пітвець, безотвітно покоряясь творческому воодушевленію, не могь отступить оть законовь его, данных самой природою; требованія художественной гармоніи и цітлости онъ наивно подчиняль общему правилу жизни, что всякое дітло мітра красить. Лессингь въ своемъ «Лаокооні», изображеніе поэтическое оть живописнаго отличаеть тітмь, что поэзія представляеть впродолженіе времени; живопись же — въ пространстві и выбираеть въ изображаемомъ дійствій только одну минуту. Потому живопись поэтическая ограничивается изображеніемъ дійствій, послідовательно смітнющихъ другь друга. Таково, по указанію Лессинга, художественное описаніе у Гомера стрільбы Пандара, совершенносогласное съ средствами поэзіи и невозможное въживописи (Иліад. IV, 112).

Гомеръ подробно разсказываетъ, какъ Пандаръ сначала натянулъ свой лукъ, нотомъ открывъ колчанъ, вытащилъ оттуда крылатую стрвлу и приладилъ къ тугой тетивъ; послъ того, давъ обътъ Аполлону, разомъ потянулъ вмъстъ съ ушками стрвлы и тетиву, тетиву привлекъ до груди, а желъзцо отрълы до лука; изогнутый лукъ заскрвивлъ, тетива загудъла, и полетъла стръла. Тотъ же эническій духъ одушевлялъ и русскихъ пъвцовъ въ описаніи стръльбы, которое, какъ обычная эпическая форма, неоднократно встръчается въ «Древнихъ Русскихъ Стихотвореніяхъ» (стр. 130, 208, 217). Вотъ какъ стръляетъ Потокъ: (1).

Вынимаетъ онъ Потокъ

изъ налунна свой тугой лукъ,

изъ колчана вынималъ калену стрълу;

и беретъ онъ тугой лукъ въ руку лъвую,

калену стрълу въ правую,

накладываетъ на тетивочку шелковую,

потянулъ онъ тугой лукъ за ухо,

калену стрълу семи четвертей,

заскрыпъли полосы булатныя

и завыли рога у туга лука.

Напротивъ того, изображение наружности человъка, тълесной красоты Лессингъ предоставляетъ живописи и указываетъ на Гомера, который никогда не пускается въ подробности при описаніи лица, и даже красоту самой Елены изображаеть действиемъ, какое оказываетъ она на троянскихъ старцевъ. Мы упоминаемъ объ этомъ общензвестномъ месте «Иліады» только для того, чтобъ выставить въ настоящемъ свъть подобное же описание женской красоты въ одной сербской пъснъ (кн. 2, № 40). Красавица Росанда. какъ невъста, для выбора себъ жениха входитъ въ теремъ къ тремъ сербскимъ воеводамъ, между которыми сидълъ и Марко Кралевичъ: «Только-что вошла она, просіяль теремь на вст четыре стороны оть ея богатой одежды, отъ ел стана и лица. Взглянули три сербскіе воеводы, взглянули и застылились, воистину Росандъ подивились. Много чудесъ видалъ Марко, видалъ и вилъ на горахъ, имълъ вилъ и названными сестрами, а ни отъ чего не робълъ, ничего никогда не стыдился, и потупилъ глаза къ черной землъ. Описывать предметь темъ впечатлениемъ, которое онъ производитъ на душу — великое искусство истивныхъ художниковъ. И эпическимъ пъвпамъ легко удается оно потому, что въ своемъ воодушевленіи они не умѣютъ еще

<sup>(1)</sup> Слич. Шевырева «Истор. Русск. Слов.», 1, 104, гдъ приведено это сличевіе съ точки звѣнія исторической.

отрышиться отъ природы и сладують законамъ самого языка, который весь міръ живописуеть по впечатланію, имъ производимому на человака. Ложное направленіе, какъ въ нравахъ, такъ и во вкусахъ, происходить ужь отъ личнаго произвола.

Теперь посмотримъ, какъ эпическій певець, будучи столь искреннимъ другомъ природы, позволяетъ себъ касаться ея въ описаніяхъ. Въ древнерусскихъ стихотвореніяхъ, сказкахъ и пъсняхъ, какъ вообще въ народной поэзін другихъ націй (1), не найдете ни одного подробнаго описанія природы, которое само-по-себъ составляло бы главный предметъ разсказа, какъ это обыкновенно бываеть въ описательныхъ поэмахъ, въ романахъ, повестяхъ и въ лирическихъ стихотвореніяхъ поздивищей эпохи. Средоточіемъ всего міра для эпической старины быль самъ человікь съ его семьей и роднымъ домомъ. Потому, согласно съ свойствомъ самородной поэзін — всегда на первомъ планъ выводить человъка, и языкъ образовалъ названія для вселенной: по-санскритски мад'ъяма-лока (собственно земля, изъ мад'ъяма medius и лока mundus), по-готски midjun-gards (собственно media domus), откуда скандинавское midgardr. Слова эти первоначально имъютъ значеніе жимище посреди, свидетельствуя о томъ, что человекъ искони почиталь себя средоточіемъ всего міра; а потомъ ужь они переходять къ значенію земли и вселенной вообще. Такъ и нашъ мирь (въ старину мирь и мірт одно и то же) первоначально значить собраніе людей, общество, а потомъ ужь отъ человъка переходитъ къ значенію вселенной. По мъръ того, какъ человъкъ удалялся отъ природы въ своей жизеи, онъ болъе и болье чувствоваль потребность возсоздать ее въ поэзін, желая тымь какъ-бы наверстать то, что возвратить было уже не въ его силахъ. Это вторичное обращение къ природъ, уже искусственное, простой народъ мътко, хотя и безсознательно, выразиль словомъ натура, которое въ некоторыхъ губерніяхъ, напримъръ, во Владимірской, употребляется въ смысле науки, учености, просвъщенія, а человько натуральный — ученый, образованный, просвъщенный. Въ періодъ искусственной литературы описательная поэзія возникаеть въ одно время съ идилліею, и изъ однихъ и техъ же потребностей. Даже по самой формъ оба эти рода поэзіи между собою родственны: какъ описательная поэзія описываеть природу, такъ идиллія тоже описываеть простой, безъискусственный быть въ его первоначальномъ видъ. Пастухъ, земледълецъ и вообще всякій мирный гражданинъ, далекій отъ тревогъ житейскихъ, тъмъ

<sup>(1)</sup> См. письмо В. Гримма, напечатанное во второй части Гумбольдтова «Космоса» по измецкому изданио 1847 года, стр. 33.

отличается отъ эпическаго героя, что дни его текутъ спокойно и однообразно: сегодня онъ думаеть и дълаеть то же, что и вчера; завтра онъ будеть думать н дълать то же, что и всегда: уже въ самомъ однообразіи его жизни, ничемъвевозмутимомъ, заключается върный залогъ его счастія. Такую жизнь, неизмвиную, какъ вившияя природа, можно только описывать; разсказывать же о ной, повъствовать — нечего, потому-что разсказываются дъйствія и событія. Идиллическое расположеніе духа, родившее ивкогда особый родъ поэзіи, въ новъйшее время болье или менье ясно выказывается въ романахъ, повъстяхъ н лирических в сочинениях выражая, вместе съ сатирическим в направлением в, желаніе поэта — уйдти отъ действительности. Эпическая поэзія хотя и допускаеть смехь, но только какъ невинную игру ясной души: «Кто не смется, у того злая совъсть», говорить нъмецкая сказка (изд. Гримма, 1, 🎶 9). Насмъщливое же раздражение, свойственное сатиръ, или смихотворение, какъ говорили встарину, по убъждению нашихъ предковъ, пропзошло отъ бъса. Тотъ же разладъ человъка съ жизнью и съ самимъ собою — что въ идилліи и въ сатиръ — навелъ искусство и на поэзію описательную; ибо какъ иначе объяснить то равнодушів, съ какимъ описательный поэтъ оставляеть человіка — самый занимательный во всякой поэзіи предметь, ища удовлетворенія своимъ неопредъленнымъ стремленіямъ въ описаніи бездушной природы? Сколь не странно это направленіе, также выразившееся нікогда въ ціломъ родъ поэтическихъ произведеній, но оно замътно проглядываетъ во многихъ современныхъ произведеніяхъ.

Обращаясь къ народной эпической поэзіи, мы должны сказать, что она столько же чужда идиллическому, сколько описательному направленію. Позднайшие писатели, мечтая о старина, нажными красками описываютъ счастливый, безмятежный быть; а старинная эпическая поэзія разсказываеть о богатыряхъ, страшныхъ чудовищахъ и непрестанныхъ войнахъ. Поздевйшіе писатели, думая сдружиться и полюбить природу, какъ ученые естествоиспытатели, анализирують ее въ своихъ произведеніяхъ; настоящая же поэзія природы, поэзія эпическая — первое місто всегда дасть человіку. касаясь природы мимоходомъ, сколько понадобится для того, чтобъ выставить дела людскія въ настоящемъ светь. Описательная поэзія часто думаеть воодушевиться разнообразіемъ природы чуждой, красотами итальянскаго неба и моря, суровыми картинами отдаленнаго ствера; птвецъ эпическій удовлетворяєтся темъ, что его окружаєть; нбо сила творческая повсюду—и вблизи, и вдали—равно велика, и благодътельная природа даетъ человъку все, что ему нужно, въ окрестности его родняго жилища (убъжденіе, Очевидно, выразившееся въ поверьи — лечиться вокругъ жилья растущими травами, будто-бы потому, что и собака далеко въ поле не бѣжитъ почуя боль [¹]). О чистотѣ эпическаго воодушевленія Виргилія, оставившаго намъ, кромѣ «Энеиды», описательныя и буколическія стихотворенія, и Тасса, написавшаго, во вкусѣ своего вѣка, идилическую драму, предоставляю судить самому читателю. Замѣтимъ кстати, что шутливый и насмѣніливый тонъ «Неистоваго Орланда», чуждый эпическому, спокойному разсказу, объясияется комедіями и сатирами Аріоста (³). Нѣтъ сомивнія, что искусственная поэма, въ связи съ лирическимъ и прозаическимъ направленіями, сдѣлала значительный шагъ впередъ, вмѣстѣ съ развитіемъ человѣчества, только не въ отношеніи собственно эпическомъ. Для теоріи поэзіи аріостовой, столь близко ужь стоящей къ Сервантесу и Боккаччіо, безспорно, потребуются иныя основанія, нежели для пѣсень Эдды и сказокъ о богатыряхъ Владиміра. Тоска и насмѣшка, мѣстами вырывающіяся у Данте, Аріоста, Сервантеса, даютъ знать уже о другомъ началѣ, котораго еще и не предчувствовала простодушная поэзія эпическаго періода.

Въ самородной эпической поэзіи вившняя природа обращаеть на себя вниманіе только тогда, когда она служить необходимымъ дополненіемъ ясному представленію дель и характера человека. Въ этомъ отношенів народная поэзія руководствуєтся тёмъ же художественнымъ воззреніемъ, которое заставляло нерваго живописца въ мірь, Рафаэля, весь интересъ картины сосредоточивать на человъкъ, а ландшафтомъ, какъ визшней обстановкой, только округлять все пълое, въ группъ сосредоточенное. Гомеръ накогда не засматривается на природу столько, чтобъ забыть о человъкъ. Какъ и теперь, простодушный селянинъ красоту ландшафта разумфетъ только въ угодьяхь — въ плодородін полей, въ богатствь водь рыбами, или въ удобствъ ръки для мельницы и пристани: такъ и Одиссей, восхваляя природу Острова Циклоповъ (одно изъ самыхъ лучшихъ описаній природы у Гомера, Одис. ІХ, 116), говорить о тамошнихь лугахъ, тучныхъ и мягкихъ, и о горныхъ отлогостяхъ для того только, чтобъ указать на возможность насадить виноградъ и завести хлібопашество въ этихъ дикихъ містахъ; говорить о берегахъ и заливъ для того, чтобъ дать знать, какова могла бы выйдти иристань на этомъ негостепріимномъ островъ. Тотъ же примънительный къ нуждамъ человъка взглядъ на природу встръчаемъ и въ древнъйшихъ путешествіяхъ, обыкновенно носящихъ на себъ характеръ эпическій, каково, на-

<sup>(1)</sup> Снегирева: «Русскіе въ своихъ пословицахъ», IV, 97.

<sup>(2)</sup> Строгое сужденіе Я. Гримма объ эпических недостатках Аріоста и Тасса читателі найдеть въ его статьт «Italienische und scandinavische eindrücke», помъщенной въ «Zeitschrift für Gejchtswissenschaft», изд. Шмидтомъ, 1845 г., ч. III.

примъръ, у насъ хождение Аванасія Никитина — въ Индію. Собственно природу описывали въ старину только въ техъ случаяхъ, когда то было полезно для чего-инбудь. Такъ въ нашихъ разъездныхъ, или межевыхъ записяхъ находимъ върную характеристику нъкоторыхъ дандшафтныхъ подробностей при описаніи долинь, кустарника, деревь - разумвется, съ тою цвлью, чтобъ яснъе опредълить межу. Вотъ примъръ изъ межевой записи 1631 года, въ Актахъ Юридическихъ, стр. 183 — 5: «Отъ Олисановскіе Пустоши Баева во врагь стоить дубь, от земли голенасть, вверху суковать, а на номь грань: а отъ того дуба на столбъ дубовой, а на немъ двъ грани, а у столба двъ ямы, а столбъ стонтъ противъ горълаго пия, на которомъ были старые грани, а отъ того столба долинкою водотечью внизъ на столбъ дубовой, а на немъ две грани; а отъ того столба внизъ же еранскомо суходоломо на столбъ дубовой, а на немъ двъ грани, а столбъ стоитъ на водотечи; а отъ того столба прямо къ болоту на березовой пень, а на немъ двъ грани старые; а отъ того пня въ болото жъ на иву, вверху суковата, безъ верху, поклята на всходе, а на ней две грани; а отъ тое ивы черезъ болото на березу кудревату, а отъ тое березы внязъ твмъ же вражком суходолом в водотечью на березу, от земли голенаста, вверхг кудревата, покляпа на полдень, а отъ того столба черезъ болото въ полю на березу, от земли *иоленаста виловата*, а отъ того столба къ черному лесу на дубъ, отв земли голенасть, съ дълью, вверхь кудревать, а отъ того отолба береза стоить у ивова куста, а на немъ новые грани по объ стороны, а по сказкъ старажильцовь была-де вы ивовомы кусть осина, а на ней были старые грани, и ту-де осину вырубиль деревни Юрьевки крестьянина Борко». Особенно-забавно эпической наивностью последнее описаніе въ этой прекрасной характеристикъ русской природы. Кромъ художественнаго взгляда на природу, подобныя этой межевыя описи тамъ важны для теоріи эпоса, что выпли изъ общаго источника съ однимъ обычнымъ эпическимъ мотивомъ, вотръчающимся какъ въ нашей, такъ и въ чужеземной старинной поэзіи. Непроходимые льса и дебри, а также и поля безъ протоптанныхъ дорогъ изощряли въ старину зоркій взглядъ путника на приметы, по которымъ онъ могъ бы опознаться. Потому въ древнихъ пъсняхъ и сказкахъ герон помъчають себь дорогу приметами. Такъ въ одной немецкой сказкъ девушка, чтобъ выйдти изъ непроходимаго леса, куда была послана, селла по дороге горокъ и чечевицу, и когда пошла назадъ, то взошедшія стмена служили ей указателями обратнаго пути (Изд. Гримма, № 40). Подобно этому, въ малорусской думъ «Побътъ трехъ братьевъ изъ Азова», два брата третьему кажуть путь терновыми вътками, бросая ихъ по дорогъ, а когда не хватило

вътокъ, тогда одинъ изъ нихъ сталъ кидать красную китайку, выдирая ее изъ-подъ каетана.

Если, съ одной стороны, природа обращала на себя вниманіе старины своими щедрыми дарами, то, съ другой, не могла не возбуждать страха и ужаса своими сокрушающими человъка силами. Но и въ этомъ случат эпическая поэзія касается природы тоже только по отношенію къ человъку. Въ превосходномъ описаніи морской бури, въ пятой пъсни «Одиссен», среди ужасовъ разъяреннаго моря, читатель постоянно видить на первомъ плант Одиссея, который, неослабъвая духомъ, мало-по-малу выходить побъдителемъ изъ упорной борьбы съ стихіями. Чувствуещь, что эпическій поэть заставилъ Посейдона воздвигнуть бурю для того только, чтобъ еще новой чертой оттънить твердый характеръ своего многоопытнаго героя.

Любовь и страхъ, связывавшіе эпическаго поэта съ природою, истекали изъ суевърнаго бла гоговънія передъ обоготворенными силами небесныхъ свътилъ, стихій, животныхъ, растеній. Воронъ былъ для Серба нетолько хищною птицею, но и злымъ рокомъ: «у всякаго, и у стараго, и малаго свой воронъ» — говоритъ онъ въ пословицъ, то-есть, всякому своя черная доля (¹). При такомъ воззръніи, поэту не могло прійдти на умъ праздно забавляться досужимъ описаніемъ природы. Къ ней обращалась его творческая фантазія не съ чувствительными мечтами, а съ любовью и страхомъ. Какъ Гомеръ въ взволнованномъ моръ видълъ гнъвъ Посейдона, такъ и нашъ древне-эпическій пъвецъ видълъ морскаго царя («Древн. Рус. Ст.» 342):

Расплясался у тебя царь морской: а сине море всколебалося, а и быстры ръки разливалися, топять много бусы, корабли.

Описывая внёшнюю природу, только въ-отношени къ человёку, эпическій поэтъ естественно давалъ ей значительное мёсто въ уподобленіяхъ, которыми живое творческое воображеніе хочетъ представить нравственныя понятія въ осязательныхъ образахъ, заимствованныхъ изъ наблюденій надъ природою. Потому уподобленія составляютъ не одно внёшнее украшеніе слога, но существенную часть эпическаго взгляда на природу, которому въ глубинѣ и мёткости уступаютъ всё описательные поэты позднёйшей эпохи. Для примёра, приведемъ нёсколько эпическихъ уподобленій изъ русскихъ

<sup>(1)</sup> Вука Карадж. «Српске народн. посл.» 1849, стр. 161, 175.

пословицъ (1), какъ выраженій общеупотребительныхъ, въ которыхъ попреимуществу выразился общій всему народу взглядъ на природу. Для полноты, гдѣ случится, укажемъ на уподобленія въ «Древн. Рус. Стих.», въ загадкахъ, а также и въ пословицахъ другихъ славянскихъ племенъ.

Вода, море. Море дышетъ волнами; непомутясь, море не уставится; вода путь найдетъ. Красна ръка берегами. Островъ въ моръ, а сердце въ горъ. Какъ вешняя вода «по лугамъ разлилася, облълеила сила поганая и вкругъ острогу Комарскаго (Древ. Рус. Ст. 323). Въ противоположность силъ водяной стихіи, вотъ граціозное уподобленіе человъка бездомнаго въ сербской пословиць: виситъ, какъ капля на листу.

Сетотила, день, ночь. Немного въ поэзін такихъ глубокихъ мыслей, выраженныхъ такъ художественно, какова пословица: «на смерть, что на солнце, во вст глаза не взглянешь». Ненарушаемую чистоту солнечнаго свта сербская пословица выражаетъ такъ: и солнце проходитъ грязными мъстами, а само не грязнится. Замъчательна по изяществу характеристика ночи въ народной поэзіи: день меркнетъ ночью, а человъкъ — печалью. Въ «Древи. Рус. Стих.» (190 о зломъ человъкъ): Тугаринъ потемиълъ какъ осення ночь. Кромъ печали и мрачности духа, ночь возбуждала представленіе о таинственности и силъ мрака, уничтожающаго для зрвнія вст окружающіе предметы и распространяющаго тишину: ночь матка, все гладко. Въ загадкъ о ночи: не стукнетъ, не брякнетъ, ко всякому подойдетъ.

Парство растительное. Береза не угроза: гдв она стоить, тамъ и шумить. Хотя сосна и середь поля стоить, да къ тому жь бору шумить. Сосна
на корню красна. Осина и безъ вътра шумить. Худое дерево въ сукъ растеть.
Отломелась въточка отъ кудрявыя отъ яблони — отстаетъ доброй молодецъ
отъ отца, сынъ отъ матери (Др. Рус. ст. 265—6). Словами, что листьемъ
стелеть. Какъ бы листъ со травою пристилается, а вся его дружина приклоняется (Др. Рус. ст. 49). Хмъль описывается въ загадкъ: вокругъ тына,
повисла золота грива. Земледъльческій образъ жизни выразился внимательной наблюдательностью при взглядъ на хлъбныя растенія и на все, относящееся къ земледълію: всякому зерну своя борозда. Друзей у богатыхъ, что
мякины у зерна. Овесъ сквозь лапоть прорастаетъ. Сравненія въ «Словъ о
Полку Игоревъ», заимствованныя изъ быта земледъльческаго — отъ посъва:
«чръна земля подъ копыты, костьми была посъяна, а кровію польяна, тугою
взыдота по Русской земли»; отъ молотьбы и въянья: «на Немизъ снопы
стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоцъ животъ кла-

<sup>(1)</sup> Спотирева: «Русскіе народи. пословицы», съ дополненіями изъ моего собранія.

дутъ, вѣютъ душу отъ тѣла». Послѣдняя черта этого уподобленія напоминаетъ слѣдующее толкованіе загадки въ одномъ рукописномъ сборникь: «Два есть мелющи жерновы, единъ подъемлется, а другій оставляется. Толкъ: жерновы есть міръ, мелющься душа и тѣло, душа подъемлется, а тѣло оставляетца». Примѣты на хлѣбныя растенія: лягушка квачетъ, овесъ скачетъ; невѣрь грѣчихѣ на цвѣту; овесъ въ кафтанѣ, а на гречѣ и рубахи нѣтъ, и мн. др.

Въ наружности человъка больше всего обращали на себя вниманіе глаза. Очи — вода: такъ названы они въ сербской пословицъ, въроятно, потому, что, подобно водъ, подвижны и отражаютъ въ себъ предметы. Предполагая очи сосудами, народъ воображалъ, что они наполнены наравитъ съ краями; отсюда сербская пословица: полно, какъ око. Сила зрѣнія не могла не дать новой черты въ описаніи глаза, который, видя всѣ окружающіе предметы, не можетъ видѣть ни себя, ни головы, въ которую вставленъ: очи все видятъ, а себя не видятъ, говорится въ сербской пословицъ, согласно съ прекрасной русской загадкой о глазахъ: вожжечки не долги, не коротки, кругъ поля встали, а кругъ головы не достали.

При такомъ живомъ воззрвнін на природу, народъ могъ раскрыть свои понятія о душь, ся силахь и действіяхь не иначе, какь вывыраженіяхь метаформическихъ, заимствованныхъ изъ видимаго міра. Вотъ какъ изображаются сокровенныя движенія чувства, въ «Древи. Рус. Стих.»: Взяло Добрыню пуще остраго ножа по его сердцу богатырскому (63). Затуманилось его сердце молодецкое (232). Материно сердце распущается (168). Надо мною сердце не измести (208). Въ пословицахъ: что въ сердцъ варится, то въ лицъ не утантся; изо сердца не вынешь, а въсордце не вложнив; въсордце окнавътъ. Душа болить, чего-то просить; загорьлась душа; какъ слеза сорвется, такъ въ полъ и воткиется. Одна слезка покатилась, да и та назадъ воротилась. Слеза хоть жидка, да бываетъ вдка. Слеза скоро сохнетъ. Терпи, голова, въкости скована. Любовь не пожаръ, а загорится, не потушешь. Вотъ описаніе любви изъ одного сибирскаго заклятія на привораживанье: «зажги ты красну дъвицу (имрекъ) въ семьдесять - семь составовъ, въ семьдесятъ - семь жилъ и въ единую жилу становую.... чтобы она тосковала и горевала по (имрекъ); сномъ бы она не засыпала, ъдою не завдала, гульбою не загуливала».

Лыбопытно обратить вниманіе на то, какъ въ подобныхъ метафорическихъ описаніяхъ души встрѣчается природа вещественная съ нравственною, которую эпическій поэтъ также не умѣлъ да и не любилъ ни анализировать, ни описывать. Онъ повѣствовалъ только о дѣйствіяхъ человѣка, уже по нимъ заставляя слушателя догадываться о душевномъ расположеніи дѣйствующаго

лица. Онъ не могъ предположеть въ человъческой душъ того брожения, которое бываеть отъ столкновенія различныхь ся движеній, добрыхь и злыхь, впродолжение жизни другъ на друга находящихъ, подъ различными вліяніями обстоятельствъ, и выражающихся тою немою душевною борьбой, описаниемъ которой такъ любятъ томить читателя новъйшіе романисты. Чтобъ не заглядывать въ глубину души, эпическій півець иногда охотно прибігаеть къ сокрушительной силь времени, оказывающейся на душь забвеніемь. Этимъ объясняется весьма-обыкновенный эпическій мотивъ: герои часто забывають то, чего бы, по человъческой природъ, никакъ нельзя было забыть, напримъръ, жену, детей, нъжно-любимую невъсту, и забываютъ такъ крепко, какъбудто ничего отъ прошлаго въ душт ихъ никогда и не бывало. Такое недостойное и неблагодарное забвеніе обыкновенно объясняется силою чародъйства, которымъ легко разрѣшала старинная фантазія всѣ затрудненія. Такимъобразомъ душа героя, отръзанная забвеніемъ отъ всего прошлаго, вновь дъйствуеть въ своей ненарушимой свежести, подчиняясь только общему расположенію характера. Согласно съ этимъ эническимъ мотивомъ, языкъ сближасть забвеніе съ смертью (такъ въ кельтскомъ языкъ апкоиіл значить и забыть и умереть), или же представляеть забвение силою доброю, уничтожающею въ человъкъ злую память, какъ, напримъръ, въ рязанскомъ наръчіи замститься употребляется въ значения - забыть.

Незная законовъ природы, ни физической, ни нравственной, эпическая поэзія ту и другую представляла въ нераздѣльной совокупности, выразнешейся въ уподобленіяхъ и метафорахъ, въ которыхъ неясныя представленія о той и другой замѣняются свѣжимъ впечатлѣніемъ, столь художественно дѣйствующимъ въ поэтическомъ представленіи. Какъ въ языкѣ часто отъ одного и того же корня происходятъ названія и чувства, и предмета, на чувство подѣйствовавшаго; напримѣръ, зрыть (смотрѣть) и заря, зоръ (свѣтъ): такъ и въ эпическомъ уподобленіи сочетался въ одно стройное цѣлое образъ природы внѣшней съ душевнымъ движеніемъ, ему соотвѣтствующимъ.

Кромѣ уподобленій и метафоръ, эпитеты составляють существенную принадлежность эпическаго разсказа, также истекающую изъ эпическаго воодушевленія и взгляда на природу. Свѣжесть впечатлѣнія, производимаго предметомъ на пѣвца, выражалась названіемъ того отличительнаго свойства, которое рѣзче другихъ бросалось въ глаза пѣвцу и затрогивало его фантазію. Изъ множества украшающихъ и постоянныхъ эпитетовъ въ народной поэзіи, приведемъ менѣе-извѣстные и особенно-замѣчательные по изяществу, чтобъ показать, какъ даже одной чертой настоящая поэзія умѣетъ ярко живописать

природу (1). Подъ ходячими облаками. Ко весит ко разливной. Безъ дыму, безъ смороду, безъ чаду кудрявова. На черныя грязи, на толучія болота. Растуть ліса — то вилявые. Рожь густа: овиниста примолотиста. Да и крапивато жгучая, да и осока ръзучая. Пчела стра, синекрыленька. Муравьище кипучее. Соловей птица свистущая. Орелъ птица острая. Мои малыя пташечки, ахъ, вы світъ мон носатыя! Какъ не ласточка тропу тропила, не косатая дорожкой шла. Мое личико разговорчивое, ретиво сердце зазнобчевое. Проиграла красна дівица что свою-то трубчату косу. Ты катайся, руса коса, по моей становой спипъ, узки плечики одіваючи, ръзвы ножки обуваючи. Съ крови горячей и трепущаго тіла (то есть живаго).

Начавъ съ того, что самородное эпическое воодушевление не терпитъ собственно такъ-называемой описательной поэзін, мы дошли, по очевиднымъ фактамъ, до того убъжденія, что свъжъе и живописнъе природа не возсоздавалась ужь никвиъ, после старинныхъ эпическихъ певцовъ. Согласно съ свойствами воодушевленія, распространять одинъ и тотъ же спокойный тонъ и на великое и на малое въ эпическомъ разсказъ и медлить съ любовью на мелкихъ подобностяхъ, самый языкъ, въ древитищую эпоху, давалъ яркія. живописныя черты для описанія; ибо жизнь и природа, дійствуя на воображеніе человака, первоначально отразились въ языка живымъ впечатланісмъ, а не отвлеченнымъ понятіемъ. Потому живость и свіжесть воззрінія, въ языкъ сохранявшіяся, необходимо должны были выразиться художественными и въ то же время естественными, простыми украшеніями эпическаго слога. Изобразительность языка, въ эпоху его образованія, немало содъйствовала цвътущему воображенію эпическихъ пъвцовъ и, выражая свойства самого воззрвнія народа на мірь и жизнь, сама по себв была уже художественнымъ произведениемъ эпическаго воодушевления цълаго народа. Чтобъ не вдаваться въ подробности, только для примъра укажу на нъсколько провинціальныхъ русскихъ словъ, художественно живописующихъ природу. Родникъ, вытекающій изъ растаявшей по веснь, или изъ талой земли, въ Архангельской Губерніи называется талець. Первая молодая зелень, весенними почками едва показывающаяся на деревьяхъ, и первая изъ земли выходящая трава представляются въ нашемъ языкъ произведенемъ растительной силы, которая проторгается или прочикается сквозь кору древесную и земляную, и цотому, въ той же губерніи называются прочика — словомъ, невольно напоминающимъ о томъ баснословномъ чутьт, которое ухомъ слышитъ, какъ

<sup>(1)</sup> Примъры взяты: изъ «Быта Русскаго Народа» Терещенки, изъ «Записокъ о Сибири 1837 года», изъ «Очерковъ Южной Сибири» Гуляева, въ «Библіотекъ для Чтенія», изъ «Вологодскихъ Пъсень», въ «Москвитанинъ» 1841 г., часть VI.

весною растеть трава. Въ Южной Сибири, лягушка, по впечатленію на осязаніе, получила имя холодянки — а змей — потому-что ползеть, названь полозе, словомъ, по воззренію, родственнымъ съ санскритскимъ названіемъ змен: уграга (собственно: идущая, двигающаяся грудью) и съ латинскимъ вегрепѕ. Такимъ-образомъ исторія языка и поэзіи эпической, въ древнейшую эпоху, раскрываясь изъ одного и того же зародыша, постоянно идуть въ неразрывной связи другъ съ другомъ.

Удовлетвореніе празднаго любопытства новостью и разнообразіемъ есть потребность поздивищая, чуждая эпическому періоду. Дети, а также и простолюдины, и досель съ искреннимъ интересомъ готовы еще прослушать ту сказку, которую слыхали столько разъ, что сами знають ее наизустъ. То же спокойное расположеніе духа заставляеть слушателя со вниманісмъ останавливаться на частыхъ повтореніяхъ не только краткихъ предложеній, но и довольно - длинныхъ разсказовъ, въ эпическомъ произведени обыкновенно встрачающихся. Какъ върное возсоздание жизни, въ которой столь обыкновенны ежедневныя повторенія одного и того же, эпическая поэзія пріучаетъ и пъвца и слушателей къ терпънію своими постоянными повтореніями, которыя пропустить казалось такъ же невозможно и неестественно, какъ выкинуть изъ жизни день ожиданія передъ радостью, или — изъ пути однообразное поле передъ красивымъ видомъ. Потому эпическія повторенія терпълись, какъ необходимость, которую сила поэзін и спокойный взглядъ на міръ дълали пріятною и для півца, и для слушателей. Въ сервантесовомъ романъ, Санчо спутался и не могъ продолжать сказки о пастухъ, потому только, что Дон-Кихотъ; восшитанный въ искусственной поэзін, не понимая важности эпическихъ повтореній, не хотълъ считать попорядку всёхъ козъ, которыхъ по одиначкъ перевозилъ черезъ ръку пастухъ. Какъ лирическому порыву, такъ и драматическому движенію эпическая форма даетъ однообразное, невозмутимое теченіе. Потому въ исполненіи хороводныхъ и другихъ эпическихъ игръ замътно всегда нъкоторое принуждение, происходящее частью отъ стесновія личности играющихь точнымъ справленіемъ стариннаго обычая, чистью же оть торжественности, всегда неразлучной съ обрядомъ: «не дорога пъсня, а дорогъ уставъ», говоритъ народъ. Потому и на свадебныхъ обрядахъ постоянно господствуетъ эпическое равновъсіе духа, несмотря на многіе чисто-драматическіе ихъ мотивы, каковы, напримъръ, подробное, часто комическое, осматривание наружности невъсты по всъмъ статьямъ и приметамъ, похищение невесты, продажа ея косы, прощанье невесты съ подругами, съ волей, съ дъвичей красой, столь художественно выраженное во многихъ причитаньяхъ, разставанье ея съ отцемъ, съ матерыю,

опасенія при вступленіи въ новую жизнь и страхъ передъ новой роднею, такъ сильно изображенныя въ свадебныхъ пъсняхъ, наконецъ живъйшія опасенія, чтобъ злой человъкъ не попортиль новобрачныхъ, и хлопоты объ отвращеніи чарами всякаго сверхъестественнаго зла, ибо, по старинному убъжденію, свадьба безъ дивъ не бываетъ». Сколько затрогивающихъ душу драматическихъ интересовъ! И между-тъмъ, въ художественномъ выраженіи ихъ, въ свадебныхъ обычаяхъ ни малъйшаго драматическаго раздраженія; все идетъ чинно и складно, по заведенному единожды навсегда порядку, по преданію и старинъ. Такимъ-образомъ даже самой драматической минутъ въ жизни эпическая форма умъла дать спокойное, ровное теченіе.

Самъ пъвецъ, хотя и неясно, чувствовалъ влекущую его, въ общей толпъ цълаго поколънія, ничъмъ-неудержимую силу преданія и обычая. Онъ былъ неволенъ какъ въ содержаніи разсказа, идущемъ отъ старины, такъ и въ способъ выраженія, употребляя общепринятыя, обычныя эпическія формы, уподобленія, эпитеты, метафоры, и вообще подчиняясь складу и ладу народной ръчи. Потому самородная эпическая поэзія, въ-теченіе стольтій, представляетъ замъчательную ровность языка, ненарушаемую личнымъ способомъ выраженія отдъльныхъ пъвцовъ и составляющую отличительный характеръ эпическаго слога. Вращаясь въ сомкнутомъ кругъ преданій и обычая, пъвецъ весьма-естественно не могъ придавать большаго значенія своимъ личнымъ способностямъ... Смиренное сознаніе эпическаго поэта въ невольномъ вдохновеніи, художественный Грекъ прекрасно выразилъ обращеніемъ къ музю, чтобъ она сама устами пъвца повъдала міру о старинъ.

Въ заключение почитаемъ нелишнимъ сказать итсколько словъ о значении и объемѣ, какіе даны эпической поэзіи въ этой статьѣ. Мы думали объяснить только начало эпической поэзіи въ связи съ исторіею языка и жизни народной, и въ общихъ чертахъ опредѣлить свойства эпическаго воодушевленія. Мы сближали иногда Гомера и средневѣковыя поэмы чужихъ народовъ съ нашими пѣснями и сказками, но единственно для того, чтобъ объяснить предметъ разсужденія, непозволяя себѣ никакихъ выводовъ касательно взаимнаго отношенія этихъ разнородныхъ произведеній. Даже въ современной народной словесности находили мы слѣды глубокой древности, потому-что языкъ сохраняетъ многое отъ доисторической старины вѣрно и неизмѣнно: что мудренаго найдти и теперь въ ходу какое-нибудь старобытное преданіе, когда языкъ доселѣ сберегъ въ значительной чистотѣ, въ устахъ народа, нѣкото-

рыя грамматическія формы отъ XI віка, какъ, наприміръ, большую часть падежныхъ окончаній именъ и містоименій!

Чтобъ не затруднить разръшенія вопроса его сложностью, самородную поэзію мы разсматривали независимо отъ вліянія письменности. Точно такъ же старались мы удержаться отъ разсужденія о вліяніи образованной литературы и нѣкоторой цивилизаціи на эпопею, ужь замѣтномъ въ романсахъ о . Сидѣ, въ Нибелунгахъ и даже въ нѣкоторыхъ нашихъ сказкахъ.

Грамотность, общественность и успъхи образованія дають иное направленіе эпическому воодушевленію. Какъ вь періодъ самородной поэзіи, даже лирическій порывъ поглощается общимъ настроеніемъ эпическимъ, выражаясь въ пъснъ обрядной, такъ, при вліяніи письменности и образованности, эпическая поэзія вноситъ въ свое содержаніе прозу, дидактическій и лирическій элементы. Гораздо-труднъе обработать этотъ послъдующій періодъ броженія разнородныхъ составныхъ частей, когда, рядомъ съ древнъйшимъ эпическимъ вдохновеніемъ, оказывается уже ученость прозаика и увлеченія лирическаго порыва отдъльныхъ лицъ. Чтобъ начать изслъдованіе дъла съ начала, мы естественно, должны были обратиться къ періоду предшествовавшему.

## РУССКІЙ БЫТЪ И ПОСЛОВИЦЫ.

## І. Главнъйшіе періоды въ историческомъ развитіи пословицы.

Вмёстё съ образованіемъ грамматическихъ формъ, происхожденіе пословицы восходить ко временамъ доисторическимъ; и какъ языкъ отъ древитишей эпохи, по преданію, переходить изъ рода въ родъ, сохраняя и до нашихъ временъ свои существенныя свойства въ устахъ народа, такъ и пословица, составившаяся при чуждыхъ нашимъ временамъ обстоятельствахъ давно угасшей жизни, по преданію же, доходить и до нась вънародной рачи. Между такой древивищей, доисторической притчей и пословицами поздивишими занимають мъсто собственно историческія, пріуроченныя къ какому-нибудь историческому факту, лицу или учрежденію. Къ этимъ последнимъ пословицамъ должно отнести цълый рядъ народныхъ реченій, начиная отъ Несторовыхъ притчей о Родив, Волчьемъ Хвоств, и до поздвишихъ намековъ на событія и лица даже нашего стольтія. Въ томъ отдъль получать свое мъсто пословицы о Татарахъ, какова напр. «постой, Татаринъ! дай саблю вынуть,» — о бълой дани, напр. «будто бълую дань платить,» — о мъстничествъ, напр. «по имени тебъ можно мъсто дать, по изотчестру можно пожаловать», и мн. друг. Однако, сколько бы ни набралось такихъ историческихъ пословицъ, безъ сомивнія, драгопънныхъ и для историка, и для лингвиста: все-таки далеко не исчерпается ими все богатство народныхъ реченій, изъ которыхъ, один, именно поздиващей эпохи, кажутся намъ ясными и примънительными къ современному быту; другів же, формацін доисторической, неопределенны, исполнены намековъ на отжившую старину, о которой сама исторія немного сохранила преданій. Эти два періода въ историческомъ развитіи пословиць отделяются другъ отъ друга распространеніемъ въ народе света Христіанскихъ идей: потому пословицы перваго отдела носять на себе характеръ мнонческій, втораго — Христіанскій. Пословица миническаго содержанія хотя и могла сохраниться въ употреблении и до позднайшаго времени, но утратила свое настоящее, собственное значение, удержавъ за собою только смыслъ переносный. Такъ, напр., кто скажетъ теперь пословицу: «Солице днемъ работаетъ, а ночью отдыхъ беретъ, - тому уже никакъ не можетъ придти въ голову, что Солице есть особенное существо изъ породы божествъ, и при томъ именно богиня, на которую первоначально и намекаетъ эта пословица; подобно тому какъ следующія Галицко-русскія свидетельствують о древнъйшемъ поклоненіи свътиламъ: «перед богом, сонцем, судице царице» — «мъсяць наш божок, а ктож нам буде боговати, як его пе стане». Напротивъ того пословицы періода Христіанскаго, и вообще всё тё реченія, которыя составились при обстоятельствахъ жизни, не чуждыхъ и теперешнему образу мыслей, — столь же понятны въ ихъ прямомъ, первоначальномъ значеніи, какъ и въ переносномъ. Пословицъ періода миническаго гораздо больше, нежели сколько думають тв, которые видять въ пословиць только одно позднъйшее ся примъненіе въ переносномъ смысль, полагая, что первоначальный ея составъ произошелъ случайно, даже безсмысленно. Такова, напр., пословица: «врагъ силенъ, валяетъ и въ синемъ», -- объяснение которой предложено будеть въ последствии. Въ этомъ отношении судьба пословицъ таже, что и самого языка. Мы употребляемъ слова: богатый, въщій, лькарь, лебедь, и др., вовсе не зная и не предполагая, какой имъли они смыслъ первоначально въ эпоху миенческую. Есть впрочемъ въ некоторыхъ пословицахъ ясные намеки на переходъ ихъ изъ періода мионческаго въ Христіанскій. Сюда относятся тв, въ которыхъ миническое божество или замъняется словами: врагь, бъсь, чорть, или же намъренно унижается, какъ напр. «взялъ боженьку за ноженьку, да и о полъ».

Изученіе областных в нарвчій и тщательное собраніе и изданіе пословицъ и поговорокъ по областямъ многое объяснять въ нашей старинъ, и особенно относящееся къ періоду миенческому. Для примъра возьмемъ областное слово симбокъ: въ Вологодск., Ярославск. и друг. губерн. ходитъ оно въ значеніи пира. Но одна пословица, употребляющаяся въ Тульской губ., еще

точнѣе опредѣляетъ его значеніе: пиръ собственно погребальный, поминки. Вотъ эта пословица: «по дѣдѣ сшибокъ, а по бабкѣ щипокъ». Самое слово сшибокъ, предполагая глаголъ сшибать, сшибаться, указываетъ на его первоначальный смыслъ борьбы, боя, согласно съ словомъ тризва, имѣющимъ значеніе и поминокъ, и подвига, игры, битвы, какъ объясняютъ это слово Азбуковники и Памва Берында. Такимъ образомъ память о древнѣйшей тризнѣ отъ временъ Ольги до позднѣйшихъ временъ сохранилась, какъ въ провинціальномъ словѣ сшибокъ, такъ и въ соотвѣтствующей этому слову миенческой пословицѣ.

Пословицы будемъ мы разсматривать, какъ художественныя произведенія роднаго слова, выражающія бытъ народа, его здравый смыслъ и правственные интересы. Потому исторію пословицы не станемъ дробить на мелкіе неріоды по столітіямъ и годамъ, а предложимъ въ общемъ очеркі, съ указаніемъ на одні крупныя эпохи въ развитіи пословицы въ связи съ самою жизнію и языкомъ Русскаго народа.

## II. Бытъ звъроловъ и пастуховъ. Бытъ воинскій.

Безъ сомивнія, было время, когда Славянскія племена, вошедтія въ составъ древней Руси, вели жизнь зверолововъ и пастуховъ. Самъ Несторъ свидътельствуетъ, что «Древляне живяху звъриньскимъ образомъ, живуще скотьскы; » а также «и Радимичи, и Вятичи, и Стверъ одинъ обычай имяху: экивяху во льсть, якоже всякій звтрь, ядуще все нечисто», т. е. питаясь охотою на дикихъ зверей и птицъ — какіе попадутся подъ руку. Поклоненіе деревамъ и заповъднымъ лісамъ идеть, віроятно, отъ этой отдаленной эпохи, потому что върование народное образуется подъ вліяниемъ обстоятельствъ жизни. Не распространяясь ни о сващенныхъ заяхо или рощахъ въ Чехін, ни о древне - русскомъ поклоненіи рощеніямъ, обращу вниманіе на остатки этого върованія, сохранившіеся въ пословицахъ. О дуплъ, какъ жилищъ бъса, говоритъ слъд. послов. «изо пустаго дупла — либо сычъ, либо сова, либо самъ сатана», согласная съ древнимъ свидътельствомъ въ житіи Князя Константина Муромскаго: «дуплинами древяными вътви убрусцемъ обвъшивающе, и симъ поклоняющеся», Карамз. 1, примъч. 216. Наша пословица окончательно объясияется однимъ Польскимъ повъріемъ, будто-бы дьяволь, превратившись въ сову (puszczyk), обыкновенно сидетъ на старой дуплистой вербъ, и оттуда въщуетъ, кому умереть. Потому мужики опасаются срубать старыя вербы, боясь тэмъ раздражить самаго быса; отсюда Польская пословица: «zakochal sie iak diabel w suchéy wierzbie», т. е.

полюбиль, какъ дьяволь сухую вербу. Нашей пословиней и этимъ Польскимъ повъріемъ объясняется темное мъсто въ Словь о полку Игор. «дивъ кличетъ връху древа, велить послушати земли не знаемъ. Извъстно, что въ отдаленные средніе втка дьяволь представлялся между прочимь въ видт птипы, сидящей на деревъ. Мионческій дист, согласно съ Польскимъ преданіемъ, могъ предващать воинамъ Игоря варную смерть. О поклонени пнямъ свилательствуетъ поговорка: «родила тетка, жило во люсю, молился пиямо». О языческомъ обрядъ бракосочетанія говорится: «вънчали вкругъ ели, а черти прине посоворка, согласная съ обычнымъ эпическимъ выражениемъ въ Древи. DVC. стихотв. 96: «тутъ они обручалися, кругъ ракитова куста вънчалися». Передъ встми деревьями дубъ имълъ преимущество: въ одной Сербской пословиць называется онь вражсьимя, т. е. посвященнымь обсу. «Кабы всякій день быль божить, то не стало бы вражьяго дуба», говорится съ намекомъ на извъстный обрядъ сожиганія бадняка. У насъ въ послъдствія лъса заповъдные, или обреченные богамъ, назывались божельсьемъ, или *мъса божіи*, т. е. заказъ, лъсъ, молитвою на рубку запрещенный. Еще въ 1792 году, по свидътельству Макарова (1), многіе, въ Тульской и Рязанской губерніяхъ, бывали очевидцами, что закащиково призывали, какъ для совершенія обряда, такъ и для свидетельства, въ положительномъ определеніи, не рубить запретнаго лъса. Слич. въ рукописномъ Номокононъ 1645 г., между епитимьями: «аще кто плодовитое древо постчет, поклоновъ 300».

Кромѣ дуплина, народное повѣріе давало въ жилище бѣсу овраги и болота. Пословицы говорятъ: «горы да овраги — чортово житье», — «всякому чорту вольно въ своемъ болотѣ бродить». Водяной демонъ по преимуществу живетъ въ омутѣ: потому говорится: «изъ омута въ адъ, какъ рукой подать». Вѣроятно, водяному бѣсу первоначально принадлежатъ слѣд. слова Сербской пословицы: «тяжко мнѣ отъ того, кто не умѣетъ плавать; а кто умѣетъ — тотъ мой», потому что у человѣка умѣющаго больше самонадѣянности и отваги.

Кровавая жертва, безъ сомнанія, приличнае звароловамъ и пастухамъ, нежели земледальцамъ. Даже во времена Нестора Вятичи, какъ онъ самъ свидательствуетъ, вели тотъ языческій, грубый образъ жизни, которымъ онъ отличилъ Древлянъ отъ Полянъ. Замачательно, что въ областныхъ нарачіяхъ и досела сохранились слады глубокой древности, восходящей ко временамъ доисторическимъ. Такъ молить употребляется въ значеніи: колоть, разать — въ областномъ нарачіи Вятскомъ (2); потомъ асть, и именно что либо

<sup>(1)</sup> Опытъ Русскаго простонароднаго словотолковника, въ Чтеніяхъ Общ. Истор. и Древи. Рос.

<sup>(2)</sup> Обоврвије Губериск, въдом. г. Боричевскаго въ Жури. Мин. Нар. Просв. 1850 г. Февраль.

особонное, даже благословленное. Молини вы значени приносять жертву давать объть употребляется въ древнайшихъ рукописяхъ Ветхаго Завъти: такъ слово мольба въ руковиси XVI в., В. И. Григоровича, унотреблено тамъ, где въ исправленномъ тексте читаемъ «обетъ»: а именю Кииг. Числ-«въ въсе дви молбы его» 6, 4. яяко молба богу немоу на немъ на главъ его» 6, 7. «глава бо молбы его» 6, 9. — Безъ сомнанія, читатель ясно видиты, TO O CLOBE MOLHTLE POBODING BY CLO YOUCLOBECONY BEARING HORMEN щемъ инчего общего съ тъмъ высокимъ понятиемъ, до котораго вознесено это олово утвержденіемъ Христіанства между Славянами. Мы говоримъ Ф томъ моленін, противъ котораго такъ гремогласно вопість слово Христолюбца, который, но рукописи XIV в. въ Троицк. Давръ, подъ названиемъ «Златия Чепь, именно говорить о невърующихъ, что они «не оприбуться (т. е., не отстають) проклятаго моленія», т. е. жертвоприношенія идоламъ-Потому-то къ глаголу молить и приставляется возвратное мастоимение са; ноторое теперь начего здёсь не значить, но первоначально имело смыслет, е. приносить себя въ жертву, а не умолять или просить себя. Отсюда жеявствуетъ, почему молиться употребляется съдательи. падежемъ, т. с. ирйпосить себя въ жертву кому. Употреблениемъ этого слова въ Вятской губернін объясняется савд. отаринная пословица, записанная въ Архивномъсборимет: «моленой баранъ отлучился, инъ гулящей прилучился», т. е. не попаль на убой барань обреченный, такь вижото его убымы, какой попадется: Обреченная скотина непременно должна быть принесена въ жертву: въ дому-ужъ ей не водъ. Потому говорять: «обречения скотинка ужъ не. животинка» -- она или околбетъ, или достанется волку: «ловитъ волчокъ роковую овечку» записано въ Архивномъ оборникъ. О самоубійцъ досель говорится намекомъ на языческую жертву: «воть цв и цорту баранъ». На: языческую же жертву намекаеть досель удержавшееся повъріе: кто увидить: во сих корову, у того есть неисполненное объщание, неисправленный обътъ.

Лукъ и стрълы — необходимая принадлежность охотника и звъролова. Древнія пословицы, записанныя въ сборникъ Янькова, неоднократно уноминають объ этихъ орудіяхъ: «два лука и оба туги», — «какъ жестоко лукъ натянешь, то струма скоро порвется». Не нужно и распространяться о томъ, что эти изреченія могли образоваться и внослъдствіи, подъ вліяніемъ вонискаго быта. По слъдуетъ замътить, что этимъ орудіямъ, въроятно, предеществовало другое, болье согласное съ грубыми правами отдаленной старивы, и простъйшее. Такими орудіями были камень и дубина (отъ слова дубъ, какъ названія дерева, по преимуществу).

Жувущіе въ лъсахъ, въ непрестанной борьбъ съ дикими звърьми могли

употреблять оружість дерево, и вменно обожженное, а иногда и горящее. Зигоридъ убиваетъ змія огромнымъ горящимъ деревомъ. Такія обожженныя дубины назывались у пасъ оэкого мя. Въ Архиви. сборникъ, подъ № 250, въ статьт, нереведенной съ польскаго, подъ заглавіемъ «Выданіе о добронравін» говорится объ ожогъ, какъ орудін: «мало дослуживають узда изорвана, лодка дырава, *оэксогь деревянной»*. Въ южной Сибири досель употребляется ожогъ въ значени дубины, которой мешаютъ дрова и угли въ печи. -Следовательно ожогь быль не только оружіемъ, но и древнейшемъ видомъ кочерги, которая первоначально также была не иное что, какъ корявая дубина: чемъ объясняется пословина: «стараго леса кочерга». Какъ на кочерга обыкновенно вздели въдьмы; такъ и ожогъ почитался принадлежностью чорта, потому въ Ченскихъ взреченіяхъ говорится: dábel střewice na ožeh powěsil» — «čert babě střewicu na hůlce aneb ožehu podáwá». Въ одной Русской пословиць, у Снегир. 297, говорится объ ожогь, какъ жертве чорту: чин Богу свича, ин чорту ожегъ. Можеть быть, въ преданиять объ ожоги следуеть искать начала болье мирному; въ домашнемъ кругу утвердившемуся повърію о сожиганіи бадняка у Сербовъ на праздникъ божитя. Переходомъ къ бадняку служитъ мисическая Чешская пословица: Kdo w peci bywal, umi ginégo tam ozehem hledati». Caobapa Юнгман. 2, 1030. Что же касается до. перехода ожога къ кремню и молоту, о которыхъ будемъ сей часъ говорить. то пользя не заматить этого перехода въ средневаковомъ представленіи дьяволя не только подъ символомъ молота, но и запора, дубины. Смотр. Grimm, Deutsch. Mythol. 951—2. Смола жженаго дерева была извъстна Славянамъ уже въ эноху доисторическую, какъ свидетельствуютъ древнейшія названія смолы: пекло и десоть. Въ XII в, вибото сполы находимъ въ одномъ Паремейникъ В. И. Григоровича — пекло: «жегуще пещъ. сърою и пекломь». Данінл. 3, 36; въ ноздивниемъ текоть «смолою». Въ Арханг. губеры и досель употребляется въ значени смолы слово пъкъ. Наше пскло уже въ доисторическую эпоху перещао не только къ Литовцамъ, но и къ Нъмцамъ: древне-верхне-нъм. beh — наше пек-ло. Что касается до слова деготь, то оно и досель очевидно происходить оть причасти одного стариннаго глагола, и именно въ Литов. языкъ и его Латынск. нарвији: отъ Лит.: degù - горю, въ Латынск. нарвчи, образуются: причасти: deggots горящій, и оттуда существительное: degguts — деготь. Лит. глаголь degù... одного происхожденія съ Санскр. даг — горьть.

Есть причины думать, что *кремень*, какъ названіе самаго твердаго камня, по преимуществу имълъ значеніе въ грубой жизни звъролововъ. Пословицы приписывають этотъ камень чорту: «жри, чортъ, кременье» значится въ Архиви.

сбори. Изъ одной пословицы у Янькова видно, что чортъ извергаетъ изъ себя кремни, какъ пометъ. Самое слово кремень, подобно словамъ сух-мень, стре-мень, имъетъ окончаніемъ — мень, а корномъ кре, общимъ съ словами кра (т. е. глыба, льдина), край, кро-ма, кра-та, кро-нъ (курносъ) и друг. , Всё эти слова въ Санскрите имеють при себе глаголь ки — бить, поражать, ранить, убивать. Съ окончаніями причастій страдательнаго залога и и тобразовались отъ этого глагола: кра-та (т. е. разъ, при глаголъ разимь) и кръ-нъ; а съ окончаниемъ, тоже отъ причастия страдательнаго происшедшимъ - жень, образовалось кре-мень, какъ отъ стю — сть-мя, сть-мене. Окончаніе мень, которому соотвътствуетъ Санскр. ман, хотя происходить отъ причастія страдательнаго, но означаеть не только предметь, подлежащій дійствію, но также и орудіе, и лицо действующее. Такъ оть корня сух, суш-ить, санскр. суш (того же значенія) у насъ, согласно съ страдательнымъ значеніемъ суффикса мень, образуется сухмень, т. е. отъ жара произшедшая засуха; а по-санскр. съ тэмъ же суфф.: суш-ман значить огонь, т. е. производящій засуху, то, что сушить и жжеть. Следовательно кремень можеть иметь двоякое значеніе: во - первыхъ — орудіе, чтить быютть, и во - вторыхъ предметъ, по которому бьютъ, высъкая огонь. Въ послъднемъ случав, какъ по значенію, такъ и но производству — кремень, какъ предметъ, подлежащій дівствію — будеть соотвітствовать слову крівсь, откуда глаголь крівсить — высткать огонь изъ кремия, а также и точить, обтачивать камень, и въ особенности жерновъ (въ Чешскомъ наръчіи). Кръст, происходя отъ кория кр ударять, разить, первоначально могъ имъть значеніе и огня, вызваннаго ударомъ изъ камня или треніемъ изъ дерева, а также и значеніе огня небеснаго, свътила, по связи понятій луча солнечнаго и стрълы — въ языкахъ и преданіяхъ индоевропейскихъ. Мъсяцъ огня и свъта небеснаго, а равно и праздникъ этого времени именовались кръсомъ. Въ одномъ Прологѣ кръсе и крисины употребляются въ значеніи солнечнаго поворота, ή του ήλίου τροπή, solstitium (1). И досель употребляются слова кресиво и кресь, какь остатки древитишаго быта и втрованія: кресиво въ значенія огнива, а кресъ-жизни и здоровья, въ выраженіяхъ «быть на кресу» «голова на кресу» — согласно СЪ ГЛАГОЛОМЪ вос-кресить  $\binom{2}{}$ .

Какъ слово бездна происходить не прямо отъ существит. дно, а отъ прилагат. бездный: такъ и искра, отъ корня кр (откуда кремень) съ предлогомъ из, первоначально предлагаютъ форму искрь, откуда уже искра. Кремень

<sup>(1)</sup> Миклошича Lexic. lingu. sloven.

<sup>(2)</sup> Снегир. Рус. народн. послов. 71.

по Чещоки *шкржеме*и, а также и *скржеме*и указываетъ уже на форму *скра*, искра.

Отесанный камень, или молотъ, былъ древитйшимъ оружіемъ, какъ у Нъмцевъ, такъ и у Славянъ. Чехи, въ поэмахъ Краледворской рукописи, дерутся молотами. Кромъ того, въроятно, употреблялась и праща. Слово праща въ древитишую эпоху соединяло въ себт также и понятіе о кремит съ понятіемъ о бросаніи, что ясно видимъ изъ рукописи XVI в. В. И. Григоровича: Книг. Царствъ I, 14, 14: «оубыше соулицами и пращами на браздахь поля» витото исправленнаго: «каменоверженіемъ и кременіемъ полевымъ». — Замтьчательно, что въ дътскихъ играхъ сохраняются обычан и преданія старины тверже, нежели въ быту людей взрослыхъ. Дъти слушаютъ старинныя сказки, стръляютъ изъ лука, пускаютъ летучаго и гремучаго змія. Это явленіе весьма естественно: преобразованія и улучшенія касаются тёхъ, кто принимаетъ дъятельное участіе въ жизни; касаются взрослыхъ: дъти же все одни и тъже, и въ старину, и теперь: потребности ихъ также ограниченны; также легко удовлетворить ихъ тъмъ, чъмъ забавлялись дъти и въ старину. Веду рвчь къ тому, что и доселе въ одной детской игре сохранилась память о пращъ. Есть игрушка, которая въ Костромск., Ярославск., Тульск. и друг. губерніяхъ называется буркало: она состоить изъ косточки на веревкт или буркалиль: игра заключается въ томъ, что, приводя въ движеніе буркалило, вертять буркаломь. Особенно важно для исторіи языка и преданій, что это слово одного корня съ названіемъ глазъ: буркалы, а также и съ глаголомъ буркать въ значеніи глазьть, моргать: въроятно по тому согласію представленій, которое находится между быстрымъ движеніемъ и взоромъ: подобно тому, какъ въ одной пословица Архивн. сборника сказано: «только перстомъ мигает» Снегир. 331. А извъстно, что понятіе о взоръ переходить къ понятію о свъть: *зоръ — л*учь солнечный, *зоря —* свъть; а также и быстрое движение называется свътомъ, чъмъ объясняется выражение въ Домостров: «губами не сверкати». Слъдовательно и здъсь, какъ въ разборъ словъ кремень и кръсъ, находимъ связь понятій объ оружіи и свътъ, огнъ.

Въ одной пословицъ, и доселъ употребительной въ Пенз. губерніи, упоминается перище, какъ оружіе стародавнее, принадлежность миническаго лица: «вдетъ божокъ съ перищемъ, стучитъ колесомъ». Въ этомъ замъчательномъ словъ оканчаніе — ище означаетъ орудіе, какъ въ словъ топорище, а корень будетъ пер, тотъ же, что и въ названіи божества пер-унъ, въ которомъ -унъ означаетъ лицо дъйствующее, и при томъ при корнъ глагольномъ, какъ напр. скок-унъ, болт-унъ. Слово перище важно для насъ въ томъ отношеніи, что народъ до позднъйшихъ временъ въ словъ перунъ понималь божество поражающее, вооруженное перищеме. Связь перищё ов кръсомъ находимъ въ Хорватскомъ названіи папортника перуновымъ цвътомъ «нереново цветје,» который по предацію всъхъ Славянъ цвътетъ только одинъ разъ въ году, именно въ ночь купалы или ирисса.

Нашему кремню соотвътствуетъ Скандинавк. miōlnir, какъ оружіе Одина, по производству родственное нашему молнія, млянія; а также соотвътствуетъ и Юпитеровъ камень у Римлянъ: silex. Какъ Нъмцы въ древнъй шую эпоху при судебныхъ ръшеніяхъ клялись каменнымъ молотомъ, такъ и Римляне Юпитеромъ на кремнъ: «lapidem silicem tenebant juraturi per lovem haec verba dicentes, si sciens fallo tum me Diespiter salva urbe arceque bonis ejiciat, uti ego hunc lapidem! Fest. Отсюда мы видимъ, что Славянскія преданія, соединяющія въ себъ върованія въ свътъ, съ древнъйшимъ оружіємъ, съ каменнымъ молотомъ и кремнемъ, восходятъ къ глубокой древности, когда изъ общаго источника стали развиваться миенческія преданія отдъльныхъ индо-европейскихъ народовъ.

Познакомившись съ металдами, Славяне давали имъ общее названіе, произведенное отъ того же корня кр, откуда произошли кремень и кръсъ: именно кръ-чіе, — металлъ, а кузнецъ — кръчій, кръчимъ (1). Потому весьма естественно, какъ оружіе, такъ и металлы — наши предки могли поовящать божеству поражающему, вооруженному. Несторъ говоритъ: «заутра призва Игорь слы, и приде на холмъ, кат стояще Перунъ, покладаща оружье свое, и щиты и золото». Золото могло быть видимымъ символомъ обычной клятвы, совершавщейся при этомъ случат: «да будемъ золоти яко золото». Для уясненія этой эпической клятвы припомнимъ следующія народныя преданія, Пятая трясца, или лихорадка, одна изъ миническихъ сестеръ, называется златеница; а же лтый, жлутый, жолчь и золотый, злутый, злотый, золчь —. суть различныя формы одного и того же корня. Какъ ни странно покажется, однако не могу не указать на одну и досель общеупотребительную поговорку, въ которой желтый (тоже что золотой) имъетъ значение несчастнаго, горемышнаго, злаго; точно такъ же, какъ въ старину золотой имъло силу проклятія; а именно: «житье-то мое (или твое, его) экселтенькое!» Что это выражение старинное, обще-славянское, деказывается подобной же поговоркой у Сербовъ: «жут посао!» (желтое дъло, т. е. злое, несчастное); слич. также Сербскую пословицу: «не мој бити люта, да не будеш эсута». Мо-..

<sup>(1)</sup> Смотр. мою статью о книге г. Срезневскаго «Мысли объ исторіи русскаго языка», въ Отеч. Записк. за 1850 годъ.

жетъ бъль, двъ свяря же съ нашею древивниею клятвою на волеть следую» щая пословица въ сбори. Янькова: «злато блюдно отъ хищниковъ».

... Змій, какъ по нашимъ, такъ и Нѣмецкимъ преданіямъ, стрежъ золоту, которое обыкновенно служитъ ему постелею: отсюда древнъймел Лужицк. цословица: «won ma zmija» — у него есть змій, т. е. никогда не переводятся деньги, будто бы хранимыя зміемъ. Съ другой стороны змій является симъромъ и мисическимъ образомъ оружія: отсюда Сербская поговорка: «оштро као змія». Представленіе оружія зміємъ, а также и блескомъ, молнією — самое обычное въ народной поззій средневѣковой. Въ немъ совпадаютъ понятія о золотв, оружія и молніи. Замѣчательно, что въ Сербскихъ заклятіяхъ молнія называется сухою: «тако ме сува муня не осмудила (не опалила).» Этотъ же эпитетъ придается въ Сербской поззій и золоту: сухо злато. Здѣсь въ обоихъ случаяхъ сухой употребляется въ значеніи огненнаго, согласно съ Санскр. суш-ман огонь.

Для объясненія одной Русской поговорки, обращу вниманіе еще на старобытный эпитеть молніи — синяя: въ Словь о полку Игор. «трепещуть синіи мляніи»; въ Сербск. поговоркь: «пуче као сини гром». Этимъ древньйщимъ эпитетомъ, стоящимъ въ связи съ средневьковыми преданіями о синемъ иламени, объясняю я слъдующую поговорку, досель сохранившуюся въ устахъ народа: «врагъ силенъ, завель и ев синемъ» или — «валясть и ев синемъ», т. е. въ синемъ пламени, въ молніи. Отношеніе молніи къ демону видно изъ Сербскаго повърія, будто опасно креститься во время громоваго удара, потому что громъ поражаєть бъса; а если вблизи замътить бъсъ творящаго крестное знаменіе, то можеть спастись подъ него: отсюда произошла Сербская поговорка: «узврдао се као дяво испред грома» т. е. завертълся, какъ дьяволъ передъ громомъ.

Здась позволю себа одну догадку. Въ отдаленную старину понятія о нищемъ были безо всякаго сомнанія иныя, чамъ со временъ введенія Христіанства, внесшаго въ міръ идею о благотворительности и милостына. Пословицы, въ которыхъ выражается состраданіе къ нищенству, носятъ на себа уже отпечатокъ Христіанства. Въ отдаленныя времена нищима былъ только тотъ, кто не могъ работатъ, у кого не было рукъ, ногъ или зранія, — вообще, калака, разслабленный, старый и малый, согласно съ словомъ нищема — слапота. Самое слово у-богій, съ частицею у, означающею лишеніе, первоначально съ понятіемъ бадности соединяло съ себа понятіе объ отверженномъ отъ бога (конечно въ смысла языческомъ): потому со введеніемъ Христіанства, въ отдаленнайшую эпоху, понятіе о бадности, соединенной съ немочью, было перенесено на дъявола, который назывался убо-

гимя, т. е. лишеннымъ бога, какъ ясно свидътельствуетъ одна пословица въ Архивн. сборникъ: «бъденъ бъсъ, бога у него нътъ». Одна пословица заставляетъ думать, что понятіе объ удалившейся отъ божества немочи приписывалось и смерду: «гдъ смердъ думалъ, тутъ богъ не былъ». Теперь будетъ для насъ ясно одно Русское преданіе, въ которомъ является нищій вмъсто бъса, что въ преданіи Сербскомъ, выше предложенномъ: а именно: по Русскому повърію громъ легко можетъ убить того, къкому подойдеть во время грозы нищій просить милостыни.

Къ отдаленнымъ временамъ поклоненія грозному, воинственному божеству надобно отнести начала воинскаго быта, такъ ярко выразившіяся впослѣдствіи въ языкъ древне-русскихъ памятниковъ. Правда, что междоусобная жизнь могла развить и воспитать воинскія выраженія: однако нельзя не вести ихъ начало отъ эпохи древнъйшей, когда Древляне, по словамъ Нестора, «живуще скотьскы: убиваху другъ друга». Глубокой стариной отзывается въ Словъ о полку Игор. описаніе того, какъ въ воинскихъ тревогахъ воспитаны были Куряне: «подъ трубами повити, подъ шеломы възлельяны, конець копія въскръмлени». Какъ стоящія въ связи съ поговорками, приведу изъ нашихъ древнихъ памятниковъ слъдующія эпическія выраженія быта воинскаго, постоянно и неизмѣнно повторяющіяся  $\binom{1}{1}$ : 1) ноже възначенія раздора, бъдствія: «вверглъ оси ножь въ ны» Лавр. спис. III. 116. Прицомнимъ старинную пословицу въ сбора. Янькова: «ножъ въ дорогѣ товарищъ». 2) мечь: «что есмы зашли Водь, Лугу, Пльсковъ, Лотыголу, мечемь» Новг. лът. 54, т. е. что завоевали, и «оттолъ мечь взимают Роговоложи внуци противу Ярославлимъ внукомъ Лавр. списк. 131, т. е. воюютъ. 3) копье: «взя градъ коньемъ» Нестор. по Лавр. сп. 40; «взяща градъ Рязань копьемъ» Ипат. 175; «и язъ тогда много послужилъ ему своимъ копнемъ». Воскрес. сп. 2, 23. Бросаніе копья предводителемъ было знакомъ началу битвы: обычай, относящійся еще ко временамъ язычества, и сохранявщійся довольно долго: напр. въ Воскрес. сп. 2, 17: «Андреи же Юрьевичь вземь копие. и еха напередъ преже всъхъ зломи копие свое». Въ Словъ о полку Игор. говоритъ Игорь: «хощу бо, рече, копіе приломити конець поля Половецкаго». Какъ въ Древи. Рус. стих. пространство измеряется стрелою, напр. 183 «промежу глазъ калена стръла»; такъ въ льтописяхъ измъряется и коньемъ: аи бысть тъ тъ день мыгла велика, яко не видети до конець копыя» Ипат. 73, слич. 63. 4) щить: «възяща градъ Кыевъ на щить» Новг. 26; «възяща Всеволожь градъ на щитъ» Ипат. 36; (Псковичи) «начаша думати: ставити

<sup>(1)</sup> Слич. мою книгу «О преподав. отечеств. языка 1844 г. часть 2, стр. 238.

ли щитъ противъ Царя и запиратися ли во градъ?» Псков. лът. 176. Замъчательна языческая клятва въ тавтологическомъ выраженіи: «*да не ущи*мятся щиты своими» Нест. 21. О взаимномъ содъйствін на полъ битвы въ Ипат. сп. 53: «твой щить и мой не розно еста». 5) имемя: «ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти» Слов. о полк. Игор.; «тогда Владимиръ Мономахъ пилъ золотомъ шоломомъ Донъ» Ипат. 155, т. е. тадилъ, воевалъ на Дону. 6) конь: стсть на коня значило идти воевать, сидеть на конт — быть готовымъ къ бою. Вотъ нтсколько примтровъ изъ Ипат. спис. «братье, съ Рожества Христова поліззите на копи; и съ Рожества Христова пользоша на кони» 45; «и тако скупя всю силу свою король, и полъзе на кони, а ко Изяславу посла мужи свои» 52; «и сет ми зимы и весны нелов на конь къ тобъ всъсти» 53, т. е. помочь тебъ; «азъ ти на конъ уже вседаю же» 66, т. е. готовъ тебъ помогать. Какъ пить шлемомъ значило воевать гдт либо, действовать, такъ и поить коня: «не выдадите ли (боярь), а я поилъ есмь конъ Тьхверью, а еще Волховомъ напою» Новг. 41, т. е. коль не выдадите, я нападу на Новгородъ, говорить Георгій посламъ Новгородскимъ. Конь былъ товарищемъ воину. Потокъ Михайло Ивановичь быль посажень въ могилу жены своей вместе съ конемъ. Древ. Рус. стих. 223. Въ сказкахъ герой раздъляетъ общую участь съ конемъ, и жизнь одного выкупается смертью другаго, какъ значится на столбахъ, стоящихъ на раздъленіи дорогъ, съ надписью: вправо потдешь, самъ будешь живъ -- коня потеряещь, влёво -- самъ погибнешь, конь останется въ живыхъ. Латописцы сохранили намъ память даже о шерсти изкоторыхъ кияжескихъ коней: такъ у Мстислава былъ сивый, у Даніила гиздой, Ипат. 161, 174. Князья воздавали честь падшимъ конямъ своимъ похоронами, Ипат. 47. 7) пота: вмъсто: много трудился, воевалъ, въ Ипат. 15 говорится: «Володимиръ самъ собою постоя на Дону, и много пота утерв за землю рускую». 8) кость: «и ту костью падоша» Новг. 41; «да луче есть на своей земль костью лечи, нели на чюжь славну быти» Ипат. 155; «ста на костъхъ». Пск. лът. 65. 9) 10л0ва: «можемъ главы своя сложити за тя» Нест. по Лавр. 94 ; «можемъ головы свои за тя сложити» Ипат. 225. Весьма любопытно сблизить въ Словъ о полку Игор. обычное эпическое выражение въ словахъ Игоря: «хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону» съ постоянными эпическими формами въ Ипат. «любо голову свою сложю, пакы ли отчину свою налізу и жизнь» 54; «любо голову сложю, любо нальзу Галичьскую землю» 68; слич. стр. 72.

Къ этому воинственному періоду, выразившемуся въ такихъ яркихъ эпическихъ формахъ, относятся многія изъ древнихъ пословицъ, каковы, напр., записанныя въ сбори. Янькова: «полонивъ вскликнетъ, и стигъ николи» —:
«въ мертвыя уста не пройдетъ, а въ кровавыя пройдетъ»:

Охота, какъ подобіе войны, имала не малое значеніе въ живни нашихъ предковъ. Судя по вниманію, какое обращаеть на охожу Владиміръ Мономаль въ своемъ поученія, надобно думать, что въ ней видели въ отдаленную старину болье, нежели досужую потъху. До времень Нестора сохранилось предвије о ловищахъ и перевъсищахъ Ольги. Древляне, а также и другія племена, въ доисторическую эпоху, проживая въ лъсахъ, кормились охотою; какъ охотники, дали они Ольгъ дань птицами. Какъ въ древнеизмецк. явыка совпадали понятія — радость и охота, т. е. wonne и weide, почему одинъ средне-въковой поэтъ говорить: «ich wolte uwer freude sehen» вилсто: что вы наловили, что убили на охотъ, такъ и у насъ съ словомъ ожота, по самому уже словопроизводству, соединяется понятіе объ удовольствін. Мало того: какъ эсивото имботь значение имущества, и въ особенности скота, такъ вместо животъ или апетитъ, употребляется въ однож пословице остоть, очевидно одного происхожденія съ охота: «Бішь, покамѣстъ охоть свіжть ». Такимъ образомъ по самому значению своему, охота была у насъ не только нотьхою, но и потребностью жизпи, необходимымъ промысломъ, такъ что въ Русской Правдъ нужно было упомянуть о штрафв, какому подвергался, кто порушить чужое перевасище, или украдеть сокола.

Накоторыя понятія образовались въ нашемъ языка подъ вліяніемъ звароловнаго и охотничьяго быта. Какъ въ Санскр. отъ кула семья происходияъ кулая, гивздо, такъ и у насъ въ старину гивздо употреблялось въ вначения семьи: напр. въ Словъ о полку Игор. «Инъгварь и Всеволодъ, и вси три Мотиславичи, не худа гивада шестокрилцы». Тъмъ же древитышимъ бытомъ отзывается эпитетъ Всеволода Юрьевича — большое гивадо. При такомъ перепесенін слова, особенно явствуєть взглядь охотника въ древнемь выражени гирьздо стрвая, т. е. пукъ, извъстное число стрваъ: въ этомъ выраженіи особенно замъчательно то, что именно стрълы, орудіе охотника; считаются гитэдами, Акт. Истор. IV, 399. Въ игръ бабками досель сохранилось слово гитадо въ значения пары: гитадо бабокъ. Тотъ же быть звъролововъ высказывается въ одномъ древнемъ названін члена семейства, именно зятя, принятаго въ домъ къ тестю или тещь: вабій, отъ глагола вабить, хотя и вообще привлекать, пріучать, однако собственно приманивать птицъ, какъ напр. въ пословицъ, въ Архивн. спискъ: «ястреба вабятъ не по головъ гладятъ. Названіемъ вабій объясняется сладующая поговорна, записанная въ Сборн. Царскаго, N. 407; «аще добръ сынъ у отца яко ястребъ на руць добръ ».

Эпическія басни о зварякъ хотя образовались окончательно уже впосладствін, при развитін общественной жизни, однако получили свое начало въ ту отдаленную эпоху, когда пастухъ и охотникъ были товарищами коню, собакъ, соколу, покровителями скота и врагами дикихъ звърей и птицъ. Притча о волкъ и овцахъ была въ употреблении уже у Древлянъ: «аще ся въвадить волкъ въ овцъ, то выносить все стадо, аще не убыоть его. Въ народныхъ пословицахъ, равно какъ и въ цёлыхъ басняхъ о звъряхъ, особевное вииманіе обратили на себя волкъ и лиса, которыхъ резко опредвленные характеры легко могли быть применены къ человеку. Иныя пословицы но иное что, какъ ръзкія выраженія, удержавшіяся въ памяти народа изъ эпической басни: напр. «говорить пойманная лисица: хотя де и рано, а знать ночевать» — «мнъ мъста не много надо: самъ на лавочку, а хвостикъ подъ лавочку» — «битый небитаго везеть» — «палкой подпоясань, мешкомъ попарастся». Иныя пословицы можно назвать целою баснею въ маломъ объеме: «волкомъ родясь, лисицей не бывать» — «гдв волчій роть, а гдв и лисій жвостъ» --- «Звалъ волкъ козъ на имръ, да за гостинцами нейдутъ» --- «кобыла «ть волкомъ тягалась, только хвостъ да грива у ней осталась» --- «лисица отъ дождя и нодъ бороной ухоронится». Изъ сказокъ о козъ: «какъ козын рога не лазуть въ машокъ»---«какъ Брянская коза вверхъ смотрить»---«поглядываеть, какъ коза на мясника». Намекъ на мионческаго кота-поэта: «разсказывай сказки когу Васькъ. Воть несколько пословицъ, въ которыхъ действующими лицами птицы: «куда ворона летить, туда и глядить» -- «целоваль воронъ курочку до послъдняго перушка» — «шолъ журавль по болоту носъ завязилъ, носъ вытащилъ -- хвостъ завязилъ». Въ одной Сербской пословицъ наивно подмъчена ухватка курицы, когда она пьетъ: «курица пьетъ, а на небо глядитъ» (для того, чтобъ не налетвлъ на нее ястребъ; значитъ: будь осмотрителенъ). Въ Древн. Рус. стих. 309 находимъ цълую притчу о соколв и куликв:

> Соколъ ли-то на семъ свътъ не птица, На его-то безвремяньние бываетъ—
> Онъ пъшъ, да по чисту полю гуляетъ:
> Худая-то птичка куличонко
> И та надъ соколомъ насмъялась,
> Напередъ-то его залетъла.

Лътописи наши, вообще умъренныя въ реторическихъ украшеніяхъ, предлагають нъсколько уподобленій, заимствованныхъ изъ быта охотниковъ: такъ напр. въ Лаврент. 115: «Бонякъ же раздълися на 3 полкы, и сбиша Угры въ мячь, яко се соколз сбиваетз галицъ» — уподобленіе, напоминающее слъ-

дующее мъсто въ Словъ о полку Игор. «коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ. Объ этомъ послъднемъ произведении нашей старины должно вообще замътить, что оно все спачала до конца проникнуто живымъ на природу воззрѣніемъ народа, проводящаго жизнь между войною и охотою. Птвецъ Игоря не только сравниваетъ съ десятью соколами и стадомъ лебедей Бояновы персты и струны, но даже называеть соколомь воина, какъ въ народныхъ пъсняхъ соколъ постоянный эпитетъ молодца: «аще соколъ къ гнъзду летить, соколича рострёляевё» говорить Гзакъ Кончаку. Народный языкъ въ соколъ изображаетъ идеалъ героя: чтобы выразить силу и ловкость этой птицы, Сербская пословица говорить: «на соколь не много мяса». Напротивъ того лебедь, любимая жертва сокола, представлялась, какъ нъжный образъ женщины: «жена, что лебедь птица, вывела дътей вереницу» говорить наша пословица. Хотя слово лебедь теперь употребительно и въ мужескомъ, и въ женскомъ родъ, однако замъчательно, что въ старину, а въ пъсняхъ и сказкахъ и досель-по преимуществу рода женскаго, какъ эпитеть и образъ женщины. Здёсь грамматическій родъ согласуется съ древнёйшимъ представленіемъ въ образъ лебедя въщихъ женъ и полубогинь, каковы, напр., Скандинавскія Валькиріи, или въ Словт о полку Игор. дтва съ лебедиными крыльями (1). Какъ лебедь, по родству съ Нъмецкими формами elbiz, albiz, alpiz и Латин. albus, Сабинск. alpus, первоначально значить былая (потому въ послъдствін постоянный эпитеть: былая лебедь), и потомь приводится въ связь съ миоическими существами, носящими названіе въ Нѣмецк. нарѣчіяхъ: alp, elb, älf, âlfr: такъ и слово соколъ возводитъ свою исторію ко временамъ доисторическимъ. Во-первыхъ, Сербы въ постоянномъ эпическомъ выраженіи: соко сив — эпитетомъ сивый возстановляютъ первоначальное впечатлёніе, отъ котораго получила названіе эта птица въ Санскритъ: именно *сјенас*, собственно сивый, а потомъ уже соколъ; во-вторыхъ, самое слово соколо у насъ родственно съ Санскр. *сакуна*, какъ соко*л*ъ, такъ и птица вообще: въ Санск. *-уна* окончаніе, какъ въ нашемъ -оло: корень сак, у насъ сок, въ Санскр. имъетъ значеніе мочь, имъть силу, что совершенно согласно съ характеромъ этой птицы. Какъ лебедь занимаетъ мъсто въ миоологін, такъ и соколь, — и именно въ породъ крагуев, которые, по Чешскимъ преданіямъ, были священными птицами, и жили въ священныхъ заяхъ, или рощахъ.

Возводя къ одному общему началу какъ върованія и басни о животныхъ, такъ и самыя названія этихъ послъднихъ вмъстъ съ эпическими формами, въ глубокой старинъ мы останавливаемся па томъ Славянскомъ племени, которое

<sup>(1)</sup> Смотр. о вліян. Хр. на Слав. яз. 33. 43-45.

уже по самому названію указываеть на первобытный образь жизни, именно на **Лютичах**, о которых память сохранялась, можеть быть, отъ временъ Геродота до поздивишей эпохи въ преданіи о волкодлакахъ, или оборотняхъ въ волковъ. Не распространяясь о върованіи въ старобытныхъ волкодлаковъ, въ имени которыхъ, по другимъ Славянскимъ наръчіямъ, удержалась даже первоначальная форма слова волкъ-именно ерко (врко-длакъ), согласная съ Санкр. вркас; не указывая на связь нашихъ своеземныхъ преданій съ сказаніями Геродота о Неврахъ, укажу на одно повъріе о волкодлакахъ, извлеченное Миклошичемъ въ его Славянскомъ Словаръ изъ Кормчей книги: «облакы гонештеи отъ селянъ влъкодлаци нарицаються. егда оубо погыбнеть лоуна или слъньце, глаголють, влъкодлаци лоупу изъдошя или слъньце». На это преданіе, общее у насъ съ Нъмцами, неоднократно намъкаютъ наши лътописцы, напр. въ Ипат. 7: «погибе солице и бысть яко мъсяць, его же глаголють невъгласи: ситьдаемо солице». Волкъ, который не царапаетъ, а ръжет своими когтями, какъ выражается нашъ языкъ — далъ названіе древитишему Славянскому оружію волчеца: это слово находимъ въ рукописи Ветхаго Завъта, XVI в., В. И. Григоровича: книг. 2 Царств. 12, 31: «и влъчціи жельзніими» вмъсто: «и на трезубы жельзны». Пожираніе небесныхъ свытиль волкомъ, безь сомнынія, стоить въ связи съ Греческимъ миоомъ о Зевсъ Ликейскомъ, какъ божествъ свъта, объясняя какъ отношеніе его къ волку λύ κος, такъ и самое названіе ликейскій, отъ λύ κος происшедшее (1). Власть волка надъ свътиломъ выразилась у насъ грубымъ представленіемъ пожиранія. Остатокъ этого преданія доселѣ сохранился въ пословицъ: «сърой волкъ на небъ звъзды ловитъ». Намекъ на волкодлака можно видеть и въ следующей: «светиль бы мне месяць, а звезды колома быю» или «колома ва землю». Это последнее выражение объясняется бранью или проклятіемъ, употребляемымъ въ Рязанск. губ. «колъ бы те въ землю», при чемъ подразумъвается волкодлакъ или оборотень, который, когда умреть, обыкновенно прокалывается въ могилъ осиновымъ коломъ. Потому-то въ заговоръ оборотня «свътите мъсяце на осинове пень» (2). Къ грубой эпохъ относится върование въ волкодлаковъ, когда возможно было представление человъка въ образъ звъря, и когда люди, находясь въ постоянномъ обращении съ звърьми, умъли, по пословицъ, съ волками выть по волчьи: какъ ни странно покажется, а лътописцы такое искусство дъйствительно приписываютъ нъкоторымъ лицамъ. Такъ въ Лавр. 115 читаемъ: «и яко бысть полунощи, и вставъ Бонякъ отътха отъ вой, и поча выти волчьскы, и волко отвыся ему, и нача-

<sup>(1)</sup> Слич. Леонтьева: О поклоненіи Зевсу, 102.

<sup>(2)</sup> Caxap. Cras. Pycck. Hap. 1. 28.

*ша волци выпи мнози*». И до нашихъ временъ сохранилась одна пословица, въ которой выражается опасеніе, чтобы словомъ не призвать волка, или и самогобъса въ его образѣ: «сказалъ бы словечко, да волкъ недалечко».

Хотя быть пастушій уже въ отдаленную эпоху тесными узами быль связанъ у Славянъ съ земледъльческимъ: однако, какъ у Нъмцевъ въ глубокую стармну пастухъ былъ вмъсть и звъроловъ, даже тотъ и другой именовались одинаково: weidman; такъ и у насъ въ старину племена, ведиля лъсную и полевую жизнь, могли образовать въ своемъ языкъ понятія о пастушествъ и примънить ихъ къ жизни. Древляне, такъ наглядно понимавите притчу о волкъ и овцахъ, употребляли глаголъ пасти не только въ отношени къ стаду, но и управленію землею. Древлянскіе послы, въ рачи къ Ольга, какъ бы намфренно противополагають хищность волка своимъ князьямъ, которые, подобно пастухамъ, *пасута* Древлянскую землю. Вотъ эти замъчательныя сло⊷ ва: «мужа твоего убихомъ, бяще бо мужъ твой аки волки восхищая и грабя, а наши князи добри суть, иже pacnacau суть Деревьску землю». Такъ и Чехи, въ древитищую эпоху, по свидътельству Краледворской рукописи, своихъ боговъ называли уже *cnacamu*: «i tamo bohom spasam dat mnostwie obeti» (Заб. и Слав.). Это старобытное представление какъ боговъ, такъ и правителей въ образъ пастуха находимъ и въ другихъ языкахъ индо-евронейскихъ: Гомеръ: для царя употребляеть описательную эпическую форму πоций у дабу, т. е. пастухъ народовъ. По-санскр. гола вместе и настухъ, и правитель: это слово состоитъ: изъ го — быкъ, корова, откуда наше говядо, черезъ Санскр. форму гавьја (bubulus, bovinus), и изъ па — сохранять, родственнаго съ нашимъ nacmu.

Санскр. 16, кромѣ значенія быка и коровы, а также и земли—очемъ будемъ говорить послѣ — значитъ также иебо, лучи світа, т. е. Славниское зоря, а также и глазя, по связи понятій зрѣнія и свѣта. Согласно съ переходомъ Санскритскаго го отъ значенія быка и коровы къ пебу и свѣту, у насъ доселѣ быкъ и корова — миеическіе символы неба, свѣта, цогоды. По шерсти коровы, идущей впереди возвращающагося съ паствы стада, узнаютъ завтрашнюю погоду; потому въ загадкахъ (1) день и ночь загадываются какъ бѣлая и черная корова; подъ образомъ лысаго вола загадывается не только луна, но и день. Если подъсимволомъ быка или коровы представлялось свѣтило: то ущербъ свѣтила весьма естественно могъ быть приписанъ волку, поѣдающему рогатый скотъ. Вѣроятно намекъ на это же повѣріе находимъ въ Словѣ о полку Игор. «великому. Хръсови (т. е. солнцу) влъкомъ путь прерыскаще». При этомъ нужно имѣть въ

<sup>(1)</sup> Н. А. Сементовстаго Малорус. и Галицк. загадки. 1851 г. стр. 5-7.

виду следующее лингвистическое соображеніе (1). Звёзда hesperus въ Литовок. явыкѣ навывается zwerinne, отъ слова zweris — собственно зепърь, но употре-бляющагося по-Литовски въ значеніи волка; эта же звёзда у Чеховъ называется также zwiretnice, zwerenice, а также и въ одномъ старинномъ западно-русскомъ переводѣ Joba (38, 32) «Звёрявица».

Пережодъ отъ дикаго состоянія племень, населявшихъ Русь, къ благоустроенному, и по преимуществу пастушескому, частію выраженъ въ народномъ стихѣ о Егоріи Храбромъ, который, устрояя землю Русскую, еще

> Наважаль на льса на дремучіе: Льса съ льсами совивалися, Вътья по земль растилалися.

Вмъсто мирныхъ пастуховъ и стадъ рогатаго скота и овецъ,

Навзжалъ Егорій на стадо звъриное, На сърыхъ волковъ на рыскучінхъ; И паствятъ стадо три настыря, Три пастыря да три дъвицы— На нихъ тъла яко еловая кора, Власъ на нихъ какъ кавыль трава.

Устрояя землю, онъ вельть звърямъ разойтись по два, по три и по одному, а пить, фоть только отъ него повеленное. Отсюда пословица: «у волка възубахъ Егорей далъ», въ нераздъльной связи стоящая съ упомянутымъ стихомъ (2) Съ той поры, какъ Егорій устроилъ Русскую землю, сталъ покровителемъ стадъ. Въ одномъ Сибирскомъ причитаньъ, охраняющемъ стада, является заступникомъ именно Егорій. Такъ какъ въ бытъ пастушескомъ богатство состоить въ скотъ, что показываеть и самое слово скомо, уже въ Готск. языкъ перешедшее въ skatts — богатство, сокровище, а во Фризск. языкъ sket, соединяя древичний смыслъ скота съ переноснымъ къ сокровищу, означаетъ и то и другое: то, безъ сомижнія, глубокой стариной отзывается пословица: «Егорій да Власъ всему богатству глазъ». Во времена Нестора Перунъ и Волосъ, божества, безъ сомитнія, различныхъ эпохъ, стоять уже рядомъ. Воины Святославовы клянутся обычною эпической клятвою: «да имфемъ клятву отъ бога, въ его же въруемъ, въ Перуна и въ *Волоса скотья бога»*. Слъдующая прямо за тъмъ выше разобранная клятва на золотъ, относящаяся къ божеству огня и свъта, могла согласоваться и съ понятіемъ о Волосъ, какъ скотьемо богъ, т. е. покрови-

<sup>(1)</sup> Донессийе П. Прейса, въ Журналъ Министерства Народи. Просвъщ. 1841 г. остраль.

<sup>(\*)</sup> Снигир. Русск. нар. послов. 410.

тель богатства, обилія. Самая жизнь человька или экивоть, какъ говорили въ старину, были примънены къ пастушьему быту. Не говоря о значения слова эксивоть, и досель употребляемаго въ смысль скота, а потомъ уже имънія вообще укажу на нъкоторыя мъста изъ лътописей, гдъ говорится жизнь вмѣсто *животы:* «се осмы сола ихъ пожгли вся, и жизнь ихъ всю, и они къ намъ не выйдуть; а пойдемъ къ Любчю, идъже ихъ есть вся экизнь. Ипат. 37. «н всю жизнь нашю повоевали» ibid. 38. «вземше подъ нимъ волость его и жизнь его всю ibid. 82. Въ Чешск. глоссахъ Вацерада 1202 г. объясняется: sizn (т. е. жизнь) ubertas, habundautia, fecunditas. Примъненіе слова жизнь къ пастушескому быту подтверждается значеніемъ слова жирз. Какъ и до сихъ поръ слово тукт отъ понятія о жирт и салт переносится къ земль и растеніямъ, въ выраженіи: тучныя поля: такъ и въ старину, въ древивищей Чешской поэмъ «Судъ Любуши» слова энсира отъ скота переносится вообще къ богатству земли, въ выраженіи «u se se sirne ulasti», т. е. въ сеже жирне власти, или области; какъ въ нынфшнемъ выражени, такъ и въ древне-чешскомъ очевидно примъненіе слова, взятаго изъ быта паступьяго, къ понятіямъ о богатствъ, развившимся уже въ быту земледъльческомъ. Мало того: какъ слово жизнь переходить въ значение обилия, имущества: такъ и жиръ имъетъ смыслъ имънія, а также и жизци: въ Волог. губерн. жира значить жизнь. жирова — имущество. Въ Новогор. лът. 22 жировать употребляется въ смыслъ жить: «и не съмъяху людье жировати въ домъхъ, нъ по полю живяхуть.» Можеть быть и въ Слове о полку Игор. эксире употреблено въ смысле жизни, т. е. имущества, живота: «погрузи жиро во дит Каялы». Отъ нашихъсобственно Русскихъ памятниковъ теперь перейдемъ къ языку перевода Св. писанія. Въ книгахъ Пророковъ, древнъйшаго списка Упира, по рукописи ХУ в. въ Троицк. Лавръ, слово жиръ употребляется витсто пажить: «на жиру блазъ напасу я» Језек. 34, 14. «како бысть въ ищезновеніе. жирт звъремъ» Софон. 2, 15. Съ другой стороны жить употребляется вмёсто пастися: такъ въ Сербск. спискъ Библін XVI в., у В. И. Григоровича, читаемъ: «и живеху по бръгу» — кн. Быт. 41, 2 — вмъсто: «и пасяхуся по брегу». Теперь, по указанін на древитишее значение словъ жизнь и жиръ, будетъ для насъ понятна съ перваго разу весьма темная, изъ отдаленнаго быта пастушескаго дошедшая до насъ Сербская пословица: «ко нема млијека, нема лијека», т. е. у кого нътъ молока, у того нътъ и лъкарства.

## III. Быть земледельческій и оседлый.

Переходя къ обозрвино быта земледвльческаго, тотчасъ заметимъ, съ какой энергиею выражается онъ въ пословицахъ, и какой перевъсъ получаеть въ жизни Славянъ передъ всякимъ инымъ способомъ существованія. Соха и заступъ хранять свѣть, говорить Сербъ въ своей превосходной пословицѣ: «рало и мотика свијеть храни». «Плугъ кормить, а лугъ портитъ» говоритъ Русская пословица, указывая на превосходство земледѣлія передъ жизнію пастуха. Пахарь такъ привязанъ къ своей пашнѣ, что даже умирая, заботится о томъ, чтобы на лѣто взошло и возрасло посѣянное имъ, когда уже его и не будетъ въ живыхъ: послов. говоритъ: «мужикъ, умирать сбирайся, а земельку паши».

Съ настоящимъ трудомъ народъ знакомится на земледёліи. Потому Нём. arbeit, Готск. arbaiths, Сканд. arvidi — работа, первоначально значить паханіе, воздълываніе земли. Такъ и у насъ глаголь *страдать* имъеть при себъ существительное страда, которое какъ въ древнемъ языкъ, такъ и теперь въ областныхъ нарвчіяхъ употребляется въ значеніи земледвльческой работы, жатвы, а также и сънокоса. Туже мысль о тяжеломъ трудъ земледъльца выражаеть пословица: «не за сохой ходишь», т. е. твое дёло не такъ трудно, какъ двло пахаря. За то и вознаграждается земледвлецъ обильно; потому что «дорогой товаръ изъ земли растетъ». Согласно съ этой пословицей жито по-Польски называется збоже, т. е. богатство: оть слова бога, откуда бог-ать, у-бога. Какъ въ быту звъролововъ и пастуховъ мъха, шкуры и стада получили общее значеніе богатства: такъ и земледельческое збоже (жито, хлебъ) въ Чешск. наржчім уже въ древнайшую эпоху имаеть значеніе богатства, имущества вообще; напр. въ Судъ Любуши: «deti use tu sbosiem u iedno uladu» (дъти всъ ту сбожемъ въ едно владу). Такъ какъ земледъльческій бытъ Славянъ уже въ старину незапамятную заслонилъ отъ насъ предшествовавшую ему грубую эпоху вепосъдныхъ дикарей: то весьма естественно, что первобытныя понятія объ имуществе и богатстве, какъ о сокровище змія, или потомъ какъ о достоянін скотья бога Волоса, уже издревле должны были уступить образу. взятому изъ жизни оседлыхъ земледъльцевъ, и выраженному словомъ збожіе, одного корня и съ нынъ употребительнымъ словомъ бог-атъ, отъ корня богъ.

Къ быту земледъльческому относится обоготвореніе земли. Она общая всъмъ кормилица, какъ прежде для пастуха были стада. Переходомъ изъ одного образа жизни въ другой я объясняю два значенія Санскрит. слова гонорова и земля. Славяне образовали свой языкъ самостоятельно еще въ эпоху отделеннъйшую, почему и удержали въ словъ гов-ядо древнъйшее значеніе рогатаго скота. Нъмцы же, потерпъвшіе въ языкъ болье переломовъ, и менъе Славянъ устоявшіе въ древнихъ формахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, тоже Санскр. слово гонормахъ, какъ грамматическихъ, такъ и бытовыхъ, такъ и бытовы и такъ, такъ и бытовыхъ, такъ и бытовы

значеніе земли влажной, плодородной, согласно съ Лужицк. пословицей: dzez ma luhu, tam rosce», т. е. гдт мокренько, тамъ и растеть. Сюда же относится весьма древняя Сербск. послов. «пијан као земля» т. е. пьянъ, какъ земля — подразумтвается — напоенная дождемъ и влагою, сырая земля.

Съ успъхами земледълія ленъ и пенька въ одбяніи заступили мъсто звъриныхъ кожъ. Что же касается до лыка, то употребление его относится къ глубочайшей древности дикихъ племенъ, проживавшихъ въ лѣсахъ. Это старинное поколеніе уже во времена Владиміра слыло лапотниками, какъ свидетельствуетъ Несторъ: «рече Добрыня Володимеру: съглядахъ колодиикъ, оже суть вси въ сапозъхъ; симъ дани намъ не даяти, поидемъ искать лапотиниковъ». Такимъ образомъ отъ временъ доисторическихъ и доселъ лыко и мочало — принадлежность Русскаго человъка: одна Малорусская загадка такъ загадываеть Москаля: «лыкомъ вязане, у лыкахъ ходыть, пидъ лыкомъ спыть». Но уже въ доисторическую эпоху Славяне умъли обрабатывать ленъ. Желая описать весь объемъ семейной работы, поэма о Судв Любуши выражается: «muse pasu, seni rubi stroia» (мужи пашуть, жены рубы строять, т. е. прядуть и шьють рубашки). Какъ въ этомъ эпическомъ выраженіи, такъ и въ пословицахъ жена обыкновенно является пряхою: вотъ двъ весьма древнія изъ Архиви. сбори. «жена пряди рубашки, а мужъ вей гужъ» — «жена прядеть, а Ботъ нити даетъ». Въ Воронеж. губ. въ с. Верхотишанкъ, по старинному обычаю, молодая, въ первый годъ своего замужства, должна напрясть, выткать и сшить въ семью веретье и мъщокъ. Переходъ отъ жизни воинской къ мирной земледъльческой, отъ воинственной женщины, какова жена Дуная, въ Древн. Рус. стих., къ мирной пряхъ (Англосакс. friedowebbe, т. e. friedeweberin) — выразился въ двуличневомъ характеръ Скандинавскихъ Валькирій и нашихъ Полудницъ. Какъ Валкирія — божество войны, втроятно уже потомъ становится пряхою, такъ и Полудница, изъ роду воинственныхъ Вилъ и дикихъ Русалокъ, хотя и любитъ ленъ и пряжу, но выражаетъ свою любовь въ формахъ самыхъ дикихъ, и кровожадныхъ, что видно изъ преданія Лужичанъ объ этомъ божествъ, называемомъ у нихъ прэсезполница, прэсиполница, а также и серпышія, потому что ва полдень выходить на поля съ серпома, и срубаеть головы тъмъ, кто не устоитъ противъ ея распросовъ, какъ обрабатывать и прясть ленъ. Отсюда Лужицк. пословица: «won so prasa, kaz pripolnica» — допрашиваетъ, какъ полудница, т. е. засыпаетъ вопросами, пристаетъ къ горду. Не покровительница мирнаго труда выражается въ образъ Лужицкой Полудницы, а скоръе темное воспоминание о томъ дикомъ поколъни, которое враждебно встратило первыя успахи трудолюбивой и мирной жизни поколанія новаго. Мионческая пряха у насъ извъстна подъ именемъ Кикиморы. Пряжа ея нейдеть

людямъ впрокъ, какъ говоритъ слѣд послов. въ сборникѣ Янькова: «отъ Кикиморы рубашки не дожидаться». Впрочемъ областныя нарѣчія, напр. въ Южной Сибири, знаютъ и Полудницу, называя этимъ именемъ сверхъестественное
существо, въ видѣ старухи въ лохмотьяхъ и съ всклоченными волосами: она
будто бы охрапяетъ огороды отъ опустошенія. Согласно съ самымъ именемъ
полудницы и немилостивымъ ея обычаемъ убивать въ полдень людей, если
они замѣшкаются на работѣ, у насъ въ областныхъ нарѣчіяхъ, и именно въ
Южной Сибири, употребляется глаголъ полудновать въ значеніи: жить послѣднія минуты передъ смертію. Отсюда обычная эпическая форма въ Древн.
Рус. Стих.: «едва душа въ тѣлѣ полуднуетъ». Мифическое значеніе этого глагола окончательно доказывается Чешскимъ названіемъ болѣзни polednice, поПольски: dziewanna, т. e. diana, или daemon meridianus.

Воздълыванье земли, заставляя пахаря дожидаться плода отъ обработанной имъ нивы, нечувствительно пріучаеть его къ одному мѣсту, которое становится ему роднымъ, какъ по труду, который онъ положилъ на него, такъ и по привычкъ: «наѣздомъ хлѣба не напашешь». Твердая осѣдлость земледѣльца мѣтко выражается словомъ корень, которое въ нѣкоторыхъ областныхъ нарѣчіяхъ употребляется въ смыслѣ осѣдлаго, жилаго мѣста: вмѣсто «моя родина» говорятъ: «мой корень.» Иногда это слово употребляется и въ сокращенной формѣ: коръ: «на корю сидитъ», т. е. поселился. Такимъ образомъ осѣдлый земледѣлецъ какъ бы вкореняется на своей родной землѣ. Главная его дѣятельность на полѣ; лѣсъ—граница его взорамъ на отдаленномъ небосклонѣ, а также и граница его воздѣланному полю; потому отъ слова раменье — лѣсъ — нроисходитъ областное названіе границы: зараменье, а также и просто рама.

Въ преданіяхъ быта земледѣльческаго образовалось древнѣйшее понятіе о трехъ сѣменахъ — людскомъ, скотскомъ и земляномъ, сохранившееся въ слѣд. Сербской клятвѣ: «тако ми се не ископала три сјемена: людско, скотско и земальско!» Въ нашей народной поэзіи «оставить на съмена» употребляется въ значеніи: оставить въ живыхъ хотя нѣсколько человѣкъ, чтобы не вымеръ весь родъ: такъ въ Древн. Рус. Ст. 92:

Уйми ты своего слугу върнаго, Оставь мнъ силы хотя на съмена.

Въ Словъ о полку Игор., въ которомъ выраженія изъ быта грубыхъ звъролововъ смѣшиваются съ картинами мирной земледъльческой жизни, есть одна весьма замѣчательная эпическая форма, въ которой жизнь человѣка выражена подъ образомъ посѣва и произрастанія: «тогда при Олзѣ Гориславличи съя*шется и растящеть* усобицами». Эта эпическая поговорка изъ быта земледѣльцевъ записана и на листѣ харат. Апостола 6815 года въ Патр. библ. подъ № 15.

Вмісті съ осідлою жизнію племена узнали и родной кровъ. Въ противоположность бродячимъ дикарямъ, порогъ родной избы, подъ которымъ, по Нъмецк. преданіямъ, живутъ Эльфы, или наши домовые — сталъ заповъдной границею семейному довольству, какъ энергически высказываетъ прекрасная Сербская послов. «кутьни је праг најветя планина», т. е. перешагнуть черезъ порогъ родной избы труднъе, нежели черезъ самую высокую гору: стоитъ только оставить родной домъ, а тамъ иди, куда глаза ведутъ. Отсюда понятна вся сила Сербскаго заклятія: чтобы мив на ввку не видать родимой избы: «тако своје кутье жив не видио!» ибо, какъ говоритъ Сербская же пословица: человъкъ на чужомъ мъстъ, что погибшая душа. Важнъйшая часть избы, ея центръ — это печь: она спасаетъ отъ двухъ сильнъйшихъ враговъ человъка отъ голоду и холоду: кормитъ и согръваетъ. Какъ же было не полюбить родное онище? Въ Сербскихъ пословицахъ мать говорить о своихъ дътяхъ: «мое благо въ пеплъ растетъ»; дъти объ отцъ или внуки о дъдъ: «безъ стараго пня сирответь огнище» (без стара панья сиротно огниште). Русская послов., записанная въ сбори. Янькова, прекрасно выражаетъ силу и довольство человъка подъ роднымъ кровомъ: «на своемъ попелищъ и курица бьетъ». По старинному свадебному обряду у Донскихъ казаковъ (1), какъ скоро женихъ сговаривалъ невъсту, тогда родители его позывали сватушку и свашеньку, а также и всъхъ гостей на сговоръ — пожаловать къ нимъ въ домъ смотрівть печи, т. е. на пированье, или посмотръть, какъ богатъ женихъ: потому что эпическое выраженіе смотрыть печи имъетъ здъсь значеніе: посмотръть житье-бытье и богатство, какъ говаривали въ старину. Въ связи съ понятіями о домашнемъ очать, какъ залогь семейнаго благосостоянія, образовалась пословица, въ послъдствіи употребляемая съ ироническимъ оттънкомъ: «разживайся уголькомъ да глинкою!»

Върованія въ домоваго произошли въ семейномъ кружкъ, близь роднаго очага. Домовой любить печку. Есть одно Польское преданіе, по которому чорть (т. е. домовой), не желая оставить того дома, гдъ онъ поселился, остается на пепелищъ даже и тогда, когда сгоритъ домъ; онъ избираетъ тогда своимъ жилищемъ нечь: отсюда Польск. послов. «w starym piecu diabel pali». О поклоненіи печкъ, какъ языческому жертвеннику, и при томъ съ указаніемъ, что оно предшествовало введенію христіанства между Славянами, свидътельствуютъ

<sup>(1)</sup> Терещенки Бытъ Рус. нар. 2, 610.

двъ Сербскія пословицы, выражающія ту мысль, что кто не видаль еще ни церкви, ни олтаря, тоть кланяется и печи: «ко није видьъо цркве, и петьи се кланя» — «ко олтара не види, и петьи се кланя». Сказочный дуракъ, которому въ старину могъ соотвътствовать деобърный невыласт, обыкновенно представляется сидящимъ на печкъ, т. е. ничего незнающимъ и ничего недълающимъ. Въроятно, въ отношеніи къ этому лицу должно понять слъдующую послов. о поклоненіи печкъ: «на печкъ сидълъ, кирпичамъ молился». Домашній пенатъ, въ образъ ли огня, или домоваго, могъ предвъщать и давать совъты: остатками такого въщанія доселъ сохраняются многія примъты, взятыя отъ огня, углей, печи. Потому весьма естественно думать, что слъд. пословица первоначально могла имъть миеическое значеніе: «изъ одной печи да не однъ ръчи».

Здъсь мъсто сказать нъсколько словъ о чествованіи овина. Овинъ соединиль въ себъ первоначальное понятіе о родномъ огнищъ съ обрабатываніемъ жита. Это слово ведетъ свое начало отъ временъ далекихъ: еще Ульфила въ IV въкъ для Греческаго кміваюс, Мато. гл. 6 ст. 30, употребиль слово auhns, которому въ Остромир. Еванг. соотвътствуетъ «пещь.» Готское au въ прочихъ Нъм. наръчіяхъ переходитъ въ позднъйшее о: Сканд. ofn, Древне-верхне-нъм. ovan, Древне-фризск. oven. Такъ какъ Готскому au у насъ соотвътствуетъ весьма часто звукъ о: то нътъ препятствія прировнять наше овина къ Готскому auhns, въ которомъ h, какъ видимъ, переходитъ въ губные придыхательные звуки, какъ въ прочихъ Нтмецк. нартчияхъ, такъ и у насъ въ этомъ словъ. Въ извъстномъ словъ Христолюбца, о мионческомъ значеніи овина говорится такъ: «и огневи молятся под овином». Не входя въ подробныя изслъдованія этого любопытнаго предмета, укажу на одну пословицу, въ которой какъ бы съ намъреніемъ указывается на суевърное преданіе объ овинъ, долженствовавшее уступить мъсто истинному христіанскому благочестію: «церкви не овины, въ нихъ образа всё едины».

Какъ овинъ есть не иное что, какъ вырытая землянка съ топкою: такъ въ древнъйшую эпоху и сама печь или пещь — была тоже яма въ землъ, что ясно свидътельствуетъ исторія языка. Такъ вмъсто ямы, пещеры, въ одномъ Паремейникъ XII в. Болгарскаго письма, у В. И. Григоровича — употреблено слово пещь: «и погребошя и въ пещи соугоубыі. яже стяжа аврамъ пещъ» Быт. 50 13. Въ исправленномъ текстъ въ обоихъ случаяхъ стоитъ слово «пещера». Согласно съ таковымъ значеніемъ печи, самое жилище — въ исторіи языка — ведетъ свое начало, въ связи съ огнищемъ, отъ тъхъ грубыхъ временъ, когда дикарю достаточно было какого нибудь вертепа, чтобы укрыться въ него вмъстъ съ своимъ стадомъ. Любопытно, что слово хлювина (очевидно проис-

шедшее отъ хлюво, имъющее въ Церковно-славянскомъ языкъ значеніе жилища, иногда употребляется въ смыслъ рва, ямы. Такъ въ Сербск. рукописи
Библін. XVI в., у В. И. Григоровича, въ книг. Быт. 40, 15 читаемъ: «нь въврьгоше ме во хлювиноу потока сего» — вмъсто исправленнаго: «но ввергоша мя
во рово сей». Въ этомъ древнъйшемъ значеніи рва, наше слово хлъвина употреблено и Ульфилою въ Готск. переводъ Библін IV в., и именно въ формъ
hlaiv, и преимущественно въ смыслъ ямы могильной (1).

Семейныя связи установились и упрочились подъ роднымъ кровомъ. Согрътыя отческимъ огнищемъ, дъти привыкли любить и уважать своихъ родителей, а вмъстъ съ тъмъ и всъхъ старшихъ: ибо безъ стараго иня и огнище сирответь. Для означенія старшова въ домв есть въ нашемъ языкв одна въ высшей степени любопытная поговорка или эпическая форма, для уразумвнія которой предварительно сладуеть напомнить читателю о связи понятій дыма и семьи, дома. И досель пословица говорить: «домъ пахнетъ дымомъ»; или, какъ говорятъ Сербы: «у свакой кутьи има дима».—Поляне, еще въ эпоху доисторическую уствинеся остдлыми жилищами, употребляли уже слово дыже вмъсто семья, изба, и именно въ обычномъ выраженіи о дани или пошлинъ, какъ свидътельствуетъ Несторъ слъдующими словами: «съдумавше Поляне и вдаша от дыма мечь». Если дымъ былъ символомъ очага и семейнаго кружка; то само собою следуеть, что кто долее живеть на свете, того одеяние болье закоптится отъ дыму. Потому вмысто «старшой» употребляется выраженіе «дымная шапка»; напр. «помни, малой, дымную шапку! не забывай дымную шапку».

Домъ крѣпокъ хозянномъ, и семья держится старшими: потому пословица говоритъ: «всякой домъ по большую голову стоитъ». Такъ какъ отъ понятія о старшемъ въ семьѣ образовалось понятіе о власти вообще: то старшій, старыйшина — уже въ древнѣйшую эпоху разширили свое значеніе до перваго, идбольшаго, владыки (2). Особенно разительна связь этихъ понятій въ Сербскомъ выраженіи младой старыйшина, въ пословицѣ: «тешко кутьи на младој старышини»— «тяжко избѣ на младомъ старѣйшинѣ».

Вмѣстѣ съ уваженіемъ старшихъ возникло и укрѣплялось благоговѣніе къ старинѣ и предапію. Пословицы, держась обычаемъ и стариною, съ особенною силою выражаютъ мысль о томъ, что все настоящее крѣпится прошедшимъ, что старину должно чтить свято: «встарь люди бывали умнѣй» — «что старѣе,

<sup>(1)</sup> Слич. О вліян. христіан. на Слав. яв. 97.

<sup>(3)</sup> Лингвистическія подробности о словъ *старгойшина* смотр. О вліян. Христ. на Слав. яз. 168—169.

то правъе»— «что изстари ведется, то не минется». Изъ множества пословицъ, въ которыхъ высказывается высокое значеніе обычая, укажу на двѣ Сербскія, выражающія силу обычая, какъ нельзя лучше: пусть лучше все село пропадеть, чѣмъ въ селѣ обычай; лучше землю продать, чѣмъ изгубить ея обычаи («болье је да село пропадне, него у селу обичај» — «болье је землю продати, него јој обичај изгубити»).

Раздоръ начинается уже въ нъдрахъ самаго семейства, у роднаго огнища, какъ выражается Сербская пословица: «у огниште посвадиште, у одриште помириште», т. е. при родномъ очагъ ссорятся, при смертномъ одръ мирятся Уже древитищее произведение Чешской поэзи, Судъ Любуши, имъетъ своимъ содержаніемъ вражду двухъ родныхъ братьевъ: «se uadita rodna bratri, «rodna bratri o dedini otne, «uadita se cruto mezu sobu» (враждують два родные брата о наслъдствъ отца, враждують круго между собою). Сербскія пословицы съ особенной выразительностію высказывають ту мысль, что важивищая причина вражды въ мірв раздорь братьевь: «није крвника без брата родника». Другая пословица въ разговорной формъ выражаеть ту же мысль: «кто тебъ выкололъ глазъ? — братъ. — Тото такъ и глубоко! Междоусобная война окончательно разрываеть семейныя узы: «кад је рат, нико ником није брат», т. е. на войнъ нътъ брата. Какъ наши лътописцы бъды отъ нашествія враговъ слагаютъ на междоусобія братьевь; такь и Сербская пословица: «ко не држи брата за брата, он тье тудьина за господара», т. е. кто не держитъ брата за брата, приметь чужаго за господаря.

какъ сыновья нарушають семейное согласіе враждою, такъ и дочь вырывается изъ родныхъ узъ бракомъ. Она также горюеть у отческаго огнища, чтобы не пришлось ей заплетать при немъ свою сёдую косу, т. е. чтобы не состарёться въ дёвкахъ: отсюда Сербская клятва: «тако сиједу косу не плела на очино огниште». Дочь и сестра, выданныя замужъ, становятся уже сосёдками, какъ говорятъ Сербы въ пословицахъ: «штьерца удата сусједа назвата»—
«сестра удата сусједа назвата». Выходъ невъсты изъ родной семьи въ домъ жениха горестными предчувствіями и тоскою отразился въ свадебныхъ пъсняхъ и причитаньяхъ невъсты: въ нихъ чувствуется боль сердца, отрываемаго отъ кровныхъ узъ и милыхъ привычекъ дътства. Недовъріе и раздоръ вноситъ молодая сноха въ домъ свекора и свекрови. Одна Русская пословица, въ сборникъ Янькова, наивно описываетъ подозрѣніе свекрови, какъ неусышнаго соглядатая, у котораго повсюду глаза. Ненависть ея къ снохъ Сербы выражають пословицей: «свака свекрва мрзи на снаху».

Съ расторжениемъ семейныхъ узъ, съ выдачею дочери замужъ или съ раздълениемъ братьевъ, становятся необходимою потребностью миролюбивыя отношенія къ сосёду. Какъ выданная дочь называется сосёдкою, такъ и подёленные братья—сосёди: «братя подијельена сусједи назвати». Дружество сосёдей, начавшееся родствомъ, родствомъ же и скрепляется: Лужицкая пословица говоритъ: «zonu sej ber ze susodstwa, a kmotrow pros zej z daloka» (жену
бери изъ сосёдства, а кумовьевъ издалека). Въ другой пословице, Русской,
отецъ съ матерью утёшаютъ невёсту: «не вздыхай тяжело, не отдадимъ далеко: хоть за Фоку, да подле боку» — иначе — «хоть за Лыску, да близко».

Здёсь слёдуеть сказать объ отношеніи семьи къ роду и племени, и къ миру. Сначала быть семейный поглащался у Славянь племеннымь, входя въ этоть послёдній, какъ его главный, основный элементь. Потому самое слово племя у Славянь, какъ восточныхъ, такъ и западныхъ, напр. у Поляковъ, означаеть не только поколёніе, но и семейство. На этой первой ступени своего значенія нлемя имёло при себё синонимомъ слово родь, съ тёмь однако отличіемъ, что племенемъ означалась линія низходящая, а родомъ — восходящая. Такимъ образомъ въ тождесловномъ выраженіи родь-племя разумёлись всё родственныя связи. Въ смыслё семьи выраженіе это употребляется у насъ даже въ позднёйшихъ народныхъ произведеніяхъ. Такъ въ Горе-злочастій сказано:

Стало срамно молодцу появитися Къ своему отцу и матери И къ своему роду и племени.

Въ следствіе естественнаго размноженія семей племя получило смысль цълаго поколънія, и какъ принципъ, выразилось въ племеннома бытть Полянъ, Древлянъ и т. д. Тотчасъ же въ противоположность народному, племенному началу выступаеть и родо съ своими, такъ сказать, аристократическими тенденціями въ лицѣ жиязя (уже отъ Нѣм. Kunings — кънязь, отъ Готск. Kuni родъ). Князья являются съ своимъ родомъ, и вносятъ новый, родовой элементъ въ племенное, семейное устройство. Уже и предки наши видъли аристократическій смысль въ родовомъ быть, какь это явствуеть изъ Алфавита. или Азбуковника, по рукоп. XVII в., принадлежащей мив: «роди—княжи заповеди, а по словенъски роди наричются племена человъческая». Такимъ образомъ племя остается въ удълъ всей массъ народной; аристократія возводить до героевъ свой родъ и имъ величается. Въ последствін, въ языке русскомъ слово племя даже по преимуществу удержалось при своемъ, такъ сказать, низменномъ значенін, выражая вообще стьмена; напр. «оставить какое нибудь животное на племя. Отсюда въ областномъ языкъ племянникъ — вообще хорошее съмя, а также скотъ и т.п., для хорошаго племени.— Переходя на высшую ступень государственнаго развитія, слово племя получило у Славянъ и высшее значеніе *килокества*, цалой провинців, напр. у Черногорцевъ (племе).

Совершенно справедливо было замѣчено теорією родоваго быта (1), что самое слово семья первоначально не имъло нынвшняго значенія фамиліи, а употреблялось на Руси въ смыслъ жены, и особенно въ ласкательной формъ семьица, и что при этомъ же употреблялся глаголъ семьитися въ смыслъ собираться: къ этому мы присовокупимъ областное семейно-многолюдно (Вятск.). Но эти факты не привели изследователей къ темъ выводамъ, которые сами собою бросаются въ глаза безпристрастному изследователю. А именно: 1) уже въ самыхъ словахъ семьиться — собираться, и семейно — многолюдно — явственно означается прямой переходъ отъ тъснаго круга жизни семейной къ общественной, къ общинъ, къ миру. И 2) семья въ смыслъ жены такъ же прямо указываеть на тоть жизненный, народный элементь, котораго напрасно будуть искать въ теоріи родоваго быта. Родовой быть коренится родоначальникомъ и ведется по мужской линіи. Равноправность племеннаго быта нашла себъ соотвътствие въ самой семью, которая придаеть особенное значение вліянію женщины. Несторъ, говоря о семейныхъ нравахъ Полянъ и Древлянъ, какъ бы не умълъ еще остановиться на главныхъ представителяхъ семейнаго круга: для него и снохи, и свекры, и деверья, и зятья, все сливается въ общее понятіе цалаго рода-племени. Напротивь того, съ идеею семьи возникаеть въ сознаніи тесный, домашній кругь, около матери семейства и супруги. И именно этотъ-то семейный, домашній быть, въ охранительныхъ надрахъ родаплемени — по преимуществу выражается въ Русской народной словесности, въ пъсняхъ, пословицахъ, поговоркахъ и т. п. Если, съ одной стороны, въщіе пъвцы были внуками божествъ, какъ Боянъ — внукъ Велеса, если слъпые старцы были представителями преданья и народной старины; то, съ другой стороны, всё члены рода-племени, и особенно семья — принимали самое живое участіе въ народномъ творчествъ. Мы не имъемъ поэзін родоваго быта; за то всъ Славянскія племена неистощимо богаты пъснями *семейными*, и — что особенно замъчательно — пъсни, именно эксенскія составляють самую главную часть этого семейнаго эпоса, объемлющаго всю жизнь человака отъ колыбели до могилы, и сосредоточеннаго на свадьбъ, какъ на такомъ обрядъ, который полагается въ основу семейнаго быта.

Переходъ отъ жизни семейной къ общественной выразился въ словъ *миръ* (*миръ* и *міръ* первоначально между собою не различались). Древность этого слова у Сланянъ доказывается собственными именами, съ нимъ сложенными;

<sup>(1)</sup> Соловьева Исторія Россін. 1851. ч. І. приміти 47,

напр. Влади-миръ, Остро-миръ, Кази-миръ, Славо-миръ; слич. Готскія имена Амалунговъ у Іорнанда: Theode-mir, Wale-mir, Wide-mir (De rebus geticis, гл. 14). Первоначальное значеніе слова жира было не просто согласіе, въ общемъ, отвлеченномъ смыслъ, но именно согласіе извъстныхъ лицъ, постановленныхъ между собою въ извъстное отношеніе, то есть, въ смыслъ юридическомъ. На первомъ планъ могли стоять два конкретныя примъненія: 1) въ жизни семейной, жирь означало бракъ, какъ это и до поздивищихъ временъ сохранилось въ Польскомъ: малысенски миръ — брачный союзъ (смотр. въ Словаръ Линде); и 2) въ отношеніи къ чуждымъ народамъ, въ смыслѣ согласія и примиренія со врагами, какъ употребляется уже въдревнъйшихъ нашихъ лътописяхъ. Потомъ, общественное и юридическое сближение нъсколькихъ семей, живущихъ вибств, получило названіе мира; отсюда мироме называется цвлая деревня, цвлое населеніе: въ этомъ случав, мирь, отъ семейнаго согласія, переходить къ опредъленному, юридическому значенію собранія извъстныхъ лицъ на мирской сходкю для решенія дель общественныхъ. Наши пословицы прямо указывають на это юридическое значеніе: «мирь не судья. былибъ сватовья» — «мира никто не судетъ» — «миръ зинетъ — камень лопнетъ».

Съ принятіемъ Христіанства наступила новая эпоха въ значеніи слова жиръ. Христіанство, при первомъ прикосновеніи своемъ къ ограниченной, языческой національности, стремится извлечь ее изъ тѣснаго, домашняго круга воззрѣній и ввести въ область общечеловѣческихъ идей. Этотъ переходъ всего очениднѣе совершился на значеніи слова жиръ. Переводчикамъ Св. Писанія на Славянскій языкъ нужно было выразить всеобъемлющій смыслъ Греч. слова жобрюς (вселенная, mundus). Слово жиръ, запечатлнѣное извѣствымъ юридическимъ смысломъ, казалось переводчикамъ слишкомъ ограниченнымъ и тѣснымъ сравнительно съ необъятнымъ значеніемъ греческаго хобрюс. Надобно было слово жиръ какъ нибудь разширить, распространить; и они, согласно съ свойствами языка, произвели эту любопытную операцію, прибавивъ къ этому реченію мѣстоименіе весь (въсь), которое въ древности означало и всякій. Потому-то во всѣхъ древнѣйшихъ письменныхъ памятникахъ нашихъ греч. хобрює переводится не просто жиръ, но въсь жиръ, то есть, весь жиръ или всякій жиръ, всю жиръ.

Не станемъ входить въ подробности, въ какомъ отношени къ миру стоитъ *братична*, замътимъ только, что самое слово указываетъ на судъ и расправу родственную, откуда первоначально пошла братчина. О ея судъ пословицы говорятъ: «братчина судитъ, ватага рядитъ» — «братчина судитъ, какъ судъя». Такъ какъ братчина между прочимъ состояла въ пированъъ, то весьма есте-

ственно предполагать, что это слово въ связи съ братиною, т. е. съ большею чашею. Пословица, въ Архивн. сборникъ, говоритъ: «звалася баба княгинею за пустою братиною» (у Снегир. 139—за пречистою братиною). Пустая братина указываеть на ироническій тонъ пословицы; что же касается до слова килиня, то оно свидътельствуеть, что какъ на свадьбахъ женихъ и невъста назывались княземъ и княгинею, такъ и на братовщинъ пировые старосты именовались князьями. Пропсхожденіе братчины отъ кровнаго родства впослъдствіи могло возобновляться побратимствомъ, какъ весьма естественной поныткой возстановить родственное на миру согласіе, нарушаемое расторженіемъ семейныхъ узъ. Кромъ семейнаго и общественнаго значенія, братчина уже въ эпоху доисторическую имъла смыслъ религіознаго обряда, о чемъ ясно свидътельствуетъ исторія языка. Въ Георг. Амартолъ, рукописи XIV в., въ Тронцк. Лавръ, употребляется: «брачинами» вм. приношеніями въ жертву (ἀνάΣημα).

По мітрі развитія и установленія понятій о мирт или обществіть, опредітляется понятіє о собственности и владіній, и вітроятно, постепенно и согласно
съ мітстностію и образомъ жизни: о чемъ свидітельствують и пословицы.
Имущество пастуха въ стадахъ, а не въ земліть, гдіт они пасутся: потому Сербъ
говорить: «чьи овцы, того и планина». Житель приморскій присвоиваеть себіт
и море: «чья суща, того и море» говорить тоже Сербъ. Напротивъ того морякъ
называеть своимъ край моря: отсюда Сербск. послов. «чье море, того и край.»
Земледіть ведеть свою собственность отъ земли: «чья земля, того и хліто».
При такой неопредітленности понятій оказалось необходимымъ оградить и
упрочить собственность правдою и судомъ: отсюда пословица: «чужое добро
страхомъ огорожено».

По народнымъ изреченіямъ и пословицамъ едва ли возможно представить постепенное развитіе понятій о правѣ и собственности: потому что истины общія, на простомъ, здравомъ смыслѣ основанныя, всегда и вездѣ однѣ и тѣже; что же касается до понятій ложныхъ, то по мѣрѣ того, какъ вырабатывалноь истинныя — первыя уступали мѣсто послѣднимъ, и невозвратно пронадали для потомства. Не удивительно, что народныя пословицы — въ томъ видѣ, каковы онѣ въ употребленіи теперь — исполнены глубокаго познанія жизни и отношеній общественныхъ. Просто и ясно опредѣляютъ онѣ не только понятіе о собственности, но и мельчайшіе оттѣнки въ разсужденіи ея пріобрѣтенія, мѣны, цѣнности, труда и другихъ экономическихъ подробностей, уясненіе которыхъ такъ необходимо въ ежедневномъ быту. Плоды земледѣлія полагаются главнымъ источникомъ богатству: «дорогой товаръ изъ земли растетъ». Съ другой стороны тотъ же хлѣбъ почитается дешевымъ, потому что его вдо-

воль: «не зови дорогимъ, когда Богъ зародилъ»; ибо только «чего мало, то и дорого», и чего «мало въ привозѣ — много въ запросѣ». Въ слѣдствіе такихъ соображеній весьма естественно отдѣлилось понятіе объ изобиліи отъ понятія о цѣнности: «не всегда кормитъ обозъ, иногда кормитъ и возъ» — «калачи живутъ дешево, коли деньги дороги». Цѣна разумѣется, какъ нѣчто независимое отъ личнаго произвола и взаимнаго согласія: «собою цѣны не уставить» — «цѣну Богъ установляетъ». Хотя мѣра ей значительно опредѣляется плодородіемъ земли: «будетъ рожь, будетъ и мѣра»: однако зависитъ и отъ самой жизни человѣка: «цѣна по труду». Въ отношеніи къ пріобрѣтенію жизнь представляется непрестанною тратою, если только прожитое не наверстывается доходомъ: «въ который день не нажилъ, такъ прожилъ» — «въ барышѣ Богъ воленъ, а харчикъ—отъ всегда равенъ», и вообще какъ жизнь, такъ и вся—кой «живой товаръ роститъ накладъ».

Касательно суда и правды отъ старины могло остаться въ пословицахъ относящееся болте къ внъшнему порядку судопроизводства и въ особенности къ уголовному слъдствію. «Что на судъ говорятъ, то и записываютъ», гласитъ Русская пословица, въ Архивн. сборн., о внъшней формъ суда. Въ запутанныхъ дълахъ положеніе свидътеля было весьма невыгодно, когда ищея и отвътчикъ на затруднительный случай запасали извъстную уловку: «хотя и солгать, да было бы на кого послаться». Потому человъкъ честный неохотно шелъ въ свидътели: его страшила ложь въ показаніи, а также пугала и грамотная обстановка суда: потому естественно могла образоваться пословица, записанная Яньковымъ: «за волосы свидътеля тянутъ». За то «лгачь лгачу надежный свидътель». Можетъ быть на древнъйшій обрядъ судебнаго испытанія намекаетъ пословица: «жельза и змъя боится». Общее правило уголовнаго изслъдованія, и теперь имъющее свою силу, мътко выражено въ слъд. послов, въ сборн. Янькова: «отрыгается масломъ — виденъ коровій слъдъ».

Уголовный судъ, ведущій свое начало отъ глубокой древности, и впослѣдствіи постоянно имѣлъ случаи упражнять свою дѣятельность на нарушителяхъ гражданскаго порядка, въ эпохи междоусобій и смутъ безначалія, и особенно на ворахъ и разбойникахъ, которыхъ было довольно до тѣхъ поръ, пока не оградилась общественная безопасность строгими полицейскими учрежденіями. Пословица, какъ литературное выраженіе дѣйствительности, иногда любитъ живописать воровской бытъ; напр. «это не покоръ, что за поясомъ топоръ: подумаютъ, что плотникъ, а не воръ»—«у кого воровство, а у насъ то и мастерство» — «удуши, да въ глуши» — «кому лопата, а намъ ломъ; кому острогъ, а намъ домъ»—«на дворъ черезъ заборъ, а въ тюрьму дверьми»—«тѣмъ гостямъ тюрьма по костямъ» — «вору висилица неизмѣнный другъ». О разбойникахъ

Волжскихъ: «на Волгъ жить, ворами слыть»; объ Уральскихъ: «семеро пойдутъ — Сибирь возьмутъ.»

Основаніемъ суду и правдъ пословицы полагають высокую правственность, воспитанную теплымъ христіянскимъ чувствомъ, которымъ сограты вса нравственныя изреченія, осмотрительно приложенныя къ жизни здравымъ смысломъ народа. Правда, какъ jus divinum (по объясненію Вацерада), въ пословицахъ существенно отличается отъ суда: «правда суда не боится»; ибо «правда сама себя очистить:» она «хоть и груба, да Богу люба». Грвхъ разумвется отклоненіемъ отъ закона, преступленіемъ закона: «прежде законъ, нежели грахъ. Мара всякому далу, удержание себя въ предалахъ -- полагается основою правильной и законной жизни: «всякое дело мера красить». Самое зло произопло на свътъ отъ выступленія воли изъ предъловъ міры: «отпаль бісь въры, не познавши своей мъры». Добро состоить не въ знаніи, а въ дълъ: Сербы говорять пословицею: «и чорть знаеть, что право; да не дълаеть». — Любовь къ ближнему и доброе дъло, какъ выражение этой любви — главнъйшія основы нравственнаго чувства пословицъ. Эгоистъ, по здравому смыслу народа, не выполняетъ своего человъческаго назначенія, потому что: «человъкъ не для себя родится». Состраданіе къ ближнему есть дёло взаимное, ибо б'вда надо всякимъ можетъ учиниться: «и надо всёми не покрыто» — «вздохни, да охни! объ одномъ сохни; а какъ пораздумаешь, такъ и всёхъ жаль» — потому что «и на волъ слезъ вдоволъ». Но такъ какъ «неравны и пальцы на рукахъ», а «который палецъ ни укуси — встмъ больно»: то человтколюбивое чувство особенно нъжно къ сиротамъ и неимущимъ: Сербскія пословицы гласятъ: «дарующая рука — мать сиротамъ» — «изъ за сиротъ и солице сіяетъ»; — «сиротская слеза даромъ на грудь не канетъ» — говоритъ Русск. пословица.

Терпъливое и ровное перенесеніе всъхъ случайностей жизни, какъ радостныхъ, такъ и печальныхъ, глубокой задумчивостью отзывается въ нъкоторыхъ пословицахъ, подобныхъ слъдующей: «въ печали не унывай, а въ радости не ослабъвай»: тъмъ окажешь въ себъ *мирное* сердце, какъ говоритъ Сербск. послов. «мирное сердце Бога молитъ, а немирное слезы ронитъ». Такое ровное расположеніе духа придаетъ ясность и спокойствіе взгляду на весь міръ, гдъ «все добро, да не всякому на пользу». Самая смерть, хотя и страшить — ибо «животъ смерти боится»: однако она должна быть ожидаема спокойно, безъ ропота и ужаса: «смерть терпъть легче, нежели ждать»; миновать же ея нельзя: она, какъ и самая жизнь, есть дъло общее: «смерть окладное дъло».

Высокое нравственное чувство пословицъ, воспитанное благотворнымъ свътомъ Христіянства, не могло иногда не оскорбляться поступками, унижающими человъческое достоинство. Надобно однако замътить, что въ пословицахъ древнъйшихъ негодование на порокъ и пошлость никогда не доходило до сатирическаго раздражения, а спокойно и величаво высказывалось нравственнымъ изречениемъ, или въ видъ уголовнаго ръшения, или же психолостическаго наблюдения надъ слабостями человъчества; напр. «гръха ни пропить, ни проъсть, ни проспать» — «торговать бъдою — наложить головою» — «нищева ограбить — сумою пахнеть»; Сербы и Чехи говорятъ пословицею: «кто плюнеть на небо, тому плевокъ на лицо падетъ».

Какъ въ исторіи литературы, съ успъхами образованности, по мъръ того, какъ болъе и болъе раскрываются недостатки общества, становится ощутительнъе потребность легкаго осмъянія, а потомъ и жесткаго негодованія—въ сатиръ, баснъ, комедіи: такъ и позднъйшія пословицы отличаются отъ древнъйшихъ своимъ ироническимъ тономъ. Старинная пословица, какъ эпическій отрывокъ, какъ эпизодъ изъ народной поэмы, строга, величава въ своей простотъ, добродушна до дътской наивности, богата миническими намеками, и необыкновенно объемиста, будучи полнымъ выраженіемъ народной жизни. Она не расточаеть словь на частные случаи, не хочеть знать между людьми исключеній, отмітченных теловітческой слабостью. Она раздается только на пользу встыть и каждому, а не для праздной поттхи. Строго судить она о человъкъ, но осторожно высказываеть свой судъ: нбо она знаеть, что какъ заблуждаться, такъ и исправлять свои ошибки — свойственно каждому. Потому хотя и высоко цвиить она самоотвержение и любовь къ ближнему; однако, синсходя къ расчетамъ здраваго смысла, не велитъ забывать и самого себя: «дълай другу добро, да себъ безъ бъды». Она еще не знаетъ утонченныхъ извитій порока, и следить только за общими всемь людямь уклоненіями оть добра и правды: «учатся льсти», говорить она: «а гордость и сама выростаетъ» — «въ убогой гордости діаволь утаху имбеть».

Жизнь и природу человъка рисуеть она въ немногихъ, но крупныхъ чертахъ, столь свойственныхъ народному эпосу: «молодой на битву, а старый на думу»—«въ лъсу птицы, въ теремъ дъвицы, а у браги старыя бабы». Для характеристики же отличительныхъ особенностей умъетъ она схватить такіе признаки, которые ярче другихъ кидаются въ глаза: «мельникъ богатъ шумомъ» — «клинъ плотнику товарищъ». Не затрудняя себя ежедневными, мелкими случаями однообразно жившей старины, она изрекаетъ ръшительное слово о человъкъ только тогда, когда онъ уже окончательно завершитъ свою дъятельность: «кто съ дерева убился — бортникъ, кто утонулъ — рыболовъ, въ полъ лежитъ — служивый человъкъ». Хотя она и позволяетъ себъ съ умиленіемъ остановиться на мысли о томъ, какъ непрочно на землъ все прекрасное и доброе: «ретивая лошадка не долго живетъ»: однако, смотря на міръ съ той

высоты общихъ соображеній, откуда въ сплошной масст поколіній не различишь особенностей, — въ утъшение ежечастнымъ временнымъ потерямъ указываеть она на всеобъемлющую жизнь цёлыхъ родовъ и поколеній: «не тужи о инъ, отрасли есть!» Тъмъ не менъе на каждаго въ отдъльности налагаетъ она обязанность совершить, сколько ему суждено: «всякому зерну своя борозда», и хотя недолговъчна дъятельность человъка; но рано ли, поздно ли «посъянное взойдетъ». Сила времени все увлекаетъ въ своемъ теченіи; «времени не поворотишь»; на поприща даятельности поколанія заступають масто покольній, и въ свою очередь отживають, будучи вытьсняемы покольніемъ нарождающимся: «люди мруть, и намъ дорожку труть» — «передній заднему мостъ». Роковое предопредъленіе и руководство свыше — силы, разрвшающія для эпическаго поэта всв запутанности событій и двиствій — выступають и въ древней пословицъ важнъйшими двигателями жизни: «суженое ъство да ряженому ъсти» — «конь подъ нами, а Богъ надъ нами» — «ни хитру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божія не минути». Самое грозное и роковое проявленіе этого суда наши предки полагали въ смерти, которая потому и называется въ лътописяхъ судома Божима. Недосягаемое для человъческихъ взоровъ ея величіе, грозное и ослѣпительное, прекрасно выражается пословицею: «на смерть, что на солнце, во всъ глаза не взглянешь». Какъ судомъ нелицепріятнымъ, ею ръшаются всъ недоумънія, тяжбы и заблужденія жизни: «гробъ не ложь, и проводы тожь». Этотъ высокій, трагическій смыслъ гроба народная фантазія художественно уміла довершить різкимъ очеркомъ того тоскливаго впечатлънія, какое производить на чоловъка его послъднее, невзрачное и тъсное жилище: «шесть досокъ, да холотинки платокъ».

## IV. Миоологическое и эпическое значение пословицы.

Было время, когда пословица, создаваясь въ устахъ народа витет съ миеомъ и сказаніемъ, имтла значеніе болте обширное и важитйшее, нежели тенерь. Независимое отъ личнаго произвола ся происхожденіе видно уже изъ
общаго признанія того, что она — сущая правда, никогда неизмітная. Однообразное теченіе — не витшнихъ событій — а нравственнаго быта эпической
старины, скованное обычаемъ, постоянно возводило свое начало къ темной
старинів. Въ эту эпоху всякій вымысль, всякая новая мысль могли получить
право гражданства не какъ новость, но какъ припоминавіе утраченнаго преданія; какъ уясненіе и развитіе того, что отчасти было уже давно всёмъ и
каждому извістно. Слово, какъ вірнійшее хранилище преданія, по преимуществу должно было господствовать надъ всёми жизненными интересами

эпическаго періода. Конечно не всякая рачь, имающая предметомъ насущныя потребности, могла остановить на себт вниманіе, какъ нтчто самостоятельное, достойное разсужденія и преданія: вмісті сь текущимь днемь такая рвчь навсегда исчезала изъ памяти народа, не покинувъ по себв никакого следа; потому что даже во время своего минутнаго существованія она, ни въ чьемъ сознаніи, не могла отделиться отъ преходящей потребности, ею выраженной; не могла выступить, какъ разумное проявление дара слова. — Слово, какъ выражение разумной силы, уже въ отдаленную эпоху ръзко отдълилось отъ ежедневной рачи и мимолетнаго разговора, отличивъ себя марнымъ, стихотворнымъ ладомъ, и принявъ черезъ то постоянную, никогда неизманяемую личнымъ произволомъ форму. Въ такомъ словъ народъ впервые созналъ свое духовное бытіе, и понятіе о мысли соединиль въ неразрышимомъ единствы съ членораздёльными звуками: потому-то и почтилъ онъ его высоко, и не какъ витшнее только выражение душевныхъ интересовъ, но какъ самую душу свою, какъ всъ умственныя и нравственныя убъжденія, силою дара слова пришедшія въ видимость. Уваженіе къ этому высокому дару, которымъ Творецъ отличиль человъка отъ прочихъ твореній, было тэмъ сильнье, что въ словъ народъ видълъ не произвольную мысль отдъльныхъ лицъ, тотчасъ же народившуюся и на глазахъ же погибавшую, а мыслительность цёлыхъ поколъній, никому невіздомо — когда и какъ образовавшуюся. Самая неизвітстность доисторического происхожденія языка — достаточно уже подавала народу поводъ видёть въ слове нечто господствующее надъ живыми, нарождающимися поколеніями, сменяющими другь друга въ теченіи вековь; тогда какъ основной строй языка въ своихъ обычныхъ изреченіяхъ, песняхъ и сказкахъ, поговоркахъ и заклятіяхъ, величаво простиралъ свое господство надъ встми поколеніями. Пословица, вместе съ загадкою, заклятісмъ, наговоромъ, судебнымъ и всякимъ другимъ многозначительнымъ изреченіемъ составляетъ часть того всеобъемлющаго и прекраснаго *слова*, которому соотвътствуетъ Греческое названіе эпось, по преимуществу выражающее самое полное его проявленіе въ минологическихъ преданіяхъ о богахъ и герояхъ.

Будучи голосомъ преданія, идущаго отъ временъ темныхъ, эпическая поэзія какъ для пѣвца, такъ и для слушателей казалась произведеніемъ, стоящимъ внѣ произвола личнаго. Въ періодъ миенческій первыя проблески своей духовной силы человѣкъ призналъ за выраженія въ самомъ себѣ какихъ то постороннихъ стихійныхъ, и именно вещественныхъ силъ. Потому — если язычникъ страшился проявленія своей души въ глазахъ (слич. Скандинавскій эпитетъ Зигурда огит і аида — змѣй въ очахъ), въ бровяхъ, даже въ пальцахъ: то тѣмъ болѣе обаятельную силу должна была оказывать на него живая рѣчь, къ ко-

торой высказывается душа во всей ея полноть. По миенческимъ представлениямъ слово вылетаеть изъ за городьбы зубовъ, какъ птичка: потому Гомеръ говорить: крылатое слово; или же льется оно какъ ръка: потому рычь и рыка происходять отъ одного общаго корня ри или ры, греч. реф; или же свътить и блистаеть оно, какъ стихія свътлая, воздушная: потому наше баяты имъетъ при себъ въ прочихъ языкахъ индоевропейскихъ родственныя слова съ значеніемъ свъта: сакскр. б'а, греч. фаф, фафф. Но еще яснъе Санскритъ въ одномъ корнъ соединяетъ понятія о словъ, о ръкъ или водъ, и о свътъ: именно: мад говорить и свътить, откуда существительное мада ръка.

Какъ отдъльный членъ эпическаго преданія, пословица заимствовала свою обязательную для всёхъ силу отъ старины, откуда ведеть она свое происхожденіе. Какъ въ заклятіяхъ и наговорахъ слово будто бы могло насылать и лічить болівани, причинять и удалять бізды и напасти: такъ въ пословиці являлось оно не только окончательнымъ решеніемъ здраваго смысла: «пословица встмъ дъламъ портшница»; но и таинственнымъ изречениемъ самаго рока. Въ пользу эпическаго характера пословицы надобно привести то обстоятельство, что въ старину захватывала она въ свой объемъ и прочія члены эпическаго преданія, каковы примъта, врачебное наставленіе, загадка, и проч.: потому то все это и находимъ въ старинныхъ сборникахъ, напр. въ Архивномъ XVII в., Янькова 1749 г., Погодинскомъ 714 года. Лучшій знатокъ и собиратель народныхъ преданій у Славянъ, Вукъ Караджичь, не усомнился помѣстить между Сербскими пословицами и краткія заклятія, и примъты: этимъ конечно ни онъ, ни старинные сборники не могли смъщать пословицы съ прочими разрозненными членами эпоса, а только указали ей настоящее мъсто въ живомъ, органически сомкнутомъ преданіи. Старина не знала ученаго анализа и не дробила по частямъ различныхъ выраженій одной и той же общей имъ всвиъ жизни.

Такой доисторическій періодъ убѣжденій и вѣрованій, между народами Индоевропейскаго покольнія, во всей своей первобытной свѣжести дошель до нась въ Индійскихъ Ведахъ. Какъ по содержанію, такъ и по формѣ, Веды дѣлятся на двѣ части, опредѣляющія самое существо этихъ книгъ: одна часть состоитъ изъ величаній, пѣсней и гимновъ, и потому называется мантра: это слово происходить отъ ман думать (наше мню); съ окончаніемъ — тра, означаеть совѣть, пѣснь, моленіе, по смыслу совершенно согласно съ Скандинавскимъ и Финскимъ словомъ рупа. Другая часть Ведъ, въ прозаической формѣ: излагаетъ религіозные обряды, и называется брагмана— словомъ, происшедшимъ отъ брагма, имѣющаго значеніе религіознаго обряда, мольбы и языческой требы или жертвы, сопутствуемой напряженіемъ умственныхъ силъ,

оть глагольн. корня брг — напрягать силы, восходить (1). Эти двв части Ведъ въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ такъ невразумительны и темны, что даже древитишіе Индійскіе грамматисты, имтвшіе цтлью объясненіе Ведъ, затеряли уже ключь къ полному уразуменію какъ гимновъ, такъ и обрядовъ. Одниъ изъ этихъ грамматистовъ, указавъ на необъяснимыя противоръчія въ гимнахъ Ведъ, присовокупляетъ: «не виновато бревно, что его не видитъ слъпой». Послѣ этого, удивительно-ли, что до насъ даже въ самыхъ древнихъ письменныхъ источникахъ, ничего не дошло отъ языческихъ величаній въ честь Славянскимъ Перуну, Волосу и другимъ божествамъ, когда даже древнъйшіе объяснители Ведъ не могли уже понимать жреческихъ пъсней, записанныхъ въ этихъ книгахъ? Мало того. Сами Веды, въ историческомъ отношения, являють уже переходь оть первоначальнаго жреческаго періода къ поздвъйшему, когда величанье отъ прославленія языческаго божества низошло до заклятія, наговора. Ибо въ Ведахъ поздивншаго періода къ такъ называемымъ мантра присовокупляются уже и заклятія противъ вредныхъ дъйствій божествъ, противъ бользией, враговъ, звърей. Подобный заговоръ бользии такмана, съ обращениемъ къ божествамъ Агни и Варунъ, приводитъ Ротъ (2) изъ Ат'арва-веды. Болъзнь такманъ свойства воспаляющаго, какъ видно изъ словъ заговора: «ты все тёло желтымъ (гарітан) творишь, мучишь палящатымъ огнемъ». Потому заговоръ и начинается призваніемъ божества огня: «Агни, прогони такманъ!» Это болъзнь страшная, проказа: она, сожигая тъло, даетъ ему цвътъ желтый, или какъ въ старину говорили золотой, откуда бользнь зла*теница* (желтуха), и одна изъ сестеръ-лихорадокъ — златеница. Славяне утратили древившино форму заговора, но до временъ Нестора сохранила о немъ память въ клятвъ передъ Перуномъ, какъ божествомъ огня: «да будемъ золоти, яко золото». Эту первобытную связь огня, свъта и златеницы, въ значенін какой бы то ни было бользни-демонологія посльдующаго періода выразила въ преданіи о бользни, происходящей отъ свытлаго божества Эльфа, а у насъ преимущественно о воспъ, отъ которой умершіе будто бы ходять на томъ свётё въ золотых ризаху: что совершенно согласно какъ съ клятвою: да будемъ золоти, яко золото», такъ и съ миническимъ соотношениемъ огия съ бользнію такманомъ. Индійскій заговорь на эту бользнь заклинаеть, чтобы она, проходя мимо, шла въ страны чуждыя, къ живущимъ далеко Муджавать или къ Ваглика. Наши старинныя заклятія прогоняють всякую напасть тоже въ отдаленныя страны, въ пустыни и дебри. До насъ не дошли въ своемъ

<sup>(1)</sup> Roth, Zur Litteratur u. Gesch. d. Weda. 1846.

<sup>(2)</sup> Ibid. cTp. 37.

нервоначальномъ видъ заклятія, совершавшіяся при изгнаніи Мораны (Санскр. **марана** смерть), какъ начальной силы всякому злу и всякой бользии: за то старинныя рукописи сохранили намъ заговоры противъ миническаго существа, если и не тожественнаго съ Мораною, то по крайней мъръ въ ближайнемъ родствъ къ ней стоящаго. Я хочу сказать о миеическомъ существъ, извъстномъ подъ именемъ неэксить или неэксить, и записанномъ между суевъріями въ извъстной древней статьъ, напечатанной у Калайдовича въ Іоан. Ексархъ Болгарск. на стр. 210: въ этой статьъ суевъріе «о нежитъхъ, сиръчь изъ пустыня исходять» принисано Болгарскому попу Іереміи. Какъ *морана* отъ корня жр значить смерть, такъ и нежсить, въроятно, состоить изъ отрицательной частицы ие и слова жить, отъ глагола живу. Въ одной Сербской рукописи, писанной полууставомъ, на пергаментъ, за сообщение которой приношу мою благодарность Профес. В. И. Григоровичу, дошло до насъ пять заклятій противь нежита. Въ этихь заклятіяхь подъ нежитомь разумбется какая то страшная напасть. Не полагаю нужнымъ распространяться о томъ, что какъ въ этихъ, такъ и другихъ подобныхъ имъ заговорахъ, древитишия языческія формулы перемъшиваются съ позднайшими образами, возникшими въ воображение уже подъ влиниемъ христіанскихъ идей. Во встахъ этихъ заговорахъ мионческое лицо нежить или нежитъ встречается съ силою доброю, которая и прогоняетъ нежита. Поздевний олицетворения этой благотворной силы, безъ сомивнія, не составляють первоначальной сущности заговора. Приводимъ здъть второй и третій заговоры. Второй: «Сходещю нежиту от сухаго мора и сходещу Інсусу отъ небесе, и рече ему Інсусь: камо идеши, нежите? рече ему нежить стмо иду, Господине, въ чльвтию главу мозга сръчати, челюсти првломити, зубы ихь ронити. шіс ихь кривити и уши ихъ оглушити, очи ихь ослъпити, носа гугьнати. крыве ихь проліяти, въка ихь исушити, устынь ихь кривити, и удовь ихь раслаблати, жиль ихь умртвити, тела изьмыждати, **лъноту ихь измънити, бъсомь мучити е. и рече ему Іисусь: обратисе, нежите!** иди вы пустую гору и вы пустыну. обръти ту елъну главу и выселисе вы ню. **ть бо все трынить и все страждеть**  $\binom{1}{1}$  — иди вь каменіе. ть бо все трынить, зиму и знои и всъко плодьство. ть бо о(т) твари жестокь есть, вь себъ дрьжати те сильнь есть. Нежить, да ту имъи жилище, доньдъже небо и земла мимоидеть и кончаетьсе. отниди отъ раба бжія. имрек.» — Третій заговоръ стоить въ связи со вторымъ. «Святы Михаиль Гавриль гредфще, вызымы желфзыны лукы и жельзьны стрылы. стрылати хоте ельна и ельну, и не обрыте ту ельна и ельну. нь обръте нижита, иже съдъще, камы рацъпивь. и выпроси его: что ты

<sup>(1)</sup> Здъсь выпущено нъсколько словъ, которыя мы не могли понять.

еси иже съдиши, камы рацъпивь? отвещавь ему: азь есьмь нежить, иже чловъче главе рацъплю и мозыть исръчу, крывь ему пролъю. и рече му Миханль Гавриль: проклетыи проклетьче нежите! не мозыта сръчи, ни главы рацъпи. нь иди вь пустую гору и вылъзи вь елъну главу. та ти есть трыпълива трыпъти то. аще ли те по семь дни обръщу. любо те посъку, любо те прострълю. и вызымолисе нежить: не посъци, ни простръли мне, да бъжу вь гору ивызвлелъну (sic) главу» — —

Такія заклятія еще носять на себь следы первобытной Индійской мантры, или величанья, по крайней мъръ въ наименованіи мисическаго существа и въ эпическомъ разсказъ о какомъ-то миническомъ событии. Заговоръ поздиъйшей эпохи теряеть и эти последніе остатки жреческаго періода, оставляя за собой только силу клятвы, цълебную или вредоносную, но совершенно забывая первоначальныя обстоятельства заклятія. Такой историческій ходъ заговора во всей ясности оказывается изъ сличенія одного древне-німецк. на ушибъ и вывихъ, въ рукописи Х въка, съ поздижищимъ заговоромъ Русскимъ, въ спискъ XVII въка. Нъмецкое заклятіе, будучи еще эпизодомъ эпическаго цълаго, разсказываеть частный случай о томъ, какъ Фоль и Воданъ тхали лъсомъ, какъ лошадь Бальдера вывихнула себъ ногу, и какъ Воданъ заговорилъ и вывихъ костей, и вывихъ крови (?bluotrenki), и вывихъ суставовъ. Непосредственно къ этому разсказу присоединяется и самая форма заклятія: «кость къ кости, кровь ко крови, суставъ къ суставу, будь прилажено. Какъ заклятіе Веды призываеть божество Агни, такъ и эта Нъмецкая формула заставляеть заговаривать вывихъ, кромъ Водана, и другихъ боговъ: «заговаривала Синтгунтъ и Сунна (солнце) сестра ея, заговаривала Фруа (фрея) ѝ Фолла сестра ея, заговаривалъ и Воданъ, какъ умълъ хорошо». Заговоръ Русскій употребляеть почти тъже выраженія въ формъ заклятія — откуда и видно общее его происхожденіе съ Нъмецкимъ; но онъ уже утратилъ какъ эпическую, такъ и жреческую основу: Русское заклятіе не связывается уже ни съ какимъ эпическимъ событіемъ, и не взываетъ къ языческому божеству. Старинное прославление въ честь языческаго божества заменено поэтическимъ воодушевлениемъ, съ которымъ колдунъ приступаетъ къ заговору: «зъбасалися сцепалися двъ высоты въмъсто, --сростася тело съ теломъ, кость съ костью, жила з жилою; запечаталъ — во всякомъ человъкъ печать; запеки ту рану у раба божія, имярекъ, въ три дни и въ три часы, ни боли ни сверби, безъ крови безъ раны».

Другое нѣмецкое заклятіе X в. имѣетъ предметомъ заговариванье оружія Вотъ оно: «нѣкогда сидѣли жены (idis, idesa — существо миоическое, а также и вообще жена), сидѣли тамъ и сямъ: одни вязали наузы, иныя усмиряли войско, иныя рвали вѣнки (т. е. зелье на вѣнки). Вырвись изъ оковъ, убѣги отъ

враговъ! • Подобно этимъ Намецкимъ Идисамъ, и наша Ярославна въ Слова о полку Игоровъ является заклинательницею оружія, и вся ея пъсня, проникнутая мионческимъ чествованіемъ Солида, Вътра и другихъ стихійныхъ божествь, есть нечто иное, какъ заговоръ на возвращение Игоря. Аля объяснения этой общензвастной пасни, съ точки зранія заклинательной, привожу одинь заговоръ на оружіе, въ которомъ наузы, или чародъйскіе узлы играють главную роль: «завяжу я, рабъ такой-то, по пяти узловъ всякому ствльцу немирному, невърному, на пищалякъ, лукакъ и всякомъ ратномъ оружіи. Вы, узлы, заградите стрельцамъ все пути и дороги, замкните все пищали, опутайте все луки, повяжите всв ратныя оружія. Въ монхъ узлахъ сила могуча, сила могуча зменная сокрыта, отъ змен двунадосять главаго, того змен страшнаго. — Въ монхъ узлахъ зашиты злою мачехою змънныя головы (1).» Будучи сближено съ этимъ заговоромъ, одно самое темное мъсто въ пъснъ Ярославны нолучаетъ новый свътъ. Обращаясь къ Солнцу, супруга Игоря, какъ бы, припноываеть ему способность заговаривать оружіе наузами: «въ полѣ безводнѣ жаждею имъ лучи (т. е. луки) съпряже, тугою (т. е. печалью) имъ тули затче» --- тоже самое, что въ приведенномъ заговоръ значится такъ: «замкните всв пищали, опутайте всв луки».

Въ Нъмецкомъ заговоръ являются еще богини Идисы, сильныя наузами Въ послъдствіи дъло наузовъ изъ рукъ божества перешло къ знахарямъ и ворожеямъ, хотя и въщимъ, но уже смертнымъ. Скандинавскія въдьмы (валы). не только предсказывали будущее, но заговаривали болізани, заклятіями насылали беды, а также и помогали женамъ въ трудныхъ родахъ, были бабками повитухами. Въ Ряз. и Тул. губ. повитуха называется диданка: слич. «дидъ ладо» и дидко, дидко въ смыслъ черта; такъ и бабка имъетъ при себъ бабкать — нашептывать, ворожить, въ Тамбовской губернии. Наши слова повить, посой оть глагола сить, сью, по значению своему, родственны наузамъ. Въ одной Болгарской рукописи поздивишаго письма, принадлежащей Профес. Григоровичу, осуждаются жены, употребляющія наузы на звіря, на скоть и на дътей: «кои то завъзують зверове, и мечки, и гледать на воду, и завезують деца малечки» — въ другомъ мъстъ: «и завезують скоти». Въ Тверск. губ. скоту навязывають вязло, для предохраненія отъ звірей. Въ упомянутой рукописи, за сообщение которой приношу мою благодарность В. И. Григоровичу, предлагаются замічательныя данныя для исторіи колдовства, въ собраніи обличительныхъ словъ, противъ народныхъ суевърій, подъ общимъ заглавіемъ «празници бабыни илы о бабихъ баснехъ». Въ одномъ мъстъ обличитель такъ

<sup>(1)</sup> Caxapos. Chasanis pyc. map. I, 27,

выражается о господствъ суевърій въ Болгарской земль: «по много земли кодихь, только несамь видёль помного бродници и самовили и магесницы, колку у болгарска земля» — т. е. нигдъ столько въдьмъ и ворожей не видалъ, какъ въ Болгарской землъ. Изъ обличеній его видно, что важивнийя лукавыя ерагощини ихъ состоять въ леченье, ворожбе и въ заведении бесовскихъ праздниковъ, изъ которыхъ замъчательнъйшіе «горешлаци празници. и волческім празници. и русалыи (въ другомъ мъстъ «русалискіи») празницы». Лъченье на-Зывается лект, зелье биле, или билявище, откуда биляре — знахари и лвкаря. До обличителя дошло еще преданіе о нікоторых в суевітрных обрядах , совершаемыхъ ворожеями при содъйствіи еретиковъ; но учрежденія касаются только вившияго порядка, а не самой сущности его, то есть величанья божествъ; или, выражаясь терминами Веды, касаются только брагманы, а не мантры. Періодъ созданія миновъ и прославленій божествъ уже давно прошель: Болгарскіе знахари всю сущность своего дела видели только въ учрежденіи суевърныхъ празднествъ. Воть какъ повъствуетъ интересная рукопись: «да скажу вамь. некое имаше двъ баби. на една беше имя баба друса, ліяше олово и бдеше вода. а друга та имя беше горогледа, баба пятка, гледаще на восокъ. тія беху и залагаре, и бродници, и другіи многи лекове знаяху. и во оно време имаше два попа, попь торно и попь мигно. тія две баби празнували 12 петци на година. доиде баба друса, и рече попу торну да напишесь тіл 12 празници. защо попь торно беше книжень. баба друса казоваше, а понь торно писуваше — — и горогледа баба гледала. на восокь. и познала дека добро било. и другіи празници да написать, горогледа петка рече попу мигну, да напишемя мартини суботы, и четвертціи, и волческій празници, и русалискіи, и горешлаци, и стіи германь. и жени да не предуть у пятокь, и некон торницы (sic) написа, попь мигно, и другіи многи, прелащени въщи написаха, попь торно и попь мигно и тія двъ баби, собраха много прости народи, жени и мужіе кои то бъху, магесници, и бродницы, тако же и мужіе, кои то бъху развращени, безбожницы, тутунции и піяницы. таки васе собраха много, и излезоха на одна могила. попь торно и попь мигно. облекохасе ва одежди, безаконици, и поставиха законь, никои да не работи на тія празници». Историческая достовърность учрежденія этихъ суевърныхъ обрядовъ въ Болгаріи подтверждается извъстною статьею о книгахъ истинныхъ и ложныхъ и о суевъріяхъ, напечатанною Калайдовичемъ въ Іоан. Ексарх. Болг. стр. 210. Въ этой стать в кром в заговора на нежить, приписывается Болгарскому Іеремін также и заговоръ на лихорадки или трясавицы: «и иже именують трясавици, басни суть Іереміа попа Больгарьскаго». Объ этомъ учредитель суевырій тамъ же сказано: «то Ереміа попъ Болгарскій солгаль, быль ез навыху на Верзіуловъ

колу». Очевидно, что Іеремія быль признань колдуномь. Выдумать суевърій онь не могь. Они идуть изстари; но онь, въроятно, гласно стояль за нихь и укореняль ихь, подобно Болгарскимь Торну и Мигну. Исторія Болгарскихь суевърій важна для разработки нашей старинной поэзіи особенно потому, что во всей опредълительности даєть понятіє о томь переходномь времени, когда языческія преданія, подчиняясь письменности, столкнулись съ новъйшими идеями и выразились въ той нельпой смъси древньйшаго съ поздньйшимь, какую представляють теперь многія суевърныя преданія, обычаи, и почти всь доньшь ходящія въ устахь народа заклятія.

Изъ историческаго обозрѣнія языческой литературы, нами предложеннаго, оказывается: 1) что мантра переходить въ заклятіе еще въ эпоху Ведъ: заклятіе есть поздивищій видь мантры. 2) Что съ теченіемь времени заклятіе теряеть мало-по-малу первоначальныя черты мантры, отрывается отъ эпическаго цвлаго и забываеть величанья божествь: но сила клятвы остается въ нерушимости, какъ сила въщаго слова. 3) Что брагмана, какъ обрядъ и обычай, долве удерживается въ преданіи, такъ что силою обычая могли дожить до поздившихъ временъ самыя заклятія. 4) Что знахари и ввдьмы поздивйшей эпохи, утративъ живую связь съ языческими божествами, вовсе не помнятъ мантры — если позволено здъсь выразиться языкомъ Ведъ: всю сущность двла полагають они въ языческомъ обрядъ; и 5) что старина для нихъ, какъ и для всей массы народа, въ періодъ эпическій, есть страна чудесь, откуда почернаютъ они и силу, и вдохновение. Они, напр., не велятъ бабамъ по пятницамъ прясть, но не знаютъ уже, что пятница посвящалась богинъ Фрев или Прін, которую и досель еще, забывь ея настоящее имя, думають видеть по пятницамъ ночью въ некоторыхъ областяхъ нашего отечества. Или еще: каждому извъстно, что черезъ порогъ не здороваются. Обрядъ остался; но преданіе о жилищ'в домоваго Эльфа подъ порогомъ вышло изъ памяти, въ следствіе того, что домовой перешоль въ чорта, которому, нонечно, не следь оставаться подъ порогомъ между тёми, кто здоровается. Еще: всв знають, что по праздникамъ не калять жельза на огнь; но кому же придеть въ голову, что въ этомъ обычат сохранилась память о судебномъ испытаніи же**лъзомъ** ?

Отсюда явствуеть, что въ пословицахъ найдемъ только слѣды давно отжившихъ вѣрованій. Впрочемъ уже и то достойно замѣчанія, что языкъ и до нашихъ временъ еще такъ много сберегъ отъ незапамятной старины. Языческій обрядъ и величанье божествъ, брагмана и мантра, какъ достояніе иныхъ временъ, выродились, вымерли и окончательно преданы забвенію; но крѣпкая память пословицы и доселѣ еще не забыла не только миенческихъ обрядовъ,

но и величанья, въ его вторичной формъ, въ заклятіи. Намеки въ пословицахъ могуть быть, конечно, самые неполные, брошенные невзначай, безо всякаго желанія распространяться. Ибо наивная старина, исполняя дъло, не любила о немъ говорить много. Замъчательно, что самое слово обрядо (отъ рядить дълать, а также и судить, что видно изъ тавтологическаго выраженія: судить-рядить) въ Русскомъ народномъ языкъ употребляется просто въ значеніи, или одъянія, именно женскаго, въ Псковской губерніи, или же дъла: въ Вологодск. губерн. говорится только во множ. числь: обряды, въ значенія всякаго занятія по кухнъ, въ значеніи стряпни, откуда, въ Архангельской губернін, обрядиха — хозяйка. Въ Курской губернін, въ сель Лукашевкь, еще въ началъ нынъшняго стольтія, въ день Пасхи, совершался обрядъ (1) умилостивленія мороза ячнымъ киселемъ на молокъ. Старшій въ семьъ, постановивъ кисель на растворенное окно, громко кликалъ: «эй морозъ! иди къ намъ киселя теть, не тронь нашихъжита-пшеницы». Потомъ выливалъ ложку киселя за окно, какъ бы въ покормъ морозу. Повторивъ это заклятіе трижды, ставилъ кисель на столъ для тды.

Изъ Славянскихъ пословицъ особенно Галицкія богаты любопытными намеками на языческое поклоненіе. Воть нткоторыя, замтчательнтишія (2). О многобожіи: «на що ты другого бога взываешь, коли свово маешь». — «Чужих богов шукае, а своих дома мае». Здёсь очевидно подразумёваются домашніе пенаты, или домовые. 2) О земль: «не годен того, же го земля святая на собъ носить». Въ клятвъ: «земля бы го святая не пріймила!» Въ эпическомъ привътствіи, или, какъ говорятъ Сербы, въ здравицъ: «бувай здорова як рыба, гожа як вода, весела як весна, робоча як пчола, а богата як земля святая.» 3) О вътръ: Галицкая поговорка «вътер божій дух» прямо указываеть на Стрибога и его внуковъ. 4) О поклоненіи огню, или Сварожичу: «огонь святый — метится, як го не шануешь.» Въ отношени къ поклоненію огию надобно разумъть слъдующія Сербскія клятвы огнемъ: «тако ме живи огань не сажегао!» — «тако ми овага огня!» Память о поклоненія огню сохранилась въ самомъ названіи огня у Малорусовъ: богачь, а о поклоненіи молніи вмѣстѣ съ вѣтромъ, т. е. *Перуну*, въреченіи божсья милость зн. буря, гроза, въ губ. Арханг., Волог., Новгор. 5) О свътилахъ въ связи съ чарованіями въдьмъ: «коли мъсяць, в серп, то чаро̂вницъ ъдуть на границѣ» — «Сонце свѣтить, дощик крашить, чаровниця масло робить» — пословицы въ высшей степени любопытныя и важныя для исторіи чародъйства (3).

<sup>(1)</sup> За сообщение этого обряда приношу мою благодарность В. В. Хлопову.

<sup>(2)</sup> По изданію Илькевича 1841 г.

<sup>(\*)</sup> Смотр. Аванасьева Въдунъ и въдьма, въ Кометъ, изд. Щепкина.

Сюда же относится преданіе о звіряниці, въ поговоркі: «уздришь вовчу звъду». 6) О Рахманахъ и Рахманскомъ праздникъ: «постимо як Рахмане». — «На Юра-Ивана, на Рахманскій великдень». Въ Галиціи слыветь преданіе, что далеко отсюда, за черными морями, живутъ люди *Рахмане*. Они счастливъйшіе между людьми; сильно постятся, только разъ въ году фдять мясо, на великъ день. А праздникъ «великдень Рахманскій» приходится тогда, когда скорлупа благословленаго яйца отъ насъ до нихъ переплыветь по морю. **Рахмане** суть не что иное, какъ Врахманы, то есть, Брамины, съ которыми наши предки коротко были змакомы изъ Александіи, или баснословной исторін объ Александръ Македонскомъ, подвиги котораго въ Индіи и знакомство съ Браминами описываются очень подробно. Въ Южной Руси, на праздникъ въ честь усопшихъ, или навыскій день, бросають въ воду скорлупу отъ крашеныхъ янцъ для донесенія покойнымъ о торжествѣ Пасхи (1): что совершенно согласно съ преданіемъ объ опредъленіи Рахманскаго праздника приплытіемъ скорлуны. По другимъ преданіямъ можно догадаться, что скорлуна уплываеть не пустая, а въ нее садятся русалки, если только оставишь ее въ цвлости, не раздавишь. Въ образъ русалокъ здъсь олицетворяются души усопшихъ, которыя, по Славянскимъ преданіямъ, водою отправляются въ свое въчное жилище. Похороны на водъ, то есть, спускание покойника на воду — принадлежать къ самому древнему періоду, общему у Славянъ съ Нъмдами. Второй періодъ, о которомъ говоритъ уже Несторъ, состояль въ сожженін мертвецовъ. Что же касается до преданія о скорлупъ, то здъсь, какъ кажется, втрованье о судьбт человтка по смерти соединяется съ космогоническими преданіями о началь міра. Скорлупа занимаеть не последнее место въ космогоніи Литовцевъ и Кельтовъ. У Литовцевъ на ортковую скорлупу, брошеную божествомъ Прамжимасомъ, будто бы спаслись изъ воды иткоторые звъри и люди. А по Кельтскимъ преданіямъ два быка тянутъ изъ воды скорлупу, втроятно, принадлежавшую тому крокодилу, отъ котораго будто бы произошло наводнение: предание, напоминающее въ нашей Голубиной книгъ слѣдующее мъсто: «на трехъ рыбахъ земля основана: «какъ китъ рыба потронется, «вся земля всколебается».

Если языческій обрядъ сохранился въ пословицѣ темнымъ намекомъ, то величанье божествъ, удержалось не болѣе, какъ въ краткой клятвѣ. Такими клятвами особенно богато нарѣчіе Сербское. Нѣкоторыя (²), очевидно, ведутъ свое начало отъ періода языческаго: 1) Клятва страшными болѣзнями, про-

<sup>(1)</sup> Соловьева, Исторія Россіи, І, примъч. 99, и его же статья въ Архивъ Калачова, І, стр. 39,

<sup>(2)</sup> По изданію Вука Караджича 1849 г.

казою (губа), ракомъ (живина), бъщенствомъ (помама), съ очевиднымъ олицетвореніемъ оныхъ: «тако ме губа не јела!» — «Тако ме живина не дрла», вар. «не гризла». «Тако ме не јела губа до паса, а живина од паса». --- «Тако ме помама не напала!» Мы видъли, что заклятіе бользней и наговоры ведуть свое начало еще отъ мантры въ Ведахъ; названіе же страшныхъ бользней часто происходить отъ кория бог.: Серб. бонине оспа, въ Тул. губ. божье падучая бользнь, въ Курск., Псков. *божевольный —* одержимый припадками бъснованія, помъщанный. 2) Клятва безплодіемъ: «тако ми се не закаменило дијете у жени, теле у крави, јагнье у овци, свако сјеме у баштини и дух у костима!» Сюда же относится клятва на трехъ съменахъ: «тако ми се не ископала три сјемена: людско, скотско и земальско!» 3) На зміт: «тако ме не такла люта змија у сред ока! Согласно съ эпическимъ представленіемъ змія въ очахъ: откуда Сканд. выраженіе «ormr î auga» змій въ глазъ. Есть Сербское преданіе о томъ, будто бы кто увидить ноги у зміви, такъ непремівню умреть. 4) На молнін: «тако ме сува муня не осмудила». 5) На солнць: «тако ми оне жраке небеске!» — «тако ми што сја!» Сюда же должно отнести превосходную языческую клятву Галицкую: «солице бы тя побило!» Вредоносная сила огня и свъта явствуеть, какъ изъ Индійскаго заклятія проказы, и изъ Русской клятвы «да будемъ золоти яко золото», такъ и изъ самаго языка, въ которомъ находимъ, вопервыхъ, соединеніе представленій о лучахъ солнца и стрълахъ, а вовторыхъ, соединеніе понятій о зрвніи и глазв съ сввтомъ. Вредоносная сила глаза, змій въ глязъ, совпадаетъ съ вредоноснымъ дъйствіемъ лучей солнечныхъ, и представленіе огня является въ олицетворенной форм'в огненнаго змія.

Періодъ созданія и раскрытія народныхъ эпопей, когда и обычай, и заклятіе, являются уже во вторичной формѣ,— заимствуетъ изъ предшествовавшей эпохи развитія миновъ и культа двѣ силы — чудесное и обрядность. Самая пословица, во времена эпическія, носить еще характеръ, общій всей духовной дѣятельности того періода, и называется притчею. По крайней мѣрѣ Несторъ 
и Даніилъ Заточникъ, приводя народныя пословицы, постоянно называютъ ихъ 
притчами. Въ словѣ притча звукъ ч, чрезъ умягченіе происходить отъ к: потому другая форма этому слову ходитъ подъ видомъ: притка. При томъ 
должно замѣтить, что между т и ч въ древнѣйшихъ рукописяхъ постоянно 
стоитъ з (=у, о): притвча. Притвка, притка, притча, въ старинномъ и народномъ языкѣ употребляются въ смыслѣ случая, событія, судьбы, несчастія: 
въ Древн. Рус. стих. 266 «никакой я притки, скорби не видывалъ надъ собой; 
въ пословицахъ: «безъ притчи вѣку не изживешь» — «на вѣку живетъ притчей 
много»; въ Цар. лѣт. 360 «тогда убитъ бысть князъ Семенъ Бабичь, не на 
суймѣ, но притчею нѣкою». Отсюда прилагательное приточеня въ смыслѣ

опасень: въ Памятн. диплом. сношен. подъ 1492 г. въ столбцъ 71 «путь далекъ и приточенъ». Слъдственно притча, какъ отдъльный членъ народнаго
эпоса, означала событіе, случай, приключеніе; а какъ роковое изреченіе о сбывшемся и о впредь имъющемъ совершаться, принималась въ смыслъ рока,
судьбы. Такое совпаденіе понятій о словъ и судьбъ, кромъ притчи, выразилось весьма ясно еще въ формъ рокъ, отъ реку; отсюда же и урокъ въ значеніи наговора, очарованія. Какъ притча отъ понятія о случат переходить къ
понятію о бъдъ, такъ и судьба отъ роковаго ръшенія переносится къ смерти.
Кельтскій друндъ поучаеть юное поколеніе: «одна судьба, смерть, мать бъдамъ — ничего прежде, ничего больше». Такимъ образомъ эпическое происхожденіе пословицы опредъляется древнъйшимъ соотношеніемъ притчи съ
рокомъ, судьбою. Понятіе о судьбъ, въроятно, весьма важное мъсто занимало
и въ языческой клятвъ. Какъ остатокъ старинной клятвы можно разсматривать весьма замъчательное слово, сохранившееся доселъ въ Вологодск. губерн,
судибоги, въ значеніи жалобы, напр. «не клади судибоги», т. е. не жалуйся.

Несторъ употребляеть слово притча въ его древнъйшемъ, эпическомъ смыслъ, какъ изречение о роковомъ событи, о судьбъ: «есть притъча въ Руси и до сего дне: погибоша аки Обръ». Будучи отдъльнымъ членомъ эпическаго преданія, притча заимствовала свое содержаніе изъ миеа и сказанія. Такъ притча объ Обрахъ стоить въ прямомъ отношеніи къ преданію о великанахъ, которые между прочимъ у Славянъ носять названіе Обра, Чешск. обг, древне-польск. обггут, ново-польск. обггут.

Въ лѣтоп. Переяслав. слово притча замѣнено уже пословицею: «есть же пословица в Руси и до сего дни: погибоша, рече, яко Обори безъ останка». Что касается до пословицы, то первоначально употреблялось это слово въ смыслв согласія, условія, сов'ящанія, міра; напр. «не быша пословици Псковичемъ съ Новгородци». Какъ у насъ пословица отъ юридическаго понятія о союзѣ и согласін переходить къ литературному значенію пословицы, какъ уподобленія, сравненія, ибо между членами уподобленія должно быть согласіє: такъ и Уль-Фила отъ слова juk — чета, пара, joch, jugum, употребляеть съпредлогомъ ga форму ga-juko, въ среднемъ родъ, для означенія греч. σύζυγος, т. е. сочетанный, сопряженный, родной, супружникъ, Филипп. 4. 3; а въ женск. родъ даjuko въ смыслъ согласія и сочетанія понятій въ словъ, т. е. въ значеніи сравненія, уподобленія, пословицы, притчи, тараводі, тароциїа. Первоначальное значеніе пословицы опредъляется также и ближайшимъ отношеніемъ къ смыслу прилагательнаго пословный, т. е. послушный, согласный. Такъ какъ понятіе объ отдельномъ слове могло выделиться только въ следствіе анализа рвин и частей ся: то значеніе пословицы, какъ отдельнаго реченія, должно

быть уже производное, поздивниее. Въ этомъ поздивниемъ смысле пословица уже значить не только реченіе, слово, но даже и отдельный звукъ: такъ въ Азбуковникахъ встречаемъ не только: «скимни рыкающе — еллинская пословица», т. е. реченіе, выраженіе; но также и «Грамматикія, тонкое разумёніе книжныхъ пословица, тонкогласныхъ, дебелогласныхъ, противу осмичастія». Въ этомъ же ноздивниемъ смысле пословица употребляется для означенія и областнаго нарвчія: «многія пословицы приходили Новгородскія», Писм. Еванг. 1506 г. Въ XVIII в., отъ котораго осталось намъ несколько рукописныхъ сборниковъ пословицъ, пословицею называли не только притчу, но и всякую поговорку, примолвку, что очевидно изъ следующаго места въ запискахъ Данилова 1771 г.: «у Митрофана Осиповича была пословица юже; по тогдашнему времени у всёхъ такая мода была, или привычка, дабы въ разговорахъ примешивать какую нибудь ничего не значущую примолвку».

Какъ изречение житейской мудрости, весьма часто облеченное въ иносказательную форму, пословица легко могла сойтися съ загадкою, въ которой простодушная старина думала выразить человъческую хитрость и пытливую любознательность. Воть несколько загадокь, помещенныхъ между пословицами въ старинныхъ сборникахъ: въ Архивномъ: «недобро домъ безъ ушей, а храмъ безъ очей» — «которая матка свои дъти сосеть?». Въ Погодинскомъ 714 г. «шла баба изъ за моря, несла кузовъ здоровья». Взаимное соприкосновеніе пословицы и загадки могло произойти по двоякой причинь: во первыхъ, относительно содержанія, и та и другая, какъ разрозненные члены эпическаго преданія, передавали изъ рода въ родъ старобытныя върованія и убъжденія; во вторыхъ, касательно формы, иносказательное выражение — въ загадкъ разрѣшалось на вопросъ и отвѣтъ, въ пословицѣ же — предлагалось, какъ таинственное изреченіе, какъ притча, темнота которой придавала выраженію величіе и торжественность. Непонятные, обоюдные отвъты и наставленія оракулово и впинато знахарей ходили между народомъ частію въ видё загадки, частію въ видъ мудраго и мудренаго изреченія, или пословицы. Сверхъ того отвъты на загадки, напр., Сербской вилы, или Малорусской русалки — и по смыслу и по формъ - ничемъ не отличаются отъ пословицъ, какъ краткихъ изреченій мудрости народа, его взгляда на міръ и жизнь.

Наше митніе объ отношеніи пословицы къ загадкт можетъ показаться неяснымъ и сбивчивымъ тому, кто привыкъ видтть въ загадкт только поздитишее ся значеніе, т. е. не болте, какъ пустую игру звуковъ и праздной фантазіи. Но если мы обратимъ вниманіе на послъдующую судьбу встять эпическихъ преданій, то увидимъ, что вст они изъ мисическаго обряда и сусвтрнаго сказанія выродились въ праздную забаву и досужую игру. Такъ напр. вст

эти многозначительные обычаи эпической старины, каковы завиваніе в'янковъ, прыганіе черезъ купальный огонь, и т. п., что такое стали теперь? Многимъ ли отличаются они отъ святошныхъ игръ и другихъ подобныхъ тому затъй? Какъ языческій обрядъ впослідствін перешоль въ праздную забаву, такъ и загадка стала игрою словь, даже пословица выродилась въ болтовню и празднословіе. Такимъ образомъ, съ успъхами просвъщенія, подъ благотворнымъ вліяніемъ Христіанства, старинныя преданія эпическаго періода, утративъ свое языческое значение, и вмаста съ тамъ переставъ быть народнымъ поваріемъ, остались на память потомству въ виде художественной забавы: подобно тому какъ нъкогда обоготворенные прекрасные истуканы Зевса или Афродиты въ наше время стали не болъе, какъ изящными произведеніями, которыя, безо всякаго отношенія къ ихъ прежнему религіозному значенію въ періодъ языческій, и теперь пленяють знатока искусствъ своими художественными, классическими формами. Многозначителенъ въ исторіи народовъ этотъ знаменательный переходъ языческаго преданія отъ строгаго обряда и върованія къ игръ и забавъ: ложное воззръніе на міръ исчезло витстъ съ язычествомъ, художественная же игра силъ, нъкогда вызванная върованіемъ, сохраняетъ свое дъйствіе и досель въ эпическихъ играхъ и забавахъ.

Мы уже имъли случай сдълать нъсколько намековъ на древнъйшее значеніе загадки (1). Какъ эпическій пріємъ, нашла она себъ прекрасное примъненіе въ знаменитомъ стихъ о голубиной книгю. Сличеніе этого стиха съ собраніями загадокъ въ нашихъ старинныхъ сборникахъ во многихъ отношеніяхъ важно для исторіи литературы; касательно же загадки оно докажетъ до очевидности, что этотъ эпическій мотивъ, во первыхъ, принялъ дъятельное участіе въ составленіи вышеупомянутаго стихотворенія; во вторыхъ, стоитъ онъ въ связи съ старинными сборниками пословицъ: и втретьихъ, является не праздною забавою фантазіи, а пытливымъ вопросомъ о важнѣйшихъ предметахъ знанія. Для доказательства всъхъ трехъ пунктовъ возьмемъ разговоръ или состязаніе загадками изъ рукописнаго сборника позднѣйшаго письма, въ библютекъ И. Н. Царскаго, подъ № 492.

Во первыхъ сличение сборника со стихомъ. Въ стихъ поется:

Которое море всемъ морямъ мати?
Коя рыба всёмъ рыбамъ мати?
Коя птица всемъ птицамъ мати? — —
Океанъ-море всемъ морямъ мати.
— Почему Океанъ-море всёмъ морямъ мати? —

<sup>(1)</sup> Смотр. Эпическ. поэв.

Посреди моря океанскаго
Выходила церковь соборная,
Соборная, богомольная,
Святого Климента Попа Рымскаго. — —
Китъ-рыба всъмъ рыбамъ мати. —
— Почему же китъ-рыба всъмъ рыбамъ мати? —
На трехъ рыбахъ земля основана.
Какъ китъ-рыба потронется,
Вся земля всколебается, и проч.

Вотъ соотвътствующій этому отрывокъ изъ сборника Царскаго, конечно, съ нъкоторыми варіантами, и весьма замѣчательными: «Вопрось: которое езеро езерамъ мати? Отвють: Арменъ езеро, что взяло въ себя триста три рѣки. В. Кое море всѣмъ морямъ мати? О. Окіянъ море великое; въ томъ окіянъ церковь Климента Папы Римскаго. В. Кая рыба рыбамъ мати? О. Китъ рыба великая; что на тѣхъ рыбахъ основалъ Богъ землю, всю вселенную. Во время пришествія Христова оныя рыбы пойдутъ во глубины морскія. В. Отъ чего тѣ киты рыбы сыти бываютъ? О. Емлютъ десятую часть райскаго благоуханія: отъ того китове сыти бываютъ. В. Кая птица птицамъ мати? О. Лаврупъ птица птицамъ мати; она невелика съ галочку: живетъ та птица у теплова моря». Читатель уже вѣрно обратилъ вниманіе на стихотворный ладъ этой бесѣды, столь дополняющей выше предложенное стихотвореніе.

Во вторыхъ, связь этого разговора съ древними сборниками пословицъ явствуетъ, между прочимъ, изъ того, что загадку, приведенную выше изъ Архивн. сборника, мы встръчаемъ, между загадками, и въ разговоръ сборника Царскаго: «кая мати дъти своя съсетъ? Отвъто: въ море ръки текутъ, и въ себя пріемлетъ; море именуется мати, а ръки текущія называются дъти».

Втретьихъ, между загадками въ этомъ разговорѣ сборника Царскаго, встрѣ-чаемъ странныя изложенія нѣкоторыхъ познаній, исполненныя предразсудковъ: напр. будто бы отъ трехъ дочерей Лота «родишася: отъ большой Болгары, отъ средней Сарацыни, отъ меньшой Агаряне». Или еще: «Вопросъ: отроча во утроби матерни до дне рожденія чѣмъ питается? Отвъть: отъ женьскія нечени исходять двѣ малыя жилицы въ тою камору, идѣже лежитъ отроча, изъ нея же течетъ нѣкая кровь ко устомъ младенца, онъ же рветь, и та пища толь мала, яко роса, преходяща».

Восходя къ средне-въковой старинъ, не можемъ не остановиться на двухъ замъчательнъйшихъ эпическихъ преданіяхъ, Скандинавскомъ и Кельтскомъ, въ которыхъ загадка является въ ея первоначальномъ значеніи, какъ естественная форма въ разговоръ о мудрости и въ состязаніяхъ. Скандинавское преданіе, въ пъсняхъ Эдды, извъстно подъ именемъ Vasthrudnismal. Богъ Одинъ, скрывшись подъ видомъ путника (gângrādr), приходитъ къ великану, изъ рода Іотовъ, именемъ Вафтрудниру, побеспоовать о старинь (à fornom stofom). Сначала положили они условіе: побъжденный въ премудрости и знаніи платить побъдителю своей головою. Сперва загадываетъ вопросы великанъ: «какъ имя коню, который приносить человіческому роду день? Какъ имя коню, который приносить милостивымъ владыкамъ ночь? Какая река делить землю между дътьми Іотовъ и богами? Какъ имя равнинъ, на которой встрътились въ бою мирные боги съ Суртуромъ?» — На эти и подобные тому вопросы, касающіеся болъе названій, нежели сущности вещей, мнимый путникъ отвъчаетъ удовлетворительно. Потомъ въ свою очередь задаетъ онъ задачи своему противнику, но уже трудивншія, изъ космогоническихъ преданій Скандинавскихъ: «откуда произошли вначалъ земля и небо? отъ чего у насъ мъсяцъ, что ходитъ надъ людьми, и отъ чего у насъ солице? отъ чего у насъ день, что ходитъ надънародами, и отъ чего у насъ ночь съ новолуніемъ? Всезнающій великанъ на такіе вопросы, напоминающіе нашъ стихъ о голубиной книгт, отвітаеть какъ надо, раскрывая свои, любопытнъйшія для Миюологія знанія въ космогоническихъ преданіяхъ о началь міра: «я могу состязяться о рунахъ Іотовь и всьхъ боговъ, говорить онъ: «ибо я исходиль всё міры, посётиль ихъ всё девять до одного, даже спускался въ Нифльгель, куда нисходятъ тани отъ Гели». Одинъ, озадаченный всевъдъніемъ великана, пріостанавливается на минуту своими загадками, но потомъ, какъ бы ободрившись, восклицаетъ: «да и я самъ много странствоваль, многое совершиль, много испробоваль силы»; и вновь задаеть противнику вопросы, все трудиве и трудиве, и уже не о старинв, а о будущемъ: «что за люди будутъ жить, когда придетъ на землю великая, страшная зима? Какъ же возвратится солице на опустошенныя небеса, когда его сожретъ волкъ Фенриръ?» Получивъ разръшение на эти и подобные имъ вопросы о будущихъ судьбахъ, Одинъ, все подъ видомъ путника, спрашиваетъ великана, какъ новаго Прометея, и о своей собственной участи: «что станется съ Одиномъ въ концъ въковъ, когда погибнутъ власти?» — «Его пожретъ волкъ», немедленно отвъчаетъ великанъ. Тогда Одинъ, будучи уже увъренъ, что своимъ последнимъ словомъ победитъ противника, принявъ свой настоящій видъ, спрашиваетъ: «а что сказалъ Одинъ на ухо своему сыну (Бальдеру), идущему на костеръ?» — И Вафтрудниръ, пораженный внезапнымъ явленіемъ божества и силою его слова, смиряется передъ могуществомъ Одина: «никто не въдаетъ, что вначаль выковь сказаль ты на ухо своему сыну. Я самь изрекь надъ собою смертный приговоръ, состязаясь о старинт и о началт властей. Ибо я дерзнулъ препираться въ мудрости съ самимъ Одиномъ. Ты премудрве всвхъ людей». Такъ оканчивается эта прекрасная Скандинавская пъсня, въ которой дано столько драматическаго движенія старинному эпическому пріему — состязаться въ мудрости загадками (1).

Для древитищей исторіи пословицы или притчи необходимо обратить винманіе на то, что какъ притча, такъ и загадка, а также и примъта, таинственное въщаніе жреца или божества, даже лъчебное наставленіе — назывались у Скандинавовъ общимъ названіемъ руна. Такъ и между Кельтскими племенами, по свидътельству древнихъ писателей, друиды передавали свое ученіе о всѣхъ знаніяхъ въ формъ разговора, загадки и притчи. Въ одной Бретонской пъснъ (<sup>2</sup>), впослъдствіи примъненной къ христіанскимъ понятіямъ въ духовныхъ стихахъ — доселъ сохранились древнъйшія космогоническія преданія, изложенныя въ видъ разговора, между друидомъ и мальчикомъ, о символическомъ значеніи чисель до двінадцати. Мальчикъ спрашиваеть: «повіздай мий, что есть единъ? повъдай миж, что есть два? что есть три?» и т. д. Друидъ отвъчаетъ на каждый вопросъ отдёльно, и потомъ при каждомъ новомъ числе повторяеть всъ свои прежніе отвъты на числа, какъ бы съ тъмъ, чтобы тверже вперить ученику въ памяти сообщаемыя познанія. Вотъ некоторые изъ этихъ ответовъ: «едина судьба — смерть, мать скорби, ничего прежде, ничего больше» эти замъчательныя слова напоминають наше старинное преданіе, по которому смерть называлась судомъ, и притомъ судомъ божінмъ, а также объясняють пословицу: «дожидайся солицевой матери, божія суда!» у Снегир. стр. 99. Далъе: «два быка запряжены въ скорлупу (kib); они везутъ, они издохнуть вотъ такъ чудо! Три части свъта, три начала и три конца, для человъка и для дуба; три царства Мерлина, — золотые плоды, блестящіе цвъты, смъющіяся дъти. Четыре оселка, камни Мерлиновы, точить ими быстрые мечи. Пять поясовъ вокругъ земли; пять въковъ въ теченіи временъ; одинъ дольменъ (т. е. пять камней дольмена) на нашей сестръ. Шесть восковыхъ робятъ, они оживають отъ луны: коль ты не знаешь, такъ знаю я; шесть зелій въмаленькомъ котелкъ; карликъ мъщаетъ пойло — мизинецъ во рту». Это странное изложеніе темной мудрости друидической завершается, на вопросъ о дв надцати, указаніемъ двінадцати знаковъ зодіака, съ гибелью которыхъ предсказывается разрушеніе міра.

Преимущественно пословица и загадка составляють дидактическую часть народнаго эпоса. Такъ какъ эпическая поэзія, первоначально имъя въ виду не

<sup>(1)</sup> О сродствъ этой пъсни древи. Эдды съ стихомъ о Голубиной кинги смотр. Волото вичъ.

<sup>(1)</sup> De la Villemarqué, Barzaz-breiz.

забаву, а поученіе, принимала на себя обязанность въ періодъ миническій передавать изъ рода въ родъ познанія о всемъ, что считалось тогда великимъ и существеннымъ: то весьма естественно встретить дидактическій тонъ въ поэмахъ космогоническаго содержанія, каковы бретонская пъсня съ ученіемъ друидовъ, многія пъсни Эдды. Въ этихъ произведеніяхъ пытливое язычество въ самыхъ яркихъ чертахъ высказало жажду къ познаніямъ вопросами о важнѣйшихъ явленіяхъ жизни и міра. Та же любознательная пытливость, постоянно обуздываемая втрованіемъ въ чудесное, создала и загадку, которая, въ первоначальномъ своемъ видъ, могла быть не что иное, какъ смълый вопросъ пробужденнаго ума о таинственныхъ силахъ и явленіяхъ природы. Но боязливая Фантазія язычника, испугавшись смѣлости вопроса, тотчасъ же умѣла прими риться съ загадкою, предоставивъ ее своимъ богамъ и существамъ сверхъестественнымъ, какъ орудіе къ обузданію гордости человъческаго разума: что ясно видимъ изъ нъкоторыхъ пъсенъ не только Скандинавскихъ, но и Сербскихъ и Русскихъ, гдъ людямъ загадываютъ загадки въщія вилы и русалки; а Лужицкая полудница наказываеть смертью, кто не разрёшить ея мудренаго вопроса. Къ этому-то древнъйшему періоду первыхъ проблесковъ человъческаго ума надобно отнести происхожденіе пословицы и загадки изъ одного общаго зародыша. Темная старина донеслась и до нашихъ временъ въ немногихъ изреченіяхъ, которыя, по всей справедливости, могутъ быть разсматриваемы, какъ древнъйшіе факты въ исторіи не только языка, но и мышленія и познанія.

Принимая загадку въ томъ первобытномъ ея значеніи, въ какомъ является она выраженіемъ суевтрной мудрости въ преданіяхъ Скандинавскомъ и Кельтскомъ, читатель, въроятно, не усомнится въ ея родствъ съ пословицею и притчею, какъ изреченіями мудрости народной вообще. Кромъ того, пословица передаеть некоторыя приметы во всемь ихъ эпическомь величи, какъ роковыя предсказанія будущаго: «ржеть конь къ печали, ногою топаеть къ погонкв» пословица, въ Архивн. сбори., переносящая воображение къ эпическимъ разсказамь о въщей бесъдъ коня со всадникомъ, какъ напр. въ Сербской пъснъ о Маркъ Кралевичъ, или въ Иліадъ объ Ахиллесъ. Другая пословица, въ сборн. Янькова: «выпъ на его хоромахъ кричитъ» напоминаетъ вороновъ Слова о полку Игоревь, которые всю ночь граяли на златоверхомъ теремь, предвыщая бъду. Распознаваніе погоды по примътамъ, въ которомъ такъ ясно выразилось сочувствіе къ природъ, не могло не высказаться и въ пословицахъ, каковы нанр., слъдующія въ изданіи г. Сногирова: «лебедь летить къ снъгу, а гусь къ дождю» — «жаворонокъ къ теплу, а зяблица къ стужъ». Въ Погодинскомъ сборникъ 714 г. между пословицами встръчаемъ: «крестьянская примъта: когда маія 14 пройдуть Сидоры, то минують и сиверы». Какъ въ пословицѣ можно видѣть краткій отрывокъ, отдѣльное выраженіе, взятое изъ эпическаго сказанія, такъ и въ примѣтѣ — слѣдъ преданія, хотя и не всегда ясный, до позднѣйшихъ временъ сохранившійся отъ древняго преданія. Иныя примѣты выражены въ постоянныхъ краткихъ изреченіяхъ и потому вошли въ область пословицъ; иныя же остались только въ обычаѣ, безъ соотвѣтственнаго имъ эпическаго изреченія.

Снисходя къ нуждамъ и потребностямъ насущной жизни, пословица входить во всё ея мелочи, съ тёмъ чтобы дать опытное наставленіе, какъ жить, что, когда и какъ дёлать. Особенно выразительны своимъ широкимъ эпическимъ теченіемъ практическія наставленія, подобныя слёдующему въ Погодинскомъ сборникъ 714 г.: «въ осень ъдучи, не переъзжая ръки, ночуй; а весною — не упущая время, ръку переъзжай». Такъ какъ въ старину живали по искони заведенному порядку: то пословица должна была взять на себя обязанность хранить въ нерушимости старинные обычаи. Вотъ какъ говорить одна пословица, въ сборн. Погодинскомъ 714 г., о церемоніалъ провожанья гостей: «выше себя и равныхъ себъ честью гостей — конныхъ до коня, а пъшихъ до воротъ провожай».

Не будемъ входить въ подробности о художественномъ выражени пословицъ. Оно стоитъ въ такой неразрывной связи съ эпическими формами самородной поэзіи, что необходимо было бы обратиться уже къ полному изследованію этихъ формъ въ совокупности. Приведу только примъры, чтобы показать, какъ древивищая пословица составляеть часть народнаго эпоса: входить въ него, или же изъ него заимствуется въ разговоръ. Во-первыхъ укажу на связь пословицы съ пъснею. Древн. Рус. Стихотв. «А и горе, горе, гореваньице!» не только состоить почти все изъ пословиць, о чемъ было уже сказано прежде (1), но въ этихъ последнихъ можно открыть даже нъкоторые варіанты пъсни, которые должны быть внесепы въ будущія изданія народныхъ стихотвореній: такъ въ Погодинскомъ сборникъ 714 года между пословицами находимъ: «въ горъ быть — не кручинну быть, а нагому ходить — не соромиться»: въ Древн. Рус. Стих. 381: «а и въ горъ жить — не кручинну быть, «нагому ходить — не стыдитися». Во-вторыхъ укажу на одно обычное эпическое выражение въ юридическихъ актахъ, вошедшее и въ пословицу: именно на употребленіе словъ соха, коса, топоръ, вмъсто работы земледъльческой, сънокоса, порубки лъса. Въ Юридич. Акт. подъ 1526 г. «куды плугъ и соха и топоръ и коса ходила» — «куда ходилъ топоръ и коса и соха»:

<sup>(1)</sup> Въ 1-мъ томъ Архива историко-юрид. свъд.

въ сбори. нословицъ Погодинскомъ 714 год. «за нами никогда ни плугъ, ни соха, ни топоръ, ни коса не стоитъ». Старинные собиратели пословицъ XVI, XVII и XVIII в. чувствовали связь пословицы съ народнымъ эпосомъ, потому и внесли въ свои сборники многія эпическія формы, ходящія въ устахъ народа въ видѣ поговорки. Сюда относятся столь часто встрѣчающіяся обычныя, такъ сказать, поговорочныя уподобленія.

Вопросъ объ отделеніи пословиць отъ прочихь изреченій принадлежить поздитишему времени. Мы видтли, какое неопредтленное значение имтли въ старину пословица и притча. Несторъ притчею называетъ то, что теперь слыветь подъ именемь поговорки. Данівль Заточникь притчею именуеть и пословицу. Въ народномъ языкъ притча, притка, имъетъ смыслъ событія, случая, бъды, а также сглаживанья, насланія бъды чародъйскими средствами; что, какъ всякій видить, весьма близко къ старинному понятію о клятвъ и наговорв. Допустивъ вредоносное дъйствіе слова въ клятвъ, мы должны были дать мъсто и благотворной его силъ въ эпическихъ привътствіяхъ, при различныхъ дълахъ и случаяхъ, напр. при обработкъ земли, при доеніи коровъ, при закалываніи скота, и проч. Такъ какъ пословица въ своемъ древитишемъ, юридическомъ смыслъ, означала согласіе, и такъ какъ у Ульфилы притча переводится словомъ gajuko, т. е. сближеніе, сравненіе: то, согласно съ стариннымъ значеніемъ пословицы, въ Сборникахъ къ пословицамъ присовокупляются обычныя уподобленія, ходящія въ устахъ народа въ видъ поговорокъ. Какъ языческая клятва, происходя отъ втрованія въ втщую силу человтческаго слова, есть зерно цълому заклятію или наговору: такъ и поговорочное уподобленіе стоить на серединъ между метафорою и полною баснею. Слово, какъ таинственная руна, какъ изреченіе оракула, дало поводъ къ загадкъ: загадка въ свою очередь разрѣшилась въ цѣлыя поэмы космогоническаго содержанія. Такимъ образомъ, пословица, въ ея обширномъ значения, служитъ переходомъ отъ отдъльнаго слова къ народному эпическому произведенію, что обозначилось не только въ ся содержаніи, но и въ самой формъ. Творческая фантазія первоначально выражается въ трехъ формахъ, различныхъ между собою болве по объему, нежели по сущности, а именно: въ отдъльномъ словъ, въ предложении и въ цъломъ эпическомъ произведении. Знающие свойство языка, конечно, догадаются, что эти три ступени проявленія творческаго воодушевленія мы различаемъ не по времени, потому что отдёльнаго слова, внъ предложенія, языкъ, никогда не допускалъ. Изъ этихъ трехъ формъ, средней, т. е. предложению, соотвътствуетъ пословица, какъ древитиши образъ сочетания словъ въ синтаксической формъ. А такъ какъ образованіе отдъльнаго слова возможно только въ предложеніи: то, очевидно, пословица должна занять важное мъсто въ исторіи языка.

Чтобы хотя нъсколько объяснить себъ творчество народной фантазіи въ пословицахъ, обратимъ вниманіе на внѣшнее ихъ выраженіе, какъ на художественную форму, въ неразрѣшимой связи съ самою идеею зачавшуюся. Какъ для поэта игра звуковъ и теченіе мысли совпадаютъ въ одномъ творческомъ движеніи души: такъ и пословица создавалась взаимными силами звуковъ и мысли. Природа такъ благодѣтельна, что, приводя въ дѣйствіе органы жизненныхъ отправленій, удовлетворяетъ потребности и виѣстѣ съ тѣмъ приносить удовольствіе. Утоленіе голода не только необходимо, но и пріятно. Дитя, начиная говорить, радуется своимъ развивающимся силамъ дара слова и лепечетъ безъ устали. Даръ слова, кромѣ потребности нравственной, удовлетворяетъ и эстетическому чувству народа, которое выражается какъ въ художественномъ строѣ всего языка, такъ и въ отдѣльныхъ произведеніяхъ слова. Мысль пословицы, возникая въ фантазіи народа вмѣстѣ съ звуками, постоянно подчиняется ихъ складу и ладу, происходящимъ отъ созвучія въ наборѣ словъ и отъ размѣра, опредѣляемаго удареніями.

Относительно созвучія въ пословицѣ надобно отличать аллитерацію отъ риемы. Аллитерація происходить оть созвучія не въ концѣ словъ — что называется риемою — а въ началъ; а также и вообще отъ созвучія пълыхъ словъ, котя своими окончаніями другь другу и не риемующихъ. Аллитерація принадлежитъ къ древивищимъ и существеннымъ свойствамъ поэзіи Нівмецкихъ племенъ. Стихъ Скандинавской Эдды постоянно звучитъ аллитерацією. Правда, что у насъ въ народныхъ песняхъ уже редко встречается этотъ стихотворный ладъ, за то въ пословицахъ и поговоркахъ весьма обыкновененъ. Еще Даніилъ Заточникъ выражался аллитерацією: «кому *Лю*бово, а мит горе мотое». Это древитишее свойство стиха до поздитишихъ временъ удержалось во многихъ пословицахъ, замъняя риему: «два сына, да самъ въ силъ» — «отческій сынь и съ гляденья сыть» — «вль смердь блины, да засалиль брыли» -- «Бхала кума -- невъдомо куда». Аллитерація нашихъ пословицъ для исторіи поэзіи важна въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, и по витиней формт роднить нашу старинную, самородную поэзію съ древивищею поэзіею Нъмецкихъ племенъ, столь родственною намъ по содержанію, и во-вторыхъ, аллитерація, какъ подмога риемі, можеть объяснить историческое происхожденіе этой послъдней.

Такъ какъ пословица, не зная письменности, образуется и живетъ въ устахъ народа, то пользуется риемою самою смълою, какой не позволить себъ поэть, привыкшій записывать свои стихи на бумагу. Въ пословицъ, что со-

звучно на слухъ, то и риема, хотя бы буквы и не согласовались: напр. «бываеть и на старуху проруха» — «копръ въ капусть — смраду не пустить». Иногда слово приводится въ созвучіе не по согласнымъ звукамъ, а по гласнымъ и удареніямъ: «зять да шуринъ — чорть ихъ судить». Въ иныхъ. случаяхъ, при созвучіи гласныхъ, народный складъ пользуется для риемы согласными не тъми же самыми, а родственными по органу: напр. «когда станешь пахать — будешь богать»: риемують губные звуки  $n-\delta$ , гортанные  $x-\epsilon$ . На концѣ словъ плавный звукъ л и краткій й, въ пословиць, могуть риомовать: «ты, язычекъ, смалчивай! я за тебя бъдку плачивам». При такомъ живомъ сочувствін къ звукамъ, въ пословицахъ можно ожидать риемъ, что называется, самыхъ богатыхъ, каковыя, дъйствительно, и находимъ: напр. «не будеть пахатника, не будеть и бархатника» — «лоскуть крашенины, да кусъ квашенины:» въ послъдней пословицъ риема усиливается аллитераціею звука к. Такъ какъ плавные звуки м, и, между другими созвучными, легко могутъ другъ другу отвъчать; то и слъдующая риема должна быть отнесена къ самымъ богатымъ: «есть у молодца — не схоронится, а нъть — не соромится: » и здъсь риема усиливается аллитерацією звука с. Риема и аллитерація иногда встрічаются съ игрою словъ — что придаеть пословиці необыкновенную живость. Напр. следующая поговорка, помещенная въ изданіи г. Снегирева на стр. 423 изъ Архивн. сборника — не гонясь за мыслію, шутя жертвуетъ смысломъ игръ звуковъ: «у сыра дуба, у суха сука привязана сука». Такимъ образомъ иныя пословицы составились очевидно подъвліяніемъ созвучія: напр. «невинно вино, виновато пьянство» — «у гола голи голик». Такая забава словами напоминаетъ древнъйшее изреченіе, свидътельствующее о томъ, что она есть издавна идущая, природная потребность языка: «Дивпръ злу игру сыгра Угромъ. Въ подобныхъ созвучіяхъ аллитерація весьма часто соединяется съ тавтологіею, составляющею тоже существенное свойство народной поэзін, какъ у Славянъ, такъ и у другихъ народовъ. Особенно хороша бываеть риема тогда, когда риемують совершенно созвучныя слова разныхъ значеній — что иногда находимъ и въ стихъ Пушкина. Напр. «жни, баба, *полбу*, да жди себя по лбу, -- молот хошь молода, да быть старо.

Въ заключение о зависимости мысли отъ внѣшней формы пословицы, обращу внимание на одинъ художественный приемъ, по преимуществу свойственный этому народному изречению, и получивший въ немъ весьма широкое развитие. Хочу сказать объ употреблени собственныхъ именъ лицъ. Пословица перебрала всѣ до одного собственныя имена, и при томъ не только въ обыкновенной формѣ, но и ласкательной, и уничижительной; и каждому имени, какъ названию извѣстнаго лица, дала свой смыслъ и характеръ. Спрашивается: въ дѣйстви—

тельности-ли существовавшія лица извістнаго имени служили поводомъ къ составленію о нихъ пословицы; или же самое имя, только какъ звукъ, вызывало риему и аллитерацію, и такимъ путемъ входило въ составъ нравственнаго изреченія? Первое можно допустить какъ частный случай; второе, кажется, должно признать закономъ. Въ такихъ пословицахъ игра звуковъ встръчается съ изобразительностію. Собственное имя лица, по своему производству, безъ сомитнія, было непонятно говорящему: потому что онъ не зналъ въ своемъ родномъ языкъ корня, отъ котораго происходитъ имя, заимствованное изъ языка чуждаго. Однако, желая все, что ни скажетъ, привести въ согласіе съ запасомъ корней и производныхъ словъ своего языка, онъ охотно даетъ собственному имени смыслъ, занятой отъ своихъ родныхъ словъ, съ этимъ именемъ созвучныхъ. Такова напр. слъдующая поговорка, въ которой напрасно бы стали мы искать символическаго смысла, которымъ затрудняетъ себя г. Снегиревъ: «Самсонъ самъ семъ» (1). Это просто игра словъ. Кромъ того, собственное имя, приводясь въ риему съ понятнымъ, Русскимъ словомъ, хотя и не получало черезъ то своего опредъленнаго смысла — ибо изъ Русскаго языка его вывесть нельзя: однако, подчиняясь игръ словъ, по своему звуку становилось уже подъ пару слову Русскому, понятному, и такимъ образомъ говорящій усвоиваль себ'в непонятное по значенію - игрою звуковъ, согласною съ законами роднаго языка. Кромъ этого музыкальнаго начала, которому языкъ подчинялъ собственныя имена, было другое основаніе, такъ сказать, пластическое, изобразительное, по которому казалось живъе и нагляднъе употребить название извъстнаго лица вмъсто человъка вообще. Слова «человъкъ, люди» выражаютъ понятія отвлеченныя: пословица любитъ обходиться безъ нихъ, замъняя ихъ именами болъе частнаго, осязательнаго значенія, каковы «кумъ, кума, свать»; или же собственными именами, которыя въ этомъ случав могуть предложить самый лучшій примъръ синекдохи въ употреблении собственнаго имени вмъсто нарицательнаго.

Опредъливъ значеніе пословицы въ ея первоначальномъ видъ, мы должны сказать нѣсколько словъ о послъдующей судьбѣ ея. Здѣсь бы надобно было обратить вниманіе: вопервыхъ, на то, какъ древнѣйшая пословица, утративъ свое собственное значеніе, объяснявшееся старобытною жизнію, стала примъняться къ нравамъ только въ переносномъ смыслѣ, почему и немогла оскорбить никого своими суевѣрными намеками; вовторыхъ, обратить вниманіе на отношеніе пословицы древнѣйшаго быта къ вошедшимъ въ общее употребленіе изъреченіямъ христіянской нравственности, и вообще на внесеніе изреченій изъ Священнаго Писанія въ древніе сборники пословиць; и наконецъ, на пословицы

<sup>(1)</sup> Рус. нар. послов. 361.

историческія, относящіяся къ древнимь эпическимъ точно такъ, какъ народныя стихотворенія историческаго содержанія относятся къ стихотвореніямъ, имъющимъ предметомъ сказанія миоическія. Но разрёшить всё эти пункты—значило бы составить полное сочинение о пословицахъ, чего мы вовсе не имъли въ виду, объясняя только происхожденіе и древнъйшее значеніе ихъ. Но для объясненія пословицы эпической, только съ художественной точки эрвнія, позволимъ себъ сказать нъсколько словъ о томъ видъ, какой впослъдствіи приняла пословица, вышедши изъ древивишаго періода. Утративъ свое ровное, эпическое теченіе, отъ строгаго и безпристрастнаго изреченія суда и правды она спустилась до насмъшки и порицанія. Позднъйшая пословица уже соотвътствуеть сатирт и комедіи. Она постоянно отзывается ироническимъ тономъ. Она себъ на умъ. Любитъ посмъяться и посмъщить, но такъ, чтобы иному было и невдомекъ. Какъ врачь внимательно осматриваетъ всъ мельчайшіе признаки бользни, такъ и она не только не брезгуетъ человъческими пошлостями, но даже охотно подмъчаеть ихъ, и ловко клеймить насмъшкою. Не одна нравственная сторона человъка обращаеть на себя ея вниманіе, но и привычки и ухватки, которыми обрисовывается ху*д*ожественный типъ лица. Въ эту, такъ сказать, сатирическую эпоху получили ироническій оттёнокъ нёкоторыя пословицы о животныхъ, и стали какъ бы коротенькими басенками нравоучительнаго и сатирическаго содержанія, каковы, напр., двѣ пословицы въ Архиви. сборникъ о погребеніи кота мышами, объясняющія лубочную картинку того же содержанія: «мыши кота на погость волокутъ» — «мыши обрали кота за попа». Но и поздивищая пословица, все же какъ выражение здраваго смысла и души цвлаго народа, хотя и шутливое, въ сущности добродушна и незлобива, что и составляеть отличительную черту ея юмора. Воть насколько примаровь такой шутливой пословицы. Выраженія народныя такъ мѣтки, что объясненіе, передъ каждою пословицею помъщенное, далеко не схватываетъ всего смысла, въ ней содержащагося. Человьку на всть руки: «въ городъ онъ порука, и въ деревнъ сосъдъ». — Проидоха: «Панкратъ скорохватъ! скоро къ Москвъ пришолъ, скоро тетку нашоль».— Увертливый: «его семью пестами въ ступъ не попадешь».— Упрымый: «его въ ступъ пестомъ не перемелешь». — Человъко ни то ни се: «непокрытая вода — тараканъ полакалъ, муравей полизалъ, мука падала». — Тупой: «у него не съ того конца голова зарублена». — Расчетливый ханэка: «на небо посматриваетъ, а по землъ-то ошариваетъ». — Выскочка: «изъ молодыхъ, да ранній; пітухомъ кричить». — Охотника втираться ва знать, хотя и насильно: «генеральской курицы племянникъ». — Расчетливый, аккуратный и осторожный: «идеть въ сапогахъ, а слёдъ босикомъ». — Увалень: «гдё ни ступить, туть стукнеть». — Мямая: «говорить, какъ клещами на лошадь хомуть надъваетъ». Въ пословицахъ подобнаго содержанія, какъ въ краткихъ комедіяхъ или сатирахъ, подмітаются всіт едва замітные оттінки характера, образующагося подъвліяніемъ случайностей жизни общественной. И такія—то пословицы по преимуществу заимствуются комиками изъ усть народа, или же изъ комедія, басни и сатиры переходятъ къ народу. Замітательно, что и въ позднійшее время комикъ Грибойдовъ и баснописецъ Крыловъ дали обществу нісколько пословиць, между тімъ какъ Пушкинъ, безъ сомнінія лучшій нашъ поэть—ни одной. Въ настоящее время возможно образованіе пословицы только иронической, въ связи съ комедіей, баснею, сатирою: тогда какъ въ старину выходила она изъ эпическихъ произведеній народа.

Пословицы и поговорки составляются въ народъ и до позднъйшей эпохи, до нашихъ временъ. Въ этихъ вновь составленныхъ изреченіяхъ цѣлая масса народа не имъетъ уже потребности: они не возбуждаютъ общаго сочувствія, являясь достояніемъ отдёльныхъ сословій, ремесленниковъ, работниковъ, и вообще низшаго класса городскихъ обывателей. Позднейшая поговорка уже отзывается грамотностію, и именно свътскою, а не церковною, какъ нъкоторыя старинныя пословицы; составляется она подъ вліяніемъ театральнаго фарса и балаганныхъ остротъ. Какъ порожденіе моды, она возникаеть и пропадаеть случайно. Игривость языка въ ней еще заметна, но мысли уже неть. Не имея никакого существеннаго для жизни значенія, она примвияется только къ пустой болтовив. Деревия такой поговорки еще не знаеть, а пользуется старииными изреченіями, столь легко сберегаемыми по преданію. Новъйшая поговорка произошла уже въ следствіе отклоненія отъ старины и преданія; она любить даже иностранное словцо, и пошло трунить надъ нимъ, коверкая его на свой ладъ. Не велику дасть она поживу какълитератору, такъ и лингвисту. Между тъмъ въ большихъ городахъ она видимо разростается, заглушая настоящую, самородную, коренную пословицу. Следя за историческимъ развитіемъ народныхъ изреченій, собиратель ихъ должень имъть въ виду и позднъйшія, только осмотрительно выбирать изъ нихъ лучшее.

## миоическія преданія о человъкъ и природъ,

СОХРАНИВШІЯСЯ ВЪ ЯЗЫКЪ И ПОЭЗІИ.

I.

Безсознательная, первобытная жизнь народа, выражаемая въ языкъ, по преимуществу отличается наивнымъ согласіемъ природы духовной человъка съ силами природы физической. Свою собственную душу человъкъ понимаетъ первоначально неиначе, какъ въ связи съ явленіями міра вибшняго: онъ догадывается о ней, какъ о силъ, только по тъмъ проявленіямъ творческой силы, какія замічаеть вь окружающемь его воздухі, вь воді и вь других вещественныхъ элементахъ. Не по реторическому тропу составляеть языкъ метафорическія выраженія, заимствованныя изъ возэрвній на природу вившиюю, для означенія душевныхъ качествъ и способностей: а по глубоко коренящемуся въ народъ върованію, что повсюду въ природъ распространена одна высшая сила, вездъ дъйствующая съ одинаковыми правами, и что тъ душевныя движенія, которыя человакъ сознаеть въ себа, присутствують и въ окружающей природъ, но до времени остаются нъмы, выжидая своего чудеснаго явленія въ какомъ либо сверхъестественномъ существъ. Божество, нъкогда воочію представлявшееся смертнымъ, скрывается за явленіями природы, которыя потому и казались способными заключать въ себъ такую же нравственную жизнь,

какова и въ человъкъ. Самая Миеологія есть не иное что, какъ народное сознаніе природы и духа, выразившееся въ опредъленных образахъ: потому-то она такъ глубоко входитъ въ образованіе языка, какъ первоначальнаго проявленія сознація народнаго. Слово понимается каждымъ согласно съ его образомъ мыслей: а народъ, образуя языкъ, находится въ періодъ безсознательнаго обоготворенія силь природы: следовательно весь языкь, прошедши этоть періодь, удерживаеть на себѣ слѣды первоначальнаго мышленія. Изобразительность въ наименованіи духовныхъ способностей произошла не отъ недостатка въ словахъ и не отъ ограниченности самосознанія: но отъ свѣжести воззрѣній на природу и отъ въры въ тайное съ нею общеніе человъческой души. Въ слогъ украшенномъ есть тропы только потому, что источникъ ихъ глубоко проникаеть въ образование самаго языка: и только то украшение въ слогъ хорошо, которое согласно съ первобытною, безыскуственною красотою формъ языка. Когда ясите сознавалось представленіе, выражаемое словомъ; тогда поэтическое украшеніе не только ближе подходило къ воззрѣніямъ языка, но даже какъ бы развилось изъ нихъ: потому - то древнейшая эпическая форма стоитъ въ тъснъйшей связи съ образованіемъ слова.

Переводомъ Св. Писанія установилось болье опредъленное нравственное понятіе словъ, означающихъ способности душевныя. Такъ въ Славянскихъ церковныхъ текстахъ ψυχή переводится: душа, а πυεῦμα духъ; но это уже поздившее, литературное примъненіе этихъ словъ, собственное же ихъ значеніе открывается въ томъ воззрѣніи, какое съ ними соединяли первоначально, и въ тѣхъ преданіяхъ, съ какими эти понятія стояли въ связи. Вѣроятно наши предки сознавали значеніе этихъ понятій, когда такъ мѣтко умѣли ихъ употреблять, напр. въ Ипат. 220: «позна въ себѣ духв изнемогающъ ко исходу души».

Словами душа, духа человъкъ роднилъ себя со всею окружающею себя природою, какъ бы для того, чтобы повсюду въ природъ чувствовать свое присутствіе, и быть въ ея нъдрахъ, какъ въ родной своей семьъ. Вотъ главнъйшіе образы, въ которыхъ представляли себъ душу и духъ языки индоевропейскіе (1):

1) вытря, дуновеніе. Какъ наше душа отъ ду-ть, черезъ ду-хя, такъ лат. апітив, апіта, черезъ греч. дуєщоє, происходить отъ глагола ан, затеряннаго въ лат. и греч., но сохранившагося въ скр. ан, дуть, откуда анила вътерь, и въ гот. апа, удержавшемся въ сложной формъ uz-ana exspiro, какъ наше издыхаю; отъ гот. апа происходить др. нъм. unst procella. Слъдовательно не только лег-кое дуновеніе и воздухъ, но и вътръ, и даже гроза и вьюга, по языку роднясь

<sup>(1)</sup> W. Humboldt, über Bhagavad-Gita, Br. Gesam. Werke, 1, crp. 158.

съ душею, выражають какъ бы различныя степени напряженности душевныхъ силъ: подобно тому какъ скн. ôdr означаетъ и духъ, умъ, и ярость, гивъъ.

- 2) дымь, парь. Отъ скр. ду agitare, commovere, concutere, образуется существ. думас, въ лит. и у насъ безъ придыханія: dûmai, дымь; въ лат. же только съ измѣненнымъ придыхательнымъ, но безъ твердаго согласнаго звука: fumus, вмѣсто humus: h измѣнилось въ f по свойству сабинск. нарѣчія, въ которомъ fedus вмѣсто hædus, fircus—hircus, trafere—trahere, vefere vehere (1); въ греч. же совершенно согласная съ Санскритомъ форма, но только въ значеніи нравственномъ: Эῦμός. Этимъ воззрѣніемъ въ языкѣ объясняется слѣдующее изобразительное выраженіе въ Соф. вр. 2,333, о смерти В. К. Василья Іоанновича: «и видѣ Шигона духъ его отшедше аки дымець маль».
- 3) огонь. Въ преданіи о блудящихъ огняхъ, какъ душахъ некрещеныхъ младенцевь, видна связь души съ огнемъ: но подъ огнемъ болье разумьется жизнь, которая впрочемъ принималась за синонимъ духа и души. Стариное уподобленіе жизни зажженой свъчь получаетъ въ народныхъ преданіяхъ необыкновенную свъжесть повърія: такъ въ одномъ нъмецкомъ сказаніи (²), отличающемся чертами древности, смерть ведетъ своего любимца врача въ подземный адъ: «и горъли тамъ тысячи свътильниковъ, видимо не видимо, были и большіе, и средніе, и малые. Не проходило ни минуты, чтобы одни не погасали, и другіе не вспыхивали вновь, такъ что пламя безпрестанно трепетало. «Смотри, говорила смерть: «это свътильники человъческой жизни: большіе у дътей, средніе у взрослыхъ, а малые у стариковъ. Но бывають и у дътей, и у взрослыхъ малые». Согласно съ этимъ сказаніемъ нашъ глаголъ воскресамь не грецизмъ, но промсходить отъ крес, не только огонь, но и день Ивана Купала; кресами, кресими, откуда кресник. іюнь, т. е. мъсяцъ огня, и кресиво или кресало—огниво.
- 4) вода, кровь. Не только огонь и воздухъ, но и вещества текучія являются образомъ души человъческой. Согласно съ върованіемъ въ воды гот. sàivala душа, агс. sâvl, скн. sâl, др. нъм. sêola, родственно съ гот. sàivs море, вода: слъдовательно душа, по этому представленію, имъеть силу переливаться и волноваться, струиться: потому она и можеть изливаться вмъстъ съ кровію, какъ, напр., видимъ въ слъдующемъ выраженіи Ипат. 193 «и летящу ему до землъ изыде душа его св кровью во адъ».
- 5) сила. Душа, какъ внутренняя сила, въ языкъ эпическомъ приписывается и предметамъ неодушевленнымъ, или означаетъ силу физическую: такъ у Гомера находимъ: μένος χειρῶν, Ил. 5,506, πυρὸς κρατερὸν μένος, Од. 11,220: въ этомъ сиыслѣ гомерическому μένος соотвѣтствуетъ въ Эддѣ auðr обиліе, богат-

<sup>(1)</sup> De liugua Sabina, scr. Henop, 1837, crp. 53, 54.

<sup>(2)</sup> Grimm, Kind. u. hausmärch. 1, 258.

ство: audr fura vis pinorum (1). Съ гр. ребос, лат. mens родственна Minerva, посабинск. Menerva (2), откуда въ пъсняхъ салич. глаголъ promenervat виъсто
monet (3): точно такъ и въ санскритъ одного и того же происхожденія и манас.—апітив, mens, и Ману богъ, т. е. возведенный до обоготворенія разумъ: отъ
глагола ман cogitare, putare, credere, откуда лат. memini, moneo, наши мню, памать, лит. menû восноминаю, pri-manus разумный, въ ближайшей формъ къ
санскриту; столь же первобытно и гот. man думаю, ga-man восноминаю: отсюда др. нъм. minna любовь, minnôn любитъ, восноминать любезное; въ ски.
же глаголъ minna только въ значеніи восноминанія. Замъчательно, что питье
въ память умершихъ по ски. называлось minni, совершенно согласно съ нашимъ обрядомъ по усопшихъ, называемымъ: поминки, словомъ, родственнымъ
ски-у minni.

И такъ въ языкъ народъ созналъ душу, согласно съ своими преданіями, въ тъхъ элементахъ и силахъ, которымъ покланялся, олицетворяя ихъ въ образъ божества. Конечно божество должно было имъть душу, духъ или жизнь, и потому не было ничего естественнъе сознать духовную силу въ обоготворенномъ веществъ. Человъкъ раздълялъ свою духовную природу на двъ области: частію возводиль ее до обоготворенія, частію низводиль до вещественной природы: и такимъ образомъ безсознательно чувствоваль въ себъ два противоположныя начала — въчное и тлънное, осязательно совокупивъ ихъ въ образъ своего божества.

II.

Переселеніе душъ, столь всеобще признанное древними, было необходимымъ убъжденіемъ народной въры. Вмъстъ съ върою въ чудеса природы, мы потеряли къ ней и ту искреннюю любовь, какую питали создатели нашего языка. Заодно съ языкомъ европейскіе народы наслъдовали въру въ исхожденіе души изъ человъка въ предметы окружающей природы. Обычны миеологичискія выраженія древней эпической поэзій, напр. въ Крал. ркпс. (jelen):

Wyrazi z junoše dušu, dušicu, sie wyletě pěkným tahlým hrdlem, z hrdla krásnýma rtoma aj tu leziel teplá kréw za dušiců teče, za otletlů, syrá země wrelů krew pije.

/ ">°,

<sup>(1)</sup> Lieder d. alt. Edda, изд. Grimm. crp. 8.

<sup>(\*)</sup> De lingua Sabin. crp. 12.

<sup>(\*)</sup> Hartung, die Relig. d. Römer. 2, 78.

Душу, по древнему выраженію, можно выровить изъ тіла, какъ нічто вещественное: «единь же изрони эксемчюжну душу изъ храбра тіла, чресь злато ожерелье», Сл. о П. И. Эпическія выраженія: эксемчужная душа, и выронить душу, какт эксемчужну, совершенно согласуются съ древненндійскимъ представленіемъ душъ въ виді жемчужинь: всі души, отділяясь каждая другь отъ дружки своимъ тіломъ, какъ бы нанизаны на одной ниткі, потому что подлежать общему имъ всімь вліянію (1). Хотя тоже въ духі древности, но свободнію и своеземнію слідующее эпическое выраженіе въ Сл. о П. И.: «віноть душу отъ тіла».

Согласно съ воздушнымъ образомъ души, суевърія эпическія изображаютъ ее летающею вмъстъ съ птицами, напр. въ Крал. ркпс. Забой и Славой:

tamo i wėle dus teka semo tamo po drewech, jich bojie se ptactwo i plachy swer, jedno sowy neboja se

Онв летають по деревамь до тахъ поръ, пока не сожгутся тала, имъ принадлежавшія. Финны и Литовцы млечный путь называють дорогою птиця, т. е. душъ. На древивишихъ надгробныхъ камияхъ обыкновенно изображался голубь, въ знакъ отлетъвшей души. Душа усопшаго, подобно съмени, коренится въ землъ, и всходить деревомъ на могилъ, на которой обыкновенно воркуетъ голубь:

> na tei mogile wyròsl ci dabeczek, na niej bïeluchny siada goląbeczek,

говорить одна подольская пѣсня. (Войциц. piesn. lud. 1, 73). На могилѣ убитаго брата, по русскому сказанію, выросъ тростинкъ: пастухъ срѣзалъ тростинку, сдѣлалъ изъ нея дудку, и она человѣческимъ голосомъ пропѣла, какъ и кто убилъ несчастнаго: душа, переселившаяся въ растеніе, даетъ знать о себѣ печальною пѣснею. Этотъ мотивъ является уже подновленнымъ въ народномъ нѣмецкомъ сказаніи о поющихъ костяхъ: пастухъ поднялъ кость убитаго, приставилъ ее къ своему рогу, и она запѣла (²): это уже не такъ складно, и нѣсколько натянуто.

Представленіе о переселеніи душъ глубоко провикло въ языки индоевропейскіе: индійское правосудіе опредъляло мионческую казнь переселенія душъ за воровство; виновный переселялся въ такое животное, которое по своему названію могло напоминать украденный предметъ: такъ по закону Ману укравшій корову — го, переселялся въ ящерицу год'а, похитившій оговь — пава-

<sup>(1)</sup> Bohlen, das alte Indien, 1, 176.

<sup>(2)</sup> Grimm, kind. u. hausmärch. 1, 175.

ка — въ итнцу сака (¹). Большая часть метамореозъ классическихъ основывается также на языкъ: это заставляетъ думать, что въ періодъ образованія языка многія слова должны были составиться по убѣжденію въ переселеніе душъ. Остаткомъ этого древнѣйшаго періода языка надобно почесть наше областное названіе бабочки: душичка, напр. въ Яросл. губ. На другомъ концѣ Европы, именно въ языкѣ басск., находимъ подобное же представленіе, но опредѣлительнѣе: бабочка по-басск. astoaren arima, собственно ослиная душа, отъ astoa осель и агіта душа (²). Это старобытное представленіе души въ видѣ бабочки — можетъ быть, первоначально основанное на такомъ же поэтическомъ воззрѣнія, по которому и теперь поэты сравниваютъ душу съ бабочкою — осталось доселѣ въ сербскомъ преданіи о колдуньѣ (³): ајештица одержима злымъ духомъ, излетающимъ изъ нея во время ея сна въ видѣ бабочки: потому по-слов. уезһа называется и колдунья, и бабочка, и даже блудящій огонь, въ который также любить переселяться душа.

И такъ коренящееся въ языкъ преданіе о переселеніи душъ переходить въ върованіе въ оборотней: «се же есть первое, тъло свое хранить мертво, и летаеть орломъ, и ястребомъ, и ворономъ, и дятлемъ, рыщутъ лютымъ звъремъ и вепремъ дикимъ, волкомъ, летаютъ зміемъ, рыщутъ рысію и медвъдемъ» — Калайд. Іоан. Екс. Бол. 211. Народная поэзія являетъ намъ постепенность въ сохраненіи преданія объ оборотняхъ: она или изображаетъ своихъ героевъ дъйствительными оборотнями, какъ напр. въ др. рус. ст. 47:

втапоры поучился Волхъ ко премудростямъ: а и первой мудрости учился обертываться яснымъ соколомъ, ко другой-то мудрости учился онъ Волхъ обертываться сърымъ волкомъ, ко третей-то мудрости учился Волхъ обертываться гнъдымъ туромъ — золотые рога —

или же употребляеть эпическія формы, уподобленія, творительный сравненія, эпитеты, въ основѣ которыхъ лежить повѣріе, какъ напр. въ Сл. о П. Иг. (Боянъ растѣкашется) «сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы», онъ называется соловьемъ стараго времени, а соловей, славій происходить отъ слово, слава, соотвѣтственно средн. лат. bardaea, bardala, которое наоборотъ, означая жаворонка (по Дюканжу), происходить отъ названія поэта: кельт. bard,

<sup>(1)</sup> Deutsch. Rechtsalterth Grimm. 1828, XIV.

<sup>(2)</sup> W. Humboldt, über die cantabr. oder baskich. spr. 1817, въ прибавления ко 2-й части Адедунгова Митридата.

<sup>(\*)</sup> Вук. Српски рјечник, 1818, стр. 74.

уже у Феста: bardus gallice cantor. Далье въ Сл. о П. Иг. особенно замъчательно описаніе подвиговъ Всеслава, все проникнутое представленіемъ объ оборотнь: «скочи отъ нихъ лютымъ звъремъ въ плъночи изъ Бъла-града — скочи влъкомъ до Немиги — самъ въ ночь влъкомъ рыскаще — великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаще»: потому-то поэтъ, совершенно согласуясь съ преданіями южныхъ Славянъ о въщицахъ, называетъ его душу въщею: «аще и въща душа въ друзъ тълъ, нъ часто бъды страдаще». Слъдующія эпическія выраженія: (Князь Игорь) «връжеся на бръзъ комонь, и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ лугу Донца, и полеть соколомъ подъ мыглами избивая гуси и лебеди, завтроку и объду и уэкинъ» — совершенно соотвътствуютъ чудесамъ Волхва:

Дружина спить, такъ Волхъ не спить: онв обернется ясныма соколома, полетвлъ онъ далече на сине море, а бъета она гусей, бълыха лебедей, а и сърымъ, малымъ уткамъ спуску нътъ; а поила, кормила дружинушку хорабрую.

Пъсня Ярославны, столь глубоко проникнутая мисологическими представленіями, начинается эпической формою, основанною на метаморфозъ: «полечю, рече, зегзицею по Дунаеви». Не нужно упоминать о всеобщности славянскихъ преданій о превращеніи несчастныхъ женщинъ въ кукушку: замътимъ только, что у Нъмцевъ съ этой птицей соединяется память о древнъйшемъ возмездім за воровство: по нъмецкому преданію, въ кукушку превратился хлъбникъ, воровавшій у бъдныхъ тъсто.

#### III.

Древитишее понятие объ отношении человтка къ природт во всей ясности выразилось въ народныхъ преданіяхъ о сотвореніи міра. Или изъ частей человтческаго ттла преданіе творить весь міръ, или наобороть, важитишія и существенныя составныя части природы входять въ составъ человтка. Уже индійскій миеть смішиваеть и то и другое начало: небо произошло оть черепа Брамы, и наобороть глаза человтка отъ солнца, волосы отъ растенія, кости оть камия, кровь оть воды. Німецкія преданія приміняють микрокосмось къмакрокосмосу, и Эдда всю природу создаеть изъ трупа убитаго Имира: отъ крови его моря и воды, отъ ттла земля, отъ костей горы, оть зубовь и разможеменныхъ костей утесы и скалы, изъ черепа небо, оть мозга облака, и изъ бровей его сттны мидгарда или вселенной. Для полноты преданія слітдуеть присое-

динить сюда следующую латинскую приписку съ агс. переводомъ (¹), вставленную переписчикомъ въ рукопись Хвека: acto pondera de quibus factus est Adam. pondus limi, inde factus (sic) est caro; pondus ignis, inde rubens est sanguis et calidus pondus; salis, inde sunt salsae lacrimae; pondus roris, inde factus est sudor; pondus floris, inde est varietas oculorum; pondus nubis, inde est instabilitas mentium; pondus venti, inde est anhela frigida; pondus gratiae, inde est sensus hominis.» Наконецъ къ этому надобно прибавить еще древнейшія преданія о созданіи жиль изъ корней, волось изъ травы, ума отъ облака и глазь отъ солнца, въ нем. поэме о Четвероевангеліи XII в.

von den wrcen gab er ime (Богъ человъку) di ådren von dem grase gab er ime daz hår, von den wolchen daz müt, dù habet er ime begunnen der ougen von der sunnen.

Это разсвянное по нъмецкимъ племенамъ сказаніе о сотвореніи міра глубоко проникло въ преданія русскія, и долго удерживалось въ народъ, будучи освящено христіанскими понятіями, въ такъ называемомъ стихъ о Голубиной книгь. Оно такъ срослось съ убъжденіемъ и кругомъ воззрѣнія народа русскаго, что могло быть заимствовано только изъ общаго индоевропейскаго источника. Сличеніе этого стиха съ нъмецкими и другими сказаніями можетъ предложить, такъ сказать, варіанты для возсозданія первобытнаго преданія.

### Изъ стиха о Голубиной книгъ:

у насъ бълый свъть отъ Господа самого Христа, Царя небеснаго; солнце красное отъ лица Божьяго самого Христа, Царя небеснаго;

- 5. младъ свътелъ мъсяцъ отъ грудей Божінхъ, самого Христа, Царя небеснаго; звъзды частыя отъ ризъ Божінхъ, самого Христа, Царя небеснаго; ночи темныя отъ думъ Господнихъ,
- самого Христа, Царя небеснаго;
   зори утренни отъ очей Господнімхъ,
   самаго Христа, Царя небеснаго;
   у насъ умъ-разумъ самаго Христа,
   сомого Христа, Царя небеснаго;

<sup>(1)</sup> Rituale ecclesiae dunelmensis, London, 1839.

15. наши помыслы отъ облакъ небесныхъ; у насъ міръ-народъ отъ Адамія, кости крѣпкія отъ камени, тълеса наши отъ сырой земли, кровь-руда наша отъ черна моря.

### Варіанты изъ чужеземныхъ сказаній и объясненія:

И до сихъ поръ еще думають видѣть въ солнцѣ образъ лица, что совершенно согласно съ древне-христіанскимъ представленіемъ этого свѣтила (1). Но всего вѣроятнѣе предполагать, что первоначальный образъ солнца око, равно какъ и звѣзды и мѣсяцъ — очи Божія; хотя нашъ стихъ и отдѣляетъ каждое изъ свѣтилъ для полнѣйшаго соотношенія природы съ представленіями древне-христіанскими. Скн. поэты называютъ солнце, мѣсяцъ и звѣзды очами неба, а глазъ человѣка — солнцемъ, черепъ мѣсяцемъ, брови звѣздами; солнце по крайней мѣрѣ на десяти языкахъ восточнаго Архипелага называется окомъ дня (2). Какъ великаны, такъ и богъ Wuotan или Одинъ имѣнотъ только одинъ глазъ, который вмѣстѣ есть и колесо, и щитъ. Замѣчательно, что у Сербовъ глубочайшее мѣсто въ морѣ называется око (3). Съ этимъ миеологическимъ представленіемъ вѣроятно стоитъ въ связи прекрасное, поэтическое выраженіе въ сербск. пѣсн.: моје чарне очи — два бистра кладенца, Вук. 1, 252. Восходъ солнца называется у Сербовъ окномъ Божінмъ:

од божијег прозора, од сунчевог истока,

Вук. Серб. пъсн. 1, 207. Какъ прозор происходить отъ зор — свъть, и срб. зрак, зрака значить солнечный лучь: что согласно съ стихомъ: «зори утренни отъ очей господнихъ»; такъ окно происходить отъ око, чему аналогическимъ доказательствомъ можетъ служить гот. auga-dauro, окно, собственно дверь оку. Наблюдательный взглядъ на природу, выражающійся къ языкъ, и са-мому липу даетъ значеніе отъ глазъ, и какъ бы изъ впечатльнія, производимаго глазами, развиваетъ для себя представленіе о цъломъ лицъ: такъ лице по-басск. beguitartea, собственно между глазв, между глазве (4), отъ beguia — глазъ. Такое художественное чувство, проникающее языкъ, встръчается съ пластическимъ воззръніемъ скульптуры греческой, возсоздавшей типъ Юноны

<sup>(1)</sup> Maszmann, der Egsterstein in Westfalen, 1846.

<sup>(2)</sup> Talvj, Versuch einer geschichtl. Charakt. d. Volkslied. germ. Nat. 1840, 3.

<sup>(\*)</sup> Вук. Монтенегро, 62.

<sup>(4)</sup> W. Humboldt, üder d. cant. oder bask. Spr.

взявъ за основаніе глаза ея, по гомерическому эпитету: βοώπις (1). Блескъ и зеркальное отраженіе глазъ не могли не произвесть сильнаго впечатлѣнія на составителей языка: любопытно слѣдующее толкованіе Памвы Берынды: «Зѣница, зѣнка, чоловъчок», зреница».

Представленіе грудей въ місяці являеть весьма замічательное отклоненіе отъ преданій другихъ народовъ. Груди вітроятно означають пятна на луні. Индійскій богъ луны, Чандрас, носить зайца, потому и луна называется поскр., отъ саса заяцъ: саса-д'ара носящій зайца, сас-анка имъющій знакъ зайца, сас-ин зайчій. Ипат. сп. 188 стр., упоминаеть о поклоненіи Литовцевь «заячему богу», соединенномъ съ слъдующимъ повъріемъ: «егда вывхаше на поле и выбъгняще заяць на поле, въ лъсъ рощенія не вохожаще вну и не смѣяще ни розгы уломити». Это суевѣріе, столь распространенное у насъ, есть и у Финновъ: такъ описываетъ финская поэма (2) повадъ жениха и невъсты: апровхавъ немножко съ женихомъ своимъ, взглянула она на чистое поле, и говорила: кто это скочилъ поперекъ дороги? Ильмариненъ отвътъ держалъ: заяцъ скакалъ поперекъ дороги, зайчикъ перескакивалъ. Кабы знала въдала, говорила невъста, лучше бы я прыгнула изъ саней, и сама топтала тропу заячью». Согласно съ индійскимъ миномъ, у насъ до сихъ поръ объясняють колеблющееся отраженіе свъта на стъпъ игрою зайчика. И можеть быть, заступленіе дороги тьмою померкнувшаго світила ведеть свое начало оттуда же. — Скандинавское преданіе объясняеть пятна на лунт двумя дттьми, которыхъ взяль къ себъ мъсяцъ, когда они несли ведро воды на коромыслъ: ихъ видятъ и теперь. Согласно съ этимъ, наши предки въ лунныхъ пятнахъ видъли также двъ фигуры человъческія, что явствуеть изъ слъдующаго описанія луннаго затменія: «въ тоже веремя бысть знаменіе въ лунт страшно и дивно: идяще бо луна черезо все небо отъ въстока до запада, измѣняючи образы своя: бысть первое и убываніе помалу, дондеже вся погибе, и бысть образъ ея яко скудно, черно (варіантъ въ Воскр. сп. 2, 59: яко сукно чрно), и пакы бысть яко кровава, и потомъ бысть яко девь лици имущи, одино зелено, а другое желто, и посреде ея яко два ратыная съкущеся мечема, и одиному ею яко кровь идяще изъ главы, а другому бъло акы млеко течаше; сему же рекоша старіи людіе «не благо есть сяково знаменіе, се прообразуеть княжю смерть» — еже бысть». Ипат. 90.

Происхожденіе помысловь оть *облака небесныца* является въ Эдда въ изобразительномъ представленіи сотворенія облаковъ изъ мозга Имира. Ла-

<sup>(1)</sup> C. A. Böttiger, Ideen zur Kunst-Mythologie, 1836, 2, crp. 311-312.

<sup>(2)</sup> Höfer, Zeitschr. f. d. Wissesch. d. Spr. 1845, 1, crp. 34.

тинскій писецъ X в. мысль нашего стиха выражаеть такъ: «pondus nubis, inde est instabilitas mentium», а нём. поэть XII в. говорить:

von den wolchen daz müt.

Происхожденіе крѣпкихъ костей отъ камня согласно съ индійскимъ преданіемъ о созданіи костей человѣка изъ камня, выразившемся въ ски. миеѣ о созданіи горъ и скаль изъ костей и зубовъ Имира. Др. нѣм. поэтъ XII в. говорить:

von dem steine gab er ime daz pein.

Сотвореніе тъла изъ земли есть общее всъмъ народамъ преданіе, изобразительно выраженное въ Эддъ въ представленіи тъла убитаго Имира.

Уже Индійцы производили кровь отъ воды; въ ски. преданіяхъ не только всів воды отъ крови Имира, но и самый потопъ произошель отъ того же: и въ крови Имира потонули всів великаны. Съ нашимъ стихомъ согласуется др. изм. поэть XII в.:

von dem mere gab er ime daz plut;

но писецъ X в. предлагаетъ замъчательное разноръчіе: «pondus ignis, inde rubens est sanguis est calidus». Можетъ быть это представление вышло изъ върования въ огонь, какъ источникъ жизни, и въ исхождени души вмъстъ съ кровію.

И такъ космогоническое преданіе о сотвореніи человъка не только своеземно у насъ, но и являеть замъчательное дополненіе къ преданіямъ прочихъ народовъ. Мало того. Оно такъ вкоренилось въ народныя върованія, что еще и
досель живеть въ русскихъ суевъріяхъ, и именно такъ догматъ въ расколь
Духоборцевъ. Вотъ ихъ ученіе о происхожденіи человъка: человъкъ созданъ
изъ земли, а Богъ вдунулъ въ него дыханіе жизни. До паденія онъ имъль тъло лучшаго, совершеннъйшаго сложенія, или, по ихъ выраженію, онъ былъ въ
жирномъ тъль. Они говорять, что тъло въ чъловъкъ отъ земли, кости отъ
камня, жилы отъ кореня, кровь отъ воды, волосы отъ травы, мысль отъ
вътра, благодать отъ облака. — Это замъчательное суевъріе особенно важно
потому, что служитъ дополненіемъ къ стиху о голубиной книгъ, и совершенно согласуется съ нъмецкими и другими древнъйшими преданіями. Нъм.
поэтъ XII в. также производитъ жилы отъ корня:

von den wrcen gab er ime di ådren.

Этимъ объясняется эпическій колорить слідующаго міста у Даніила Заточника: «тіло основается жилами, и дубъ кріпится множествомъ коренія». Какъ корень есть источникъ жизни растенія, такъ и жила сознается въ языкт орудіємъ жизни, будучи произведена отъ жи-ти, точно такъ, какъ отъ скр. бал жить, бала кровь и келт fuil — кровь. Въ суевтріи Духоборцевъ о происхожденіи волосъ отъ травы сохраняется преданіе индійское, удержанное и итмецкимъ поэтомъ:

von dem grase gab er ime daz hår.

Какъ эпическая форма, это преданіе и доселѣ осталось въ народной поэзів, напр. въ Серб. пѣсн., Вук. 1, 252:

Моја ситна коса зелена ливада.

Происхождение мысли отъ вътра и благодати отъ облака напоминаетъ лат. приписку X в.: «pondus *nubis*, inde est instabilitas mentium; pondus *venti*, inde est anhela frigida; pondus *gratiae*, inde est sensus hominis».

Самое названіе: голубиная книга, кром'в Христіанскаго значенія, могло согласоваться съ древнѣйшими преданіями, которыя, встрѣтясь съ Христіански ми символами, голубямъ приписали твореніе міра. Это замѣчательное преданіе, какъ отрывокъ того же великаго эпоса о сотвореніи міра, сохранилось въ одной колядкѣ Карпатскихъ Руссовъ (¹). Чтобъ видѣть, какъ отдаленное преданіе сохраняется въ памяти народа, хотя и въ неясныхъ, неопредѣленныхъ намекахъ, сообщаемъ ее сполна:

> Колись то було зъ початку свъта, Подуй же, подуй Господи, за Духомъ Святымъ по землъ! втоды не було неба ни земли неба ни земли, нимъ сине море, а середъ моря та два дубойки: сван-упали два глубойци, два голубойци на два дубойки, почали собъ раду радити, раду радити и гуркотати: якъ мы масмо свътъ основати? спустиме мы ся на дно до моря: вынеме си дрибного писку, дрибного писку, синего каменьце, дрибный писочокъ посвеме мы, синій кам'инецъ подунеме мы. Зъ дрибного писку — чорна землиця, студена водиця, зелена травиця;

<sup>(1)</sup> Кастомарова, Объ историч. значенім русси. народи. поэзін. 1843. стр. 66 — 67.

въ синего каминьця — синьее небо, синьее небо, севтле сонейко, светле сонейко, ясенъ месячокъ, ясенъ месячокъ и всё звездойки.

Сотвореніе земли и неба оть птицы находимъ также въ финскомъ эпост (1): орель свиваеть гитядо на колтит Вэйнэмейнена, и кладеть въ него янца: Вэйнэмейнень, почувствовавь на себт теплоту, хватается за колтио: янца паданоть въ море, и онъ творить изъ нихъ землю, солнце, мтсяцъ и звтады. По финскому эпосу, вначалт ничего не было, кромт моря. Касательно двухъ дубовъ, упоминаемыхъ въ карпатской колядкт, должно замтить, что дубъ дерево священное, принадлежавшее по преимуществу Перуну, а у Римлянъ Юпитеру, такъ что даже жолудь называется по-лат. juglans, т. е. joviglans, jovis glans. Въ ски. сказаніяхъ сохранилось преданіе о всемірномъ древт, простирающемъ свои вттви по всему міру и пускающемъ корни не только въ землю но и въ адъ, и простирающемся до небесъ.

Преданія мало по малу вытвеняются Христіанствомъ и образованностью; сказанія, не поддерживаясь общимъ интересомъ, предаются забвенію; вѣрованія, отдѣлившись отъ жизненныхъ вопросовъ, превращаются въ суевѣрія и искажаются. Что же остается намъ въ наслѣдство отъ нравственныхъ убѣжденій и вообще отъ духовной жизни нашихъ предковъ? — Отжившихъ повѣрій не воскресить. Народныя сказанія и пѣсни и для тѣхъ, кто ихъ понимаетъ и цѣнитъ, не болѣе, какъ антикварная рѣдкость. Даже простой народъ, по мѣрѣ распространенія грамотности, легко разстается съ своими преданіями и повѣрьями. Минологія народная видимо гибнетъ, и никакая нравственная сила не можетъ вдвинуть ее въ интересы житейскіе. Едва ли наука должна жалѣть о такой невозвратимой утратѣ, какъ бы ни была увлекательна возникающая изъ древнихъ сказаній первобытная фантазія простосердечнаго народа. Жизпь народа идетъ по своимъ нравственнымъ законамъ движенія, столь же строгимъ, какъ и законы небеснаго механизма, въ силу которыхъ невозможно обратное теченіе планеты вокругъ солнца.

Но сколько бы народъ ни отклонился отъ своего первобытнаго состоянія: пока онъ не утратить своего языка, до тёхъ поръ не погибнеть въ немъ духовная жизнь его предковъ. Мысль, извит привитая къ слову, никогда не осилитъ живаго образа, въ немъ впервые возсозданнаго. И если народъ силою
своего умственнаго образованія разовьеть самостоятельно строгую мыститель—

<sup>(1)</sup> Ueber d. finnische epos, статья Я. Гримма, въ Zeitschr. f. d. Wissensch. d. Spr. 1845 Ж 1., стр. 27.

ность въ предълахъ своего собственнаго языка: то это возможно неиначе, какъ только по глубокому и искреннему сочувствію, хотя и не всегда отчетливо-му, съ тъми представленіями, какія лежатъ въ основѣ самаго языка. Вмѣстѣ съ роднымъ языкомъ мы нечувствительно впитываемъ въ себя всѣ воззрѣнія на жизнь, основанный на върованіяхъ и обычаяхъ, въ которыхъ языкъ образовался: и какъ преданія, донесшіяся до насъ изъ отдаленныхъ вѣковъ только въ звукѣ, миеологія народная долго будеть жить въ языкѣ своей яркой изобразительностью и мѣткимъ взглядомъ на природу.

# ОБЛАСТНЫЯ ВИДОИЗМЪНЕНІЯ РУССКОЙ НАРОДНОСТИ.

(Но поводу Опыта областнаго Великорусскаго Словаря, изданнаго Вторымъ Отдвленіемъ Императорской Академін Наукъ. С. Петербургъ. 1852.).

Желая познакомить читателей съ Опытомъ Областнаго Великорусскаго Словаря», мы должны прежде всего замътить, что это изданіе принадлежить къ тому небольшому числу книгъ, разборъ которыхъ состоитъ не столько въ указаніи недостатковъ и погрѣшностей, сколько въ подробномъ изложеніи и объяснени ихъ любопытнаго содержанія. Само Второе Отдъленіе Академіи очень ясно сознавало, что въ настоящее время еще рано думать о полномъ областномъ словаръ и назвало свое изданіе только «Опытомъ». Извлеченія изъ протоколовъ этого Отдъленія, печатаемыя въ «Извъстіяхъ Императорской Академін Наукъ, постоянно сообщають о множествъ вновь входящихъ въ Академію сокровищь къ восполненію нынъ-изданнаго «Опыта» и радують насъ надеждою современемъ имъть по-возможности полное собрание областныхъ реченій. Теперь же, покамъстъ, будемъ признательны и за опытъ, въ которомъ Академія даритъ намъ до 18,011 областныхъ словъ — число болъе нежели удовлетворительное для невзыскательныхъ требованій, какія можемъ предъявить добросовъстному труду, изданному подъ скромнымъ именемъ «Опыта» (<sup>1</sup>).

<sup>(1)</sup> Въ 1858 г. издано тъмъ же Вторымъ Отдъленіемъ Дополненіе къ этому Опыту.

Впрочемъ, такъ-какъ всякій опытъ только шагъ къ самому дёлу, то сколько для пользы желающихъ справляться съ изданнымъ «Опытомъ», столько же и для успѣховъ будущаго полиѣйшаго словаря, необходимо имѣть въ виду все то, чѣмъ и какъ нынѣ изданное можетъ и должно быть восполнено.

Вопервыхъ, въ «Опытъ» областнаго словаря, по плану самихъ издателей, не вошли многія реченія, обнародованныя прежде въ разныхъ сочиненіяхъ, въ журналахъ, а также въ губерискихъ въдомостяхъ, ибо изъ перечия источниковъ, приложеннаго въ началъ «Опыта», видно, что Второе Отдъленіе Академіи имъло въ виду областныя собранія, преимущественно доставленныя изъ первыхъ рукъ, и составленныя по тъмъ запросамъ, съ которыми Академія обращалась въ 1845 году къ директорамъ училищъ, или же сборники, нигдъ прежде необнародованные, каковы сборники академиковъ Бередникова и Срезневскаго, а также и постороннихъ лицъ. Исключение было сдълано только для «Сочиненій» и «Трудовъ Любителей Россійской Словесности»: матеріалы, напечатанные въ этихъ изданіяхъ, упоминаются въ числѣ источниковъ. Итакъ неполнота «Опыта» относительно прежде-изданныхъ матеріаловъ съ избыткомъ вознаграждается свъжестью досель нетронутыхъ и впервые-обнародованныхъ; и потому, намъ кажется, чемъ погрешиль бы полный словарь, темъ опыть словаря умёль выиграть. Къ-тому же, чтобь внести въ словарь все прежде-напечатанное, слъдовало бы подвергнуть все это критическому разбору: провёрить факты на мёстахъ, дополнить объясненія словъ примёрами, которыхъ часто не достаетъ, но которые необходимы по принятому плану, подмітить и устранить прибавленное отъ самого собирателя въ объясненія словъ; но все это затянуло бы изготовление и пыпускъ областнаго словаря на неопредъленное время. Такимъ-образомъ изданный нынъ «Опытъ» не заслоняетъ собою вполнъ прежде-напечатанныхъ собраній, каковы, напримъръ, въ «Чтеніяхъ Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ», Макарова, въ «Библіотекъ для Чтенія», Гуляева, и другихъ; но, по неоспоримымъ достоинствамъ, онъ стоитъ во главъ ихъ всъхъ и только продолжаетъ давно начатое дъло, какъ-бы нервшаясь до времени окончательно завершить его. Для примъра, вотъ нъсколько словъ южной Сибири, невошедшихъ въ «Опытъ Областнаго Словаря» изъ статьи г. Гуляева: мертвое мыло, ломово, спосво, жилянно, лутокъ, брякунецъ, и проч. Нъкоторыя изъ пропущенныхъ словъ составляють замьтный пробыть. Такъ ломово значить поперечное, въ противоположность стамовому, то-есть перпендикулярному: последнее въ «Опыте Областнаго Словаря» вы найдете, а перваго нътъ.

Вовторыхъ, еслибъ въ изданный нынѣ «Опытъ» и внесены были всѣ доселѣ-обнародованныя областныя реченія, то и тогда онъ былъ бы весьма-ненолонь, но по-возможности полный областный словарь есть трудъ многихъ лътъ и совокупныхъ усилій разныхъ лицъ, разсъянныхъ по встиъ концамъ нашего общирнаго отечества. Сколько сокровищь областнаго говора, никъмъ още до селв нетронутыхъ, тантся въ какомъ-нибудь захолустьв, куда не проникаль взорь наблюдателя! Даже около самой Москвы слышатся такія реченія, которыя до-сихъ-поръ не успъли войдти въ сборники областныхъ реченій. Такъ, напримъръ, вмъсто варварскихъ словъ: безболзненность и безнаказанность, подмосковные мужики употребляють безгрозица. Современемь областной словарь обогатится еще множествомъ любопытнъйшихъ данныхъ не только для грамматики, но и для изученія народнаго быта. Такъ въ калужскомъ нарачін слышатоя интересныя этимологическія формы: дахарь, езяжарь; напримъръ, въ пословицъ: «будеть дахарь, будеть и взяхарь»; въ нижегородскомъ нарачін, чрезвычайно-наглядно обрисовывается природа словомъ усля, означающимъ то мъсто, на которое въ-теченіе дня, соотвътственно обращенію солнца, дерево бросаеть тінь. Въ Подольскомъ Уізді Московской Губернін, витсто «вітрено», говорять воздушно, потому будто бы, что грішно упоминать слово вютерь, которымь тамъ называють нечистую силу. Въ Сибири мужа и жену называють евыкома... Впрочемъ, приводя только примъры, мы вовсе не думаемъ этими немногими реченіями восполнять тѣ пробълы въ областномъ словаръ, которые должны быть замъщены сотнями и тысячами словъ, уже накопившимися во Второмъ Отдъленіи Академіи Наукъ въ короткое время носле выпуска въ светь «Опыта Областнаго Словаря».

Втретьихъ, кромъ этой такъ-сказать численной неполноты, состоящей въ отсутствін многихъ провинціализмовъ, долгое время будетъ замічаться въ пашихъ областныхъ словаряхъ гораздо-болью чувствительная и важивыщая неполнота въ опредълении ужь приведенныхъ въ извъстность и обнародованныхъ матеріаловъ. Мы говоримъ здёсь не о ложномъ или неудовлетворительвомъ объяснении провинціальныхъ реченій, что легко исправить, а объ удовлетворительномъ обозначении мъстности при каждомъ словъ. Кто, напримъръ, поручится, что слово усобез употребляется только въ Новгородской, Тверской, Калужской и Тамбовской Губерніяхъ, какъ означено въ Опыть Областнаго Словаря»? И дъйствительно, въ означени постръла, усово слышится даже въ самой Москвъ, отъ коренныхъ жителей, напримъръ: «экой усовъ какой!» Мъстность реченія суровой, въ означенім разваго, ограничена въ «Опыта» только Архангельскою, Иркутскою, Олонецкою и Пермскою Губерніями; по оно употребляется и въ Вологодской. Такой недостатокъ областныхъ словарей должно признать самымъ существеннымъ. Онъ проводить по всему собранію провинціализмовъ какую - то неопредъленность и возбуждаетъ въ читатель

колебаніе, такъ-что теперь рішительно сказать, что такое-то реченіе унотребляется только тамь-то — никакъ нельзя. Вслідствіе этого невозможно и думать объ опреділенной характеристикі той или другой містности помощью употребляемыхъ въ ней реченій. Чтобъ когда-нибудь дойдти до желаемой точности въ опреділеніи містности областныхъ словъ, необходимо изданный нынів «Опытъ» провірить во всіхъ концахъ Россіи не только по городамъ, но по селамъ и деревнямъ. Конечно, это трудъ не одного человіка, но все же теперь, по - крайней - мірів, онъ значительно облегченъ изданіемъ «Опыта».

Изложивъ, въ чемъ состоятъ неоспоримыя достоинства и неизбъжные, извиняемые обстоятельствами недостатки «Опыта Областнаго Великорусскаго Словаря», спітшимъ предупредить отвітомъ сомнінія весьма-многихъ изъ читателей въ пользъ областныхъ словарей. Въ-самомъ-дълъ, не слишкомъ ли много требованій представляемъ мы относительно точности, полноты, опредъленности въ изданіи такихъ словарей? Будеть ли отъ нихъ прямая польва нашей литературъ и языку? Эти сборники областныхъ словъ и выраженій не преждевременная ли роскошь, о которой, за трудами болье-полезными, можно бы отложить покамъсть всякія хлопоты?... Надобно признаться откровенно, что школьная реторика, пріучившая насъ думать о провинціализмахъ только въ-отношени къ чистотъ слога, которую они собою нарушаютъ, виъстъ съ варваризмами и архаизмами, не мало способствовала предубъжденіямъ противъ областныхъ реченій, такъ-что даже въ настоящее время, говоря объ «Опыть Областнаго Великорусскаго Словаря», мы почитаемъ необходимымъ сказать несколько словь не столько въ защиту, сколько для объясненія. смысла и важности подобныхъ изданій.

Во первыхъ, занимаясь разработкою областнаго языка, едва-ли кто имъетъ намъреніе нарушать чистоту нынъ – употребительнаго слога внесеніемъ въ него провинціализмовъ. И вообще всъ перевороты въ языкъ и слогъ, предпринимавшіеся кабинетными учеными, ни къ чему не вели. Преобразованіе слога — дъло геніальныхъ писателей, поэтовъ, оказывающихъ вліяніе на обширнъйшія и разнородныя массы читателей. Усовершенствованія литературнаго языка зависять отъ успъховъ образованности и отъ личныхъ дарованій писателя, а не отъ ученыхъ разъисканій. Можетъ-быть, современемъ наша изящная литература найдеть свъжія краски для выраженія мыслей въ народномъ языкъ, какъ совокупности областныхъ наръчій, но ужь это — дъло художниковъ слова. Наука въ этомъ случать только подготовляеть матеріалы и облегчаеть будущимъ талантамъ путь къ дальнъйшему совершенствованію слога.

Во вторыхъ, даже касательно самаго народнаго характера, выражаемаго въ языкъ, должно нъсколько ограничить значеніе областныхъ наръчій. Всъ они представляють мъстныя уклоненія отъ общаго, или такія особенности, которыя нъкогда могли бы принадлежать всему языку русскому, но, при развитіи просвъщенія, были вытъснены изъ книжнаго употребленія вовыми понятіями, выраженными въ иныхъ реченіяхъ, и только, какъ остатки древняго быта, кое-гдъ уцълъли. Отсюда ясно, почему въ областныхъ наръчіяхъ мы найдемъ весьма-мало словъ, выражающихъ первыя потребности возникающаго просвъщенія, то-есть, словъ, образованныхъ подъ вліяніемъ христіанства. Это весьма - естественно, потому-что такія слова составляють общее достояніе цълаго народа, свято хранятся во всей ихъ чистотъ, и потому не могутъ быть подвергнуты местнымь, провинціальнымь видоизмененіямь. Правда, между провинціализмами есть нѣсколько словъ, проникнутыхъ теплымъ религіознымъ чувствомъ, каковы, напримъръ, по-божьему, вмъсто по справедливости; крещеный, какъ привътствіе; засмирить свичу, витото потупить свичу передъ образомъ; поновиться, справляться въ значени исповъдываться и причаститься, духовень — болень, несчастный — преступникь. Но понятно, что такихъ словъ не можеть быть много въ народв, усвоившемъ себв, для выраженія высокихъ понятій, языкъ церковно-славянскій. Образованіе нынфшняго литературнаго языка было остественнымъ следствіемъ развитія мысли, тоесть, освобожденія ея изъ стеснительныхъ границъ местнаго говора, при помощи языка церковно-славянского, какъ языка, выработавшагося подъ вліяніемъ самыхъ высокихъ идей, въ эпоху перевода Св. Писанія. Не могу не привести здёсь, съ полнымъ сочувствіемъ, слёдующихъ словъ профессора Григоровича, окончательно объясняющихъ эту мысль: «Признавая въ образо-«ванін нашемъ это участіе церковно-славянскаго языка, мы, какъ мив ка-«жется, болъе оправдаемъ всемірность двухъ важнъйшихъ событій въ про-«свъщени нашемъ. Эти событія, памятныя каждому изъ насъ, равно испол-«няють признательностью русскаго Славянина и всякаго Европейца. Они — «подвиги двухъ великихъ мужей, Владиміра-Святаго и Петра-Великаго — «взаимно себя дополняютъ. Первое назвалъ бы я сближеніемъ разнообразныхъ «племенъ въ духовномъ единеніи, посредствомъ славянскаго языка, для хри-«стіанскаго русскаго просвъщенія; другое — сближеніемъ единой Россіи съ «цълымъ образованнымъ міромъ для христіанскаго европейскаго просвъщенія. «Если нельзя языку славянскому отказать въ участіи въ единеніи русскихъ «племень, то нельзя отрицать и участія его въ приготовленіи ихъ къ великому «дълу преобразованія. Быть-можеть, и въ настоящее время онъ не пересталь

«видимо или-невидимо дъйствовать на нравственное наше назначеніе» (1). Ясно, что областныя нарэчія только вполовину выражають настоящій характерь русскаго народа.

Итакъ, въ чемъ же состоитъ существенное значеніе и важность ученыхъ трудовъ, предпринимаемыхъ для изслъдованія областныхъ говоровъ русскаго языка?

Нынфшній литоратурный языкъ, равно какъ и возникшій въ связи съ нимъ языкъ образованнаго общества, присоединивъ чуждую примъсь къ живой струв русской рвчи, представляеть въ своемъ составе сочетаніе разнородныхъ элементовъ, которые, послъ долгаго броженія, составили новый организмъ русскаго слога, благодаря дъятельности Петра-Великаго и писателей, вызванныхъ его преобразованіями на литературное поприще, оть Ломоносова до Пушкина. Вслъдствіе такого развитія нашей письменности, у насъ оказались, можно сказать, два языка: чисто-русскій, хотя грубый и невоздѣланный прививкою новыхъ, образующихъ началъ, однако языкъ свъжій въ своемъ организмъ и неистощимо-богатый и разнообразный въ развътвленіи по областнымъ нарачіямъ; и другой языкъ, литературный и образованный, просватленный идущею впередъ мыслью и непрестанио совершенствующійся вивств съ успъхами высшихъ правственныхъ интересовъ, но зато навсегда утратившій первоначальную чистоту своего состава, осложнивъ его чуждою примісью. Отсюда слігдуеть, что, для уразумінія основных в свойствь русскаго языка, надобно обратиться къ изученію областныхъ нарѣчій, на которыя онъ развътвлялся; точно также, какъ и наша древняя литература, служа выраженіемъ містныхъ интересовь разныхъ областей и городовъ, естественно развивалась и видоизмънялась географически, по различнымъ мъстностямъ. У насъ въ старину слагались и получали литературную форму сказанія Кіевскія, Новгородскія, Муромскія, Ростовскія, Владимірскія, Смоленскія, въ соотвътствіе областному развътвленію языка. Литература новая, послъднихъ ста лътъ, болъе и болъе отрываясь отъ родной почвы, усвоила себъ и языкъ, отвлеченный отъ русскаго быта, языкъ искусственный, выработанный литераторами. Въ противоположность стеснительнымъ границамъ языка литературнаго, народный языкъ до безконечности разнообразенъ въ своихъ мастныхъ видоизмененіяхъ. Онъ обладаеть всеми свойствами первоначальнаго, овъжаго дара слова: свободенъ въ производствъ и образовании словъ, необыкновенно чувствителень въ сочетании звуковъ для выражения непосредственныхъ впочатленій, прость и ясонь въ синтаксическомъ сложенія, составляю-

<sup>(1)</sup> Статън, касающіяся древняго славянскаго явыка. 1852 года. Стр. 22.

щемъ такъ-называемый русскій складъ, и наконецъ упоренъ и неподатливъ чуждому вліянію, такъ-что всякая мысль, прившедшая въ него извит и несо-гласная съ его обычными представленіями, тогда только входить въ его живой и свіжій организмъ, когда вполит подчинится ему, переработавшись и приноровившись къ его воззрініямъ.

Такимъ образомъ изучение областныхъ нарвчий ведетъ къ познанию основныхъ началъ нашей національности, по скольку они содержатся въ первоначальномъ организмъ языка. Кромъ этихъ, издревле-положенныхъ началъ, есть и другія, выработанныя въ эпоху историческую, начиная отъ введенія христіанства въ Россіи. Потому, изслъдуя первоначальный организмъ нашего языка, мы обращаемся только къ простъйшимъ начаткамъ нашей національности, нисколько не касаясь того, какъ она, видоизмъняя ихъ, образовала свой характеръ въ-теченіе историческаго развитія русскаго народа.

Въ отношеніи къ литературному и образованному языку, областныя нарѣчія составляють древнѣйшій періодъ. Это доказывается положительными фактами. Во первыхъ, въ областныхъ нарѣчіяхъ много словъ и оборотовъ, которые употреблялись въ древней русской литературѣ, начиная съ Нестора и писателей XII вѣка, но теперь ужь совершенно забыты въ языкѣ образованномъ. Во вторыхъ, прочія славянскія нарѣчія множествомъ словъ и оборотовъ ближе подходять къ областнымъ говорамъ, нежели къ образованному русскому языку, такъ-что наши провинціализмы свѣжѣе сохранили слѣды того доисторическаго періода, когда языкъ русскій развивался въ большей связи съ прочими славянскими нарѣчіями.

Къ этимъ фактамъ, такъ сильно-располагающимъ въ пользу изученія областныхъ нарѣчій, надобно присовокупить безпримѣрную ровность русскаго языка въ его мѣстныхъ примѣненіяхъ. Провинціальные говоры не искажаютъ первоначальнаго организма русскаго языка, а только развиваютъ его богатства, и потому всѣ вмѣстѣ составляють величественное цѣлое, которое мы называемъ народнымъ языкомъ русскимъ (¹).

Цѣль нашего изслѣдованія состоить въ томъ, чтобъ познакомить читателей съ свѣжими силами настоящаго русскаго языка, сколько это возможно
сдѣлать, ограничиваясь только словаремъ. Когда со временемъ въ желаемомъ
количествѣ будутъ изданы образцы мѣстныхъ говоровъ въ пословицахъ, пѣсняхъ сказкахъ и проч., тогда мы вполнѣ получимъ понятіе о свойствахъ нашего языка ио развитіи его по нарѣчіямъ, потому-что только чисто-грамматиче-

<sup>(1)</sup> Потому въ этомъ изследовани не везде обозначаемъ местность областныхъ реченій, темъболее, что въ самомъ «Опыть» она не могла быть определена во всей точности. Исключеніе делаємъ въ характеристике народнаго быта, где местныя указанія особенно необходимы.

кія опредъленія, выражаемыя въ сочетаніи словъ и неуловимыя въ словаръ, дають настоящее понятіе о языкъ. Теперь же пока, пользуясь только словаремь, посмотримь, въ какихъ формахъ русскій народъ выразилъ свои воззрѣнія на жизнь и вообще на весь міръ. Разнообразіе областныхъ видоизмѣненій, при общемъ характерѣ связывающаго ихъ цѣлаго, вполнѣ объяснитъ намъ тѣ попытки, которыя имѣютъ цѣлью опредѣлить основное значеніе словъ сравнительнымъ изученіемъ всѣхъ языковъ индоевропейскихъ. Такимъ-образомъ въ удобопонятномъ, родномъ кругу областныхъ нарѣчій русскаго языка мы котимъ провѣритъ тѣ лингвистическіе пріемы, которые менѣе-вразумительны и менѣе-ясны на обширнѣйшемъ поприщѣ сравнительно исторической лингвистики. Такое изслѣдованіе предлагаемъ любителямъ роднаго слова, какъ посильное доказательство существенной пользы, приносимой изученію нашего отечества «Опытомъ Областнаго Великорусскаго Словаря».

Мы разсматриваемъ здёсь языкъ сначала въ-отношении его эпическихъ свойствъ, и потомъ въ-отношении древитищаго быта.

#### І. Эпическія свойства областнаго русскаго языка.

Выражая простъйшія отношенія человъка къ природъ и жизни, языкъ любить отъ одного и того же корня производить слова для означенія и чувства, и предметовъ, дъйствующихъ на чувства, такъ-что корень такихъ словъ означаетъ столько же самые предметы, сколько и впечатленія, производимыя ими на чувства. Слъдуя этому закону, прилагательное темный относится не только къ предмету, дъйствующему на глазъ, но и къ самому лицу, и потому означаеть слъпаго: отсюда отемивть — ослъпнуть. На томъ же основани сельть можеть быть принять въ смысле глаза, или эренія: отсюда полусеттье кривой человъкъ. Областное названіе глазъ зпики (одного корня съ зпицею) имъеть при себъ глаголь звять, зіять — блестъть, сіять, и существительное этыка стекло, на томъ же сближеніи представленій, по которому око переходить къ формв окно, и глядють производить оть себя слово глядылка-зеркало. Потому ли, что въ водъ можно увидъть себя, какъ въ зеркалъ, или по наглядному уподобленію озера и лужи глазу, или же по сближенію воды съ свътомъ въ миническихъ представленіяхъ, какъ бы то ни было, только языкъ нереносить значеніе словь оть зрвнія къводь: почему глазина и глазнику получили смыслъ лужи, стоящей на мховомъ болотъ. Кромъ свъта, все поражающее глазъ было сближаемо съ чувствомъ зрвнія: отсюда глазастый яркій цвътомъ, либо сь крупнымъ узоромъ, то-есть, бросающійся въ глаза;

озоритый — огромный, отъ глагола озорить — подсматривать, подглядывать; глядент — высокое мъсто, гора.

Этоть основный заковъ языка, проявляющися въ наименовании предмета по впечатлънію, имъ производимому на человъка, лежитъ въ основъ, какъ грамматического построенія, такъ и мионческихъ преданій, зарождавшихся сообща съ языкомъ. Въ первомъ удостовъряють насъ взаимныя отношенія частей ръчи знаменательныхъ и служебныхъ, залоги, грамматическій родъ; во второмъ соотвътствіе стихій и явленій природы силамъ человъка въ языческихъ преданіяхъ эпической старины. Такъ-какъ языкъ переносиль значеніе слова отъ эрвнія къ сввту, то суевврію предоставлялось сближать минмое двиствіе светиль сь действіемь глаза. Какь солице могло действовать и благотворно и вредоносно, такъ и глазъ; на чемъ и основываются върованія въ сглаживанье или *призоръ*. Какъ солнце, по областному выраженію, *этьваеть*, то-есть, по-временамъ выглядываетъ изъ облаковъ, такъ отъ того же глагола происходить oséea въ значеніи сглаживанья, и oseeamь — сглазить. Если языкъ въ наименовании предмета довольствовался намекомъ только на дъйствіе, предметомъ произведенное, то мудрено ли предположить, что субверное воображеніе, сближая дъйствія различныхъ предметовъ, давало имъ одно и тоже названіе? Вся задача языка въ первобытномъ его устройствъ состояла въ томъ, чтобъ облечь звуками понятіе обо всемъ мірі, какимъ онъ кажется, а не каковъ онъ на самомъ деле. А такъ-какъ основою всякому взгляду на вещи бывають убъжденія, выработанныя върованіями, преданіями и обычаями, то впечатленія, отъ которыхъ языкъ ведеть наименованія предметовь, Двиствій и свойствь, должны стоять въ прямой зависимости отъ техъ суевърныхъ убъжденій, которыя сопутствовали образованію языка въ періодъ **ДОИСТОРИЧЕ**СКІЙ.

Независимо отъ безотчетныхъ убъжденій, воспитанныхъ върованіями миенческой эпохи, природа оказывала на человька свои обычныя дъйствія, проняводя извъстныя впечатльнія, свойственныя тъмъ силамъ, которыми они возбуждались. И въ-старину также, какъ и теперь чувствовали, что огонь гръетъ, морозъ знобитъ, свътъ веселитъ и оживляетъ. Здравому смыслу предоставлялось отъискивать мнимую связь между сказанными убъжденіями и дъйствіями природы. Въ развитіи корня слова по различнымъ значеніямъ лингвистика ограничивалась прежде только логическимъ путемъ, непризнавая въ творчествъ языка произвольныхъ увлеченій фантазіи, чъмъ значительно ослабляла участіе языка въ духовномъ развитіи народа. Чтобъ не растеряться въ разноголосицъ звуковъ и необъятной массъ словъ и грамматичестихъ формъ, весьма-естественно наука сначала должна была искать себъ пу-

теводной нити только въ отвлеченныхъ логическихъ категоріяхъ и, утомясь сухимъ анализомъ звуковъ и формъ, не могла почувствовать въ языкъ той свободной игры звуковъ и представленій, которая даеть слову всё свойства художественнаго произведенія. Какъ художественное произведеніе, слово подчиняется и законамъ логики; но, какъ художественное же произведеніе, оно не исчерпывается ими вполнъ. Основное впечатлъніе, проведенное по различнымъ значеніямъ словъ, можетъ быть оправдано и логически; но кореинтся оно на живомъ, непосредственномъ ощущении. Такъ языкъ сближаетъ понятія свъта и зрвнія съ понятіями быстроты, удара, полета или бъга, разръза и т. п. На этомъ основывается значеніе следующихъ словъ: прый — светлый, весенній, и *про —* шибко, скоро, *провать —* кипъть; огвъздить (отъ слова івтода или звъзда) ударить, огниво (оть слова огонь) крутой поворотъ, и огнива кость въ крылѣ птицы, а также главное летовое перо въ крылѣ; пильчукъ -глазъ, и пилюкать — резать. Къ этому, для ясности, надобно присовокупить допускаемое въ языкъ сочетаніе понятій стремленія или движенія, разръза, удара и силы; отсюда *стёжс*ь — ударь, и *стежка* — тропинка, дорожка (отъ слова стега, дорога), пылять — бъгать, и пылко — очень; ръзать и ръзко очень, много, весьма. Въ нарвчіяхъ пылко и рюзко значеніе этого порядка словъ достигаетъ высшаго отвлеченія.

Живое воззрѣніе, лежащее въ основѣ наименованія всякаго предмета, выражается въ языкъ корнями глаголовъ и прилагательныхъ именъ. Иначе можно сказать такъ: предметы называются но ихъ дъйствіямъ и свойствамъ. Свежесть языка определяется отношениемь существительных в къ глаголамъ и прилагательнымъ. Тъмъ понятите слово само-по-себъ, чъмъ осязательнъе живое впечатлъніе, лежащее въ его основъ. Существительное, въ которомъ чувствуется его происхожденіе отъ глагольнаго или прилагательнаго корня, рисуя воображенію полную картину, вмісті съ тімъ удовлетворяеть и мыслительную способность, ибо содержить въ себѣ цѣлое сужденіе. Возьмемъ для примъра областное названіе плевель: xueà. Оно будеть намъ непонятно до-тъхъ-поръ, пока не узнаемъ его, какъ цълое предложение и какъ возведенное до названія предмета наглядное представленіе. Другое областное слово живоко, въ значения легкаго вътерка, ясно указываетъ намъ, что живою собственно называется то, что разносится вётромъ; точно такъ, какъ 2608 -вершины или вътви срубленныхъ деревъ — имъетъ при себъ жеиль или жвыль — мятель, вьюга; и какъ отъ слова вътерь происходить вымреница хворостина или жердь. Областной словарь предлагаетъ множество словъ очевидно глагольнаго происхожденія. Вотъ нісколько для примівра: жизало жало, отъ глагола жечь; лизень и лизунь — коровій языкъ, отъ глагола

лизать; каркунь — воронь, оть глагола каркать; огора — головня, погудало — смычокь, куплево — деньги, качея — морская бользнь, оть глагола качать.

Художественный, и собственно-эпическій характерь придается языку способностью называть предметы по эпитетамъ. Во взглядъ на міръ, языкъ пользуется эпическимъ настроеніемъ, господствующимъ въ первобытной народной поззів, которая либить живописать природу постоянными эпитетами. Возводя къ общему источнику образование существительныхъ отъ наименования отличительных свойствъ предметовъ и образование постоянных эпитетовъ народной поэзін, невольно приходишь къ той мысли, что и въ тёхъ и другихъ проявился одинь и тоть же законь творческой фантазіи, что и тв и другіе суть остатки того художественнаго целаго, въ которомъ зарождался языкъ въ нераздельномъ единстве съ миеами, обычаями и обрядами, однимъ словомъ, со всъмъ умствоннымъ и нравствоннымъ бытомъ народа, сохранившимся по преданію въ народныхъ эпическихъ созданіяхъ. Сличая постоянные эпитеты съ наименованіями предметовъ по свойствамь, мы должны сдёлать слёдующее различие между тами и другими: павець, прилагая къ существительному эпитеть, тамъ самымъ свидательствоваль, что наименование предмета ужь недовольно-ясно живописало его отличительный признакъ, для чего онъ и подновляль этоть, такъ-сказать, ужь стиравшійся со слова признакь постояннымъ эпитетомъ, который возстановлялъ такимъ-образомъ свъжесть первоначального живого впечатленія, производимого предметомъ на человека. Что же касается до самаго языка, то онъ, именуя предметы по ихъ свойствамъ, представляетъ дъло эпическаго пъвца въ простъйшемъ и первобытномъ видь, такъ-что, съ этой точки зрвнія, постоянные эпитеты народной поэзіи можно назвать развалинами того эпическаго творчества, которымъ создавался языкъ.

Первобытная свёжесть языка русскаго въ особенномъ свётё выступаеть въ названіяхъ предметовь по эпитетамъ или отличительнымъ свойствамъ. Вотъ нёсколько примёровъ. Отъ прилагательныхъ свътлый и теплый, огонь называется свътло, тепло; отъ глагола ракть — звучать, раздаваться, происходить нарёчіе райко — громко, звучно, и потомъ значить эхо, отголосокъ; отъ меда получили названіе пчела — тедовица, и шмель — тедуница; отъ прилагательнаго ситный — мелкій (слич. сито) именуется мелкій дождь: ситуха, ситяга; отъ прилагательнаго острый, черезъ глаголь острить, получаеть названіе мысокъ на рёкё — острило; отъ прилагательнаго бёлый — бълокъ въ значеніи снёговой горы. Первоначальный эпитеть существительнаго долонь (откуда черезъ перестановку ладонь) сохранился въ провинціальномъ словё

долымя, то-есть, высокій, длинный, въ частномъ приміненіи къ нескладному человъку. Затерянное въ нъмецкихъ наръчіяхъ первоначальное впечатлъніе нашего слова серьга (отъ древняго усерязь) возстановляется областнымъ наименованіемъ: *ушкики* (отъ существительнаго *ужо*). Заготовляя народнымъ пъвцамъ поэтическій матеріаль, языкъ или живописуеть природу меткими эпитетами, напримъръ, въ словахъ: черностоль — осенняя темная ночь, эсемь сырая почва земли, по которой, когда ходишь, выступаеть вода подъ ногой; подзёмки — стебли хлюбныхъ растеній, несравнявшіеся въ ростю съ прочими; огнометки — лучина для разжиганія; или употребляеть постоянный эпитеть витето названія предмета, напримітрь, худая въ значеніи змін; или оть постояннаго эпитета народной поэзін производить существительное; такъ оть эпитета голубя и голубки *— сизый, сизая*, производить: *сизянчик*в, *сизя*нушка; или называетъ предметъ по изобразительному эпитету, выражающемуся въ народной поэзін существительнымь или приложеніемь: отмыка витсто слова воръ; или употребляеть сложное слово, напримъръ: *слъвоочи* виъсто слъпецъ, подобно тому, какъ народная поэзія прилагаеть къ предмету эпитеть, состоящій изъ существительнаго съ прилагательнымъ, напримъръ, «туръ — золотые рога» — «чоботы — зеленъ сафьянъ». По преданію сберегая старобытныя формы, русскій языкь до-сихь-порь помнить названіе древняго славянскаго племени, *Лютичи*, въ областномъ словѣ Рязанской Губернін *лютичь*, прилагая къ ному тавтологическій эпитеть *лютый* (лютый лютичь, то есть, злодъй, варварь), и тъмъ указывая на происхождение этого существительнаго отъ эпитета. Живучесть эпическаго склада въ языкъ равножърновидна и въ словъ *воль: глаз*ъ (человъкъ съ большими глазами), въ которомъ удерживается воззрѣніе гомерическаго эпитета: волоокій (волоокая Гера). Сближеніе быка или вола съ глазому лежить въ преданіяхъ языковъ индоевропейскихъ. Наглядное уподобленіе большихъ глазъ воловьимъ могло поддерживаться въ поэтическихъ преданіяхъ мионческою связью быка со селтомо; а такъ-какъ свъть переносится въ языкт къ глазу, то понятна связь и быка съ глазомя; какъ бы то ни было, санскрить предлагаеть разкое доказательство этому митнію въ словт  $z\delta$ , имтющемъ значеніе не только быка, но и свъта луча солнечнаго, а также и глаза. Итакъ, въ согласіи нашего областнаго, псковскаго слова волыглазь съ гомерическимъ эпитетомъ надобно видъть не заимствованіе, или вліяніе, а первобытное родство эпическихъ воззрѣній, опредълившее одипаковый взглядъ на природу. Вотъ еще примъръ: въ санскрить оть mad'ja (medius, родственно съ нашими mexca, mexca), происходитъ мад'јама (medium corpus, поясница, талія, чресла), откуда, съ приставкою су (хорошій), эпитеть прекрасной Дамаянти: сумад jamâ. Следуя

тому же воззрвнію, русскій языкъ областному смоленскому слову *середина* даетъ смыслъ поясницы.

Какъ въ народной поэзіи одинъ и тотъ же предметь могъ имъть при себъ кромв постояннаго, нъсколько украшающихъ эпитетовъ, для выраженія различныхъ точекъ при взглядъ на предметъ, такъ и въ языкъ одинъ и тотъ же предметь, по различнымъ его свойствамъ, производя различныя впечатлънія, могъ называться и различными наименованіями. Такимъ-образомъ, живописуя предметы со многихъ сторонъ, языкъ стремится возсоздать по-возможности полную картину природы и жизни. Такъ радуга называется различными словами, по различнымъ эпитетамъ: весёлка или веселуха и градовница; мъсто, освъщаемое и согръваемое солнцемъ, возвышение, открытое мъсто: освито и учрвва, угрввина, пригръвина; мъсто твистое, неосвъщаемое солицемъ:  $\dot{\gamma}_{CO}$ лонь или усолонье (отъ солонь, откуда солице), а также у въй, собственно то мъсто, на которое въ-течение дня дерево бросаеть тань, по мара обращения солица. Прозябание растений, по различнымъ его моментамъ, получаетъ наименования: **прочика** — первая, показывающаяся по весна зелень изъ почекъ, первые отирыски зелени, травы; прошибка — распусканье, развертыванье листьевъ (есть и глаголы *прочинуться*, прошибиться въ тъхъ же значеніяхъ); расколосье появление колосьевъ изъ стебля. Утесы, горы, берега и овраги раскрываютъ въ своихъ наименованіяхъ следующія воззренія: щельё, щелья — гранитный, невысокій берегь моря, гладкій и пологій, изъ одного цёльнаго камня: форма шель родственна форм'я скала, откуда скалить, щерить, литовск. skelu (findo), skylė (fissura), skaldau (findo), готск. skila; такимъ-образомъ съ понятіемъ скалы соединяется представление расколотой, расщелившейся массы; то же воззрвніе встрічаемь и въ слідующихь словахь: расколистое мисто оврагь, рытвина, разложе - холмь на степи или между двумя долинами, раздъляющій ручьи, текущіе въ одну ръчку. Совпаденіе горы и оврага на одномъ представленіи еще очевиднъе въ словъ вершина, которое въ областныхъ нарвчіяхъ имбеть значеніе оврага; что же касается до связи понятій горы и берега, то она несомитина въ областномъ употреблении слова 10ра въ значени берега, точно такъ, какъ наоборотъ, брега, т. е. берегъ, у иныхъ Славянъ ходить въ значени горы. По различнымъ эпитетамъ ручей носить названія: живець — подземный ключь, талець — собственно вода, просачивающаяся изъ талой земли, въ частности означаеть мъсто, гдв течетъ ключевая вода; потекля — ручей, текущій по балкі или лівсному оврагу; срыез — ручей, низвергающійся съ высоты, водопадъ.

Такимъ-образомъ изъ словъ, выражающихъ различныя впечатлёнія, производимыя однимъ предметомъ, или изъ эпитетовъ одного предмета соста-

вляется въ языкъ запасъ синонимовъ. На первой ступени такія слова безъвидимаго отличія называють различными звуками одинь и тоть же предметь. Такъ бабочка по областнымъ наръчіямъ именуется: терешокъ, пикаль, метлякь, мятлышко, мяклашь, или мяклушь, мяклышь, личка, ляконька. Цвьточная пыль, собираемая пчелами на ножки — обишне и перга. Между этими словами разныхъ областныхъ наръчій точно такое же отношеніе, какое мы встръчаемъ между именованіями одного и того же предмета на разныхъ языкахъ, ибо различные языки называютъ предметь по различнымъ впечатленіямъ, которыя онъ можетъ производить. Потомъ синонимы явно отличаются или по эпитетамъ, отъ которыхъ происходятъ, какъ это очевидно изъмногихъвышеприведенныхъ примъровъ, или по оттънкамъ, которыми разнообразятся подобозначащія слова, видоизміняясь въ приміненіи къ предметамъ; такъ, напримъръ, перенова — слъдъ звъря и ступило — слъдъ человъка; отскочиха селитьба, отдаленная отъ главныхъ улицъ, и отмибиха — мъсто не на виду, въ сторонъ, не на дорогъ, захолустье; порховище — мъсто въ лъсу, гдъ порхають птицы, и тырлище — мъсто, на которомъ ночуеть скоть лътомъ. Два последнія слова, столь удаленныя другь - оть - друга по своимъ значеніямъ, поставили мы рядомъ съ такъ-называемыми синонимами въ томъ намфренія, чтобъ резче показать, какъ языкъ не терпить подобозначащихъ словъ. Действительно, въ языкъ ихъ нътъ; и если впослъдствіи стали они затруднять пишущихъ, то вина тому не языкъ, а сами говорящіе, которые мало-по-малу теряли сочувствіе къ первоначальнымъ, живымъ впечатленіямъ словъ, выражавшихъ различныя свойства или действія одного предмета. Эта невознаградимая утрата есть неминуемое следствіе умственнаго развитія, жертвующаго мимолетными впечатленіями живописнаго слова отвлеченнымь понятіямь, которыя впоследствін народъ налагаеть на конкретныя значенія словъ, отчего естественно должна была иногда оказываться разладица между словомъ и мыслью. Наука застигла языкъ въ этомъ последнемъ періоде, и потому признала за веобходимое, для точнъйшаго опредъленія отношеній между понятіями и словами, ввести въ учебники статью о синонимахъ.

Въ образованіи языка тропы стоять въ обратномъ отношеніи къ синонимамъ. Какъ тропы, такъ и синонимы оказались необходимымъ слѣдствіемъ того, что словомъ называется не предметь, а впечатлѣніе, производимое предметомъ на человѣка. Здѣсь возможны два случая: или одинъ и тотъ же предметъ различными свойствами и дѣйствіями производить различныя впечатлѣнія, и потому именуется различными словами, которыя впослѣдствіи были названы синонимами, или же различные предметы могли быть выражены однимъ и темъ же словомъ, потому-что произвели на душу одинаковое впечатленіе: такія слова въ реторикъ известны подъ вменемъ троповъ.

Обширивние примънение въ образования языка имъетъ метафора, т. е. неренесеніе слова отъ одного значенія къ другому по подобію. Она оказывается производствомъ названій различныхъ предметовъ, свойствъ и дъйствій отъ одного и того же корня. Вотъ примъры изъ областныхъ наръчій. Отъ глагола скакать: скакунь — кузночикь и скакуха — лягушка; отъ глагола стрв-**ЛЕТЬ:** стрълка, кромъ общензвъстнаго значенія, употребляется въ смыслъ стрекозы; отъ глагола бучать, т. е. издавать звукъ, бучало — водовороть и бучень — шиель; оть глагола махать: махало — крыло, махалка — хвость у рыбы, *махаль* — ленъ на гребив, мочка, *махавка* — флюгеръ, тонкіе лепостки опахала, пора, кисть или пучокъ изъ мочала, шелка, махальня — калетка; отъ глагола ходить: ходило — лопатка въ теле животнаго, ходоке кожаный сапогъ, чеботь, ходуми — ноги, ходунь — дрожди; щелья — каменистый берегь моря и жабры у рыбы. Корень глагола дыхать, дышать, примъняется къ значеніямъ: окна въ словъ дыхло, трясины въ словъ дыхали**ча**, молвы, слуха въ словъ продуже. Отъ корня нор (нырять), кромъ общеупотребительнаго нора, происходять: норь — омуть, норки — ноздри, норка — слуховое окно (при глаголь поримь высматривать, выглядывать). Старуха, старица — мъсто, гдъ было прежде теченіе ръки, промывшей себъ другое русло; а руслом въ нъкоторых областяхъ именуется нивное корыто. Названія почти всёхъ частей тёла животныхъ и человёка употребляются въ переносномъ значенія: чело — полныя хлібныя зерна, падающія при візньі впереди прочихъ; щеки — горные утесы по объисъ сторонамъ ръки; розъ уголь, мысь; шел — проливь, грива — роща, не широкое, но длинное возвышеніе между двумя логами или пропастями; хоботина — изгибъ, кривой мысь; хеость — конець острова, лежащій неже по теченію ріки; шкура — древесная кора; руно — изорванное платье, рухлядь; ладонь — токъ на гумив, долопь — гумно; губы — грнбы, и наобороть грибы — губы. Въ-разсужденін такихь словь невсегда можно съ перваго разу рішить, которое изъ значеній собственное и которое переносное; обыкновенно бываеть такъ, что и то и другое находятся въ одинакомъ отношеніи къ самому корню слова, отличаясь только частнымъ примъненіемъ кория къ различнымъ предметамъ. Это первая ступень метафоры. На второй ступени легче отличить собственное значеніе оть переноснаго, ибо туть перенесеніе ужь очевидно основывается на уподобленіи одного предмета другому.

Такъ-какъ метафора происходить въ языкъ на сравнени не предметовъ, а впечатлъній, то очевидно, что она проходить не только по именамъ существи-

тельнымь, но по прилагательнымь и глаголамь. Въ этомъ случав оба эти разряда словъ тъмъ отличаются отъ существительныхъ, что переносять овое значеніе не сами-по-себъ (какъ это мы видъли въ существительныхъ), а только по отношенію къ существительнымъ, т. е. переносять свое значеніе, примъняясь къ различнымъ предметамъ. Напримъръ, мухлый употребляется въ переносномъ значеніи чуть-слышнаго, едва-доходящаго до слуха примънительно къ звуку: мухлый громъ. Въ примъненіи къ водъ употребляются въ переносномъ значеніи: сочный — глубокій, сымый — полный; это послъднее слово говорится о такомъ возвышеніи воды въ ръкъ, когда она, покрывая всъ мели, дълаетъ чрезъ это удобнымъ плавъ судовъ съ грузомъ, и между-тъмъ нисколько не выходитъ изъ береговъ. Сладимый, примънительно къ вътру, имъетъ смыслъ южнаго, въющаго при началъ посъва и объщающаго плодородіе. Такъ и глаголы переносятъ значеніе по предметамъ: смрекамъ и манимъ, примънительно къ коровъ, значатъ доитъ; замереть — поблекнуть, завянуть, говоря о древесныхъ листьяхъ.

И досель поэты любять живописать душевныя движенія метафорически, заимствуя свои краски отъ видимой природы. Такой способъ представленія обязанъ своимъ происхожденіемъ не одному свободному творчеству, но и невольной потребности, вложенной въ человека вместе съ языкомъ, такъ-что, давая умственнымъ и нравственнымъ понятіямъ осязательные образы, ноэзія только продолжаеть накогда-остановившееся дало языка. Въ эпоху образованія языка и преданій такая метафора была необходимой, существенной оболочкою языческих в в рованій, олицетворявших душевныя силы въ образахъ вещественной природы. Действіе народной фантазіи въ этомъ случав представляется изследователю въ такой неразрешимой цельности, что онъ взяль бы на себя большую отвътственность, еслибь, безъ точныхъ доказательствъ, по одному умозрѣнію, рѣшился подчинить формы языка вѣрованіямъ, или, наоборотъ, върованія — формамъ языка. Конечно, бывають случая и того и другаго; но вообще и постоянно оказывается несомнаннымъ взаимное дайствіе образующихся повърій и языка. Понятно, что подъ языкомъ здъсь разумъстся не случайное стеченіе звуковь, а та зиждительная, извістная подъ именемъ дара слова, сила, помощью которой народъ вносить въ свое умственное достояніе всю природу и жизнь, обнаруживаеть первыя понытки самонознанія и находить втритйшій и чувствительнтйшій органь для взаимнаго общенія.

Любопытно следить въ остаткахъ областнаго русскаго говора — въ этихъ обломкахъ неизвестнаго намъ періода первыхъ проблесковъ умственнаго развитія — любопытно следить за наивными усиліями разума, дать себе отчетъ въ предметахъ, ускользающихъ отъ непосредственнаго наблюденія. Для об-

щаго понятія о душт, областвой словарь предлагаеть одно только метафорическое выраженіе, имъющее характерь той эпохи, когда народы, непросвъщенные христіанствомъ, почитали душу за матерію, подобную вещественнымъ отвхіямъ. Это областное выраженіе есть пара; оно имъеть значеніе первоначально дыма, пара, и потомъ духа, души; напримъръ, пара воит! то-есть, душа вонъ. Гораздо-разнообразнъе областной языкъ въ наименованіяхъ силъ и способностей человъка. Менье стъсняюь старобытными преданіями, фантазія творить здась метафоры съ большею свободою. Отъ корня тур (слич. старинный эпитеть ярь-турь) происходять: турять — скоро бъжать, туровый, *туркій* — быстрый, скорый, *туровить* или *туровить* торопить, понуждать; а потомъ въ переносномъ значенін: турять, туровьть — думать, заботиться. По тому же возарвнію достремиться значить догадаться, и достремливый сныньленый. Оть глагола пахать (то-ость, въять, откуда о-пахало, за-пахъ), но уподобленію мысли чему-то летучему, візющему, говорять вспахнуться въ смысль: вздумать, вспоменть что-либо. Оть дубровы перенесено въ глаголь дубровиться къ значенію храбриться. Ботовь — стебель и листы корнеплодныхъ растеній, какъ-то: свеклы, рёпы, рёдьки, картофеля; ботва свекла (откуда ботвинье), потомъ толстая женщина, согласно съ глаголомъ ботьть, и наконоцъ, въ перевосномъ значеніи, ботвить — чваниться, тщеславиться, и ботва — чванный человъкъ. Торопъ — порывистый вътеръ, спекъ, торопливость, потомъ торопиться — робеть, и наобороть хвататься значить торопиться, спішить, а робкій — чувствительный, ніжный, напримъръ «робкое тъло»; что жь касается до понятій робкаго или трусливаго, то они имвють свою метафорическую форму въ слове дробкой (робкій). Оть прилагательнаго темный переносится къ значенію пасмурнаго, невеседаго человъка или невесслой женщины въ словахъ: темняко и темнуха. Съ понятіемъ о почали соединяется понятіе о заботв: потому печное значить забота, печальнике и печальница, или печальщике и печальщица тв, кто заботится о семьт, отецъ и мать. Какъ слово кручина образовало свое значеніе метафорически отъ глагола крутить (слич. тугой и туга, тужить), такъ и сукрутина сначала означаетъ круто-свитую нитку или веревку, а потомъ грусть, печаль, кручину, особенно отъ недостатковъ. Понятіе о любви, ласкъ и добротъ нашло себъ слъдующія метафорическія выраженія: талый — добрый, ласковый, также талоутробный; оть того же глагола таять происходить притакие — взаимныя ласки; напримерь, говорится про молодыхь: «туть у нихъ пойдуть притаянья и приласканья; съ этой метафорой согласно ласкательное названіе женщинь: сугрьетика, напримітрь «теплая ты моя сугрівушка». Потомъ отъ глагола жадать — желать, хотъть; оттуда жажда, а переносн

жадный или жадобный — милый; оть глагола больть прилагательное бо*льзный* — несчастный, сострадательный, наконець, дорогой, близкій сердцу, любезный. Такъ-какъ съ любовью соединяется мысль не только объ удовольствім и радости, но и о заботь, печали, то прилагательное грудный (оть слова груда, грудь) имъеть значеніе сначала тяжелаго, невыносимаго, труднаго, нотомъ достойнаго жалости, и наконецъ милаго, нъжнаго; грудно — мило, сердечно. Многія слова, потерявнія для насъ метафорическую силу, еще сохраняють ее въ областномъ говоръ; такъ, напримъръ, грубый мы употребляемъ болте въ переносномъ значения, тогда-какъ народъ говоритъ «грубый берегъ», то-есть, крутой, обрывистый, высокій; злой примъняемъ къ понятіямъ нравственнымъ, а въ областныхъ говорахъ это слово имбетъ смыслъ старательнаго, переимчиваго, ловкаго, способнаго, искуснаго, остраго, умнаго: по такому же сочетанію понятій въ древнемъ языка слово житрый имало смысль умнаго, а не коварнаго, какъ теперь. Знаменательна въ языкъ эта связь понятій умнаго и злаго, согласная съ сказочными преданіями о трехъ братьяхъ, изъ которыхъ двое умны, но злы, а меньшой глупъ, зато добръ и за доброту награжденъ счастьемъ.

Столь же глубоко въ основахъ языка сокрыто начало и метонимін. Уже въ первыхъ пріемахъ языка, при перенесеніи корня слова отъ значенія предмета къ значенію ощущенія, произведеннаго предметомъ, и обратно, узнаемъ двиствія этого тропа. Его же помощью образуются отъ одного и того же корня слова, означающія какъ дійствіе и діятеля, такъ и произведеніе дійствія, или же подлежащее дійствію. Примітры сказанных явленій приведены выше. Мы видъли, что метафора разумъется въ языкъ не одною вижинею формою, но существенною, необходимою ступенью въ духовномъ развитів народа, такимъ дъйствіемъ фантазіи, которое, участвуя въ созиданіи языка, проявляется въ върованіяхъ и преданіяхъ мнонческаго періода. То же должно сказать и о метониміи, какъ это ужь само-собою явствуется изъ вышеприведеннаго разсужденія о значенім впечатлінія въ языкі. Созерцая природу, человъкъ приписываетъ ей качества и дъйствія своихъ воззръній, не по подобію или метафоръ, а по врожденному своему стремленію сблизиться съ предметомъ наблюденія и познаванія, по свойству самаго разума человіческаго налагать отпечатокъ своей деятельности на всемъ томъ, чего коснется. Языкъ выражаеть это действіе разума весьма-просто, а именно: называеть вещи не по тому, что онъ суть на самомъ дълъ, а по тому, какъ онъ кажутся. Плавающіе по морю, конечно, знають, что берега и горы стоять неподвижно, не плавають; однако въ архангельскомъ нарвчін говорится: береть всплываеть, сопка всплываеть, то-есть, выказывается, появляется изъ-подъ горизонта. Такое

выражене составилось не по уводоблению берега чему-либо илывущему, а по наглядкъ: потому-что берегъ или сопка, въ этомъ случав, дъйствительно кажутся всплывающими. Следовательно, это вовое не метафора, а скорее метонимія, и притомъ еще на самой начальной степени своего развитія, въ перенесенін кажущагося впечатлінія на предметь, оное произведшій. Ясибе пріемы этого трона при перенесеніи словь оть дійствія къ тому, что подлежить дійотвію. Напримірь, похомой собственно тоть, кто идеть, походить и похаживаетъ, отсюда «похожій товаръ» то-есть, хорошо-идущій съ рукъ, незалеживающійся; «похожая лошадь» то-есть, хорошо-идущая, нетребующая понужденія; потомъ, въ переносномъ значенін, примѣнетельно къ мѣсту и времени, гдѣ и когда много ходять, шумять и толкутся; отсюда «похожее масто» то же, что бойкое мъсто; «похожая пора». Примънительно къ переходу и движению грамматическихъ формъ такое перенесеніе значенія словъ можно назвать однимъ нзъ основныхъ прісмовъ въ образованін языка. А такъ-какъ языкъ созидается на общихъ законахъ съ върованіями мноической эпохи, то и въ этихъ послъднихъ встрачаемъ столь же сильное участіе метонимін. Смутное понятіе о силахъ и явлоніяхъ природы заставляло язычника смішивать порвыя съ послідими, вследствие чего метонимія оказалась естественнымъ пріемомъ при совтавлени в вровени въ предметы и явления природы, по смъщение оныхъ съ производящими, зиждительными силами. Оттого Перунъ не только божество, но и молнія; лихорадки — не только бользин, но и сверхъестественныя существа, виновницы бользней; смерть не только явленіе природы, но и страшная Морана (посанскритски марана значить просто смерть). Въ свою очередь, языкь, развивая метонимическіе пріемы миноологіи, смішиваеть произведеніе съ производителемъ и дъйствіе съ причиною; такъ, по закону метониміи, онъ производить dives оть общаго корня съ словами divus, divum, dies, deus и проч.

Метонимическое опредъление пространства и времени составляеть одинъ изъ важиванияхъ моментовъ въ исторіи языка. Первымъ дѣломъ человѣка, относительно окружающей его природы, было оріентироваться, или опознаться въ пространствѣ. Весьма-любопытно, что человѣкъ опредѣлилъ не только положеніе предметовъ, но и свое собственное отношеніе ко всему окружающему по теченію солнца, что особенно явствуетъ изъ совпаденія понятій люваю съ съверныма и праваго съ южсныма, выражаемыхъ въ языкахъ одними и тѣми же словами (¹). Такъ, напримѣръ, въ санскритѣ дакшіна, родственное съ нашимъ словомъ десный, значитъ и правый, и южный. Наше слово съвера лингвисты сближають съ санскритскимъ савія лѣвый. Въ этомъ лингвистиче-

<sup>(&#</sup>x27;) Grimm, Geschichte d. deutschen Sprache, crp. 980.

окомъ явленіи обстоятельства окружающей природы, именно теченіе солнца и отношеніе человъка къ пространству, выражаемое понятіями правый и люсьй, являются изслідователю въ такомъ неразрішимомъ единстві, что онъ не рішится, по одному умозрінію, сказать, которое изъ двухъ значеній собственное, и которое переносное. Можетъ быть, самая древность этой метономіи ставить преграды рішенію вопроса.

Касательно отвлеченныхъ понятій о времени, можно сказать съ большей определенностью, что они образуются въ языка метонимически, отъ перенесенія д'виствія или событія, происходящихъ во времени, на самое время. Это весьма-естественно, ибо время мы чувствуемъ, понимаемъ и цвиимъ только по тому, что въ-течение его совершается. Областной языкъ даетъ звать объ отвлеченномъ понятін времени изобразительнымъ описаніемъ дійствій и событій. Напримітрь: трава въ значенін года, то-есть, літа: «быкъ по пятой травъ: упряжка треть лътняго дня, а собственно значить паханье до отдыха, когда лошадь надобно выпрячь; то же значене имъеть уповодь; пряжей мъра времени, опредъляемая женщинами по пряжъ, и проч. Характеристическимъ действіемъ или явленіемъ языкъ живописуеть какъ малые, такъ большіе періоды времени, начиная отъ минуты и даже мгновенія до цвлой части года. Напримъръ: духовинка, душокъ, небольшое продолжение времени: «давно ль онъ пришелъ? есть духовинка; душокъ, какъ я здёсь»; ев кочета, въ полночь, то-есть, когда поють петухи; во свино голосо — весьма рано; народныя именованія годовщинь, каковы: грачевники, капустницы, соловыный день (22 мая) и проч. служать примърами метонимическихъ названіе дней, точно такъ, какъ листопадъ, съноставъ, росскикъ, цвътень, травенъ, мъсяцовъ или извёстныхъ періодовъ времени. Самыя времена года получили свое значеніе въ языкі также по описанію соотвітствующих вимь явленій. Такъ въ санскритъ дождь, дождливая погода и осень выражаются однимъ и тъмъ же словомъ, равно-какъ жаръ, жаркая пора и льто. И у насъ яръ весна происходить отъ прилагательнаго ярый, жаркій. Народныя названія мъсяцевь суть такія же метонимическія описанія времени, какъ и времена года. Потому напримъръ, название извъстнаго мъсяца, листопадъ, можетъ быть употреблено въ смыслъ осени вообще, на томъ основаніи, что отъ слова ярь (весна) языкъ производить *прець* — май, то-есть, весений мъсяцъ.

Областныя нарвчія вообще богаты метонимическимъ перенесеніемъ значенія словъ. Вотъ примвры. Горсть — захвать жнива или связка льну, меменя или межина — горсть колосьевъ, которые жнецъ сръзываеть серпомъ за одинъ разъ, и вообще горсть чего-нибудь; пясть — горсть чего-либо, что можно взять въ одну руку, комокъ или клочокъ, откуда уменьшительное пястка —

количество какого-нибудь сыпучаго вещества, схваченное тремя пальцами одной руки, троеперстная щепоть. Во всъхъ этихъ словахъ названіе части руки совпадаеть съ марою того, что можно захватить. На метонимическомъ отношенів содержимаго в содержащаго основано употребленіе слова улица, въ значеніи собранія народа на улицъ или на площади въ праздничные дни, особенно въ весенній мясотдъ для пъсней и хороводовъ; причемъ надобно замътить что и въ собственномъ значеніи улица, или, какъ говорятъ, улка, имъетъ смыслъ не только міста между двумя рядами избъ, но попреимуществу открытое місто на дворь (въ губери. Архангельск. Владим. Перм. Костр.). Сюда же можно отвести употребление болота въ смыслъ крупнаго лъса. Такъ-какъ на спину перебрасывають кошель или кошелу, кошелку, для удобства въ переноскъ, то уже и самая спина называется кошолками. Принадлежность вивсто того, кому принадлежить: на томъ основаніи, что артель пользуется общею сумою, т. е. казною, и общею кашею, т. е. столомъ, употребляются сума и каша въ значеніи артели, напримъръ: «одной сумы односумки» «мы были съ нимъ въ одной кашів». Орудіє вмісто самого дійствія, напримірть, стькира въ значенім обды, опасности, напримъръ: «съкира такая въснеть надъ нами». Весьма распространено въ исторіи языка метонимическое отношеніе между веществомъ и предметомъ, изъ вещества сделанномъ. Напримеръ, дубо дерево, и лодка, чельь; въ скандинавскихъ наръчіяхъ askr, ask — ясень и ящикъ (корень ask сиягчается у насъ въ форму ящ, откуда ящико); готское stikle, чаша, кубокъ, а у насъ того же корня: стекло; гвоздіє, гвожде, въ славянскихъ нарвчіяхь, кромъ гвоздей, имъетъ значение жельза. Сюда же принадлежитъ отношение выдъланнаго матеріала къ растонію или животному, отъ которыхъ взять, напримъръ, опоект въ общемъ употребленіи означаеть кожу, а въ областномъ говорь означаеть теленка, откуда опойчина телятина: отсюда ясно, ночему оноекъ, примънительно къ кожъ, долженъ означать телячью, въ отличіе отъ козловой.

Перенесеніе словъ отъ одного значенія къ другому по отношеніямъ, весьмачасто бросаеть камень преткновенія лингвисту въ его изслъдованіяхъ, особенно имѣющихъ предметомъ древнъйшій періодъ языковъ. Какъ знать всѣ отношенія, и весьма часто незначительныя и случайныя, которыя могли оказать свое дъйствіе въ образованіи того или другаго слова? Какой-нибудь затерявшійся обычай или угасшее върованіе оставять по себъ навсегда неразгаданнымъ слово. Для примъра, возьмемъ употребленіе въ Костромской Губерніи слова старикъ въ значеніи всякаго нищаго, хотя бы онъ былъ пяти или семи лѣть. Такое значеніе составилось оттого, что въ областномъ языкѣ старець и старица получели смыслъ нищихъ, по древнему порядку вещей, когда нищимъ бывалъ только тотъ, кто не могъ ужь работать, т. е. старики. Еще страниве употребленіе (въ Калужской и Орловской Губерніяхъ) слова родимели, во множественномъ числъ, для означенія покойника, хотя бы относилось къ одному лицу, даже малолітному обоего пола. Такое перенесеніе значенія слова находитъ себъ объясненіе въ народныхъ повітрыяхъ.

Все сказанное о значени метафоры и метоними въ образования языка должно разумъться и о синекдохъ. Ужь первоначальные пріемы языка въ именованін предметовъ по д'яйствіямъ и свойствамъ совершаются подъ условіемъ перенесенія индивидуальнаго, иногда случайнаго впечатлівнія, выраженнаго звукомъ, къ знаменованию или всего предмета или общаго понятия. Съ другой стороны, впечатлівніе, общее цілому ряду явленій, случайно приміняется къ именованію одного какого-либо предмета. Конечно, въ этомъ действін языка нельзя отказать участію слагающей и разлагающей силы разсудка; но ею не стьсняется здёсь свободное творчество фантазіи, расширяющее логическія границы употребленіемъ части вмісто цілаго, единства вмісто множества, образованіемъ собственныхъ именъ изъ нарицательныхъ и проч. Наравив съ метафорою и метонимісю, синскдоха не ограничивается одними визшними прісмами. Съ одной стороны, низводя общія понятія до конкретныхъ образовъ, она даеть эпическимъ созданіямъ ту наивную живописность, въ изображеніи правственныхъ интересовъ человъка, которая составляетъ исключительную прелесть произведеній эпическаго періода; съ другой стороны, уступая требованіямъ ума, она подготовляеть отвлеченнымь логическимъ категоріямь изобразительныя формы, заимствованныя въ языкт отъ индивидуальныхъ представленій и возводить эти формы до значенія общихь понятій. Вь этомъ послъднемъ случаъ участіе синекдохи несомнънно въ образованіи грамматическихъ формъ для выраженія отвлеченныхъ понятій о числь. Языкъ беретъ частный случай, наименованіе какого-нибудь предмета, и по отношенію его къ цёлому кругу подобныхъ предметовъ, или даже по чистонаглядному сближенію, иногда случайному, распространяеть наименованіе предмета до понятія о множествъ. Изъ примъровъ это будеть ясиве. Чуждаясь отвлеченнаго понятія о множестві, какъ собраніи единицъ одного рода вообще, народный языкъ любить для разныхъ предметовъ употреблять разныя названія множества или совокупности. Отсюда выраженія: руно овецъ, вмъсто стадо овецъ, *станица* — змъй, вмъсто стан или множества змъй, реса-ресой — множество ягодъ. Первоначальное значение слова реса думаемъ видъть въ следующемъ выражении одного древняго сборника сербской рецензін: «Смоковнице листвіе и ресу явише». Рей — количество хльба, сушимаго за одинъ разъ. Потомъ, подобныя наименованія, относящіяся къ

предметамъ извъстнаго рода, теряя свой частный характеръ, становятся выраженіями общихъ понятій о количествъ. Такъ образовались формы рогато въ значенім много, съ избыткомъ въ противоположность изобразительному отрицанію ни рога, т. е. ничего, относительно скота, напримітрь, въ старинномъ выраженіи новгородской літописи, стр. 69: «И скота не оставища ни рога», какъ теперь индъ говорится ни копыта, или, какъ выражаются охотники, ни пера, т. е. ничего дичи, ни одной птицы. Сюда же присовокупимъ наръчіе живота въ значени ограничения количества вообще, наръчие, стоящее въ связи съ словомъ живот - имъніе, скоть. Отъ частнаго понятія, выражаемаго словомъ стогь, областной языкъ производить общее опредъление стогомъ -очень много. Особенно любопытна передвижка значеній въ собирательныхъ именахъ людей. Какъ первоначально слово народе применилось къ толпе людей отъ общаго понятія о нарожденіи, такъ и въ областныхъ говорахъ народо имъеть значеніе множества вообще, примънительно не только къ людямъ, но и къ животнымъ. Напримъръ, въ Архангельской губернии говорятъ: «Много было на игрищь? народъ такой! Много коровъ въ лугахъ-то? народъ такой! Лошадей-то народъ такой погнали на поскотину». Точно также и *людно*, отъ толпы людей, переносится къмножеству вообще: напримъръ: «Людно поросятъ, собакъ; денегъ людно, дровъ людно». Такое употребление объясняется тамъ. что людя, также, какъ и народя, первоначально заключаеть въ себв понятіе о нарожденін и нарощенін вообще, что было замічено ужь и старинными составителями словарей, именно Памвою Берындою. Въ синекдохъ, какъ мы видъли и въ другихъ случаяхъ, внутреннему организму языка способствуютъ бытъ народа и эпическій взглядъ на міръ. Потому семейно значить многолюдно вообще, громада — мірская сходка. Любопытно совпаденіе понятій: круга, мірской сходки, множества и громады: что явствуеть изъ следующихъ словъ: кругь мірская сходка, обельной — круглый (томск.), обельно — кругомъ, вокругъ (томск.) и обельма — множество, громада (курск.). Такъ изъ областнаго употребленія объясняется древній юридическій терминъ обельный. На томъ основаніи, что кругоми имфеть смысль: вовсе, совсфмъ, совершенно, присоединимъ сюда употребляющееся въ пермскомъ наръчіи слово водеремь, означающее: вовсе, совству, совершенно. Это слово, получившее въ современномъ областномъ употребленіи смысль отвлеченный, имкло встарину болке-конкретное, и именно юридическое значеніе: что явствуеть изъ следующихъ примеровъ: «И дали господину Пскова тъ слобожани серебро водерень, да и грамоту тъмъ слобожаномъ дахомъ дерноватую» изъ грамматы 1491 года въ «Описан. Румян. Музеума» Востокова, стр. 87. Въ «Юридическихъ Актахъ», на стр. 430: «А что моей челяди дерноватой», т. е. приписанной къ земль, укрыпленной: потому-что деркь означало владеню, собственность, какъ видно изъ следующаго мъста въ Юридическихъ же Актахъ, стр. 40: «А продалъ есми (деревню) Григорью и его детямъ ез дериь, безъ выкупа». Позволимъ себъ догадку, что этотъ терминъ первоначально относился къ землъ и имълъ связь съ символическимъ обычаемъ размежеванія и усвоенія земли. Намекъ на этотъ обычай встричаемь въ одной старинной граммати, напечатанной въ «Описанія города IUуи», на стр. 457 — 458, гдъ, по случаю раздъла спорной земли, сказано: «развести насъ безссорно перекрестя лицо свое съ образомъ и съ дерноже при многихъ стороннихъ людяхъ». Эту догадку скрепимъ другою, покрайней-мірів интересною по новости факта: есть преданіе (1), что насыпи на межахъ произопили оттого, что, при раздёлё земли, тоть и другой владётели сосъднихъ полей, каждый съ своего поля, бросали нъсколько земли на межу, или, говоря стариннымъ юридическимъ языкомъ, тамъ, гдв соха съ сохой сходилась. Если дериь имъсть отношение къ дериу шуйской грамматы, то символь бросанія земли заслуживаеть особеннаго вниманія нашихь юристовь. Потомъ отъ владенія землею дернь перешло къ понятію о кабале, именно въ словъ одерень, напримъръ, въ новгородской лътописи, на стр. 33:«О горе тогда, братье, бяще! дъти свов даяхуть одърень». Юридическимъ же значеніемъ древнеславянского слова кмета, наименованія особаго класса людей, объясняемъ мы рязанское накмети, получившаго значеніе: заодно, сообща. Самое понятіе общности совпадаеть въ языкі съ частнымъ случаемъ; такъ въ оренбургскомъ наръчін обча (обчій — общій) значить деньги, собираемыя дъвицами за пъсни на величаньъ. Наконецъ самое слово мірз (и мирз, что вначалъ одно и то же), черезъ синекдоху, отъ понятія объ обществъ и собраніи, или о мірской сходкъ, перешло къ понятію о вселенной: посредствующимъ терминомъ въ этомъ перенесени части на пълое надобно признать старинное выраженіе весь мирь, которымъ въ древнайшихъ рукописяхъ выражается понятіе о вселенной, такъ-что м'встоименіемъ весь, усиливающимъ качество, дается какъ-бы увеличительное значение слову жиро. Впрочемъ, языкъ поступилъ смълъе древнихъ нереводчиковъ и грамотниковъ, съумъвъ обойдтись безъ этого мъстоименія, при пособін синекдохи. Точно также перенесеніе части къ цълому находимъ въ готскомъ названін вселенной: midjun-gards, собственно значить жилище въ серединъ, media domus, т. е. родина, которая простому глазу эпическаго пъвца кажется въ центръ всего міра. Санскритское наименованіе земли такъ совпадаеть съ этимъ готскимъ словомъ, что кажется, будто переложениемъ его мад'јамалока. Какъ общее понятие о вселенной, т. е.

<sup>(1)</sup> Сообщенное мив г. Бектышевымъ.

о наибольшемъ воображаемомъ пространствъ, такъ и о цъломъ кругъ смъняющихся временъ года, т. е. о цъломъ годъ, языкъ выразилъ синекдохою, именно перенесши часть года на весь годъ. Индійцы считаютъ годы по дождямъ, или дождливымъ временамъ, т. е. по осенямъ; Готоы и Скандинавы — по зимамъ, Славяне — по теплой погодъ, или по лътамъ, и проч.

Не менъе важно участіе синекдохи въ исторіи языка при образованіи собственныхъ именъ. Прежде всего должно замътить, что собственныя имена происходять отъ нарицательныхъ корией. Такъ большая часть фамилій, а также древнія языческія имена происходять отъ прозвищь, имфющихъ нарицательное значеніе. По свидітельству алфавитовь или азбуковниковь, у нась до поздивищаго времени, кромв имени при крещении, давалось еще другое, свътское, или кияжее, какъ оно называется въ лътописяхъ: это или чистое прозвище, или же древитишее собственное имя, тоже отъ прозвища, встмъ намятнаго, происшедшее. Тъмъ же порядкомъ происходили названія ръкъ, горъ, урочищъ, цълыхъ народовъ. Какъ у Нъмцевъ Эльба (отъ кория elb, alb, elp, elf, означающаго былый, свытлый) означають не только извъстную подъ этимъ именемъ ръку, но и всякую ръку вообще; такъ и у насъ Дунай, кромъ собственнаго имени, имъетъ нарицательное значение всякой ръки, и потому употребляется во множественномъ числь Дунаи: за ръками за Дунаеми (какъ тавтологическое выраженіе). Собственное имя Ильмень имъетъ нарицательное значеніе широкаго разлива ріки, похожаго на озеро, въ астраханскомъ наръчін, и озера, обросшаго камышомъ, въ донскомъ. Съ другой стороны, какъ эпическій разсказчикь, для живости повъствованія, любить каждое лицо въ своей сказкъ надълять собственнымъ именемъ, и какъ народная пословица умъетъ олицетворять свои сатирические намеки во всевозможныхъ собственныхъ именахъ, такъ и языкъ часто прибъгаетъ къ собственному имени, по тому же эпическому стремленію къ индивидуальности въ изображеніи. Такъ отражение въ зрачкахъ, именуемое въ нашихъ стариниыхъ словаряхъ человъчками, на областномъ языкъ называется иваньчиками. На этомъ же свойствъ языка основывается столь употребительное въ народной рачи производство глаголовь отъ собственныхъ именъ.

Образованіе собственных вимент народовт составляють одинт изт важнійшихт предметовт въ исторіи языка, какт это было показано Яковомт Гриммомт въ исторіи Німецкаго языка и Шафарикомть въ Славянскихъ Старожитностяхъ. Исторія языка на этомт предметів совпадаєть съ исторією народовт и съ древнійшими эпическими преданіями. Синекдоха оказываєть здітсь свое дійствіе двоякимть образомть: первоначально, отъ нарицательнаго наименованія, характеризующаго страну или народть, происходить собственное; а по-

томъ, наоборотъ, собственное переходить въ нарицательное. Первое сокрыто въ въкахъ доисторическихъ; второе оставило свои следы въ древившихъ эпическихъ преданіяхъ о великанахъ. Эти преданія, искони-зародившіяся на своеземныхъ върованіяхъ въ героевъ или полубоговъ, получали впослёдствін себъ новую пищу въ сношеніяхъ съ иноплеменниками, воспоминаніе о которыхъ въ последующихъ поколеніяхъ сохранилось въ грозномъ образе великановъ. Индійское преданіе о геров Манусв имветь твсную связь съ исторією нашего языка. Названіе этого героя происходить оть глагола ман (думать, родственно съ нашимъ мию), и значитъ собственно: думающій. Съ суффиксомъ джа (рожденный) образуется сложное слово: мануджа значить вообще человъкъ, но собственно: рожденный отъ Мануса. Это сложное слово у насъ сохранилось въ формъ муже (собственно манже тануджа, ибо здъсь носовой звукъ замънился буквою у, какъ указываютъ наръчія древне-славянское, польское). По лингвистическому ли преданію, одному изъ самыхъ живучихъ, или же по игръ случая, какъ бы то ни было, только русскій языкъ досель сохраниль память о происхожденіи слова мужс оть ман (мию, думаю) въ областномъ глаголъ мужевать разсуждать, обдумывать, соображать. Слабъющая память о своеземныхъ герояхъ, какъ сказано было выше, подновлялась поздивишими обоюдными сношеніями народовь, дававшими матеріаль глубоко-вкорененному въ втрованіяхъ и въ языкт убтжденію. Воображенію предоставлялось только сменить благотворныя качества своеземныхъ героевъ на зловредныя пришлыхъ великановъ. Такимъ-образомъ произошелъ въ языкахъ цълый рядъ словъ, имъющихъ обоюдное значение: и какъ собственное имя, названіе народа, и какъ нарицательное наименованіе великана вообще. Таковы, напримъръ, слова: іотунь, гунь, анть, сполинь или исполинь, обрь и другія. Къ этимъ старобытнымъ воспоминаніямъ, сохранившимся въ языкъ и преданіяхъ, надобно отнести областныя слова: волоть — богатырь (въ тульскомъ нарвчін), отъ имени народа Велеты или Волоты, Чудаки — первобытные жители Сибири, отъ которыхъ будто-бы остались курганы (въ иркутскомъ наржчін), названіе, состоящее въ лингвистической связи съ областными словами: чудный — странный, непонятный, юродивый (въ архангельскомъ наръчін), чудь — поносительное слово, приписываемое нев'яждамъ (въ вологодскомъ), и съ стариннымъ словомъ: шудъ — великанъ.

Кром'т того, воспоминаніе о древних народахь и племенахь сохранилось въ слідующих областных реченіяхь, которыя могуть служить также примітрами синекдохи: голяда — бродяга, нищій, бранное слово (новгородск., рязанск.); дулебый — косой, разноглазый (владимірск., рязанск.); мящерый — неучтивый, неуклюжій (саратов.).

Тотъ вовсе не поняль бы живаго, образующаго начала въ формаціи языка, кто подумаль бы, что всв вышепредложенные нами пріемы также отдельно. поодиначкъ дъйствують въ языкъ, какъ исчислены здъсь. Мы обратились къ подробному анализу не съ темъ, чтобъ последовательнымъ расположениемъ рубрикъ дать понятіе о постепенномъ раскрытін формъ языка, а единственно съ тъмъ, чтобы, по разнообразію явленій, понятыхъ въ общей связи, сколько возможно яснъе опредълить свойства той зиждительной силы языка, которая, отражаясь въ безконечномъ множествъ подробностей, не теряетъ оттого своей цвльности и постоянно пребываеть неизменною, такъ то основное начало, которое называють жизнью. Въ наибольшей полнотъ и въ совокупности своихъ дъйствій оказывается эта, неуловимая для анализа, сила языка въ округленномъ сочетани словъ, то-есть, въ предложени, гдв наглядныя представленія, живописующія все, что есть въ природе и жизни, умели неразрывно сочетаться съ мельчайшими логическими отношеніями мысли, выражаемыми помощью суффиксовъ, флексій, и тахъ однообразныхъ и немногихъ формъ, которыя извъстны въ грамматикъ подъ именемъ частей ръчи служебныхъ. Въ этомъ живомъ сочетаніи фантазіи и мысли логическое начало даеть, такъсказать, только линейные очерки картина, тогда-какъ колоритъ и сватлотвнь получаются отъ безконечно-разнообразнаго сцепленія впечатленій. Наконецъ, для наибольшей конкретности сокрытой въ языкъ мысли, все это щевльное цёлое объемлется вещественнымъ покровомъ членораздёльныхъ звуковъ, которыми человъческая мысль объявляетъ свои права на столь же матеріальное существованіе, каково существованіе природы, окружающей человъка. Въ этомъ состоить не только послъдняя цъль, но и начальная потребность дара слова, такъ-что въ языкъ, за одинъ разъ съ членораздъльными звуками, зародилась и стала раскрываться и самая мысль. Потому нъть никакой возможности, только при помощи логическихъ категорій, высвободить ее изъ-подъ звуковъ и живыхъ впечатленій, неразрушивъ того гармоническисомкнутаго цълаго, въ которомъ собственно и полагается все значеніе языка. Измърить весь процессъ образованія языка только логическими категоріями столько же невозможно, какъ опредълить логикою возрастаніе цвътка, рожденіе животнаго, геологическое образованіе почвы. Неимъя возможности по словарю судить о синтаксическомъ сочетаніи словъ и о состоящихъ съ нимъ въ связи флексіяхъ и частяхъ речи служебныхъ, мы ограничились на этотъ разъ наблюденіемъ только надъ воззрвніями и переходомъ ихъ въ понятія при помощи образующихъ окончаній или суффиксовъ, впрочемъ, невходя въ дингвистическій разборь этихь последнихь, изъ опасенія утомить читателя слишкомъ-спеціальными изследованіями. Устраняя внешніе пріемы логики

въ классификаціи понятій, словами выражаємыхъ, мы не противоръчимъ ея требованіямъ, а только расширяемъ кругъ языка, сближая этотъ послъдній съ дъйствительностью, безконечныя подробности которой неуловимы для глаза, вооруженнаго только логическимъ анализомъ.

Логическое начало проводить въ своихъ дъйствіяхъ законъ необходимости; языкъ же пользуется полной свободою въ примъненіи корня слова къ тому или другому впечатлънію. На этой-то способности языка и основывается его неограниченное никакими предълами творчество, проявляющееся всегда новыми и свъжими формами. Этотъ процессъ, какъ всякое правильное отправленіе способностей, врожденныхъ въ насъ отъ Творца, кромъ удовлетворенія умственнымъ потребностямъ, приноситъ намъ живъйшую радость, приводя въ легкую игру воображеніе сочетаніемъ извъстнаго намъ корня слова съ новымъ оттънкомъ, приданнымъ ему въ употребленіи. Эта способность находить для себя радость въ составленіи и воспринятіи формъ языка есть та могущественная сила, которая заставляеть человъка трепетать при звукахъ роднаго слова, которая электрическою цъпью пробъгаетъ по всъмъ членамъ многочисленнаго племени, связывая ихъ другъ-съ-другомъ нѣжнѣйшими узами духовной симпатіи, подобно тому, какъ узы крови роднятъ членовъ семьи.

Переходя отъ этихъ общихъ замъчаній къ областному русскому языку, укажемъ на такія слова, въ которыхъ общеизвъстный корень, будучи взятъ съ новой стороны, получаетъ для насъ новую свѣжесть. Отъ глагола сопьть происходить сопоть — пламя, согласно съ областнымъ выражениемъ: «тепло изъ печи такъ и сопёто въ щели» и проч. Отъ глагола сипьть — сипуга, буря, погода съ вътромъ. Слово рана получаетъ новый смыслъ въ формъ прорань — широкій, идущій отъ моря протокъ; синонимъ этому послъднему слову: разгубъ — прорытое мъсто по дорогъ, происходить отъ слова губа (толща, масса), противоположнаго по значенію слову рана, но съ нимъ сближеннаго помощью предлога раз. Отъ глагола поводить — повода, тропинка, случайно-попавшаяся путнику на пути. Отъ глагола *щепать — разщеп*я, летучая мышь, нетопырь. Имена прилагательныя съ болъе-развитымъ значеніемъ: пъшій — разстилающійся по земль (о растепіяхь), пловый — порожній, неплодный, непримъръ: *яловый крыжсовника*, то-есть, не родящій ягодъ, *яловая* скрыня — потокъ, на которотъ нътъ мельницы; утлый (о человъкъ), имъющій какіе-либо тэлесные недостатки, напримэрь, хромой, горбатый, глухой, слівной. Изъ этихъ примівровъ явствуеть, что вся игра впечатлівній, которую мы хотъли уяснить читателю въ-течение всего нашего изслъдованія, зависить отъ удоборастяжимости значенія корня и отъ свободнаго примъненія этого последняго къ новымъ представленіямъ и понятіямъ. Свободе

воображенія помогаеть здісь самь языкь, давая сколько возможно широкій объемъ значению корня. Развивая разнообразное содержание корня, народъ не думаетъ накладывать на него понятій, составившихся внъ языка, при помощи отвлеченнаго мышленія, а изъ самаго языка извлекаетъ зародыши тъхъ понятій, которыя хочеть выразить въ словъ. Это особенно явствуеть въ словахъ, имвющихъ нравственное значение. Понятие о скукю соединяется въ языкъ съ понятіемъ о медлительности, продолженіи: ибо кучать значить медлить; потомъ кучить — торговать мелочью. Глаголъ скакать получаеть отвлеченное значение въ словъ отскокт — неустойка въ куплъ или продажъ, отступъ. То же должно сказать о глаголахъ класть, точить (гнать, винословная форма отъ глагола течь, идти), лучить, мкнуть, въ словахъ: раскладъ — уговоръ, условіе, контрактъ; растока — разставанье, разлука; слука — привязанность, приверженность, а также случай; смійка — примиренье, при глагол'т смыкаться — посліт размольки, сходиться, сдруживаться. Ученый анализъ можеть въ этихъ словахъ найдти переносныя выраженія, или тропы; но языкъ, незамѣчая никакой перестановки понятій, только уясняеть себь основное значеніе корня, заключающееся въ томъ живомъ впечатлъніи, которое, будучи произведеніемъ духовной природы человъка, потому только живописуетъ внъшнюю природу, что выражаетъ разумный взглядъ на нее существа мыслящаго. Въ этомъ органическомъ синтезъ, какъ въ зародышъ, находять для себя точку совпаденія всъ тъ различные пріемы, анализъ которыхъ предложенъ въ нашемъ изследованіи.

Теперь для насъ ясно, почему и зобразительность составляеть отличительное свойство всякаго языка, и преимущественно въ первобытную, эпическую эпоху, когда свёжо чувствуется животрепещущее впечатлёніе, которымъ слово неразрывно связывается съ убъжденіями, преданіями и со всъмъ бытомъ народа. Идя по слъдамъ впечатлънія, языкъ самому уму приписываетъ попреммуществу способность различать или, какъ изобразительно выражается нашъ народъ, разшупывать то, что представляется разсужденію: потому разчупать значить понять, развыть разсудокь, развытный или развытиой — разумный, оборотливый (отъ слова выть часть). Въ способности различать, или раздвоять на части, умственная Двятельность совпадаетъ съ простымъ зрвніемъ, какъ свидвтельствуеть нашъ языкъ словомъ раздвоить разглядать съ ясностью. Переходя отъ субъективной силы разуманія и усмотрвнія къ объекту, языкъ, какъ-бы въ соответствіе словамъ развыта и раздвоить, лицо называеть разбором в, то-есть, что можно отличить, разобрать нли чъмъ различаются между собою люди. Такъ-какъ въ языкъ понятие о разумънін совпадаеть съ понятіемъ о счеть: что видно изъ словъ читать,

почитать, считать, родственныхъ съ санскритскими чі собирать, чіта -куча, чіт понимать, примъчать, откуда чітта — умъ, разумъніе; то весьмаестественно найдти въ языкъ названіе лица въ связи съ понятіями и о разумъніи или различеніи (разборъ), и о счеть; отсюда въ славянскомъ языкь **ликт** — счетъ, равно какъ и въ областныхъ русскихъ нарвчіяхъ: **ликомт** счетомъ, всего-на-все, напримъръ: «ликомъ ихъ пять»; личить --- считать, также съ изминениемъ гласнаго звука: лючить — считать, люка и люки счетъ. Итакъ, понятія о сличеніи и счетъ языкъ выражаеть одними и тъми же словами. Отсюда надобно заключить, что въ языкъ первоначально совпадають понятія о качествь и количествь: что дыйствительно и встрычаемь вы переходъ значенія словь отъ качества къ количеству; напримъръ, въ санскритъ гуна — качество, а съ числительнымъ дві, двігуна — двоякій, сугубый; такъ и у насъ качественныя нарфчія дивно, благо, въ областныхъ говорахъ, переходять въ количественное понятіе: много; и наобороть, понятіе о числѣ переходить къ сравненію и уравненію качествь; напримъръ: вчисль (отъ слова число) значить точь-въ-точь; точно такъ, какъ разо отъ удара переходить къ счету, потомъ къ образу; а какъ слово вчисль можно перевести равнозначительнымъ, вразв, заразв; то областное суразица (тоже отъ корня разв) имъющее значение сходства, подобія, пандана, будеть синонимомъ слову вчисль. На сближении счета и разумънія основывается весьма-любопытное областное употребленіе истины въ смысла двухъ паръ. За древность этого значенія, кромѣ его конкретности, особенно говорить то, что оно сохранилосъ при игръ въ бабки; а извъстно, что въ народныхъ играхъ вообще, и особенно въ дътскихъ, удержались многіе древнъйшіе обычаи и притомъ въ древитишихъ формахъ языка. Это слово приняло значеніе пары весьма-естественно, по самому происхожденію своему отъ истый — тоть же, такой же онъ самый; точно такъ, какъ отъ другой происходить областное дружокъ тоже въ значеніи пары, но только примънительно къ паръ связанныхъ въниковъ, которыми нарятся въ банъ, и къ паръ ведеръ.

Чтобъ понять изобразительность языка во всей яркости, нужно обратиться къ самымъ отвлеченнымъ формамъ, имѣющимъ смыслъ только логическаго отношенія понятій, и посмотрѣть, какія усилія употребляеть языкъ, чтобъ этимъ отвлеченнымъ формамъ дать контретное содержаніе, или удержать его если оно въ нихъ было первоначально. Къ такимъ формамъ принадлежатъ глаголы вспомогательные, въ которыхъ попреимуществу выражаетъ языкъ синтетическую силу мышленія. Отвлеченность вспомогательныхъ глаголовъ доходить до послѣдней степени логической формальности тогда, когда они употребляются въ смыслѣ окончаній глагольныхъ, называемыхъ спряженіемъ.

Несмотря на то, языкъ, какъ-бы свидътельствуя о болъе-конкретномъ происхождении этихъ глаголовъ, навсегда сохраняетъ на нихъ слъды первоначальной изобразительности. Обратимъ вниманіе па глаголы быть и имъть.

Совпаденіе синтаксической связи и логической формы спряженій съпонятіемъ о бытін или существованіи, въ одномъ и томъ же словѣ бымь, указываеть на глубокій смысль языка. Сравнительная грамматика убъждаеть насъ, что этоть глаголь происходить отъ болъе конкретнаго воззрънія; ибо отъ того же корня бы, санскритскаго b'y греколатинскаго fu, происходять санскр. b'ymu — тво реніе, б'утан — твореніе, тварь, б'авана — домъ: съ первымъ словомъ однозвучно и родственно греческое фияс вивсто фить, со вторымъ греческое фито растеніе, съ последнимъ готское baua строю. Въ латинскомъ языке этоть глаголь переходить къ значенію о рожденіи, ибо производить слова: femina, fêtus, a у насъ, какъ въ языкъ греческомъ, примъняется къ растенію: быліе, былижа, въ смысле растенія, точно также, черезъ причастіе, происходить отъ глагола быть, какь и въ греческомъ. До нравственнаго, но все же конкретнаго смысла доходить корень этихъ словъ въ формв бава, откуда глаголы съ предлогами: забавить, прибавить, убавить, въ которыхъ получають винословное значеніе и удлиненную или усиленную форму простайшіе забыть, прибыть, убыть и проч. Чтобъ уяснить нынвшній, общеупотребительный смыслъ словъ *забыть* и забавить, должно обратить вниманіе на то, что въ областномъ языкт забавиль значить замешкать и забавилься, замешкаться. Не будемь распространяться о томъ, какъ глаголъ быть, теряя вовсе свое изобразительное значе ніе, становится въ языкъ формальнымъ указателемъ логическихъ отношені образуя или же замъняя спряженіе, какъ это видно, болье или менье, во вськъ языкахъ индоевропейскихъ. Замътимъ только, что у насъ ужь въ старину есмь, еси, поторяли всякій самостоятельнымь смысль; такь вь древнихь азбуковникахъ есмь объясняется мъстоименіемъ я, а еси мъстоименіемъ ты. И дъйствительно, почти въ такомъ значени употреблялись эти формы глагола въ дровнемъ русскомъ языкъ, то-есть, означали только формальное отношеніе къ лицу. Областной языкъ, согласно съ общимъ характеромъ, и въотношенім вспомогательныхъ глаголовъ старается быть изобразительнымъ. Потому вывсто есть употребляеть: лежить, напримерь, «лежить молва, лежить пословица», или эксиветь, напримъръ, «живуть дрова», то-есть, есть дрова. Въ этомъ последнемъ случае глаголъ жимъ отелекается до значенія вспомогательнаго глагола быть отъ самаго разнообразнаго конкретнаго употребленія, какъ-то: жить — не спать, бодрствовать, откуда жилой говорится о поръ, когда еще не спять; замсить — прибыть, увеличиться, напримъръ, «вътеръ зажилъ, вода заживаетъ»; разживаять — разводить, поддерживать чуть-горящій огонь, и проч.

На столь же изобразительных воззраніях коренится отвлеченное значеніе вспомогательнаго глагола имью, иму, или сокращенно му (въ Ярославской). Въ губерніяхъ Вологодской, Костромской, Ярославской, Нижегородской этотъ глаголъ имфетъ смыслъ чисто-логическаго отношенія въ формахъ спряженія; напримёръ, «иму дёлать, имёмъ ёсть, не му пахать» то-есть, буду дёлать, будемъ всть, не стану пахать. Рядомъ съ этимъ, областныя нарвчія представляють и конкретное значеніе этого глагола: имать — ловить, что совершенно-согласно съ санскритскимъ ям, какъ по значенію, такъ и по корню, ибо ям переходить у насъ въ формы: ем (емлю), им (иму); отъ глагола имать, въ этомъ значеніи, происходять областныя ймало — приманка, ймки, ймальцы, имдчект, имушка — игра въ жмурки (потому-что въ ней ловятъ), имкой — легко-ловимый въ полъ (о домашнемъ скотъ). Основный корень этихъ словъ отъ понятія о ловлъ и о взятіи переходить къ понятію о владвнін; отсюда областное отмовать — владеть. Такой переходъ понятій, столь очевидный въ нашемъ язык $^{\rm t}$ , Гриммъ  $^{\rm (1)}$  открываетъ въ н $^{\rm t}$ мецкомъ habenи латинскомъ habere, сближаемыхъ имъ съ capere и haftan (брать, имать).

Изобразительность языка, основанная на непосредственныхъ впечатленіяхъ двиствительности, отражаетъ въ себъ отличительныя черты народнаго быта. Областной русскій языкъ въ безъискусственной жизни пастуха и земледъльца умълъ найдти живыя краски для выраженія не только впечатлъній окружающаго міра, но и понятій отвлеченныхъ. Съ удаленіемъ отъ первобытной простоты, народъ притупляетъ внимание къ тъмъ подробностямъ, которыя нъкогда были для него важны, а вмъстъ съ тъмъ забываетъ и слова, ихъ выражавшія. Какъ ясно свидътельствують наивное отношеніе человъка къ природъ, напримъръ, слъдующія областныя реченія: эпитетъ текучій (отъ глагола течь въ значение идти, бъжать), придается тъмъ породамъ дикихъ животныхъ, которыя періодически появляются въ иные годы во множествъ, какъто: бълкамъ, песцамъ и полевымъ мышамъ, н-значитъ: переходящій съ мъста на мъсто во множествъ. Отъ того же глагола течь, съ предлогомъ пере, пропсходить перетока, въ значени овцы, неягнившейся года два, три и долъе. Вообще же всякое животное — корова, кобыла, и другое, неприносящее ожегодно плода именуется переходницею. О коровъ, когда она готова телиться, употребляется глаголъ вымильть; о свиньяхъ, когда онт ищутъ борова — рыкаться, и проч.

<sup>(1)</sup> Въ предисловін къ Шульцеву готскому глоссарію 1848 года.

Восходя до понятій отвлеченныхъ, языкъ пользуется теми же конкретными воззрвніями, которыя усвоиль себв народь при извъстныхь условіяхь своего быта. Звъроловъ *постелею* называетъ шкуру взрослаго звъря съ шерстью; потомъ, какъ постелю вообще, такъ и шкуру соболя или лисицы, называетъ мюстом таким тобразом то вы его ум понятие о м тех товпадает то представленіемъ постели и звіриной шкуры. Отъ быта пастушескаго слово череда (собственно стадо, какъ и доселъ въ наръчіяхъ донскомъ, курскомъ) перешло къ общеупотребительному, отвлеченному понятію о деле, перемене, очереди; между-тъмъ, земледълецъ словомъ перемљиа называетъ пашню (въ пермской). Пастухъ всякую собственность примъняетъ къ скоту, потому собиною называетъ домашній скотъ (иркутской), статком тестадо (смоленской); богатство земледъльца въ житъ, потому всякій немолоченный хлъбъ называетъ онъ обильемя (архангельской). Понятіе объ удачь въ чемъ-нибудь напоминаеть ему любимую мысль объ урожав; потому *сльтье* — урожай хлѣба, а также и удача въ чемъ бы то ни было. Пастухъ смотритъ на лъто по-своему: оно ему дорого, потому-что откармливаеть скотину; отсюда выраженіе: забрать льто отучнъть, отъесться травою въ лето (о домашнихъ животныхъ). Какъ прибытокъ, такъ и утрату земледълецъ измъряетъ житомъ; потому отъ слова осыпка — колосья, оставшіеся послі молотьбы, онь производить глаголь осыпаться въ общемъ значени перевестись, напримъръ: «осыпался улей пчелъ, осыпалось стадо скота». Земледъльческое слово naxamb примъняется къ ръзанью, напримъръ, «пахать хлъбъ, пахать мясо»; и наоборотъ, общее понятіе о деле и домохозяйстве, выражаемое глаголомы стряпать, стесняется до частнаго понятія объ уходів за скотиною; и глаголь стряпать, въ быту пастушескомъ, значитъ кормить, понть и доить коровъ.

Допустивъ мысль о восхождени изобразительнаго представленія, выражаемаго звуками, до отвлеченнаго понятія, должны будемъ признать
важность тёхъ лингвистическихъ попытокъ, которыя имёютъ предметомъ
открывать следы давно-забытаго порядка вещей въ словахъ, повидимому неподававшихъ къ тому никакого повода. Такъ Яковъ Гриммъ (1) въ словахъ
имъющихъ отвлеченный смыслъ необходимости, долга, потребности, отъискиваетъ древнъйшія значенія миенческаго періода—ударять, бить, ръзать, приносить жертву; въ словахъ, имъющихъ значеніе давать и дарить, видитъ слёды жреческаго служенія.

<sup>(</sup>¹) См. предноловіе къ сочиненію Рёсслера: «Rechtsdenkm. aus Böhmen und Mähren», 1845; статью «über schenken und geben» въ Abhandlungen Берлинской Академін Наукъ, 1850; и «Исторік изменк. языка», стр. 328, 902 и слъд.

Говоря объ эпитетахъ, синонимахъ и тропахъ, на каждомъ шагу встръчались мы съ цвътущими, поэтическими формами изобразительнаго языка, усвоеннаго нашими областными наръчіями. Теперь, въ заключеніе объ этомъ предметъ, взглянемъ на нъкоторыя областныя слова, живописущія природу и человъка. Посмотримъ, какъ живописуютъ областныя наръчія солице — предметь столь важный, какъ въ миоическихъ преданіяхъ народа, такъ и въ образованіи впечатлівній, выражаемых формами языка. О солнців, когда оно близко къ восхожденію и когда горизонть уже освітился, говорять: солнышко спорыдаеть; свои лучи оно брыжжеть, или разбрызгиваеть. Дъйствіе восхожденія содния индъ выражается бездичнымъ глаголомъ: вздрало: «вздрало содние». Солице приходить на притинь, когда, въ полдень, поднимается до высшей точки на небѣ; оно эльваеть, или повременамъ является изъ-за тучекъ, то спрячется, то опять покажется; когда собирается ненастье и небо мрачится, воздуха натягиваета и потомъ дождь гудета (то-есть идетъ). Сворачивая съ полдня и опускаясь къ западу, солнце косится; и когда вдали по горизонту тянутся густыя сплошныя облака, тогда оно садится въ стыту. Кажущосся круговращение солнца языкъ примънилъ ко всякому круговращению, составивъ глаголь солоновать въ общемъ значени ходить кругомъ чего бы то ни было.

Чтобъ изобразить душевныя движенія человіка, языкъ, съ замічательнымь художественнымъ тактомъ, схватываетъ наружныя очертанія человъческаго лица, приведенныя въ движеніе внутреннею силой. Въ этомъ пріемъ языкъ до того изобразителенъ, что подходитъ къ классической скульптуръ, которая мастерски умъла пользоваться наружностью человъка для изображенія его характера и страстей. Извъстнымъ очеркомъ глазъ, носа, щекъ, губъ, скульптура выражала ласку, гитвъ, гордость, насмъшку, пожеланіе и проч. Подобно тому, въ областныхъ наръчіяхъ скривить ност значитъ возгордиться; ужижать губы — превозноситься, дуться; уэкимапься — церемониться, уэкима — скромность; обмывать зубы — смъяться, улыбаться; умилка — улыбка, умильный веселый. Беззаботную веселость, нелюбящую медлить на одномъ предметв, языкъ выражаетъ эпитетомъ мимоходный, въ значеніи шутливаго, веселаго говорливаго. Женщина, ухватками и прісмами похожая на мужчину, называется: супарень, сложнымъ словомъ, состоящимъ изъ существительнаго парень и предлога cy, имbющаго иногда значеніе того, что предметь приближается или подходить къчему-нибудь. Синонимъ этого слова, размуженые употребляется также въ значеніи гермафродита.

Неистощимое разнообразіе художественных формь въ областных нарѣчіяхъ достаточно удостовъряетъ насъ въ той мысли, что языкъ образуется въ неразрывной связи съ народною поэзіею, такъ-что всъвышеразобранныя нами слова столько же справедливо могуть быть названы формами эпическаго слога, какъ в собственными наименованіями предметовь, свойствъ и дъйствій. Потому наши изъисканія имъють предметомь, въ равной мъръ, какъ законы образованія языка, такъ и главнъйшія основанія стилистики, или науки о слогъ. Исходя отъ такого общаго начала, изслъдователь видить въ словаръ разрозненные члены одного органическаго цълаго, остатки той великой поэмы, которая, еще во времена незапамятныя, раздробясь на множество мелкихъ эпизодовъ, была первымъ проявленіемъ художественнаго творчества, имъвшаго предметомъ возсозданіе всей природы и жизни въ идеальныхъ образахъ, облеченныхъ въ звуки.

Еслибъ кто-нибудь, ограничивая языкъ механизмомъ вившней формы и сухою логическою постройкою частей рачи, усомнился въ томъ внутреннемъ поэтическомъ единствъ, которое мы приписываемъ языку въ эпоху его созиданія то мы взяли бы себъ въ помощь самый простой, практическій случай; а именво: лучшіе наши писатели, напримітръ, Карамзинъ, Пушкинъ, находили въ старинномъ и народномъ языкъ самыя меткія художественныя выраженія своимъ мыслямъ, чувствованіямъ и образамъ. Ясно, что эти выраженія, принявшія новый обороть подъ перомъ нашихъ писателей, были глубоко задуманы и художественно воспроизведены въ нъдрахъ самаго языка. Въ противномъ случаъ, они не удовлетворили бы эстетическому такту писателей-художниковъ и не возбудили бы въ насъ сочувствія къ родному слову. Сочувствіе же это основывается не столько на звучности слова (ибо мы такъ свыклись съ звуками своего языка, что не замічаемъ ихъ, какъ воздуха, которымъ дышемъ), сколько на увлекательномъ для воображенія рядъ живыхъ впечатліній, которыя умъсть слово воскресить въ нашей памяти. И такъ каждое слово въ языкъ намъ мило и дорого не само по себъ, а по своему прямому отношению къ тому идеальному целому, которое составляеть нашу народность. Въ этомъ отношеніи, слово можно уподобить отдъльному, отколотому члену античнаго мраморнаго изваянія: будеть ли то рука, голова или туловище, опытный глазь по отколку возстановляеть цълый образь олимпійскаго типа.

Художественное цълое, предполагаемое нами въ свъжемъ организмъ языка, имъетъ характеръ эпический. Общий взглядъ на эпическия свойства народнаго языка достаточно убъдитъ читателя въ этой мысли.

Какъ самородная эпическая поэзія есть произведеніе всей массы народа, получившее начало неизвъстно когда, слагавшееся и измънявшееся въ-те-ченіе многихъ въковъ и переходившее изъ рода въ родъ по преданію: такъ и языкъ есть общее достояніе всего народа, объемлющее въ себъ дъятельность ногихъ поколъній. Какъ сказка, какъ преданіе, языкъ принадлежитъ всьмъ

и каждому; но никто не можетъ сказать, когда и къмъ былъ языкъ созданъ. Много способствуютъ воспитанію народнаго характера передача эпическихъ сказаній и повърій и привычка эпической старяны жить въ обычаяхъ и нравахъ, переданныхъ отъ отцовъ къ дътямъ; но еще могущественнъе образовательная сила языка, потому-что его въковой мудростью поучаются нарождающіяся покольнія точно такъ же, какъ на нашихъ глазахъ, съ усвоеніемъ роднаго языка раскрывается смыслъ дитяти, получая ту организацію, какую даетъ ему родное слово. Въ этомъ господствъ языка надъ отдъльными личностями нельзя не примътить того же высокообъективнаго характера, которымъ такъ сильна эпическая поэзія.

Древитинія словесныя произведенія имтють самое разнообразное содержаніе, объемля собою вст умственные и правственные интересы парода. Эпическія сказанія встуг народовъ съ повъствованіемъ о похожденіяхъ героевъ соединяють миническія преданія о происхожденіи боговь, объ устройствь міра и о переворотахъ, въ немъ происшедшихъ, нравственныя поученія, а также и наставленія опытной мудрости, которая, удивляя насъ проблесками замічательнаго здраваго смысла, нередко заставить и улыбнуться, когда входить въ суевърныя, младенческія понятія о природь, образчикъ которыхъ видимъ въ примътахъ, заклятіяхъ, наговорахъ. Изображая жизнь во всъхъ ея проявленіяхъ, повъствую обо всьмъ, что народъ знаетъ великаго и важнаго, эпическая поэма дъйствительно имъетъ своимъ предметомъ весь міръ и все человъчество, разумъется, въ томъ тъсномъ объемъ, въ какомъ умъла она понять и міръ, и человъчество. Въ этомъ отношеніи народный языкъ еще большее сходство имбетъ съ эпосомъ. Даже можно сказать необниуясь, что въ художественномъ возсозданіи жизни, во всей ея полнотъ, языкъ предшествуеть эпосу, и какъ-бы даеть ему первый толчекъ и направление во всеобъемлющемъ, разнообразнъйшемъ представления всего, что народъ знаетъ. Какъ языкъ выражаетъ въ художественныхъ образахъ познаніе природы и жизни, такъ и народный эпосъ, въ своей широкой рамъ, даетъ мъсто изложенію народной мудрости, которое сообщаеть древивішимъ самороднымъ поэмамъ оттънокъ дидактическій. Первобытное, эпическое отраженіе народнаго быта въ языкъ подробно объяснено Яковомъ Гриммомъ, во многихъ его сочиненіяхъ, и особенно въ «Исторіи Нъмецкаго Языка» и въ «Нъмецкихъ Юридическихъ Древностяхъ».

Основываясь на минеахъ и языческихъ воззрвніяхъ на природу и жизнь, древивішая самородная поэзія, во всьхъ ею описываемыхъ событіяхъ и дъйствіяхъ, видитъ сверхъестественное участіе боговъ. Какъ въ эпическихъ пронизведеніяхъ, напримъръ, въ «Иліадъ» и «Одиссеъ», въ «Эддъ», въ финскомъ эпосъ,

бываеть трудно развязать фантастическій узель, въ которомъ перепутаны тончайшія нити народныхъ суевърій съ простодушнымъ разсказомъ о дъйствительно случившемся: такъ и въ формахъ языка умёли неразръшимо сочетаться воззрѣнія и впечатлѣнія съ старобытными върованіями, составляющими въ образованіи языка особый родъ эпическаго чудеснаго. Миеологія языка превосходно объяснена Яковомъ Гриммомъ въ разныхъ мѣстахъ его сочиненія о «Нѣмецкой Миеологіи».

Съ широкимъ взглядомъ на міръ эпическая поэзія соединяеть, такъ сказать, широту самаго изложенія, состоящую въ томъ, что пѣвецъ съ одинаковымъ интересомъ медлить на описаніи какъ важныхъ, такъ и ничтожныхъ
предметовъ, такъ-что, собственно говоря, ему пичто не кажется въ жизни маловажнымъ; и за что бы онъ ни взялся, все поглощаетъ его вниманіе и является въ его глазахъ достойнымъ подробнаго и тщательнаго описанія. Такое эпическое настроеніе представляется намъ только продолженіемъ того,
что такъ блистательно было ужь начато языкомъ. Ибо необходима была самая полная преданность всёмъ явленіямъ жизни и природы, до безконечности
разнообразнымъ, чтобъ съ такимъ вниманіемъ остановиться на каждомъ, такъ
метко взглянуть на каждое, и такъ художественно выразить, какъ все это совершилъ языкъ въ эпоху своего созиданія. Народъ еще на языкъ учился вникать во всё подробности существующаго и ничего не считать маловажнымъ,
прежде, нежели выразилъ это полное сочувствіе свое съ міромъ въ широкомъ
теченіи эпическаго склада.

Въ какія бы подробности ни вдавался эпическій пъвецъ, онт не поглотять его вниманія до того, чтобъ онъ забылъ важнтйшій предметъ, которому носвящаетъ свое вдохновеніе, именно человтка. Все на світт, что бъ онъ ни описываль, имтеть для него смыслъ только по отношенію къ человтку. Потому такъ дялека эпическая поэзія отъ описательной. То же должно сказать и объ языкт. Изображая безконечно-различныя явленія природы, онъ постоянно исходить отъ воззртній человтка, и, живописуя природу, постоянно имтеть въ виду человтка, помощью выражаемыхъ въ словахъ воззртній и впечатліній ставя его, такъ сказать, на первомъ плант ландшаюта, и вмітстт съ тімь указывая ему точку зртнія на предметь. Это уваженіе къ личноси разумнаго существа, языкъ выразиль по преимуществу въ предложеніи, давъ такое важное значеніе въ его составт мітстоименію.

Свободно обращаясь въ природъ внъшней, эпическая поэзія примътно еще дъласть значительныя усилія въ изображеніи правственныхъ отправленій души. Это особенно явствуетъ изъ многословныхъ уподобленій, въ которыхъ явленіями физическаго міра пъвецъ старастся уяснить себъ и слушателямъ

сокровенныя движенія и свойства человіческой природы. Такимъ-образомъ въ длинныхъ эпическихъ уподобленіяхъ мы видимъ извістную степень народнаго разумівнія, къ которой ужь не возвращаются поэты, когда выйдуть изъ юнаго возраста эпической поэзіи. Потому-то, мы думаємъ, эти длинныя уподобленія въ новійшей литературі, невозбуждая сочувствія, оказывались реторическими фразами. Относительно образованія словъ нравственнаго и отвлеченнаго значенія, народный языкъ, какъ мы виділи изъ многихъ примітровъ, стоитъ на той же ступени развитія, на которой поэзія эпическая нашлась вынужденною прибітать къ изобразительнымъ уподобленіямъ. Утверждая, что языкъ, для выраженія предметовъ духовной жизни пользуется воззрівніями конкретнаго значенія, мы не только не унижаємъ достоинства языка, но даємъ ему высшій, художественный смыслъ. Умітла же живопись средствами еще боліте матеріальными выразить самыя глубокія и возвышенныя помышленія человітеской души!

Вопросъ о совокупномъ образованіи и взаимномъ вліяніи языка и эпической поэзіи съ особенной ясностью рѣшается изслѣдованіемъ формы, заиммающей средину между отдѣльнымъ словомъ и цѣлымъ сказаніемъ, и извѣстной подъ именемъ пословицы и поговорки. Но подробное изслѣдованіе этого предмета слишкомъ-далеко насъ завлекло бы. Теперь же, чтобъ вставить въ болѣеширокую раму результаты, извлеченные нами изъ наблюденій надъ областными нарѣчіями русскаго языка, мы должны обратиться къ прочимъ индоевропейскимъ языкамъ, и на нихъ провѣрить добытое нами на родной почвѣ. Сравнительный методъ важенъ въ исторіи языка потому, что доводить до древнѣйпихъ фактовъ. Потому мы убѣдимся въ первобытности основнаго характера нашихъ областныхъ нарѣчій, если увидимъ, что они раздѣляютъ его вмѣстѣ съ прочими родственными языками.

Для этой цъли возьмемъ санскритъ. Разсматривая лексическій запасъ этого языка, ясно видимъ, что изобразительныя реченія его, состоящія въ эпитетахъ, синонимахъ, тропахъ, столь же справедливо можно назвать достояніемъ какъ самаго языка, такъ и украшеннаго эпическаго слога. Приведемъ нѣкоторыя фактическія доказательства.

Санскритскій языкъ стойть на той степени образованія языковъ, когда изобразительное впечатлѣніе, производимое свойствомъ предмета, еще мало отдѣлялось отъ названія самого предмета; когда еще ясно сознавался въ названіи предмета его эпитеть, то-есть, отличительный его признакъ, съ перваго раза рѣзко бросавшійся въ глаза. Чтобъ не утомлять читателя анализомъ звуковъ чуждаго языка, переводимъ порусски нѣсколько санскритскихъ сложныхъ словъ, которыя, будучи эпитетами, употребляются, какъ названія

предметовъ: солнце — дълающее день, луна — дълающая ночь, восна — жного центовъ импьющая, облако — дающее воду, торе — содержащее воду, гора — несущая землю, держащая землю, дерево — пьющее корнемь; птица — крылатая, собака — жрущая кости, человъкъ — двуновій (1).

Множество эпитетовъ, употребляемыхъ санскритомъ для наименованія одного и того же предмета, представляють самый обильный запасъ синонимовъ. Такъ, напримъръ, слонъ называется посанскритски словами, имѣющими слѣдующія значенія: дважды пьющій, неоднажды пьющій, двузубый, зубастый, импьющій руку или хоботь и проч. Пчела — двлающая медь, пьющая медь, лижущая цвыты, шестиногая и проч.

Свѣжесть и изобразительность санскрита съ особенной художественностью выражаются попреимуществу въ такихъ словахъ, которыя, означая какое—либо висчатлѣніе, различными предметами произведенное, получають различный смыслъ, и, въ качествѣ тропа, переносятся отъ одного предмета къ другому. Такъ въ санскритѣ однимъ и тѣмъ же словомъ называются: ч'ада — листъ и крыло (собственно значитъ: покрывающій), пада—нога и дерево, джаладжа—лотосъ и раковина (собственно: рожденный въ водю, или въ холодю), плавача—обезьяна и лягушка (собственно: идущій скачками, то-есть скачущій, пры-гающій), двиджа—птица, зубъ и браминъ (собственно: дважды рожденный).

Сравненіе и противоположеніе — два простайшіе и первоначальные прієма нашего мышленія - оказали дъятельное участіе въ образованіи словъ. Санскритъ иногда прямо выражаетъ сравнение въ самомъ названии предмета, напримъръ, обезьяну называетъ ванара, что слово-въ-слово значитъ: кактбы — человъкт. Но вообще сравнение не выражается отдельною частицею, какъ въ сказанномъ словъ в $\hat{a}$ нара (в $\hat{a}$  — какъ-бы) и нара — человъкъ), но свободно сближаетъ представленія различныхъ предметовъ. Такъ въ санскрить названія рукъ, пальцевъ, ногтей, происходять оть уподобленія человъка растенію. Если въ словахъ такого рода языкъ сближается съ эпическими уподобленіями, то въ формахъ отрицательныхъ служить первообразомъ эническихъ же отрицаній. Санскрить пользуется отрицательною частицею въ образованіи словъ свободнію другихь языковъ; такъ, наприміръ, гору, дерево, называеть онъ словами, имфющими значение: не идущій, не двигающійся. Особенно сближаются съ эпическими формами отрицательныя названія тогда, когда имъ слово-въ-слово, или по-крайней-мъръ близко соотвътствують синонимы утвердительные. Въ этомъ случав языкъ какъ-бы дополняеть одно

<sup>(1)</sup> Въ переводъ мы дълали отступление въ грамматическомъ родъ эпитетовъ, согласуя ихъ съ родомъ существительныхъ русскаго языка.

названіе другимъ: такъ слонъ называется посанскритски: дважды пьющій (двина) и пе однажды пьющій (анекана); змѣя — ходящая грудью (урага) и не ходящая ногами (паннага). Въ этомъ сближеніи утвердительнаго и отрицательнаго названій одного и того же предмета языкъ производитъ на насътакое же впечатлѣніе, какъ и эпическія формы, напримѣръ, изъ древненѣмец-кихъ поэмъ: jung niht alt, diche und niht ze dünne; изъ юридическихъ памятниковъ: von den füssen nit von den schuhen. Подобныхъ эпическихъ формъ можно много найдти у Гомера, напримѣръ, въ «Иліадѣ» пѣснь 1, стихъ 416; пѣснь 5, ст. 816; въ «Одиссеѣ» пѣснь 22, ст. 473.

Несмотря на одинаковые законы образованія, целая бездна, ничемъ невосполнимая, отдъляеть эпоху созиданія языка оть составленія тэхъ художественныхъ формъ, которыя встръчаемъ уже въ древнайшихъ эпическихъ произведеніяхъ. Конечно, многое въ нихъ объясняется строеніемъ языка, но прямаго перехода отъ эпическихъ формъ языка къ формамъ собственно-литературнымъ, хотя бы и самородной поэзіи, изследователь определить не можеть, нбо переходъ этотъ совершился въ эпоху, недоступную историческимъ изънсканіямъ. И чемъ образованиве народная поэзія, чемъ сильнее проникнута поэтическимъ чутьемъ, тамъ далье отстоить она отъ древнайшихъ эпическихъ формъ языка, опредвляемыхъ сравнительными изъисканіями, и тъмъ большую ломку представляеть въ своихъ художественныхъ формахъ, выработавшихся вследстве неизвестных намъ, доисторическихъ переворотовъ. Таковъ, напримъръ, эпическій слогъ Гомера, составляющій любопытную задачу для будущихъ изслъдователей. Несмотря на маститую древность «Иліады» и «Одиссеи», ясно чувствуется, что павець, удалясь отъ первобытныхъ воззрѣній языка, слѣдоваль своему собственному поэтическому воодушевленію, часто незаботясь висколько о коренномъ значеніи словъ. Для примъра, возьмемъ названіе шлема: жоує́ — собственно значить: собачья шкура. Казалось-бы, по смыслу самаго слова, что собачьей шкурть нельзя уже быть сдъланной ни изъ воловей шкуры, ни изъ козловой, ни изъ мъди; между-тъмъ у Гомера встрачаемь при слова жиче́ эпитеты: ταυρείη, αίγείγ, πάγγαλκος. Самая обычность эпическаго склада, то-есть, постоянное повтореніе тэхъ же эпическихъ украшеній, немало могла способствовать утрать первоначальныхъ возэрьній, въ самомъ языкъ заключающихся. Такъ въ славянской поэзін бълыя такой постоянный эпитеть рукъ, что сербская пъсня даже руки чернаго арана называетъ бълыми, подобно тому, какъ Гомеръ руку Пенелопы пазываеть παχυς, эпитетомъ, который собственно приписывается только божеотванъ. Какъ Гомерь эпитетомъ героинь, ба услажа, величаетъ ключинцу и няньку Евриклею, такъ и скандинавская поэзія позднёйшей эпохи всякую женщину, хотя бы бѣдную и простую, именуетъ эпитетомъ silkinorn, что значитъ собственно: пророчица, вѣщунья, одѣтая въ богатыя шелковыя одежды. Равномѣрно позднѣйшая же скандинавская поэзія даже мирнаго гражданина величаетъ громкимъ эпитетомъ ulfbrynnier, имѣющимъ грозное значеніе: moms, кто поитв волковъ, разумѣется, кровью врага; слѣдовательно эпитетомъ, приличнымъ воину-герою.

Вслѣдствіе различныхъ переворотовъ, между которыми не послѣднее мѣсто могла занимать вышеуказанная ломка первобытныхъ формъ языка, сѣверная поэзія выработала необыкновенно—затѣйливый способъ выраженія. Темнота стариннаго языка способствовала таинственности суевѣрныхъ понятій сѣвернаго язычества, и была приличнымъ выраженіемъ скандипавскихъ ручы, которыми въ «Эддѣ» называются не только тайна, загадка, бесѣда, но и темное, затѣйливое выраженіе. Готоы руною называли тайну, а Финны — пѣсню.

Чтобъ дать читателю понятіе о той затвіливости, которою отличаются эпическія формы стверной поэзін, приведемъ, для примтра, нткоторыя изъ поэзін скандинавской и англосаксонской, въ русскомъ переводъ. Въ скандинавской поэзін: *небо —* жилище, родина звъздъ или солнца; крыша, шлемъ землн, горъ, морей. Солнце — всемірное пламя, окно небесныхъ пировъ, воздушное пламя, небесный огнь, страхъ тьмв, ясность міру, радость народамъ, щить облаковъ. Море — страна кораблей и корабельщиковъ; кольцо, цъпь и связь острововъ; поясъ холодной землъ, зыбкая почва. Вътеръ — сокрушитель деревьевъ. Огонь — смерть лёсу и домамъ, солнце домовъ. Корабль морская лошадь, морской медвёдь, звёрь морскаго пролива. Сражаться смѣшивать кровь, кровавить блестящую сталь. Сражение — кровавая баня, гроза, буря оружія; раны — следы битвы; кровь — роса мертвецовъ или труповъ; щито — солнце кораблю, городьба кораблю; мечо — огонь крови и ранамъ; метательное оруже - градъ, сиъгъ, и проч. Въ англосаксонской поэзін: море — путь или родина акуллъ, холмы; сраженіе — нгра щитами; воинъ — волкъ; стрпълы — воинскія змін; душа — сокровище груди (breosta-hord); солнце — мирное свътило народамъ, ясный блескъ; киязь шлемъ благороднымъ, защитникъ золота; *старикъ* — прошлые дни въдающій; земля — страна жертвъ.

 Древнейшій быть русскаго народа, сохранившійся въ областныхъ нарычіяхъ.

Опредъливъ первобытную свъжесть областнаго русскаго языка, съ большимъ довъріемъ можемъ принять свидътельства его о старинномъ быть, остатки котораго онъ предлагаеть. Прежде всего припомнить, что языкъ называеть не самые предметы, а то, какъ они кажутся народу; точка же эрвнія на предметь опредъляется убъжденіями, нравами, обычаями и повърьями. Слъдовательно подъ народнымъ бытомъ мы разумъемъ здъсь попреимуществу нравственный характеръ народа.

Говоря о томъ, какъ въ нашемъ языкъ выразилось самонознанье человъка, не можемъ пропустить безъ вниманія множества провинціальных реченій, выражающихъ суевърный взглядъ народа на сверхъестественныя силы человъка. Этоть взглядь, безъсомитнія, лежить въ основт встах понятій, составившихся въ языкъ о душевныхъ способностяхъ, о природъ, а также и объ отношенія къ ней человъка. Кромъ различныхъ таинственныхъ дъйствій, сказанную свлу указывають человъческая ръчь, крикъ, зъванье, взоръ, мысль, прикосновеніе: 1) Рачь. Множество словъ, первоначально имающихъ значеніе рачи, разговора, употребляются въ смыслѣ колдовства, чародъйства и т. п.; а именю: ръчить — заговаривать, колдовать (псков.); откуда воргочье — заговариванье знахаря (иркут.); отъ корня рек-у происходять, сочетавшись съ предлогами, слъдующія слова въ значеніи сглаживанья: уреки (въ псков.), уроки (въ волог. оренб. арханг.); сурдки (въ смолен.), осурочить въ псков. Впрочемъ, должно замътить что только употребленіе приписало этимъ словамъ силу глаза; первоначально же, по своему происхождению, они имъютъ смыслъ сверхъестественной силы слова, какъ это очевидно въ псковск. словѣ врёкъ, имѣющемъ смыслъ бользни или несчастія, приключившихся человъку или скоту отъ чужихъ словъ, оть зависти, или даже оть похвалы. Въ архангельскомъ нарвчін говорится: уроки взяли, о бользии, происшедшей отъ неизвъстной причины. Также въ значенін бользин, будто-бы напущенной по волшебству, или причинивнюйся отъ словъ, сказанныхъ не въ добрый часъ, употребляются, въ архангельск. новгор., оговорь, оговоримь. Отъ глагола зыкать, зычать, т.е. издавать звукъ, говорить, происходять озыко — сглаживанье и озыкать — сглазить, оба слова въ волог., равно какъ озёпъ — бользнь съ глазу, или отъ удивленія, въ нижегород. симб., и *озёпать* — сглазить, въ симб. тульск., происходять отъ глагола зепать — кричать, въ пензен. псков. 2) Взоръ: призоръ — сглаживанье, въ арханг. томс., стоящее въ связи съ глаголомъ призаримъ - прельстить, арханг. ряз. тамб. 3) Мысль: осуда — сглаживанье, осудить — сглазить въ твер. 4) Прикосновеніе: прикост — сглаживанье въ арханг. олонец.; сюда должно отнести многозначительное реченіе притка, откуда опритчить свести съ ума, въ тамб. 5) Зъваніе: озёва — сглаживанье, озевать — сглазить, въ архан. Вотъ еще целый рядъ словъ различнаго происхожденія, въ значенін чародъйства: химостить — ворожить, кудесить, въ тобол., клятбо**вать** — делать заклятія, въ курск., пувкать — прибегать къ приметамъ, къ ворожбъ, въ архангель., озелить - околдовать зловреднымъ зельемъ, въ смол., обмулить — обворожить, околдовать, въ рязан., сусамить — глазить, въ смол., доводить — производить надъ къмъ порчу, въ вологод., привермуть — приворожить, въ курск., отсуживать — отвращать любовь, въ иркут. Изъ всехъ этихъ терминовъ, разселиныхъ по всемъ концамъ Россіи, особенвое вниманіе обращають на себя слова, стоящія въ связи съ стариннымъ върованісмъ въ наузы, или волшебныя повязки, вънки. А именно: вязло, въ тверск., особаго рода амулетка: желая избавить свой скоть, особенно мелкій, оть нанаденія звірей, крестьяне добывають оть знахарей неизвістный составь, зашивають его въ сумку и навъшивають на животное, которое ходить впереди стада и называется передовымъ. Върятъ, что отъ запаха этого вязла всякій звърь бъжить и не смъеть коснуться стада. Такъ-какъ, по понятіямъ народа, кто заплутался въ лъсу, того обощель льшій, то не безъ миническаго намека должво быть архангельское выражение узель связать, употребляющееся въ значенін: плутая въ лъсу, прійдти опять на то самое місто, съ котораго сошель. Безъ-сомивнія, къ преданію о наузахъ относится глаголь завичоты — ходящій въ оренбур, въ значенія: загадывать; по-крайней-мъръ вичимь значить вязать, оть существительнаго вица — вттвь: завичимься завиться, *привичить* — привязать. Загадка, въ первоначальномъ своемъ видъ, имъетъ смыслъ того, что Скандинавы называютъ руною; следовательно ей весьма прилично быть въ связи съ наузами. Впрочемъ, если завичать есть измъненный видъ слова завъчать, то оно будеть происходить отъ въчать, т. е. говорить, и поставить загадку въ связи съ въщимъ словомъ. Листь бумаги, или тетредка, гдъ вписаны заговоры на ловлю звърей и птицъ, на сохраненіе лошадей, при свадьбахъ, при выгонъ рогатаго скота на паству, и на другіе случан, называется въ арханг., оберегв.

Въщею силою одарены не вст люди, а только избранные, знакомые съ колдовствомъ и чарами. Такія особы, по различнымъ областнымъ нартчіямъ, именуются различно. А именно: шептуна, шоптуна, въ калуж. и новг., согласню съ глаголомъ шептать колдовать; впщуна, въщица, въ сибир., въ связи съ названіемъ сороки въщицею; знаткой, въ арханг., какъ эпитетъ въ соотвътствіе существительному знахарь; въдъмака въ кур. смол.; въжсливеца не только просто колдунъ, но и оберегатель и распорядитель свадьбы, въ перм.; вырей въ связи съ глаголомъ вырить нашептывать, ворожить, въ твер.; наузника отъ слова науза, оберегательное средство отъ глазу, порчи, въ тверск.; а областное науза не что иное, какъ древній наузъ; волхита собственно большой колдунь, въ волог., волхитка волог. сибир., ворожбить псков., ворож курск.

орлов., окуднику, рязан., кавнику, рязан., сархомдля твер., еретику и еретику, вят., пенз., перя., портфоснику попренмуществу чародъй, имъющій средотва портить людей бользнями, въ арханг.; обмину собственно оборотень, въ новгор. Народныя преданія особую силу чародъйства приписывають женщинамъ, прекмущественно передъ мужчинами; потому отъ слова баба, бабка происходить глаголь бабкать — нашептывать, ворожить, въ тамб. Отъ слова диду, повторяющагося въ извъстной миенческой принъвкъ: «дидъ ладо», происходить дид-ка, употребляющееся, въ твер., въ значеніи дъда, а въ донск., въ значеніи чорта: эти слова въ надлежащемъ свътъ выставляютъ миенческій смысль наименованія повивальной бабки любопытнъйшимъ реченіемъ: диданка, въ рязан, тульск. Женщина, знающая заговоры, а также лъкарка, въ тамб., называется словомъ басиха, происшедшимъ отъ областнаго глагола басимъ, родственнаго съ общеупотребительнымъ баять, съ латинскимъ багі, и проч.

Само собою разумъется, что время усердно стирало съ областного языка мнонческіе следы. Потому собственно-мноологическаго мы найдемь въ немъ меньше, нежели суевърій, относительно чародъйства и демонологіи. Впрочемъ, уже самыя суевърія эти, чуждыя благотворныхъ лучей христіанскаго иросвъщенія, суть не иное что, какъ темный отсадокъ язычества, въ которожь вогружены были нъкогда племена, населявшія древнюю Русь. Притомъ русская мноологія такъ бъдно была развита, что едва-ли понимали ясно эти племона значеніе віры и обрядовь, въ смыслі языческомь. Правда, что они по-своему върили въ Перуна или въ Волоса, и совершали обряды, принося имъ жертвы; но собственно о втровании и обрядахъ имъли самое ограниченное понятіе. Это предположение мы основываемъ на областныхъ нарвчияхъ. Въ архангельск.; олонецк. впра значить охота, желаніе; напримърь, сему не въра вставать съ постели»; въ томъ же грубомъ смыслѣ употребляется это слово въ древнихъ русскихъ стихотвореніяхъ, напримъръ, «ему въра нобороться». Въ олон. ходить и глаголь впровать въ значеніи хотёть; напримірь, «она віруеть за него замужъ. Впрочемъ, въ иркут., въра получаетъ уже болве-правственный смыслъ обичая. Что же касается до слова обрядь, то областныя нарычія ого смѣшивають съ нарядомъ, възначени какъ одѣянія, такъ и распорядка, и попреимуществу домашняго хозяйства. О языческомъ поклоненіи мы составляюмъ себъ понятіе только по немногимъ намекамъ, разсъяннымъ въ раздичныхъ источникахъ. Потому нельзя не остановиться на двухъ областныхъ глаголахъ, можетъ-быть, имъющихъ отношение къ этому предмету: а именно: чундться, употребляющійся въ владим, въ значеніи поклоненія, мольбы, и, можеть-быть, родственный глаголу шунуть, шувать - уговаривать, запрещать, бранить, въ владим., волог., вятск., пермск., яросл. Другой глаголъ соединяетъ понятіе о

ваклятін съ воздіяніемъ, если только не случайно такое совнаденіе: чурить то-есть чурать, говорить «чурь», въ арханг., и лить, въ тобол. Какъ при глаголь объщать, существительное объть имьеть значение жертвы, и объщать обыми ость древнее языческое выраженіе, записанное въ чешскихъ пісняхъ краледворской рукописи, такъ и отъ глагола сулить происходить название нервой субботы послъ динтріевской: суленки. Въ Псковской губернін, въ нъкоторыхъ деревняхъ Опочецкаго увада, на граница съ Балоруссіею, въ этотъ день, по суевърному обычаю, носять масло, творогь и т. п. въ неизвъстныя выкому изъ домашнихъ, кромъ самого хозянна, мъста, какъ нъчто отсуленое, духамъ или душамъ умершихъ. Примъненіе суевърныхъ обычаевъ къ земледъльческому быту указываеть на то, какъ кръпко укоренились они на русской почеть. Областной словарь предлагаеть нъсколько такихъ обычаевъ. Вотъ важивний: оборывать деревню: это выражение, въ костром., означаеть обычай, соблюдаемый крестьянами во время мора, и состоящій въ томъ, что женщины, въ одной рубахв, съ расплетенною косою, обводять въ полночь косулею черту вокругъ деревии. Слъдующее выражение, въ архангельск., съ старинною формою винительнаго падежа, прямо намекаеть на какой-то мисическій образъ: борода завить, то-есть, окончить полевую работу; напримъръ «хать н убрать зерновой хать въ поль; «стиная борода завить -- сметать и поставить стио въ стоги. Насколько стеблей ржи жин другаго хивба на корню, перевитыхъ для колдовства, называются въ курок. н другихъ областяхъ, словами: завитокъ, закрутка, заломъ, имъющими связь съ наузами и вънками, потому-что стебли связываются или свиваются. То же колдовство, въ орлов., называется куклы: это тоже колосья ржи или овса, особеннымъ образомъ завязанные съ лѣвой руки на правую; они дѣлаются колдунами на чью-нибудь голову, или на чей-нибудь скотъ или хлебъ: кто свиметь куклу, тоть будто бы умреть.

Изъ словъ, напоминающихъ древнъйшія мионческія преданія, заслуживаютъ вниманія: велесь распорядитель, укащикъ, употребляется въ насмъшку, въ рязан.; коледо — дневный сборъ милостыни нищими, въ твер.; коледоться — просить, умолять о чемъ, въ арханг.; кобъ — худое дѣло, зло, негодяй, въ перм.; банатье (то-есть богатье) огонь. Напрасно стали бы мы искать въ областныхъ нарфчіяхъ свѣжихъ воспоминаній собственно о кумирахъ, которыми, какъ извѣстно, бѣдиа была миенческая эпоха Славянъ. Впрочемъ, индѣ слышатся областныя названія идоловъ, напримѣръ, во владим. стодъ.

Зато особенно-богаты областныя нарачія фактами для народной демонологін, какъ основы кудесничества и чернокнижія. Каждая провинція имаєть свое собственное названіе для домоваго и нечистой силы, а иногда и по наскольку

внзваній, такъ-что собравъ ихъ всв, мы получимь довольно-полное понятіе о томъ образъ, въ какой одъваеть народная фантазія это тамиственное существо. По эпитетамъ злол духъ вменуется: пеумытный въ костромской, пекощрой въ вятской, Сибир., тяжкой въ вологодской; иначе, тяжкая (то-есть нечистая сила), въ связи съ существительнымъ мяжкун въ пермской; можная (то-есть сила) въ вятской, худой, въ томской, при слове худая, въ значения змін, въ иркутской. Какъ злодій, похищающій, онъ носить названіе: житник въ тверской; какъ сила темная, онъ жерекз въ вятской. Двулечновый характеръ этого существа явствуеть изъ того, что областныя нарачія приписывають ему, съ одной стороны, шутливость и забаву, а съ другой - несчастія, бользни и смерть. Самыя проказы нечистой силы выражаются глаголомъ мутить, въ архангельской, напримъръ, «одинъ не ходи въ лъсъ за ръку: тамъ льшій шутить». Отсюда названія злаго духа; шуть вы нижегородской, неизенской, шутикт въ воронежской, черный шуть въ нежегородской, и наобороть, въ архангельской, шуть именуется словомь дивуля, происшедшимь отъ кория дивь, слич. латинск. dies, divus. Переходомъ отъ забавнаго характера этого существа къ грозному можно постановить слово игрець, очевидно происходящее отъ глагола играть; но игра недоброй силы вводить человъка въ болъзнь; нотому игрець значить злой духь, въ тамбовской, иначе грець, въ курской; и потерическій припадокъ, во время котораго больной кричить странными голосами: отсюда клятва: «игрецъ тебя подъиграй», въ курской. Такимъ-образомъ названіе нечистой силы совпадаеть съ названіемь бользней: лихой — злой духь. въ рязанской, и лошадиная бользнь въ симбирской; чеморъ -- чортъ, въ периской, и чемерь — головокружение и боль въ животъ, бользнь у лошадей, въ нижегородской; чемерь — ядъ и боль отъ яда въ пензенской; шату из — дьяволь, въ новогородской и бользнь шать въ новгородской, псковской; алды въ архангельской, вологодской, саратовской, и Аядльть — хворать, въ костромской московской. Такъ-какъ зелья составляютъ предметь чародъйства, то естественно найдти названія нечистой силы въ связи съ названіями растелій; потому дида, дидовника — репенникъ, чертополохъ, колючее растеніе, въ псковской, и дидко-чорть, въ дон. Какъ источникъ зла и бользии, нечистый духъ получаеть различныя варіаціи въ своихъ прозвищахъ, будучи упоминаемъ въ клятвахъ, каковы: «облом» те обломи», въ курской; «волосатик» те изныряй» въ калужской: «волосатико собственно значить червь; «нокоть те дери», въ вятской; «калибъ цябъ кадуко побравъ», въ смоленской; «благое тебя нобери», въ смоленской. На ряду съ этими суевърными заклятіями надобно поставать смоленское реченіе богдай, употребляющееся въ значенія: провадись, сгибни; напримъръ, «богдан тебя!» По мъсту жительства, таниственное существо бываеть или домовымъ, или дворовымъ, или леснымъ, и проч. Вотъ названія:

эсыровикь, въ олонецкой, отъ глагола эсировань — жить, веселиться, питаться, довольствоваться, при существительномъ: жировище — болотистое мъсто, въ тверской; домовик, въ новгородской, при словахъ домо, домовье, домовина, домовинка, въ значенів гроба; дворовика н дворовый, въ псковской, хозянна въ архангельской, суслдко въ вологодской, иркутской, оренбургской, пермской, тамбовской, льсовики въ нежегородской, олонецкой, лисовики въ новгородокой, люшаки въ пркутской, пермской, томской, а жена его люшачиха, въ пркутской. Наконецъ вотъ еще нъсколько названій злаго духа въ различныхъ **мъстностяхъ и различнаго** происхожденія: лембой въ архангельской, диманя въ костромской, новгородской, шишь въ костромской, новгородской, сась въ костромской, шишига въ костромской, дедерь въ тверской, шишко въ тверской, аредь въ Курской, садоломь въ курской, орловской, мардуй въ смоленской, **жиликуть въ иркутской. Относительно жилища нечистой силы, заслуживаетъ** вишения слово сторожье, употребляющееся, въ архангельской, въ значения неудобнаго мъста, земли, будто-бы стерегомой лашпиъ. Сюда же надобно присовокупить дмутково или омутково — пустов, безплодное мъсто, также нропасть, въ вологодской; *эксировище* при словъ жировикъ, и синонимъ жировищу ляда, ляды, при наименованіи бъса лядомь, синонимъ, употребляющійся въ значени болота, или вообще неудобнаго мъста, поросшаго кустарникомъ, во владимірской, вологодской.

**Дъйствіе фантазін творить грезы и видънія именуется въ областныхъ на**рачіяхъ глаголами: мстить, примститься въ архангельской, мишться въ вологодской, можетъ-быть, въ родстве съ костроиской словомъ мицица, 03начающимъ безчисленное множество насъкомыхъ, напримъръ, «комаровъ мщица». Сравнение фантастических образовъ съ роемъ, напримъръ, пчелъ, весьмаобыкновенно въ поэзін, и выраженію: мечты роятся, вовсе не ново; почему же не сблизить мишинься и мицица? На этомъ же основания, въроятно, образовалось областное значение глагола временить — измёнять свой видъ вдали, отъ игры свъта, напримъръ, «острова временятъ», то-есть, измъняютъ свой видъ отъ дъйствія рефлекція, въ архангельской. А навъстно, что время происходить оть глагола *връми* — книвть, конышиться (напримерь, говоря о насёкомыхъ). Крайняя отепень дъйствія воображенія, то-есть, бредъ, въ дремотъ, между сномъ и бодрствованіемъ, называется словомъ масить, въ тверской; о больномъ въ изнурительныхъ болезняхъ говорятъ: «онъ только мжитъ». Предметы фантастического виденія называются: poda — привиденіе, призракь, въ тульской, въроятно, потому, что рода значить лицо, образь, въ саратовской; *маньй*—привидвию въ видъ женщины старой и щедушной, въ иркутской, въроятно, потому, что она маниям, то-есть обманываеть и чудится, или представляется воображенію; шишиморь — привидініе въ виді білаго старика, въ саратовской; шишимора — кикимора, въ нижегородокой; мара—призракъ, въ курской, при слові марево, по значенію имінощемъ связь съ вышеупомянутымъ глаголомъ временимъ; морока — призракъ, въ курской, и морокъ — мракъ, облако, туманъ; сръмникъ — тінь покойника, въ вологодской. Съ привидініемъ языкъ сближаетъ маскированныхъ; потому оне называются: смуты, въ олонецкой, при производномъ отсюда прилагательномъ смутный — смертный, предсмертный въ воронежской; также кудесь — замаски — рованный, въ новгородской, въ связи съ понятіемъ о кудесничестві или колдовстві. Замітимъ кстати, что въ пермской переряженые называтся куллюкъ.

Самыя страшныя бользии, по свидътельству языка, насылаются колдовствомъ, будучи дъйствіемъ сверхъестественной силы. Какое-то божество карающее, «старый кровникъ», по мионческому выраженію Сербовъ, слышится въ нъкоторыхъ названіяхъ бользней; такъ падучая бользнь, въ тульской, называется божье, одержимый припадками бъснованья, помъщанный — божевольный, въ курской, псковской. Какъ грозное действіе Перуна, громъ и молнія индъ называются божьей милостью, напоминающей имена вышеупомянутыхъ болъзней: такъ и бользнь, напускаемая колдунами по вътру, и состоящая въ ръзкомъ колотът, именуется: стрълы, въ архангельской, въ связи съ названіемъ чорта; стрыль, въ костромской. Старинное върованіе о чародъйской порчь, въ видъ икоты, записанное въ юридическихъ актахъ, сохранилось въ архангельскомъ и пермскомъ реченіи: икота въ значеніи человъка, одержимаго нечистымъ духомъ, крикуши. Чародъйствіе притки выражается глаголомъ опритчить — свести съума, въ тамбовской; сюда же должно отнести курское слово причина — надучая бользнь, на томъ основаніи, что притка, употребляется въ областномъ языкъ въ формъ прича въ тобольской. Съ вышеуномянутымъ названіемъ привиденія, жанья, родственно, по корню, слово жанной или жаниди — безумный, въ вологодской. При названіи злаго духа эпитетомъ худой, въ томской, следуетъ припомиить выраженія: худой умь — причуды, капризъ въ новгородской, и ва худыха душаха — при смерти, въ томской, а также худобищё — конвульсін во время тяжкой бользин, въ пермской. Въ камчатскомъ наржчін, безуміе, забытье называются словомъ мирикайло, происшедшимъ отъ глагола мирячить — быть въ припадкъ безумія, чему подвержевы болъе старухи; онъ вдругъ вскрикиваютъ съ испуга, иногда бранятся, или громко повторяють последнія слышанныя ими слова, и подражають движеніямъ, дълаемымъ передъ ними другими въ то же время. Въ вологодскомъ наръчіи завороженный человъкъ называется опрокидень. Недовъдомая сила, поражающая человъка въ бользии, удачно выражается томскимъ

словомъ майник, означающимъ черную немочь, падучую, родимецъ. Обращеніе къ бользин въ заклинаніяхъ предполагаеть ее олицетворенною. Такъ оспа именуется въ псковской бабушками, призывается при заклятіи, въ следующемъ любонытномъ обрядь, въ олонецкой: чтобъ получить облегченіе отъ оспы, забольнымо приносять къ другому больному оспою же, и первый, сделавши больному три поклона, говорить: «прости меня, оспица, прости Аванасьевна, чъмъ я предъ тобою согрубила, чъмъ провинилася?»

Древнъйшія преданія о лихорадкахъ, выразившіяся какъ въ заговорахъ, такъ и олицетвореніяхъ, наложили свой отпечатокъ на областной языкъ мно-жествомъ названій этой бользии. Исчислимъ важньйшія: ворогуша во влад, кур., новг., орл., тул., гиетуха въ кур., гиетучка въ ряз., дитюха въ калуж., добруха въ симб., твер., камаха въ рязан., комдха въ твер., комуха въ вятс., иркут., орен., перм., кума въ костр., кумаха въ кур., кумаха во влад., ворон., моск., ряз., твер., тул., кумоха во влад., волог., костром., сарат. симб., лихо-дайка въ ворон., низовая въ перм., огиёва въ арх., олон., огиевка въ иркут., палячка въ ряз., подруга въ вятс., подряга въ волог., студенка въ казан., тет-ка въ калуж., курск., нижег., оренб., пенз., ряз., тул., тирюха въ орл., трёсья въ оренб., тятюха въ смол.

Къ номекнлатурт лихорадокъ, между которыми, по примъру старинныхъ заклятій, помъщены и горячки, присоединимъ областныя названія другихъ бользней: гмырт или гмурт — столбиякъ, въ Сибир., при глаголт гмырить — быть въ бользненномъ состояніи, или не въ духъ, въ новг., пензен.; гуси, бользнь на ногахъ отъ грязи, цыпки, въ псков.; качея — морская бользнь, гоновокруженіе со рвотой, въ арханг.; кочерга — дътская бользнь, называемая иначе щетиной, въ перм.; красуха — золотуха, въ твер., въроятно, въ зависимости отъ эпической формы: «красно золото»: золотуха относится къ существительному, а красуха къ его эпитету; пашава — повальная бользнь, зараза, въ новг., твер.; повертуха — легкая бользнь, нездоровье, въ иркут.

Общее понятіе о бользии выражается словами: взяло, въ оренб., перм., напримъръ сего шибко взяло. Этотъ безличный глаголъ намекаеть на ту невъдомую, таннственную силу, которую народныя суевърія стремятся опредълить множествомь вышеприведенных словъ миенческаго значенія. Странствовать — хворать, въ арханг., при словъ странь — ни къ чему негодный, въ перм.; скомить — имъть боль въ какой-нибудь части тъла, въ олон., при существительномъ скомль — скорбь, грусть, бользнь, въ симб.; износиться исхудать, въ оренб.; духовенз — боленъ, напутствованъ къ смерти, въ псков.

Какъ предметъ суевтрнаго почитанія, смерть привітствуется въ областномъ языкт ласкательными именами: смёреточка въ архан., смёретушка въ новгор., твер., смёртушка въ моск., тамб. Областныя реченія, выражающія нонятіе о смерти, слудующія: побывшиться или побывщиться, въ костр., сунуться въ перм., успокошться въ твер. Въ исторіи языка особенно-замічательны слова, означающія смерть скота; въ нихъ сбереглись древивішія преданія. Такъ ужь самое обыкновенное слово окольть со смертію соединяєть понятіе о холоді и голоді; потому-что этотъ глаголь въ новгор., сибир., моск., ряз., значить озябнуть; а въ рязанскомъ выраженіи: «околіть съ голода», тоесть очень хотіть ість, означаєть голодь. Синонимы глаголу околіть: выдти въ олон., пропасть въ перм. твер.

Старинное название мертвеца — насье и досель употребляется въ орлов. паръчіи. Какъ въ областномъ языкъ мы видъли взаимную связь понятій мертвеца и привиденія, такъ и наши летописи свидетельствують, что нечистая сила являлась въ образъ навій. Въ смол., усопшіе именуются эктуриками Но особенно-замъчательно слово родители — покойники: въ Калуж. и Орл., употребляется во множественномъ числъ, хотя бы относилось къ одному лицу, даже малольтному обоего пола, напримъръ: «несутъ коронить родителей» тоесть, кого-нибудь умершаго. Самая грамматическая форма словъ навъе и родители свидътельствуеть о смутномъ, неопредъленномъ представления, какое имѣли наши предки о душахъ покойниковъ: форма средняго рода навье указываеть на что-то безличное, лишенное человъческаго образа; а множественное родители, для означенія одного покойника, не оставляеть сомнівнія, вы той мысли, что определенный образъ усопшаго, въ фантазін нашихъ предковъ, сглаживался въ безразличной массъ собирательнаго понятія. Впрочемъ, въ арханг., твер. употребляется и единственное родитель въ значения покойника. Мысль о родствъ, связывавшая живыхъ съ мертвыми, давала особенное значеніе погребальнымъ обрядамъ. Обычай, предложенный нами при знаменательномъ словъ сулсники ясно указываетъ на жертвенное приношение душамъ усопшихъ. *Листовки* — поминальный пирогъ съ медомъ и макомъ въ кур.; сверхъ-того, имбетъ значене четокъ у раскольниковъ, въ нижег. Такъкакъ покойникъ былъ для каждаго родителемъ, то и похороны и номения могли совершаться на общее иждивеніе; по-крайней-мірі это явствуеть изь словъ: хавтулы — поминки, въ калуж. и хавтруы — похороны, въ смол., очевидно родственныхъ съ тверск. словомъ: холмура — скопъ собранныхъ денегъ. Древнъйшее название погребальнаго обряда — страва, доселъ живетъ въ областномъ языкъ въ формъ: строва — кушанье, въ кур. Объдъ, дълаемый въ день погребенія, въ кур., симб., именуется горячима объдома. Такъ-какъ надъ умершимъ плачутъ съ причитаньями, или голосятъ, то, въ ноков., и самыя поминки называются голосьбою, въ смоденск., хох лювать — праздновать

номенке, хохлики — поменке. Погребальные обряды и отпеванье, въ кур., называются правежоми, древийшимъ словомъ юридическаго значенія. Было **уже указано на слово доже и производныя отъ него, въ значении гроба. Но** особенно-любонытно въ исторіи нашихъ обычаевъ совпаденіе надгробнаго памятника и известной части избы вь одномъ и томъ же слове; а именно: 20лубень (въ казан., костр., твор.), н*ан голбец*ь (въ арханг., костр., твор., том.) значить: деревянная придълка къ печи, въ родъ полатей, подъ которою дълается ходъ въ нодполье; потомъ голубина — ходъ въ подполье въ крестьянской изов, въ твер.; голубець — лежанка у печи, въ тобольск.; а во владии. — шерокая лавка у избиой двери, съ задвижнымъ ящикомъ, на которомъ кладутъ каждодневно носимую одежду, а ночью стелять постель. Въ заключение этому ряду значеній, голубець, въ дон., орл., употребляется въ смыслё надгробнаго намятника, какіе стронли прежде донскіе казаки надъ могилами своихъ родныхъ, изъ камней, а чаще изъ дерева, со ствиами и крышею, на вершинъ которой утверждался небольшой кресть. Внутри голубца ставили въ переднемъ углу небольшую вкону, а около ствиъ скамьи. Во всякомъ случав, это лингвистическое указаніе можеть навести на нткоторыя соображенія въ догадкахъ о значенів такъ-называемыхъ городищь. Причемъ не худо зам'ттить, что городком попренмуществу называется церковная ограда, въ оренб. Въ смол., кладбище называется покуть, а трауръ и служение по мертвымъ -монута: въ вятск., кладбище — повозв, можеть-быть, объясняющее варіанть лаврентьевскаго списка латописи: повосты вмасто погосты, смотр. въ «Поли. Собр. Рус. Лът.» 1, стр. 25. Могила, въ арханг. носить названіе керсты.

Такимъ-образомъ, отъ коренныхъ воззрвній, положенныхъ въ основу народвымъ суевъріямъ, чрезъ преданія о заклятіяхъ и болізняхъ, нечувствительно
дошли мы до понятій о смерти, выраженныхъ въ формахъ языка, и до погребальныхъ обрядовъ и повірій, съ ними сопряженныхъ. Давъ такое направленіе нашему взгляду на народныя вірованія, мы иміли въ виду познакомить читателя съ мрачнымъ характеромъ, какой усвоили себі старобытныя
преданія, какъ мутный отсадокъ когда-то оживлявшаго ихъ вірованія, которое въ-теченіе столітій, мало-по-малу уступало свое місто просвіщенію
христіанскому.

Теперь отъ конца человъческой жизни воротимся къ ея началу, и потомъ остановимся на свадьбъ, какъ счастливъйшей ея серединъ, и какъ источникъ семейнаго и общественнаго порядка и благополучія.

Въ противоположность другимъ важивнимъ событиямъ жизни, сопровождающимся то громкимъ плачемъ и голосьбою съ причитаньями, то изсиями и пляскою, рождение человъка окружено тишиною и таниственностью какъ-бы по указанію самой природы, которая съ глубокимъ модчаніемъ кранить въ своихъ надрахъ первыя минуты зарождающагося творенія. И дайствительно, дитя, по наивному областному выраженію, есть свмя, или, какъ говорять стемечко, симичко, въ нркутс., порм. Извіщая о томъ, что жена родела, мужекъ не решается сказать прямо, а выражается иносказательно: «жонка ногу сломала», «жонка въ Москву сътздила», «жонка оъ Москвы пріъхала», въ исков. Потому, вмъсто: разръшиться отъ бремени, родить — употребляются глаголы: разбиться, въ нежегор., разсыпаться, въ нерм., растрястись, въ иркут., оренб., псков., тамб., якут., растресться, въ ворон., тул., распростажься въ перм., тамб.; раскутаться въ костр., яросл. Таннственвость и молчаніе, окутывающія колыбель новорожденнаго, между-прочимъ, въроятно, происходять и изъ боязни, чтобъ лъшій не подмъниль его своимъ дътищемъ, которое, въ архангельск., именуется обмина или обмиными. Обминшъ до четырнадцати литъ живеть съ людьми, а потомъ уходить въ лъсъ, къ своимъ родителямъ, и становится лъшимъ. Это преданіе у насъ общее съ Наицами, которые приписывають такую подману Эльфамъ. А такъкакъ души младенцевъ, умершихъ некрещеными, витаютъ по воздуху въ образъ русалокъ, то преданіе объ обмѣнышѣ входить въ миеъ о русалкахъ. Въ архангел., родныхъ и знакомыхъ родильницы извъщаютъ о ея разръшеніи, посылая булки или крендели, именуемые кроянами: кто прийметь крояны, тоть не можеть ужь отказаться быть воспріемникомъ новорожденнаго. Словомъ навида или навиды, въ псков., твер., называются посъщенія родильницы встии знакомыми и родными ся, дълаемыя на четвертый день, и далье, посль родовъ; на навиды не ходятъ съ пустыми руками, но всегда что-нибудь приносять родильниць, большею частью събстное. Оббдъ посль крещенія младенца, въ твер., получаетъ особое названіе: гдгры. Крестный отецъ и крестная мать, по различнымъ мъстностямъ, именуются божданой въ костр., яросл. божатко, въ волог., яросл.; божатая въ яросл., божатка въ арханг., волог., новгор., бажсать въ костр., олон., тамб.; бажсатка въ костр., олон., тамб., божать (женск. рода) въ арханг., божашка во влад., боженька (въ женск. родв) въ новг, боженька (общаго рода въ значении крестнаго отца и матери) въ олон.; божсать, въ волог., съ понятіемъ крестнаго отца соединяеть значеніе человъка, восшитывающаго незаконнорожденныхъ дътей; въ коотр. кокай и пока крестный отець и крестная мать. Въ перм., двъ дъвушки, принимавнія въ одномъ домъ отъ купъли младенца, называютъ другъ-дружку *пантё мою* словомъ, имъющимъ значение тезки. Въ заключение объ этомъ предметъ, замътимъ, что значение повивальной бабки, вышеобъясненное, вподиъ согдасуется съ предложенными здъсь обычалин,

Наибольшее разнообразіе обычаевь и преданій ожидаеть насъ въ свадебныхь обрядахь, гдт развертывается русская жизнь во всемъ своемъ разгулть. Проследимъ, сколько позволить областной языкъ, все действія этой народной драмы, отъ знакомства жениха съ невестою, до водворенія молодой въ дом'ть ея мужа.

Хороводы, игры и другія забавы, утвержденныя обычаемъ и освященныя преданіемъ, даютъ много случаевъ коротко познакомиться молодымъ людямъ обоего пола и выбрать себт суженаго или суженую по-сердцу. Старинные лътонисцы наивно описывають всъ прелести и соблазны подобныхъ игрищъ, на которыхъ спознавались женихъ съ невъстою. Во многихъ хороводныхъ пляскахъ, действительно, разъигрываются любовныя сцены. Завиванье вънковъ сопряжено съ гаданьемъ о суженомъ, и часто ведетъ къ решительному объясненію между любящимися. Однимъ словомъ, всё эти невинныя забавы, въ которыхъ принимають живъйшее участіе двица на выданью и парень на возрасть (какъ говорится въ древнихъ пъсняхъ), хотя исполняются съ невозмутимою обрядностью, однако не лишены той возбудительной силы, помощью которой непримътно развертываются первыя влеченія молодёжи. Изъ такихъ забавъ укажемъ на игру горълки, въ различныхъ мъстностяхъ получившую слѣдующія названія: разлука или разлуки въ перм., горилки въ смол., песты въ твер., оприле въ перм., хвастуны въ ряз., при глаголъ хвастать, въ значени разговаривать, въ волог., костр., яросл. Въ областномъ языкъ есть весьма-любопытныя слова для выраженія ніжных отношеній между молодыми людьми. Такъ въ исков., о дъвицахъ употребляется глаголъ дивимь въ значенін: поздно вечеромъ и долго разговаривать съ молодцомъ у своихъ воротъ. Это отнюдь не предполагаеть ничего предосудительнаго; если дъвушка дивить, то она ужь, по митнію встхъ, на степени невтсты, и мать, некраснъя, разсказываетъ своимъ знакомымъ, когда и съ къмъ ся дочь стала дивить. Такъ-какъ слова дова и дивить одного корня (div), то они должны объяснять другъ-друга: и дювица дивитя, есть выраженіе тавтологическое. Въ Верейскомъ увздъ Московской Губернін, парень, ухаживающій за дъвицею, н двица, за которой ухаживаеть, называются почетнике и почетница, оть глагола почитаться, въ значенін: выбравъ дівушку по-сердцу, завиматься ею, ходить къ ея воротамъ, провожать ее по гульбищамъ, любезничать съ нею, вызнавать ея характерь, чтобъ послё на ней жениться. Родители за честь себъ ставять, если къ ихъ дочери много ходять подобныхъ почетниковъ. Такъ до поздивншаго времени парни выбирають себь невъсть, ст исю экс кто съст**щамеся**, какъ выражается лътописецъ о древнъйшихъ обычаяхъ Славянъ. Потому, заключение двинць въ теремахъ можно почесть неловкимъ приемомъ возинкавшей цивилизаціи, стремившейся оградить добрые правы отъ обычаевъ, въ которыхъ наши предки видѣли слѣды грубаго невѣжества. Слѣдовательно затворничество невѣстъ шло отъ людей, стоявшихъ во главѣ старинной образованности, и не успѣло, до преобразованій Петра-Великаго, спуститься въ низшіе слои народа. Впрочемъ, подавляя зародыши возникавшаго личнаго чувства, старива, вѣрная эпическому такту, не смѣла нарушать однообразнаго теченія свадебныхъ обрядовъ, принимая ихъ за одинъ только внѣшній церемоніалъ, нисколько некасающійся правственности.

На свадьбъ встрвчаются двъ чужія семьи: изъ одной выходить женихь, другая даеть невъсту. Такъ-какъ время сватовства до свадьбы попреимуществу проводится въ дом' нев'есты, то женикъ, весьма-естественно, представляется чужимъ человъкомъ, потому и называется въ свадебныхъ пъсняхъ чужаниномя, въ арханг.; въ костр. женики — чужни. Помолька, какъ видно изъ **₩**ЪКОТОРЫХЪ СЛОВЪ, ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ СМЫСЛЪ ПРИМИРЕНІЯ; ТАКЪ ЛАды́ — ПОмолька, въ калуж., ладинки уговоръ о приданомъ — въ курск., и ладило не только свать, но и примиритель, въ ряз., въ связи съ глаголомъ ладковать — и сватать, и примирять. Сербскій обычай — похищать невъсть удовлетворительно объясняеть намъ, почему съ помолвкою соединяется примиреніе, совершавшееся даже судебнымъ порядкомъ. Символъ древитишаго похищенія невість думаемь видіть въ новгор., оренб. глаголі опутать въ значеніи: сватать. Слово это нын'в соединяется съ обычаемъ свахъ, ходить сватать съ путомъ, то-есть съ веревкою. Остатокъ древняго въна сохранился въ словахъ: кладка — условная сумма денегъ, которую женихъ даетъ невъстъ на приданое, а также и самое приданое, состоящее изъ платья, въ неиз., оренб.; *клаженыя деньги* — деньги, которыя женихъ или свекоръ платить невъсть передъ свадьбою, обыкновенно отъ двухъ до четырехъ рублей серебромъ, въ ворон. Что жь касается собственно до приданаго, то оно именуется *даражи*, какъ видно изъ ворон. слова даркичы, то-есть, дъвки, собранныя въ домъ невъсты шить дары или приданое. Оно совпадаеть съ понятіемъ о свадьбв вообще, какъ это видно изъ слова посагь, въ орл., твер., иначе посага въ смол.; а также съ представленіемъ головнаго убора невёсты послѣ вѣнчанья, именно въ волог., словъ скрута, при глаголъ скрутить — убрать невъсту, иначе окрумить, окручать, арханг., волог., вят., новг., перм., твер. При этомъ должно замътить, что окрутною называется и вообще одежда, какъ женская, и притомъ красивая (въ новгор.), такъ и всякая мужская (въ псков); окрутником же именуется наряженный по-святочному, замаскированный, въ новгор. твер. Но собственно нарядъ невъсты, знаменательный по своему символическому названію, есть красома, это — лента, некоторыми предварительными обрядами освященная для украшенія невъсты. Въ образъ этой-то красоты свадебныя пъсни оплакивають дъвичью жизнь невъсты; съ красотой невъста прощается, какъ съ сокровищемъ, которое она невозвратно теряетъ и какъ-бы передаеть ее на храненіе своимъ подругамъ-дъвицамъ, потому-что подарокъ невъсты подружкамъ, въ день ея свадьбы, состоящій по-боль-шой-части изъ лентъ, называется также: красота (въ перм., арханг.).

Первое свиданіе жениха и невъсты въ присутствіи родныхъ — смотрины, смотрыные вы арханг. иркут., гляденки вы курск. Затымы слыдуеты: запов. нан помолька, въ тамб., ворон., пенз., челобитье, или сговоръ въ симб., сидины — обрученье, въ волог. Вслтдъ за сговоромъ, въ увъреніе, что родители невъсты ее отопрутся отъ своего слова, посылають жениху платокъ, а роднъ его — подарки; этоть обрядь въ Верейскомъ увадъ называють: давать платки. Двинць извъщають о сговоръ посылкою имъ изъ дома невъсты кренделей, которые, въ твер., носять названіе: середы: Впрочемъ, дъвицы собираются въ домъ невъсты и передъ свадебнымъ сговоромъ — это посложа въ арханг. Передъ свадьбою бывають побивки (въ Руз. увздв, Моск. Губ.), тоесть вечера въ домъ невъсты, на которые приходить женихъ со своими родными и товарищами; туть же бывають и приглашенныя лавицы. Такъ-какъ дъвичникъ состоитъ изъ нъсенъ или величаній въ честь жениха и невъсты; то и называется величаньемь, въ орено. Характеръ жалобныхъ пъсенъ, какія тогда поются, достаточно выражается областнымъ названіемъ ихъ: плачь нли плачи, въ арханг., перм.; сами же пъвицы — плачеи.

Теперь по имени перечтемъ нъкоторыя изъ важивищихъ дъйствующихъ лицъ на свадьбъ, отмъченныя въ областныхъ наръчіяхъ особенными названіями. Тысяцкій — посаженый отецъ, а также дружка, въ твер.; сеюмчій — дружка, въ ряз.; кисница — женщина, которая съ невъстою ъдеть въ церковь, во владим.; кручельщица послъ вънчанья наряжаетъ молодую въ повойникъ, окручиваетъ ей голову, въ архан.; роговуща посылается съ приданымъ отъ невъсты къ жениху и служитъ при подклътъ, въ волог.; со стороны жениха также бываетъ женщина, именуемая погонихою, въ вят.; женихъ является на свадьбъ, какъ побъдитель, окруженный своими воинами, потому дружки его называются полчанами, въ твер.; его родные и гости съ его стороны, прівз-жающіе къ невъстъ, пользуются большимъ почетомъ, потому называются: честию, въ арханг.

На свадьбъ бываеть столько пировъ и веселья, что у соплеменныхъ намъ Славянъ она называется то *весельемя*, то *квасомя*, то-есть пиромъ. Послъднее слово напоминаеть намъ тверское реченіе *суща*, въ значенія пира на новосельи. Особенную важность имъють въ нашемъ народъ пиры, даваемые послъ свадьбы. Но прежде нежели приступимъ къ этому предмету, скажемъ итсколько словъ вообще объ угощении. Готовить объдъ или пиръ, это по ярославскому выраженію, называется смыслить. Подавать на столъ кушанье — ставить столь, въ арханг. Въ томъ же нартчін: скатерть — хльбосолка, столь да скатерть — угощенье, семиблюдка — пиръ или столъ изъ итсколькихъ блюдъ. Какъ во времена гомерическія, взаимная втжливость хозяина и гостей выражается въ простомъ народъ подарками. На свадьбт не только родственники, но и гости дарятъ невтсту деньгами — сдарьемъ, какъ говорится въ арханг. Гость можетъ выгостить себт какую—нибудь вещь у хозяина, то-есть, выпросить, или такъ подговориться, намёками, что хозяинъ и самъ догадается и подаритъ, хотя бы даримая вещь ему и очень была нужна самому. Собственно гости бываютъ на праздники, постители же въ обыкновенное время не гости, а только подгоски, во владим.

· Пиры послѣ свадьбы имѣють троякое значеніе: вопервыхъ, изъявляють взаимную вѣжливость родныхъ жениха и невѣсты; вовторыхъ, знакомятъ между собою ту и другую родню, и втретьихъ, символически знаменуютъ окончательное отдѣленіе молодой отъ ея прежней семьи, отъ отца съ матерью. Въ слѣдующемъ поименномъ исчисленіи пировъ, читатель легко замѣтить эти три рубрики, выставляющія въ новомъ свѣтѣ образованіе новой семьи и взаимныя отношенія двухъ родовъ, сошедшихся на свадьбѣ.

Когда женихъ и невъста усядутся въ повозки, чтобы ъхать къ вънцу, женихъ, вышедши изъ своей повозки, кланяется тестю и тещт, и проситъ ихъ пожаловать къ нему послъ въща хлъба-соли откушать; это называется: звать на прочестье, въ арханг. Этотъ пиръ, который даетъ отецъ или старшій брать новобрачнаго въ день его свадьбы, во владимір. именуется: гордой, что, въроятно, въ связи съ яросл. названіемъ новобрачныхъ гордийми. На этомъ пиру особенно угощають родственниковь новобрачной, которые и занимають высшія міста по старшинству; на второй или на третій день, такой же гордой дають родители или родственники новобрачной; здъсь ужь имъють предпочтеніе и угощаются родственники новобрачнаго. Въ арханг. этотъ пиръ именуется: почестье, почёсно; въ твер. почестка. Кромъ того, на второй или на третій день, посл'в вінца, а иногда и позже, про молодыхъ у родителей молодой бывають *хальбины*, въ архан., а у молодыхъ — каша, а родственники и знакомые невъсты на этомъ пиру слывутъ кашниками, въ псков. Въ первый воскресный день послъ свадьбы новобрачный даеть объдь родственникамъ своимъ и женнинымъ, гдт ближе знакомятся другъ-съ-другомъ тт и другіе; этоть объдъ есть спознать, во влад. Въ твер., этоть пирь именуется отводиде, причемъ глаголъ отводить употребляется въ смыслъ знакомить жени-

хову родню съ невъстивой. Такимъ-образомъ, нослъ многолюдныхъ свадебныхъ неровъ, на этомъ семейномъ, или, лучно сказать, родственномъ праздинкь, отводятся изъ прежней толпы гостей только родныя для спознаты нли знакомства. Въ псков., послъ отводина бываетъ еще другой, и ужь последній столь, называемый рожками, на который приглашаются родственвики и тв изъ посторониехъ, съ которыми, какъ говорять, будуть знаться нян водить звакомство. Что же касается до отдъленія молодой отъ пряжней ея семьи, то оно символически выражается отворотными столоми; это --званый объдъ у тестя, послъ свадьбы, для новобрачныхъ и родныхъ; на этомъ ниру молодые отдаривають всю родню, въ арханг. Наконецъ, отдълавшись отъ церемонныхъ праздниковъ, молодые въ последній разъ прівзжають къ водителямь молодой, и гостять у вихъ несколько дней; это ужь полюбовная гостьба, въ арханг. Впрочемъ, въ-течение целаго года после свадьбы молодые не перестають занимать видное місто вь народныхь обычаяхь. Такъ въ Нерехотскомъ увздв Костромской Губернін, о масляницв напекають, для молодыхъ, тужильниково, то-есть, короваевъ, которые вдять на первой недвав великаго поста. Въ нижегор, въ субботу на святой-недълъ справляють выонишния у молодыхь, въ тогь же годъ обвенчанныхъ. Этогъ обычай, но самому наименованію своему стоящій въ связи съ названіемъ молодыхъ выоно мя н выоницею, состоить въ птив птсонь подъ окномъ молодыхъ, и въ угощовін, которымь чествують молодые півцовь и півнить.

Этимъ ограничимъ характеристику быта и преданій по областнымъ нарѣчіямъ. Мы не имѣли намѣренія истощить все разнообразіе фактовъ, предлагаемыхъ «Опытомъ Областнаго Великорусскаго Словаря», а только думали показать значеніе провинціализмовъ въ наукѣ о русской старинѣ.

Обрядность старобытных обычаевь и суевърія, основанныя на преданіяхъ, такъ живо отражаются въ областномъ языкъ обиліемъ, точностью и разносфазіемъ выраженій, что безпристрастный наблюдатель невольно видить въ немъ отличительныя свойства древнъйшихъ поэтическихъ сказаній: такъ-называемое эпическое чудесное и эпическую обрядность. Областныя реченія, касающіяся ворожбы, чародъйства, бользней, служатъ дополненіемъ тъмъ поэтическимъ отрывкамъ народной словесности, которые извъстны подъ именемъ наговоровъ, заговоровъ или причитаній. Реченія, касающіяся свадебныхъ обрядовъ, объясняются свадебными пъснями. Такова въ народномъ языкъ тъсная связь отдъльнаго слова съ цълымъ поэтическимъ произведеніемъ. Эта связь будетъ для насъ еще яснъе, когда обратимъ вниманіе на пословицу, поговорку, загадку, клятву, то-есть, на члены, связывающіе отдъльное слово съ пъснею и сказаніемъ, въ этой совокупной, нераздъльной и всеобъемлющей дъ-

ятельности народной фантазіи. Это взаимное сопроникновеніе языка и народной поэзіи свидѣтельствуетъ намъ объ органическомъ, здравомъ и свѣжемъ развитіи этихъ обоихъ органовъ народнаго духа. Оба они исходили изъ общаго источника, дышали одною жизнью, потому каждое слово было поэтическимъ созданіемъ; потому и поэзія такъ легко умѣла облечься въ самыя свойственныя ея природѣ формы, когда животрепещущее, вновь сложенное слово вылетало изъ устъ пѣвца въ одушевленной импровизаціи, не какъ прикраса его бойкаго слога, а какъ необходимое дополненіе его мысли, какъ неовая черта, которою художникъ довершаетъ картину. Позволимъ себѣ думать, что мы достигли своей цѣли, если этотъ общій выводъ умѣли доказать фактами въ нашемъ изслѣдованіи, если умѣли читателя довести до того, что онъ живо почувствовалъ освѣжительное дыханіе роднаго слова въ толиѣ областныхъ говоровъ, которой онъ, почему бы то ни было, доселѣ чуждался.

Въ-заключение скажемъ изсколько словъ о практической пользъ областнаго языка примънительно къ современному, литературному слогу. Брать изъ областнаго языка въ образованный слогъ только отдъльныя выраженія, хотя самыя точныя, выразительныя и прекрасныя, но несовствть читателямъ удобопонятныя и отягощающія слогь вычурною манерностью — то же, что въ живописи подражать природь, рабски ее копируя. Истинный художникь ставить себя въ болъе-свободное и разумное отношение къ природъ, заимствуя изъ нея свъжесть, разнообразіе и правдивость идеаламъ, созданнымъ его собственною фантазісю. Потому его изображенія, небудучи портретами, тамъ неменъе естественны и правдивы, ибо онъ умъль постигнуть природу и создать новые образы, но въ ея дукт. Точно такъ и литераторъ напрасно будеть безобразить свой слогь провинціальными заплатами, когда онь не умаль воспитать своего ума на русскій складъ, когда онъ не свыкся съ русскимъ словомъ до того, чтобъ ловко и легко умъть приладеть къ неымъ интересамъ и къ инымъ потребностямъ тъ областныя формы, которыя такъ дружно срослись, въ-теченіе стольтій, съ эпическими возэрьніями народа. А для этого нуженъ талантъ Пушкива.

# OBS DUNINGRUXS BEIDARBUINXS YKPANHCKON 11033111.

(По поводу Сборника украинских пъсенз, изданных г. Максимовичемъ. Кіевъ. 1849).

Обративъ вниманіе на точку зрівнія, съ которой мы смотримъ на народную поэзію, читатель не удивится, почему, послѣ Бодянскаго, Гоголя, Максимовича, Срезневскаго, мы вздумали писать объ украинскихъ пъсняхъ, о которыхъ такъ много хорошаго было сказано этими писателями. — Доселъ болъе обращали вниманіе только на историческое и эстетическое значеніе народной словесности, оставляя безъ надлежащаго изследованія грамматическую часть ея. Разсуждение объ эпическихъ формахъ народной поэзіи можетъ быть интересно потому, что ни въ какомъ поэтическомъ произведении не оказывается такого яркаго отпечатка художественной иден на вижшнее выражение, какъ въ обычныхъ эпическихъ формахъ поэзіи эпической. Причина тому въ самомъ языкъ. Такъ какъ образованіе языка стоить въ связи съ зарожденіемъ народныхъ миновъ и сказаній: то въ обычности и неизм'янности эпическихъ выраженій весьма естественно можно усмотріть нікоторыя древнівшія свойства образующагося языка. Потому эпическія формы имфють интересь двоякій: эстетическій и грамматическій, или лингвистическій. Служа върнымъ выраженіемъ эпическаго вдохновенія, онъ должны занять почетное мъсто въ Эстетикѣ, между фактами самыми положительными; соотвѣтствуя образованію формъ самаго языка, онѣ составляютъ предметь сравнительно-исторической грамматики.

Чтобы объяснить вышесказанное примъромъ, возьмемъ гомерическое выраженіе νυκτος с'μολφ. Оно ведеть свое начало отъ жизни настушеской: αμολγος значить доеніе, и потомъ время, когда доять, то есть, сумерки и разсвѣть. Это выраженіе можно назвать эпической формою: въ отношеніи эпическомъ ничего не можеть быть сообразнѣе, какъ дѣйствіемъ, и притомъ изобразительнымъ, описывать отвлеченное понятіе времени. Это древнее эпическое выраженіе Гомера встрѣчается въ украинской поэзіи въ слѣдующей формѣ. «шлы коровы изъ дубровы, овечкы изъ поля; выплакала кары очи кры козака стоя». Описаніе вечера возвращеніемъ стада домой совершенно соотвѣтствуєть гомерическому νυκτὸς δμολγφ.

Хотя по содержанію украинскія пѣсни уступають въ древности великорусскимъ, однако въ отношеніи эпическихъ формъ и тѣ и другія одинаково отзываются стариною доисторическою.

Такъ какъ происхожденіе и образованіе обычныхъ эпическихъ выраженій теряются въ глубокой старинъ; то прежде нежели приступийъ къ характеристикъ этихъ выраженій въ настоящемъ ихъ видъ, укажемъ на слѣды ихъ существованія въ древнъйшую эпоху. Такое историческое обозрѣніе малорусскихъ эпическихъ формъ важно въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, опредълитъ ихъ историческую давность и неизмѣнное ихъ существованіе отъ глубокой старины до нашихъ временъ, постоянно поддерживаемое обычаемъ и преданіемъ: чѣмъ и докажетъ, что эти формы дѣйствительно заслуживаютъ названія неизмыныхъ, обычныхъ, по преданію дошедшихъ до насъ, и испоком выку жившихъ въ устахъ народа; во-вторыхъ, тѣсными узами историческаго преданія свяжетъ современную намъ народность съ нашей стариною, и такимъ образомъ выставитъ народную поэзію въ ея настоящемъ свътъ, какъ постоянное, ни отъ какихъ случайностей независящее выраженіе мышленія, впечатлѣній и чувствованій народа.

Образованіе эпическихъ формъ народной поэзіи стоитъ въ неразрывной связи съ образованіемъ самого языка, и потому составляетъ предметъ сравнительно-историческаго языковъденія. Сродство поэтическихъ выраженій вародной поэзіи встать племенъ индо-европейскихъ условливается сродствомъ ихъ языковъ. Чтобы не уклониться далеко отъ своего предмета, мы пока оставимъ не тронутымъ этотъ доисторическій періодъ образованія эпическихъ формъ въ связи съ образованіемъ самого языка, и ограничимся изысканіемъ только древнъйшихъ слёдовъ эпическаго языка малорусскихъ пъсенъ, слё-

довъ, сохранившихся въ старинныхъ литературныхъ памятникахъ: и при томъ, сначала въ памятникахъ отечественныхъ, чтобы показать, съ какого времени эти формы уже записаны въ нашихъ литературныхъ произведеніяхъ древитйшей эпохи; а потомъ въ памятникахъ иностранныхъ, въ доказательство тому, что эпическія выраженія малорусской поэзіи не исключительная принадлежность малорусскаго племени, образовавшаяся въ позднейшее время, вместе съ историческими судьбами Малороссіи, но есть общее достояніе языковъ индо-европейскихъ. Исторія эпическихъ формъ по древнимъ отечественнымъ произведеніямъ войдеть въ исторію языка, по иностраннымъ-же произведеніямъ — будеть соответствовать Сравнительной Грамматике видо-европей-СКЕХЪ ЯЗЫКОВЪ: И КАКЪ ЭТА ПОСЛЕДНЯЯ ВХОДИТЬ, КАКЪ ЧАСТЬ, ВЪ ИСТОРИЧЕСКОЕ обозржніе языка, именно составляеть древнейшій, до-историческій періодъ исторіи каждаго изъ языковъ индо-европейскихъ: такъ и сближеніе эпическихъ формъ малорусской поэзіи съ формами чужеземными служить переходомъ отъ исторической эпохи языка эпическаго къ до-исторической. Желая выставить на первомъ планъ очевидное и несомнънное, и потомъ уже позволить себъ заключение о въроятномъ и возможномъ, не будемъ слъдовать хронологическому порядку въ избраніи памятниковъ литературныхъ для сличенія съ пъснями, и сначала остановимся на XII в. русской письменности, а потомъ уже обратимоя къ эпохъ древитищей, взявъ въ пособіе произведенія иностранной литературы.

#### I. Слёды эпических в форм в малорусской поэзін въ русской литератур в XII в.

Языкъ Слова о полку Игоревъ представляетъ намъ образцы древнъйшихъ эпическихъ формъ не только малорусскихъ, но и вообще народныхъ русскихъ пъсенъ и сказокъ. Сличеніе украинскихъ пъсенъ съ этимъ древнимъ памятникомъ важно для науки во многихъ отношеніяхъ: во-первыхъ, укажетъ на существованіе многихъ нынѣшнихъ эпическихъ формъ народной поэзіи уже въ ХІІ в.; во-вторыхъ, сближеніемъ Слова съ безыскуственными пъснями, выставить на видъ простоту и безыскуственность языка этого древняго произведенія, въ которомъ прежніе толкователи и критики видѣли одну вычурность и неестественность; и наконецъ, объяснитъ южное происхожденіе Слова, доказавъ ближайшее сродство его съ русскою поэзіею, именно южною, доселъ сохранившеюся въ украинскихъ пъсняхъ.

Уже самъ почтенный издатель украинскихъ пъсенъ въ примъчаніяхъ ссылается на мъста въ Сл. о П. И., сходныя съ пъснями: намъ остается только дать нѣкоторый порядокъ его ссылкамъ, дополнивъ ихъ не многими сближеніями, имъ неуказанными.

1. Прекрасно представляется въ словъ о П. И. битва въ образахъ жизни земледъльческой: «черна земля подъ копытами, костьми была посъяна, а кровью полита, горемъ взошли онъ (кости?) по русской земль. Какъ свойственно это изображеніе нашей южной поэзін, свидетельствуеть одна галицкая песня, начинающаяся такимъ-же представленіемъ битвы: «черна пашня вспахана н пулями застяна, бълымъ тъломъ заволочена и кровью всполоснута». Въ украинской пъснъ на походъ Хмъльницкаго въ Молдавію удержано начало уподобленія слова о П. И., опущенное въ галицкой пісні, именно: «уже почаль овъ землю конскими копытами орати, кровью модлавскою подивати». Какъ варіація того-же образа, впрочемъ приміненнаго уже не къ битві, попадается въ малорусской пъснъ довольно-странное съ перваго раза изображение печали, котораго простой и естественный смыслъ выступить только тогда, когда сблизимъ оное съ вышеприведенными описаніями битвы: «вспахала вдовушка мыслями поле, черными очиньками заволочила, дробными слезоньками все поле смочила» (1). Сличивъ всъ эти мъста изъпъсенъ съ первообразомъ ихъ въ словъ о П. И., ясно видимъ, какою изящною простотою отличается оно отъ поздивишихъ своихъ варіацій. Народная фантазія не удовольствовалась разнообразнымъ повтореніемъ этой картины, какъ случайнымъ украшеніемъ, уподобленіемъ кстати: она развила его до цълой пъсни (2), для того чтобы во всей подробности исчерпать вст красоты своего любимаго уподобленія и дать ему просторъ на цълую пъсню:

За славною за ръчкою Утвою,
По горамъ было Утвинскимъ,
По раздольицамъ по широкимъ,
Распахана была пашенка яровая;
Не плугомъ была пахана, не сохою,
А вострыми Мурзавецкими копьями;
Не бороною была пашенка взборнована,
А коневыми ръзвыми ногами;

<sup>(1)</sup> Слово о П. И. «чръна земля подъ копыты, костьми была посъяна, а кровію польяна, тугою взыдоша по Руской земля». — Украннскія народи. пъсня Максимовича 1834, стр. 154: «чорна роля заорана «чорна роля заорана «ч кулями засъяна, «бълымъ тъломъ зволочена», и кровою сполощена». — Сбори, укр. пъси. Максим. 1849, стр. 73: «уже почавъ вонъ землю конськими копытами орати; «кровъю молдавською поливати. — Малорос. пъсчи Максимов. 1827, стр. 34: «выорала вдовонька мыслоньками поле», чорными оченьками заволочила, «дробными слезоньками все поле змочила».

<sup>(2)</sup> Сахарова Сказ. Русск. Нар. 1, 243.

Не рожью посвяна была пашенка, не ишеницей, А посвяна была пашенка яровая Казачьнии буйными головами; Не поливой она всполивана, Не осениямъ сильнымъ дождичкомъ, Всполивана была пашенка Казачьими горючьми слезами.

Сочиненіе этой нізсни, какъ всякій видить, объясняется подробнымъ анализомъ любимаго русской фантазіею уподобленія, проходящаго въ продолже, ніе многихъ столітій по малорусской поэзіи, начиная отъ слова о П.И. Видно что наши предки не только чувствовали эпическую красоту, но иногда и сознавали ес: впрочемъ и сознаніе свое выражали въ пісні.

2. Не менъе любимо въ нашей поэзін уподобленіе битвы пиршеству, велущее свое начало также отъ слова о П. И. «Тутъ кроваваго вина недостало; туть пирь докончили храбрые Русичи: сватовъ напоили, а сами полегли за землю русскую. Въ пъснъ на побъду Корсунскую панъ Хмъльницкій, призывая козаковъ на войну съ Поляками, имъетъ въ виду это обычное представление битвы въ образъ пира: «Гей други молодцы, братья козаки запорожны! добре знайте гадайте, съ Ляхами ниво варить затирайте! Лядскій солодъ, козацка вода, лядски дрова, козацки труда». Далбе распространяется певець о пиве. которое варять козаки сообща съ Поляками: «ой не вербы то шумъли, и не галки закричали, то козаки съ Ляхами пиво варить зачинали». Пъвцу тъмъ любезнье было это старобытное представление, что оно какъ нельзя лучше примънялось къ современности, намекая на хмъль, необходимую приправу въ инвъ: а Хмъльницкій своей фамиліей подаваль поводъ къ прозвищу, которымъ его величали: именно — старый жмыль: «Что не тоть хмёль, говорить одна песня, что около тычинь вьется: а то Хмельницкій, что съ Ляхами бьется». Слово о П. И. умело и въ этомъ уподоблении удержать воображение въ пределахъ умъренности. Малорусская поэзія дала впоследствіи большій просторь фантазін въ гиперболическомъ представленія битвы, какъ пира адскаго: «а что какъ наше козачество Ляхи, какъ въ аду, спалять, да изъ нашихъ козацкихъ костей пиръ себъ на похмълье сварятъ!» (1) Наконецъ воображение, недоволь-

<sup>(1)</sup> Слово о П. И. «ту кроваваго вина не доста; ту пиръ докончаша храбрів русичи: сваты попошна, а сами полегоціа за землю рускую». — Сбори. украни. пѣси. 67 — 68: «гей друзи-молодци,
«братья козаки запорожци! «добре знайте, барзо гадайте, «изъ Ляхами пиво варити затирайте! «Лядскій солодъ, козацька вода; «Лядски дрова, козацьки труда. — «Ой не вербы-жъ то шумѣли, и ни
галки закричали, «тожъ-то козаки изъ Ляхами пиво варить зачинали». — «Чи не той-то хиёль, що
коло тычкиъ въеться? «гей, то-жъ той Хмельницькій, що зъ Ляхами бьеться!» — Малорос. пѣси.
1827 стр. 81—82: «пду я туды «де роблять на диво «червоное пиво «зъ крови супостать «хиба-жъ

ное краткими варіаціями, играеть этимъ представленіемъ кроваваго пира, внимательно разбирая оное по частямъ во всёхъ подробностяхъ, какъ видимъ въ слёдующей казацкой пёснё: (1) идеть молодецъ шатается, мать его спрашиваеть:

Ты за чъмъ такъ, мое чадушко, напиваешься? До сырой-то до земли все приклоняешься, И за травушку за ковылушку все хватаешься? Какъ возговоритъ добрый молодецъ родной матушкъ: Я не самъ такъ добрый молодецъ вапиваюся: Напоилъ-то меня турецкій царь тремя пойлами, Что тремя-то было пойлами, тремя розными: Какъ и первое-то его пойло сабля острая, А другое его пойло — копье мъткое было, Его третье-то пойло — пуля свинчатая.

Какъ нельзя мыслями пахать поля, такъ неестественно представление сабли, копья и пули въ образв пойла. Но такая неестественность извиняется тами древнайшими простыми воззраніями, которыя лежать въ основа этихъ выраженій.

- 3. Приближеніе войска на полѣ битвы Слово о П. И. изображаетъ въ видѣ грозной тучи: «черныя тучи съ моря идутъ, хотятъ прикрытъ четыре солнца, а въ нихъ трепещутъ синія молніи. Бытъ грому великому»... Тѣми же красками изображаетъ украинская дума на побѣду Чигиринскую непріятельское нашествіе: «изъ за горы туча выступаетъ, до Чигирина громомъ гремитъ, на украинскую землю молніею блистеатъ (²).
- 4. Побъдители въ словъ о П. И. мостять мосты захваченной добычей: «ортьмами и япончицами и кожухами стали мосты мостить, по болотамъ и грязнымъ мъстамъ, и всякими узорочьями половецкими». Украинскія пъсни еще помнять это представленіе, но придаютъ ему болье-вычурный образъ гинер-болическими подробностями: «текутъ ръчки да все кровавыя, черезъ тъ ръчки

ты задумавъ тъмъ пивомъ упиться? — «якъ пиръ той минется — «вернусь я назадъ». — Сбори. укр. пъсн. стр. 58. «а що, якъ наше козачество мовъ у пеклъ Ляхи спалять, «да зъ нашихъ козацькихъ костей пиръ собъ на похмълье зварять?»

<sup>(1)</sup> Caxapos. ibid. 240.

<sup>(2)</sup> Слово о П. И. «чръныя тучя съ моря нлуть, хотять прикрыти 4 солица, а въ нихъ трепещуть синін мльнін. Быти грому великому». — Сбори. укр. пъся. 54: «изъ-ва горы хмара выступае — выступле, выхожае, «до Чигирина громомъ выгремляе, «на украниську землю блискавною блискае».

мостять мосты, мостять мосты да все головками, головками, да все московскими» ( $^1$ ).

- 5. Дивирь, любимая рвка запорожцевь, до поздивишаго времени величалась именемъ *Славуты*: «Къ Дивиру Славутв» поется въ одной украинской пвснв, Сборн. Макс. 44. Это велось издревле, о чемъ свидвтельствуетъ воззвание къ этой рвкв въ Словъ о П. И. «О Дивире Словутицю!»
- 6. Другая знаменитая въ русскихъ пъсняхъ ръка, Дунай, упоминается неоднократно въ словъ о П. И., не въ своемъ собственномъ значении извъстной ръки, на которой жили нъкогда Славяне, а въ нарицательномъ смыслъ, въ значении ръки вообще, какъ употребляется и доселъ въ пъсняхъ, напр. въ одной польской: «за водами за быстрыми, дунаями глубокими» (2). Въ томъ-же нарицательномъ значении название Дунай въ украинскихъ пъсняхъ придается морю: «понадъ синимъ моремъ-дунаемъ», Сборн. Макс. 28.
- 7. Какъ въ словъ о П. И., такъ и въ малорусскихъ пъсняхъ память о стародавнемъ Дунаъ соединяется съ символическимъ образомъ кукушки. Плачущая Ярославна, тоскуя о своемъ мужъ, называетъ себя кукушкою, и начичнаетъ свою пъсню, или лучше сказать причитанье, одно изъ самыхъ поэтическихъ мъстъ въ словъ о П. И., слъдующими словами: «полечу, говоритъ, кукушкою по Дунаю; омочу бобровый рукавъ въ Каялъ ръкъ, утру князю кровавыя его раны на жестокомъ его тълъ». Такое-же сближение кукушки съ Дунаемъ въ малорус. пъснъ: «ой летъла кукушечка черезъ полъ, да и роняла рябое перушко въ тихій Дунай». Какъ Ярославна потому называется въ словъ о П. И. кукушкою, что тоскуетъ и плачетъ, такъ въ малорус. пъсняхъ кукушка образъ горюющей жепщины (3).
- 8. Въ словъ о П. И. постоянно встръчаемъ представление людей въ образъ птицъ и звърей, не только какъ поэтическое украшение, но и какъ остатокъ върования въ превращение людей въ животныхъ; напр. «Игорь князь поска-калъ горностаемъ въ тростникъ, и бълымъ гоголемъ на воду: бросился на борзаго коня, и скочилъ съ него босымъ волкомъ, и побъжалъ къ лугу Донца, и полетълъ соколомъ подъ мглами, избивая гусей и лебедей, къ завтраку и

<sup>(1)</sup> Слово о П. И. «орытымами и япончицами и кожухы начашя мосты мостити по болотомы и грязивымы мастомы, и всякыми узорочьи половацкыми. Украин. нар. пасн. 1834, стр. 116: «те-«куть рачки, да все кровавыи, «черезь та рачки мостять мосты «мостять мосты, да все головками, «головками, да все московськими».

<sup>(2) «</sup>Za wodami, za bystremi «Dunajami glebokiemi. Wojc. II, 318.

<sup>(\*)</sup> Слово о П. И. «полечю, рече, зегвицею по Дунаеви; омочу бебрянъ рукавъ въ Каяль ръцъ, утру Киявю кровавыя его раны на жестоцъмъ его тълъ. — Малорус. пъсн. Макс. 51: «Ой летъла восуменька черезъ поле, гай; да й згубила рябе перце на тихій Дунай». — Голоса украин. пъсень Максим. 1834, № 5: «зовуленька закувала — — «Марусепька заплакала».

объду и ужину». Проникнутая тъми же поэтическими образами, въ одной украинской пъснъ, сестра представляеть въ своемъ воображени отсутствующаго брата почти также, какъ древній пъвецъ Игоря: «Черезъ темный лъсъ яснымъ соколомъ лети; черезъ быстрыя воды бълымъ лебедемъ плыви, черезъ степи далекія перепелочкомъ бъги; на моемъ, братецъ, подворьт ты голубчикомъ пади, доброе слово взговори, мое сердце сиротское взвесели (¹) въ что въ глубинъ этихъ поэтическихъ образовъ лежитъ старинное върованіе въ оборотней, свидътельствуетъ древнее русское стихотвореніе о Волхт Всеславичъ, почти тъми-же словами описывающее чудесныя превращенія этого героя:

Дружина спить, такъ Волхъ не спить:
Онъ обернется сърымъ волкомъ,
Бъгалъ, скакалъ по темнымъ лъсамъ и по раменью.
Онъ обернется яснымъ соколомъ,
Полетълъ онъ далече на сине море,
А бъетъ онъ гусей, бълыхъ лебедей,
А и сърымъ, малымъ уткамъ спуску изтъ;
А поилъ, кормилъ дружинушку хорабрую.

Само собою разумѣется, что тоть весьма грубо поняль-бы народную фантазію, кто сталь-бы предполагать, что вмѣстѣ съ подобными образами, намекающими на оборотней, постоянно соединялась мысль о чудодѣйственныхъ превращеніяхъ людей въ птицъ и звѣрей. По мѣрѣ ослабленія вѣрованія въ чудесное, минологическіе намеки все темнѣе и темнѣе становились народу; поэтическіе-же образы, въ которые одѣлась нѣкогда минологія, какъ обычныя выраженія, могли навсегда сохраняться въ памяти народной. Пѣсня безсознательно употребляеть старинное выраженіе, по преданію перешедшее къ потомству черезъ многія поколѣнія, и пѣвецъ вовсе не думаетъ, какой моглобы оно имѣть смыслъ первоначально.

Не сличаемъ болъе мелкихъ подробностей, общихъ Слову о П. И. съ малорусскими пъснями, каковы обычные эпитеты, тавтологическія выраженія, отрицательное сравненіе и т. п.: точно такія поэтическія украшенія встръчаемъ и въ великорусской и вообще въ славянской поэзіи. Изъ отличительныхъ свойствъ, равно принадлежащихъ и слову о П. И. и украинскимъ пъс-

<sup>(1)</sup> Слово о П. И. «а Игорь Князь поскочи горностаемъ къ тростію, и бълымъ гоголемъ на воду; връжеся на бръзъ комонь, и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ лугу Донца, и полеть соколомъ подъ мъглами, избивая гуси и лебеди, завтроку и объду и ужинъ». — Сбори. Укр. пъсн. 9: «черезъ темный лъсъ — яснымъ соколомъ лети; «черезъ быстрыи воды — бълымъ лебедемъ плыви: «черезъ степы далеки — перепелочкомъ бъжи; «на моёмъ, брате, подворъъ — ты голубонькомъ пади, «добре слово взговори, «мое сердце сиротськее звесели»

нямъ, намъ слъдовало-бы здъсь указать на участіе звърей и птицъ въ сраженіяхъ и битвахъ: но объ этомъ будемъ говорить послѣ, въ своемъ мъстѣ.

II. Слёды эпических форм в малорусской поэзін въ литературе русской и вообще славянской отъ ІХ до XI в.

Въ старину отвлеченныя мысли выражались изобразительно. Какъ степень образованности нашихъ предковъ, такъ и самый языкъ, довольствовались живыми, наглядными представленіями; какое-либо общее понятіе не иначе могло представиться въ умъ, какъ въ неразрывной связи съ живымъ впечатлиніеми, свижесть котораго сохранялась и ви языки изобразительностью и картинностью. Къ такимъ изобразительнымъ выраженіямъ принадлежить переданный намъ Несторомъ краткій мирный договоръ Болгаръ съ Владиміромъ: «тогда не будеть между нами мира, когда камень станеть плавать, а хмёль тонуть». Такой способъ выраженія и доселё единственно употребительный въ народной поэзіи, которая не знасть отвлеченностей, какъ увидимъ дальше. Теперь-же обращу вниманіе на то, какъ до поздивишей поры сохранилась эта старинная эпическая форма болгарскаго договора въ украинскихъ пъсняхъ: мать, снаряжая своего сына на войну, спрашиваеть его: «сынъ мой, когда прітдешь къ намъ? — Тогда я, матушка, прітду къ вамъ, когда павлиное перо внизъ потонетъ, а жерновъ наверхъ всплыветъ! — Вотъ ужь жерновъ и наверхъ всилылъ, уже и павлиное перо внизъ потонуло, а еще сына моего изъ Гостина не видно!» — Сынъ весьма естественно могъ старинной эпической Формою изобразительно высказать, что онъ никогда не вернется: послъдующія-же слова пъсни — явная варіація той-же формы, затыйливая нгра словъ: и перо винзъ потонуло, и жерновъ всплылъ, а его не видать (1). Точно такъже въ одной карпатской колядкъ, на вопросъ сестры: «когда-жь ты къ намъ, братецъ, гостемъ прівдешь?» отъвзжающій брать отвічаеть: «возьми, сестрица, бълъ камень и легкое перо; пусти ты ихъ во тихій Дунай: какъ бълъ камень выплыветь на верхъ, а легкое перо упадеть на дно: какъ солнце взойдеть на западъ-тогда, сестрица, я къ вамъ гостемъ пріъду! Этотъ любимый образъ нашей эпической поэзіи получиль окончательное развитіе въ древнемъ велико-русскомъ стихотвореніи, минологическаго содержанія: Садковъ корабль сталь на моръ. Корабль Садки не двинется съ мъста. Догадываются, что

<sup>(1)</sup> Русск. Латоп. І, 36: «толи не будеть межю нами мира, оди камень начнеть плавати, а хмаль почнеть топути». — Украин. народ. паси. 1834, стр 117: «сыну мой, коли прівдешь до нась? — «Тоди я, нене, прівду до вась, «якь павине перья на-сподъ потоне, «а млиновый камень наверуть выплине»! «Вже-жъ млиновый камень на-веруть выплинувъ, «вже й павине перья на-сподъ потонуло, «а ще мого сына въ Гостина не видпо!»

недоволенъ чѣмъ-нибудь морской царь. Ему нужна жертва. Кого-же бросить въ море ему въ жертву? судьбу долженъ рѣшить жребій. Наемные люди корабельщики по приказанію Садки рѣжутъ себѣ жребіи тяжелые, валжены, а Садко для себя выбралъ хмѣлевое перо, а самъ приговариваетъ:

«А ярыжки, люди вы наемные! А слушай рачи праведных», А бросимъ мы ихъ на сине море, Которые-бы поверху плывутъ, А и тъ-бы душеньки правыя, Что которые-то во моръ тонутъ, А мы тъхъ спихнемъ въ сине море». А всъ жеребья поверху плывутъ, Кабы яры гоголи по заводямъ! Единъ жеребій во море тонетъ, Во море тонетъ хмълево перо Самого Садки, гостя богатаго.

Видя, что эта хитрость не удается, Садко полагаеть условіе ръшительно на обороть, и береть себъ жеребій булатный въ десять пудъ: но опять и легкіе ветляные жеребьи корабельщиковь вст въ море тонуть, а жеребій Садки поверху плыветь. Достаточно только привести это мъсто изъ пъсни о Садкъ, чтобы видёть, какъ часто творчество народной поэзіи, какъ творчество чисто-эпическое, слъдуеть обычнымъ образамъ, по преданію отъ старины дошедшимъ, и хотя подчиняется имъ, но ими не стъсняется, а какъбы вновь испытываеть свои силы надъ старинными образами, давая имъ новую поэтическую форму. Точно такъ-же самостоятельно испытывали свои поэтическія силы греческіе трагики надъ миеами, заимствованными у Гомера.

Переходя отъ русской литературы къ древнъйшей поэзіи прочихъ Славянъ, остановлюсь только на чешскомъ произведеніи, относящемся къ ІХ в., именно на Судъ Любуши. Эта поэма имъетъ предметомъ судъ княжны Любуши надъ двумя братьями, спорящими объ отцовскомъ наслъдствъ. Поэма такъ говоритъ о родъ и племени этихъ братьевъ: «оба брата, оба кленовичи, стараго рода Тетвы Попелова, который пришелъ съ полками чеховыми въ эти тучныя области черезъ три ръки». Ученые предлагали много догадокъ о томъ, какія именно могли быть эти три ръки, черезъ которыя въ эпоху до-историческую проходили Чехи: одни думали, что это были Драва, Рабъ и Дунай; по мнѣнію другихъ, Висла, Одеръ и Ельба. Но знаменитые издатели и комментаторы этого стариннаго памятника, Шафарикъ и Палацкій (1), число три почитаютъ въ этомъ мѣстѣ за обычное эпическое выраженіе, подобно тому, какъ въ рус-

<sup>(1)</sup> Die aelteste denkmäl. d. böhmisch. Spr. 1840 crp. 92.

скихъ сказкахъ у старика съ старухою три сына, богатырь отправляется черезъ тридевять земель въ тридесятое государство, или какъ вообще въ народной поэзіи всякая попытка трижды испробуется, нока не будеть достигнуто желаемое. — Для насъ особенно важно то, что эта обычная эпическая ворма о движеніи полковъ: переходить черезъ три ръки — форма, ведущая начало изъ временъ до-историческихъ, отъ переселенія народовъ, доселъ сохранилась между эпическими выраженіями украинской поэзіи. Въ думъ на побъду чигиринскую о наступленіи польскаго войска сказано: «то Поляки черезъ три ръки три перехода переходили, да и близь третьяго перехода станомъ стали, пустили коней на кормъ, а сами себъ дали три часа отдыху» (1).

## III. Следы эпическихъ формъ малорусской поэзіи въ иностранной поэзіи періода языческаго.

Тамъ, гдѣ украинскія пѣсни говорять объ участіи птицъ и звѣрей въ сраженіяхъ и въ смерти воиновъ, почти слово въ слово согласуются съ пѣснями древней Эдды и съ словомъ о полку Игоревѣ. Странно было-бы предполагать не только непосредственное, но даже и косвенное вліяніе этого древне-скандинавскаго памятника на южно-русскую поэзію отъ XII в. до позднѣйшей эпохи сложенія украинскихъ пѣсенъ. Одно только, хотя и замѣчательно-близкое, родство безъискуственныхъ пѣсенъ двухъ различныхъ народовъ не даетъ еще права заключать о взаимномъ вліяніи этихъ народовъ, безъ точныхъ историческихъ указаній. Тѣмъ не менѣе поразительное сходство поэзіи украинской съ пѣснями Эдды надобно признать любопытнымъ фактомъ въ исторіи эпической поэзіи, особенно потому, что между древнѣйшимъ скандинавскимъ памятникомъ и позднѣйшими украинскими пѣснями оказывается вѣрнымъ посредникомъ Слово о полку Игоревѣ, русское произведеніе XII в.

Прежде всего, чтобы познакомить читателей съ любимымъ малорусской поэзіею описаніемъ смерти козака, приведу самое замѣчательное по объему и полнотѣ мѣсто изъ украинской думы на побѣгъ трехъ братьевъ изъ Азова. Утомленный казакъ ложится отдохнуть на Саворъ-могилѣ: «въ тотъ часъ сизые орлы налетали, зорко въ очи козаку заглядывали. Козакъ то увидѣлъ, словами проговорилъ: «орлы сизоперые, гости милые! Прошу васъ тогда налетать, изо лба очи мнѣ выдирать, какъ не буду уже я свѣта Божьяго видать!» Проговоривъ такъ, за часъ козакъ милосердному Богу душу отдалъ.

<sup>(1)</sup> Судъ Любуши: «oba bratri, oba clenouicn, «roda stara tetui popeloua, «ien se pride s pleci s cehouimi «u se se sirne ulasti pres tri reki». — Сборн. Укр. пъсн. 54: «то Поляки черезъ три ръки три переходы мали, «да й биля третёго переходу станомъ стали; «пустили коней на попасанье, «сами собъ дали на три годины одпочиванье».

Тогда орлы налетали, изо лба очи выдирали. Тогда и мелкая итица налетала, около желтой кости тъло обирала. Сърые волки набъгали, тъло козацкое рвали, по тернамъ да по оврагамъ желтую кость глодали, жалобно выли-завывали: такъ они козацкія похороны справляли! Откуда ни возьмется сизая кукушечка; въ головахъ съла, жалобно куковала; какъ сестра надъ братомъ,
либо мать издъ сыномъ, плакала». Тотъ же мрачный духъ въетъ въ слъдующемъ описаніи Слова о П. И. «дружину твою, Князь, птицы крыльями пріодъли, а звъри кровь полизали».

Въ украинской поэзін орлы чують себт поживу надъ трупами и кажуть путь козакамъ: «тогда-то надъ Бендерою сизые орлы налетали; козакамъ молодцамъ добычу казали, козакамъ славу казали». Въ Словт о П. И. волки военную грозу чують по оврагамъ, также и «орлы клектомъ на кости звтрей зовутъ, лисицы брешутъ на красные щиты». А какъ налетятъ на поле битвы орлы, поютъ украинск. пъсни, «налетятъ сизые орлы, станутъ горевать; а вороны налетятъ, да и стапутъ добычи ждать да поджидать»; а лишь зачуетъ мертвое тъло «воронъ прилетаетъ, въ очи заглядываетъ, бълое тъло обътдаетъ, кости покидаетъ» — а заглядываетъ ему въ очи за тъмъ, что и «очи ему выпиваетъ». Невольно представляещь въ воображеніи эти кровавые образы украинской поэзіи, читая слъдующее мъсто въ Словт о П. И. «тогда по русской землт ръдко пахари кричали, а часто вороны каркали, дъля себт трупы, а галки свою ръчь говорять, думаютъ летть на объдъ».

Во времена отдаленныя, жестокія н кровавыя, могли образоваться такія, позволю себт выразиться, кровожадныя эпическія формы; и если онт такъ долго держались въ украинской поэзіи, то не одна тревожная, воинская жизнь козаковъ тому виною, но и крѣпкая память народной фантазіи, до поздиъйшихъ временъ сохранившая такіе образы, которые по встмъ правамъ могли принадлежать жестокимъ временамъ Скандинавской Эдды. Вотъ почему и важно для насъ поразительное сходство этихъ грубыхъ выраженій нашей южной поэзін съ обычными формами Скандинавскихъ пъсенъ. Вмъсто словъ: сражаться, убить, быть убиту, въ пъсняхъ древней Эдды употребляются постоянныя эпическія формы: «кормиль орловъ — влъ волчью пищу — лучше мить вороновъ кормить твоимъ трупомъ — лучше тебт попробовать боя да повеселить орловъ, чёмъ браниться безполезными словами-где ты корму даваль птицамъ сестеръ войны — какъ же подъ шлемами ъсть будеть сырое мясо? — Когда копьемъ кормилъ я орлиный родъ». Чтобы показать, какъ часты такія изреченія въ Эддъ, довольно упомянуть, что всъ вышеприведенныя мною взяты только изъ двухъ пъсенъ о Гельги. Въ украинской поэзіи кромъ подробныхъ картинъ, встръчаются и краткія точно такія-же описательныя выраженія. Такъ сынъ, желая дать знать матери, что онъ будеть убить, выражается обычною эпическою формою: «тамъ я буду—своей кровью море дополнять, а еще своимъ бъльмъ тъломъ орловъ кормить». Вмъсто того, чтобы сказать: въ Могилевъ побито много Поляковъ, пъсня выражается: «ой въ городъ Могилевъ орлы да змън польскимъ тъломъ кормятся, польскому тълу радуются». Въ Эддъ животныя также не только кормятся трупами, но и радуются имъ. Въ Словъ о П. И. храбрые курскіе воины «концомъ конья, вскормлены—скачутъ, какъ сърыя волки». Въ Эддъ также—кормить животныхъ копьемъ, значитъ: храбро сражаться.

Такъ какъ для хищныхъ птицъ и звърей радостна битва, то и не мудрено что ими гадають объ участи сражающихся. Въ одной изъ пъсенъ древней Эдды, именно о Гникаръ, излагаются руны, или таинственныя чародъйскія изреченія, между которыми находимъ приміты по хищнымъ звірямъ: «иныя есть и добрыя, если только знають ихъ люди, примъты на войнъ (собственно: на взмахивань в мечей); къ добру, думаю я, когда черный воронъ провожаеть героя (собственно: дерево меча). — «а воть и третье, когда услышишь завыванье волка подъ осиновыми вътвями, будеть тебъ побъда надъ героями, если только увидишь, что волкъ выбъжаль на встръчу». Радость человъка сравнивается съ радостью хищной птицы, когда она чуетъ трупъ. Такъ Зигруна говорить Гельги: «теперь радуюсь нашему свиданію, какъ Одиновы кровожадные ястребы, когда они чують трупь, теплую пищу, или встръчають туманно-влажный разсвътъ. Въ Эддъ день также радость птицъ, а ночь, равно какъ и зима — печаль и бользнь птицъ. Не будемъ говорить о чепскихъ крагуяхъ, хищныхъ птицахъ, столь-же чтимыхъ, какъ и Одиновы ястребы, что видимъ изъ Краледворской рукописи: а черезъ Слово о П. И. перейдемъ къ украинскимъ пъснямъ, въ которыхъ увидимъ такое-же суевърное воззръніе, какъ и въ Эддъ. Когда Игорь возвращается изъ плена, птицы не только хищныя, но и птвиія, принимають дтятельное участіе въ судьбт его: «тогда вороны не граяли,» говорить Слово о П. И.: «галки посмолкли, сороки не троскотали — только дятлы тектомъ путь къ рака кажутъ, соловьи веселыми пъснями свъть повъдають.» Здъсь хищныя птицы присмиръли, потому что нътъ имъ радости, не чуютъ себъ трупа: описывая-же время воинское, Слово о П. И. говорить: «часто вороны граяли, дёля себё трупы, а галки свою рёчь говорять, думають летьть на объдъ» — Совершенно въ духъ этой древней мрачной поэзін Эдды и Слова о П. И. слёдующіе эпическіе образы украпиской думы, подъ названіемъ: Походъ на Поляковъ: «закаркаетъ воронъ, летя степью, заплачеть кукушка, ласомь скачучи, закуркують кречеты сизые, задумаются орлы быстрые, да по своихъ братьяхъ, по буйныхъ товарищахъ

козакахъ! или ихъ сугробомъ занесло, или въ аду потопило? Что не видно чубатыхъ, ни по степямъ, ни по лъсамъ, ни по татарскимъ землямъ, ни по турецкимъ горамъ, ни по чернымъ морямъ, ни по ляшскимъ полямъ? Какъ закаркаетъ воронъ, загруетъ, зашумитъ, да и полетитъ въ чужую землю. — Анъ-ба! кости лежатъ, сабельки торчатъ; кости хрустятъ, сабельки расколотыя бренчатъ! А черная, сивая сорока оскалилась да и скачетъ!» (1)

Человъкъ ставиль себя въ зависимость отъ внъшней природы не столько но участію ея въ дълахъ людскихъ, или-же по страху и ужасу, возбуждаемымъ въ немъ кровожадностію животныхъ; сколько по глубокому върованію

<sup>(1)</sup> Сборн. Укр. пъсн. 22 — 23: «въ той часъ сизы орлы налетали, пильно въ очи козакови заглядали. «Козакъ тее забачае, «словами промовляе: «орлы сизоперы, «гости мон милы! «Прошу я васъ тогать налетати, «зъ лоба очи менть высмыкати, «якъ не буду я свъта Божого видати! «то тее промовлявъ, язачасъ, загедину, милосердному Богу душу одлавъ. «Тогдъ орлы палетали, «зъ лоба очи высмыкали. «Тогдъ ще й дробна птица налетала, «коло жовтой кости тъло оббирала. «Вовкисърома́ньци набъгали, «тьло козацьке рвали, «по тернахъ, по балкахъ жовту кость жваковали, «жалобненько квилили, проквиляли: «тожъ воны козацьки похороны одправляли «Де-ся взялась сиза зозуленька; «въ головкахъ съдала, жалобно ковала; якъ сестра брата, або мати сына, оплакала,» — Слово П. И. «дружину твою, Княже, птиць крилы пріодъ, а звъри кровь полизаща.» — Срезневск. Запорож, стар. «тоди-то понадъ Бендерью орды «сязы орды налитали; «козакамъ молодцамъ добычь казали; «козакамъ славу казали.» — Слово о П. И. «уже-бо бѣды его пасеть птиць; подобію вльци грозу въсрожать, по яругамъ; орли клектомъ на кости звъри зовуть, лисици брешуть на чръленыя щиты.» — Сборн. Укр. пъсн. 62 : «налетять орлы хежи, стануть жалковати ; «а вороны палетять, да й стануть здобычи ждати й поджидати.» — Украинск. народи. пасн. 1834, стр. 146: «Воровъ прилетае, въ вочи «заглядае, «бъле тъло объбдае, костки покидае.» — ibid. стр. 155: «жетить воронъ зъ чужихъ сторонъ — очи ёму выпивае.» — Слово о П. И. «тогда по русской земли рътко ратаевъ кикахуть; нъ часто врани граяхуть, трупіа себъ дъляче; а галици свою ръчь говоряхуть, хотять полетьти на увдіе.» — «Lieder d. alt. Edda, изд. братьевъ Гриммовъ, 1815, стр. 72, sa er opt hesir orno sadda — dhu hesir etnar ulfa - crasir — crp. 76: syrr vilda ec at Frecasteini «hrafna sedhia a hraeom dhinom — crp. 106: «dher er, Sinfiotli, saemra myclo, «gunni at heyia oe gladha orno, eenn onytom ordhom at deila-crp. 92: ehvar hefir dhu-gaugl alin gunna-systra? hvi scal und hialmom hratt kiot eta? crp. 94: er ec — aett ara oddom saddac. — Укр. нар. п\$ca. 156: «тамъ я булу, моя мати, — своею кровицею моря доповняти, «а ще своимъ бълымъ тъломъ орлы годовати.» — ibid. 85: «ой у городъ Могилевъ орлы да гадюки «ляцькимъ тъломъ годуються, ляцьку тълу радуются.» — Слово о П. И. «конець копіа въскръмлени — сами скачуть, аки сърыи влъци.» — За тъмъ следують три мъста изъ Эдды, которыя не выписываю въ подлиния, потому-что они важны не столько по выраженію, сколько по мысли, которая достаточно выражается и въ переводъ. — Слово о П. И. «тогда врани не граахутъ, галици помлъкоша, сорокы не троскоташе, полозію ползоша, только дятлове тектомъ путь къ раца кажуть, соловін веселыми пасыми свъть повъдають — Сбори. Укр. пъси. 56-60: «закряче воронь, степомъ летючи; «заплаче возуля, лугомъ скачучи; «закуркуютъ кречеты сизы; «загадаются орлики хижи: «да все, усе по своихъ братахъ, «по буйныхъ товаришахъ козакахъ! «чи то ихъ згарбомъ занесло? «чи то ихъ у пекль потонуло? «що невидно чубатых», не то по степах», не то й по лугах», «не то й по татарських» земляхъ, «не то й по турецкихъ горахъ, «не то й по черныхъ моряхъ, «не то й по ляцькихъ поляхъ? «закряче воронъ, загруе, зашумуе, «да й полетить у чужую землю.... «анъ ба! костки лежять, шаблюки сторчять; «костки хрустять, шаблюки поперерасколоты бряжчять!.... «а чорва, сива сорока оскалилась да й басуеі»

въ сверхъестественную силу и непобъдимую власть надъ нимъ не только стихій, но и нъкоторыхъ животныхъ. Такъ и въ вышеприведенныхъ отрывкахъ тъмъ разительнъе и ужаснъе казалась судьба человъка, преданнаго во власть животнымъ, тъмъ убъдительнъе для сердца было участие хищныхъ и въщихъ птицъ, что въ основъ этихъ поэтическихъ картинъ полагалось убъждение въ чародъйское всевъдъние и могущество сихъ животныхъ. Еще Боянъ признавалъ въ птицахъ хитрость и въдъніе, что видно изъ пословицы, которую ему приписываеть Слово о П. И.: «ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божія не минути.» Не только въ глубокую старину въ Скандинавіи върили въ двухъ вороновъ Одина, которые все знають, но и до нашихъ временъ у Чеховъ сохранилась пословица: узнать что отъ птицы, или по птичьи (dowêdêti se po ptacku). Въ одной словенской сказкъ въщій воронъ (védesh), точно также какъ Одинова птица, разсказываеть своему хозяину обо всемъ, что требуется. Но ни въ какой народной поэзіи не удержалось это в рованіе въ столь изобразительной, поэтической формъ, какъ въ украинской. Такъ напр. не только у Славянъ, но и по всемъ племенамъ немецкимъ кукушка разумется вещею итицею. Не только въ Швеціи, какъ и у насъ, узнають отъ кукушки, сколько лътъ кому жить; но даже и Рейнгартъ Лисъ, и еще на французскомъ языкъ осведомляется у кукушки о томъ же. Но нигде неть такого прекраснаго эпическаго выраженія, наивно и рёзко опредёляющаго миноологическое значеніе кукушки, какое предлагаетъ украинская поэзія: «буде й нашимъ лихо, якъ зозуля ковала; «що вона ковала, промёжъ святыхъ чувала; «що вона ковала, тому й бути-стати«.

Въ народной поэзів всякое выраженіе имъетъ смыслъ по одному тому уже, что оно по преданію сохраняется, какъ обычная форма какого-либо общенз-въстнаго представленія, всѣми признаннаго убѣжденія: а въ такомъ случав каждое слово надобно разумѣть въ связи съ господствующимъ въ народѣ образомъ мышленія и представленія. Если допустимъ въ народной фантазіи мифологическіе образы вѣщихъ животныхъ: то не надобно будетъ упускать изъ виду вѣрованія въ нихъ и при такихъ описаніяхъ, гдѣ они, являясь участниками въ дѣлахъ человѣческихъ, пользуются болѣе своими животными инстинктами, не оказывая высшей силы, какъ напр. въ вышеприведенныхъ картинахъ битвъ и смерти козаковъ. Народъ всегда вѣренъ самому себѣ: разъ убѣдившись въ чемъ-либо, не станетъ при случаѣ мѣнять свое убѣжденіе, какъ-бы издѣваясь надъ нимъ. И только наше искусственное образованіе, столь отдалившее насъ отъ наивной простоты эпической поэзіи, часто представляеть намъ невозможнымъ и даже неестественнымъ то, что такъ просто и осязательно объясняеть себѣ младенческая фантазія народныхъ пѣсенъ,

Краткое историческое обозръніе эпическихъ выраженій украинской поэзіи увъряєть насъ въ древнъйшемъ ихъ происхожденіи. Иныя изреченія, въ связи съ върованіями, доносятся къ намъ оть эпохи языческой, върно передавая всю грубость и жестокость того времени, откуда они пошли; иныя носять на себъ слъды историческихъ событій и юридическихъ отношеній нашихъ предковъ; иныя не чувствительно возводять насъ къ стариннымъ обычаямъ, убъжденіямъ и образу воззрънія нашей древнъйшей поэзіи XII в. Если такъ неизмънны, такъ постоянны эпическія формы въ продолженіи многихъ въковъ, если, не смотря на до-историческое ихъ происхожденіе, онъ имъють силу и понынъ: то въроятно онъ заслуживають нашего полнаго вниманія, и могуть быть предметомъ строгаго и тщательнаго изученія. Обратимся-же теперь къ опредъленію эпическихъ выраженій украинской поэзіи.

Дать точное опредъленіе каждому поэтическому украшенію въ украинскихъ ивсияхъ, столь художественныхъ, какъ лучшія произведенія поэзіи образованной, и столь разнообразныхъ, какъ сама жизнь, ими выражаемая, — дело невозможное. Наука можетъ указать только на тв особенности слога, которыя составляють существенное свойство эпическаго языка этихъ песенъ, то есть, на обычныя, неизмённыя эпическія формы, образованіе которыхъ не зависить отъ случайной личности поэта, и принадлежить, вибсть съ языкомъ, върованіями и преданіями, цълому народу. Если реторика тщательно отмътила характористическія выраженія изъ производеній поздивйшихъ писатолой, распредъливъ оныя по отдъламъ и параграфамъ: то нътъ сомивнія, что и неизміньня, существенныя формы народной словесности, стоящія выше всякаго личнаго произвола и подчиненныя закону творческой необходимости, должны занять почетное мъсто въ этой наукт, давъ богатое, разнообразное и свъжее содержаніе отділу о слогі вообще и о поэтическомъ, именно эпическомъ, въ особенности. Такимъ образомъ уже самое мъсто, предназначаемое народному языку въ наукъ, обязываетъ изслъдователя строгою, разборчивою критикою, не потому, чтобы не все было изящно въ поэзіи, созданной цалыми ваками и народами, а для того, чтобы прежде времени не загромоздить науку множествомъ фактовъ, которымъ она не можетъ еще дать ни надлежащаго мъста, ни положительнаго объясненія.

I. Самымъ обильнымъ источникомъ эпическихъ формъ оказываются предавія и повѣрья народныя. Такъ и быть должно. Такъ какъ миеъ даетъ существенное содержаніе народному эпосу; то и слогь эпическій, какъ вѣрное выражение энического воодушевления, заимствуеть свои образы изъ того-же источника, откуда берется и содержание басни. Но здёсь нужно остановить вниманіе на весьма-важномъ историческомъ факть, повторяющемся почти во воякой народной эпической поэзіи. Мисъ современемъ выходить изъ памяти народа; его мъсто замъняють историческія событія или-же житейскія мелочи. Но слогъ эпическій, какъ обычное выраженіе, какъ собраніе впечатленій и представленій, единажды навсегда въ языкъ образовавшихся, и при измъненвомъ содержани поэтическаго произведенія, остается съ прежими намеками на давно-прошедшія върованія, создавшія нъкогда народный мнеъ. Безъ участія воли и сознанія самого народа, языкъ съ большею упругостію удерживаеть вы себв старину, нежели поэтическое содержание сказокъ и песень, которое болъе зависить отъ измъняющейся судьбы народа, и болъе подчинено личному произволу. Какъ античный фризъ, вмазанный въ лачугу новаго издвлья, и какъ рядъ дорическихъ колониъ, забранный кирпичами и вдвинутый въ ствну средне-въковаго дворца: такъ и старинная эпическая форма, въ ивсияхъ поздивищаго содержанія, не иное что, какъ отколокъ отъ давно-разрушеннаго поэтическаго зданія. И какъ греческій барельофъ — продолжаю тоже сравнение — мнеологического содержания въ католическомъ храмф не оскорбляеть молящагося, которому и въ голову не приходить обратить на него вниманіе: такъ и старинныя прикрасы пъсеннаго слога съ темными намеками, будто какіе условные музыкальные звуки, повторяются и переходять изъ рода въ родъ безсознательно. Что такія формы время отъ времени болве и болъе разрушаются, въ томъ нътъ ни малъншаго сомивнія. Романская эническая воззія, рано подчинившаяся искусственной литературів, наиболіве ихъ утратила; долее сохранялись оне въ племенахъ немецкихъ: но въ особенной чистотъ и цълости онъ сбереглись до нашихъ временъ въ поэзіи Славянъ. Даже у Славянъ, подчиняясь историческому теченію жизни народной, онъ теряють первоначальную свёжесть и настоящее значеніе.

Многія поэтическія уподобленія, проникнутыя теплымъ сочувствіемъ съ природою витінею, въ народной поэзіи часто носять на себт сліды старинныхъ повтрій. Извістнымъ лицамъ, извістному состоянію духа, постоянно соотвітствують извістные предметы въ природіз окружающей, какъ символы, какъ остатки древняго миеа. Потому весьма естественно можетъ случиться, что цілая пісня бываеть не иное что, какъ распространенное сравненіе. Первоначально занимательность такой пісни зависіла отъ преданія, лежащаго въ основіз сравненія. Такова, напр. слідующая пісня (укр. пісн. 147): «стояшья вороь, надъ водою, въ воду склонился; на козака невзгодье, козаку сгрустнулюсь. Не клонися, яворь, не клонись, зеленый! Не грусти, козакъ, не грусти,

молодой! Радъ-бы яворъ не кловился, вода кории моеть; радъ-бы козакъ не грустиль, да сердечко ноеть! Потхаль въ Московщину козакъ молодой оръховое съделечко и конь вороной; повхаль въ Московщину, да тамъ и погибъ: сказалъ себъ: насыпали высокую могилу; сказалъ себъ: посадили въ головахъ калину. Будутъ пташки прилетать, калину кловать, будутъ миъ приносить отъ родныхъ въсти!» Эта прекрасная пъсня получить болье-опредъленное значеніе, когда припомнимъ одну карпатскую колядку, въ которой описывается превращение добраго молодца въ зеленый яворъ, а коня его въ бълый камень. Мать несчастного молодого человъка выходить въ поле, и чтобы скрыться отъ дождя, становится на бёлый камень подъ зеленымъ яворомъ; и лишь только стала ломать отъ дерева вътки, проповъщится яворъ словами: «Ой, мать, мать моя, мать проклятая! Не дала мит въ селт жить, да еще не даешь и въ полъ стоять. Бълый камушекъ — мой сивый конекъ; зеленые листья — мое одъянье; мелкіе прутики — мои пальчики». Весьма любонытно въ малорусскомъ уподобленіи козака явору встрітить то-же самое преданіе, которымъ такъ блистательно воспользовались Виргилій и Данть, описавъ превращеніе человіка въ дерево. Едва-ли нужно предупреждать читателя, чтобы онъ не думалъ видъть здъсь вліянія классической поэзіи на малорусскую народную. Преданія о переселенів душъ, подобныя овидієвымъ Метамороозамъ, даже перешли въ обряды, и доселъ сохраняющіеся въ народъ. Такъ память о превращенія дівнцы въ тополь, воспівнаемомъ въ одной піссні, удержалась въ обрядь, отправляемом въ Малоруссіи на зеленой недвль. Дъвицы выбираютъ одну изъ своихъ подругъ, привязывають ей поднятыя вверхъ руки къ палкъ, и такимъ образомъ водять по деревне и полю, припевая: «стояла тополь покрай чистаго поля: стой, тополь! не развивайся, буйному вътру не поддавайся-Этотъ обрядъ называется «вести тополю»; выбранную дввушку зовуть «тополя» (1). Какъ цёлая пёсня, такъ и отдёльное краткое уподобленіе можеть быть основано на преданіи. Такъ напр. сравненіе очей красавицы съ терномъ «ОЧИ ЯКЪ ТЕРНОЧОКЪ» — СТОЛЬ УПОТРЕОНТЕЛЬНОЕ ВЪ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗІН, НАНОМНнаетъ метаморфозу очей утонувшей Ганны въ терновыя ягоды: «Не ломайте, люди, по лъсамъ терну: въ лъсу тернъ — Ганнины очи!» — Преданіе-ли было основою сравненію: или-же наглядное уподобленіе карихъ очей темнымъ ягодамъ дало первую мысль сказкъ, для народной фантазій все равно: она указываетъ только на тъсную связь эпическаго выраженія съ мноомъ. Проданія о превращеніи душъ могуть вести овое начало оть древивникъ

<sup>(1)</sup> Смотр. Кастомарова сочинение «Объ историческомъ вначения русской народной поэвів», въкоторомъ весьма много собрано любопытныхъ матеріаловъ для исторін народной поэвів.

космогонических повтрій. Такъ, въ одной украннской пітсні, слідующія слова утонувшей дівушки: «не руби, братець, бізлой березоньки; не коси, братець, нелковой травы; не срывай, братець, чернаго терну. Бізлая березонька — то я молоденька; шелкова трава — то моя руса коса; черный тернь — то мои карія очи» — кажутся распространеніемь, поэтическимъ развитіемь тізхь-же преданій, которыя оть глубокой старины дошли до нась вь стихі о Голубиной кимігі: «кости оть камени — тізлеса оть земли — кровь оть черна моря» и проч.

Наши благочестивые предки не могли не замѣтить слѣдовъ язычества въ народныхъ върованіяхъ о переселеніи душъ и о сочувствіи природы внѣшней дъламъ человѣка. Такъ въ статьѣ о книгахъ истинныхъ и ложныхъ и о суевъріяхъ (¹) мы находимъ :

- 1. О превращеніват: «твло свое хранить мертво, и летаеть орломъ, и ястребомъ, и ворономъ и дятлемъ, рыщуть лютымъ зввремъ и вепремъ дикимъ, волкомъ». Въ Словъ о Полку Игоревъ намеки на такія върованія: о Всеславъ: «скочи отъ нихъ лютымъ зввремъ въ плъночи изъ Бълаграда самъ въ ночь влъкомъ рыскане»; объ Ярославиъ: «полечю, рече, зегзицею (кукушкою) ио Дуваевв»; объ Игоръ: «скочи съ него (съ коня) босымъ влъкомъ коли Игорь соколомъ полетъ, тогда Влуръ влъкомъ потече, труся собою студеную росу». Сюда должно отнести столь обыкновенное въ южно-русской поэзіи представленіе горюющей женщины въ образъ кукушки.
- 2. О сочувствей природы: «вохвующе птицами и звёрыми трава шумить, сорока пощекочеть, дятель, желна, волкъ воеть». Этимъ вёрованіемъ проникнуты слёдующія поэтическія описанія въ словё о Полку Игоревё: «кликну, стукну земля, въшумё трава ничить трава жалощами, а древо стугою къ земли преклонилось тогда врани не граахуть, галици помлъкоща» и проч. Всть цёлая малорусская пёсня, основанная на вёрованіи въ тайное сочувствіе природы онзической душё человёка (Укр. нар. пёсн. 74): плакала старуха Грацика, а молодая сестра сонз-траву рвала, старуху пытала: что сонъ трава: казацкая сила или казацкая могила? «сонъ-трава, голубушка, выростала въ полё, брала ту траву недоля, давала моей дочкё! Охъ дочка моя, дочка! нримло намъ горевать, нашего молодаго Ивана въ могилё искать». Эта мо-гильная сонз-трава, открывающая человёку во снё тайны, принадлежить къ роду Анемона (Апетопе раtens, pulsatilla). Это растеніе въ предавіяхъ нашихъ вотрёчается съ плакуня-травой: какъ но греческой минологіи анемоны вы-росли отъ слезъ Киприды, плакавшей надъ трупомъ Адониса; такъ у насъ отъ

<sup>(1)</sup> Калайдовича Іоан. Екс. Болг. 208-219.

слезъ выростала плакунъ-трава, отъ чего волучила и самое названіе. Плакунъ, какъ произведеніе чистой скорбящей души, имветъ силу прогонять злыхъ духовъ. Какъ у насъ, такъ и у Нѣмцевъ слезамъ высшаго существа принисывается сила производить растенія: orchis mascula по-нѣмецки называется Frauentrān, Marienthrāne, которое вполнѣ соотвѣтствуетъ не только нашей нлакунътравѣ, но и древнему Helenium, е lacrimis Helenae natum, а также и золотымъ слезамъ Фреи; точно такъ какъ растеніе: волосъ Фреи Freyjuhār находимъ въ Саріllus Veneris и въ Сербскомъ «вилина коса» сизсиta europaea.

 Изобразительность энической поэзіи съ особенной ясностью выка зывается въ кагтинномъ, наглядномъ описаніи отвлеченныхъ измітреній проетранства и времени. Самъ Гомеръ опредъляетъ пространство метанісмъ камня, Ил. III. 12. Данть въ своей Божественной комедін, Purgat. X. 24, измъряетъ ширину дороги человъчънмъ тъломъ: «misurebbe in tre volte un corpo umano». Въ древне – нъмецкой поэмъ Reinhart Fuchs, лиса дасть понятіе о долгомъ пути въ Салерно тъмъ, сколько она износила саноговъ. Въ одной Cart (Rägnar Lodbrôkar) спрашивають пилигрима: далеко-ли до Рима? --«Вотъ, отвъчалъ онъ, желъзные башмаки у меня на ногахъ, и они ужъ износились; а другіе у меня за спиной, эти и совстить истерлись: а какъ пошель туда, были объ пары новыя». Есть старинное преданіе о чорть, какъ онъ тащиль целый шесть съ сапогами, которые все износиль на службе у человъка. Въ древнихъ нъмецкихъ законахъ (Sachsensp.) предписывается городить городьбу или выводить ствну такъ высоко, какъ можеть достать мечемъ человъкъ, сидящій на конъ: «Zäunen oder mauern, als hoch ein man (глосса: mit einem schwert) gereichen mag auf einem ross sitzendes. Touno rakoe me опредъленіе высоты, почти слово въ слово, встрічаемъ и въ нашихъ літописяхъ: «(Церковь) бъ бо содълана при немъ (при Мстнолавъ) выше, неже на кони стоячи рукою досяче» Кенигсб. сп. 104. Эти живописныя опредвленія, столь свойственныя эпической, поэзіи составляють принадлежность народной рвчи. Въ древнихъ русскихъ стихотвореніяхъ описываются: величина избы: «изба во все дерево», ширина камия: «а и черезъ его только топоръ подать». Въ одномъ народномъ польскомъ выраженім опредъляется высота солнца на небъ двумя человъками: «slonce wysoko na dwa chłopy». Въ сербскихъ изсняхъ конь скачеть вверхъ три конья и четыре впередъ (Вук. 2, 👫 38). Въ русской нословиць возрасть человька измъряется лавкою: «учи детя, нока поперекъ лавочки лежитъ, а какъ вдоль лавочки ляжетъ, тогда поздно учитъ.

Малорусская поэзія богата изобразительными описаніями времени, пространства, а также и отрицательнаго понятія «никогда». Такъ ростомъ хивля опредъляется время войны съ Шведами: «Да еще хивль, да еще зелененькій на тычник не вился, а уже Палъй подъ Полтавою съ Шведомъ побился. Да еще жмъль, да еще зелененькій головокъ не похилиль, а уже Палъй подъ Полтавою и Шведовъ побиль». (Укр. нар. пъсн. 60). Въ одной малорусской пъснъ прекрасно описывается вечеръ возвращеніемъ стада домой: «плы коровы изъ дубровы, овечкы изъ поля: «выплакала кары очи кры козака стоя». Съ особеннымъ стараніемъ эпическая поззія описываетъ понятіе о невозможнюмъ и необыточномъ: такъ витсто «никогда» малорусская пъсня поетъ: «возъми, сестра, горсть песку, посъй его на камит, ходи къ нему по зорямъ, поливай его слезами: когда, сестра, песокъ взойдетъ — тогда братъ твой съ съ войны придетъ». (Укр. нар. пъсн. 138—8), или: «возьми ты, сестра, желтаго песку, да посъй ты, сестра, на бъломъ камит: когда буду, сестра, къ вамъ прибыватъ» (Сборн. Укр. пъсн. 8).

Ш. Обычныя постоянныя выраженія, безъ изміненій повторяющіяся неодвократно, составляють такую же принадлежность всякой народной поэзін, какъ н ноэмъ Гомера. Между такими выраженіями всего чаще бросаются въ глаза постоянные эпитеты, каковы напр. въ малорусской поэзіи, сырое коренье, бълое каменье, желтыя кости, ясный мечь, святое письмо и т. п. Но обычное выраженіе нолучаеть болъе значительный размеръ и придаеть особенно наивный оттенокъ эническому разсказу тогда, когда, при извъстныхъ случаяхъ, для выраженія взвастных обстоятельствь употребляется одно и тоже выражение, однажды навсегда сложенное, хотя-бы оно иногда и не выражало мысли во всей ея волнотъ и опредъленности. Такія выраженія ведуть свое начало отъ древивишаго ограниченнаго круга понятій и воззрѣній: ими описываются общеупотребительныя, часто встрачающіяся картины, положенія и дайствія. Такъ въ эпической поэзін битва продолжается обыкновенно три дня до вечера или до полудия: «бишася день, бишася другый: третьяго дни къ полуднію падоша стязи игоревы», Слово о Полк. Игор. Цари, старцы, а также и жены стоять ва стенахъ и смотрять вдаль: Ярославна, въ томъ же Слове, стоя на заборолъ, причитаеть свою прекрасную пъсню. Кто плачеть, сидить на камушкъ поджидающій сидить у вороть, прівзжающій герой втыкаеть передъ дворцемъ копье и привязываеть къ нему своего коня. О победителе, поражающемъ враговъ, говорится: оставляетъ многихъ вдовами: отсюда въ мадорусской поэзін выраженія: «тожь-то не одна Ляшка удовою стала»; «не : одномъ Ляху зосталась вдовиця! (Сборн. укр. п. 69, укр. нар. п. 96) Дочь подрастаеть для того, чтобы помогать матери, и именно преимущественно носить воду: «годовала собъ дочку для своей пригоды, щобъ принесла изъ крыници холодной воды»; матери, лишающейся своей дочки, пъсня говорить: «да будешь, матенко, якъ голубовка густи, що некому буде водици принести!» (сборн. укр. и. 111, 113). Невинныя, простыя удобства жизни, домашній комфортъ, народная эпическая поэзія полагаетъ въ чесаньи головы и въ мытьѣ; и лишеніе этихъ удобствъ — великое несчастіе: отсюда слѣдующіе печальные образы: «въ полѣ, матушка, мелкій дождикъ идетъ, онъ промоетъ миѣ раны»! или: «меня вымоютъ дожди, а расчешутъ густые терны, а высущатъ буйные вѣтры». (Сборн. 109, укр. нар. п. 138). Это обычное выраженіе измѣняется и такъ: «меня вымоютъ мелкіе дожди, а расчешутъ густые терны, а просушить ясное солнце, а завьютъ буйные вѣтры». (Укр. нар. п. 174) Какъ свойственно гомеровой поэзіи повтореніе подобныхъ этимъ обычныхъ выраженій, почитаемъ столь общензвѣстнымъ, что вѣроятно читатель самъ можетъ набрать изъ Гомера десятки мѣстъ, соотвѣтствующихъ выше—приведеннымъ.

Заключая это краткое обозрѣніе эпическихъ формъ малорусской поэзіи, мы должны замѣтить слѣдующее. Всѣ означенныя и разобранныя нами выраженія, какъ обычныя, обще-признанныя и обще-употребительныя, принадлежать всему народу, а не исключительно тому или другому пѣвцу; въ нихъ выражается общее, народное воззрѣніе на міръ и человѣка, а не личныя мысли одного сочинителя; они составляють слогь цѣлаго народа, а не извѣстнаго лица. Зарожденіе такихъ выраженій принадлежить эпохѣ до-испорической и сопровождается образованіемъ самаго языка: такъ что каждой обычной эпической формѣ можно найдти соотвѣтствіе въ грамматическихъ и лексическихъ свойствахъ языка. Потому-то наука о слогѣ основывается на сравнительно-историческомъ изученіи языка.

## о сродствъ

### СЛАВЯНСКИХЪ ВИЛЪ, РУСАЛОКЪ И ПОЛУДНИЦЪ СЪ НЪМЕЦКИМИ ЭЛЬФАМИ И ВАЛЬКИРІЯМИ.

Надобно полагать, что върованія въ Русалокъ, Вилъ, Полудницъ, а также Эльфовь и Валькирій относится къ эпохѣ поклоненія стихіямъ, и преимущественно свъту и водъ. Сербскія пѣсни доселѣ изображаютъ Вилу, какъ существо стихійнаго происхожденія.

Сербская Вила прекрасна, какъ нъмецкіе Эльфы и Валькиріи. Самая высшая нохвала дѣвицѣ: «прекрасна, какъ Вила». Но одинъ счастливый мужъ похвалился, что жена его прекраснѣе бълой Вилы. Услышала его похвальбу бѣлая Вила отъ горы и говоритъ ему: «выведи миѣ показать свою любезную, которая лучше меня, лучше бѣлой Вилы отъ горы». И взялъ за руку Петръ свою милую и вывелъ передъ дворомъ, и точно: втрое лучше она Вилы. Какъ увидѣла Вила всю истину, и говоритъ ему: «не велика твоя хвала, молодецъ, что твоя любезная лучше меня, Вилы отъ горы. Ее мать породила, въ шелковой повой повила, материнскимъ своимъ молокомъ воскормила. А меня, Вилу отъ горы — меня сама гора породила, въ зеленое листье повила; утренняя роса падала — меня Вилу вскормила; вѣтерокъ отъ горы повѣвалъ — меня Вилу убаюкивалъ» (¹).

<sup>(1)</sup> Вука Караджича Ковчежить. Стр. 87.

Главнъйшія черты, которыми опредъляется родство Славянскихъ повърій и преданій съ Нъмецкими, относительно этихъ стихійныхъ мионческихъ существъ, могуть быть приведены къ слъдующимъ пунктамъ:

- 1) Какъ Вилы и Русалки почитаются душами некрещеныхъ младенцевъ, такъ и Эльфы (1) не только души умершихъ потому-то они и иляшутъ на кладбищъ и празднуютъ смерть человъка, но и падшіе съ неба ангелы, однако не погибшіе въ аду, а въ печали и мукъ ожидающіе рѣшенія своей участи: подобно тому, какъ страдаетъ душа некрещенаго младенца, по нашимъ преданіямъ, и летаетъ безпріютная, прося крещенія. Самая внѣшность Эльфа согласуется съ нашимъ преданіемъ о младенцахъ: въ настоящемъ своемъ видъ онъ является прекраснымъ дитятею. Какъ съ одной стороны существа водныя олицетворяютъ души некрещеныхъ младенцевъ, такъ съ другой стороны огонь, а именно блудящій, есть тоже душа умершаго безъ крещенія младенца, напр. у Лужичанъ.
- 2) Эдда различаетъ два рода Эльфовъ: бълые Эльфы, или Эльфы свъта, и черные, или Эльфы тьмы. Эпитеть Вилы, былая указываеть на то, что это минологическое существо относится къ первому разряду, какъ древивишему: потому низвержение божества во тьму относится уже къ тому времени, когда Христіанство оказало вліяніе на древивишія народныя втрованіи: потому-то бъсъ, первоначально существо свътлое, отъ скр. б'ас свътить, въ върованіи Христіянскомъ перешелъ въ духа тьмы. Точно такъ и Дист первоначально божество, что видно изъ следующей приписки въ переводе Григор. Богосл., рипс. XI в., по Кенпену (Библ. лист. 1825, № 7): «Овъ дыю жыреть, а дроугын дивии» происходить отъ скр. див splendere, и собственно божество небесное, потому что скр. див. дива небо. Въ последстви, въ серб. поэзін Ливы имеють своего старшину, и являются существами враждебными, см. Вук. Ст. Срб. пъсн. 2, № 8. Въ Сл. о П. Иг.: «дивъ кличетъ връху древа, велить послушати земли незнаемъ. Гриммъ (2) приводитъ подобное же мъсто изъ одного др. нъм. произведенія, гдт является бюда, какъ демонъ, сидящій на деревт. Подобное вышеупомянутому деленію въ Эдде, мы находимъ и у насъ, такъ въ Лавр. 77 читаемъ: «то каци суть бози ваши, кдъ живутъ? онъ же рече: въ безднахъ: суть же образомъ черни, крилаты, хвосты имуще, всходять же и подъ небо слушающе вашихъ боговъ; ваши бо ангели на небеси суть, аще кто умреть отъ вашихъ людій, то възносимъ есть на небо; аще ли отъ нашихъ умираетъ то носимъ къ нашимъ богомъ въ бездну». — Это сказаніе отличается отъ пре-

<sup>(1)</sup> Jrische Elfenmärchen, von d. Brüd. Grimm. 1826 r.

<sup>(2)</sup> D. M. 66.

даній намецких только тамъ, что приписываеть басамъ (и ангеламъ?) крылья, тогда какъ Эльеы безъ крыльевъ, подобно Виламъ и Русалкамъ. Хотя представленіе о крылатомъ духа могло образоваться отъ вліянія Христіянства: однако замачательно въ древнайнихъ славянскихъ памятникахъ употребленіе крылатица вмасто ангела: такъ въ Фрейзинг. ркпс. uuizem crilateem bosiem, въсамъ крылатьцемъ божнемъ, т. е. ангеламъ; и потомъ удержаніе этого представленія въ народной поэзіи: такъ въ сербскихъ пасняхъ: Реля крилатица; а въ Сл. о П. Иг. «вси три Мстиславичи, не худа гназда шестокрильци»; у Сербовъ употребляется въ Христіанскомъ значеніи: свети шестокрили Арандіеле!

- 3) Согласно съ дъленіемъ на бълыхъ и черныхъ, Эльфы раздълили себъ день и ночь. Одни являются только днемъ, и именно въ полдень, въ образв врекрасныхъ былыхъ двеъ; и особенно замвчательно для насъ явленіе такой дъвы въ Мейссенъ, предъ городомъ на Piel — Berg (1), т. е. на билой горъ. Этому преданію соотвітствують наши полудницы, о которыхъ говорить уже Вацерадъ: poludnice dryades, deae silvarum. У насъ много преданій о явленів сверхъестественныхъ существъ въ полдень. Особенно отличается чертами древности полудница у Лужичанъ, prezpolnica, pripolnica: ровно въ полдень яв-**ІЛЕТСЯ ОНА НА ПОЛЯХЪ СЪ СЕРПОМЪ ВЪ РУКАХЪ — ПОЧЕМУ НАЗЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ** sserpyschyja — передъ тъми, кто замъшкался въ полдень идти домой съ поля; въ подробности начинаетъ распращивать ихъ о томъ, какъ обработывать и прясть лень, и кто не устоить противь ея распросовь, тому срубаеть голову серпомъ. Согласно съ этимъ преданіемъ, и на Руси искони почиталось вредно въ полдень работать: «Спанье есть отъ Бога присужено полудне, отъ чина бо почиваеть и звърь и птици и человъци» — говоритъ Владимиръ Мономахъ, оправдывая набожнымъ убъжденіемъ народный обычай, Лавр. 103. Пристрастіемъ къ пряденью льна лужицкая prezpolnica напоминаетъ Валькирій. — Ночные же Эльфы избъгають солица, которое потому называется въ Эддъ заботою Эльфовъ. Если оно ихъ застигнетъ, то они превращаются отъ его лучей въ камень. Подобное повъствуется у Сербовъ о мнеическомъ царъ Троянъ, который выъзжаль только по ночамъ, боясь солнца, которое наконецъ его застигло и растопило.
- 4) Какъ Русалки любять расчесывать свои длинныя косы, такъ и Эльфы. И тъ и другіе отличаются этимъ украшеніемъ. Одна колдунья, по нъмецкому преданію (2), засадила дъвицу въ теремъ, въ которомъ не было выходу, и ла-

<sup>(1)</sup> Deutsche Sagen, von d. Brüd. Grimm. M 11.

<sup>(2)</sup> Kind. u. hausmärch v. d. Brüd. Grimm, 1843, 1. 76.

зила къ ней въ окно по ея прекрасной кост, которую спускала заключенная изъ окна на двънадцать локтей. Въ Бретани итмецкій Эльоъ извъстень подъ именемъ Когг, а женская форма: Коггідап, т. е. наша Русалка: подобно этой послъдней, она сидить при источникъ, расчесывая свои косы; кто ее застигнеть, долженъ на ней жениться, или черезъ три дня умереть (¹). Прекрасная коса есть всеобщее индоевропейское достояніе минологическихъ существъ. Наша коса ведетъ свое происхожденіе отъ скр. кеса — сома, саевагіея: отсюда кесара — грива льва, и потомъ кесарии — гривистый, т. е. левъ. И какъ Греки думали видъть въ прическъ Зевса подобіе львиной гривъ, такъ въ Санскритъ Кришна прозывается Кесава, т. е. имъющій большую и красивую косу. Такимъ образомъ пластическое представленіе, основанное на эпической формъ, ведетъ свое начало отъ языка. — Такъ какъ многіе народные ботаническіе термины имъютъ свое происхожденіе въ періодъ минологическомъ: то любонытно обратить вниманіе на серб. вилина коса, сизсита ецгораса.

5) Въ Эддъ Валькирія тадить на стромъ конт, а грива трусить холодную росу по глубокой долинъ — т. е. она летаеть по воздуху, гоня облака, fra Helga ос Svavu; о самой героинт этой пъсни Эдда говорить: «она называлась Свава, была Валькирія, и летала по воздуху и черезъ море»; отсюда эническая форма для моря въ агс. поэзін: svanråd, т. е. лебединый путь. Чехи легкія облака называють babky. О Вилахъ въ сербскихъ пъсняхъ читаемъ, Вук. 1, N 226.

Град градила б'јела вила ни на небо ни на землю, но на грану од облака.

Любопытно соотношеніе воздушнаго коня Валькиріи съ быстрыми конями сербскихъ піссенъ. Конь Кралевитя Марка Шарац видовит, и потому можеть видіть Вилу, высоко прыгнуть и достичь ее, Вук. 2, N 38:

Вила лети по връу планине, Шарац језди по среди планине, ни где виле чути ни видети. Кад је Шарац сагледао вилу, по стри копля у висину скаче, по счетири добре у напредак, брзо Шарац достигао вилу.

Потому-то конь называется вилован: на дјогату коню виловноме.

6) Кромъ воздуха и облаковъ, вода есть стихія этихъ сверхъестественныхъ существъ, и у Нъмцевъ, и у насъ. Такъ какъ вода прозрачна и свътла,

<sup>(1)</sup> Villemerqué, 1. 17. Grim. D. M. 416.

то Эльфы, обитающіе въ водё, причисляются къ свётлымъ. Чтобы скрыть свои ноги, они одъваются, по нъмецкому преданію, въ длинныя одъянія: одниъ любопытный, желая узнать, какія у нихъ ноги, насыпаль золы, и на ней обозначились гусиныя дапы. Къ дополненію олицетворенія, нѣмецкое преданіе, какъ Эльфамъ, такъ и Валькиріямъ приписываетъ лебединыя сорочки: «рано по утру, говорить Эдда: увидели они на берегу морскомъ трехъ женщигь, онъ пряди денъ, при нихо были лебединыя сорочки, это были Валькиріи, fra Võlundi. Одна изъ нихъ называлась Svanhvit, т. е. бъла, какъ лебедь, или бълая лебедь, и носила на себъ лебединыя перья: var Svanhvit, svanfiadhar dró, говорить пъсня. Эти обычныя эпическія выраженія ясно указывають на самую тесную связь существа валькиріи съ лебедемъ. Если возьмемъ въ соображеніе, что эти божества по преимуществу вели жизнь воинственную, и витстт съ собой приносили войну; то нттъ никакого препятствія видтть подобное же существо въ следующемъ месте Сл. о П. И.: «въстала обида въ силахъ Дажь-божа внука. вступилъ джеою на землю Трояню, въплескала лебедиными крылы на синъме море, у Дону плещучи.» Въ одной болгарской пъснъ (1) являются какія-то сверхъестественныя существа, соединяющія въ себъ вилу, божество воздушное, съ водяною русалкою: «Ночью я всталь, сонный, пасмурный, говорить эта пъсня: и пыталь мать мою мачеху; пъли ли первые петухи и вторые? Кричалъ ли Селимъ Ходжа на минарете? Не послушалъ я мать мою мачеху, и пошелъ въ свою темную конюшню, вывель своего береженаго коня, остадлаль, обуздаль его (замъчательны музыкальностью эти стихи: «Оседлах го, обуздах го аз него, восседнах го, пропуснах го аз него»): прискакаль на студеный колодязь, и увидъль трехъ взрослыхъ дъвицъ, и спрашивалъ я ихъ: нельзя ли бродомъ перейти ту студеную воду, нельзя ли сломать этой красной калины? Отвъть держали три взрослыя дъвицы: не перейдешь той воды студеной, не ломается красная калина».

7) Пляска, пѣнье и музыка — любимая забава и Эльфовъ, и Вилъ, и Русалокъ. Эльфы всю ночь проводятъ въ пляскѣ, и только лучи солнца прогоняютъ ихъ: Русалки также грѣются и пляшутъ на лунномъ свѣтѣ. Кто увидитъ помятую кругами росистую траву, въ Шотландіи, Скандинавіи, въ сѣверной Германіи, обыкновенно говоритъ: здѣсь плясали Эльфы. Одна сербская пѣсня такъ описываетъ хороводъ Вилъ, Вук. 1, N 183:

ој вишніо, вишнице! дигни горе гране,

<sup>(1)</sup> Сообщенной мив покойнымъ Болгариномъ Бусилинымъ.

нспод тебе выле дивно коло воде, пред нима Радиша бичем росу тресе, до две виле води, а третіој беседи.

Празднества Эльфовъ всегда сопровождаются музыкой, столь необыкновенной, что она очаровываеть всёхъ. Въ южной Швеціи есть преданіе объ одной пёснё Эльфовъ, которую никто не можеть слышать, что бы не плясать: даже тоть, кто ее играеть, до тёхъ поръ не можеть удержаться отъ пляски, пока не проиграеть всю пёсню наизвороть, т. е. съ конца до начала. Впрочемъ Эльфы любять слушать и пёсни людей, и щедро награждають пёвцовъ. — Сербская Вила также любить музыку, и въ пёніи соревнуеть людямъ. Вотъ замічательное въ этомъ отношеніи місто, Вук. 2, N. 38:

Одна Милош поче да попева, а красну је песму започео од сви наши больи и старији, како ј' који држ'о кралісвину но честитој по Матіедонији, како себе има вадужбину; а Марку је несма омилила, наслони се седлу на облучје, Марко спава, Милош попијева; зачула га вила Равијојла, на Милошу поче да отпева, Милош нева, вила му отнева, лепше грло у Милоша царско, јесте лешне него је у виле; расрди се вила Равијојла, пак одскочи у Мироч планину, запе лука и две беле стреле. једна уд'ри у грло Милоша, друга уд'ри у срце јуначко.

Любять музыку и пляску и существа водныя, и русское преданіе волневіе моря и ръкъ объясняеть пляскою водяныхъ божествъ. Святитель Николай говорить Садкъ, явившись ему во снъ (Др. р. ст. 341):

> Гой еси ты, Садко купецъ, богатый гость! а рви ты свои струны злоты, и бросай ты гусли звоичаты, расилясался у тебя царь морской:

а сине море всколебалося, а и быстры ръки разливалися, топять много бусы, корабли, топять души напрасныя того народу православнаго.

Также прекрасно измінено по Христіанскимъ идеямъ лужицкое преданіе о музыкальныхъ существахъ, совершенно соотвітствующихъ Эльфамъ: Лужицкіе ludki пропали съ тіхъ поръ, какъ завелись колокола, звону которыхъ они не могутъ терпіть.

8) Эльны знають будущее и все, гдт что ни дтлается: карликъ Alvis (всезнающій), въ Эддт, умтеть отвітить на вст вопросы бога Тора; онъ вездт бываль, все видываль и все знаеть. Въ Нибелунгахъ водные Эльны предсказали Бургундамъ ихъ судьбу. Вила предсказала Кралевитю Марку, что онъ скоро умреть «од Бога, од старог крвника», Вук. 2, 440. Валькирія Брингильда сообщила Зигурдру: «вст руны, какія только человтить желаеть знать, и говорить на всякомъ человтическомъ языкт, и исцтлять мазями», Gripis spå. Замтимъ кстати, что темныя изобразительныя выраженія въ Эддт называются рунами: Зигруна говоритъ Гельги: «ты разсказываещь о битвт вонискими рунами (val-runom)»: такая руна, на пр.: кормить орловъ копьями, вм. поражать. Сл. о П. И. предлагаеть много выраженій, подобныхъ ски. рунамъ. Особенно любопытно обратить вниманіе на одинъ эпическій мотивъ: существа сверхъестественныя, какъ все знающія, любятъ предлагать смертнымъ загадки, которыя безъ сомитнія тт же руны. Въ одной малорусской птьсит Русалка загадываеть одной дтвицть следующія загадки (Макс. Мал. Птьси. 162):

Ой що росте безъ кореня, а що бъжить безъ новода, а що цвъте безъ всякаго цвъту? Камень росте безъ кореня, вода бъжить безъ новода, напороть цвъте безъ всякого цвъту.

Разрѣшеніе высшихъ вопросовъ также предоставляется существамъ сверхъестественнымъ, какимъ является въ одной сербской пѣснѣ рыба, не только соотвѣтствующая водянымъ Русалкамъ, но и напоминающая божественную рыбу въ индійскомъ эпизодѣ о потопѣ, Вук. 1, N 285:

> Дјевојка сједи крај мора, пак сама себи говори: «ах, мили Боже и драги! има л'щто шире од мора?

има л'што дуже од поля?

има л'што брже од коня?

има л'што сладје од меда?

има л'што драже од брата?

Говори риба изъ воде:

«Дјевојко, луда будало!

шире је небо од мора,

дуже је море од поля,

брже су очи од коня,

сладји је шетјер од меда,

дражи је драги од брата».

Въ шотландскихъ и древне-англійскихъ балладахъ любовь выражается подобными же загадками, на пр.: «что длините дороги, глубже глубокаго моря, громче громкаго рога, вострве востраго терну, зеленви зеленой травы? — Любовь длиневе дороги, адъ глубже глубокаго моря, громъ громче громкаго рога, голодъ вострѣе востраго терна, зелье зеленѣе зеленой травы», и проч. (1). Сметливость въ разрешении трудныхъ загадокъ, приписываемая преданіями Эльфамъ, Виламъ, Валькиріямъ и Русалкамъ, становится вообще достояніемъ эпической поэзін, которая любить опредвлять мудрость решеніемь загадокь. Вотъ нъсколько подобныхъ мотивовъ изъ одной древне-датской пъсни о геров Вонведь: «что кругиве колеса? гдв всего веселье пьють на святки? гдв садится солнце, и гдъ покоятся ноги мертвеца? чъмъ наполняются всъ долины? что всего лучше украшаеть царскій чертогь? кто громче журавля и бълъе лебедя? у кого борода на затылкъ? что чернъе засова? (2) и что быстрве серны? гдв самый широкій мость? что всего противнье глазамъ чело-`въка? куда всъхъ выше дорога? и гдъ пьютъ самое холодное пойло? — Солнце круглъе колеса, на небъ всего веселъе святки, къ западу садится солице, и къ востоку ложатся ноги мертвеца. Сибгъ наполняетъ всб долины. Человъкъ самое благородное украшеніе царскаго чертога, громъ громче журавля, и Ангелъ бълъе лебедя. У пиголицы борода на затылкъ, гръхъ чернъе засова, и мысль быстрве серны. По льду самый широкій мость, жаба всего противнъе глазамъ человъка, въ рай самая высокая дорога, и въ преисподней пьють самое холодное пойло» (3). Любопытно обратить внимание на то, какъ

<sup>(1)</sup> Talvj, Versuch einer geschichtl. Charakt. d. Volkslied. germ. Nation. 1840, crp. 136.

<sup>(3)</sup> Для уразумънія этого страннаго выраженія надобно припоминть средне-въковое представленіе дьявола не только подъ символомъ молота, но и запора, дубины, засова. Grim. D. M. стр. 951, 952.

<sup>(\*)</sup> Altdänische Heldenlieder, v. W. Grimm, 1811, crp. 234 - 235.

минеологические намени скрываются за Христіянскія иден и перемѣшиваются съ наивными воззрѣніями на окружающую природу.

9) Въ нъмецкихъ преданіяхъ лебедь — предвъщающая птица; остаткомъ этого върованія въ языкъ сохраняется глаголъ: es schwant mir — предчувствуется. Следовательно лебяжій образь Валькирій имееть символическій смыслъ. Въ одной украинской пъснъ (Макс. Укр. нар. пъсн. 1834, 116) бълая лебедка разсказываеть сизоперому орлу всю ширую правдоньку о битвъ при Кистринв. Между древними русскими стихотвореніями мы имвемъ драгоценную песню, подъ названіемъ: Потокъ Михайло Ивановичь, служащую доказательствомъ, что преданіе, выразившееся въ Эдде въ образе лебединыхъ Валькирій, было туземнымъ и на Руси, и притомъ въ русской пѣсиѣ оно сохранилось первобытиве, нежели въ ивмецкомъ сказанія, которое можно призвать порчею и подновленіемъ древнівнияго мина, сохранившагося у насъ. Потокъ Михайло Ивановичь на синемъ морѣ увидѣлъ бѣлую лебедушку, она черезъ перо была вся золотая, а голова у ней увита краснымъ золотомъ и скатнымъ жемчугомъ усажена. Онъ прицаливается въ нее, и поэтъ входитъ въ малейшія подробности стрельбы, какъ Гомерь въ описаніи стрельбы Пандара (Ил. 4, 105 и слъд.): мъсто, въ высшей степени проникнутое эпическимъ воодущевлениемъ, свидътельствующее о самородности всей басни. Чуть было спустить Потоку каленую стралу, проващится балая лебедь человачьимъ голосомъ, выходила на крутой берегъ, обернулась красной дъвицей, Авдотьей Лиховидьевной. Туть была у нихъ и помолька. Авдотья Лиховидьевна предложила условіє: кто изъ нихъ прежде умреть, другому за нимъ живому въ гробъ идти. Потокъ потхалъ въ Кіевъ, а невъста его прежде него успъла прилотъть туда: тамъ они и вънчалися. Молодая искала мудрости надъ мужемь своимь, и черезъ полтора года скончалась. Вивств съ покойницей посадили въ глубокую могилу и Потока Михайла Ивановича, съ конемъ и со всею збруею ратною. Въ могилу собирались гады зменые, а потомъ пришоль и большой эмьй, жжет и палить пламенемь оненнымь. Потокь ссъкаеть ему голову и мажеть ей свою жену, оть чего она и воскресаеть; и оба выходять на бълый свъть. Жена-еретница должна была поплатиться за свои мудрости тамъ, что пошла живая въ могилу вмаста съ своимъ мужемъ, когда уже онъ состарълся и переставился. — Нъмецкая сказка (1) сверхъестественную женщину-оборотня низвела до обыкновенной, хитрой и невтрной царевны, на тъхъ же условіяхь, какъ и русская еретница, выходящей замужъ за храбраго воина. Когда она умираетъ, мужъ ея также вместе съ ней

<sup>(1)</sup> Brüd. Grimm. Kind. u. Hausmärch., 1843, I, 39 16.

опускается въ могилу, но уже не съ конемъ, а со столомъ, на которомъ было четыре коровая хліба в бутылка вина. Явившаяся въ могиль змізя уже ве жжеть ни палить, а только ползеть къ мертвому телу; онъ ее разсекаеть на три части, но только тогда воскрешаеть свою жену, когда другая змівя, приложивъ какіе то три листика къ суставамъ мертвой змви, воскресила се. И уже оставшимися отъ змъй листиками воскрещаеть онъ свою жену. Въ смерти ея не было никакой съ ея стороны мудрости: и потому, чтобы удержать къ концу вравоученіе древитимаго сказанія, нужно было по воскресенім представеть ее порочною: именно туть то какъ нарочно она становится неварна мужу, ищеть его погибели; но правда торжествуеть, и невърная погибаеть съ своимъ любовникомъ: а мужъ остается въ живыхъ. Слъдовательно условіе: быть погребеннымъ витстт, не состоялось; и именно потому, что оно въ итмецкомъ сказанін является уже случайностью, а не существеннымъ обрядомъ, какъ у насъ. Намецкая царевна оправдываеть это условіе нажностью: если онъ меня любить, что ему за жизнь безъ меня! Потокъ Михайло Ивановичь безъ всякаго принужденія пошель къ мертвой жент въ могилу, ибо признаваль законность условія: мужа німецкой царевны принудили къ тому, оцінивъ вст ворота стражею. Мы видимъ, что нъмецкое преданіе идеть по сльдамъ русскаго шагъ за шагомъ, но постоянно подновляеть его и почти сглаживаеть следы миссологические. Можно сказать, что эта русская песня служитъ какъ бы переходомъ отъ преданія о Валькиріяхъ въ Эддъ къ нъмецкому сказанію. Въ Авдотьъ Лиховидьевнъ видно еще существо сверхъестественное, являющееся въ образъ лебедя, а палящій змъй, воскрешающій своею головой, восходить до глубокой древности. Полнота эпическаго представленія согласуется въ этой пъснъ съ древнъйшимъ минологическимъ содержаніемъ.

Въ основъ всъхъ этихъ върованій и преданій, столь общихъ у Славяєть съ Нъмцами, лежить единство воззрѣнія и тѣхъ и другихъ на природу, слѣды котораго открываются въ языкъ. Эльфъ проходить слѣдующія діалектическія измѣненія: др. и средн. нѣм. аlр, elb; агс. ālf, скн. âlfr; по свойству гот. языка предполагается гот. форма: albs. Такъ какъ Эльфы, по темному преданію, имѣють символическую связь съ образомъ лебедя; потому въ языкъ мы находимъ сродство между тѣмъ и другимъ названіемъ: лебедь по др. и средн. нѣм. albiz, alpiz, elbiz, elbez; агс. elfet, ylfet; скн. âlft: суффиксъ въ образованіи этого слова, проходящій по всѣмъ нѣмецкимъ нарѣчіямъ: z, t, указываетъ на коренную форму, заключающуюся въ имени Эльфовъ. Горы и воды, какъ жилище этихъ сверхъестественныхъ существъ, и по названію имъ соотвѣтствуютъ: покрытыя снѣгомъ, высокія горы называются alpes, а прозрачная рѣка — albis, elbe, такъ что по-скн. elf есть нарицательное имя для всякой рѣки, точно так-

же, какъ шв. elf, дат. elv. Какое же начальное впечатлёніе зародило въ народной фантазіи такую связь между этими предметами, породнивь ихъмежду собою и въ языкъ, и въ преданіяхъ? Языки древніе, удерживая коренной звукъ а, являють намъ такой же, соотвътственно немъцкимъ наръчіямъ, переходъ согласныхъ губныхъ, т. е. b, p, f; а именно: лат. albus, сабинск., по Фесту, alpus, и греч.  $\alpha'\lambda\phi o'\varsigma$  (vitiligo),  $\alpha'\lambda\phi$ ст $\omega$ . Сл $\xi$ довательно впечатл $\xi$ ніе св $\xi$ та и блеска сопровождало въру въ Эльфовъ, какъ и въ нашихъ Вилъ и Русалокъ; то же впечатленіе породило и названія водъ и снежныхъ далекихъ горь, и наконецъ названіе баснословной птицы, живущей на водахъ. Славяне начинаютъ слово плавнымъ звукомъ, провождая его звукомъ а, который въ другихъ языкахъ выступаеть впередъ: и потому alba или elba живеть у Славянъ въ формъ: лаба, лабе, означающей не только Ельбу, — въ Сербін Лаб; Лаба въ Книгъ, глаг. больш. черт.: «а въ ръку Кубу пала ръка Лаба изъ горъ», (1) — но и вообще всякую ръку, какъ имя нарицательное. И какъ у Нъмцевъ является язычный суффиксъ: z, t, такъ и у насъ: д, т, ц: срб. лабуд., рус. лебедь, чеш. labut, пол. labedž, labeć. Согласно съ первоначальнымъ впечатлиніемъ, лебедь получиль у насъ эпитеть: бълая: бълая лебедь; а согласно съ женскими божествами, Русалкою и Вилою, какъ эпическая форма, лебедь употребляется въ женскомъ родъ, какъ постоянный эпитетъ женщины; въ др. и ср. нъм. albiz, elbez — родъ еще колеблется между мужескимъ и женскимъ, какъ наше лебедь; но что весьма замъчательно, въ ски. âlft, âlpt пересиливаетъ уже форма женская, вполнъ согласуясь съ тъмъ божествомъ, для котораго служить символомъ. Въ этомъ отношеніи грамматическій женскій родъ этого слова и въ нъм. эническихъ формахъ болъе соотвътствуетъ нашимъ женскимъ божествамъ, нежели Эльфамъ того и другаго рода. У насъ Лыбедь не только ръка, но и названіе женщины, какъ древнъйшее, можеть быть, олицетвореніе лебедя, намекающее на существо мисологическое.

И такъ не только преданія, и немъцкія и славянскія, но и самыя названія въ языкѣ развились самостоятельно; потому что нѣтъ ни какой возможности предположить вліяніе нѣмецкой формы на образованіе нашихъ:  $\lambda a \delta a$ ,  $\lambda a \delta y \delta$ . Удержавшихъ первобытные звуки a,  $\delta$ ; такъ что затерянная готоская форма albs является исторически только въ нашемъ  $\lambda a \delta \delta$ .

<sup>(1)</sup> Изд. Спасскимъ, 1846, стр. 57.

## ЯЗЫЧЕСКІЯ ПРЕДАНЬЯ СЕЛА ВЕРХОТИШАНКИ.

(По поводу статьи г-на фонъ-Кремера, помъщенной въ Воронежскихъ Губ. Въд. подъ заглавіемъ: Обычаи, повърья и предразсудки крестьянз села Верхотишанки).

Въ Губернскихъ Въдомостяхъ время - отъ - времени появляются замъчательныя статьи, имъющія предметомъ собраніе и приведеніе въ извъстность областныхъ реченій, поговорокъ, пословицъ, обычаевъ, преданій. Такое общее расположение къ изучению своего роднаго быта и старины, согрътое къ нимъ любовью и уваженіемъ, ясно говорить въ пользу той мысли, что потребность къ самосознанію и прямому взгляду на жизнь день ото дня становится повсюду чувствительнъе. Нельзя узнать Русскій быть безъ подробныхъ изслъдованій областныхъ его особенностей: потому что всь онь, взятыя вмъсть, и составляють то прекрасное цѣлое, которое называется Русской народностью. Преданія различных областей, видоизміняя и дополняя другь друга, сберегли до нашихъ временъ много такихъ фактовъ, которыхъ и слъдъ давно уже простыль въ подвижной жизни болье образованныхъ центровъ народонаселенія, гдъ старина скоръе гаснеть, уступая мъсто новизнъ. Самый языкъ городскихъ жителей примътно сглаживаеть свои національныя особенности, перестраивая свой коренной ладъ на новыя общепринятыя формы книжной ръчи, образцами которой для невзыскательно-читающей массы служать, конечно, не художественныя произведенія лучшихъ нашихъ писателей, а также

и не книги Св. Писанія, какъ это было въ старину. Гдѣ меньше столкновенія своихъ обычаєвъ съ чужими, гдѣ рѣже случаи къ заманчивой новизнѣ; тамъ, безъ сомнѣнія, надежнѣе могли дожить до насъ старина и преденіе. Потомуто житель самой удаленной отъ столицъ области, безъ ученаго запаса цитатъ и ссылокъ на литературныя пособія, только добросовѣстнымъ обнародованіемъ обычаєвъ и преданій того мѣстечка, гдѣ живетъ, можетъ уже снискать къ своему труду всеобщее сочувствіе: и чѣмъ искреннѣе и наивнѣе передасть онъ, что слышалъ и видѣлъ; чѣмъ менѣе позволить себѣ вдаваться въ общія соображенія: тѣмъ большую услугу окажетъ и наукѣ, и своей родинѣ.

Такова точка зрвнія, съ которой смотримъ на сочиненія, подобныя статьв Фонъ-Кремера, помвщенной въ Воронежскихъ Губернскихъ Ввдомостяхъ. Въ статьяхъ этого рода никакъ нельзя избъжать, чтобы между любопытнъйшими подробностями не встрътилось кое-что и общеизвъстное; потому что одни и тъже обычаи и повърья могли удержаться въ различныхъ областяхъ Россіи. Обратимъ вниманіе читателей только на тъ преданія села Верхотишанки, которыя показались намъ особенно замъчательными.

Сначала разсмотримъ нъкоторыя повърья, относящіяся къ смерти и бользнямъ, какъ различнымъ путямъ къ смерти. По самой сущности предмета, надобно полагать, что повърья эти восходять къ отдаленной эпохъ языческихъ върованій, и, безъ сомивнія, немного потерпітли измітненій въ теченіе віжовъ: потому что языческія понятія о бользняхь, вмість сь заговорами и другими врачебными пособіями, до поздивищаго времени, непрерывно переходили изъ рода въ родъ между знахарями, сохраняя такимъ образомъ древнее преданіе отъ поздивищихъ видоизмъненій. Между Верхотищанскими повърьями особенно бросается въ глаза своей затвиливостію следующее объ осив: «прививать младенцамъ осну считается за гръхъ, и это, по мивнію здвшнихъ старухъ, значить наложить печать Антихриста; кто же умрето от этой бользни, тоть будеть на томь свыть ходить во золотых ризахь». Хотя въ этомъ преданіи и упоминается Антихристь, однако едва ли кто усумнится въ языческомъ изобрътеніи золотыхъ ризъ, въ которыя на томъ свътв превратятся гнойные струпы умершаго осною. Откуда могла бы произойти такая странная апоосоза осны? Народная фантазія умёла создать особенныя сверхьестественныя существа для олицетворенія лихорадокъ, чумы; однако не предоставила никакихъ привилегій умершимъ отъ этихъ бользней. Почему же лается такое наивное отличіе золотыми ризами только осий? Развів не страдаеть человъчество также сильно и отъ многихъ другихъ болъзней? На эти вопросы сами знахари не дадуть вамъ положительнаго отвъта: «ужъ такъ идеть испоконъ-въку», скажуть они: «а почему такъ — Богь въсть». Именно

непонятное-то и даеть обаятельную силу повёрью. Нельзя же однако предполагать, чтобы необъяснимое теперь составилось въ народныхъ преданіяхъ
какъ безсмыслица, не имѣющая никакого отношенія къ общей системѣ вѣрованій. Отношеніе это затеряно для насъ во глубинѣ вѣковъ, въ тѣхъ нравственныхъ переворотахъ, которые должны были совершиться надъ языческими преданіями въ эпоху распространенія между Славянами Христіанства.
Потому, чтобы объяснить непонятное и странное повѣрье, донесшееся до
насъ, какъ разрозненный звукъ отъ стройнаго сочетанія, — надобно привесть
его въ согласіе съ прочими новѣріями и преданіями, завѣщанными намъ отъ
старины; надобно понять его, какъ органическій членъ нѣкогда живаго цѣлаго, и этимъ путемъ возвратить ему затерянный смыслъ. И такъ: нѣтъ ли
какихъ слѣдовъ Верхотишанскаго преданья объ оспѣ въ старинномъ баснословіи, какъ Славянъ, такъ и другихъ родственныхъ намъ по языку и вѣрованіямъ народовъ?

Между Нъмецкими племенами до поздивищихъ временъ сохранился рядъ прекрасныхъ преданій объ эльфахъ, сверхъ-естественныхъ существахъ, во многомъ сходныхъ съ нашими русалками и вилами. Народная фантазія художественно набросала затъйливый характерь эльфовъ. Человъку ръдко удается ихъ видъть: уже отъ одного прикосновенія взора человъческаго пропадають они въ воздухѣ; и развѣ только иногда случится примѣтить слѣды ихъ на помятой ими травъ, особенно на кладбищахъ, гдъ по ночамъ любятъ они плясать на свіжихъ могилахъ, съ радостію встрічая прилотівшую къ нимъ дуту новаго покойника: и сами они не иное что, какъ блуждающія души. Если бы кому удалось взглянуть на эльфа въ его настоящемъ образъ, то увидъль бы прекраснаго ребенка лътъ семи, нъжнаго и стройнаго, и съ такимъ неземнымъ выраженіемъ на лиці, что віжь бы смотріть на него. Но эльфъ такъ прихотливъ, что никому изъ смертныхъ не покажется въ своемъ видъ; и виъсто прекраснаго дитяти, видишь крошечнаго старичишку, съдаго, калоку, съ длиннымъ носомъ и сморщеннымъ лицомъ на подобіе печенаго яблока. Особенно прекрасны между эльфами дврушки, съ роскошными, русыми косами, которыя любять онь заплетать, сидя на горь, на берегу озера или ръки, какъ наши русалки. Питаются эльфы росою, которую собирають съ цвътущихъ луговь; а на голову надъвають, вмъсто шляпы, чашечки полевыхъ цвътовъ: это у нихъ шапка-невидимка: стоить только надъть ее --- тогчасъ исчезнешь. Они говорять, но такъ тихо, что звуки ихъ голоса сливаются съ дувовеніемъ вътерка и съ шелестомъ листьевъ; впрочемъ, инымъ случалось слышать голось эльфа въ отзывахъ леснаго эха. Вместе съ иляской любять они и музыку. Звуки ихъ пъсенъ такъ плънительны, что вся природа випмаетъ

имъ: одному человъку ръдко достается это наслаждение, которое не обощлось бы ему безъ страха и трепета: потому что пѣсни эти всего чаще раздаются на безмоленых кладбищахъ, гдт въ толит эльфовъ онъ непременно встретить тъни и знакомыхъ ему покойниковъ. Эльфы — народе тихій; денной шумъ имъ противенъ: нотому и водять они свои хороводы только по ночамъ. Соднечнаго свъту не териятъ столько же, какъ и взора человъческаго; и едва ихъ коснутся первые лучи солнца — они пропадають. Иные эльфы живуть и при домахъ, и называются добрыми состодями, точно такъ какъ и у насъ въ нѣкоторыхъ мъстахъ, домовой именуется: сосъдъ или сусложо. Домовые эльфы обыкновенно живуть подогомя: почему порогъ и получаеть символическое значение въ изкоторыхъ миенческихъ обрядахъ, остаткомъ которыхъ можно почесть, между прочими, странный обычай въ селъ Верхотишанкъ: перваго вошедшаго въ домъ на святки славить — сажають на избяной порогъ. Къ домовымъ или семейнымъ эльфамъ принадлежитъ и такъ называемая бъдая эксенщина: въ бъломъ саванъ является она близъ дома или у окна тому наъ семьи, кто скоро умретъ: точно такъ, какъ и у насъ домовой бываетъ предвозвастникомъ смерти хозяевъ. — Въ сношеніяхъ съ людьми эльфы своенравны и прихотливы, чему немало способствуеть ихъ неуловимая человъческимъ взоромъ натура. Хотя иногда дълають они и добро, однако водиться съ ними вообще опасно. Самая измінчивость ихъвида, въ непрестанныхъ превращеніяхъ, достаточно уже даетъ знать о подвижномъ и вероломномъ ихъ характеръ. Иной разъ, изъ прихоти, въ свой хороводъ при лунномъ сіяніи допустять они смертнаго, и ръзвятся съ нимъ; но лишь только вздумаетъ онъ поцеловать одну изъ воздушныхъ прелестницъ, тотчасъ же, вместе съ прикосвовеніемъ его усть, исчезаеть подобно мыльному пузырю, весь хороводъ. Ихъ демоническое расположение духа находить себъ приличное выражение въ безсмысленномъ кохотанью, впрочемъ не всегда злорадостномъ. Если же закотять они человъку метить, то могуть его убить, не только едва прикоснувшись къ нему стрелою, но даже только взглянувъ на него; а наши русалки, даже нанося человъку смерть, заставять его хохотать, т. е. защекотять его до смерти.

Касательно стихій природы, надобно замітить, что эльсы олицетворяють собою воду и світь. Водяные эльсы превращаются въ лебедя. Къ этому повірію надобно отнести общензвістный въ нашихь сказкахь разсказь о куниань прекрасных дівнир или витязей, которые, вышедь изъ воды, толькочто надінуть покинутыя ими на берегу сорочки, тотчась же обертываются лебедями или уточками. Стоить только скрыть сорочку, чтобъ остановить отъ превращенія. Счастливцамь удавалось такимъ образомъ добывать себі кра-

савицъ, и составлять съ ними выгодную партію. Нетъ ли какого таниственнаго отношенія между этими лебедиными сорочками и одникь обычаємь, между прочими, сохранившимся въ селъ Верхотишанкъ? Этотъ обычай касается исцъленія больныхъ купаньемъ изъ священныхъ родниковъ. Пришедъ къ колодцу, снимаютъ съ себя или съ больнаго ребенка рубашку, въшають се туть же на деревь, окачиваются водою и надввають чистую рубашку; иные же только умываются этою водою, и потомъ, утираются принесенною съ собою тряпкою, которую вышають туть же у колодца на деревь. Эльвы, какь божества свъта, имъють въ своемъ распоряжени, по Кельтскимъ преданіямъ, мъсяцъ Май, который по-Кельтски называется мъсяцомъ огня или солнца. Кельтскому Маю соотвътствуетъ у насъ Іюнь, мъсяцъ купала или креса, т.е. огня же. Потому-то на канунъ Купала, лътняго праздника 24-го Іюня, и прыгають для здоровья черезь огонь. Какъ огонь, такъ и вода, въ повърьяхъ объ эльфахъ, представляются очистителями, символами здоровья и жизни. По Ирландскимъ преданіямъ, эльфы хранятъ источники жизни въ странь юности, находящейся подъ водою. И у насъ, утопленные русалками попадали въ эту страну съ хрустальными дворцами. Въ самомъ названіи: эльфя, выражается уже его стихійная природа, потому что это слово, въязыкахъ Индо-Европейскихъ, одного происхожденія съ наименованіями воды, свъта, а также и лебедя.

Въ народныхъ повърьяхъ понятія о природѣ физической легко переносятся къ духовной. Потому и эльфъ могъ получить нравственное значеніе. Когда кто нибудь въ глубокой думѣ или въ забытьѣ, пріоткрывъ уста, ходитъ взадъ и впередъ, думаютъ, что съ нимъ ведетъ бесѣду эльфъ. У кого срослись брови, тотъ, будто бы, человѣкъ необыкновенный: нмѣетъ силу властвовать своимъ духомъ надъ людьми, или высылать на нихъ своего эльфа изъ бровей въ видъ бабочки. И Сербы думаютъ, что душа спящей колдуньи вылетаетъ изъ нея также въ образѣ бабочки. На такомъ убѣжденіи въ демонической силѣ мысли, основывается, между прочимъ, Верхотишанское повѣрье: если кто подумаетъ о какой нибудь болѣзни, видя ее на другомъ человѣкѣ, то она непремѣнно перейдеть и къ нему самому.

Такъ какъ эльфы радуются смерти человѣка, то весьма естественно было предположить, что способствують ей болѣзнями. Потому, многія болѣзни въ нѣмецкихъ нарѣчіяхъ называются именами, происшедшими отъ слова эльфъ; или же называются бълыми людьми, бабочками, что въ преданіи равносильно эльфу.

Теперь, послѣ длиннаго отступленія, впрочемъ прямо ведущаго къ дѣлу, обратимся къ вышепредложенному вопросу объ оспѣ: отчего по Верхотишанскому повѣрью, умершіе этой болѣзнію будуть на томъ свѣтѣ ходить въ зо-

дотыхъ ризахъ? Въ Новой Греціи доселѣ представляють подъвидомъ сверхъестественной женщины бользнь оспу. Но и въ старину Греки знали какое-то существо, подобное намецкой балой женщина, и называли его альфито (адфіты), словомъ одного происхожденія съ німецкимъ эльфомъ, который называется по нарвчіямь и альфя, альбя. Но доселв оставалось непонятнымь, почему — ближайшее къ нъмецкому эльфу или альфу — греческое слово амф (αλφός) имъеть значение не сверхъ-естественнаго существа, олицетворяющаго огонь и свътъ, а значеніе бользии, и именно лишаевъ, чесотки, вообще накожныхъ струповъ. По русскому преданію оспа на томъ свътв превращается въ золотыя, т. е. въ сепьтлыя или эксаркія ризы: следовательно эта бользнь одицетворяется въ образъ того миническаго дица, который своею стихіею избраль свёть и огонь, т. е. въ образё эльфа, или Греческаго альфа. Читатели, конечно, извинять простодушную старину въ смешеніи бользней, тымь болье, что и въ наше время, при блистательных успыхахь естественныхъ наукъ, медики весьма часто затрудняются въ распознавани болъзней. Впрочемъ, кому покажется сомнительнымъ нашъ крутой переходъ отъ чужеземныхъ преданій къ Русскому повёрью объ оспё: для тёхъ мы оставили въ запасъ довольно сильный, по нашему мнёнію, аргументь, который, думаемъ, никто не усумнится принять за средній терминъ, твердо скріпляющій наше сближеніе. А именно: у родственныхъ намъ Славянъ, и собственно у Сербовъ оспа называется богине.

Такимъ образомъ, затанвшись въ языкъ, до поздиъйшихъ временъ доходять старинныя преданія, часто въ непонятной поговоркъ, или въ отдъльномъ словъ, которое употреблениемъ въ ежедневной ръчи потерявъ свой первоначальный колорить народнаго воззрвнія, и теперь можеть еще иногда отозваться на какое-нибудь старинное повърье, вмъсть съ нимъ нъкогда возникшее въ жизни народной. Такое соотношение языка съ повърьями, открываемъ въ слъдующемъ странномъ преданіи села Верхотишанки. По пятницамъ бабы не прядуть ни льна, ни прядева, чтобы не запылить какого-то сверхъ-естественнаго существа женскаго пола которое въ тотъ день будто бы ходить по избамъ: для чего на канунъ пятницы, на ночь, въ ожиданіи неземной гостьи, подметають полы. Шерсть же, оть которой нёть такой пыли, какь ото льна, прядуть, равно какъ и всякую иную работу исправляють. Чтобы придать боліве опредівленныя черты этой сверхь-естественной посітительниції, суевітрное воображение въ своей простотъ воспользовалось христіанскими представленіями; подобно тому какъ средне-въковая Католическая поэзія воспоминанія древне-классическія переносила на Мадонну. Въ преданіи Верхотишанскомъ обращаеть на себя вниманіе следующее обстоятельство: почему именно по

пятницами посъщаеть жилища людей это мненческое существо? Стало быть этотъ день принадлежалъ ему, или былъ посвященъ ему? Хотя наши нынвинія названія недільныхъ дней и встрічаются уже въ самыхъ древнихъ рукописяхъ, однако не должны быть первобытныя; потому что они выражають отвлеченныя понятія счета: вторникъ, т. е. второй, пятница, т. е. пятая и проч. Названія времени и частей его возникають въ языкт отъ представденій самыхъ наглядныхъ, и при томъ изъ общаго источника съ религіозными понятіями. Пятница у Римлянъ была посвящена Венерв, почему и называлась dies Veneris; а у Нъмцевъ богинъ Фреи, пользовавшейся почитаніемъ и у Славянъ подъ именемъ Пріи. До сихъ поръ Нъмецкое названіе пятницы напоминаеть богиню, которой быль посвящень этоть день: freitag, по древнему нарвчію fria dag, т. е. день Фріи. У насъ въ отвлеченномъ названіи пятницы стерлось всякое воспоминаніе о древнемъ божествъ: за то народныя преданія и досель заставляють суевърныхъ поселянъ по пятницамъ дожидаться посъщенія баснословной Прін. Такъ резко сталкиваются на многихъ пунктахъ народной жизни языкъ одного Индо-европейскаго племени и повърія другаго!

Что теперь стало предметомъ разсужденія и науки, то въ эпоху образованія народныхъ преданій было деломъ безотчетнаго благоговенія. Теперь медицина изучаетъ свойства бользней; физика, астрономія, наблюдають времена года и ихъ измъненія. Въ старину всъ многосложные вопросы нынъшней науки ръшались просто: болъзнь насылали боги, дви и мъсяцы раздълили между собою теже боги. Въ этомъ возведения всехъ подробностей жизни къ общему началу и заключается то основное воззрвніе, которое лежало въ глубинъ всъхъ представленій простодушной старины. Потому и природа вещественная въ явленіяхъ силь своихъ составляла одно цёлое съ міромъ нравственнымъ. По преданіямъ села Верхотишанки, огонь есть выраженіе силы, достойной боготворенія: что видно изъ приговора, который употребляють, какъ средство вздуть скорте огонь: «святой огонюшекъ, дайся намъ!» Молодой мъсяцъ, по преданіямъ того же села, представляется существомъ одушевленнымъ, ниспосылающимъ здоровье: потому въ первый разъ увидевши молодой мъсяцъ говорять: «батюшка светель месяць — золотые рога! тебе на гляденье, а мнв на здоровье!» Вообще природа принимаетъ живъйшее участіе, по върованіямъ Верхотишанскимъ, въ судьбъ человъка: есть такое убъжденіе, будто бы когда убьеть человъка громомъ, то послъ того воздухъ въ продолжение шести недъль очищается; т. е. идетъ дождь, и погода во все время стоитъ холодная. Сверхъестественная сила старобытныхъ боговъ повсюду напутствуетъ человъку, во всъхъ мелочныхъ ежедневныхъ случаяхъ, такъ что во всемъ постоянно надобно соображаться съ преданіями, что множно делать, и чего нельзя.

Такъ въ Верхотишанкъ слыветъ гръхомъ — пить изъ цълаго ведра, лить черезъ руку, мыться въ банъ мыломъ, свистать въ жилой избъ, убить ужа, даже убить блоху считается вреднымъ: будто отъ того сильнъе станутъ кусать блохи. Нечистая сила на каждомъ шагу въ домашней жизни можетъ нодвернуться человъку: какъ, по Нъмецкимъ преданіямъ, Эльфы тотчасъ же по слъдамъ подлижутъ, что прольешь на полъ: такъ въ Верхотишанкъ думаютъ, будто опасно оставлять раскрытою посудину съ молокомъ, квасомъ, водою; потому что въ нее тотчасъ наплюетъ злой духъ, котораго тамъ, между прочимъ, называютъ шутикъ.

Миенческія воззрѣнія на жизнь и природу согласуются съ ежеминутнымъ исполненіемъ символическихъ обрядовъ, изъ которыхъ составляется вся дѣятельность простодушной старины. Любопытны Верхотишанскіе обряды, справляемые во время обѣда, доселѣ сохранившаго нѣкоторыя черты жертвоприношенія. За столъ садятся одни только мужики и дѣти; бабы же ѣдятъ стоя, и вмѣстѣ съ тѣмъ прислуживаютъ сидящимъ за столомъ. Кто прежде наѣстся, тотъ и выходитъ изъ-за стола, наблюдая притомъ, что съ которой стороны онъ зашелъ, съ той стороны долженъ и выйти; въ противномъ случаѣ говорятъ: «бесѣда ломается.» Въ этомъ обрядѣ любопытно обратить вниманіе, на мѣсто и значеніе, какое сохранила женщина въ семейномъ устройствѣ. Согласно съ древнѣйшимъ Славянскимъ обычаемъ, женщина въ селѣ Верхотишанкѣ есть пряха по преимуществу: сообразно съ этимъ основнымъ ея характеромъ, ей вмѣняется въ обязанность неукоснительное исполненіе нѣкоторыхъ символическихъ обрядовъ. Такъ молодая, въ первый годъ своего замужства, должна напрясть, выткать и сишть въ семью веретье и мъшокъ.

Въ быту народовъ Христіанскихъ темная сторона до-историческихъ преданій сливается съ свътлыми идеями высокой нравственности ученія Христіанскаго; и даетъ всъмъ нравамъ и обычаямъ народнымъ ту художественную: рельефность, которая такъ затъйливо и наивно рисуется, въ старинномъ быту — этимъ постояннымъ отливомъ истины и лжи, смъщнаго заблужденія и высокой правды. Въ томъ же селъ Верхотищанкъ, гдъ мы встрътили столько яркихъ суевърій, посмотрите, какая невинная чистота и ясность духа господствуетъ въ нъкоторыхъ благочестивыхъ обычаяхъ! Послъ принятія Св. Таннъ, въ продолженіи шести недъль, не поють пъсенъ, не выходятъ на улицу, даже не плюютъ. На Святой Недълъ, до тъхъ поръ, пока духовенство съ образомъ Божіей Матери не побываеть въ дому, — не поють пъсенъ и не играють ни въ какую игру.

#### VIII.

### о сродствъ

# одного русскаго заклятія съ нъмецкимъ,

относящимся къ эпохъ языческой.

Въ IV-ой части Москвитянина за 1842 г. помъщено доставленное г. Саввантовымъ, старинное Русское заклятіе или заговоръ отъ перелома, ушиба и вывиха. Въ томъ же 1842 г. Берлинской Академіи Наукъ предложенъ былъ знаменитымъ Яковомъ Гриммомъ отчетъ объ открытіи двухъ древне-нъмецкихъ стихотвореній эпохи языческой, изъ которыхъ одно, своимъ прямымъ отношеніемъ къ Русскому заклятію, даетъ ему немалое значеніе.

Русское произведеніе такъ невелико, что помѣщаю его здѣсь все сполна. Воть оно: «Пристани Господи къ доброму сему дѣлу, Святый Петръ и Павелъ, Михайло Архангелъ, Ангелы Христовы, рабу Божію, имярекъ; зъбасалися—сцѣпалися двѣ высоты вмѣсто.... Сростася тѣло съ тѣломъ, кость съ костью, жила зжилою; запечаталъ самъ Христосъ во всякомъ человѣкѣ печать; запеки ту рану у раба Божія, имярекъ, въ три дни и въ три часы, ни боли ни сверби, безъ крови, безъ раны, во вѣки аминь.» Позднѣйшій видъ этого заговора явствуетъ, какъ изъ языка, такъ и изъ свойствъ рукописи, откуда онъ взятъ. Что же касается до происхожденія его, то, безъ сомнѣнія, оно скрывается въ старинѣ до-исторической: доказательствомъ тому служить слѣдующее древие-Нѣмецкое стихотвореніе VIII столѣтія, открытое въ рукописи христіан-

скаго содержанія X въка, носящей названіе: Rabani expositio super missam. Предлагаю его и въ подлинникъ, и въ переводъ:

Phol ende Wôdan vuorun zi holza: du wart demo Balderes volon sin vuoz birenkit: thu biguolen Sinthgunt, Sunná erá suister; thu biguolen Frîjâ, Vollå erå uister; thu biguolen Wôdan, sô he wola conda, sôse bênrenki, sôse bluotrenkî, sôse lidirenkî, bên zi bêna, bluot zi bluoda, lid si geliden, sôse gelimidà sin.

Переводъ: «Фоль и Воданъ потхали въ лъсъ, тамъ у Бальдера жеребенокъ вывихнулъ себъ ногу: и заговаривала его Зинтгунтъ и Зунна, сестра ея, заговариваль его и Воданъ, какъ только умълъ, и костей вывихъ, и крови вывихъ (bluotrenki?), и членовъ вывихъ, кость съ костью, кровь съ кровью, суставъ съ суставомъ, да будетъ спаяно.»

Изъ сличенія этого древне-Нъмецкаго стихотворенія съ нашимъ стариннымъ заговоромъ выводимъ слъдующее. Во-первыхъ: Русскій памятникъ смѣшиваетъ иден христіанскія съ преданіями языческими, между тъмъ какъ Нѣмецкій является въ своемъ первобытномъ языческомъ видѣ. Во-вторыхъ:
наше произведеніе, содержа въ себъ остатокъ древнъйшей формулы, сохранило только самый заговоръ — что и требовалось для домашняго обихода
при заговариваніи переломовъ; Нъмецкое же къ заклятію присовокупило цѣлую басню о событіи, по случаю котораго будто бы возникло заклятіе. Отсюда мы видимъ: во-первыхъ, что заклинанія идутъ непосредственно отъ
періода языческаго, и во-вторыхъ, стоятъ въ тѣснъйшей связи съ первобытной эпической поэзіею, входятъ въ древнъйшій эпическій миюъ, какъ отдѣльные эпизоды. Знакомый съ нашими народными оберегами или заклятіями припомвитъ, что многіе изъ нихъ, подобно древне-Нъмецкому стихотворенію, при
самомъ заговоръ, направленномъ къ практическому употребленію, разсказываютъ цѣлыя исторіи: или, лучше сказать, самый оберегъ часто имѣетъ ха-

рактерь повъствовательный. Этой-то повъствовательной частію своей и входить онь въ область древней эпической поэзіи.

Указавъ на отличіе Русскаго заклятія отъ древне - Нѣмецкаго, при всемъ ихъ сходствѣ и родствѣ, мы должны рѣшить слѣдующіе вопросы, весьма естественно раждающіеся при сличеніи Русскаго произведенія, изъ поздиѣйшей рукописи, съ Нѣмецкимъ VIII столѣтія. Эти вопросы двухъ родовъ. Вопервыхъ: имѣемъ-ли мы какое-нибудь право искать общихъ источниковъ того и другаго произведенія? не думаемъ ли Русское повѣріе вести отъ Нѣмецкаго, или же наобороть? Не хотимъ ли видѣть Нѣмецкое вліяніе въ нашихъ преданіяхъ? Во-вторыхъ: нѣтъ ли какого средняго термина, который связываль бы древне - Нѣмецкое стихотвореніе съ произведеніемъ Русскимъ, многими вѣками позднѣе его записаннымъ въ рукописи? Можно ли найти слѣды постепеннаго распространенія этого заклятія отъ древнѣйшей поры до нашихъ временъ? Нѣтъ ли слѣдовъ его у другихъ народовъ и въ промежутокъ времени отъ VIII столѣтія до позднѣйшей эпохи, которой принадлежить рукопись съ Русскимъ заклятіемъ?

На вопросы перваго рода можно удовлетворительно отвъчать слъдующее. Такъ какъ обязательная сила повърія поддерживается въ народъ глубокимъ убъжденіемъ, что преданіе искони жило въ народъ: то трудно предположить чтобы народное суевтріе могло глубоко укорениться на чуждой басит и постоянно поддерживаться заимствованнымъ преданіемъ. Слёдовательно, ни Нъмцы не брали у насъ, ни мы у Нъмцевъ того върованія, которое лежить въ основа сходныхъ заклинаній Русскаго и Намецкаго. Какъ въ мышленіи всего человъчества оказываются одинаковые законы логики, такъ и въ чувствованіяхъ и върованіяхъ различныхъ народовъ находится не малое сходство, имъющее своимъ источникомъ исизмънныя основныя свойства души человъческой. По мъръ того, какъ народы, независимо другъ отъ друга, развивали свои народности. — общія всему человічеству свойства боліве и боліве сглаживались, на мъсто ихъ выступали тъ характеристическія особенности, которыя, будучи взяты вст вместь, составляють ту физіогномію народа, которая называется національностію. Слідовательно, чітмъ глубже восходимъ въ старину, тітмъ развтельнъе выступаеть передъ нами сходство преданій и върованій народовь, которые въ последующія эпохи заметно удалились другь оть друга своими національными свойствами.

Кромъ общечеловъческаго родства между преданіями различныхъ народовъ, есть еще родство преданій племенное, состоящее въ связи съ родствомъ языковъ: родство грамматическихъ формъ и отдъльныхъ словъ различныхъ языковъ обыкновенно сопровождается и согласіемъ образа мышленія и въро-

ваній. Потому-то и не удивительно, что народы Индо-Европейскіе, родственные по своимъ языкамъ, являють замічательное сходство въ своихъ преданіяхъ, и тімъ разительніе, чімъ преданія древніе и первобытніе: точно также, какъ и родство грамматическое преимущественно оказывается въ наидревнійшихъ формахъ языка, каковы, напримітрь, такъ называемыя неправильныя склоненія и спряженія. Въ настоящемъ случай позволяю себі ограничиться этими доводами, которые на первый разъ могуть нісколько убідніть въ возможности до-историческаго сродства преданій различныхъ народовъ, и особенно столь родственныхъ другъ другу, каковы Славяне и Ніжны.

Обращаясь къ последнимъ, предложеннымъ мною вопросамъ.

Следы этого древне-Итмецкаго и Русскаго заклятій мы находимъ не только во всехъ почти Итмецкихъ наречіяхъ, какъ-то въ Скандинавскомъ, Англійскомъ, Голландскомъ, но даже и въ средне-вековой Латыни; и притомъ, по большей части, въ томъ полуязыческомъ, смешенномъ виде, въ какомъ оно сохранилось въ Русской формуле.

Прежде всего следуеть заметить, что уже и древне-Немецкое языческое стихотвореніе, которое приведено выше, хотя чисто миноологическаго содержанія; однако, вибств съ другимъ, такимъ же минологическимъ заговоромъ номъщено въ рукописи содержанія христіанскаго, заключающей въ себъ церковныя молитвы, и носящей названіе: Rabani expositio super missam. Явленіе весьма обыкновенное въ средніе въка! Въ старину хотя и презирали языческихъ боговъ, однако не считали ихъ вовсе безсильными. И могла ли древняя въра въ ихъ дъйствительное существование вдругъ исчезнуть, или внезапно перейдти къ просвященному убъждению въ ихъ совершенномъ ничтожествъ? Общее втрование отдаленныхъ Среднихъ втковъ признавало языческихъ боговъ, какъ класонческихъ — Греческихъ и Римскихъ, такъ и съверныхъ злобными демонами, древнее владычество которыхъ должно было уступить мъсто царству Бога истиннаго. Языческія божества какъ бы отступили въ мрачное отдаленіе, потерявъ свои благод тельныя для челов жка качества, и замънивъ ихъ, въ воображеніи народа, нъкоторымъ дьявольскимъ могуществомъ, вражьимъ наважденіемъ. — Какъ болтзиь, по языческимъ преданіямъ, насылалась истетельнымъ божествомъ — оттого иногія болізни и названы были по имени божества, въроятно ради своего происхожденія отъ него: такъ и врачующая сила, по всему праву, принадлежала наславшему болъзнь божеству. Языкъ сохраниль намъ до нашихъ временъ очевидное свидътельство о языческомъ понятім о происхожденім болівни отъ злобнаго божества: въ Славянскихъ нарвчіяхъ названія бользней, страшныхъ и смертныхъ, про-

исходять оть слова Богь: бегине — осна, божей бичь, боже рана — чуна, божіе — обморокъ; даже изувъченный, калька, вазывается богаль. Согласно съ такими названіями бользней, до поздивищаго времени сохранилось въ Сербскомъ языкъ языческое преданіе о старомъ Кровникю, которымъ именуется кровожадное языческое божество. Указавъ на преданія, сохранившіяся въ Славянскомъ языкъ, обращу вниманіе на связь ихъ съ преданіями другихъ Индо-Европейскихъ народовъ. У Грековъ уже въ древнъйшую Гомерическую эпоху находимъ върованіе въ стрълометателя Аполлона, ниспосылающаго своими стрълами язву, какъ значится въ первой пъснъ Иліады. Глубоко вкоренилось въ воззрѣнія языковъ Индо-Европейскихъ представленіе стрвлометателя солнца и стрълометателя вътра. Не входя въ лингвистическія подробности, укажу на любопытные факты въ исторіи Славянскаго языка. Овечья язва по-Чешски называется строселець и боосець: что стралець и божецъ здъсь синонимы, доказывается следующимъ сближениемъ: ударъ или апоплексія по-Русски именуется: пострыль, по-Чешски же: божи рука. То, что у Грековъ выразилось въ образъ мисологическаго существа, у насъ сохранилось въ языкъ, принисывающемъ язву стрплацу или божцу, что какъ нельзя ближе совпадаеть съ Греческимъ мноомъ о бого стрпаометатель, ниспосылающеми язву. — Представление языческого божества, кровожаднаго, карающаго человъчество бользиями, могло относиться, въ исторіи нашихъ преданій, столько же къ періоду языческому, сколько и къ христіанскому когда языческіе боги, по народному суевфрію, перешли въ силы вражіи. Потому-то и не мудрено, что въ глубокую старину языческія пѣсни съ призываніемъ божествь могли почитаться непосліднимъ средствомъ къ изцівленію и заговариванью; съ этой цалію писець рукописи Rabani expositio etc. могъ списать два стихотворныя языческія заклятія, въ простодушій своемъ думая на всякій случай принести ими кому-нибудь пользу. Точно такъ и въ Русскихъ сборникахъ, между статьями разнообразнаго содержанія, попадаются подобныя же заклятія и заговоры для домашняго употребленія, какъ върныя врачебныя пособія.

Уже въ древнъйшую эпоху заговоръ отъ перелома и вывиха, выше предложенный, былъ приспособленъ къ понятіямъ христіанскимъ. Въ Латинской формулъ X или XI в. преданіе, лежащее въ основъ этого повърія, примънено къ Св. Стефану, покровителю коней: "Petrus, Michahel et Stephanus ambulabant per viam, sic dixit Michahel: Stephani equus infusus, signet illum deus, signet illum Christus, et erbam comedat et aquam bibat». Измъненіе этого заговора не ограничилось только собственными именами: поэтическое изобрътательное воображеніе Среднихъ въковъ постаралось въ самыхъ преданіяхъ и образахъ

христіанскихъ найти иткоторыя черты, которыми и украсило это старинное повтріе. Въ этомъ отношеніи особенно замічательна древне-Німецкая формула, поміщенная въ одной Ватиканской рукописи. Подлинникъ ся поміщенъ въ Гриммовой Мифологіи на стр. 1182. Для уясненія же древне-Німецкаго текста я перевожу еє: «четыре гвоздя вколочены Господу въ руки и ноги, оттого получиль онъ четыре раны, вися на кресті. Пятую рану нанесъ ему Лонгинъ, онъ и самъ не зналь, за что мстилъ.... На третій день повеліль Господь тілу своему, лежавшему на землі, чтобы плоть была съ плотью, кровь съ кровью, жила съ жилою, кость съ костью и суставъ съ суставомъ, каждое на своемъ місті. На томъ повеліваю и я, чтобы плоть съ плотью», и проч. При этомъ случаї замічу мимоходомъ, что эта формула можеть иміть значеніе въ исторіи христіанскаго искусства при опреділеніи древности распятія съ четырьмя гвоздями, т. е. распятія Византійскаго, отличающагося отъ распятія Латинскаго съ тремя гвоздями.

Теперь обращаюсь къ современности. Народная память кръпка: часто надеживе хартій и памятниковъ сохраняеть она старину. Въ Норвегіи доселв още ходить въ народъ заговоръ, въ которомъ удержались главныя черты какъ Русскаго заклятія, такъ и древне-Нѣмецкаго стихотворенія VIII столѣтія. Воть переводь его: «Христось такаль по полю, жеребенокь его вывихнуль себъ ногу, онъ слъзъ съ него и его исцълиль, сложилъ мозгъ съ мозгомъ, кость съ костью, мясо съ мясомъ, и прикрылъ листомъ, чтобы такъ все и осталось». Въ преданіи, каждая, повидимому и ничтожная, мелкая черта, имъеть свое значеніе, и сбереглась въ памяти не безъ достаточнаго основанія: потому по случаю листа, о которомъ упомянуто въ этой формуль, замьчу, что какойто листь (какъ у насъ зелье вообще) въ Немецкихъ преданіяхъ имфеть силу сверхъестественную: изъ одной народной Нѣмецкой сказки мы знаемъ, что листомъ, добытымъ отъ змія, можно воскрешать мертвыхъ. Изъ нашихъ лечебниковъ узнаемъ, что это листъ попутника. Выраженію, основанному на преданіи: «наложить листь» или «прикрыть листомъ» — соответствуеть въ Русскомъ заклятіи «запечаталъ самъ Христосъ во всякомъ человъкъ печать».

Теперь, разръшивъ предложенные мною вопросы, обращусь къ нашему прекрасному заклятію. Сличая его со всъми приведенными выше, безо всякаго пристрастія, можемъ сказать, что поэзіи въ немъ больше, нежели въ родственныхъ ему чужеземныхъ заклятіяхъ, не исключая и древне-Нъмецкаго стихотворенія VIII в. Можетъ быть, самый недостатокъ минологическаго содержанія въ нашей формулъ требоваль большаго поэтическаго паренія, для того, чтобы придать изреченію надлежащую значительность и важность. Какъ бы то ни было, по крайней мъръ неоспоримо то, что минологическіе намеки и языческая басня замънены, въ Русскомъ заговоръ, прекрасною поэтическою прелюдіею: «зъбасалися — сцъпалися двъ высоты вмъсто». Эта замысловатая, гиперболическая прелюдія, переносящая въщаго знахаря въ таинственный поэтическій міръ гаданій и чародъйствъ, возбуждаетъ такое же поэтическое безотчетное ощущеніе, какое производить въ слушателъ сказочникъ обычною своею припъвкою, которою начинаются многія наши старинныя былины:

Высота ли, высота поднебесная, Глубота, глубота Океанъ-море; Широко раздолье но всей земли, Глубоки омуты Дивпровскіе.....

Слушатель, увлеченный такимъ высокимъ и дальнимъ полетомъ мыслей разскащика, довърчиво отдаетъ свое вниманіе его чудеснымъ сказаніямъ.

Въ заключеніе, не могу не замѣтить, что Русскій заговоръ, сверхь достоинствъ, выше изложенныхъ, обогащаетъ Русскій словарь новымъ словомъ: сбасаться. Это слово тѣмъ важно, что оно, доселѣ живетъ въ устахъ народа Сербскаго: басати по-Сербски значитъ: стремиться куда-нибудь безъ оглядки. Слѣдовательно: «зъбасалися двѣ высоты» значитъ: неудержимо стремились другъ къ другу.

#### IX.

### древне-съверная жизнь.

(По поводу сочиненія: Altnordisches Leben. Von Carl Weinhold. Berlin. 1856.)

Новое сочиненіе автора «Нѣмецкихъ Женщинъ въ средніе вѣка» имѣетъ предметомъ полную характеристику жизни древне-сѣверныхъ, или скандинавскихъ племенъ, населяющихъ Скандинавскій полуостровъ, Данію и Исландію. Оно раздѣлено на два отдѣла. Въ первомъ авторъ знакомитъ читателя съ внѣ-шнею обстановкою, съ самымъ образомъ жизни: съ бытомъ пастушескимъ, охотничьимъ, земледѣльческимъ, торговымъ; съ мореплаваніемъ, монетою, мѣ-рами; съ одѣяніемъ, оружіемъ, жилищами. Второй отдѣлъ посвященъ собственно духовной жизни сѣверныхъ племенъ. Онъ начинается характеристикою семейнаго быта и воспитанія дѣтей и оканчивается погребальными обрядами. Въ этой широкой рамѣ, обнимающей жизнь человѣка, отъ колыбели до могилы, авторъ размѣстилъ интереснѣйшіе эпизоды о скандинавской поэзіи, о пословицахъ, о сказаніяхъ, или сагахъ, о письменахъ, о законодательствѣ и правахъ и т. п.

Обширная начитанность въ скандинавской литературъ, умънье группировать мельчайшія подробности, взятыя изъ источниковъ, убъдительность выводовъ всегда основанныхъ на фактахъ, и, за отсутствіемъ всякихъ отвлеченностей счастливая способность характеризовать предметъ любопытными подробностями, возбуждающими въ воображеніи читателя полную картину давно ми-

нувшей жизни — все это вмъстъ придаетъ чисто ученому изслъдованію г. Вейнгольда занимательность романа. Профессорь одного изъ небольшихъ университетовъ Австріи, именно въ Грецъ, авторъ имълъ случай глубоко изучить съверную нъмецкую старину: онъ во многомъ предпочитаетъ ее современности; любитъ ее искренно, но умъетъ быть безпристрастнымъ къ ея темнымъ сторонамъ. Это, такъ-сказать, германофильское увлеченіе, скръпленное изученіемъ и просвътленное безпристрастнымъ взглядомъ, даетъ особенную теплоту и ясность ряду живописныхъ картинъ съверной жизни.

Мы, Русскіе, съ малыхъ лѣтъ привыкаемъ къ мысли о какихъ-то темныхъ въ до-историческомъ отдаленіи теряющихся связяхъ древней Руси съ Скандинавіею. Въ книгѣ г. Вейнгольда, дѣйствительно, встрѣтимъ много своего, роднаго, вслѣдствіе ли до-историческаго сродства индо-европейскихъ народовъ, или вслѣдствіе частныхъ сношеній нашихъ предковъ съ сѣверными Германцами — рѣшать теперь не будемъ. Замѣтимъ только, что родство съ Скандинавіею во многихъ случаяхъ не ограничивается Русью, распространяясь и на другія славянскія племена.

Переселенію Германцевъ въ Скандинавію предшествуютъ, по митнію автора, два отдаленные періода — финскій и кельтическій (1), оставившіе по себъ слъды въ насыпяхъ и могилахъ. Германцы вели еще пастушескую жизнь, когда поселились впервые въ Скандинавіи. Съ раздъленіемъ общества на сословія или классы, и домашній скоть быль какъ бы распределень между рабами, земледъльцами и благородными. На долю первыхъ достались свиньи и козы, вторымъ — стада быковъ и коровъ; конь — принадлежность человъка благороднаго, героя. Корова — символъ плодородія; подъ мисическимъ именемъ Аудумлы, она способствовала происхождению первыхъ какихъ-то человъкообразныхъ существъ на землъ. Между пастухомъ и его стадомъ завязывается тъсная связь: желая вложить какъ бы человъческую личность своимъ быкамъ и барашкамъ, онъ даетъ имъ человъческія имена. У нъкоторыхъ были любимые быки: имъ посеребряли или золотили рога. Еще большею честью пользовались кони. Между ними были посвященные богамъ; они стояли при храмахъ и предсказывали будущее своимъ ржаніемъ. Самая высшая жертва богамъ -- конь. Даже кости коня имъли чарующую силу, могли приносить вредъ; особенно его черепъ: это напоминаетъ древнюю сказку объ Олегъ.

Земледъліе рано распространилось на полуостровъ, и потомъ, вмъстъ съ первыми выселенцами, и на островъ Исландіи, который былъ въ древности

<sup>(1)</sup> Кельтическій періодъ въ Скандинавіи, оставнявшій по себь въ могнлахъ мідныя взділія, составляєть вопросъ спорный. См. Heidelberg. Jahrbüch. 1856 г. 9-я тетрадь. Стр. 670.

значительно богаче растительностію. По берегамъ и долинамъ простирались густыя березовыя рощи — правда, не отличавшіяся высотою: потому строевой лісь Исландцы добывали съ полуострова. Такъ какъ въ Исландін преимуществовала береза, то дерево вообще, люся и береза выражались однимъ и тімъ же словомъ (skôgr): между тімъ какъ Славяне занимали полосу дуба, почему въ древнихъ нашихъ рукописяхъ дубя употребляется въ смыслії дерева вообще.

Почва Исландін и доселѣ кое-гдѣ сохранила слѣды древней сохи и заступа. Землю обрабатывали преимущественно вблизи теплыхъ источниковъ. Нынѣ-шніе земледѣльцы на островѣ не умѣютъ пользоваться этими мѣстными выгодами.

Пчеловодство воздёлывалось только въ боле умеренных странах скандинавскаго населенія. Пчель держали въ ульяхъ; пчельникъ, какъ у насъ, огораживали частоколомъ. Преданія о медё восходять у Германцевъ до миенческой древности. Древо міра, къ которому, по сказаніямъ, примыкаетъ девятью ярусами всемірный чертогъ, — каждое утро стряхиваетъ съ своихъ листьевъ медвяную росу на нищу пчеламъ. Какъ граціозно это прекрасное сказаніе о гигантскомъ деревё, основе всего міра, — которое приносить свою дань этому маленькому насекомому! — Медъ (met) былъ напиткомъ боговъ. Изъ смешенія меда съ кровью произошелъ тоть чудесный напитокъ, который давалъ вдохновеніе скандинавскимъ поэтамъ.

Важитищее и древитищее изъ ремеслъ было кузнечное. Слово ковать (smida) означало работу вообще, даже въ нравственномъ смыслъ, какъ у насъ ковъ, въ послъдствіи принявшее особенный оттънокъ дъла темнаго, лукаваго, коваль жельзо, но и золотыхъ дълъ мастеръ, какъ и у насъ въ старину. Миенческіе карлики, великаны, герои, особенно знаменитый Фолундръ или Виландъ, занимались кузнечнымъ дъломъ. Лучшее жельзо добывалось изъ Англіи — вообще страны благодатной, по понятіямъ Скандинава: оттуда же шла пшеница и медъ.

Рано вступили Скандинавы въ торговыя и другія сношенія съ чуждыми народами. Различныя эпохи этихъ сношеній опредъляются монетами, отрытыми и досель отрываемыми въ скандинавской почвь. Къ древньйшимъ монетамъ въ Скандинавіи относятся римскія отъ половины перваго въка до конца втораго. За тъмъ, до V-го стольтія перерывъ; отъ V и VI-го въка остались монеты византійскихъ императоровъ; съ VII-го торговыя сношенія усиливаются, и особенно съ народами азіятскими. По берегамъ Швеціи, на Борнгольмъ, Готландъ, въ западныхъ провинціяхъ Россіи, отрыто болье тысячи различныхъ сортовъ такъ-называемыхъ куфическихъ монетъ (отъ 698 до 1050 г., и особенно 890—955 г.). Къ этой эпохѣ принадлежатъ странствованія Норманновъ черезъ Новгородъ и Кіевъ въ Царьградъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ основаніе Русскаго государства.

Скандинавскій купецъ быль вмѣстѣ и воинъ. Этотъ типъ частію удержался въ нашихъ новгородскихъ *гостяхв*, а также въ нѣкоторыхъ герояхъ нашихъ народныхъ пѣсенъ, въ Соловьѣ Будиміровичѣ, въ Садкѣ богатомъ гостѣ и др.

Древнъйшую торговлю Скандинавы производили янтаремъ и потомъ мъхами. Мъха собольи, бобровые и другіе, добывались особенно отъ Финновъ, издавна промышлявшихъ звъроловствомъ. О частыхъ сношеніяхъ Норманновъ съ Пермью или Біармією свидътельствуютъ скандинавскія саги. Съ открытіемъ Исландіи скандинавская торговля мъхами пріобръла новые источники.

Кромѣ того Скандинавы торговали невольниками, или челядью, по выраженію нашихъ лѣтописей. Съ юга получали: золотую монету изъ Византіи и Куфы, богатыя ткани, арабское и французское оружіе, и проч. Какъ ясно слышится голосъ норманскаго гостя-героя въ словахъ нашего Святослава, поселившагося въ Переяславцѣ на Дунаѣ: «Здѣсь средина земли моей, потому что тутъ всякое добро сходится: отъ Грековъ золото, ткани, вина, овощи различныя; отъ Чеховъ и Венгровъ серебро и кони, изъ Руси же — мѣха, воскъ, медъ и челядь» (1).

Въ исторіи скандинавскихъ денегъ особенно важенъ для насъ Русскихъ счеть гривнами. Какъ у Славянъ въ старину гривна была ожерелье, скованное изъ металла, и потомъ отрубки серебра, ходившіе за монету; такъ и у Скандинавовъ. Люди благородные и богатые носили кованыя ожерелья, называвшіяся кольцами; эти гривны Скандинавы употребляли вмѣсто денегъ, а для удобства въ разсчетахъ даже разбивали ихъ на куски: вотъ происхожденіе нашихъ старинныхъ гривенъ — металлическихъ отрубковъ. Разрубивъ гривну на части, князь надѣлялъ ими свою дружину: потому по-скандинавски князь называется, между прочимъ, словомъ, имѣющимъ смыслъ раздробителя гривны.

Денежный счеть значительно быль развить, частію вслѣдствіе торговыхъ сношеній, частію же вслѣдствіе мелочныхь разсчетовъ при опредѣленіи штра-

<sup>(1)</sup> Торговля воскомо указываеть на распространение христіянскаго богослуженія, между обрядами котораго принято употребленіе восковыхь свічь. Самь Святославь, какь язычникь, въ воскі не нуждался. И у Скандинавовь этоть предметь торговли распространяется со времени принятія христіянской религіи. — Что овощи шли къ намь пзъ Греціи, доказываеть, между прочимь, и самый языкь. Такь свекла, безь сомитнія, привезенная къ намь оттуда, еще въ XI в. называлась у нась севкла ели сеукла (откуда свекла), оть греческаго слумлон.

фа или пени за различныя преступленія, какъ это видимъ и въ Русской Правдъ.

Еще любопытный примъръ тъснаго родства Руси съ древнею Скандинавіею. Какъ у насъ мъха считаются сорока́ми, напримъръ въ древнихъ пъсняхъ: сороко сороко́во черных соболей; такъ считались они и Норманнами.

Средне-въковыя лътописи наполнены разсказами о морскихъ набъгахъ этихъ съверныхъ героевъ, которые были отличными корабельщиками. Корабль для Скандинава казался существомъ, одареннымъ жизнію, подобно коню; какъ къ тому, такъ и къ другому, онъ обращался съ своею рѣчью. Украшенія и самыя имена, дававшіяся кораблю, поддерживали эту поэтическую иллюзію. На носу корабля изображалась голова дракона, быка, коня или какого другаго животнаго; отъ кормы шелъ звъриный или змъиный хвость. Драконо — одно изъ употребительнъйшихъ названій корабля. Поэтическое представленіе, такъ полно и широко развившееся въ народъ мореплавательномъ, отозвалось и у насъ въ народной поэзіи. Корабль Соловья Будиміровича изображается въ видъ чудовищнаго звъря: носъ и корма были у него взведены по туриному; вмъсто очей было вставлено по яхонту, вмъсто бровей по соболю, вмъсто усовъ было воткнуто два булатныхъ ножа; вмъсто ушей два копья, а на нихъ повъшено по зимнему горностаю; вмёсто гривы — двё лисицы бурнастыя, вмёсто хвоста два заморскихъ медвъдя; самые бока корабля были взведены по - звъриному (1).

Не менъе любопытныя точки соприкосновенія нашей старины съ скандинавскою находимъ и въ пищъ. Мясо жарили на угляхъ или варили въ котлъ. Первое предпочиталось. Герои Эдды, Фолундръ и Атли, сами пекуть себъ мясо на угляхъ. Кромъ говядины и звърины, въ древности употреблялась и конина. Нашъ Святославъ, какъ истый скандинавскій герой, не бралъ съ собою въ походъ котла, не варилъ мяса, но потонку изръзавъ конину, звърину или говядину, пекъ на угляхъ и ълъ.

Замъчательно, что у древнихъ Скандинавовъ была въ употребленіи каша. О медъ было сказано выше. Кромъ того, пили пиво и нъчто въ родъ кваса или браги. Въ древности употреблялись вмъсто чаши черепа убитыхъ враговъ. Это опять напоминаетъ нашего Святослава.

Поясъ составлялъ необходимую принадлежность одежды. Поясъ нижсній, подпоясывавшійся подъ животомъ, отличался отъ верхияго, употреблявшагося для украшенія. Какъ мужчины въшали на поясъ оружіе, такъ женщины—

<sup>(1)</sup> Любопытно сродство славянскаго слова ладыя или лодыя, въ старину алдія и олодыя, съ скандинавскимъ elledhi, откуда литовск. eldija, и потомъ наши олдія, алдія, и съ перестановкою звуковъ: лодыя или ладыя. И въ скандинавскомъ употребляется ledja.

ключи. — Любопытно, что въ Скандинавіи между прочимъ употреблялись какія-то русскія шляпы.

Изъ оружія замѣтимъ о щитахъ. Они были по преимуществу краснаго цвѣта: что напоминаетъ намъ *червленные* или красные щиты Русскихъ въ словѣ о полку Игоревѣ.

Главнымъ украшеніемъ головы почитались длинные волосы — знакъ благородства и девственности. Девица носила распущенныя косы, невеста --- заплетенныя; замужняя покрывала голову платомъ или покрываломъ. Заплетеніе косы и покрытіе головы нев'ясты составляють существенную часть и въ нашихъ свадебныхъ обычаяхъ. У Скандиновъ, какъ и у насъ въ народъ, именно русая коса — главная прелесть женской красоты. Подобно нашимъ русалкамъ, скандинавскія въщія дъвы моря, сидя на берегу, расчесывають золотымъ гребнемъ свои роскошныя косы, и планяютъ сердца смертныхъ. При описаніи прекрасной женщины скандинавскій поэть никогда не забудеть похвалить ея русую косу. Крака была прекраситишая изъ дъвицъ, и шелковистыя косы ея спускались до земли. Галльгерда, дочь Гескульда, могла вся закутаться въ свои длинныя косы. Скандинавскій герой заочно влюблялся въ красавицу, взглянувъ только на волосокъ изъ прекрасной косы ея. Ярль Торгиръ сидълъ однажды на могилъ своей жены, мимо пролетала ласточка и роняла съ шелкомъ перевитый волосокъ, длиною въ ростъ человъка, блестящій, какъ золото. По этому образчику косы онъ влюбился въ самую владътельницу ея, въ русскую княжну Ингигерду.

Брачные обычаи Скандинавовъ представляють замѣчательное сходство съ нашими. За невѣсту платили вѣно или выкупъ ея роду и племени; а невѣста приносила съ собой жениху приданое. Бѣдный женихъ, вмѣсто денежнаго выкупа, могъ вознаградить родныхъ невѣсты работою на нихъ — обычай, принятый и на Востокѣ. Такъ же, какъ у насъ въ старину, свадьба сопровождалась обрядомъ похищенія невѣсты, почему и самый бракъ называется по-скандинавски словомъ, означающимъ побѣгъ невѣсты (brudhlaup).

Многоженство было господствующимъ обычаемъ; при одной женѣ, содержалось нѣсколько наложницъ: у богатыхъ людей число ихъ было значительно. Такъ и у нашихъ князей, до введенія христіянской вѣры.

Хотя нравственное значеніе женщины у Скандинавовъ было велико; но она не пользовалась большимъ уваженіемъ по сѣвернымъ законамъ. Ее, равно какъ и дѣтей, позволялось бить палкою или сѣчь розгами, только не оружіемъ, и притомъ, чтобы не повредить какого члена. Впрочемъ, въ Исландіи этому грубому закону данъ былъ болѣе приличный оборотъ. Побои, нанесенные мужемъ женѣ. вмѣнялись въ достаточную причину для ихъ развода.

Супружеская невърность жены наказывалась строго. Заставъ невърную жену съ ея любезнымъ, мужъ убивалъ обоихъ, и потомъ въ оправданіе себя въ убійствъ, притаскивалъ трупы обоихъ передъ судей, а вмѣстѣ съ тъмъ и обагренныя кровью подушки. Съ другой стороны строго наказывался и мущина, даже за вольное обращеніе съ дъвицею или замужнею. За насильственный поцълуй онъ подвергался изгнанію.

Умилительные и возвышенные идеалы любви предлагаеть стверная жизнь въ бытъ семейномъ. Объ одномъ мужъ говорится въ Сагъ, что онъ любилъ свою жену, какъ собственные свои глаза во лбу. Вейнгольдъ приводитъ- нъсколько трогательныхъ примъровъ супружеской любви и самопожертвованія. Фроди убилъ своего брата Гальфдана и потомъ по принятому обычаю, въ искупленіе убійства, женился на его супругъ, какъ нашъ Владиміръ на Грекинъ, женъ убитаго Ярополка. Сыновья Гальфдана, по обычаю мести, поджигаютъ палаты Фроди, и мать ихъ — теперь жена Фроди — добровольно погибаетъ въ пламени вмъстъ съ своимъ мужемъ. Другая героиня тоже добровольно идеть за своимъ мужемъ, спасавшимся на пустыпномъ островкъ отъ преслъдованія мстителей; но эти последніе, отыскавъ супруговъ и тамъ, нападаютъ на мужа въ числъ двънадцати человъкъ. Жена геройски защищаетъ своего мужа съ рогатиною въ рукахъ: «Я давно зналъ, сказалъ онъ тогда, — что жена у меня хорошая женщина, но не думаль, чтобы она такъ славно доказала это!» Именно къ этой-то высокой породъ съверныхъ героинь принадлежатъ нъкоторыя благородныя личности между женщинами нашихъ древивникъ льтописныхъ преданій и народныхъ пъсенъ.

При рожденіи мальчикамъ давалось предпочтеніе передъ дѣвочками. Послѣднихъ часто убивали тотчасъ же, какъ онѣ рождались; или же выносили вълѣсъ на съѣденіе звѣрямъ. Такъ же жестоко поступали иногда и съ мальчиками вслѣдствіе бѣдности и многочисленности семейства или вслѣдствіе подозрѣнія въ незаконнорожденности. Ребенка позволялось убивать только тогда, когда еще на его устахъ не было никакой пищи. Кромѣ молока, кормили новорожденныхъ медомъ. Дававшій ребенку имя, сопровождалъ этотъ обрядъ подаркомъ. Глухонѣмымъ вовсе не давалось никакого имени.

Люди богатые и знатные отдавали своихъ сыновей на воспитаніе бѣднымъ или менѣе знатнымъ. Просить себѣ чужаго ребенка на воспитаніе — значило подчиненіе, зависимость, посредственное состояніе. Ингигерда, дочь Олафа Шведскаго, была прежде сговорена съ Олафомъ Норвежскимъ, но потомъ выдана замужъ за Ярпслейфа изъ Гардарики, то-есть, за нашего Ярослава. Этотъ послѣдній однажды далъ ей пощечину, и въ отмщеніе за то Ингигерда

принудила его, чтобъ онъ просилъ себъ на воспитаніе сына у норвежскаго короля.

Замѣчательно, что у Скандинавовъ было въ обычаѣ побратимство, такъ же какъ и у Славянъ. Вступленіе въ этотъ братственный договоръ сопровождалось нѣкоторыми обрядами. Чтобъ породниться кровью, названые братья пускали себѣ изъ руки кровь и сливали ее вмѣстѣ въ ямочку. Самая торжественная клятва побратимства совершалась колѣнопреклоненно подъ полосами дерна (1).

Опуская многія любопытныя подробности о воспитаніи, остановимся на характеристикъ неустрашимаго норманскаго героя. Было повърье, что сердце у людей храбрыхъ меньше въ своемъ объемъ и безкровнъе, нежели бываетъ обыкновенно, и что боязливость и робость происходять отъ обильнаго прилива крови къ сердцу. Сердце Гагена вовсе не трепетало, когда оно, выръзанное изъ груди его, лежало на блюдъ. -- Когда Торгейръ услышалъ объ убіеніи своего отца, нимало не измінился въ лиці. Онъ не покраснівль — потому что гибвъ не разошелся по его кожф, — и не побледиель — потому что гићвъ не вступилъ ему въ кости. Сердце его не было похоже на птичью утробу, не было налито кровью, потому и не дрогнуло отъ ужасу. Было оно сковано и закалено искуснъйшимъ изъ кузнецовъ. Послъ жестокаго сопротивленія, когда враги убили его, распороли ему грудь (2), чтобъ взглянуть на его сердце: оно было величиною съ оръхъ, твердо какъ рогъ, и безъ крови. — Блистательный примъръ необычайнаго мужества видимъ въ Сёрли Могучемъ. Гёгни повалиль его и наклонился уже къ нему съ тъмъ, чтобы его заръзать; но, борясь съ нимъ, онъ откинуль свой мечъ въ сторону. «У меня нътъ въ рукахъ меча, сказалъ онъ тогда лежавшему подъ нимъ врагу: — я не хочу перегрызать тебъ горло; полежи, покамъстъ возьму мечъ. Хочу посмотръть, справедливо ли идетъ о тебъ слава, что нътъ тебя храбръе на свътъ. Гегни отходить, а Сёрли остается на мъстъ, ожидая своей смерти. Но Гёгни предлагаетъ ему за то, вмъстъ съ жизнію — свою дружбу и побратимство.

Переходя къ духовной дъятельности съверныхъ племенъ, замътимъ, что у нихъ, какъ и у другихъ народовъ, древнъйшимъ проявленіемъ ея были пословицы, пъсни, миеическія преданія. Безъискусственная народная поэзія, остатки которой сохранились въ пъсняхъ древней Эдды, рано уступаетъ мъсто искус-

<sup>(1)</sup> Въроятно, о подобной грисягъ подъ дерномъ сохранилось извъстіе въ славянской рукониси Словъ Григорія Богослова, XI в., въ Имп. Публ. Библ. «овъ же дороиз въскроущь на главъ покладая присягу творить». См. изданіе одного изъ этихъ словъ, помъщенное г. Срезневскимъ въ «Извъстіяхъ Акад. Наукъ». 1855 г.

<sup>(2)</sup> Пороть врагу груди-обычай героевъ и въ нашихъ старинныхъ пъсняхъ.

ственной поэзін Скальдовъ. Цвътущая эпоха этихъ стверныхъ поэтовъ относится ко времени между IX-мъ и XI-мъ въкомъ. Большею частію были они изъ Исландіи и Норвегіи; процвътали особенно при норвежскомъ дворъ; бывали также не только въ Даніи, Швеціи, Англіи, но даже и на Руси. Стверные властители уважали Скальдовъ, произведенія которыхъ были лучшимъ украшеніемъ ихъ двора. На пирахъ не только Скальды декламировали свои стихи, но и пирующіе другь передъ другомъ похвалялись своими подвигами, разказывая ихъ собесъдникамъ. Это напоминаетъ намъ пиры Владиміра, на которыхъ разгоряченные виномъ богатыри проводили время въ похвальбъ: сильный хвастался силою, богатый — богатствомъ. Гораздо серіознъе были предметы похвальбы между витязями скандинавскими. Такъ спорили два брата, Эйстейнъ и Зигурдъ, ходившій походомъ въ Іерусалимъ, оба норвежскіе короли. Одинъ похвалялся тъмъ, что прославился своими воинскими подвигами отъ Лиссабона до Гордана; другой говорилъ о своихъ подвигахъ мирныхъ, имъвшихъ цълью благоденствіе народа: о томъ, какъ онъ строилъ хижины бъднымъ рыбакамъ, пролагалъ дороги по утесистымъ горамъ, заводилъ пристани, распространяль христіанскую въру и строиль церкви. — Пиры сопровождались обычнымъ питьемя вы честь боговя (minnetrinken), впослѣдствіи принявшимъ у Німпевъ, какъ и у насъ въ запрещенныхъ канунахъ, нъкоторый оттънокъ христіанскихъ върованій.

Возвращаясь къ Скальдамъ, припомнимъ, что они сопровождали героевъ во всъхъ важныхъ предпріятіяхъ. Олафъ Святой, собирая войско противъ Конута Датскаго, велѣлъ призвать къ себѣ четверыхъ Скальдовъ «Теперь высмат ривайте все достойное примѣчанія, сказалъ онъ имъ: — чтобъ было вамъ о чемъ пѣть и разказывать».

Пъсня Скальда имъла характеръ по преимуществу военный. Впрочемъ были извъстны и другіе роды поэзіи, особенно стихотвореніе насмъшливое, сатира на извъстное лицо, и стихотвореніе любовное. Сатира возбуждала сильное волненіе въ публикъ, и запрещалась даже законами, если доходила до необузданности. Запрещалось тоже и восхвалять въ стихахъ дъвицу, безъ ея согласія. Это достаточно показываетъ намъ, въ какой высокой степени уважалось честное имя женщины. Скандинавскія саги знакомять насъ со многими свътлыми идеалами дъвственной непорочности и женскаго достоинства. Магнусъ Норвежскій, сынъ Олафа Святаго, однажды остановившись ночлегомъ у одного значительнаго человъка, прельстился его дочерью. Напрасно она со слезами умоляла избавить ее отъ позора: но явился духъ оскорбленнаго Олафа и спасъ сына отъ преступленія. Другая героиня, замужняя женщина, безъ вмъшательства сверхъ-естественныхъ силъ, только разумными словами о спра-

ведливости и обязанностяхъ человъка, успъла спасти себя отъ подобнаго же посягательства Конута Датскаго. За то Конутъ возделъ ей должное уваженіе: сказаль ея мужу, что онь владветь сокровищемь; одариль его и всегда оставался къ нему благосклоненъ. — Итакъ, надобно знать нравственное положеніе женщины въ съверномъ обществь, чтобъ судить, какъ щекотливо было предать публичности ея доброе имя въ стихахъ. Исторія Скальда Тормода показываетъ намъ, что похвальное стихотвореніе дъвицъ, составленное по ея желанію, не только позволялось, но даже было желаемо и щедро награждалось. Этому Скальду случилось во время своего странствія по Исландіи провести политсяца въ домт одной вдовы, у которой была хорошенькая дочка, по имени Торбёрга чернобровая (kolbrûn) (1). Въ благодарность за гостепрінмство и по влечение сердца поэть сочиниль похвальное стихотворению въ честь Торбёрги, и назвалъ его Чернобровымя. Поэтъ читалъ его въ многочисленномъ собраніи и въ награду получиль отъ матери воспётой красавицы золотой перстень и прозвание Черноброваю Скальда. Но когда онъ воротился домой, сосъдка его, хорошенькая дъвушка, по имени Тордисъ, къ которой онъ былъ не равнодушенъ и прежде, приняла его сухо, и откровенно ему высказала, что онъ изменилъ ей, прославивъ въ стихахъ Торбергу. Поэту пришлось кривить душой и увърять ревнивую красавицу, что только воспоминаніе о ней воодушевило его къ сочиненію Чернобровыхъ стиховъ, и что онъ постоянно держаль въ своихъ мысляхъ ее одну, когда воспъваль Торбергу; и наконець, для полной убъдительности, въ своихъ похвальныхъ стихахъ замънилъ Торбёргу именемъ Тордисъ. Но черезъ нъсколько времени Чернобровая красавица явилась ему во сит и грозно требовала, чтобъ онъ передълалъ свои стихи на прежній ладъ, публично объявивъ, къ кому относится въ нихъ похвала: въ противномъ случав онъ ослепнеть. Проснувшись, онъ действительно почувствоваль боль въ глазахъ, и по совъту своего отца, исполниль требованіе прекраснаго призрака.

Съ минологіею и поэзіею состояли въ связи наука и законы. Подъ именемъ рунт разумѣлись не только письмена, но и таинственныя изреченія. Въ древнѣйшую эпоху чтеніе рунъ предоставлялось только избранному классу людей. Замѣчательно, что особенно женщинамъ приписывалось это почетное умѣнье. Скандинавы съ молодыхъ лѣтъ упражнялись въ изученіи законовъ, и именно переданныхъ въ древнѣйшей стихотворной формѣ, которая, конечно, не мало способствовала къ облегченію памяти. Такимъ образомъ, воспитаніе въ законовѣдѣніи соединялось съ воспитаніемъ поэтическимъ. То и другое

<sup>(1)</sup> Слово въ слово: угле-бровая: kol-уголь, brun-брови.

часто доводилось до крайности. Первое вело къ безполезнымъ спорамъ, основаннымъ на формальностяхъ, и къ сутяжничеству; послѣднее не мало служило къ упадку поэзіи, которая изъ благороднаго творчества переходила къ педантскому, напыщенному рифмоплетству.

Съ древнъйшими миническими преданіями была связана и врачебная наука. Она даже посвящена была особенной богинт. Въ странт Іотуновъ или великановъ было поле безсмертія: кто попадаль на него, пользовался въчною юностью и здоровьемъ. Другое поле находилось въ Исландіи, между неприступными скалами: на немъ расли травы, спасающія отъ смерти. Съ цалебною силою накоторыхъ растеній познакомились по указаніямъ зварей. Ничто столько не характеризуеть кроваваго быта воинственныхъ Норманновъ, какъ лечение самыхъ ужасныхъ ранъ. Громунду, во время битвы, распороли животъ. Онъ поспъшно впихнулъ назадъ высунувшіяся внутренности; помощію ножа завязками зашиль животь, затянуль на немь свое одъянье и опять пустился въ битву. Послъ сраженія, его любезная Свангвить (бълая лебедь) осмотръла рану, вновь ее зашила, и онъ исцелился. Заметимъ мимоходомъ, что скандинавскія женщины упражнялись въ врачебной наукъ. Онъ сопровождали воиновъ на битву и перевязывали имъ раны. Ингигерда, дочь русскаго князя Ингвара, то-есть, Игоря, даже устроила небольшую больницу, поручивъ уходъ за больными женщинамъ. Но такъ какъ для операцій нужна значительная сила, то этимъ славились мущины. Знаменитый герой и литераторъ, Снорри Стурлусонъ, былъ вмъстъ и опытнымъ хирургомъ. Онъ же умълъ узнавать глубину ранъ, по особенному способу, считавшемуся у Скандинавовъ безошибочнымъ. Пробовали кровь, и по вкусу ея заключали, откуда она вытекла, изъ глубокихъ и благороднъйшихъ частей тъла, или изъ менъе значительныхъ. Однажды Снорри находить своихъ друзей, дътей Торбранда, лежащихъ въ крови и ранахъ. Они просятъ его отмстить врагу ихъ, Стейнтору. Снорри отправляется по его следамъ и вдругъ видитъ кровавую лужу; беретъ въ ротъ крови вместъ съ снъгомъ и, попробовавъ, говоритъ: «Это нутреная кровь, и изъ человъка уже мертваго; значить, нечего его и преслъдовать». Употреблялось еще средство узнавать глубокую рану. Варили какія-то зелья и давали пить раненымъ, потомъ нюхали ихъ раны: глубокая рана издавала запахъ принятаго зелья.

Въ заключение укажемъ на нѣкоторые погребальные обряды Скандинавовъ, сходные съ древне-русскими. По сѣвернымъ обычаямъ, почиталось неприличнымъ выносить покойника въ двери, которыми входятъ и выходятъ живые люди. Выносили покойника задомъ въ дыру, пробитую въ стѣнѣ позади его головы, или спускали его внизъ, проламывая полъ. Этотъ обычай занесенъ

быль къ намъ, въроятно, Варягами, и уже во времена Нестора казался странностью. Извъстно, что тъло Владимірово было спущено черезъ разобранный помостъ на веревкахъ, закутанное ковромъ. Описывая этотъ обычай, преподобный лътописецъ объясняетъ его только желаніемъ приближенныхъ скрыть отъ Святополка смерть Владиміра.

Въ древнъйшую эпоху, Скандинавы спускали покойниковъ на челнокъ въ море; но впослъдствіи сожигали и ставили надъ ними сосуды, изображеніе корабля и проч. Сожигали или просто на костръ, или на лодкъ, также на возу или саняхъ. Тризна имъла смыслъ передачи имънія покойника его наслъднику; и такъ же, какъ у насъ въ старину, сопровождалась она обрядами возліянія.

# ПЪСНИ ДРЕВНЕЙ ЭДДЫ О ЗИГУРДЪ

H

### шурошевая легепда.

(Четыре лекціи изъ курса объ исторіи народной поэзіи, читаннаго въ 1857—1858 академическомъ году.)

I.

Рядъ блистательныхъ подвиговъ великаго съвернаго героя Зигурда открывается предсказаніемъ дяди его Грипира. Этому предсказанію посвящена цълая пъсня, подъ названіемъ Gripis-Spá (предвидъніе или предсказаніе Грипира). Зигурдъ отправляется къ своему дядъ, и въ краткомъ разсказъ узнаетъ отъ него всю будущую судьбу свою.

Вильгельмъ Гриммъ, въ Heldensage, и Зимрокъ, въ своей Эддѣ, отказывають этой пѣснѣ въ самостоятельномъ поэтическомъ значени, почитая ее намѣреннымъ, слѣдовательно не эпическимъ, и притомъ позднѣйшимъ сокращеніемъ болѣе обширныхъ разказовъ о подвигахъ Зигурда. Напротивъ того, Рассманъ, въ своемъ сочиненіи о Вёльзунгахъ, видитъ въ этой пѣснѣ необходимый эпизодъ поэмы о Зигурдѣ, эпизодъ, который предсказаніемъ о свѣтлыхъ подвигахъ Зигурда противополагается мрачному предвѣстію карлика Андвари, который предрекаетъ великія бѣдствія всякому, кто завладѣетъ со-

кровищемъ, купленнымъ цѣною крови. Вѣщимъ благословеніемъ Грипира, по мнѣнію Рассмана, какъ бы смягчается проклятіе, которое Андвари наложилъ на свое золото.

Какъ бы то ни было, но въ пъсняхъ древней Эдды не разъ встръчаются одни и тъ же сказанія, то въ больо широкой формъ эпическаго повъствованія то въ энергической, краткой формъ воспоминанія, загадки, предвъщанія или предвидънія, или даже въ цъломъ рядъ полувысказанныхъ намековъ между говорящими, въ оживленной драматической формъ, какъ напримъръ въ пъснъ о Вафтрудниръ и во многихъ другихъ.

Къ этому последнему разряду песенъ принадлежить и Gripis-spà.

Встмъ изучавшимъ народную поэзію хорошо извтстно, что предвъщаніе или предвъдтніе есть одинъ изъ самыхъ распространенныхъ эпическихъ мотивовъ. Даже въ устартлой теоріи эпоса предвъстіе признается существеннымъ элементомъ эпическаго воззртнія и представленія, на томъ основаніи, что предсказывая или предвидя событія, и герой эпоса спокойное слъдуетъ по пути, предназначенному ему судьбой, и самый раскащикъ спокойно, безъ всякихъ драматическихъ пеожиданностей, передаетъ слушателямъ расказъ о событіяхъ, неизмтность которыхъ опредълена уже судьбой. На этомъ же основывается внесеніе въ эпическія сказанія въщихъ сновидтній. Такъ напримтръ поэма о Нибелунгахъ открывается въщимъ сномъ, въ которомъ предсказывается трагическая судьба Зигфрида (или съвернаго Зигурда).

Но объяснять такія предсказанія и въщія видънія только эпическимъ стилемъ, то-есть, только съ точки зрънія художественной формы, — значило бы въ самыхъ основахъ не понимать высокаго значенія народнаго эпоса.

Эпосъ спокоенъ и величавъ въ своемъ, отъ судьбы предназначенномъ, ровномъ теченіи, не по волѣ раскащика, не по намѣренному, искусственному изложенію событій, расказъ о которыхъ заблаговременно предшествуется пророчествомъ или предвѣдѣніемъ, смягчающимъ впечатлѣніе катастрофы. Народный эпосъ спокоенъ потому, что народу уже заранѣе вполнѣ извѣстно все то, о чемъ въ немъ повѣствуется. Какъ созданіе старины, какъ сама старина, всѣмъ извѣстная и свято чтимая, онъ не можетъ содержать въ своихъ разсказахъ ничего неожиданнаго, чрезвычайнаго. Это-то предварительное, близкое знакомство слушателей со всѣмъ тѣмъ, о чемъ пѣвецъ будетъ имъ пѣтъ, нашло себѣ естественное выраженіе въ цѣломъ рядѣ эпическихъ мотивовъ каковы предсказаніе, вѣщее видѣніе или сновидѣніе, и т. п.

Такимъ образомъ, навстръчу этому всеобщему знакомству съ народнымъ эпосомъ, пъвецъ предпосылаетъ въ въщемъ предвидъніи краткій перечень всего того, о чемъ будетъ подробно расказывать.

Впрочемъ — предупреждаю недоразумъніе — пъвецъ поступаеть такъ безъ всякаго особеннаго намъренія. Это не есть искусственное предупрежденіе, опредъляемое только художественнымъ стилемъ эпоса, но самое естественное выраженіе народной въры въ роковую необходимость того, что совершилось.

Особенно необходимо въщее предвъдъніе въ эпосъ есогоническомъ и героическомъ. И самое божество, и герой, отъ божества произшедшій и состоящій въ связи съ силами сверхъестественными, одарены высшею способностью предвъдънія. Или сами они многое знаютъ въ будущемъ, или другіе, имъ подобные и родственные боги и герои. Потому такъ естественно всякому герою, — вступая на поприще подвиговъ — позаботиться узнать, что ожидаетъ его впереди, когда узнать это такъ легко.

Итакъ, предвъстіе и въщее видъніе стоять выше всякихъ техническихъ условій эпическаго стиля. Если же они составляють существенную принадлежность народнаго эпоса, то потому только, что глубоко входять въ нравственныя основы той жизни, которая нашла себъ самое полное и правильное выраженіе въ эпосъ.

Въ заключеніе должно замѣтить, что предвѣстіе само-по-себѣ не имѣетъ исключительнаго характера эпическаго. Въ видѣ темнаго предчувствія, оно играетъ не послѣднюю роль въ самыхъ сильныхъ драматическихъ сценахъ. Въ видѣ предсказанія, оно гремитъ лирическимъ проклятіемъ надъ падшимъ человѣчествомъ, въ высоко-одушевленной и раздраженной сатирѣ. Слѣдовательно, не собственно предвѣстье вообще даетъ эпическому расказу спокойствіе, но именно тотъ родъ предвѣстья, который могъ быть усвоенъ народомъ въ наивную, искренно вѣровавшую эпоху эпическую.

Изъ сказаннаго видно, что устарълая теорія эпоса погръщаєть даже въ тъхъ случаяхъ, въ которыхъ — казалось бы — она не противоръчить фактамъ народной поэзіи. А происходить это отъ той причины, что теорія эпоса основывала свои выводы на одной внѣшней формѣ, не понимая ся родственной, органической связи съ выражаємой сю жизнью. Это была теорія эпоса, только какъ поэтической формы, а не теорія эпическаго періода въ жизни самаго народа.

Но возвратимся къ пъснъ Древней Эдды.

Предсказанію о судьбъ Зигурда эта пъсня, согласно общему характеру Эдды, даетъ оборотъ драматическій. Слушатель не только знакомится въ общихъ чертахъ съ судьбой Зигурда, но и удивляется его благородному, возвышенному характеру. Предсказаніе Грипиръ передаетъ лицу, которое принимаетъ его къ сердцу, лицу, которое и радуется своему будущему благопо-

лучію, и можетъ страшиться и ужасаться передъ страшной судьбой, которая его ожидаетъ. Именно въ такой оживленной, чисто-драматической обстановкъ изложено предсказаніе въ пъснъ Gripis-spà.

Зигурдъ приходитъ къ Грипиру и спрашиваетъ: «Скажи мнѣ, если ты вѣ-даешь, братъ моей матери! Скажи мнѣ, что предназначено судьбой въ жизни Зигурда (¹).

— «Будешь ты величайшій изъ мужей подъ солнцемъ — отвъчаетъ Грипиръ — высшій изъ князей, прекрасенъ лицомъ и мудръ на словахъ.» За тъмъ предсказываетъ, какъ Зигурдъ отомститъ за смерть своего отца, поразитъ змія Фафира, встрътитъ прекрасную Валькирію Брингильду, погруженную въ непробудный сонъ, и какъ потомъ, блистательный и счастливый, явится онъ въ палатахъ короля Геймира. Но на этомъ Грипиръ останавливается, заключая свои предсказанія слъдующими словами: «вотъ все, что я предвижу: не должно спрашивать Грипира ни о чемъ больше!»

Но Зигурдъ не довольствуется этимъ. Онъ видитъ, что Грипиръ уклончиво прерываетъ нить своихъ предсказаній, чтобъ не омрачить Зигурда тяжельмъ предвъстіемъ. «Окручинило меня слово, которое ты молвилъ — говоритъ Зигурдъ — потому что ты, о король, предвидишь многое: или потому не хочешь ты говорить, что знаешь великую печаль для Зигурда?» — Но Грипиръ упорно останавливается на предсказаніяхъ о лучшей порт въ жизни Зигурда; онъ ограничивается только цвътущею юностью своего племянника, и боится заглянуть во вторую половину его жизни. «Мит дано было знать — говоритъ онъ — только юность твоей жизни: не даромъ называюсь я мудрымъ и въщимъ. Я уже сказалъ все, что знаю». - «Нътъ на землъ человъка — возражаетъ Зигурдъ — который бы больше тебя предвидълъ будущее: не скрывай же ничего печальнаго, не скрывай бъды въ судьбъ моей.» Грипиръ увъряетъ Зигурда, что его жизнь будетъ безпорочна и что имя его будетъ прославляться, пока живеть человъчество. Наконець, по настоятельнымъ просьбамъ Зигурда, который между прочимъ замъчаетъ, что все въ жизни предназначается, Грипиръ восклицаеть: «все скажу я теперь Зигурду, потому что онъ самъ вызываетъ меня на то: предназначенъ день твоей смерти!»

Эта живая драматическая сцена достаточно говорить въ пользу той мысли, что Gripis-spa не позднъйшее извлечение изъ болъе полныхъ эпичекихсъ раз-сказовъ, а существенная часть, одинъ изъ прекрасныхъ эпизодовъ цълаго эпоса о Зигурдъ.

<sup>(1)</sup> Въ подминникъ: Какъ совьется поприще жизни Зигурдовой, точнъе, по понятіямъ съвернюй мивологін: какъ свиты нити, которыми Норны опредплили судьбу Зигурда.

Столько же замвиательна по глубинв чувства и поэтической красотв и вторая половина этой пвсни. Грипирь расказываеть, какъ Зигурдъ оставить любимую имъ женщину и какъ онъ рвшится даже на обманъ. Предсказаніе объ измвив, ввроломствв и обманв возмущаеть душу Зигурда. «Какъ же это ты, Грипирь— говорить онъ—видишь во мив такое легковвріе, что я измвию своему слову передъ дввицей, которую полюблю отъ всего моего сердца? И самое дурное, кажется мив, то, что за эти двла злымъ назовуть люди меня, Зигурда! Ивть! Не хотвль бы я коварно обмануть прекрасную королевну!»

Не бѣда, не самая смерть страшить Зигурда, но обманъ и несправедливость, которые предназначено ему совершить. Грипиръ успокоиваетъ героя тѣмъ, что не самъ онъ, а люди и обстоятельства будутъ причиной зла, котораго невольнымъ исполнителемъ будетъ онъ; и затѣмъ предсказываетъ страшную катастрофу въ судьбѣ героя, утѣшая его наконецъ тѣмъ, что, не смотря на всѣ бѣдствія, онъ будетъ самымъ знаменитымъ между людьми.

Пъсня оканчивается словами Зигурда, исполненными самой трогательной, задумчивой граціи: «Да будеть намъ благо на разставаньи! Судьбы не побъдишь! Ты исполниль, Грипирь, мою просьбу. Еслибъ ты могъ, то, конечно, сърадостью предсказалъ бы миъ лучшую будущность».

Первые подвиги, которые совершаеть Зигурдъ — это мщеніе за себя и за своего наставника Регина (1).

Какъ истый свверный герой, Зигурдъ долженъ былъ отдать дань нравамъ и обычаямъ своего рода-племени; онъ долженъ былъ принести очистительную жертву во имя священной — по его понятіямъ — мести, за убіеніе своего отца и за обиду, нанесенную зміємъ его наставнику.

Эти и другіе подвиги совершаеть Зигурдъ своимъ знаменитымъ мечомъ, который въ нѣмецкихъ сказаніяхъ называется Balmung, въ сѣверныхъ Gramr. По преданью, въ пѣснѣ о Нибелунгахъ Зигфридъ (Зигурдъ) получилъ Бальмунгъ отъ Нибелунга и Шильбунга въ награду за раздѣлъ сокровища или

<sup>(1)</sup> Надобно знать, что Регинъ брать змія Фафиира и Отура (выдры). Всё трое были дёти Грейдмара. За убісніє Отура Грейдмаръ получиль оть Асовъ сокровище, отнатоє богами у карлика Андвари, который въ видё шуки жиль въ одномъ источникъ. Мисъ о щукъ Андвари напоминаеть намъ сказочное выраженіе, вощедшее въ пословицу: по щукъему велюнью, по моему прошенью, и извъстную сваточную пёсню, сулящую богатство:

Щука шла изъ Нова́-Города́, Она хвость волокла изъ Бѣла-озера́: Какъ на шукъ чешуйка серебреная, Головка у шуки унизанная.

Фасниръ и Регинъ изъ-за этого сокровища убили своего отца; но сокровищемъ завладаль змій Фасниръ, обманувъ своего брата, и легъ на золотв, храня его.

клада (Hort). По пѣснѣ о Зигфридѣ, опъ находить этотъ мечъ по указанію одпого великана, на Змѣевомъ Камнѣ; по Дитриховой сагѣ — получаетъ его
отъ своего воспитателя Мимира (знаменитаго мудреца сѣверной осогоніи, заступающаго здѣсь мѣсто Регина); по сагѣ о Вёльзунгахъ, мечъ Грамъ былъ
выкованъ Региномъ изъ осколковъ знаменитаго меча Зигмунда, отца Зигурдова, — меча, который былъ данъ самимъ Одиномъ, и Одиномъ же былъ и
расколотъ. Можетъ-быть, самое названіе gramr (гнѣвъ) намекаетъ на инъез
этого неукротимаго божества. Когда Регинъ сковалъ этотъ мечъ, отъ его
лезвея засвѣтилось, будто огонь горѣлъ. Мечъ этотъ былъ такой твердости и
востроты, что Зигурдъ пополамъ разсѣкъ имъ наковальню и прорѣзалъ струи
Рейна.

Отомстивъ сыновьямъ Гунинга за смерть своего отца, Зигурдъ отправился на змія Фафнира, брата Регину и убитому Отуру.

Пъсня Древней Эдды о смерти Фафнира (Fafnis-màl) начинается слъдующимъ прозаическимъ вступленіемъ:

«Зигурдъ таль къ Гіальпреку (НіаІргес — Хидьперикъ). Тогда насылаль его Регинъ на Фафнира. Отправлялись Зигурдъ и Регинъ въ Гнитагейдъ, и пабъгали они на слъды Фафнира, какъ онъ шелъ къ водъ. На дорогъ копалъ Зигурдъ великую яму и засълъ въ нее (1). И какъ отходилъ Фафниръ отъ злата, выпускалъ ядъ на голову Зигурду. Только бы переползти Фафниру поверхъ ямы, какъ ткнетъ его Зигурдъ въ самое сердце. Встрепенулся Фафниръ и пріударилъ головой и хоботомъ. Знгурдъ выскочилъ изъ ямы, и тогда взглянули они оба другъ на друга».

Подробности, сообщаемыя здёсь Древнею Эддою, имёютъ немаловажное значение для исторіи древне-русской литературы. Но прежде почитаю нелишнимъ предложить варіанты того же сказанія по другимъ нёмецкимъ источникамъ.

Древнъйшая англосаксонская поэма Боевульфъ приписываетъ эти подвиги Зигурда отцу его Зигемунду (Зигмунду), и уже ничего не говоритъ о ямъ. «О Зигемундъ — такъ въ ней значится — пошла не малая слава, какъ онъ, смълый въ бояхъ, убивалъ змія, сторожа кладу (²). Подъ дикимъ камнемъ, благородный, дерзалъ одинъ на смълое дъло; Фителы (³) при немъ не случилось. Но ему удалось мечомъ проколоть страшнаго змія, такъ что славное жельзо воткнулось въ стъну. Змій издохъ отъ раны. Несчастный погибъ смертію, и Зигемундъ, какъ хотълъ, могъ завладъть кладомъ. Онъ нагружалъ имъ корабль,

<sup>(1)</sup> По другимъ преданіямъ, нъсколько ямъ.

<sup>(3)</sup> Въ подлинника выражено аллитерацією: hordes hurde.

<sup>(\*)</sup> То-есть, Зинфіётли.

повезъ въ нъдрахъ ладьи блестящее сокровище, сынъ Вёльса (то-есть Вёльзунгъ); а змъй отъ жару растопился». (1).

Итакъ къ убіенію змія *изъ ямы* присоединяется новая, странная подробность: онъ *растопился отв эксару*.

Въ Вилькина-сага древнее преданье въ поздитишей переработкъ гласитъ слъдующее: Кузнецъ Мимиръ (вмъсто Регина), у котораго въ ученикахъ жилъ Зигурдъ, — желая освободиться отъ питомца, идетъ къ своему брату, обращенному въ змія, и проситъ его, чтобъ онъ погубилъ мальчика, котораго пришлетъ къ нему. Зигурдъ отправляется въ лъсъ жечь уголья, запасшись отъ козяина виномъ и пищею на девять дней, а также топоромъ. Въ лъсу нарубилъ онъ огромныхъ деревъ и запалилъ огонь, сълъ возлъ, и за одинъ присъстъ поълъ весь свой запасъ. Подкръпившись такимъ образомъ, безъ страху поджидаетъ онъ змія, поражаетъ его огромнъйшимъ изъ горящихъ деревъ, и топоромъ отсъкаетъ ему голову. Итакъ — въ соотвътствіе англосаксонскому преданью о зміи, растопившемся отъ жару, встръчаете здъсь горящее дерево, которымъ змій пораженъ.

Теперь обратимся къ нашей старинной литературъ (2).

Какъ ни странно покажется съ перваго взгляду сходство этихъ нъмецкихъ сказаній съ однимъ мъстомъ въ нашихъ старинныхъ Азбуковникахъ, или Словаряхъ; но тъмъ не менъе полагаю, что это сходство ни сколько не случайное.

Къ объясненіямъ собственно грамматическимъ въ нашихъ старинныхъ Азбуковникахъ присоединено множество любопытныхъ подробностей историческаго, поэтическаго и вообще археологическаго содержанія. Это въ высшей степени любопытная, краткая энциклопедія нашихъ предковъ, для удобства читателей расположенная по алфавиту.

Между объясненіями не грамматическаго, а реальнаго содержаніи, мы встрѣчаемъ слѣдующее, вполиѣ согласное съ выше приведенными преданіями нѣмецкаго эпоса. Въ Азбуковникѣ такъ объясняется змій Аспидъ:

«Аспидъ есть змія крылатая, носъ имѣетъ птичій и два хобота; а въ коей землѣ вчинится, ту землю пусту чинитъ; экиветъ въ горахъ каменныхъ, не любитъ же трубнаго гласа; видомъ пестра всякими цвѣты; а на земли не садится, токмо на камени. Обояницы (то-есть обаятели, чародѣи), пришедши обояти, копаютъ яму, сядятся въ яму съ трубами и покрываются дпомъ желѣзнымъ, и замазываются сунклитомъ, и ставятъ у себя угліе горящее и разжи-

<sup>(1)</sup> Уландъ подробно разсмотръль этотъ эпизодъ въ 3-й книгъ журнала Germania, изд. Поейогра, за 1857 г.

<sup>(2)</sup> Смотр. мою статью объ Азбуковинкахъ въ 1-мъ томъ Архива Калачова.

гають клещи. Еда бо занграють въ трубы, тогда засвищеть, яко потрястися горь, и прилетить къ ямь и ухо свое положить на землю, и другое заткнеть хоботомъ, и, нашедъ диру малу, начинаетъ битися. Человъцы же, ухвативше ее клещами горящими, держать кръщъ. Отъ ярости же ея сокрушатся клещи не едины, но двои и трои, и такъ сожена клещами умираетъ.

И такъ, въ нашемъ Азбуковникъ мы встръчаемъ всѣ главные пункты преданья: и дикій камень, въ которомъ по англосаксонскому сказанью живетъ змій, и сожженье змія, и притомъ кузнечнымъ орудіємъ, клещами (а Зигурдъ былъ тогда кузнецомъ), и наконецъ преданье Древней Эдды объ убіеньи змія изъ ямы; а въ дополненіе всего этого свидѣтельство о томъ, что только помощью обаянья можно было извѣсти это чудовище: такъ что, согласно выраженію нашего Азбуковника, можно бы подумать, что Зигурдъ именно потому и могъ убить змія, что былъ чародѣй, обаятель (1).

Связь нашего Азбуковника съ нѣмецкими преданьями въ этомъ случаѣ можетъ быть объяснена слѣдующимъ образомъ. Многія историческія и археологическія объясненія вошли въ наши Азбуковники изъ хронографовъ и космографій, а въ космографіи Айтика изъ Истріи подобнымъ же образомъ описывается убіеніе ядовитыхъ зміевъ на островѣ Rifarica (²).

Въ томъ намѣреніи остановился я на объясненіи этихъ подробностей, чтобъ между прочимъ показать, какъ важно сравнительное изученіе словесности европейскихъ народовъ, не только для уразумѣнія многихъ доселѣ необъяснимыхъ фактовъ въ славянской поэзіи народной, но даже и для изслѣдованія древне-русской письменности, не смотря на ея видимое отчужденіе отъ интересовъ обще-европейскихъ.

II.

Послъ краткаго прозанческаго введенія, мною разобраннаго, Fafnis - mal начинается разговоромъ между двумя смертельными врагами, смотрящими другъ другу въ очи.

Разговоръ начинаетъ змій Фафииръ вопросомъ, кто таковъ его убійца, и чьихъ родителей сынъ, присовокупляя: «ты окровавилъ свой блестящій мечъ Фафииромъ: въ сердцъ остановилось жельзо».

Но Зигурдъ скрываетъ свое имя, потому что — какъ замъчено въ слъдующей за тъмъ прозаической вставкъ: «было въ старину повърье, что слово уми-

<sup>(1)</sup> Замъчатедьно, что самое слово *обаваю* нан *обаваю*, въ нашвуъ старинныхъ словаряхъ, пріурочивается именно къ змію. Въ Словаръ Лаврентія Зизанія значится: *«обаваю* — закличаю ума или гадину.»

<sup>(2)</sup> Изд. Wuttke.

рающаго человъка имъетъ великую силу, если онъ заклянетъ своего врага, назвавъ его по имени». Однако потомъ Зигурдъ открываетъ змію, кто онъ такой и кто его отецъ, и увъряетъ Фафнира, что онъ самъ, Зигурдъ, замыслилъ убійство, скрывая такимъ образомъ коварное участіе брата Фафнирова, Регина. Змій даетъ герою совътъ, чтобъ онъ не бралъ его клада: «звенящее золото — говоритъ онъ — пламенно-красныя деньги и кольца будутъ тебъ на смерть». Зигурдъ отвъчаетъ на это, какъ герой уже того болъе развитаго поколънія, которое узнало цъну деньгамъ (1). Онъ говоритъ: «всякому хочется владъть деньгами до послъдняго дня своей жизни: потому что надобно же когда-нибудь отсюда отправиться на тотъ свътъ».

Затъмъ Зигурдъ предлагаетъ Фасниру вопросы изъ съверной сеогоніи: о Норнахъ, о послъдней борьбъ Асовъ съ Суртуромъ и другими враждебными имъ существами, отродьемъ злобнаго Локи. Эту бестду о съверной сеогоніи братья Гриммы въ своемъ изданіи пъсенъ Древней Эдды почитаютъ неумъстною, чисто эпическою вставкою въ драматической сцент между смертельными врагами. Можетъ-быть, это справедливо, но не меньше того, кажется, справедливо и то, что подобныя вставки принадлежатъ не литературной позднъйшей обработкъ Древней Эдды въ XI въкъ, а сстественному развитію самыхъ пъсенъ въ устахъ народа. Эти вставки сеогоническаго содержанія явственно свидътельствуютъ намъ о томъ, какъ тъсно связанъ былъ съверный эпосъ героическій съ сеогоническимъ, и какъ, въ эпоху сложенія пъсенъ Древней Эдды, повсюду носились въ поэтической сормъ космогоническія преданія, и прилагались, въ устахъ пъвцовъ, ко всякому разказу, если только онъ подавалъ малъйшій къ тому поводъ.

Отвътивъ на эти вопросы, Фафниръ еще разъ совътуетъ Зигурду не касаться проклятаго сокровища, которому суждено быть цъною крови: «Совътую тебъ, Зигурдъ! прими мой совътъ! спъши отсюда: звенящее золото и пламенно-красныя деньги будуть тебъ на смерть!.. Регинъ предалъ меня, онъ предастъ и тебя: отъ него обоимъ намъ будетъ смерть. Вижу, что мнъ приходится умирать: велика твоя сила!»

<sup>(1)</sup> Хотя — замѣчу мимоходомъ — деньги называются еще въ Эддѣ, и именно, въ втомъ самомъ мѣстѣ, словомъ, относящимся къ древиѣйшей эпохѣ, по своему первоначальному смыслуто есть, fê — скотъ, нѣм. Vieh. Но въ выраженін, здѣсь употребленномъ: glòdh-гаudha fè, тоесть пламенно-красное богатство, эпитетъ относится къ fê, уже не въ смыслѣ скота, а золота (gull), которое какъ, и у насъ, въ нѣмецкой поэзіи хорактеризуется эпитетомъ красный (гаиdhг, родственно съ глаголомъ радюти, и съ областнымъ редрый — красный). Еще одно замѣчаніе о Скандинавскомъ текстѣ. Звенящее золото — выражено аллитерацією: gialla guil. Слово gialla, отъ кория gal, родственно съ нашими: 1ласъ, 1лаголъ.

Но Зигурдъ не принялъ совъта умирающаго врага, и, внимая Регину, остался. Между тъмъ, когда змій издохъ, Регинъ подошелъ къ нему, мечемъ выръзалъ у него сердце, высосавъ потомъ изъ раны кровь, и велълъ Зиггурду зажарить сердце, которое намъревался съъсть послъ своего кроваваго пойла.

Зигурдъ взялъ Фафиирово сердце — такъ разказывается въ прозаической вставкъ Семунда въщаго — и жарилъ его на вертелъ. Когда сокъ зашинълъ и запънился изъ сердца, и Зигурду показалось, что оно уже изжарилось, онъ дотронулся до него пальцемъ: но сильно обжогся, и сунулъ палецъ въ ротъ. Только что коснулась его языка кровь изъ Фафиирова сердца, тотчасъ же сталъ онъ понимать пънье птицъ, и услышалъ, что говорили между собой орлицы, сидя на вътвяхъ. Далъе слъдуетъ разговоръ птицъ, въ стихахъ.

Но прежде нежели узнаемъ, о чемъ говорили орлицы, почитаю не лишнимъ остановиться на этой прозаической вставкъ. Изъ множества сказочныхъ преданій, состоящихъ съ нею въ родствъ, особенно заслуживаетъ вниманія одинъ эпизодъ изъ средне-въковаго народнаго романа, который, изъ источниковъ древнъйшихъ, занесенъ и къ намъ въ хронографы и сборники, и извъстенъ подъ именемъ, или Китовраса, брата Соломонова, или подъ именемъ Соломона.

Въ редакціяхъ западныхъ этотъ романъ называется: Соломонь и Морольфы или Маркольфы. Морольфъ — хитрый мужикъ и шуть, въ родѣ нѣмецкаго Эйленшпигеля (Совестрала) или испанскаго Санчо-Пансы — есть лицо, принадлежащее собственно западнымъ редакціямъ. Соломонъ задаетъ ему разные мудреные вопросы и задачи, и Морольфъ умѣетъ ихъ искусно рѣшать. Между прочимъ Соломонъ спрашиваетъ его: «Скажи мнѣ, веселый товарищъ, откуда взялась въ тебѣ такая пронырливость и остроуміе?» Тогда Морольфъ отвѣтствовалъ важнымъ голосомъ: «Однажды, во времена Давида, твоего отца, когда ты былъ еще малымъ ребенкомъ, поймали огромную сову, и стали въ кухнѣ готовить изъ нее какое-то лѣкарственное снадобье. Тогда твоя мать взяла совиное сердце, положила его въ горшокъ, зажарила въ вздобной подливкъ, и дала тебѣ съѣсть: я случился тогда тоже въ кухнѣ, и она вылила мнѣ на голову подливку, которую всю облизалъ я. Вотъ я и думаю, что отъ этого самаго во мнѣ такая пронырливость, а въ тебѣ мудрость отъ совинаго сердца». (1)

И такъ, попробовавъ крови изъ Фафиирова сердца, Зигурдъ услышалъ слъдующій разговоръ:

<sup>(1)</sup> Зимрока Deutsche Volksbüch. 1, 20-21.

## Первая ормица говорила:

«Вонъ сидить Зигурдъ, обагренъ кровью; жаритъ на огнъ Фафнирово сердце. Вотъ еслибъ онъ догадался, да съълъ пылающее сердце!»

## Вторая ормица говорить:

«А вонъ лежитъ Регинъ, думаетъ себъ, какъ бы обмануть человъка, который во всемъ ему довъряется; въ ярости замышляетъ напраслину, кузнецъ всякаго бъдствія (1) — хочетъ мстить за своего брата».

И все въ такомъ тонъ говорять орлицы другъ за дружкой, до послъдней — седьмой. Онъ вполнъ увърены, что Регинъ будетъ мстить Зигурду и что неразумно было бы этого предателя оставлять въ живыхъ владътелемъ клада.

Орлицы своимъ клектомъ пробуждаютъ въ Зигурдъ ръшимость на убійство: будто бы въ этомъ зловъщемъ клекть явственно слышались ему его собственные подозрвнія и замыслы; и какъ бы въ отвіть на говорь седьмой орлицы, Зигурдъ восклицаетъ: «не бывать же тому, (2) чтобъ Регинъ принесъ мив смертное слово; потому что оба брата немедленно отправятся въ адъ!» Сказавъ это, онъ отрубилъ Регину голову, съвлъ Фафиирово сердце, и вышилъ кровь обоихъ — и Фафнира, и Регина. Потомъ услышалъ опять, что говорили орлицы. За этой, тоже прозанческой вставкой, опять идутъ стихи: — такъ что въ самомъ чередованьи стиховъ и прозы мы замѣчаемъ въ составѣ Древней Эдды высокій художественный такть — по крайней мірт въ ністорыхъ пъсняхъ, и особенно въ этой. Все прозавческое, все житейское, какъ Регинъ пьетъ кровь, а Зигурдъ жаритъ и ъстъ сердце, убиваетъ Регина вся эта сказочная эпическая основа расказана поздибишею прозой: но только что замыслы и мечтанія Зигурда начинають витать въ его думахь, какъ по воздушному пространству голоса сидящихъ на вътвяхъ орлицъ, — тотчасъ же раздается энергическій звонкій стихъ.

Доселѣ слышались голоса зловѣщіе: грозя смертью, они подстрекали къ убійству. Теперь, когда Зигурдъ избавился отъ коварнаго врага, мечты увле-кають храбраго, блистательнаго юношу впередъ: и чудится ему прекрасная дѣва, невѣста, за которую принесеть онъ въ вѣно пріобрѣтенное имъ сокровище; мечтается ему и другая дѣва, воительница, въ великомъ пламени, на горѣ, очарованная Валькирія, съ которой снять чары суждено ему самому.

Эти игривыя мечты группируются передъ нимъ въ болъе осязательныя формы въ голосъ орлицы, раздающемся по воздуху:

<sup>(1)</sup> Bolva-smithr-собственно эпитеть Локи.

<sup>(2)</sup> Въ подлиникъ: еще не такъ могучи судьбы.

«Навяжи себъ, Зигурдъ, красныхъ колецъ — говоритъ орлица: — не королевское дъло хлопотать о многомъ! Вижу я дъву; лучше ея нътъ на свътъ, золотомъ украшена — вотъ еслибъ ты добылъ ее себъ!)

«Зеленѣющія дороги ведутъ къ Гьюки (¹). Судьба кажеть дорогу путникамъ. Тамъ у славнаго короля дочь на возрастѣ: ты, Зигурдъ, добудешь ее цѣною вѣна».

Прекрасныя мечты смѣняются одна другою. Еще орлица поетъ:

«Есть чертогъ на высотахъ Гиндарфіалли: со всъхъ сторонъ окруженъ огнемъ; сооруженъ въщими людьми изъ неугасимаго страшнаго пламени».

«Я вижу — на горъ спить въщая воительница (2); надъ нею играеть огонь (3). Иггръ (4) укололъ ее терніемъ, когда она, покрываломъ одътая (4), грозила побивать воиновъ».

«Увидишь ты, о герой, дѣву подъ шлемомъ, которую конь-вѣтеръ выноситъ изъ битвы. Пока не рѣшатъ Норны, не пробудить королевичь Зигурдриеу ото сна».

Такъ оканчивается пъсня о Фафииръ.

Въщія мечтанія Зигурда, въ поэтической формъ орлицыныхъ голосовъ, связываютъ эту пъсню съ слъдующею — о *Брингильдъ или Зигурдрифъ* (Si-gurdrifu-màl)».

Пъсня начинается прозанческимъ вступленіемъ: «Зигурдъ отправился но дорогъ Фафнира въ его домъ, и нашелъ домъ отвореннымъ. Двери и все въ палатахъ было у него изъ желъза (слъдовательно, какъ въ подземномъ царствъ у царя металловъ или руды (6); но кладъ былъ зарытъ въ землъ. Зигурдъ нашелъ множество золота и наполнилъ имъ два короба. Взялъ также и шлемъ Эгира и золотую броню (gull-brynio), и мечъ Гротти, и множество драгоцънностей, и навьючилъ все это на своего коня Грани. Но конь не хотълъ тронуться съ мъста до тъхъ поръ, пока на него не сълъ самъ Зигурдъ».

Доселѣ прозаическое вступленіе служить заключеніемъ предшествовавшей пѣснѣ, какъ это и принято въ нѣкоторыхъ изданіяхъ Эдды. Замѣчу мимоходомъ, что, на основаніи приведеннаго здѣсь преданія, золото или кладъ въ

<sup>(1)</sup> Giuri — отопъ Гудруны (или Хримгильды).

<sup>(3)</sup> Собственно: егощая ез битеах, то-есть Вальнерія. Это Брингильда или Sigurdrifa, древие-верхне-ивм. Sigurriba, то-есть Siegtreibende. Уже по самому соввучію съ именами Вёльвунговъ — Зиги, Зигмундъ, Зигурдъ, ей на роду было написано вступить въ союзъ съ Зигурдомъ,

<sup>(3)</sup> Собственно: вреда или бъда липама.

<sup>(4)</sup> То-есть Одинъ.

<sup>(5)</sup> Въ подянии. дающая ленз.

<sup>(6)</sup> См. прекрасную словацкую сказку въ Westslawisch. Märchenschatz, von Jos. Wenzig. 1857 г. Стр. 10 — 14.

съверной поэзін описательно называется слъдующими эпическими выраженіями: ложе или постель Фафиира, прахъ Гнитагейда, ноша или бремя Грани.

«Оттуда — продолжаетъ Семундъ въ своемъ прозаическомъ вступленіи — повхаль Зигурдъ на Гиндарфіалли, поворотивъ къ югу, къ землѣ Франковъ (1). На горѣ увидѣлъ онъ сильный свѣтъ, будто пожаръ, и поднимался этотъ свѣтъ до небесъ. Но когда онъ подъѣхалъ, увидѣлъ замокъ (2), и надъ нимъ знамя. Зигурдъ входитъ внутрь и видитъ — лежитъ человѣкъ въ полномъ вооруженіи и спитъ. Снимаетъ съ его головы шлемъ, и видитъ, что это женщина. На ней твердая броня будто приросла къ тѣлу. Тогда Зигурдъ своимъ мечемъ Грамомъ надрѣзалъ ей броню отъ головы внизъ, и на обѣихъ рукахъ, потомъ снялъ съ нее броню. Тогда она проснулась, приподнялась, взглянула на Зигурда и сказала:

(Соботвенно здёсь начинается самая пёсня).

«Что разръзало мою броню? Какъ проснулась я ото сна? Кто снялъ съ меня блъдныя оковы».

Когда Зигурдъ назваль себя, она продолжала:

«Долго же спала я, дологъ былъ мой сонъ!» И за тёмъ, предложивъ сѣвшему рядомъ съ ней Зигурду рогъ съ медомъ — напитокъ приевътствія (³), разсказала ему, какъ соннымъ терніемъ Одинъ погрузилъ ее въ долгій сонъ за то, что противъ воли царя Асовъ, вступилась она въ рѣшеніе битвы между двумя врагами.

Прекрасно миоическое воззваніе, которымъ Валькирія сопровождала предложенный ею привътственный кубокъ:

«Слава дню (4), и вамъ, сыны дня! Слава тебѣ, ночь, и твоей дочери! Незлобивыми очами взгляните на насъ, и даруйте намъ, здѣсь сидящимъ побѣду!»

«Слава Асамъ, слава богинямъ, и тебъ, мать сыра земля ( $^5$ )! Даруйте намъ обонмъ, благороднымъ, и слово и мудрость и силу врачеванія ( $^6$ ) — пока мы живемъ».

Вся эта прекрасная пѣсня, оканчивающаяся клятвой въ любви между Зигурдомъ и Валькиріею, содержить въ себѣ *руны*, то-есть, *въщія* изреченія и совѣты, которыми вѣщая дѣва поучаеть своего героя, по его просьбѣ. Пѣ-

<sup>(1)</sup> Til Fraciandz.

<sup>(2)</sup> Scialdgorg - Schildburg.

<sup>(3)</sup> Minni-Veig: minni — любовь, память.

<sup>(\*)</sup> Согласно съ русскими обрадными пѣснями, скандинавское heil, тоже что нѣм. heil, я перевожу слава.

<sup>(5)</sup> Собственно: встаго питающая земля.

<sup>(\*)</sup> Собственно: исильянощія руки—laecnis-hendr; laecni — родственно нашему лькв, откуда лючить.

вецъ Древней Эдды будто съ намѣреніемъ медлитъ на этихъ рунахъ и совѣтахъ, какъ бы желая внушить своимъ слушателямъ, что истинный союзъ любви можетъ-быть заключенъ не на минутномъ влеченіи, не на чувственной страсти, а на твердомъ и глубокомъ убъжденіи, основанномъ на взаимномъ уваженіи нравственномъ.

Валькирія, какъ вѣщая дѣва, сначала учитъ Зигурда рунамъ, то-есть, таинственному, чарующему знанію, заклятіямъ и всякой мудрости. Эти руны — смотря по предметамъ, которыхъ касаются — слѣдующія: руны побѣды, руны пива или напитка, руны спасающія, цѣлительныя, руны морскія, руны вѣтвей, лѣкарственныя, руны судебныя (¹), наконецъ руны духовныя (²). Само собою разумѣется, что все это въ высшей степени интересно и важно для исторіи рунъ, въ которыхъ поздиѣйшее знаніе письменъ состоитъ въ таинственной связи съ первобытною идеей о всеобъемлющемъ эпосѣ, какъ святой старинѣ содержащей въ себѣ всякое знаніе и чарованіе, всякое въщее слово. Между рунами Валькирія упоминаетъ и вос-гù піг (висh-гипеп), слово, которое прямо указываетъ на наше буква, и состоить съ нимъ въ сродствѣ (³). Но изслѣдованіемъ о рунахъ не будемъ прерывать прекрасной любовной сцены.

Передавь науку Рунъ, Валькирія заключаеть:

«Теперь выбирай — тебъ дается на выборъ, удалой герой! (4) слово или молчаніе — ръшай самъ собою: всякое дъло должно быть въ мъру».

На это Зигурдъ отвътствовалъ:

«Не обрачусь въ бѣгство, котя бъ миѣ грозила вѣрная смерть: не трусомъ родился я! Всѣмъ твоимъ вѣрнымъ совѣтамъ буду слѣдовать до конца своей жизни».

Въ такой-то искренней бестал, проникнутой глубокимъ чувствомъ и мыслью, раскрылась любовь между Зигурдомъ и Валькиріею. Слъдующіе за тъмъ совъты — за исключеніемъ нъкоторыхъ, запечатлънныхъ характеромъ мъстности и эпохи—замъчательны по глубинъ и чистотъ нравственнаго чувства, наивно выраженнаго.

«Первое — совътую тебъ — говорить въщая дъва: будь во всемъ чистъ передъ своими друзьями, и не спъши местью, когда они будутъ передъ тобой неправы: это, говорятъ, бываетъ на пользу, когда умрешъ».

<sup>(1)</sup> Слеч. въ Судъ Любуше *вющьбы витівзовыя*, которымъ выучены въщія *судныя д*ъвы.

<sup>(2)</sup> Hùg-rùnir.

<sup>(\*)</sup> Наше буква оть буков или буквь, какъ областное церква или морква оть церковь, морковь; а буков оть букы, какъ церковь оть древняго церкы; а букы, то-есть, буки, и букъ родственны.

<sup>(4)</sup> Собственно: вооруженное древо, или древо оружен.

«Второе—совътую тебъ: не клянись ложною клятвой: тяжелыя оковы влачитъ на себъ клятвопреступленье; нътъ счастья клятвопреступнику!»

За тъмъ, все въ послъдовательномъ порядкъ чиселъ, Валькирія даетъ Зигурду совъты, какъ вести себя въ судилищъ, въ тяжбахъ и ссорахъ, какъ избъгать излишества и порочной роскоши.

«Совътую тебъ, въ пятыхъ — говорить она: — если увидишь прекрасныхъ женщинъ, когда сидять онъ на скамьяхъ, — да не лишитъ тебя сна красота женская! И не домогайся отъ нихъ тайнаго поцълуя».

«Совътую тебъ, въ осьмыхъ: избъгай неправды, коварства и всякаго обмана! Не соблазняй дъвицы, ни замужней жены! Не вводи ихъ въ искушенье!»

«Совътую тебъ, въ девятыхъ: призри и честно похорони мертвеца, если найдешь въ полъ, — за тъмъ слъдуетъ наставленіе, какъ подобаетъ чествовать мертвое тъло, наставленіе, исполненное самой нъжной и трогательной симпатіи къ человъку, кто бы онъ ни былъ.

Объяснять глубоко-правственное и поэтическое достоинство этой пъсни считаю совершенно излишнимъ.

Оканчивается она краткимъ прозаическимъ заключениемъ слъдующаго со-держанія:

«Зигурдъ сказалъ: нътъ на свътъ женщины разумнъе тебя, и клянусь — я хочу, чтобъ ты была моею! Потому что ты пришла мнъ по мыслямъ! — Она отвъчала: и я хочу, чтобъ ты былъ моимъ, и никто другой — хотя бы мнъ пришлось выбирать между всъми людьми! — И утвердили они это между собой клятвою».

#### III.

Прежде нежели буду продолжать расказъ о подвигахъ Зигурда, остановлюсь на извъстныхъ уже намъ эпизодахъ и брошу на нихъ общій взглядъ съ точки зрънія сравнительнаго изученія народной поэзіи.

Эти эпизоды сосредоточиваются къ двумъ пунктамъ: вопервыхъ, къ убіенію змія-оборотня, послѣ котораго оставшійся кладъ достается въ руки героя; и вовторыхъ, къ союзу героя съ вѣщею дѣвою, Валькиріею.

Валькирія, погруженная въ очарованный сонъ самимъ Одиномъ и пробужденная отъ сна прибывшимъ Зигурдомъ, соотвътствуетъ Спящей Царевню, которая — въ сказкахъ почти всъхъ европейскихъ народовъ — пробуждается отъ своего непробуднаго, столътняго сна, при помощи явившагося въ ея палатахъ храбраго витязя, который потомъ на ней и женится (¹).

<sup>(1)</sup> Смотр. Предисловіе Я. Гримма къ Пентамерову Джамбатиста Базиле, въ нам. перевода Либрехта. 1846 г.

Что касается до змія, хранителя клада, то преданіе о немъ также сильно распространено и у Славянъ. У Лужичанъ змій называется денежный, въ отличіе отъ житнаго и молочнаго: лыбопытное преданье, въ которомъ отражаются понятія о богатствъ и обиліи быта пастушескаго (молочный змій), земледъльческаго (житный змій) и болье развитаго, воинскаго, городскаго и торговаго (денежный змій).

Какъ у Нъмцевъ змій называется *хранителемь клада*, такъ и у насъ, въ древнихъ стихотвореніяхъ, Добрыня Никитичъ, убивъ змія, и передушивъ его малыхъ дътушекъ:

Нашелъ въ пещерахъ бълокаменныхъ
У лютаго Змънща Горынчища,
Нашелъ онъ много злата, серебра,
Нашелъ въ палатахъ у Змънща
Свою онъ любимую тетушку,
Тоя то Марью Дивовну—
Выводитъ изъ пещеры бълокаменны;
И собралъ злата, серебра,
Пошелъ ко матушкъ родимыя своей (1).

Родственныя намъ Славянскія племена битву съ зміємъ и побѣду надънимъ относять къ древнёйшей эпохѣ разселенія ихъ въ различныхъ мѣстностяхъ. Въ древне-чешской поэмѣ, Судѣ Любуши, намекается на какое-то до-историческое преданіе, по которому нѣкоторый герой, по имени Трутъ, побиль или сгубилъ лютаго змія (²), въ горахъ Крконоши (Riesengebirg). Память о Трутѣ доселѣ сохранилась въ названіи города Трутнова (Trautenau), въ щитѣ котораго изображенъ именно драконъ. Самое названіе Исполиновы горы (Riesengebirg), вѣроятно, имѣетъ связь съ личностью и подвигами Трута. Древнѣйшее названье этихъ горъ, Крконоши, безъ сомиѣнія, стоитъ въ связи съ именемъ миенческаго героя и князя у Чеховъ и Поляковъ, Крокъ или Кракъ,

<sup>(&#</sup>x27;) Стр. 349. Слич. у Федра, Fab. 4: «ad draconis speluncam, custodiebat qui thesauros abditos»; у Феста: «dracones — clarissimam dicuntur habere oculorum aciem, qua ex causa incubantes eos thesauris custodiae causa finxerunt antiqui».

<sup>(2)</sup> Въ подлиниевъ: «Отъ горъ Кръконоши, идеже Трутъ погуби сань люту» стих. 44—45. Шафарикъ, какъ въ наданіи Древне-Чешск. памятниковъ, такъ и въ своихъ Старожитностяхъ, стр. 393,
въ Чешск. изданіи, слово Краконоши производить отъ именит. падежа Краконоша и сближаєть это
названіе съ именемъ одного народца, упоминаємымъ у Птоломея: Корконти, народа, обитавшаго
около Исполиновыхъ горъ. Но, мит кажется, гораздо согласнте съ формами языка предположить
имен. пад. Краконоша (какъ русс. мюхоноша, или древне-чешск. септлоноше — названіе Люцифера въ глоссахъ Вацерада): отъ ноша и кракъ, крокъ или кракъ. Еще въ Санскритъ гора между
прочимъ именуется сложнымъ словомъ, въ которомъ второй членъ длара значитъ то же, что у
насъ ноша, именю; блу-длара, собственно земле-ноша. Смотр. О влідніи христ. на славянся.
языкъ. 1848 г.

откуда и названіе города *Краковъ*. Древне-польское сказаніе этому Краку, или же сыну его, тоже Краку, приписываеть такую же борьбу съ зміємъ и побъду надъ нимъ. Змій жилъ тоже въ горѣ (Wawel), и пожираль не только скотъ на поляхъ, но и людей, такъ что ему, въ видѣ умилостивительной жертвы еженедѣльно высылалось извѣстное количество скота. Страна освободилась отъ этого чудовища слѣдующимъ образомъ. Нѣсколько бычьихъ шкуръ наполнили смолою, сѣрою и другими горючими веществами, и запаливъ въ нихъ фитили, придвинули эти набитыя чучелы къ змѣнной норѣ. Змій вынолзъ и проглотилъ ихъ; пламя вспыхнуло въ его утробѣ, и всего его сожгло (¹).

Въ южной Руси древнъйшими преданіями о змін тоже запечатлѣны нѣко- торыя мѣстности. Есть малорусская сказка, по которой урочище *Кожемяки* названо отъ нѣкотораго богатыря *Кирилы Кожемяки*, который убилъ змія (2).

Около Кіева нѣкогда производилъ страшное опустошеніе лютый змій. На съѣденье давали ему въ жертву отрока или дѣвицу. Наконецъ пришла очередь и князю кіевскому отдать свою дочь змію. Послали ее къ чудовищу; но она была такъ хороша, что змій полюбилъ ее и оставилъ при себѣ. Разъ она къ нему приластилась и вывѣдала отъ него, что только Кирило Кожемяка можетъ извести его. Въ письмѣ, посредствомъ голубя, княжна дала объ этомъ знать своему отцу. Князь немедленно послалъ пословъ къ Кожемякѣ, а Кожемяка въ то время мялъ кожи. Посланные ему помѣшали, и онъ въ сердцахъ порвалъ всѣ двѣнадцать кожъ, которыя мялъ, и не хотѣлъ и слушать о просьбѣ князя. Послали въ другой разъ: онъ тоже не даетъ отвѣта, сколько его ни просили: молчитъ да сопитъ, будто не ему говорятъ. Наконецъ князя догадался, послалъ къ нему малыхъ дѣтей: «А какъ пришли малыя дѣти — говоритъ сказка, какъ почали просить, какъ стали на колѣнки да какъ запла-кали, то и самъ Кожемяка не вытерпѣлъ, заплакалъ, и говоритъ: ну, такъ и быть, только для васъ сдѣлаю».

Пошель къ князю и говорить: давайте мнъ двънадцать бочекъ смолы и двънадцать возовъ конопли.

Вы здёсь видите сходство въ мотивахъ съ польскимъ преданьемъ; только эти снадобья пошли на самого Кожемяку.

Кожемяка обмотался коноплями и осмолился смолою, и, взявь палицу пудовь въ десять, вышель на бой противъ змія. Кожемяка поражаєть змія палицею, а змій — думая, что пожираєть своего врага — всякій разъ, какъ

<sup>(1)</sup> По Кадлубку и Длугому. Смотр. San-Marte, Gross-Polens Nationalsagen. 1842 г. Стр. 15 и слад.

<sup>(2)</sup> Кулина Записки о южи. Руси, ч. 2-я, стр. 27 и слъд.

разбъжится, выхватить только кусокъ смолы или эсмутокъ конопель, и потомъ, разгоръвшись (въроятно не отъ однихъ ударовъ, но и отъ смолы — связь съ польскимъ сказаньемъ), побъжитъ къ Днъпру прохолодиться; а Кожемяка между тъмъ вновь обмотается коноплями и осмолится смолою. И опятъ сцъпятся. Бились, бились, индо искры скачутъ; разогрълъ Кирило змія — какъ выражается сказка — лучше, чъмъ ковалъ сошникъ въ горну; а подъними только земля гудетъ.

А туть звоны звонять; молебны правять. По горамь народъ стоить. Наконець Кожемяка одольль, и то мысто, гдь онь жиль, стало съ тыхь порь называться Кожемяки.

Въ заключении сказки видимъ опять связь съ польскимъ и нъмецкимъ преданіемъ о сожженіи змія. Однимъ — говорить южнорусская сказка — Кожемяка промахнулся, что сжегъ змія и пустилъ пепелъ по воздуху: оттого и завелась вся эта погонь — мошки, комары и мухи.

Нужно ли упоминать, что въ Кирилъ Кожемякъ явственно сохранилась память объ Несторовомъ Усмошвець, который вырвалъ у бъгущаго быка клокъ кожи съ мясомъ и побъдилъ печенъжскаго великана и отъ котораго будто бы получилъ свое названіе городъ Переяславль? «Зане перея славу отрокотъ. Объ этомъ силачъ то же самое разказываетъ его отецъ, что малорусская сказка о Кожемякъ: «Однажды я его бранилъ, а онъ мялъ кожи, и, разгиъвавшись на меня, перервалъ ихъ руками» (1).

Іоанпикій Галятовскій въ своей книгѣ *Небо Новое*, между чудесами Богородицы, приводить изъ Александра Гваньина, преданіе о страшномъ зміѣ въ Крыму, разогнавшемъ всѣхъ жителей. Греки и Волохи стали молить Бога о спасенін, — и однажды увидѣли свѣчу, зажженую на скалѣ; подошли, и видять образъ Богородицы: передъ нимъ горѣла свѣча, а подъ нимъ лежалъ околѣвшій змій (²).

Въ Эддъ убіеніе змія соединено съ пріобрътеньемъ клада и отдълено отъ союза героя съ его любезною. Въ другихъ нъмецкихъ преданьяхъ (³), убіенье змія и пріобрътенье клада, хранимаго не зміємъ, а карликами, составляютъ два совершенно отдъльные эпизода. И наоборотъ, отдъляя змія отъ клада, иныя сказанья, какъ напримъръ пъсня о Зигфридъ, соединяютъ преданье объ убіеніи змія, и именно змія-оборотня, съ пріобрътеньемъ меча и съ возвращеньемъ похищенной зміємъ дъвицы (Гримгильды).

<sup>(1) «</sup>Единою бо мя и сварящю, и оному мьнущю усніе, разгивавъся на мя, преторже череви рукама». Літоп. 1. 53.

<sup>(2)</sup> Во Львовъ 1665 г. Смотр. чудо 17-е въ главъ о чудесахъ между язычниками.

<sup>(3)</sup> Смотр. у Рассмана, стр. 127 — 143.

Пъсни, сказки и легенды о похищенныхъ зміемъ красавицахъ такъ распространены въ словесности почти всъхъ народовъ, что почитаю совершенно излишнимъ доказывать это сличеніями.

Но гораздо важите для насъ войдти въ нткоторыя подробности о борьбъ героя съ зміемъ. Змій, или палить своего врага огнемъ, или изрыгаетъ на него свой ядъ. Герой не избъгаетъ опасности и тогда, когда убъетъ змія. Онъ можетъ погибнуть отъ яду или даже отъ самой крови, тоже ядовитой, которая струнтся изъ ранъ убитаго чудовища. Самъ богъ Торъ, хотя и убиваетъ великаго змія въ послъдней битвъ Асовъ съ Суртуромъ, но гибнетъ отъ его яду. Также гибнетъ и Беовульфъ, герой знаменитаго англо-саксонскаго эпоса. Въ его государствъ былъ страшный огненный змій, хранившій въ горъ сокровище, которое нъкто, послъдній въ родъ, оплакивая всъхъ своихъ, закопаль въ землю: такъ уже затемнено здъсь сказанье Эдды о сокровищъ Андвари, пошедшемъ на выкупъ родной крови и хранимомъ зміемъ-отцеубійцей. — Чтобъ освободить землю и добыть кладъ, Беовульфъ вышелъ въ бой съ зміемъ и убилъ его; но и самъ лишился жизни отъ яда, впущеннаго чудовищемъ въ его рану.

Беовульфу, такъ же какъ и Зигурду, пошло не въ прокъ великое сокровище. Сверхъ того, Беовульфъ погибаетъ, какъ Торъ. Здѣсь видиа связь змія-оборотня Фафнира съ великимъ зміемъ сѣверной Өеогоніи.

Змій, съ которымъ сразился Зигурдъ, также испустилъ изъ себя ядъ; но герой остался невредимъ, потому что онъ былъ изъ рода Вёльзунговъ: а изъ саги объ этомъ родъ извъстно, что Зигмунду не вредилъ ядъ, внутрь принятый, а всъмъ прочимъ Вёльзунгамъ не вредилъ снаружи. Потому-то Зигурдъ и не погибъ въ борьбъ съ зміемъ. Мало того: убивши змія, онъ даже искупался въ его крови: отчего по всей его кожъ простерлась роговая оболочка, дълавшая его невредимымъ. Впрочемъ, когда онъ купался въ этой крови, большой липовый листъ палъ ему между плечъ, и это мъсто осталось непокрытымъ роговою бронею и подверженнымъ ранъ.

Изъ множества славянскихъ преданій о битвѣ съ зміємъ и о вѣщей дѣвѣ самымъ замѣчательнымъ почитаю превосходную муромскую легенду о князѣ Петрѣ и супругѣ его Февроніи. Въ этой легендѣ, убіеніе змія и добыванье меча, хотя и отдѣлены отъ союза съ вѣщею дѣвою, но своими послѣдствіями тѣсно связаны съ этою второю половиной сказанья. Въ князѣ Петрѣ очевиденъ знакомый намъ типъ героя, побѣдителя змія; въ Февроніи—вѣщая дѣва, увѣнчивающая героя своею любовью и господствующая надъ нимъ своею сверхъестественною силой и мудростью.

Сказаніе это привожу по рукописямъ XVII въка (1).

Въ Муромъ княжилъ князь Павелъ. И вселилъ дьяволъ непріязненнаго летучаго (2) змія къ жень его на блудъ. Змій являлся къ ней, какъ быль естествомъ своимъ, другимъ же людямъ казался своими мечтами, какъ самъ князь сидель съ женою своею. И тыми мечтами много леть прошло. Змій непріязнивый осильль надъкнягинею. Но она того не тапла, и повъдала князю все приключившееся ей. Тогда князь сказаль: «Мыслю, жена, и недоумъваю, что сдълать непріязни той. Не знаю, какъ убить змія. Узнай отъ него сама лестью. Тогда освободишься и отъ суда Божія, и въ нынашнемъ вака отв злаго дыханія, и сипънія и всего скаредія, еже смрадно глаголати». Когда прилетъль по обыкновению къ княгинъ змій, она спросила его, ласкаясь: «ты знаешь многое: знаешь ли кончину свою? — Онъ же, непріязнивый прелестникъ, прельщенъ былъ добрымъ прельщеньемъ верной жены, и не скрывая отъ нея тайны, сказаль: «смерть, моя — от Петрова плеча, от Агрикова меча». Княгиня передала эту тайну своему мужу, а онъ младшему брату, Петру Киязь Петръ, услышавъ, что смерть змію приключится отъ витязя, называемаго его именемъ, не сомитвался, что этотъ подвигъ предназначенъ ему самому. По указанію чудеснаго, явившагося ему юноши, находить онъ Агриковь мечь въ церкви женскаго монастыря Воздвиженія Животворящаго Креста, въ въ олтарной стене, между камияни (3) въ скважень. После того онъ искаль, какъ бы убить змія. Разъ, по обычаю, приходить онъ на поклонъ къ своему брату, а отъ-него, нигдъ не медля, къ невъсткъ, и, къ своему крайнему удивленію, нашель брата уже съ нею. Воротившись назадь, онъ удостовърился, что съ женою князя былъ его непріязненный двойникъ. Тогда Петръ взяль Агриковъ мечъ и отправился къ княгинъ. Только что ударилъ онъ нечистаго мечомъ, какъ змій явился своимъ остоствомъ, началъ трепетаться и издохъ, окропивъ князя Петра своею кровью. Оттого князь острупълъ и покрылся язвами, и пришла на него тяжкая болёзнь. Долго лечился онъ у врачей, но исцъленія не получаль; и, услышавь, что въ предълахь рязанскихъ много искусныхъ врачей, велълъ себя туда везти. Когда онъ прибылъ, тогда одинъ изъ его юношей отправился въ весь, нарицаемую Ласково (4), и подошелъ къ воротамъ одного дома и вошелъ въ него, никого не встрътивъ. Наконецъ всту-

<sup>(&#</sup>x27;) Рукописи графа Уварова, подъ № 225, 265, 425 (Царск. 129), 428 (Царск. 132); Синодальной Библіотеки подъ № 555; профессора Тихонравова и самого автора.

<sup>(3)</sup> Въ рук. летящаю. Непріязнь въ дровномъ языка значнуь дьяволь, бась; непріязненный дьявольскій.

<sup>(\*)</sup> Въ рук. гр. Уварова № 425: мескоду керемидами; № 265: меско кремидома; № 428: мескоу каменіл.

<sup>(\*)</sup> Въ рук. гр. Уварова № 429: Лускаво.

пасть вь хоромину и видить чудное виденіе: сидить какая-то девица и точетъ кросна, а передъ нею скачетъ заяцъ. И проговорила дъвица: •ис хорошо быть дому безь ушей, а храму безь очей. Юноша же, не понявъ этихъ словъ спросняъ дъвнцу: «гдъ хозяннъ этого дома?» Она же отвътствовала: «Ответствовала и мать моя пошли взаеми плакать, брати же мой пошоли черезь ноги вы наси эрвани. Но но понять не понять, что она говорить, и дивился, видя и слыща дела, подобныя чуду; и сказаль девице: «вошель я, и увидель тебя за работою, а передъ тобой скачущаго зайца, и услышаль изъ усть твоихъ какія-то странныя річи, и не понемаю, что говоришь ты. Первое сказала ты: не хорошо быть дому безъ ушей, а храму безъ очей; про отца твоего и мать сказала ты, что пошли взаемъ плакать, о брать же, что пошоль черезъ ноги въ нави зръти; и ни одного слова не понимаю». Тогда она отвътствовала: «Какъ же ты не понемаещь? Пришель ты въ этотъ домъ, и въ хоромину мою вошель, и увидель меня сидящую въ простоте. Если бы въ дому нашемъ быль песъ, и почуявъ, какъ ты подходищь къ дому, залаялъ бы на тебя, то не увидаль бы ты меня сидящую въ простоть: это дому уши. А еслибь въ храминь моей быль мальчикь, то, увидевь, что ты сюда входишь, сказаль бы мие: это храму очи. А сказала я тебъ про отца моего и мать, что пошли взаемь плакать: такъ они пошли на погребение мертваго, и тамь плачуть: когда по нихъ по самихъ придетъ смерть, другіе по нихъ станутъ плакать: это заимодавный нлачь. А про своего брата сказала потому, что онь и отець мой древодазцы: въ лісу съ деревъ медъ собирають. Брать мой и отправился на такое дізло. А лезучи вверхъ на дерево, черезъ ноги къ земле смотреть, думая, чтобъ не урваться съ высоты. Кто урвется, погибнеть. Потому и сказала, что пошолъ черезъ ноги въ нави зръти» (1).

Это была сама Февронія. Юноша нов'вдаль ей о бол'взин князя и спросиль не знаеть ли она врачей по имени и гдів живуть. А она: «еслибъ кто потребоваль князя твоего себів, то могь бы уврачевать.» Юноша оть имени болящаго объщаль за исцівленіе большую награду и просиль указать жилище врача. «Приведи сюда князя — сказала дівница, — и если онъ будеть мягкосердъ и смирень въ отвітакъ, будеть здоровь». Князя привезли въ весь, гдів жила Февровія. Въ отвіть послу, отправленному къ ней за врачемъ, она сказала: «Я

<sup>(1)</sup> Воть загадочныя рачи Февроніи по рук. гр. Уварова, № 428: «нельпо есть быти дому безь ушію, и криму безь очію»—«пендоша взаем» плакать—«пде чрез» ноги внави зріти»— Вз маси, собственно ст могилу, а потомъ ст адт. Въ посліднемъ смыслі, ст масюля употребляется въ древнюю текстахь Воткаго Завіта. Насе у Славанъ обначало и лодку, и могилу, напр. у Чеховъ: что указываеть на древнійшій обрядь похоронь въ ладьь. (Нава—пачія). Потомъ уже слове насес: получило смысль мертвеца.

сама уврачую князя, но имънія отъ него не требую. Воть мое условіє: если не буду его супругою, то не стану его лечить. Отрокъ передаль князю ответь. А князь, пренебрегая словами ея и помысливь о томъ, какъ князю взять себъ въ жены дочь древолазца, черезъ посланнаго велълъ ей сказать обманомъ: «Пусть уврачуеть; я женюсь на ней». Тогда Февронія, взявь малый сосудень, почерпнула *кисляжоди* (1), дунула на нее, и сказала: «Да учредятъ князю вашему баню, и вотъ этимъ помажутъ по его тълу, гдъ струпы и язвы, а одниъ струпъ оставьте не помазанъ: и выздоровить». Когда къ князю принесли это снадобье, онъ велёль приготовить баню, а девицу вздумаль искусить въ отвътахъ, дъйствительно ли такъ премудра, какъ онъ слышалъ объ ней отъ своего юноши. Для того послаль кь ней князь съ однимъ изъ своихъ слугъ одно повисмо льну, сказавъ: «дъвица эта хочетъ быть моей супругою ради своей мудрости: если она точно премудра, пусть учинить мит изъ этого повъсма льну срачицу, порты и убрусецъ, въ то время, пока буду въ банъ-Когда слуга принесъ Февроніи это порученье, она сказала ему: «Взлізь на печь, возьми съ грядъ полънцо и снеси его сюда». Слуга исполнилъ ея приказаніе; она же, отмъривъ пядью, велъла польно отсъчь. Слуга отсъкъ. Тогда она сказала: «возьми этотъ *утиноки* ( $^2$ ) и отдай своему князю, сказавъ: «пока я это повъсмо очешу, пусть приготовить мив князь изъ этого утинка станокъ и все строеніе, чамъ сотку для него полотно». Получивъ отвать, князь велаль ей сказать, что изъ такого малаго деревца и въ такой короткій срокъ нельзя исполнить ея порученія. Тогда и Февронія тімь же отвічала князю и объ его порученіи.

И подивился князь ея мудрости, и, пошедши въ баню, исполниль все, какъ она вельла, и совсъмъ исцълился: все тъло его стало гладко; остался только одинъ струпъ, который не былъ помазанъ. И дивился князь скорому исцъленію, но не хотълъ на Февроніи жениться, отечества ея ради; и послалъ къ ней дары; она же даровъ не приняла. Но только что онъ отътхалъ въ свою отчину, съ того же самаго дня отъ оставленнаго имъ струпа стали расходиться по всъму его тълу другіе, и сталъ онъ также острупленъ многими струпами и язвами, какъ и прежде; и опять воротился за исцъленіемъ отъ дъвицы. И какъ приспълъ въ ея весь, со стыдомъ послалъ къ ней, прося врачеванья. Она же, нимало не держа гнъва, сказала: «Если будетъ мнъ супружсникъ, да будетъ уврачеванъ». Тогда князь съ твердостью далъ ей слово, и отъ того же врачеванья исцълился, и взялъ ее себъ въ супруги. И такимъ обра-

<sup>(1)</sup> Такъ въ Санод. рукоп.; въ рукоп. гр. Уварова, M 428: кисляди; а въ M 225: «своего нъкоего кейсна» Въ областномъ языкъ доселъ употребляется слово кислядь, то же, что кислица.

<sup>(2)</sup> Утиноко-отрубовъ: отъ глагола тяпи, тиу-рубить, рублю.

зомъ стала Февронія княгинею. И пришли они въ отчину свою, въ градъ Муромъ, и жили во всякомъ благочестіи, ничтоже от Божіих заповидей оставляюще.

По малыхъ же дняхъ князь Павелъ померъ, и на мъсто его сталъ самодержиемя города Мурома брать его Петрь. Но княгини его Февроніи бояре не любили, жент ради своих, потому что она стала княгинею не отечества ея ради, Богу же прославляющу, добраго ради житія ея. Однажды пришелъ нъкто изъ бояръ къкнязю Петру, и донесъ на княгиню, что она безчинно выходить изь-за стола своего каждый день, взявь въруки свои отъ стола крохи, будто голодная. Тогда благоверный князь, желая искусить княгиню, велъль ей объдать за однимъ столомъ съ собою. По окончани объда, Февронія, по своему обычаю, взяла со стола крохъ. Князь же Петръ, взявъ ее за руки, и разведши ихъ, увидель ливано добровонный, виміамо; и съ техъ поръ пересталь ее искушать. Спустя нъсколько времени приходять къ нему бояре и въ ярости говорятъ: «Мы хотимъ всъ праведно служить тебъ, но княгини Февроніи не хотимъ, да государствует женами нашими. И если хочешь самодержеця быть, да будеть тебв другая княгиня. Февронія же пусть возьметь себъ богатства довольно, и идетъ, куда хочетъ». — Князь же, не имъя обычая предаваться ярости отъ чего бы то ни было, со смиреніемъ отвъчаль имъ: «Пусть скажутъ объ этомъ самой Февроніи: и яко же речета, да слышимъ». Тогда бояре, неистовые, наполнившись безстыдія, умыслили сдёлать пиръ. И когда были навеселъ, начали простирать свои глаголы, яко пси лающе, отвемлюще у святыя Божій дарь, его же Богь и по смерти неразлучно объщам. И говорили: «Госпожа княгиня, Февронія! весь городъ и бояре тебъ говорять: дай намъ, чего мы у тебя попросимъ!» А она: «Возьмите, что просите». Тогда всв они единогласно воскликнули: «Всв мы князя Петра хотимъ да самодержствует надъ нами; тебя же жены наши не хотять, да господствуещь надъ ними! Возьми богатства довольно и иди, куда хочешь.» Февронія имъ отвъчала: «Что просите, будеть вамъ; только и вы дайте миъ, чего у васъ попрошу». Бояре съ клятвою объщали ей дать, чего попроситъ. Тогда Февронія сказала: «Ничего инаго не прошу у васъ, только супруга своего, князя Петра». Ови же отвътствовали: «Какъ хочеть самъ князь»; потому что врагъ вложилъ имъ помыслъ, поставить себъ инаго самодержца, если не будеть у нихъ князя Петра; и каждый изъ боярь держалъ себъ на умъ, чтобъ самому быть на мъстъ князя. Блаженный же Петръ не возлюбилъ временнаго самодержавства, кромпь Божішть заповподей, по заповіздямъ шествоваль и держался ихъ, яко же богогласный Матоей въ своемъ Благовъстви въщаеть: рече бо, аще пустить жену свою, и оженится иною, прелюбы творить. И блаженный князь Петръ сотвориль по заповѣдямъ: власть свою *яко уметы* вмѣнилъ, и отправился изъ городу вмѣстѣ съ своею супругою. Злочестивые бояре дали имъ на рѣкѣ суда, потому что подъ городомъ тѣмъ протекала рѣка, именуемая Ока. И поплыли они въ судахъ.

Быль нѣкоторый человѣкъ въ суднѣ у княгини Февроніи; въ томъ же суднѣ была и жена его. И тотъ человѣкъ, принявъ помыслъ отъ лукаваго бѣса, воззрѣлъ на Февронію съ помысломъ; она же, уразумѣвъ злой помыслъ его, вскорѣ обличила. Она сказала ему: «Почерпни воды изъ рѣки вотъ оъ этой стороны». Онъ почерпнулъ. И велѣла ему пить: онъ выпилъ. «Теперь — сказала она — почерпни воды съ той стороны судна». Онъ опять почерпнулъ. И велѣла ему пить: онъ тоже выпилъ. Потомъ Февронія спросила его: «Одинакова ли та и другая вода, или которая слаще?» — «И та и другая одинакова», отвѣчалъ онъ. Тогда сказала она этому человѣку: «Точно также одинаково и естество женское: для чего же ты, оставляя свою жену, на чужихъ мыслишь?» И увидалъ человѣкъ тотъ, что въ ней даръ прозрѣнія, и оставилъ свои помышленья.

Когда къ вечеру суда начали ставить у берега, сгрустнулось князю Петру, что онъ лишился своей власти. Но Февронія его ободрила и уташила.

Поваръ сталь готовить ужинъ. Сломалъ два малыхъ деревца, и, воткнувъ въ землю, повъсилъ на нихъ котелъ. Послъ ужина княгиня Февронія благо-словила эти деревца, сказавши: «да будуть эти деревца наутріе древіе велико съ вътвями и листьями». Такъ и совершилось.

На другой день утромъ, только что стали прислужники складывать въ суда поклажу (¹), изъ города Мурома пришли вельможи, съ извъстіемъ, что въ Муромъ происходитъ великое кровопролитіе, по причинъ споровъ между боярами, кому изъ нихъ княжить: потому для прекращенія общаго бъдствія, посланные, отъ имени всего города, прося у князя прощенія, умоляли его воротиться и княжить надъ Муромомъ.

Князь Петръ, никогда не держа гитва, воротился вмъстъ съ своею супру-: гою, и властвовали они оба, заботясь о благъ своего города.

Когда пришло время ихъ смерти, просили они Бога, чтобъ преставление ихъ было въ одинъ и тотъ же часъ; и сотворили совътъ, да будутъ положены въ одномъ гробъ, раздъленномъ перегородкою. И оба въ одно время облеклись въ монашескія ризы. Князь Петръ въ иноческомъ чинъ нареченъ былъ Давидомъ, а Февронія — Евфросинією.

<sup>(1)</sup> Въ рукописяхъ: рухло, откуда нынъ употребительное рухлядь.

Однажды Февронія работала воздухи въ соборный храмъ Пречистыя Бого-родицы, вышивая на нихъ лики святыхъ. Князь Петръ присылаетъ къ ней сказать, что онъ уже отходитъ отъ жизни. Февронія просить его подождать, пока кончить воздухи. Онъ присылаетъ къ ней въ другой разъ, наконецъ въ третій. Тогда Февронія, не дошивъ на воздухахъ только ризы одного святаго, лицо же его нашивъ, оставила работу. Воткнула иглу въ воздухи, привертъла ее ниткою, которою шила, и послала къ князю Петру, увъдомить его о преставленіи купномя (1).

Неразумные же люди, какъ при жизни ихъ возмущались, такъ и по честномъ ихъ преставленіи. Презрівъ ихъ завіщаніе, бояре положили тіла ихъ въ разные гробы, говоря, что въ монашескомъ образів не подобаєть класть князя и княгиню въ одномъ гробъ. Итакъ, князя Петра положили въ особомъ гробъ, внутри города, въ Соборномъ храмт Богородицы, а Февронію за городомъ, въ женскомъ монастыръ, въ церкви Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста (гдт былъ найденъ Агриковъ мечъ): общій же гробъ, который князь и княгиня, еще при жизни своей, вельли вытесать изъ одного камня, бояре вельли оставить пустымъ въ томъ же Соборномъ храмт. Но на другой день особные гробъ очутились пусты, и оба тіла лежали въ общемъ гробъ. Ихъ опять разлучили, и опять на другой день оба тіла были вмістт. Но потомъ уже никто не осмітлился прикоснуться къ ихъ святымъ тіламъ, которыя такъ и остались въ одномъ гробъ.

Легенда оканчивается слъдующею похвалой.

«Радуйся, Петре, яко дана ти бысть отъ Бога благодать убити летящаго, свирвиаго змія. Радуйся, Февронія, яко въ женствй главт святыхъ мужъ мудрость имтла еси. Радуйся, Петре, яко струпы и язвы на тълеси своемъ нося, доблестит претерпълъ еси скорби. Радуйся, Февронія, яко отъ Бога имтла еси дарт въ дъвственный юности недучи исиъляти. Радуйся, Петре, яко заповъди ради Божія самодержавства волею отступи, еже не остави супруги своея. Радуйся, дивная Февронія, яко твоимъ благословеніемъ въ одину нощь малое древіе велико возрасте, и изъ него вттви и листвіе», и проч. Похвалу эту оканчиваеть составитель Легенды личнымъ обращеньемъ къ блаженнымъ супругамъ: «Да помянете же и мене гртшнаго, списавшаго, елико слышахъ, невъдый, аще иніи суть написали втдуще выше мене. Аще бо и гртшенъ есмь и грубъ; но на Божію благодать и на щедроты его уповая, и на ваше моленіе ко Христу надъяся, трудихся мысльми, хотя вы на земли почтити»:

<sup>(1) 25-</sup>го іюня 1228 года.

#### IV.

Въ общихъ чертахъ своихъ, Муромская легенда содержитъ тѣ же главнѣйшіе мотивы, что и пѣсни Древней Эдды о битвѣ Зигурда съ зміемъ и о союзѣ этого героя съ вѣщею дѣвою. Безъ всякаго сомнѣнія, сходство это основывается на общихъ источникахъ, изъ которыхъ — само собою разумѣется — совершенно независимо другъ отъ друга были почерпнуты древнія преданія и въ пѣсняхъ Эдды и въ нашей легендѣ. Потому же самому и нѣмецкія сказанія о борьбѣ съ зміемъ и о союзѣ съ вѣщею дѣвою, въ различныхъ редакціяхъ, предлагаютъ различныя видонзмѣненія и варіанты. И наша легенда, по той же причинѣ, соприкасается съ пѣснями Эдды не прямо, а черезъ посредство видонзмѣненій въ другихъ памятникахъ нѣмецкой старины, основанныхъ на общемъ преданіи.

Въ Муромской легендъ древнъйшему предавію дана позднъйшая историческая обстановка, и притомъ, событія и лица возведены въ идеальную область христіанскихъ понятій.

Потому, въ сравнительномъ изучени этого прекраснаго памятника нашей народной поэзіи должно отличать: вопервыхъ, древнъйшее преданіе, положенное въ его основу; вовторыхъ, историческую обстановку, и втретьихъ, религіозную, и именно христіанскую идею, которою освящены и доисторическое преданіе, и историческая его обстановка.

Итакъ, вопервыхъ, древнее, доисторическое преданье. Оно-то собственно и составляеть предметь нашего сравнительнаго изучения.

Здѣсь должно обратить вниманіе, прежде, на борьбу князя Петра съ змі-емъ, и потомъ, на вѣщій характеръ Февроніи.

Вопервыхъ о борьбъ съ зміемъ.

Змій Муромской легенды есть змій-оборотень, подобный Фафииру, сыну Грейдмарову, и множеству огненныхъ летучихъ зміевъ въ народныхъ сказ-кахъ и пѣсняхъ (1).

Замъчательное сходство съ началомъ нашей легенды предлагаетъ одна сербская пъсня, подъ заглавіемъ: Царица Милица и Змій от Ястребца ( $^{2}$ ). Вотъ какъ она начинается:

<sup>(3)</sup> Извъстная легенда о Георгін Храбромъ и дъвиць, перешедшая и въ народные наши стихи, болье сходствуеть съ столь же извъстнымъ разказомъ въ древне-классической поэзін, нежели съ преданіями, составляющими предметь этихь лекцій. >

<sup>(3)</sup> Въ изданін Вука Стефановича Караджиче, часть 2-я, 🐠 43.

«Хвала Богу, хвала единому! Царь Лазарь сидить за ужиномъ, по край его царица Милица. Не весела Милица, закручинилась; лицомъ блъдна и пасмурна. И пытаеть ее славный царь Лазарь: о Милица, моя царица! О чемъ спрошу, скажи мит всю правду-истину: что ты такъ не весела — закручинилась, лицомъ блъдна и пасмурна? или чего тебъ мало въ нашемъ дворъ?» —

Милица отвъчаетъ, что ей всего вдоволь, только повадился къ ней змій отъ Ястребца: онъ полюбилъ ее и летаетъ къ ней въ бълый теремъ. Лазарь, нодобио князю Павлу, брату Петра Муромскаго, помогаетъ своей жент совътомъ противъ соблазновъ змія-прелестника. Онъ совътуетъ царицъ лестью вывъдать отъ змія, кого изъ конаковъ (то-есть, витязей) больше всъхъ на земль онъ бонтся. Отправилась царица въ свой высокъ теремъ. Мало время позамъщкавши, засіяла Ястребецъ-планина, полетъль змій отъ Ястребца, отъ Змівевца, отъ воды отъ Студеной, полетъль онъ къ Крушеву-равнинъ, и влетъль въ бълый теремъ. Палъ на мягкую постель, сбросиль со себя опенную одежду и легъ съ царицею на подушкахъ.

Итакъ, этотъ змій, подобно другимъ сказочнымъ, оборачивался добрымъ молодцемъ.

Лаская его, Милица отъ него выпытала тайну, что онъ боится только одного юнака во всемъ свътъ, Змъя-Деспота-Вука, изъ села Купинова, въ землъ Сремской. На другой же день дано было знать этому витязю; онъ прітажаеть и, подстерегши змія, убиваеть его.

Въ Муромской легендъ змій не только оборотень, но и двойникъ князя Павла, брата Петрова. Какъ ни разсматривать этого пепрілзицеаго двойника, во всякомъ случать отраженіе существа Павлова въ зміи бросаетъ тінь и на самого Павла: во всякомъ случать, хотя бы по внішнему оходству и даже тождеству, онъ родня змію-оборотню, если не самъ и есть этотъ змій-оборотень. — Надобно полагать, что раздвоеніе существа князя Павла на себя самого и на своего двойника есть уже позднішая выдумка. Первоначально, по преданію древнійшему, князь Петръ могь побіднть въ змін-оборотніт своего собственнаго брата, какъ Регинъ Фаннра, при помощи Зигурда,—если только и это родство князей Петра и Павла не есть позднійшее же прибавленіе.

Какъ свверный Зигурдъ сначала добываеть мечъ и потомъ вступаеть на поприще своихъ подвиговъ, такъ и князь Петръ чудеснымъ образомъ получаетъ *Агриковъ* мечъ.

Какъ князь Петръ вынимаеть себъ этоть мечь изъ станы храма, такъ въ сагъ о Вёльзунгахъ Зигмундъ вытаскиваеть изъ священнаго дерева чудесный мечь, который глубоко врубиль въ это дерево самъ Одинъ; или точно также

въ Валашской сказке о витязе Вилише (1), этоть витязь идеть къ четырень каменнымъ столбамъ, молится имъ целые девять дней, и наконецъ изъ нихъ высовывается знаменитый мечь для совершения великихъ нодвиговъ.

Какъ богъ Торъ и англосаксонскій герой Беовульов, поразивъ змієвъ, сами погибають отъ змівнаго яду, или, какъ Зигурдъ потому только остается живъ послів побізды надъ зміємъ, что ядъ и кровь этого чудовища ему, какъ Вёльзунгу, не только не вредны, но даже пользительны: точно такъ и киязь Петрь, убивъ змія-оборотия, подвергаетъ свою жизнь опасности, будучи зараженъ его ядовитою кровью.

Иоциленіемъ язвъ на всемъ тили князя Петра, окропленномъ зимнюю кровью, геройскій подвигь этого князя естественно связывается оъ расказомъ о Февроніи.

Февронія носить на себѣ самый опредѣленный характеръ вющей дювы. Она совершаеть чудеса, превращая крохи оть стола въ ладань, или въ одну ночь словомъ своимъ возращая изъ воткнутыхъ кольевъ большія деревья. Она исцѣляеть болѣзни, говорить мудро, и притомъ загадками, которыя, въ первобытномъ, миеическомъ своемъ значеніи, безъ сомнѣнія, соотвѣтствують сѣвернымъ рунамъ. Если Брингильда только учила Зигурда цълебнымъ рунамъ, то Февронія даже исцѣлила своего героя.

Уже при самомъ вступленіи своємъ на сцену, является Февронія въ обстановкі віщей дівы. Сидить за кроснами, занимается тканьемъ, какъ дова судьбы въ Сербской сказкі (2), или какъ Идисы и Норим німецкой маеологіи, которыя ткуть, растягивають и связывають нити судьбы человіческой.

Передъ въщей ткачихой для чего-то скачеть заецъ.

Эта сцена напоминаетъ мит итмецкое преданье объ основания Кведлинбурга (3). Матильда, прекрасная дочь императора Генриха III, желая искоренить
въ сердцт своего отца преступную къ ней склонность, вошла въ договоръ съ
дьяволомъ, чтобъ онъ сдтлалъ ее безобразною, и зато объщала ему свою душу,
но только въ томъ случат, если она, Матильда, въ продолжение трехъ ночей
коть на минуту заснетъ. Чтобъ воздержать себя ото сна, она сидтла за кроснами и ткала драгоцтную ткань, какъ наша Февронія, а передъ нею прыгала собачка, лаяла и махала хвостомъ (wedelte): собачку эту звади Wedl или

<sup>(1)</sup> Въ наданіи Шотта Ж 11.

<sup>(2)</sup> Она или прядеть золотую инть, и навывается *Сретею*, то-есть, счастьемь, или възнав сілющей, какъ солице, давы вышиваеть лучами солисчными по основа изъ юнацкихъ кудрей. См. Сербскія сказки, въ изданіи Вука Кар. № 13 и 31.

<sup>(\*)</sup> Deutsche Sagen, по изд. братьевъ Гриммовъ, № 483.

Quedl, и въ память ея Матильда назвала основанное ею потомъ аббатотво Кведлинбурга,

Впрочемъ, Февронія, котя и забавлялась прыгающимъ передъ нею зайчи-комъ, но собаки при ней не было. И вѣщая дѣва именно о томъ изъявила свое сожалѣніе въ загадочномъ выраженіи: не льпо есть быти дому безь ушію и храму безь очію. Эта загадка въ сборникѣ пословицъ Архивной рукописи XVII вѣка (№ 250) помѣщена между пословицами въ слѣдующемъ видѣ: не добро домь безь ушей, а храмъ безь очей. Такое совпаденіе свидѣтельствуетъ намъ о связи пословицы съ загадкой въ періодъ эпическій и о первобытномъ отвоиненіи той и другой къ миенческимъ формуламъ, къ вющимъ словамъ или, по выраженію Суда Любушина, къ вющбамь, которыя въ сѣверномъ эпосѣ изъветны подъ именемъ рунь (1).

Мнеологическое выраженіе: *вт нави зръми*, въроятно, ведущее свое начало отъ глубокой древности, когда *нава*, согласно похороннымъ обрядамъ, означало и ледью, и гробъ, — уже достаточно говорить само за себя.

Загадка о заимодавном влачто — какого бы происхожденія она ни была, древнъйшаго, народнаго, или позднъйшаго, литературнаго — напоминаеть мит разговоръ Соломона съ Морольфомъ въ упомянутомъ выше, извъстномъ народномъ романт (3). Между прочимъ Соломонъ спрашиваетъ Морольфа: «Гдт твоя мать? — Она пошла, отвъчаетъ Морольфъ, — сослужить своей кумъ такую службу, какой кума ужь никогда ей не сослужить. — Върно, услуга-то очень велика, возразилъ Соломонъ: — что же бы это такое было? — А кума ея умерла, отвъчалъ Морольфъ: — а были онъ пріятельницы; вотъ и ношла моя мать закрыть ей очи, а кума, конечно, никогда не заплатить ей тъмъ же».

Состязаніе загадками и задачами между княземъ Петромъ, желающимъ отдѣлаться отъ брака съ дочерью древолазца, и между Февроньею, которая готова на рѣшеніе всевозможныхъ труднѣйшихъ задачъ, есть обычный эпическій мотивъ, какъ народной поэзіи, такъ и вообще средне-вѣковыхъ сказаній, даже въ литературѣ книжной. Тотъ же оборотъ въ состязаніи о мудрости помощію загадокъ и задачъ принятъ, напримѣръ, въ сказаньи о Соломонѣ и Царицѣ Ужичьской, Южсьской или Савской, которое очень распространено было у насъ въ Палеяхъ и Хронографахъ и отдѣльно въ сборникахъ, отъ XV до XVII вѣка (3).

Но изъ всёхъ, и устныхъ и письменныхъ преданій, въ этомъ отношеніи ни одно не представляется въ такой значительной близости, и, вёроятно, въ рѣ-

<sup>(1)</sup> См. мою статью Обз эпической поэзіи.

<sup>(\*)</sup> По изданію Зимрока, стр. 20.

<sup>(3)</sup> Объ этомъ эпическомъ мотивъ смотр. въ мой статьъ: Русскій быть и пословицы.

шительномъ сродствѣ по происхожденію съ Муромскою легендою, какъ Сербская сказка о томъ, какъ дъвица перемудрила царя (1).

Въ этой сказкъ встръчаемъ не только тъ же самыя задачи и загадки, почти слово въ слово, но даже и послъдній примъръ мудрости Февроніи, какъ она перехитрила Муромскихъ бояръ, взявь съ собою князя, какъ свою собственность.

Эта сказка слъдующаго содержанія. У одного бъдняка была мудрая дочь, которая и самого отца своего учила мудрости. Однажды царь, увидавши бадняка и узнавъ, что онъ научился мудрости отъ своей дочери, спросилъ его: «А дочь твоя у кого научилась? — «Богъ ее умудриль, отвъчаль отецъ, — и наша горькая бъдность». Тогда царь даль ему тридцать янцъ и велълъ, чтобъ изъ нихъ дочь его вывела ему цыплять, не то онъ замучить бъдняка. Плача воротился біднякъ домой, но дочь утішила ого, замітивъ впрочемъ, что янца были вареныя. На другой день наварила она бобовъ, и велёла отцу взять соху и воловъ, и пахать землю и съять эти бобы покрай пути, гдъ было ъхать царю а самъ бы, стючи, приговаривалъ: «Помоги Боже, чтобъ выросли вареные бобы». Потомъ научила его, какъ отвъчать на вопросъ царя. Мужикъ такъ и сдълаль. Увидъвъ его, царь сказаль: «Бёдный человёче, когда же выросталь вареный бобъ?» На то отвъчаль ему бъднякъ: «Почестный царю! а когда изъ вареныхъ янцъ выводились цыплята?» Послъ того царь задалъ ему задачу, почти такую же, какъ князь Петръ Февроніи. Онъ далъ ему повівсмо льну (2) и велълъ изъ него спрясть и выткать паруса, флаги и все, что нужно для корабля: не то лишить его жизни. Бъднякъ, плача, воротился съ этимъ порученіемъ домой. На другой день дочь дала ему утиноко полона (3) и послала къ царю, чтобъ царь сдълаль ей изъ этого утинка пряслицу, веретено и все, что нужно для тканья. Этими и другими мудрыми поступками и словами въщая дъва привела царя въ такое удивленіе и такъ къ себѣ расположила, что онъ предложиль ей свою руку. Девица согласилась, но только съ темъ условіемъ, чтобъ царь даль запись своею рукою въ томъ, буде онъ когда на нее разгиввается и отъ себя ее прогонить, то даеть ей право взять въ его царскомь дворъ то, что ей всего милъе. Царь согласился, и дъвица вышла за него замужъ. Черезъ нѣсколько времени сбылись опасенія вѣщей женщины. Царь прогижвался и гналъ ее отъ себя прочь. Тогда, на прощаньи, царица подмъщала ему въ вино соннаго зелья, и когда царь вышилъ вино и заснулъ кръпкимъ сномъ, она соннаго взяла его съ собою и удалилась изъ царскаго дворца. Когда царь проснулся и увидёль себя въ лачуга, а подла себя про-

<sup>(</sup>¹) По изд. Вука Стее. Караджича, *№* 25.

<sup>(3)</sup> Въ подленникъ такъ же, какъ въ нашей легендъ: поетьсмо дана (то-есть льна).

<sup>(\*)</sup> Въ подлиникъ. комадъ дреста.

гианную имъ жену, тогда царина показала ему данную имъ запись. Побѣжденный мудростью своей жены, царь вмѣстѣ съ нею воротился домой.

Трудно предположить, чтобъ такое разительное сходство Муромской легенды съ Сербскою сказкою было слёдствіемъ литературнаго вліянія, занесеннаго къ намъ Сербами, изъ которыхъ иные дёйствительно составляли житія русскихъ подвижниковъ, какъ напримёръ Пахомій Логоеетъ, вышедшій въ Русь около 1460 года. Еще трудиве предположить, чтобъ наша мёстная легенда, занесенная въ Сербію въ рукописяхъ, могла оказать такое сильное вліяніе на воображеніе цёлаго народа, что вошла въ народную сказку.

Правдоподобнъе всего предположение, что это замъчательное сходство Муромской легенды съ Сербскою сказкою есть результать родственнаго развитія народнаго эпоса въ эпоху доисторическую.

Если мы видимъ нъкоторое сходство между княземъ Петромъ и Зигурдомъ, и между Февроніею и Брингильдою, то было бы удивительно, когда бы мы не встрътили болъе яснаго и опредъленнаго, даже разительнаго сходства въ преданьяхъ изъ того же эпическаго цикла между племенами родственными, Славянскими.

Въ Муромскомъ сказаніи такъ сильно преобладаетъ миенческая основа, что мы не будемъ долго медлить на исторической ея обстановкъ.

Другія житія предлагають намъ драгоціннійшія данныя для исторіи внутренняго быта древней Руси. Въ Муромской же легенді можно остановиться разві только на разказі о смутахъ бояръ и на недовольстві боярынь, что ими управляєть дочь древолазца. Посліднее указаніе очень важно для исторіи древне-русской женщины.

Но особеннаго вниманія заслуживаеть основная идея легенды, и именно въ томъ смыслъ, какъ эта легенда была обработава благочестивымъ грамотникомъ

Идея эта, конечно, должна была истекать изъ христіанскаго источника. Но какую же черту въ древнемъ преданьи особенно освътила она, вызвавъ изъ глубокой старины темное, миенческое преданье? На чемъ преимущественно остановился сочинитель этой легенды?

Въ дъйствительности, знакомый только съ безцвътными личностями русскихъ женщинъ своей грубой эпохи, безъ сомнънія, въ области фантазіи, не могъ онъ не увлечься энергическимъ характеромъ въщей дъвы, подобной супругъ миенческаго Дуная или Ставра боярина и нъкоторымъ другимъ героическимъ идеаламъ женщины, этимъ драгоцъннымъ остаткамъ первобытнаго эпоса. (

Съ въщею силою, Февронія соединяеть любящее сердце. Не смотря на обманъ князя, она силою своего въщаго духа господствуеть надъ нимъ и выходить за него замужъ. Не смотря на преслъдованья со стороны бояръ и на презръніе къ ней боярынь, не смотря на слабость воли и на кажущееся равнодушіе князя къ ея нъжной любви и высокой преданности, она, и лишившись княжеской власти, бодро идеть въ изгнаніе, только бы не разлучаться съ милымъ ей человъкомъ. И въ изгнаніи, она остается чиста, и при всемъ благородствъ образа мыслей, наивна, не смотря на грубыя и пошлыя оскорбленія, которыя терпить, ъдучи въ ладьъ.

Безграничная любовь ея наконецъ увънчалась желанною взаимностью: 
«радуйся, Петре, восклицаетъ составитель его житія, — яко заповъди ради 
Божія самодержства волею отступи, еже не остави супруги своея». Но и потомъ, огорченный изгнаніемъ и какъ бы расканвающійся, что увлекся своимъ 
сердцемъ, князь находить себъ утъщеніе въ преданной любви своей супруги. 
Даже при концъ жизии, не князь сопутствуетъ своею смертію умирающей 
супругъ, но все она же, преданная и великодушная, спъщить окончить свою 
священную работу, слыша, что мужъ ея уже отходитъ, и потомъ, не дошивъ 
воздуховъ, умираетъ вмъстъ съ нимъ въ одно и то же мгновеніе.

Такова нѣжная, преданная любовь, которая нашла себѣ благочестивую апотеозу въ свѣтлыхъ личностяхъ князя Петра и особенно княгини Февроніи, дочери древолазца.

И по смерти, супружеская любовь, благословенная свыше, соединила ихъ въ одномъ гробъ.

Грубые, невѣжественные бояре, въ своемъ ограниченномъ и тупомъ пониманьи церковныхъ уставовъ, пытались было разлучить почившихъ супруговъ. Но сама Высшая Сила приняла подъ свое покровительство нѣжную любовь супружескую, столь рѣдкую въ древней Руси.

# сказаніе новой эдды О СООРУЖЕНІИ СТЪНЪ МИДГАРДА

H

# сврвская поспя о постровини скадра.

(Изъ лекцій о народной поэзін, читанныхъ въ 1857—1858 академическомъ году.)

Древняя вражда и примиреніе Асовъ съ Ванами относятся еще къ первобытной эпохѣ сотворенія міра.

Для сооруженія Мидгарда недостаточно было бровей Имира. Съ водвореніємъ новаго порядка вещей въ этомъ серединном жилищъ — необходимы были и новыя, болѣе искусственныя средства. Надобно было построить, при помощи художественныхъ средствъ, крѣпкій, неприступный городъ, или городскую стѣну, крѣпость, которою бы это жилище отдѣлялось отъ Царства Великановъ (Utgards: ut — aus, то-есть, вившнее жилище). И именно здѣсь-то обнаружилось со стороны Асовъ предательство, которое возбудило къ нимъ недовѣріе и вражду въ Ванахъ.

Къ Асамъ (по расказу новой Эдды) приходить и вкоторый зодчій и предлагаеть имъ свои услуги соорудить крѣпость възащиту отъ великановъ, и за это просить себѣ у Асовъ Солице, Луну и прекрасную Фрею. Локи — злобное

и коваритишее существо между Асами, совттуеть имъ уступить зодчему требуемую имъ за постройку плату, которая впрочемъ будеть выдана по исполненін самой постройки. Постройка должна быть кончена въ теченін одной зимы къ первому лютиему дню: въ противномъ случав Асы необязаны выдавать объщанное вознаграждение. Притомъ, зодчий долженъ строить одинъ; только при помощи своего коня, который будеть ему возить камни (имя коню Suadilfäri-тздокъ по льду). Условіе съ зодчимъ было скрыплено самою священною клятвою Асовъ. Но когда они увидёли, что конь таскаеть на постройку огромнъйшія скалы, и что уже въ теченіе не болье трехъ дней можеть быть выведена вся крипость; тогда имъ стало жаль разстаться съ солицемъ, луною и съ Фреею. Они яспо увидели, что Локи ихъ всехъ обманулъ, и грозили ему смертью, если онъ не избавить ихъ отъ бѣды. Тогда изворотливый Локи оборотился кобылою и сталь заманивать къ себъ коня Свадильфари. Свадильфари, сбросивъ съ себя ношу, пустился въ слёдъ за Локи, а зодчій за Свадильфари: такъ они гнались одинъ за другимъ до истеченія срока постройки, которая такимъ образомъ не могла быть окончена, и Асы спасли Солнце, Луну и Фрею.

Зодчій пришель въ неописанную ярость и тогда-то только обнаружилось, что это быль не кто другой, какъ горный великань. Но Торь, сынъ Одина, своимъ молотомъ (молніею) прогналь его и потомъ убилъ. А коварный Локи въ превращенномъ видъ кобылы родилъ отъ Свадильфари—съраго и осмино-гаго коня Слейпнира, на которомъ потомъ всегда ъздиль самъ Одинъ.

Въ этомъ многознаменательномъ разсказъ обращаютъ на себя вниманіе, кромѣ миоа о постройкѣ крѣпости — самыя обстоятельства ея, ясно указывающія на миоы, соединенныя съ перемѣною временъ года: крѣпость должна быть построена зимою. Самъ конь Свадильфари — конь зимы и холода; за постройку — которая должна кончиться именно къ первому лѣтнему дню — Асы должны поплатиться, не только луною и солнцемъ, т. е. свѣтомъ и теплотою, но и Фреею — представительницею быта Вановъ — быта мирнаго, земледѣльческаго. Результатомъ сношеній Асовъ съ зодчимъ — остался чудесный осминогій конь, мионческій и поэтическій представитель множества вѣрованій и Нѣмецкихъ и Славянскихъ племенъ, вѣрованій, соединенныхъ съ поклоненіемъ коню, или съ убѣжденіемъ въ его пророческую силу.

Теперь обратимся къ разсмотрѣнію того, какое значеніе имѣетъ здѣсь сооруженная постройка. Она составляетъ существенную часть космогоническаго эпоса: она должна была завершить твореніе міра, и притомъ въ ту болѣе развитую эпоху, когда Асы должны были воспринять къ себѣ болѣе кроткій элементъ земледѣльческаго быта, въ связи съ которымъ развилось поклоненіе Ванамъ. Но для сооруженья всесвътной кръпости надобно было принести великую жертву, на которую Асы не ръшились.

При выходѣ изъ быта пастушескаго и номаднаго, при встрѣчѣ съ земледѣльческимъ поколѣніемъ Вановъ—оказывается необходимость въ искусственномъ сооруженіи крыпости, какъ бы мненческаго представителя позднѣйшихъ городовъ. Дѣйствительно, этотъ переходъ блуждающихъ племенъ къ осѣдлости, подъ благопріятнымъ вліяніемъ возникающаго земледѣлія, есть великій переломъ въ жизни народовъ, и онъ не могъ не отразиться въ мионческомъ процессѣ народныхъ убѣжденій — особеннымъ рядомъ вѣрованій, сосредоточенныхъ къ миенческому значенію постройки какой нибудь стѣны, какой нибудь башни, столпа или цѣлаго города.

Этотъ моментъ миенческаго процесса Шеллингъ указываетъ въ поклоненіи финикійскому божеству Мелькартъ (Melkarth, μελικαρ 305), объясняя это слово сложнымъ: Дарь города, отъ мель — царь — и картя — городъ, откуда Кагthago — Кареагенъ: такъ что въ этомъ смыслъ, древнее божество религіи астральной относится къ божеству позднѣйшаго городскаго быта, какъ богъ полей и далекаго неба — къ божеству Мель-Кареъ, царствующему въ городъ (Филос. Миеол. 2, стр. 308—309).

Этоть переходь въ миеическихъ представленіяхъ у насъ выразился довольно ясно: 1) въ языкъ: отъ дів — свътить (divum — небо), дивъ — существо враждебное, дивы — у Сербовъ гиганты, въ соотвътствіи съвернымъ Турсамъ; потомъ дивій — дикій, сокращено изъ дивокій, которое у Чеховъ принимается даже въ смыслъ вообще внъшняго: diwoká strana то есть, Утгардъ, и 2) въ миеическомъ значеніи городищь, этихъ первенцевъ городскаго устройства. Какое бы первоначально ни имъли они болье опредъленное примъненіе къ быту народному: все же не подлежить сомнънію миеическій смыслъ городищь, опредъляемый даже самою незапамятною ихъ древностію и различными чудесными о нихъ преданіями.

Тотъ же переходный моменть въ бытв и върованьяхъ народа съверный эпосъ сохранилъ въ разсказъ о сооружении кръпости для защиты отъ Великановъ, живущихъ въ Utgard'ъ. Въ этомъ миеъ сосредоточенъ цълый рядъ върованій, отголоски которыхъ слышатся съ отдаленныхъ концевъ Европы, частію въ чистомъ миеическомъ видъ, частію подновленные христіанскими намеками.

Такъ напр. слъдующее гласять преданія о сооруженіи вала между Дунаемъ и Рейномъ, для защиты Римской Имперіи отъ вторженія съверныхъ хищниковъ. Богъ и дьяволъ хотъли опредъленною границею раздълить между собою весь міръ, и для того чорть взялся въ одну ночь вывесть пограничную стъну, до первыхъ пътуховъ. Но такъ-какъ пътухъ запъль раньше, то стъна

н не была окончена, какъ и крѣпость Midjungard'a. (Grimm D. Sag. № 188) Также пограничная стѣна между Саксами и Данами или Датчанами, будто бы была строена чортомъ и по той же причинѣ некончена. Прокопій въ исторіи Готской войны (IV, 20) повѣствуеть о порубежномъ валѣ въ Британіи, но одну сторону котораго плодоносныя поля, а по другую пустыня, покрытая змѣями.

Вглядываясь пристальнее въ скандинавское преданіе о сооруженіи крепости, замечаемъ въ немъ, какъ существенный моменть, принесеніе въ жертву Фреи, или вообще существа прекраснаго, любимаго или достойнаго любви. Эта черта тоже неускользнула въ поздивйшихъ сказаньяхъ, особенно немецкихъ, въ которыхъ неоднократно встречается, что рыцарь за постройку замка или какой башни, стены, долженъ отдать чорту свою дочь или свою любезную, какъ Асы Фрею.

Иногда женихъ строитъ хоромы при помощи дьявола, чтобъ зато получить себѣ невѣсту, не только въ иностранныхъ сказкахъ, но, вѣроятно, и въ нашей пѣснѣ о Соловьѣ Будимировичѣ, который въ одну ночь сооружаетъ палаты въ вишеньѣ-орѣшеньѣ Запавы Путятишны.

Такъ какъ въ сѣверномъ миеѣ, согласно съ основнымъ его значеніемъ, объясненнымъ выше, разумѣется сооруженіе не простаго зданія, а предмета высокой важности, опредѣляемаго исторію развитія народнаго быта, слѣдовательно предмета священнаго; то весьма естественно этотъ мотивъ, въ нослѣдствіи, могъ быть перенесенъ на преданія о сооруженіи христіанскихъ
храмовъ, на преданья, въ которыхъ миенческая струя очевидна въ лицѣ самого
зодчаго, именно чорта, замѣнившаго Горнаго Великана скандинавскихъ преданій.

Чорть строиль храмь въ Ахент, на томъ условіи, чтобъ ему была отдана душа перваго, кто войдеть въ новосооруженный храмъ. Но ему пустили волка. Разгитванный бъсъ такъ сильно удариль по мъднымъ вратамъ храма, что и доселт видна на нихъ трещина. Въ память того въ храмт было начертано изображение волка и его души — въ видт еловой шишки, которую тащитъ дъяволъ. При построении древитишаго храма въ Прагт во имя Св. Адальберта также участвовалъ бъсъ. Онъ долженъ быль притащить въ него изъ Ватикана, изъ Рима, колонну, которую впрочемъ онъ раскололъ, когда внезапно запъли первые птухи.

Но нигдъ въ такой эпической свъжести не сохранился этотъ высокомиенческій мотивъ, какъ въ превосходной Сербской пъснъ о ностроеніи города Скадра (Вука пъсн. 2, № 26).

«Городили городъ три брата родные, три брата, три Мрлявчевича: одинъ былъ король Вукашинъ, другой былъ воевода Углеша, третій былъ Мрляв-

чевичь Гойко; городили городъ Скадръ на Боянъ, городили городъ три года, три года съ тремя стами мастеровъ; а не могли вывести и самаго основанія, а уже не то чтобы городить городъ. Что мастеры въ день наработають, то ночью все Вила разрушить. Тогда закричала Вила съ планины: «Не мучься, Вуканцию крале, не мучься, и не траться по пустому; не можещь, крале, вывести оожованіе, а ужъ куда городить городъ, покамѣсть не найдешь два сличных с нмени, покамъсть не найдешь Стою и Стояна, а обоихъ брата и сестрецу, и не заложищь ихъ въ основаньи башии: тогда обдержатся основанья, и построишь городъ. — Но Стою и Стояна не нашли, и дъло все не двигается впередъ. Тогда Вила отъ планины требуеть другую жертву: «Воть вы всё три брата родные; у всякаго по верной женв. Которая утромъ придеть на Бояну и принесеть мастерамь объдь, ту и закладите въ основанье башни: такъ обдержится основа, и вы построите городъ». Вукашинъ сообщаеть своимъ братьямъ о необходемости одному изъ нихъ принести въ жертву свою жену. Туть они дали другь другу клятву, чтобъ ничего не говорить объ этомъ своимъ женамъ - и предать ихъ участь судьбъ. Однако и Вукашинъ и Углеша не сдержали клятвы, и разсказали своимъ женамъ, что грозить имъ. Только младшій изъ нихъ, Гойко остался въренъ клятвъ, и ни слова не сказалъ своей върной Гойковицъ. На утро жены старшихъ братьевъ за болъзнью отказались идти на Бояну нести мастерамъ объдъ: одна за болъзнію головы, другая руки, и предлагають идти младшей невъсткъ, Гойковицъ. Та охотно идеть, но воть она не успала еще вымыть балаго полотна, и искупать свое малое датище. Все берется за нее исполнить королева, жена Вукашина, только бы она отнесла мастерамъ объдъ. Ничего не подозръвая, отправляется молодая Гойковица съ объдомъ. Когда подошла она къ Боянъ, завидълъ ее Мрлявчевичъ Гойко: разжалилось витязю сердце; жаль ему милой супруги, жаль ему и своего ребенка въ колыбелькъ — ему еще только исполнился одинъ мъсяцъ, и льетъ Гойко съ лица своего слезы. Завидъла его стройная (тонкая, граціозная, въ подлинникь: танана) Гойковица, кротко идеть, къ нему приближаясь, кротко идеть, тихо говорить ему: «что съ тобою, добрый господарю! что ты льешь слезы съ своего лица?» отвъчаеть ей Мрлявчевичь Гойко: «горе мев, моя мидая жена! было у меня отъ злата яблоко, да нынче упало въ Бояну: оттого мив и жалко, такъ жалко, что не могу стерпъть». Не догадывается прекрасная Гойковица: «моли Бога, чтобъ быль здоровъ, говорить она — добудешь и лучие». Еще жальче стало витязю, и онъ отворотился, чтобъ ужъ больше не смотръть на нее. Но когда ее скватили два деверя и кликнули зодчаго и мастеровъ, и когда стали ее закладывать бревнами и каменьемъ, она все смъялась, думая, что съ ней шутять; воть заложили ее покольна, а все смеет-

ся прекрасная Гойковица, думаетъ, что это шутка, и только тогда съ ужасомъ догадалась о страшной истина, когда заложили ее по поясъ, и стала молить своихъ деверьевъ и мужа о пощадъ. Но мольба ея не помогла. Тогда она обратилась съ трогательною просьбой къ самому зодчему: «По Богу братель (Богомъ брате), зодчій Раде! оставь мит оконцы для грудей, выставь ты мош бълыя груди: когда принесуть сюда мое малое дътище, моего Іована, пусть сосеть онь мои груди». Зодчій Радь исполниль эту просьбу. Тогда несчастная мать, въ которой чувство материнской любви переживаеть ее самое, и одно оно привязываеть ее къ землъ — тогда несчастная мать обращается къ зодчему съ другою просьбою, чтобъ онъ оставилъ ей оконцо для глазъ, чтобъ она видћла, какъ будутъ къ ней приносить ея милаго Іована, и назадъ уносить отъ нея домой. И эту волю ея исполнилъ зодчій. И такъ ее заложили въ ствну. И приносили къ ней дитя въ колыбелькъ, и кормила она его цълую недълю, а потомъ уже потеряла голосъ, а все давала пищу своему ребенку и кормила его цвлый годъ. «Какъ было тогда — заключаеть пвсня — такъ и осталось: и теперь идеть отъ нея питанье - и ради чуда и ради исцеленья женамъ, у которыхъ не бываетъ молока».

Эта трогательная пѣсня, въ которой древне-миоическій мотивъ такъ тѣоно связань съ выраженьемъ глубокой материнской любви — состоитъ въ связи съ преданьемъ у Сербовъ, что для всякаго сооруженья необходима человѣческая жертва, т. е., кто нибудь долженъ быть заложенъ въ основу зданья.

Воть какое общераспространенное преданье связано въ сѣверномъ эпосѣ со взаимнымъ столкновеньемъ Асовъ и Вановъ.

He менъе знаменателенъ и обрядъ, совершенный ими, когда они примирились.

И Асы и Ваны собрались около сосуда и въ него плевали. Слюна замѣняетъ здѣсь кровь, сліяніе которой символически означало примиренье или
побратимство. Изъ этихъ слюней боги сотворили Куа́зіга, мудрѣйшее изъ
всѣхъ существъ въ мірѣ. Квасиръ ходилъ по свѣту и училъ всѣхъ мудрости.
И такъ результатомъ примиренья Асовъ и Вановъ — новый шагъ впередъ —
достиженіе величайшей мудрости. Но она на землѣ невозможна. Квасиръ приходитъ къ двоимъ карликамъ, и они его убили, и крови его нацѣдили два сосуда и одинъ котелъ, смѣшавъ кровь съ медомъ, отчего и произошелъ знаменитый напитокъ мудрости и поэзіи—драгоцинный медъ — (hinn dyri miōdr)(1).
Желая скрыть убійство, карлики распустили слухъ, что Квасиръ самъ собою
задохся отъ излишка мудрости: однако быстро разнеслась молва о драгоцѣн-

<sup>(1)</sup> См. объ Эпической поэзіи.

номъ напиткъ изъ крови Квасира. Потомъ карлики должны были отдать драгоцвиный медъ исполину Суттунгу, какъ виру за убіенье его отца.

Чтобъ воротить божественный напитокъ, Одинъ, въ видѣ работника косаря, является къ исполинамъ, и въ слѣдствіе различныхъ съ его стороны хитростей, успѣваетъ въ три глотка выпить весь вѣщій медъ. Потомъ превращается въ орла и летитъ на небо къ Асамъ. Тамъ онъ возвращаетъ отъ себя назадъ драгоцѣнный медъ, на потребу и на радость Асамъ, и людямъ вѣщимъ, или поэтимъ.

И такъ, кровь мудръйшаго въ міръ существа претворяется въ напитокъ, воодушевляющій поэтовъ — миеъ, выражающій глубокую мысль о томъ, что поэзія, что эпосъ по преимуществу есть результатъ народной мудрости, про-истекшей изъ върованій эпохи, обозначенной примиреньемъ враждебныхъ началь въ миеологическомъ процессъ, — и запечатлънной господствомъ разума надъ хаотическимъ броженьемъ первобытной эпохи Имира и его злаго покольнья.

Въ заключенье замъчу, что съ катастрофой Квасира состоятъ въ связи народныя преданья о томъ, что изобрътенье музыки произошло въ слъдствіе убійства или какого злаго дъла, которое потомъ въ звукахъ арфы, флейты или дудочки, открывается цълому міру. Миоическое значенье этого сказочнаго мотива желающіе могутъ найти у Шеллинга во 2-й части его Философіи Мивологіи, стр. 436—437.

# XII.

# СЛАВЯНСКІЯ СКАЗКИ.

(Изъ лекцій о народной поэзін, читанныхъ въ 1857—1858 и 1858—1859 академическихъ годахъ.)

Пъсня, сказка, поэтическое преданье старины, дороги народу не потому только, что забавляють въ досужее время, дають пищу праздному воображенью, ласкають слухъ складными звуками, однимъ оловомъ - не потому, чтобь народъ находиль въ произведеньяхъ свой безъисскуственной поэзіи удовлетворенье только однимъ эстететическимъ стремленьямъ и позывамъ. Въ этихъ произведеніяхъ онъ чувствуеть какъ бы дополненіе всему нравственному существу своему; потому что они срослись въ его сердце со всеми лучшими, задушевными его помыслами, мечтами и вфрованьями; потому что въ нихъ находитъ онъ уже готовое выраженье тёхъ сокровенныхъ духовныхъ началь, которыя ему самому становятся доступны и ясны только въ этой витшней, уже установившейся, окръпшей формъ. Это его старина и преданія, изъ которыхъ сложились первыя основы его нравственной физіономіи. Это духовная собственность всёхъ и каждаго. Кто поеть пёсню или разсказываеть сказку, тому она и принадлежить, какъ его литературная собственность; потому что онъ и самъ подумаль бы и сказаль бы точно такъже, еслибъ старина не подслужилась ему готовымъ выраженьемъ. Поэтическое творчество цълыхъ массъ или покольній и творчество отдъльной личности — сливаются въ этомъ всеохватывающемъ широкомъ потокъ народной поэзіи. Пъвецъ или

разокащикъ что нибудь иногда прибавитъ и отъ себя, но такъ, что ни онъ самъ того не замътитъ, ни другіе: точно такъ, какъ отъ избытка сердца слагается новое слово, мъткое и бойкое, совершенно свъжее, но уже изъ готовыхъ въ языкъ этимологическихъ данныхъ.

Вдумываясь глубже въ общій смысль народной поэзіи, мы должны признать за нею высокое назначеніе. Она сопутствуеть народамь на тяжеломь историческомь поприщь, и вычно юная и свыжая — постоянно питаеть въ нихъ высокія стремленія въ область идей; она убыждаеть всякаго, что поэтическое настроеніе есть одна изъ необходимыйшихъ, непреходящихъ потребностей духовной жизни, какое бы направленіе въ теченіе выковь она ни получила, хотя бы даже исключительно практическое.

Если бы народная поэзія ограничивалась одними эстетическими интересами, она бы давно уже изсякла въ своихъ источникахъ, она бы съ теченіемъ вѣ-ковъ пропала. Но, какъ старина и преданье, какъ вѣрованье и обычай, она выше всякаго вымысла, питающаго только праздное эстетическое чувство; она внѣ всякаго подозрѣнія въ неправдѣ и обманѣ. Хотя и говорится въ народѣ, что сказка складка, а пъсия быль: но это потому только, что замышленіе большей части сказокъ относится къ такой отдаленной эпохѣ, что народъ не успѣлъ удержать ихъ въ формѣ былины, и уже передаетъ ихъ не въ связной формѣ стиха, а въ болѣе свободной, позднѣйшей формѣ прозаической. Худо-жественная правда сказокъ — если можно такъ выразиться — основывается на томъ, что почти всѣ онѣ у народовъ индоевропейскихъ поражаютъ изслѣ-дователя удивительнымъ сродствомъ. Сущая неправда, безсмысленная ложь, не могла бы пронестись на разстояніи вѣковъ по многимъ народамъ и племенамъ общимъ согласіемъ въ главныхъ мотивахъ сказочнаго преданія, и не могла бы такъ твердо окрѣпнуть въ національности каждаго.

Нѣкоторые полагають, что сходство между различными народами въ сказкахъ основывается не на племенномъ сродствъ языковъ и національностей, а на общихъ законахъ развитія человъческаго духа, который въ своемъ младенчествъ вездъ и всегда выражается одинаковыми явленіями, къ которымъ между прочимъ принадлежитъ и фантастическій матеріалъ сказокъ. Если бы мы согласились съ этимъ предположеніемъ, то еще больше выиграло бы въ нашихъ глазахъ значеніе сказки, какъ законнаго выраженія извъстнаго момента въ психологическомъ развитіи человъчества. И въроятно, въ этомъ предположеніи есть не малая доля правды, которая впрочемъ нисколько не будетъ противоръчить выводамъ сравнительнаго изученія индоевропейскихъ народностей, именно тъмъ выводамъ, по которымъ не остается ни малъйшаго сомнънія, что ближайшее сродство этихъ народностей по миноологіи, языку, обычаямъ и поэзім опредъляется общимъ историческимъ проиохожденіемъ индоевропейскихъ народовъ отъ одного начала.

Теперь уже ни кто не сомнавается въ самомъ близкомъ взаимномъ сродства индоевропейскихъ сказокъ, которое, по сладамъ братьевъ Гриммовъ, доказано множествомъ сближеній. Въ настоящее время вопросъ объ этомъ предмета можеть быть подвинутъ уже насколько дальше. А именно: при общемъ согласіи сказочнаго матеріала, чамъ отличаются сказки каждаго изъ народовъ индо-европейскихъ отъ всахъ прочихъ?

Для ръшенія этого вопроса надобно имъть въ виду следующія соображенія.

- 1) Народная поэзія зарождается вмісті сь живологією. Конечно, не одна только поэтическая фантазія создаєть народные миоы : они происходять на болье широкомъ и глубокомъ основаніи, какъ выраженіе необходимой потребности върованья; тъмъ не менъе никакъ нельзя отвергать участія поэзіи даже въ самыхъ раннихъ зародышахъ народныхъ мисовъ. Это первыя и блистательныя порожденія в трованья и творческой фантазів, возбужденных в условіями народнаго быта и историческими судьбами племень. Именно здась-то начало убъжденію въ истинь, въ непреложности, въ высокомъ значеніи народной поэзін. Здёсь начало тому обаятельному чудесному, которое проходить по всёмь ея произведеніямъ, не какъ выдумка, не какъ поэтическая прикраса, а какъ върованье, глубоко вкоренившееся въ сердцъ каждаго. Какъ обломокъ доисторической старины, сказка содержить въ себъ древнъйшіе мисы, общіе всёмъ языкамъ индоевропейскимъ; но эти мисы нотеряли уже смыслъ въ поздивишихъ поколеніяхъ, обновленныхъ различными историческими вліяніями: потому сказка, относительно поздивищаго образа мыслей, стала нельпостью, складкою, а не былью. Но въ отношени сравнительнаго изучения индоевропейскихъ народностей, она предлагаетъ матеріалъ для изслъдованья того, какъ каждый изъ родственныхъ народовъ усвоиль себъ общее миенческое достояніе. Чэмъ стройнъе мноы, излагаемые сказкою, чэмъ ближе они къ народному эпосу и къ минологической системф, темъ богаче народъ, сохранившій ее, своими мионческими и поэтическими преданіями.
- 2) Сказка пошла отъ былины, то-есть, она не что иное какъ разрозненный и подновленный эпизодъ народнаго эпоса. Потому въ народной поэзіи иногда тотъ же сюжеть передается въ двоякой формѣ: въ древнѣшей формѣ былины, или пѣсни, и въ позднѣйшей, въ сказкѣ. Иногда въ сказкѣ до позднѣйшихъ временъ удерживаются стихи, то въ какомъ нибудь причитаньѣ или призывѣ, то въ изліяніи чувства, въ моленіи и т. п. Эти стихотворные остатки относятся къ той эпохѣ, когда сказка, будучи былиною, составляла эпизодъ народнаго эпоса.

- 3) Чёмъ нервобытиве народъ, тёмъ эпичнёе его сказки и тёмъ меньше въ нихъ примёси прозаическаго элемента, поучительнаго и нравоописательнаго. Чёмъ образованиве и развите народъ, тёмъ прозаичные изложение въ его сказкахъ, тёмъ больше въ нихъ позднёйшаго лиризма, состоящаго въ идиллической мечтательности и въ поучительной сатирё.
- 4) Сопутствуя народу въ его историческомъ развитіи, сказка получаетъ новый видъ; изъ миенческаго эпизода переходитъ въ забавную новеллу: Здѣсь сказка соприкасается уже съ повъстью и нравоучительною басиею. И дъйствительно, средневъковые сборники новеллъ и повъстей содержатъ въ себъ въ передълкахъ множество народныхъ сказокъ; а въ этихъ сборникахъ, какъ извъстно, разсказы обыкновенно сопутствуются нравоученіями, какъ въ поздиъйшей, дидактической баснъ.

И такъ 5) сказка есть не только уцѣлѣвшій обломокъ миенческой старины, но и поздинйшая прозаическая форма, съ которою народъ нечувствительно выходить изъ замкнутаго круга эпохи эпической на новое поприще, открываемое образованностью въ успѣхахъ поздиѣйшей лирики и прозы. Потому поздившая сказка беретъ себѣ содержаніе уже изъ источниковъ литературныхъ даже передѣлываетъ чужеземные разсказы, переведенные съ иностранныхъ, языковъ. Она становится чтеніемь для грамотника, обогащая содержаніе такъ называемыхъ народныхъ книгь. Тогда она совершенно расторгаетъ уже всѣ узы, связывавшія ее съ народнымъ эпосомъ, и становится чистымъ вымысломъ, тою складкою, которую народъ противополагаетъ были, и которую до поздившаго времени классическіе педанты полагали недостойною серьёзнаго изученія.

Нътъ сомивнія, что еще далеко не наступило то время, когда возможно въ полной системъ изложить характеристику Славянскихъ сказокъ, показавъ ихъ отношеніе къ сказкамъ прочихъ родственныхъ народовъ, и опредъливъ въ историческомъ развитіи народнаго быта ихъ исключительныя, національныя особенности. Еще мало собрано для того матеріаловъ. Хотя надобно сказать правду, что Вукъ Караджичь, Венжигъ, Валявецъ, издали нъсколько любопытнъйшихъ сказокъ Сербскихъ, Чешскихъ, Словацкихъ, Хорутано-Словенскихъ, такъ же какъ у насъ на Руси въ послъднее время, благодаря дъятельности г. Аеанасьева, надлежащимъ образомъ приводятся въ литературную извъстность Русскія народныя сказки; но все, что-доселъ издано и у насъ, и у другихъ Славянъ, можно назвать только обращиками тъхъ неистощимыхъ сокровищъ,

которыя и досель таятся по разнымъ захолустьямъ, во множествъ мъстныхъ говоровъ, на которые развътвились Славянскія нарычія.

При недостаткъ матеріаловъ трудность въ систематическомъ обозрѣнім Славянскихъ сказокъ увеличивается за отсутствіемъ достаточно обработанной Славянской миеологіи и исторіи внутренняго быта Славянъ. Потому всякое изслѣдованіе объ этихъ поэтическихъ произведеніяхъ въ настоящее время можетъ имѣть только эпизодическій характеръ. Впрочемъ, кто знакомъ съ сравнительною миеологіею индоевропейскихъ народовъ вообще, и въ особенности съ миеическими преданіями Нѣмцевъ, такъ богатыхъ овоею національною стариною и такъ родственныхъ Славянамъ, тотъ можетъ всегда опознаться въ отрывочныхъ изслѣдованіяхъ, пріурочивъ Славянскіе эпизоды къ общей системѣ, какъ индо-европейскихъ преданій вообще, такъ въ особенности средневѣковыхъ, Европейскихъ. Уже самое введеніе въ эту систему нѣкоторыхъ фактовъ, добытыхъ изъ Славянскихъ сказокъ, можетъ освѣтить эти факты новымъ свѣтомъ, дать имъ смыслъ и указать то мѣсто, какое они должны занимать въ кругу родственныхъ преданій всѣхъ прочихъ народовъ.

Но несмотря на эпизодичность изследованій, нельзя не убедиться, что все разрозненныя сказанья Славянскихъ племенъ, проникнуты необыкновенною свъжестью первобытныхъ върованій и поэзіи. Часто тотъ же мись сберегается у Славянъ, хотя повидимому и оторванный отъ общей нити миенческихъ преданій, но въ большей чистоть и ясности, нежели какъ онъ удержался въ стройной системъ Нъмецкой мисологіи. Еще больше выигрываетъ Славянская сказка передъ Романскими передълками одного и того же преданія, которыя, внося искусственную аффектацію въ древній матеріаль, переходять уже изъ области народнаго эпоса въ новеллу или повъсть. Впрочемъ, каковы бы ни были выводы изъ сравнительнаго изученія этихъ произведеній народной фантазіи, въ пользу или не въ пользу славянской народности; во всякомъ случав сопоставленіе варіантовъ одного и того же сказочнаго преданія по различнымъ національностямъ индо-европейскихъ языковъ — можеть привести изследователя къ нъкоторымъ соображеніямъ, для опредъленія характеристическихъ особенностей тахъ народовъ, которымъ принадлежатъ эти поэтическія варіація общей индо-европейской темы.

На первый случай обращаю вниманіе на сказки содержанія мнеологическаго, не потому чтобъ другіе сюжеты меньше были важны для характеристики народнаго быта, но потому что элементъ мнеологическій, особенно господствующій во встать досель изданныхъ собраніяхъ славянскихъ сказокъ, досель еще не приведенъ въ надлежащую ясность и не оцтненъ по достоинству въ связи съ общею системою втрованій и преданій народовъ индо-европей-

окихъ. Чтобъ покуситься на какія либо дальнійшія изслідованія народныхъ обычаєть и нравовъ, развивавшихоя у Славянъ исторически помимо миенческихъ основъ народнаго быта, надобно сначала хорошенько уяснить себі эти носліднія основы, которыя до сихъ поръ еще такъ мало разработаны наукою, но которыя особенно значительны въ жизни такихъ свіжихъ племенъ, мало развитыхъ исторически, каковы племена Славянскія, особенно отличающіяся отъ прочихъ Европейскихъ народовъ первобытностію своихъ эпическихъ воззріній и убіжденій. Въ этомъ состоитъ завітное превосходство Славянъ передъ прочими образованными народами, которые въ историческомъ своемъ развитіи должны были неминуемо поплатиться свіжестью первобытной поэзіи за успіхи Европейской цивилизаціи.

I.

Во 2-й части Записокъ о Южной Руси, 1857 г., г. Кулишъ издалъ одну Малорусскую сказку, которая по своему содержанію представляеть замічательный варіанть одного преданія, распространившагося по всімъ индоевропейскимъ народностямъ. Чтобъ понять основной смыслъ этой сказки, 
слідуеть указать на ті миенческія нити, которыми она связывается съ прочими варіантами у родственныхъ народовъ.

Это сказка объ *Ивасъ и въдъмъ*. У отца съ матерью былъ сынъ Ивась. По его просьбѣ, отець сдѣлалъ ему челнокъ. Ивась сѣлъ въ него, плаваетъ и ловитъ отцу съ матерью рыбу. Какъ придетъ время обѣдать, мать выходитъ на берегъ неся сыну обѣдъ и кличетъ:

Ивась синокъ, Золотій човнокъ, А срібное восолечко, Пливи до мене, Мое сердечко!

Сынъ подплываеть, съвдаеть объдъ, и отдавъ матери наловленную рыбу, опять отправляется на челнокъ въ даль. И позавидовала въдьма, что у отца съ матерью такой сынъ, задумала извести его. Притворилась матерью, подозвала его къ себъ материнскимъ тоненькимъ голоскомъ, который сковалъ ей коваль, — и похитила Ивася къ себъ, съ тъмъ чтобъ его изжарить и съъсть. Но но извъстному въ сказкахъ общему мотиву, Ивась, въ отсутствіи въдьмы, зажарилъ ей сучку—Оленку, въроятно ея дочь, а самъ усълся на высокомъ яворъ. Воротилась въдьма съ своими гостями и съъла Оленку. Потомъ, вышедши на

дворъ, она стала покатываться: «покочуся, повалюся, Ивасевого мясця наівшись!» — А Ивась съ явора отзывается, что тла она мясо Оленки. Бросилась
она къ явору, и стала его подгрызать зубами — зубы поломала, пошла къ
ковалю — тотъ сковалъ ей новые. Втдьма стала опять грызть яворъ. Но
вотъ летятъ гуси. Ивась проситъ, чтобъ они взяли его къ себт на крылья и
понесли домой. «Пусть возмутъ тебя середніе» отвтчаютъ они. Летятъ и середніе, но и тт его не берутъ: «пусть возьметь тебя задній». Летить послъдній,
задній гусь. Несчастный его проситъ въ слъдующихъ стихахъ:

Гуся, Гуся лебядятко! Візьми мене на крилятко, Понеси мене до батенька; Буде тамъ намъ істи и пити, и проч.

Этоть береть его на свои крылья и приносить домой; Ивася посадиль на комени, а самъ пошель по двору, пасется. Въ это время мать вынимала изъ печи пирожки, и говорить, обращаясь къ мужу: «се тобі, человіче, пирожокь, а се мині». — А Ивась отзывается: «а мині?» Такъ отець съ матерью и нашли своего сына. Потомъ мать хотъла было заколоть гуся, но, узнавъ оть сына, чъмъ ему обязана, накормила его и пустила на волю.

Таковъ общій составъ Малорусской сказки, покрайней мѣрѣ въ томъ видѣ, какъ она передана въ книгѣ г. Кулиша.

Чтобъ добраться до смысла этой сказки сначала нужно замѣтить, что въ ней соединены два отдѣльныя, самостоятельныя преданія. Одно объ Ивасѣ, который живеть въ челнокѣ, на водѣ, и только по призыву, по причитанью матери (въ стихотворной формѣ) — на короткой срокъ подъѣзжаеть къ берегу. Потомъ онъ на нѣкоторое время пропадаетъ и находится подъ властію сверхъестественной силы вѣдьмы; наконецъ возвращается къ родителямъ при помощи Гуся-Лебедя. Другое преданіе, вставленное уже въ это, имѣетъ предметомъ своимъ извѣстный, общій сказочный мотивъ о томъ, какъ обманутая вѣдьма вмѣсто невинной жертвы съѣдаетъ свое собственное дѣтище. Замѣтимъ мимоходомъ, что чудодѣйственный коваль вѣдьмы — есть миенческій кузнецъ въ родѣ скандинавскаго Волундра и карликовъ Эдды, живущихъ подъ землею. — Но вообще это второе преданіе, какъ вставку, мы пока опустимъ, и обратимъ вниманіе на главное.

Для чего живеть Ивась постоянно на водъ, когда онъ могъ бы заниматься рыбною ловлею, какъ и прочіе обыкновенные рыбаки, живя въ овоемъ семействъ ?

Для чего онъ подъвзжаетъ къ берегу — какъ существо, отръшенное отъ міра — только на краткой срокъ, и опять скрывается отъ глазъ своей матери?

Для чего необходимо стихотворное причитанье — какой-то торжественный, необычайный призывъ, чтобъ привлечь его на минуту къ берегу?

Въ какой связи съ удаленіемъ Ивася изъ дому состоить чудесное возвращенье его при помощи Гуся-Лебедя?

Есть ли это случайная прибавка, или необходимое дополненіе къ преданію о сынѣ, живущемъ на водѣ въ челнокѣ?

Вотъ вопросы, на которые наша сказка не даетъ никакого отвъта. Вся она составлена изъ мотивовъ, очевидно древнихъ, на что указываютъ и вставленныя въ нее стихотворныя причитанья; но эти мотивы, только намеки на какое-то полное преданіе, которое или выражено въ этой сказкъ отрывочно и неясно, или же оно уже давно замерло, оставивъ по себъ въ памяти народной только немногіе смутные намеки. Въ этомъ видъ наша сказка есть дъйствительно складка, а не быль.

Но если мы обратимся къ родственнымъ намъ народамъ, то найдемъ ее въ ясномъ и опредъленномъ видъ настоящей былины, и именно: въ преданьи о Рыцары Лебедя, съ тою только разницею, что въ этомъ послъднемъ преданіи рыцарь вдетъ въ челнокъ, сопровождаемый лебедемъ — его братомъ, между тъмъ какъ у насъ эти обстоятельства раздълены, и Гусь-Лебедъ (Ивась обращается къ летящимъ гусямъ: гуси, гуси, лебедята) — хотя понимаетъ стихотворное причитанье Ивася — но уже не родня ему.

Сказка объ Иваст и преданіе о Рыцарт Лебедя такъ сходны между собою въ общихъ чертахъ, что можно бы подумать, что это преданіе какъ нибудь перешло къ намъ съ запада путемъ литературнымъ, и послт распространилось въ народт, какъ нткоторыя Арабскія сказки изъ 1001 ночи, — если бы такому предположенію не противортиль чисто народный древній складъ поэтическихъ причитаній, которыми зазываеть мать своего сына къ берегу, и которыми умоляеть сынъ Гусей-Лебедей спасти его отъ втадьмы.

Но этимъ, хотя бы и очевиднымъ, сходствомъ еще не рѣшаются предложенныя нами вопросы. Загадочное пребыванье Ивася въ челнокъ на водъ и чудесное спасеніе его Гусемъ-Лебедемъ, вѣроятно, состоятъ въ связи съ какимъ нибудь повѣрьемъ, которое когда-то жило и у насъ въ полномъ и опредѣленномъ преданіи, въ самостоятельномъ миеъ.

Преданіе о Рыцаръ Лебедя, такъ широко распространившееся въ средневъковой литературъ романской и нъмецкой, даетъ намъ возможность въ большей полнотъ обозръть цълый миеъ. Оставляя въ сторонъ разнообразныя видоизмёненія его, зависевшія отъ местныхъ и историческихъ обстоятельствь, изложимъ вкратце самую основу.

Молодой витязь, охотясь въ лъсу за ланью, находить на ръкъ прекрасную дъвицу: она купадась. Эта дъвица была не обыкновенная, а сверхъестественная, въщая. Витязь тотъ часъ же полюбиль ее, но тогда только могъ ее вывести изъ воды, когда взяль съ нея ожерелье или гривну, въ которой заключалась вся въщая сила дъвицы. Потомъ онъ на ней женился. Она родила своему мужу за одинъ разъ шесть сыновей и одну дочь: у всехъ у нихъ было на шев по золотому лебединому ожерелью, или гривив. Злая свекровь, недовольная тъмъ, что сынъ ея женился на дъвицъ безъ рода и племени, вельла подменить детей щенятами, а детей убить въ лесу. Но служитель пожальть детей и оставиль ихь вь лесу живыми. Обманутый мужь, думая, что жена его чародъйка, велълъ зарыть ее по поясъ — середи двора; — надъ головой ся поставили лахань; дворовая челядь въ этой лахани мыла свои руки, а отирала ихъ прекрасными волосами несчастной. Такъ пробыла она, питаясь вмёстё съ собаками, семь лёть; даже одежда на ея тёлё вся сгнила. Между тъмъ дътей ея нашелъ въ лъсу и пріютиль у себя нъкоторый пустынникъ. Лань кормила ихъ своимъ молокомъ. Когда они подросли, злая свекровь случайно узнала, что они живы, вельла ихъ отыскать и снять съ нихъ золотыя цепи. Посланный засталь ихъ въ реке: въ виде лебедей все шестеро сыновей плавали по водъ и ръзвились, а цъпи ихъ лежали на берегу. На берегу же оставалась и сестра ихъ. Посланный захватиль цёпи и принесъ свекрови. Она велъла кузнецу сковать изъ нихъ кубокъ; но кузнецъ употребиль въ дело только одну цень, оставивъ у себя прочія пять. Изъ цени онь сдълаль обручь, или гривну, а кубокъ сковаль изъ другаго золота. Сыновья безъ своихъ ожерельевъ, уже не могли обратиться въ человъческій образъ и оставались лебедями. Они полетъли на озеро близъ замка своего отца, а сестра попіла за ними. Тогда, въ слёдствіе разныхъ обстоятельствъ, отецъ узнаетъ своихъ дътей и убъждается въ невинности своей въщей жены. Онъ возвращаеть ее къ себъ, и на ея мъсто велить заключить злую мать. Отданныя кузнецомъ цёпи возвращають пятерымь сыновьямь ихъ прежній человъческій видъ, — и только одинъ, цепь котораго была уничтожена, остается лебедемъ.

Этимъ преданіе не оканчивается. Вторая половина его, собственно о рыцарт лебедя, особенно распространена въ различныхъ сказаніяхъ, будучи примъняема къ различнымъ мъстностямъ Германіи и Франціи.

Какъ-то разъ, одинъ изъ братьевъ видитъ своего брата — лебедя на озеръ: лебедь плаваетъ и влечетъ за собой челнокъ. Брата беретъ неодолимая охота

плыть въ челнокъ. Онъ садится въ него. Лебедь ведетъ челнокъ по озерамъ, ръкамъ и морямъ — и наконецъ причаливаетъ къ берегу, въ то самое время, какъ нъкоторая невинная женщина, присужденная къ смертной казни должна умереть. Рыцарь Лебедя спасаетъ ее, и—по однимъ сказаніямъ, женится на ея дочери, — по другимъ — на самой спасенной имъ дъвицъ. Но вступая въ бракъ, онъ полагаетъ своей невъстъ условіе, чтобъ она никогда не спрашивала его объ его имени. Такъ они живутъ семь лътъ. Однако, по истеченіи этого срока, жена не вытерпъла — спросила, — и витязь навсегда отъ нея скрылся, увезенный въ челнокъ лебедемъ.

Остановимъ вниманіе на нѣкоторыхъ характеристическихъ чертахъ этого преданія.

Само собою разумъется, что мы пройдемъ мимо всю рыцарскую обстановку, данную этому сказанію въ западной поэзіи, какъ позднъйшее историческое подновленіе: какъ наприм. брать лебедя спасаетъ въ поединкъ невинно осужденную.

Но въ общемъ составъ сказаніе это имъеть ясный мионческій смыслъ. Витязь женится на въщей дъвъ — Валькиріи или Феъ. Она олицетвореніе стихім водяной: Витязь находить ее купающуюся въ водь: она дъва озера, Ундина, Русалка. Въщая сила ея заключается въ ея цъпи-ожерельъ, которую надобно похитить, чтобъ пріобръсть самую дъву — т. е., чтобъ низвести ее изъ высшей области боговъ въ кругъ простыхъ смертныхъ. Такія же сверхъестественныя существа и ся дети: вёщая сила ихъ тоже въ цѣпяхъ-ожерельяхъ: какъ мать, и они купаются, снимая этоть вѣщій, сверхъестественный талисманъ. Но безъ этого талисмана — они лебеди: и только силою его оборачиваются въ людей. По общему аттрибуту и по родству ихъ съ матерью, надобно полагать, что и она — Дъва-бълая*лебедъ*. Но здѣсь это сказаніе соприкасается съ цѣлымъ рядомъ преданій о Валькиріяхъ и другихъ существахъ, оборачивающихся въ лебедя. Эти преданія мы теперь оставимъ въ сторонъ. Замътимъ только, что другою стороною сказаніе соприкасается съ преданіемъ о Мелюзинъ — Двав-змыв, о женщинь, которая каждую субботу превращается въ змёю. Она выходить замужъ за Раймунда, племянника графа Пуатье, съ темъ условіемъ, чтобъ онъ никогда не старался открыть ея тайны. Но онъ однажды увидълъ ее въ день ея превращенія въ ваннъ-и съ тъхъпоръ она навсегда скрылась изъ его глазъ. Это сказаніе уже въ XIV в. получило литературную форму въ романъ Jean d'Arras. Но самое преданіе восходить къ эпохѣ отдаленнъйшей. Gervasius Tilburiensis, poдомъ Англичанинъ изъ Тильбури, въ своемъ сочиненіи Otia Imperialia, нашисанномъ въ 1211 г. для Нъмецкаго Императора Оттона IV-го, вкратцъ передаеть этоже самое сказаніе. По Гервазію выщая дыва полагаеть то условіє Раймунду, чтобь онъ никогда не старался увидёть ее обнаженную: и когда онъ увидёль ее моющуюся въваннё, то она тотчасъ-же «in serpentem conversa, misso sub aqua balnei capite, disparuit» (1).

И такъ это тоже преданіе о женскомъ сверхъестественномъ существъ, состоящемъ въ связи съ стихіею водяною, что и въ сказаніи о рыцаръ Лебедя.

Но это сходство еще болъе становится убъдительнымъ, когда припомнимъ общій имъ обоимъ характеристическій мотивъ: Мелюзина выходитъ замужъ подъ условіемъ постоянно скрывать отъ мужа свою тайну, свою наготу; Рыцарь Лебедя женится тоже подъ условіемъ, чтобъ жена никогда не узнавала, кто онъ: и оба — по открытіи тайны, исчезаютъ. И такъ Мелюзина есть необходимое дополненіе къ мионческому образу матери рыцаря, на которую онъ похожъ по своему въщему характеру.

Къ тому же общераспространенному преданію о Рыцарт Лебедя изслідователи (2) относять сказанія о красавиці Беафлорі (Blanchefleur) и о супругі ен Мав, которые въ теченіе осмилітней своей разлуки ни одного разу не улыбнулись; о Женевьевь, которая, воротившись изъ глухаго лісу къ своему супругу, не можеть уже вкушать человьческой пищи, какъ выходець съ того світа; о Кресценціи, супругі Царя Дидриха, которая, въ изгнаніи и злополучін, за свои добродітели получаеть даръ исцілять всі недуги, если только болящій чистосердечно исповідуєть ей свой гріжи.

Возвращаясь къ Малорусской сказкъ, мы ясно видимъ теперь основной миенческій ен мотивъ. Ивась — существо нездъшняго міра, онъ живетъ на водъ
въ челнокъ, и возвращается принесенный гусемъ-лебедемъ. Но миенческое
родство его уже потеряно въ памяти народа: онъ сынъ уже не Русалки или
какой въщей Дъвы-бълой-лебеди, — а простой смертной; и Гусь-лебедь, хотя
понимаетъ его ръчи, но уже не братъ ему. Сношеніе Ивася съ міромъ сверхъестественнымъ выражено въ нашей сказкъ вставленнымъ эпизодомъ о пребываніи его у въдьмы.

Если наша Малорусская сказка дъйствительно родственна, по своему происхожденію и въ главномъ миенческомъ мотивъ, съ сказаніями племенъ Романскихъ и Нъмецкихъ (въ чемъ, кажется, нельзя сомнъваться); если трудно объяснить это сходство литературнымъ заимствованіемъ или позднъйшимъ

<sup>(1)</sup> Изданіе Либрехта 1856 г. стр. 5.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) См. В. Мюллера статью о Рыцаръ Лебедя, въ 4-й книжкъ Пеейсерова журнала *Германія*, за 1856 г.

западнымъ вліяніемъ; то, безъ сомнівнія, надобно полагать, что и наше и западныя сказанія идуть отъ одного общаго ипдо-европейскаго преданія. Ихъ сходство есть племенное родство, сопутствуемое родствомъ мисологіи и языковъ.

Ни коимъ образомъ нельзя допустить того предположенія, чтобъ преданіе Арійское, въ Санскритской Магабаратѣ, родственное этимъ сказаніямъ Европейскимъ, было древнѣе этихъ послѣднихъ, и что бы служило для нихъ непосредственнымъ источникомъ: потому что богатымъ развитіемъ своей самостоятельной національности Индусы отдѣлились отъ миенческихъ и поэтическихъ преданій другихъ родственныхъ народовъ. Тѣмъ не менѣе, если въ преданіяхъ Арійскихъ ученые, какъ напр. Лео въ своихъ Лекціяхъ, встрѣчаютъ тѣже мотивы, на которыхъ основаны приведенныя нами сказанія; то, безъ сомнѣнія, мы имѣемъ дѣло съ первобытнымъ, индо-европейскимъ миеомъ, который въ древнѣйшихъ своихъ источникахъ бросить новый свѣтъ на многія запутанныя подробности преданія.

Это именно сказаніе о Бишм' въ Магабарат (1). Воть его содержаніе.

Въ Гангадваръ, то есть, во Вратах ръки Ганга, на берегу сидълъ князь Пратипа и молился. Вдругъ поднимается изъ воды прекрасная женщина и садится къ нему на правое колъно. Пратипа спрашиваетъ, что ей надо? — Она желаетъ любви. Тотчасъ же Пратипа удаляется и спъшитъ сообщить своему сыну Сантану: «Если тебя полюбитъ прекрасная, небесная женщина, не спрашивай ее, кто она, не порицай ее, и не мъщай ей, что бы она ни дълала». — Вотъ уже мы встрътили одну родственную, характеристическую черту: условіе брака — тайна о происхожденіи въщаго, божественнаго существа.

Пратипа передаетъ Сантану свое царство, а самъ удаляется въ пустыню. Сантанъ любитъ охоту. Разъ, охотясь въ лѣсахъ, встрѣчаетъ онъ на берегу Ганга необыкновенно прекрасную женщину, которая привѣтствуетъ его, какъ своего мужа: и Сантанъ, помня слова отца, съ изумленіемъ и восторгомъ смотритъ на прекрасное явленіе, восклицая: «Отъ кого бы ты ни происходила, отъ боговъ или человѣковъ, отъ исполиновъ, отъ змій или демоновъ, мнѣ все равно! О небесная красавица, будь моею супругою!»

— Еще родственная черта: сверхъестественная красавица является на ръкъ.

Сантанъ женится на красавицъ и живетъ съ нею нъсколько лътъ. Только одно омрачаетъ его счастливую жизнь. Всякій разъ, какъ жена его родитъ дитя, спъшитъ къ ръкъ, и говоря: «Я люблю тебя!» — бросаетъ ребенка въ

<sup>(1)</sup> По извлечению изъ Магабараты, Гольцманиа.

воду. Такъ погубила она семь новорожденныхъ сыновей, но когда она родила восьмаго, отецъ въ ужаст воскликнулъ: «Не губи по крайней мърт этого! Кто же ты такая, говори! Какъ можешь ты убивать собственныхъ дътей! Дъто-убійца, развъ не знаешь ты, какое совершаешь преступленіе?» — Тогда жева успокоила его, сказавъ, что этотъ сынъ останется при немъ, но она сама должна отъ него скрыться, потому что онъ не сдержалъ условія, спросивъ, кто она такая?

- Здѣсь общеевропейское преданіе, при явственныхъ чертахъ сходства съ Арійскимъ, уступаеть ему въ древности. Уже не свекровь изводитъ дѣтей, не колдунья хочеть зажарить Ивася, но сама мать опускаеть въ рѣку дѣтей, и не по жестокости, выдуманной позднѣйшими сказками, а по какой-то миенческой причинѣ. По крайней мѣрѣ, дѣти, погруженныя въ воду, вѣщіе лебеди западныхъ сказаній и нашъ Ивась, живущій въ челнокѣ очевидно, одно и тоже.
- Но окончательная, послъдняя загадка еще не разръшена. Основный смыслъ миеа еще не виденъ. Индійское сказаніе разръшаетъ эту загадку.

Разставаясь съ Сантаномъ, въщая женщина открываетъ ему, что она --- сама Ганга — богиня реки Ганга, а жила съ нимъ потому, что такъ необходимо было для боговъ. При подошет горы Меру въ святой пустынт жилъ Апава, сынъ Варуны, божества водъ. У Апавы паслась корова Нандини, лучшая въ міръ. Ее похитили у него Васы, духи предковъ, божества свъта и воздуха. За то Апава наложилъ на нихъ проклятіе. Всѣ они (числомъ восемь) должны вторично возродиться въ видъ людей. Тогда Васы обратились съ просьбою къ Гангъ, чтобъ она, сочетавшись съ смертнымъ, возродила ихъ. Пусть выйдетъ она за мужъ за Сантана, который одинъ изъ людей достоинъ этой чести; и когда будеть рождать Васовь, пусть бросаеть ихъ въ воду, чтобо како можно скорье има вступить опять ва міра богова. Впрочемъ, Ганга выговорила себъ условіе, чтобъ одинъ сынъ остался у Сантана, въ награду за то, что онъ сочетался съ богинею. Васы согласились на это условіе, предложивъ слъдующее: «Каждый изъ насъ восьмерыхъ дасть восьмую часть своего существа: восемь восьмыхъ составять цълаго человъка: онъ и будеть сыномъ Сантана». Это и быль самъ Бишма, знаменитъйшій между людьми.

— И такъ, дъти-лебеди, равно какъ и Малорусскій Ивась, отчужденный отъ міра—существа не только сверхъестественныя вообще, но, по своему про-исхожденію — существа божественныя, олицетвореніе стихійныхъ божествъ, и витетт съ тъмъ Духи Предковъ, или, по крайней мъръ, духи усопшихъ вообще.

— Черезъ эпизодъ о Бишив Малорусская сказка объ Ивасв сближается съ Новгородскою песнею о Садкв, богатомъ гоств, который женится на дочери морскаго царя, на рекв Волховъ.

II.

Извъстно, что понятіе о *мпсяцах* развилось изъ представленія о временахъ года, что число мъсяцевъ первоначально не восходило до 12-ти, и что наконецъ нынъшнія ихъ названія распространились у новыхъ народовъ Европейскихъ въ слъдствіе распространенія христіанской въры.

Однако и въ своемъ обновленномъ видъ, мъсяцы, какъ выражение миеическихъ понятий объ извъстной поръ, сохранили кое-гдъ въ народной поэзіи слъды миеическаго обоготворенія божествъ, соединенныхъ съ календарною системою. Въ сказкахъ мъсяцы олицетворяются братьями, существами божественными, сверхъестественными, по повельнію которыхъ совершаются годичныя перемъны.

Въ одной Словацкой сказкъ (1), мачеха, чтобъ извести свою прекрасную падчерицу, по имени Марушку, посылаеть ее зимою въ лѣсъ за фіалками. Несчастная повинуется, и въ слезахъ приходить въ лесъ. Вдали светить огонь. Она идеть въ ту сторону и видить — на холмъ зажженъ костеръ. Кругомъ огня на камняхъ сидятъ двънадцать человъкъ. Трое — съ съдыми бородами, трое — по-моложе, трое еще моложе, и трое самыхъ молодыхъ были прекрасны. Они молчали и тихо смотртли на огонь. Это были 12 мъсяцевъ. Ледяной мъсяцъ сидълъ въ первомъ мъстъ. Волоса и борода его были бълы, какъ снъгъ. Въ рукахъ держалъ жезлъ. Тотчасъ же замътили они подошедшую къ нимъ дъвицу; она сообщила имъ свое горе, называя ихъ: «государями пастухами». Тогда зимній мъсяцъ вельль състь на первое мъсто Марту. Марть махнуль жезломъ поверхъ огня. Огонь запылаль сильные и выше; и воть сныть начинаеть таять, на деревьяхъ показываются почки, подъ деревьями зеленъетъ трава — и такъ наступила весна: подъ кустарникомъ зацвели фіалки, и т. д. Когда падчерица зимою принесла мачехъ цвътовъ, мачеха тъмъ не удовольствовалась и послала ее за земляникой.

Падчерица опять приходить въ лёсъ и встрёчаеть у мёсяцевъ также радушный пріемъ. На первое мёсто сёль Іюнь и также махнуль надъ огнемъ жезломъ: пламя поднялось еще выше — снёгъ тотчасъ растаялъ, поля зазе-

<sup>(1)</sup> Wenzig, Westslawischer Märchenschatz. 1857 r. crp. 20.

ленвли, деревья одвлись листьями, запвли птички и зацвели цветы: наступило лето. «И воть по траве мелькають беленькія звездочки — будто ихъ кто насеяль. Тотчась же на глазахь, беленькія звездочки переходять въ землянику; ягоды мгновенно созревають, и не успела Марушка оглянуться — столько ихъ высыпало на лугу — будто кто его обагриль каплями крови» — и т. д.

Такъ глубоко проникнута жизнію природы настоящая народная поэзія! Вдохновленная чарованіями своихъ божествъ, она чуетъ, какъ прозябаетъ трава и какъ шелестятъ лепестки распускающагося цвътка.

Тоже преданіе и также въ сказкъ, но уже подвергшейся литературной переработкъ, утратило нетолько весь свой первоначальный эпическій колорить, но даже и всякое поэтическое изящество. Я разумъю здъсь сказку о мъсящахъ въ Пентамеронъ Jiambatista Basile, 2-я сказка 5-го дпя.

Жили два брата, одинъ богатый, другой бъднякъ. И пошелъ бъднякъ по свъту искать счастья. Вечеромъ на пути остановился въ одной гостинницъ. Тамъ около огня сидъло 12 молодыхъ людей. Это были 12 мъсяцевъ. Видя, что бъднякъ перезябъ, они пригласили его погръться у огня. Тогда одинъ изъ молодыхъ людей, котораго мрачный видъ возбуждалъ уже страхъ, спросиль отдияка, какого онъ мити объ этой холодной погодъ? — «Что же мит думать?» сказаль тоть: «я думаю, что всё мёсяцы исполняють въ теченіе года свою должность; а мы не зная, чего хотимъ, желали бы предписывать небу свои законы, и если бы у насъ было даже все то, чего ни пожелаемъ, то и тогда мы не умъли бы, какъ слъдуетъ, отличить, хорошо ли или дурно, полезно или вредно то, что намъ заберется въ голову» — в т. д. Говоря въ этомъ наставительномъ тонъ, бъднякъ вполнъ заслужилъ благосклонность молодыхъ людей, и въ особенности мъсяца Марта, который и подариль ему чудесный ящичекъ, изъ котораго выходило все, чего только бъднякъ ни захочетъ. Воротившись домой, онъ разсказаль богатому брату о своемъ счастьи, незная впрочемъ, что 12 молодыхъ людей были мъсяцы. Счастье брата взманило богача пуститься въ путь. Онъ также встрътиль тъхъ же молодыхъ людей, но, на вопросы ихъ разбранилъ времена года, и въ награду получилъ чудодъйственный цъпъ, который по его же приказанію самъ собою отколотиль его.

Если въ отношеніи поэтическомъ, и въ особенности эпическомъ, Итальянская сказка уступаетъ мѣсто нашей Славянской; то и эта послѣдняя, какъ замѣчено выше, уже потерпѣла въ миоическомъ преданіи, замѣнивъ древнѣй—шія божества олицетвореніемъ въ позднѣйшія формы 12 мѣсяцевъ.

Бъ отношении миническомъ удержала черты доисторическихъ върований

Валашская сказка о дняхъ Старыхъ Бабъ, которыми называются первыя числа Апръля (1).

Эти дни называются такъ потому, что злая свекровь съ своимъ сыломъ, въ наказаніе за жестокое обращеніе съ своею доброю снохою, замерзли въ первыя числа мъсяца Апръля, когда они выгнали въ горы пастись овецъ: а наказала ихъ сама богиня Весна, во очію имъ представшая. Въ другой Валашской сказкъ (Вилишъ Витязь) — является Богиня цвътовъ — въроятно, тоже богиня Весны; стр. 146 — 7.

Какъ времена года были освящены мнеическою ихъ связью съ божествомъ; такъ и малые періоды времени, составляющіе недълю. Чередою смѣняющіеся дни и ночи, какъ выраженіе сверхъестественныхъ силъ божествъ свѣта и тьмы, не могли миновать того же строго замкнутаго миеическаго круга, въ которомъ была скована творческая фантазія эпическаго періода. Даже до начала XII-го вѣка въ Исландіи дни недѣльные назывались языческими именами, въ честь боговъ, которымъ были посвящены.

Хотя уже въ эпоху доисторическую между Славянами были распространены новыя названія недѣльныхъ дней, составленныя подъ вліяніемъ новыхъ христіанскихъ понятій; однако и доселѣ въ народныхъ преданіяхъ сохраняется память о связи дней недѣльныхъ съ существами миенческими. Такъ на Руси доселѣ кое-гдѣ вѣрятъ, что въ ночь на пятницу ходитъ по избамъ какое-то сверхъестественное существо въ видѣ прекрасной жены, и если гдѣ найдетъ подъ своими стопами соръ, то наказываетъ хозяевъ. Потому передъ ея ночнымъ шествіемъ съ вечеру выметаютъ изъ избъ всякій соръ. Миенческому существу, которому посвящалась пятница (день Фреи) дано было новое имя Пятичцы или Петки.

Въ той же Валашской сказкъ о Вилишъ Витязъ, выведены, какъ существа сверхъестественныя, Св. Мать *Середа*, Св. Мать *Пятицца* и Св. Мать *Недпля* (или Воскресенье). Ихъ епрашиваютъ Царевичъ и Вилишъ, не знаютъ ли онъ, гдъ обитаетъ змій съ похищенною имъ Царевною.

Сюда же принадлежить Св. Недълька (первое Воскресенье по новолуніи), въ одной Словацкой сказкъ — о матери и ея сынъ (Wenzig, Westslawischer Märchenschatz, стр. 144 и слъд.). Очистивь отъ зміевъ нъкоторый замокъ, сынъ поселился въ немъ, съ своею матерью. Но въ одной горницъ замка остался еще змій, котораго приковали тамъ его братья, зміи. Онъ успълъ обольстить мать, которая вмъстъ съ своимъ любезнымъ зміемъ старается извести своего сына; она притворяется больною, и просить сына, для исцъленія отъ своей

<sup>(1)</sup> Schott, Walachische Märchen. 1845 r. crp. 113-115.

бользни, припосить ей различныя ръдкостныя снадобья, добывавіе которыхъ сопряжено съ опасностью потерять жизнь. И въ этихъ-то подвигахъ помо-гаетъ сыну Св. Недълька, которая ему даетъ и своего коня, называвшагося Татошикъ. Но наконецъ матери удается связать своего сына шолковымъ шнуркомъ: она призываетъ змія, который и убиваетъ сына, и, выръзавъ его сердце — оставляетъ у себя. Однако Св. Недълька воскрешаетъ сына помощію живой воды, и, по ея наставленію, сынъ хитростью выманиваетъ у похитителей свое сердце.

Немогу не привести здѣсь въ высшей степени деликатной и глубоко вравственной черты этой Славянской сказки. Мать должна быть наказана. Но врожденное чувство сына ужасается при мысли быть палачомъ своей преступной матери. Онъ предоставляеть ея судьбу — Суду Божію. Выводить на дворъ замка, говоря ей: «Не бойся меня! я не хочу тебѣ зла! пусть судить тебя самъ Богъ!» — Потомъ продолжаетъ: «Смотри матушка! этотъ мечъ я брошу вверхъ — и кто виноватъ, того накажетъ самъ Богъ». — Мечъ просвистѣлъ въ воздухѣ, блѣснулъ, и, пролетѣвъ мимо головы юноши, вонзился прямо въ сердце матери».

Замѣчу мимоходомъ, что тоже преданіе о сынѣ и злодѣйской матери, вошедшей въ связи съ демоническимъ существомъ, встрѣчаемъ въ замѣчательной Черногорской пѣснѣ «Іованъ и Дивски старъшина» (Пѣсни Вука Карадж. 2. № 8), гдѣ вмѣсто зміевъ въ замкѣ, живутъ въ пещерѣ семьдесятъ сверхъестественныхъ существъ — Дивы, и между ними Дивскій старъйшина, котораго одного пощадилъ сынъ, и котораго потомъ полюбила мать. Мѣсто Недѣльки заступаетъ здѣсь Вила.

. Сюда же относится превосходная Валашская сказка: Флоріану, т. е. цевтущій, или, если можно такъ назвать — Цевьте - Королевиче (у Шотта, № 27).

# III.

Валашская сказка о Флоріань, очевидно, сложена изъ двухъ составныхъ частей. Существенная часть ея — это рожденіе Флоріана, потомъ его смерть и возрожденіе. Но въ эту главную основу вставлено сказаніе о матери Флоріана; она, какъ злодъйка мать въ Сербской пъснъ и въ Словацкой сказкъ, предаетъ сына своему любовнику змію, который оборачивается красивымъ юношей. Если же этотъ эпизодъ, впрочемъ необходимый для цълаго сказанія, составляетъ первоначальную часть всего преданія; то и Сербскую пъсню и

Слованкую сказку надобно будеть признать за отрывки того цълаго, которое сохранилось въ Валашской сказкъ.

Нъкоторый Король заключилъ свою прекрасную дочь въ замкъ, чтобъ предохранить ее отъ прельщеній. Царевнъ исполнилось 16 лътъ, и красота ея была такъ могущественна, что когда Царевна проходила по саду, то самые цвъты передъ нею склонялись, птички въ кустахъ благоговъйно замолкали, даже рыбки выплывали изъ глубины, чтобъ взглянуть на нее. Разъ гуляючи въ саду она добыла себъ отъ незнакомой женщины цыганки прекрасныхъ, пахучихъ, чудодъйственныхъ цвътовъ. Принесши домой, она постановила букетъ въ воду. Вода, въ которой онъ стоялъ, приняла колоритъ пурпурныхъ цвътовъ, и даже на ней показались золотыя и серебряныя звъздочки, точно такія, какъ душистая цвъточная пыль, покрывающая лепестки растеній. Царевнъ захотълось пить, и она выпила эту воду изъподъ цвътовъ, — и отъ этого чудодъйственнаго напитка стала беременна.

Прежде нежели стану продолжать изложение Валашскаго преданья, замѣчу, что этоть мотивъ извъстенъ древности. Такъ Овидій касается миеа о томъ, какъ Юнона родила Марса отъ цвѣтка (Fasti, 5, 255). Тотъ же миеъ вошелъ и въ романскую народную поэзію. Въ двухъ Испанскихъ романсахъ о Don Tristan'ъ (Primavera y flor de Romances, издан. Вольфа и Гофманна, 1856 г. ч. 2, стр. 66—67) разсказывается, какъ раненаго Тристана лобызала королева Јѕео (Изолда): «плакалъ онъ, плакала и она, всю постелю смочила слезами: оттого выросло растеніе, которое называютъ бѣлой Лиліею (azucena): всякая женщина, вкусившая этого цвѣтка, тотчасъ затяжелѣетъ». По другому варіанту: водою отъ слезъ оросилась бѣлая лилія: всякая женщина, испившая этой воды, затяжелѣетъ.

Но будемъ продолжать Валашскую сказку. Царь, узнавъ о своемъ позоръ, тотчасъ же велълъ заключить свою дочь въ бочку и пустить въ море. Тамъ она и родила сына необыкновенной силы. Онъ росъ не по годамъ и часамъ, а мгновенно. Потянувшись онъ разбилъ бочку въ дребезги, будто она была бу-мажная.

Затъмъ Флоріанъ, сынъ цвътка, чудеснымъ образомъ спасаетъ свою мать; и поселяются они въ замкъ, принадлежащемъ зміямъ. Флоріанъ побъдилъ ихъ всъхъ и заковалъ въ цъпи, за исключеніемъ одного, котораго потомъ полюбила его мать — и вмъстъ съ этимъ зміемъ-оборотнемъ ухищрялась извести Флоріана.

Если эта часть сказки входила въ первоначальное преданіе, то надобно полагать, что или самъ змій — въ образъ прекрасныхъ цвътовъ — былъ отцемъ Флоріану; или его мать была замужемъ за двоими, сначала отъ Божественнаго свъта и Весны родила Флоріана, и потомъ предалась темному демону, состоящему въ смертельной враждъ съ началомъ свътлымъ, весеннимъ и пвътущимъ.

Какъ бы то нибыло, но наша пъсня о Волхъ Всеславичъ есть не что иное, какъ одинъ изъ эпизодовъ того же миническаго сказанія.

По саду, саду по зеленому, ходила, гуляла
Молода княжна Мареа Всеславьевна,
Она съ камени скочила на лютаго на змъя —
Обвивается лютой змъй около чебота зеленъ-сафьянъ,
Около чулочика шелкова, хоботомъ бъетъ по бълу стегну.
А втаноры княжна поносъ понесла,
А поносъ понесла и дитя родила.
А и на небъ просвътя свътелъ мъсяцъ,
А въ Кіевъ родился могучь богатырь,
Какъ бы молодой Волхъ Всеславьевичъ:
Подрожала сыра земля,
Стряслося славно царство Индъйское,
А и синее море сколебалося, и проч. стр. 45.

Дважды Флоріанъ спасается отъ смерти, добывая для своей матери, притворившейся больною — мнимыя цълебныя снадобья; но въ третій разъ, по ея же просьбъ и постоянно по наущеніямъзмія, — онъ отправился за живою водою, изъ источника жизни, который на черной горъ стережетъ Злой Духъ.

Отправляясь на этотъ опасный подвигъ, Флоріанъ увидѣль на бѣломъ озерѣ близъ черной горы купающихся Водяныхъ Дѣвъ. Онѣ были такъ прекрасны что Флоріанъ не могъ отвести отъ нихъ глазъ. И онъ ихъ плѣнилъ своей необычайною красотою. Дѣвы подступили къ нему съ вопросами: одна спрашивала, какъ его зовутъ? другая — сколько ему лѣтъ? третья — откуда онъ? четвертая — куда онъ отправляется? Удовлетворивъ каждую отвѣтомъ, Флоріанъ внушилъ Водянымъ Дѣвамъ опасеніе за его жизнь. Онѣ непускали его; приглашали его навсегда остаться съ ними: но, онъ повинуясь долгу сыновней любви, отправился въ гору за живою водою. На вершинѣ горы окружилъ его такой густой, непроницаемый туманъ, что онъ ничего не могъ видѣть — в вдругъ очутился передъ источникомъ жизни. Только что онъ наклонился, чтобъ почерпнуть изъ него воды, мгновенно подъ его колѣнами закрутился страшный вихрь, мгновенно подхватилъ его отъ земли вверхъ, и тамъ въ воздухѣ разорвалъ его на тысячи кусковъ и разметалъ ихъ по берегу бѣлаго озера.

«Въ полночь — такъ передаетъ Валашская сказка — когда полный мѣсяцъ взошелъ надъ бѣлымъ озеромъ, и его голубые лучи трепеща омывались въ пѣнящихся волнахъ, проснулись Водяныя Дѣвы отъ своей дремоты на диѣ озера и выплыли на его поверхность. Сначала выплыла ихъ Царица, потомъ съ разныхъ сторонъ сплылись онъ и всъ, и стали между собою играть и шутить, но вдругъ одна изъ Водяныхъ Дъвъ съ плачемъ вплываетъ въ ихъ толпу и показываетъ Царица сердце Флоріана, которое пало въ волны озера. Увидъвъ сердце, Царица очень опечалилась, созвала всъхъ дъвъ и приказала имъ на берегу и на днъ озера собрать всъ растерзанные члены несчастнаго героя и принести къ ней. Спустя малое время приплыли онъ также радостны, какъ печальны отплывали: потому что каждая изъ нихъ приносила одну изъ частей Флоріана, высоко держа въ воздухъ. Царица сложила вмъстъ всъ члены тъла, и одну изъ дъвъ послала за живою водою, а другую за цвътами, на которые и положила Флоріана. Потомъ вложила въ него сердце, вспрыснула живою водою, и вофожденный герой мгновенно воскресъ, будто пробужденный отъ глубокаго сна».

Воть въ какой благоухающей свёжести народная поэзія сохраняеть до сихъ поръ глубокомысленные мнеы о растерзанномъ и возрожденномъ Озирисѣ, о возрожденномъ Вакхѣ — и многіе другіе! Высокое значеніе этихъ мнеовъ, объясняемое Философією Миеологіи, всего лучше явствуетъ изъ той живучести, о которой свидѣтельствуетъ намъ даже современная народная поэзія, и изъ той неувядаемой свѣжести, которою проникнуты разсказы объ этихъ мнеахъ.

#### IV.

Въ характеръ *Одина* чувствуется переходъ отъ древняго грубаго поколънія великановъ къ представителю свътлыхъ Асовъ: но этотъ переходъ, совершившійся въ върованіяхъ народа органически, а не насильственно, такъ замаскированъ живою личностью божества, что весьма трудно провести прямую нить отъ одного періода къ другому: на срединъ между тъмъ и другимъ стоитъ темная связь Одина съ *Локи*.

Вильгельмъ Гриммъ, въ своемъ сочиненія: Сказаніе о Полифемѣ (въ Abhan-dlungen Берл. Акад. Наукъ 1857 г.) бросаетъ необыкновенно яркій свѣтъ на первобытную титаническую натуру Одина.

Съ болъе или менъе значительными варіантами Гомерическое преданье о Полифемъ, лишившемся глаза (Одис. пъсн. 9), Вильгельмъ Гриммъ указываетъ въ сказкахъ и поэмахъ, нетолько нъмецкихъ, романскихъ, (напр. въ Франц. pomaнъ Dolopathos 1222–28, который перевелъ Herbert съ Латинскаго Historia septem sapientum монаха Іоанна изъ Епископства Нанси) — и такъ, не только въ сказкахъ нъмецкихъ, романскихъ, славянскихъ, но и финскихъ, татарскихъ, или тюркскихъ, арабскихъ, заимствованныхъ изъ источниковъ древне-персидскихъ

Славянскую авторъ приводить изъ собранія Вукова (подъ 🏕 38), подъ загдавіемъ Диблян, т. о. великанъ: о томъ, какъ къ этому великану въ пещеру приходить попъ съ своимъ молодымъ дьякомъ или ученикомъ, и какъ одноглазый великанъ съвдаеть зажаренаго попа, принуждая ъсть его мясо и дъяка, и потомъ когда великанъ засыпаетъ, дьякъ заостреннымъ коломъ выкалываеть ему глазь. Потомъ дьякъ спасается изъ пещеры — закутавшись въ баранью шкуру. Досель разсказь идеть какь бы по следамь гомерической рапсодій: но далье онъ сходится съ другими источниками. Великанъ, видя себя обманутымъ, предлагаетъ дьяку волшебный прутъ, которымъ только однимъ можеть онъ пасти стадо. Но только что дьякъ взялъ этотъ пруть, тотчасъ же рука его къ нему приросла, и великанъ непременно схватиль бы дьяка, еслибы этоть последній неуспель во время ножемь отрезать себе руку. приросшую къ пруту. Потомъ гонясь за дьякомъ, великанъ нечаянно свалился въ воду и утонулъ. Мъсто чудеснаго прута во франц. романъ завимаетъ перстень, который великанъ даетъ своему ослъпителю. Это перстень имъль ту чудодъйственную силу, что какъ скоро надълъ его на руку спасавшійся отъ мести великана, то никакъ не могъ удержаться, чтобъ не кричать: «я эдъсь» и темъ обличаль слепому свое присутствіе: а между темъ не могь его сиять съ пальца, чтобъ спасти свою жизнь: надобно было зубами откусить палецъ съ перстнемъ.

Чудодъйственный перстень, съ нъкоторыми варіантами, встръчается в въ сказкахъ восточныхъ.

И такъ, одно и тоже преданье распространилось у народовъ разноплеменныхъ, и притомъ не состоявшихъ въ исторической связи, отдъленныхъ въками и цълыми странами, и слъдовательно не могло переходить отъ одного народа къ другому, какъ случайное заимствованье. Въроятно, въ основъ этого преданія лежитъ какой нибудь общій всъмъ народамъ факть, въ исторіи ихъ върованій и мисологіи.

Что долженъ означать одинъ глазъ во лбу великана? и почему этого глаза онъ долженъ лишиться?

Не выходя на общирное поприще всеобщей сравнительной мисологіи, ограничимся приложеніемъ этого общераспространеннаго преданья къ мису объ Одинъ.

Здъсь намъ поможетъ одна Норвежская сказка, на которую особенное внимение обращаетъ В. Гримиъ.

Когда-то давно, у нѣкоторыхъ бѣдныхъ людей было двое дѣтей: былнони въ юномъ возрастѣ по хорошо знали пути и дороги, потому что вездѣ кру-гомъ обѣгали, обирая милостыню. — Однажды заплутались они въ лѣсу, раз-

ложили огонь и одвлали себв шалашъ. Вдругъ слышатъ отранный трескъ и шумъ, и затвиъ являются къ нимъ трое страшныхъ великановъ, вышиною въ цвлое дерево. И у вовхъ у нихъ былъ только одинъ глазъ. А пользуются имъ они следующимъ образомъ: у каждаго во лбу сделано отверзтіе, въ которое каждый но очереди вставляетъ общій имъ всёмъ глазъ.

Ловкіе діти уснівли одного изъ великановь ранить вь ногу, другихъ вапугать, такъ что тоть, кому приходилось держать во лбу глазь, подпрыгнувь,
нечаянно урониль его, а мальчикъ его и подхватилъ. Глазь быль такъ селикь, что не уложить съ котель, и такъ прозрачень, что мальчикъ есе видиль сквозь него съ ясномъ світи, будто бильню диемь, хотя и была
темная ночь. Пототь мальчикъ возвращаетъ глазъ великанать за золото и
серебро и за два лука. Въ одной Німецкой сказкі разсказывается о трехъ
сестрахъ, изъ которыхъ одна была одноглаза, другая двуглазая и третья—
трехглазая: третій глазъ никогда невасыпаль (у братьевъ Грим. № 130). Какъ
въ Норвежской сказкі, и у Грековъ были три лебединыя дівы (Грен), у которыхъ у всёхъ трехъ быль только одниъ глазъ (Эсх. Прометей).

Думаю, едва ли кто усоминтся, что подъ этимъ огромнымъ глазомъ — равумъется не иное что, какъ солице: (что совершенно согласно съ славян. грам. формами: *вракв*, *зрачекв* въ глазъ — и *зракв* въ сербск. лучи солица). Древніе представляли этотъ одинокій глазъ Циклопа, въ образъ *Щима*. У нъмцовъ — солице представлялось въ видъ *Колеса* (сканд. hvěl, англо-саксонское hveol, можетъ быть готск. hveila, древне-верхне-нъмецкое hûila — вертящесся, идущее время: не откуда ли и наше хвила?).

Представленіе солнца подъ образомъ *колеса* было не чуждо и Славянамъ, какъ это видно изъ слѣдующей Словацкой сказки (у Венжига: *Солицев* коль, стр. 182).

Эта оказка тъмъ замъчательнъе, что во всей ясности представляетъ намъ Солнечнаго Коня; а извъстно, что конь аттрибутъ Бога солнца, и если въ послъдствіи Одиновъ конь, Слейпниръ — принадлежность воинокаго предводителя; то первоначально — символъ бога солнца. Но обратимся къ Словацкой сказкъ.

Была нъкоторая страна, печальная какъ могила, черная какъ ночь, потому что въ ней никогда не свътило божье солнышко: и народъ давно бы изъ нея разбъжался, еслибъ она не освъщалась царскимъ конемъ, у котораго во лбу было солные (слъдов. какъ у Циклоповъ и другихъ одноглазыхъ великановъ: сличите при этомъ звъзду во лбу у многихъ сказочныхъ героевъ и геропнь). Конъ скачетъ и освъщаетъ страну. Вдругъ однажды солнечный конь исчезъ, къ общему ужасу и отчаянію жителей, погруженныхъ повсемъстно во мракъ. Царь собралъ войско, пошелъ отыскивать своего свътлоноснаго коня. Вышед-

ши заграницу своего царства, онъ вступиль въ непроходимые лѣса. Тамъ въ бѣдиой хижинъ нашель онъ одного чародъя, который, отославъ Царя съ вой скомъ назадъ, самъ взялся найти солнцева коня, взявъ съ собою только одного служителя изъ царскаго войска.

На другой же день отправился чародъй съ слугою искать солнечнаго коня. Наконецъ прибыли они въ одно царство, въ которомъ царствовали трое братьевъ, женатыхъ на трехъ сестрахъ, дочеряхъ чародъйки (Stryga, чешское Striba, польское Strzyga — колдунья).

Чародъй, трижды обертываясь птичкой, влеталь из каждой изъ царицъ, и узналь, гдъ находятся ихъ мужья; потомъ — вмъстъ съ своимъ слугою засъль подъ мостомъ, дожидаясь возвращенія братьевъ-королей. Въ нервый день убиль онъ старшаго; на другой день — средняго, — и обоихъ мертвыхъ привязавъ из конямъ, отправляль въ палаты из ихъ женамъ. Наконецъ на третій день подъвзжаетъ из мосту меньшой брать — на солицевомъ конъ: меньшой былъ самый могущественный. Оружіемъ чародъй не могъ его одольть. «Мечами мы ничего не сдълаемъ другъ другу — сказалъ чародъй — обернемся лучше колесами, и покатимся съ горы: которое колесо будетъ разбито, тотъ побъжденъ.» — Обратились колесами: чародъй въ колесъ поломалъ своеге противника: но тотъ обернувшись изъ колеса молодцомъ, объявилъ, что ему чародъй только размозжилъ пальцы.

Это — по видимому отранное превращенье въ колеса — какъ видимъ — пелучаеть свой мнеологическій смыслъ, когда идеть дёло о возвращеньи солица. Но сама сказка дальнъйшимъ своимъ развитіемъ указываеть на это мнеологическое значеніе.

Вслѣдъ затѣмъ младшій братъ король предлагаетъ чародѣю обратиться пламенемо: которое пламя спалнтъ другое, тотъ и побѣдитъ. Младшій брать обратился бѣльімъ пламенемъ, а чародѣй краснымъ. Долго они ножигали другъ друга, и ни который не одолѣвалъ. Вотъ проходитъ мимо старый нищій, съ длиною, бѣлою бородой и съ лысой головою. «Старикъ — воскликнуло бѣлое пламя — принеси воды и залей красное пламя: я дамъ тебѣ грошъъ. А красное пламя его перебило: «я дамъ тебѣ золотой, если ты зальешь бѣлое пламя Нищій конечно принялъ сторону краснаго пламени, и чародѣй побѣдилъ: схватилъ солицева коня — и послѣ многихъ приключеній — доставилъ его въ темную землю: тогда все въ ней ожило — и зазеленѣли поля въ весеннемъ своемъ убранствѣ.

Въ дополнение къ характеристикъ Солицева Коня присовокуплю — мимоходомъ — что чудодъйственные кони, въ Валашскихъ сказкахъ, обыкновенно питаются огнемъ (слич. у Шотта, стр. 181 — 185 — 193.). И такъ похититель солнцева коня, то есть, хозяннъ его, хотя и временный (по словацкой сказкъ) — превращается — то въ *пламя*, то въ *колесо*: а самъ конь имъстъ во лбу *солнце*.

Теперь возвратимся къ Одину. Подобно существамъ титаническимъ, во всъхъ выше указанныхъ предапіяхъ — онъ одноглазый: чъмъ вполив обнаруживаеть свое первобытное существо, родственное съвернымъ великанамъ. Не этотъ глазъ есть не что иное, какъ самое солице: точно такъ, какъ для древнихъ Персовъ — солице глазъ Ормузда, для Египтянъ — правый глазъ Демијурга, для Грековъ — самого Зевса.

Такимъ образомъ въ существъ Одина естественно долженъ былъ скрытъся древнъйшій Германскій богъ неба и свъта — Германскій Зевсъ или divus, т. е. Ziu или Ти. Но впослъдствін, когда, вмъсть съ Ванами возникло поклоненіе благотворнымъ силамъ природы рождающей — возможно было вновь выдълиться особому божеству солнца въ образъ Фрейра или Фро, родственнаго прекрасной Френ.

По преданьямъ съвернымъ очевидна мысль о переходъ Одина — божества стихійнаго къ существу нравственному, отъ исключительнаго бога солица — къ божеству разумному, представителю Асовъ. Мимиръ, за глотокъ источника премудрости, отнимаетъ у Одина глазъ. Въроятно, нервоначально это преда-віе было однимъ изъ варіантовъ сказанья о Полифемъ. Но въ съверномъ эпосъ придано ему новое значеніе, согласное съ развитіемъ мъстныхъ върованій. То есть — сообщившись съ источникомъ древа человъческой жизни, древа времени и развитія въ исторіи человъчества, Одинъ перестаетъ бытъ божествомъ свъта физическаго, и мъняеть свой глазъ, т. е. свътило небесное — на свъть духовный, на мудрость и знаніе.

И такъ, если въ Одинъ позволяется прослъдить его первоначальное титаническое существо: то подъ тъмъ единственнымъ условіемъ, что онъ — силою своей воли, въ слъдствіе самопожертвованія, — въ слъдствіе добровольнаго лишенія одного изъ своихъ очей, вносить въ свое первобытное, грубое существо тотъ элементъ, котораго ему, какъ товарищу Турсовъ и ютуновъ, этихъ грубыхъ великановъ, недоставало: именно — мудросмъ.

٧.

Нътъ ни мальйшаго сомпънія, что множество народныхъ върованій въ пъсняхъ и сказкахъ содержать въ себъ очевидные слъды того же преданья, которое въ съверномъ эпосъ такъ полно выразилось въ мнет о *Норпахъ, хранительни*цахъ источника, освъжающаго жизнь человъчества. Вопервыхъ, сюда принадлежать преданья о живой и мертвой водъ, которыми сказка воскрешаеть свошхъ героевъ. Но этотъ общій мотивъ обстанавливается другими, болѣе определенными, въ которыхъ нельзя не видѣть не только явственныхъ слѣдовъ, но даже важныхъ дополненій къ миеу о Норнахъ. Въ сербской сказкѣ о чудесной косѣ, (у Вук. Кар. № 31) говорится о вѣщей дѣвѣ при истокю ръки. Въ косѣ этой дѣвы сокрыто величайшее сокровище — дъла минувишхъ лътъ, то есть все, что было сотворено, все что дѣялось «у стара времена од постаня свиѣта». Не очевидная ли эта характеристика старшей изъ Норнъ, именно Норны прошедшаго (Urdr)?

Если хотите видёть въ Сербской поэзін меньшую изъ Норпъ, эту послёднюю, роковую необходимость, которая выражается предсказаніемъ о смерти; припомните превосходную Сербскую пёсню о смерти Марка Кралевича (2, № 74). Вила предсказываеть ему, что онъ умреть не отъ юнака, не отъ острой сабли или бойнаго копья: «ты не боишься на землё юнака, но умрешь Марко больной, отъ бога, од старог крвника. А если не хочешь миё вёрить, то когда будещь на ве ху планины, взгляни справа налёво: увидишь двё тонкія ели, всю гору своими вершинами покрыли, зеленымъ листомъ пріодёли; между ними источнико воды». Эти двё ели съ источникомъ при корняхъ, изъ котораго Марко узнаеть о своей близкой смерти — не очевидный ли слёдъ Скандинавскаго всемірнаго древа Иггдразиля съ источникомъ судьбы при корняхъ его?

Судьба пряха во всей очевидности миенч. преданія является въ сербской сказкъ, подъ названіемъ судьба, Усудъ (№ 13). Жили два брата, одинъ счастливый, другой несчастный. У перваго все родится и плодится, у послѣдняго нѣтъ ни въ чемъ спорины. Идетъ несчастный по лугу и видить стаде овецъ, но безъ пастуха: только сидитъ прекрасная дѣвица и прядетъ золотыя нити. Тотъ спрашиваетъ: «Чьи овцы»? она отвѣчаетъ: «Чья сама я, того и овцы». — Кто же ты»? — «А я счастье (срѣтя) твоего брата». Потомъ въ образѣ старой, безобразной дѣвицы увидѣлъ и свою бездольную сръмю; и послѣ того отправилоя по свѣту искать судьбу, или судъ — Усудъ. Онъ нашелъ его, и видѣлъ, какъ онъ одну ночь дѣлилъ между новорожденными великія богатства — изъ великолѣпныхъ хоромовъ, другую ночь — довольство изъ скромнаго жилища, и третью ночь — мелькія деньги изъ лачуги. Отъ Усудъ онъ узналъ, что счастье брата — отъ его дочери Милицы.

Какое бы значеніе ни имѣла потеря глаза Одинова за глотокъ воды изъ источника при корняхъ Иггдразиля, изъ источника Мимира, — замѣчательно то, что этотъ мотивъ, потерявъ свой первоначальный миеическій смыслъ, неоднократно встрѣчается въ народныхъ сказкахъ. Такова напр. Валашская (по изд. Шотта, № 5 Волшебное зеркало). Это зеркало говорило красавицѣ, что она лучшая въ мірѣ; но когда подросла ея дочь, зеркало объявило, что

самая прекрасная въ свътъ уже ея дочь. Дальнъйшій ходъ сказки съ немногими измъненіями—общій у всъхъ народовъ. Но слъдующій мотивъ занесевъ изъ древитишаго преданья. Мать выводитъ свою дочь въ лъсъ и морить ее голодомъ и жаждою. За кусокъ пирога дочь ръшается лишиться одного глаза, и за глотокъ воды — другаго.

Въщая голова Мимира, дополняющая миеть объ источникъ мудрости, даеть намь разумъть, что подобный же мотивь, встръчающійся въ нашихъ сказкахъ, и обыкновенно объясняемый чудовищностью восточной фантазін, имъетъ совершенно иное происхожденіе и болье глубокое значеніе: а сверхъ того, можетъ быть, нъсколько объяснить намъ загадочную личность самого Мимира. Извъстно, что, по русскимъ сказкамъ, мертвая голова принадлежитъ богатырю исполинскаго роста, сильному и доброму; что его братъ или другъ—существо злобное и хитрое — былъ причиною тому, что исполинъ обезглавленъ. Очевидно, преданье помнитъ эпоху иснолиновъ, враговъ всему доброму. Сильный, но менъе хитрый изъ нихъ, является жертвою ихъ злобы, но его въщая голова помогаетъ совътомъ и участіемъ — искоренить своего врага, существо злобное и чародъйское.

Наша сказка, вийсти съ никоторыми иноземными подобнаго содержанія, остановилась на половини пути къ дальнийшему развитію. Скандинавскій Мимиръ— выходить изъ среды враждебныхъ Турсовъ— съ высокою мудростью старины и преданія времень первобытныхъ.

## VI.

Нигдт не замтчается такъ ясно переходъ отъ божества древняго порядка вещей къ мелкимъ мненческимъ существамъ, какъ въ одной Литовской сказкт о Плотникт, Перунт (Perkûnas) и Дьяволт (Schleicher, Litauïsche Märchen etc. 1857 г. стр. 141 и слъд.).

Предварительно нужно замітить, что нашимъ Виламъ и Русалкамъ и другимъ віщимъ дівамъ, а равно и Німецкимъ Валькиріямъ, Эльфамъ и Норнамъ,
въ Литовскомъ эпосії соотвітствуютъ Лаумы (Laumes), о которыхъ подробніте скажемъ послії. Такая—то Лаума играетъ важную роль въ упомянутой
сказкі, и именно своимъ могуществомъ вытісняетъ она древняго Перкуна,
или Перуна. Литовскій Перкунъ вполнії напоминаетъ намъ Сівернаго Тора,
нокровителя осій дой жизни и быта земледівльческаго. Какъ Торъ странствуетъ
съ своимъ слугою, изъ крестьянскаго званія, такъ и Перкунъ въ сообществії
съ плотникомъ устрояеть осій дость и учреждаеть земледіліє. Въ Литовской
сказкії имъ приданъ третій товарищъ — дьяволь, — разумітетем— позднійшая

замъна какого вибудь мионческаго существа въ родъ *Локи* или великана изъ породы Скандинавскихъ Іотовъ или Турсовъ.

Литовская сказка следующаго содержанія:

Однажды вздумаль странствовать но свъту молодой плотникъ. На пути присоединались къ нему Перкунъ и дьяволъ. И пошли все трое вижств. Перкунъ и дьяволъ добывале провизію, а мужикъ вариль и жариль. Такъ и жили оне, какт дикари, до техъ поръ, пока не вздумалось мужику построить избу (н такъ, сказка переноситъ насъ къ первобытному основанию оседлюсти). «Знасте ли что, товарищи, сказаль однажды мужикь: давайте-ка построимь избушку, и заживемъ въ ней, какъ настоящіе люди. А то что намъ этакъ мастся, какъ дикарямъ? Въ намъреніи мужика, очевидно, желаніе выйти изъ дикаго состоянія, измѣнить кочевой образъ жизни на осѣдлый. И вотъ, при помощи свона товарищей, которые таскали вст нужные матеріалы, искусный плотникъ постровлъ красивую избушку. И зажили наши товарищи по человъчески. Потомъ мужикъ сделалъ соху, запрёгъ въ нее Перуна и дьявола, и вспахаль поле, сделаль борону-и также при номощи своихъ запряженныхъ товарищей взбороноваль его. Воть какое блистательное оправданіе въ этой Литовской сказит находимъ мы сближению нашего Перуна съ Ствернымъ Торомъ! Перкунь до такой степени признается покровителемь оседлости и земледелія, что самъ помогаетъ мужику строить избу, и впрягается въ плугъ и борону!

До сихъ поръ сказка обращена къ древивищей эпохъ, къ мисамъ о Перуяв и Торъ. Уже и здъсь очевидно господство человъка надъ дикими силами природы, олицетворенными въ Перкунъ и Дьяволъ. Но вторая половина сказки уже явственно говоритъ о подчинени Перуна другой, болъе могущественной силъ, выраженной въ Лаумъ.

И повадился къ нимъ ночью на огородъ воръ, таскаетъ рѣпу. Отъ вора положили по ночамъ караулить огородъ. На первую ночь досталось стеречь дьяволу. Пока онъ караулиль, прітажаетъ на телъгъ воръ, натаскаль рѣны на
возъ; дьяволъ бросился было ловить вора: но воръ сталь его колотить, и до
того билъ, чуть оставилъ въ живыхъ, а самъ ускакалъ. Воротившись домой,
дьяволъ скрылъ отъ товарищей свою неудачу. На другой день пошелъ караулить Перкунъ. И съ нимъ случилось тоже, и онъ воротившись тоже умолчалъ
о свёсмъ носрамленіи.

На третью ночь пошель караулить огородь самъ мужикь. Отъ скуки захватиль съ собою скрыпку (онъ немножко умълъ играть на этомъ инструментъ). Сълъ подъ деревомъ и прогоняль сонъ игрою на инструментъ.

Вдругъ, въ самую полночь, онъ слышить, кто-то вдеть къ огороду, кнутомъ похлопываеть, а самъ приговариваеть: «Ну живъй, желвзная телъжка, проволочный кнуть!» Это быль самь ворь. Между тёмь мужикь продолжаль нграть на скрыпкъ, и пилилъ смычкомъ изъ всъхъ силъ, думая тъмъ напугать вора. Но вору музыка понравилась. Онъ сначала остановился и сталь вслушиваться; потомъ приблизился къ мужику. И этотъ воръ быль не кто другой, какъ дикая, злая Лаума, которая жила ет том самом льсу, гдв поселнлись трое товарищей. Такъ была она сильна, что ни кто не могъ ее побъдить. Она-то и прибила такъ больно и дьявола и самаго Перкуна. Но чего не могла сдълать грубая сила, то совершило человъческое искусство. Лаума такъ плъвилась музыкою, что подошедши къ мужику просила его, чтобъ далъ ей скрыпки поиграть. Мужикъ даль ей скрыпку; но сколько ни прилагала она усилій, музыка ей не давалась. Тогда она стала просить мужика, чтобъ онъ выучиль ее играть. Онъ согласился, но замътиль ей, что она тогда только будеть умъть играть, когда ея пальцы будуть также тонки, какъ его; для этого ей нужно нальцы немножко пожжать. Лаума согласилась. Мужикъ сдълаль трещину въ толстомъ инт; вложиль въ трещину клинъ; потомъ велель Лауме всунуть въ трещину свои пальцы; и только что она ихъ туда всунула --- мужикъ вытащиль клинь, и она ущемила свои пальцы въ дереве. Тогда онъ взяль ея проволочный кнуть, отстегаль ее порядкомъ, и потомъ отпустиль. Обрадовавшись, что спаслась сама, Лаума оставила свою телегу и вместе съ кнутомъ.

На утро, когда товарищи пришли въ огородъ, мужикъ вдоволь насмъялся надъ ними за то, что они не только не умъли устеречь ръпы, но даже позволили себя прибить *старой бабъ* (и такъ, эта Лаума была въ родъ нашей *Яги-Бабы*). Тогда-то не на шутку стали мужика бояться и дьяволъ и самъ Перкунъ, почитая его необыкновенно могучимъ.

Наконецъ вздумалось имъ разойтись; и они поръшили оставить домъ за тъмъ, кто ничего не испугается. Двое оставались въ избушкъ, а третій пу-галъ.

Сначала очередь пугать была за чертомъ. Онъ поднялъ такой страшный вихрь и шумъ, что Перкунъ отъ страху бъжалъ изъ окна. Но мужикъ взялъ молитвенникъ и продолжалъ читать молитвы.

Потомъ очередь была за Перкуномъ. Такъ сильно ударилъ онъ громомъ и молнією, что черть въ ужасѣ бросился вонъ изъ окна: «потому-что, какъ замѣчается въ сказкѣ—чортъ давно не довѣрялъ Перкуну, и боялся, чтобъ онъ не убилъ его громовою стрѣлою, онъ хорошо зналъ, что Перкунз побиваетз всюхз чертей, сколько ни рыщетз ихъ по свыту». Это свидѣтельство Литовской сказки объ отношеніи Перкуна къ чорту въ высокой степени важно для исторіи минологическаго эпоса. Очевидно, здѣсь подъ позднѣйшимъ видомъ чорта скрывается какое нибудь другое существо изъ древней народной минологіи. Извъстна въ Скандинавскомъ эпосъ непрестанная борьба Тора съ Істами и Турсами, которыхъ онъ побиваетъ своимъ мёльниромъ. Память объ этой борьбъ перенесена на поздивищее върованье, что громъ побиваетъ чорта. Безъ сомитния, тъже миенческія преданія были иткогда и у Славянъ. На нихъ основывается Сербское повърье, будто опасно креститься во время громоваго удара, потому-что громъ поражаетъ чорта; и если чортъ вблизи замътитъ творящаго крестное знаменье, то можетъ подъ него спастись (1).

И такъ, когда чортъ, испугавшись Перкуна, бросился вонъ изъ окна, мужикъ тъмъ временемъ спокойно читалъ свой молитвенникъ.

Когда очередь пугать дошла до него, онъ свлъ на оставленную Лаумою телъгу, и взявъ ея кнутъ, подъткалъ къ избъ, гдъ оставались Перкунъ съ чортомъ, и подражая Лаумт запълъ: «Ну живъй, желъзная телъжка, проволочный кнутъ!» Товарищи, думая, что это сама Лаума, такъ перетрусили, что не знали, куда дъваться — бъжали какъ ни попало, оставивъ плотника козянномъ избы. Сказка оканчивается грубою, очевидно, поздитишею шуткою надъчортомъ и аптекарями, которые въ своихъ лъкарствахъ продаютъ его пометъ.

И такъ, если Лаума превозмогла не только чорта, но и Перкуна, то мужикъ побъдилъ и самоё Лауму, и очистилъ свою избу отъ миенческаго существа силою христіанской молитвы и своей хитростью.

Вмаста съ духовнымъ развитіемъ, человакъ пріобратаеть неотразимое могущество, прогоняеть боговъ стараго времени, олицетворявшихъ грубыя силы природы, и одинъ становится господиномъ всего міра. Это духовное развитіе обозначено въ Литовской сказка — чтеніемъ молитвенника.

Преимущество, данное въ этой сказкѣ Лаумѣ передъ Перкуномъ, по моему мнѣнію, объясняется позднѣйшими вѣрованьями той эпохи, когда, въ сказаніяхъ народа Перкунъ уступилъ свое мѣсто другимъ, мелкимъ мненческимъ существамъ, которыя родственны нашимъ Виламъ и Русалкамъ, Нѣмецкимъ Валькиріямъ, Эльфамъ, Кельтскимъ и Романскимъ Феямъ и т. п.

И дъйствительно, какъ въ героическомъ эпосъ Съверномъ — существа изъ породы Валькирій и Эльфовъ не перестають еще дъйствовать, когда уже замътно исчезають слъды высшихъ божествъ; такъ и у Литовцевъ главнъйшія миеическія повърія сосредоточены на Лаумахъ, какъ у Славянъ на Вилахъ или Русалкахъ.

Натъ сомнанія, что Лаума первоначально имала какое либо другое, высшее значеніе, нежели то, какое она имаєть въ Литовскихъ поварьяхъ теперь, срав-

<sup>(1)</sup> Смотр. Русскій быть и пословицы.

нявшись съ Валькиріями или Вилами. Самое происхожденіе этого слова Laúme, множ. число Laúmes — необъяснимое этимологически, достаточно говорить за древность миническаго ея характера.

Связь ея съ Перкуномъ явствуетъ изъ названія громовой стрѣлы сосцемь Лаумы (Láumes pápas). Высокое же миенческое ея значеніе выказываеть и названіе радуги поясомь Лаумы (Laumes justa). Во всей своей силь является Лаума въ приведенной сказкъ, господствуя надъ Перкуномъ, потерявшимъ уже свое прежнее значеніе. Но не смотря на то, въ современныхъ Литовскихъ повърьяхъ Лаума нисходитъ на низшую степень миенческихъ существъ: какъ у Нъмцевъ давитъ Альпъ или Эльфъ, или у насъ домовой, такъ въ Литвъ — Лаума лежить на животъ, давить животъ. Какъ Эльфъ обмъниваетъ дътей, такъ и Лаумы.

Подобно въщимъ пряхамъ Нъмецкой и Славянской минологіи, Лаума тоже занимается пряжею и тканьемъ. Является она въ избахъ въ четвергъ по ночамъ, и гдъ найдетъ пряжу, прядетъ сама и уносить съ собою; потому въ этотъ вечеръ не прядуть, а если и прядуть, то на ночь все тщательно убираютъ. Подобное преданье сохранилось и у русскихъ, что въ пятницу на ночь ходитъ по избамъ какая-то свътлая женщина, и не любить, чтобъ въ избахъ было насорено (1). Извъстно, четвергъ былъ посвященъ богу грома и молніи, Перуну и Тору, а пятница Фреъ, предводительницъ Валькирій.

Нъкоторыми чарованьями Лауму можно удержать въ кругу людей. Тогда она бываеть прекрасною дъвицею. На такой Лаумъ женился одинъ молодецъ (въ Литовской сказкъ), и она родила ему двоихъ дътей, а когда сама ушла изъ людскаго общества, то являлась кормить своихъ дътей.

Одно только странно въ Лаумахъ, когда онт являются между людьми. Онт хорошо умтють прясть и ткать, только не умтють сами ни начать работы, ни кончить. Въ нихъ есть какъ бы механическая сила вещественной природы, но нтть человтческаго смысла, которымъ замышляется и совершается всякое дтло. Тотъ же смыслъ имтеть и другая ихъ особенность, переданная въ одной сказкъ. Двт Лаумы дали одной дтвицт-сиротт очень много полотна, но не велтли ей его мтрить. Только что дтвица его смтрила, въ ту же ночь оно изчезло. Мтра — человтческое изобрттеніе. Существа стихійныя стоять внт условій мтры.

Лаумы живуть или въ лъсахъ и поляхъ, какъ Вилы, или въ водъ, какъ Русалки. Такимъ образомъ эти мионческія существа Литовской миоологіи мо-

<sup>(1)</sup> См. Предакія села Верхотишанки.

гуть послужить намъ для опредъленія довольно труднаго вопроса отъ отношеній Русалокъ къ Впламъ.

### VII.

Въ Хорутанскихъ сказкахъ (изъ собранія Валявца, числомъ 12, изданныхъ во 2-й книжкъ Славянской Библіотеки Миклошича и Фидлера, 1858 г., отъ 151 стр. до 170) главными дъйствующими лицами преимущественно являются Роженицы и Вилы. Цс. рожеденица, наше роженица, по хорутански Ројеница — дъва судьбы, Парка, Норна. Въ нашихъ памятникахъ, начиная съ ХІв., неоднократно говорится о върованіи въ родъ и роженицу. Какъ Норны переходятъ въ Валькирій, потому что Валькирія тоже дъва судьбы, только преимущественно на полъ битвы; такъ и въ хорутанскихъ сказкахъ иногда Ројеницы переходятъ въ Вилъ. Впрочемъ, какъ въ Съверной мисологіи Норна отличается отъ Валькиріи, такъ и въ хорутанскихъ сказкахъ Ројеница отъ Вилы, или у Сербовъ — дъва счастія и судьбы, Богиня Срътя, отъ Вилъ.

Въ 1-й изъ помѣщенныхъ въ Славянской Библіотекѣ сказокъ Роженицы отличаются отъ Вилы, или дочери Вилинскаго царя (Vilinskoga kralja kcer). Сказка эта переносить насъ въ миническую обстановку Сѣверной Нориагест – Сага.

Одна беременная женщина, идучи изъ церкви отъ объдни, почувствовала приближение родовъ, и, скрывшись подъ мостъ, родила сына. Тогда явились три Роженицы. «Это», какъ замъчаетъ сказка — «Бабы, которыя судятъ всякое дитя, съ какою смертію приходитъ оно изъ того свъта». Одна хотъла его погубить; другая оставить; но третья ръшила, чтобъ его погубить, если онъ не женится на дочери Вилинскаго Царя.

Когда сынъ подросъ, сказалъ матери, что хочетъ жениться. Она ему открыла тогда рѣшеніе Роженицъ; и сынъ отправился искать себѣ невѣсту. Сначала онъ отправился къ старцу Ковачу спросить гдѣ живетъ дочь Вилинскаго Царя. Этотъ вѣщій Ковачь — Славянскій Волундръ незналъ однако и самъ, гдѣ живетъ она; и отправилъ его къ Матери Мѣсяца. А на дорогу ему далъ три пары желѣзныхъ башмаковъ. Молодецъ надѣлъ первую пару башмаковъ, и пошолъ къ Мѣсяцевой Матери, и такъ далеко шолъ, что растопталъ желѣзные башмаки.

Этотъ эпическій мотивъ, какъ изобразительная форма для опредъленія пространства, встрѣчается довольно часто въ средне-вѣковой и народной поэзіи: о чемъ было сказано мною въ другомъ мѣстѣ. Въ Reinhart-Fuchs, лиса даетъ понятіе о далекомъ пути въ Салерно тѣмъ, сколько она износила башмаковъ. Въ Сагѣ Rognars Lodbrôkar, на вопросъ: далеко-

ли до Рима, одинъ пилигримъ отвъчаеть: «Вотъ желъзные башмаки у меня на ногахъ, и они ужъ худы; а другіе у меня за спиной: тъ и со всъмъ истоптались; а какъ пошелъ я туда, были объ пары новешеньки». Есть старинное нъмецкое преданіе о чортъ, какъ тащилъ онъ цълый шестъ съ башма-ками, которые всъ истопталъ на службъ у человъка. Тоже воззръніе удержано въ одной Бълорусской поговоркъ о мужъ съ женою: «Не одну пару желъзныхъ лаптей чортъ содравъ, покуль ихъ въ одну купу собравъ».

И такъ, нашъ молодецъ пришолъ къ Мѣсяцевой Матери. Она велѣла ему спросить о томъ у ея сына Мѣсяца, когда онъ возвратится домой, но чтобъ онъ его не погубиль, научила, что дѣлать и спрятала подъкорыто. Приходитъ Мѣсяцъ домой и слышить, что пахнетъ христіанской душею. На третій зовъ его, молодецъ отвѣчалъ, что это онъ. Тогда Мѣсяцъ отослалъ его къ Солнцевой Матери. На пути износилъ молодецъ другую пару желѣзныхъ башмаковъ. Тутъ была та же исторія, что и у Мѣсяца. Солнце отправило его спросить о Вилинскихъ городахъ (gde su vilinscki gradovi) у Бурой Кобылы — to je bila bura ili veter: если уже и она незнаетъ, то не къ кому больше и обратиться.

Божества *Мъсяцъ, Солице и* Вътеръ съ своими Матерями являются и въ Сербскихъ сказкахъ, напр. по изданію Вука № 10: Змија младоженя. Представляются они самостоятельными миеническими существами. Въ Хорутанской сказкъ и Солице и Мъсяцъ — являются врагами христіанамъ. И тотъ и другой, вошедши къ себъ, чуютъ христіанскую душу и готовы ее погубить. Вмъсто того въ нашихъ сказкахъ колдунамъ и Ягамъ-Бабамъ Русскимъ духомъ пахнетъ.

Бурая-кобыла — вътеръ хорутанской сказки, есть древнъйшій первообразъ Сивки-Бурки-въщей-Коурки нашихъ сказокъ. Износивъ послъднюю пару желъзныхъ башмаковъ, молодецъ приходитъ, гдъ паслась Бурая Кобыла на сънокосъ — трава по колъно. И спрятался онъ подъ мостъ, а какъ пошла кобыла пить воду, онъ бросился къ ней, схватилъ ее за узду и вскочилъ ей на спину. Она принесла его быстръе птицы въ Вилинскіе города. Тамъ угощали молодца три дня и три ночи; но каждую ночь, чтобъ спасти свою жизнь онъ прятался къ кобылъ; на первую ночь — въ ея хвостъ, на вторую въ гриву, на третью — подъ ногу въ подкову. Это соотвътствуетъ тому, какъ въ нашихъ сказкахъ молодецъ влъзаетъ Сивкъ-Буркъ въ ухо, и тамъ одъвается и наряжается, а въ другое ухо вылъзаеть назадъ, со всъмъ превращенный, такъ что его никто узнать не можетъ.

Миенческія жители Вилинскаго города всякую ночь ищуть молодца и прибъгають къ колдовству бабы въщицы, чтобъ узнать, гдъ онъ спрятался; всякіе поиски ихъ прекращаются пъньемъ пътуховъ.

Добывъ себъ дочь Вилинскаго Царя, молодецъ вмъстъ съ невъстой долженъ

былъ на своей кобылъ-вътръ — спасаться отъ самого Вилинскаго царя, который пустился было за ними въ погоню. Но молодецъ — при чудодъйственномъ пособіи кобылы-вътра успъль отъ него ускакать.

Во второй сказкѣ то же три Роженицы рѣшаютъ судьбу новорожденнаго. Для миеологіи важно рѣшеніе одной изъ нихъ, что, когда новорожденный будетъ 13 лѣтъ, 13 дней, 13 часовъ, 13 минутъ, тогда стрѣла изъ яснаго неба поразить его. Вѣроятно, это стрѣла Вилы, наносящая гибель и смерть.

Въ 6-й сказкъ преданіе о Вилъ разсказывается то же въ мионческой обстановкъ древнихъ божествъ, которые называются царями (краль) — Въпровъ, Солица и Мъсяца.

У одного царя было три дочери и одинъ сынъ. Сынъ получилъ въ наслъдство царство; а дочери вышли за мужъ — младщая за царя Вътровъ, средняя за царя Солнца и старшая за царя Мъсяца. И задумалъ царевичь жениться, и отправился онъ въ путь искать себъ невъсту. Зятья дали ему двъ склянки съ живою и мертвою водою. На пути встръчаетъ онъ яму: вся она полна головъ человъческихъ. Это все были побитые Вилами. (Вилы представляются здъсь совершенными Валькиріями — дъвами — воительницами). Царевичъ взялъ одну голову и воскресилъ ее живою водою: она указала ему жилище Вилъ: онъ отправляется, находитъ царицу (кралицу) Вилъ и на ней женится. И стали они жить—поживать.

Разъ отправляется куда-то Вила, и, оставляя своего мужа, запрещаеть ему входить въ одну изъ горницъ. Но царевичъ ослушался. Когда жена его Вила ушла, онъ тотчасъ отправился въ запретную заднюю горницу, отперъ ее и видить стараго человъка, у котораго изъ зубовъ выходилъ огонь. Это былъ Огненный царь. И сказалъ онъ царевичу: «О душа христіанская! дай мит испить каплю водицы». Тотъ ему далъ; онъ просилъ еще — и тоже выпилъ; тогда слетъли съ него обручи, которыми огненный царь былъ скованъ, и онъ освободился.

Преданіе о прибавленіи силы отъ напитка встрѣчается и въ Нѣмецкихъ, и Славянскихъ сказаніяхъ; у насъ особенно въ сказаніяхъ объ Ильѣ Муромцѣ.

Когда царица Вила воротилась, Огненный царь схватиль ее и вибств съ нею скрылся.

Получивъ наставленія отъ своихъ миенческихъ зятьевъ, царевичь отправился искать свою жену. Пришолъ на огненную гору и увидёлъ свою Вилу въ потокъ. Просилъ ее, чтобъ она бъжала съ нимъ; но она отвътствовала: «Рада бы я бъжала, но я скована цъпями». Тогда царевичъ ее освободилъ отъ цъпей, и они пустились бъжать.

И такъ въ Хорутанской сказкъ встръчаемъ мы, въ самой древней мионче-

ской обстановкъ преданіе о Зигурдъ и Брингильдъ, которую онъ освобождаетъ отъ оковъ на огненной горъ. Это пламя, которымъ окружена Брингильда, гораздо лучше объясняется нашею сказкою, нежели пъснею Эдды. Царица Вила на огненной горъ потому, что она во власти Опеннато царя (Сварожича).

Огненный царь догоняеть ихъ на своемъ конѣ, быстрѣе мысли, и возвращаетъ Вилу. Наконецъ царевичь добываеть себѣ такого коня, на которомъ могъ онъ ускакать и спастись съ своею женою Вилою отъ огненнаго царя.

Съ этой превосходною сказкой состоитъ въ тъсной связи 7-я. Хотя ея тема общензвъстна и распространена и между другими родственными народами; но этой темъ приданъ оборотъ высокой древности, свидътельствующій, что сказка эта первоначально составляла одинъ изъ эпизодовъ эпоса о Вилакъ. И тъмъ дороже для насъ эта сказка, что она — по редакціи Сербской — служитъ намъ для ближайшаго объясненія миенческаго значенія огненнаго царя.

Сказка эта имъетъ предметомъ общензвъстную тему о яблонъ, на которой каждую ночь созръвали золотыя яблоки, и каждую ночь — по русской и нъмецкой сказкамъ, прилетала Жаръ-Птица и рвала яблоки, и о томъ, какъ наконецъ меньшій царевичь подстерегъ Жаръ-Птицу.

Но въ Хорутанской сказкъ, вмъсто Жаръ-Птицы, каждую ночь являются девять Вилъ и рвуть яблоки. Точно также меньшій сынъ подстерегъ Вилъ, и онъ дали ему три золотыя яблока. Потомъ отправился онъ искать Вилъ. Одинъ пастухъ сказалъ ему, что Вилы въ полдень выходятъ купаться. Дважды онъ проспалъ это время, а въ третій разъ подстерегъ Вилъ, и они взяли его къ себъ въ дупло, гдъ и держали его девять лътъ и кормили его сахарными яствами.

Вилы этой сказки очевидно, соотвѣтствують вполиѣ Литовской Лау́мю, ко-торая у мужика, чорта и Перкуна каждую ночь воруеть рѣпу. Согласіе въ общемъ мотивѣ тѣмъ важнѣе здѣсь, что Лау́ма — Литовская Вила или Валь-кирія, какъ объ этомъ было упомянуто выше.

Уже самая замъна Вилъ Жаръ-Птицею въ нашей сказкъ, даетъ право предполагать о превращени Вилъ въ пернатыхъ, или лучше сказать о пернатомъ, крылатомъ существъ Вилъ, равно какъ и Валькирій.

Сербскій варіанть этой Хорутанской сказки, значительно поливійшій, именно заміняєть девять Виль — девятью же Павами (у Вука № 4). Точно также меньшой изътрехъ царевичей подстерегаеть ночью павъ, прилетівшихъ рвать золотыя яблоки. Царевичь подъ яблонью постановиль себі кровать и на пей лежаль, когда прилетіли девять златых Павъ: восемь пали на яблоню, а девятая къ царевичу на кровать, превратившись въ дівицу-красавицу, какой лучше не было во всемъ царстві. Потомъ она оставила ему два золотыхъ яб-

лока: одинъ ему, а другой отцу. Въ этомъ пріятномъ обществѣ проводилъ царевичъ нѣсколько времени. Послѣ того подстерегши ихъ, одна Баба-колдунья ихъ разлучила. Разлучившись съ своею любезною, царевичъ отправился по свѣту, искать ее. Однажды ему совсѣмъ удалось было воротить свое счастье, но онъ, по сверхъестественному чарованью, проспалъ.

Прибыль онъ къ одному озеру, въ которомъ купались эти девять Павъ. Но не дожидаясь, когда онъ прилетять, онъ заснулъ, и три дня сряду засыпаль передъ тъмъ, какъ имъ прилетъть. Восемь Павъ купались въ озеръ, а девятая садилась къ нему на коня, миловала царевича, но не могла добудиться. Послъ того Павы не возвращались уже на озеро.

Какъ пава, обернувшаяся красною дѣвицею, соотвѣтствуетъ нашей Авдотъѣ Лиховидьевнѣ — бѣлой лебеди; такъ и купающіяся павы — вѣроятно, первона-чально лебеди — купающимся Виламъ Хорутанской сказки.

Послѣ долгаго странствованія царевичь находить городъ Золотыхъ Павъ и женится на своей невѣстѣ, которая была царицею этого города. Спустя нѣ-которое время царица, уходя изъ дому, отдаетъ царевичу ключи отъ 12 погребовъ, заказывая строго-на-строго, чтобъ онъ не ходилъ въ 12-й погребъ. Но царевичь не послушался. Отперъ 12-й погребъ, и видитъ огромную бочку, желѣзными обручами закованную. А изъ бочки слышитъ голосъ: «За Бога, брате! (какъ говорятъ Сербы) молю тебя! умираю отъ жажды: дай миѣ чашку воды». Царевичъ плеснулъ на бочку чашку воды. Тогда лопнулъ на бочкѣ обручъ. Голосъ попросилъ и въ другой и въ третій разъ, и только что вылилъ царевичъ третью чашку, лопнулъ послѣдній обручъ, и изъ бочки вылетѣлъ змій—тотчасъ же на пути схватилъ царицу, и вмѣстѣ съ нею скрылся, не изъвъстно куда. Послѣ многихъ похожденій, сопровождающихся чудодѣйственною обстановкою, царевичъ добываетъ коня, на которомъ прибывъ въ Зміевъ градъ, къ Царю-Змію, похищаетъ у него свою жену и вмѣстѣ съ вею спасается отъ погони своего врага.

Итакъ, въ этой Сербской сказкъ, Хорутанская Вила, похищенная Огненнымъ царемъ — соотвътствуетъ Царицъ-Павъ, а Огненный царь — царю Змію или огненному Змію. Вмъсто огненной горы — пехищенная находится въ Зміевомъ градъ.

Въ другихъ Хорутанскихъ сказкахъ опредъляется характеръ Вилъ слъдующими чертами. У Вилъ длинныя золотыя косы. Онъ любятъ музыку: такъ они ежедневно ходили слушать, какъ въ полѣ пѣла прекрасныя пѣсни одна сироткадъвица (№ 6); подобно тому, какъ Лъсная дъва, или Вила, въ Чешской сказкъ, по цѣлымъ днямъ, плясала съ дѣвицей (Wenzig, Westslawischer Märchenschatz, стр. 198). Эта сказка о Лъсной Дъвъ слѣдующаго содержанія. Была одна рѣзвая

дъвица, дочь вдовы. Обыкновенно ходила она въ лъсъ пасти козье стадо, и пока паслись козы — пряла лень. Разъ, пообъдавъ въ полдень, стала она по обычаю своего живаго и веселаго нрава — плясать, поднявъ надъ головою руку. «Тогда-говорить сказка-солнце улыбалось ей сквозь зеленыя вътви, а козы, пріютившись въ мураві, думали себі: какая у насъ веселая пастушка!» Вдругъ, въ самый полдень — будто изъ земли выросла — является передъ нею прекрасная діва, въ білой одежді, съ золотыми волосами по поясь, на голові вънокъ изъ полевыхъ цвътовъ. Она пригласила пастушку плясать вмъстъ и начали объ плясать подъ чудную музыку, которая раздавалась съ древесныхъ вътвей, гдъ сидъли музыканты — говоритъ сказка — въ черныхъ. сърыхъ и пестрыхъ кафтанчикахъ. То были соловьи, жаворонки, малиновки и другія птвити пташки. Ножки пляшущей въщей дъвы — какъ ноги Нъмецкихъ Эльфовъ — были такъ легки, что не мяли травы, а станъ ея гнулся, будто ивовая вътка. Такъ объ онъ и плясали отъ полудня до вечера, и когда въщая лъсная дъва исчезла, пастушка хватилась за свою пряжу, но было уже поздно: она не успъла спрясть своего урока, и печальная, молча, безъ обычныхъ пъсенъ, гнала она козъ домой. «Козы — продолжаетъ сказка — не слыша позади себя веселой пъсни, оглядывались назадъ — ужъ идеть ли за ними ихъ пастушка». Когда онъ пришли домой, мать спрашивала ее, не больна ли она, потому что не поетъ. Дочь скрыла отъ матери происшедшее, думая на слъдующій день наверстать пряжею потерянное время. Однако и на другой день, въ полдень же, явилась лесная дева, и оне опять проплясали до вечера. Но, после пляски, видя печаль пастушки, въщая дъва помогла ся горю — взяла отъ нея ленъ, обматала его вокругъ березы и тотчасъ же его спряла. Потомъ исчезла: «будто пахнуло ее вътеркомъ». Эта пряжа имъла то чудесное свойство, что сколько ни сматывали ее съ веретена, все оставалось ея столько же. Въ третій разъ вёщая дёва дала пастушкё березовыхъ листьевъ, которые потомъ превратились въ золото. Узнавъ отъ дочери, съ къмъ она плясала, мать объяснила ей, что это была Апсная Дпеа. Онв являются въ полдень и въ полночь, и если встрътять мущину — защекотять его до смерти; но дъвицамъ пе причиняють вреда.

Но особенно замъчательна для опредъленія сходства Вилы съ Валькирією 8-я Хорутанская сказка, въ которой Вила помогаетъ Марку Кралевичу въ войнъ съ русскимъ царемъ. Во время битвы герой постоянно обращался съ слъдующею молитвою: «Вила, помози ми!» На что лучшаго доказательства въ тождествъ Вилъ и Валькирій!

Наконецъ обращу вниманіе на 5-ю сказку, въ которой Вилы соотвітствуютъ Роженицамъ, какъ Німецкія Валькиріи — Норнамъ, и въ которой извістная сказка о спящей царевий, ведущая свое начало оть писень Др. Эдды о Зигурдрифи — является въ мифической обстановий нашихъ Вилъ.

При рожденіи одной знатнаго происхожденія дівочки созваны были на пиръ Вилы, какъ Норны въ Норнагестсагів, или какъ Роженицы въ прочихъ Хорватскихъ сказкахъ. У Виль были золотые волосы до земли и золотыя одежды, подпоясаныя серебряными поясами. Каждая Вила одарила новорожденную дорогимъ даромъ, а одна Вила злая (злочеста) дала ей шкатулку, въ которой было написано, что дівица будетъ прекрасна, но погибнетъ. Когда новорожденная выросла, красотою превосходила самыхъ Виль, и злая Вила тімъ больше ее ненавидівла. И когда дівнцу хотіли уже выдать замужъ, эта злая Вила ударила ее однимъ прутомъ или вітвію, и дівнца, а вмістії съ нею и все окружающее ея—превратилось въ камень. Послії того—какъ разсказывается и во всіхъ другихъ сказкахъ — подъізжаетъ случайно къ окаменівлому двору одинъ царь — и въ его присутствіи — все возвращается къ прежней жизни, а на красавиції онъ женится. Потомъ онъ отомотиль злой вилъ, поразивъ ее стрівлою: а ея волосы и одежда сгорюли сами ото себя.

Извѣстно, что въ нашей, Нѣмецкой и Французской сказкахъ—красавица уколола себѣ руку веретеномъ; въ Итальянской (Talia, въ Пентамеронѣ) — остью въ льнѣ. То и другое указываетъ на участіе въ этомъ дѣлѣ Норны-пряхи, которая дѣйствительно и является въ видѣ прядущей старухи, у которой красавица беретъ веретено. Но въ древнѣйшихъ преданіяхъ Сѣверныхъ Одинъ погружаетъ въ сонъ Брингильду, уколовъ ее терномъ. Въ ближайшей связи съ этимъ, состоитъ Хорутанскій прутъ, которымъ Вила окаменила дѣвипу.

Въ этой сказкъ у всъхъ народовъ роли измънены. На мъстъ Одина— Норны, Вилы, Феи и другія въщія жены, — а Вила или Валькирія Брингильда низведена до простой смертной. Но, безъ всякаго сомивнія, первоначально — эта красавица принадлежала къ циклу божествъ, была изъ породы богинь — каковы первоначально и Валькиріи и Вилы.

Въ сказкахъ Хорутанскихъ мы не однажды видъли Вилъ въ миенческой обстановкъ древнъйшихъ божествъ Стрибога (вътра), Хорса (солнца), Сварожича (огня), и проч. Въ Литовскихъ преданіяхъ Лаўма очевидно состоить въ связи съ Перкуномъ. Точно такъ и эта спящая царевна—первоначально Валькирія или Вила—божественнаго происхожденія: потому что, по сказкъ Французской (у Perrault) рождаетъ она миенческихъ дътей—именно Аврору и День, Богиню зори, или Зорю, и Бога свъта и дня; а по Итальянской сказкъ (въ Пентамеронъ)—Луну и Солнце, т. е. Діану и Аполлона, или какія либо другія божества, соглаєныя съ миеодогією новыхъ народовъ,

### VIII.

Въ пъсняхъ древней Эдды, въ нашей Муромской легендъ о Петръ и Февроніи, и во многихъ Славянскихъ сказкахъ, мы постоянно видимъ связь преданій о Валькиріяхъ съ зміємъ. Въ Хорутанской сказкъ Славянская Брингильда, похищенная Огненнымъ Царемъ, также окружена пламенемъ, какъ и съверная Брингильда на Гиндарфіалли. Но Сербская сказка точнъе опредъляетъ этого Огненнаго Царя — Царемъ Зміємъ.

Миенческія сношенія Валькирій и Виль не ограничиваются однимь этимь чудовищемь. Преданіе о Зигурдів и Зигурдрифів — съ одной стороны сопринкасается съ семьею Грейдмара, съ Отуромъ-Выдрою и Фафииромъ-Зміемъ, и съ другой стороны — это преданіе входить, какъ эпизодъ, въ сказанія о Вёльзунгахъ, которымъ не вредиль змівный ядъ, и которые сами превращались въ волковъ.

Вёльзунги воспользовались волчыми шкурами оборотней, которые по своей волт скидали и надтвали эти шкуры. Следовательно, Вёльзунги, какъ бы наслъдовали отъ другаго древитишаго поколтнія превращеніе въ оборотней, но, по преданію Саги, уже не умтли, какъ должно пользоваться этой способностью и совствъ было остались волками.

Преданія о Волкахъ-оборотняхъ (werwolf, то есть, человѣко-волкъ, отъ wër, готск. wairs, англо-саксонское ver — человѣкъ) Нѣмецкія племена разнесли съ собою далеко на западъ. Въ XII и XIII вѣкахъ мы встрѣчаемъ эти преданія во французской литературѣ.

Между стихотвореніями Маріи Французской, Англо-Норманской сочинительницы XIII в. (Poésies de Marie de France, par Rocquefort, 1820 г. 1, стр. 178 и слёд.) встрёчается одна повёсть (Lai), основанная на преданіи о Вол-кё-оборотнё. Повёсть называется Lai du Bisclavaret: потому, что оборотня Волка Бретонцы называють Бисклаваретомъ—что (сказано въ вступленіи въ Lai) у Норманновъ слыветъ подъ именемъ Garwal,—безъ сомиёнія—испорчено изъ Werwolf. Отсюда можно вывесть заключеніе, что принесенное Норманнами преданіе нашло себё подобное между сказаніями Кельтскими.

Одинъ благородный господинъ въ Бретани, достойный всякой похвалы, жевился на дъвицъ благородной фамиліи. Жили они счастливо и любили другъ друга. Одно только нарушало ихъ семейное счастіе. Каждую недълю въ теченіе трехъ дней, мужъ пропадалъ отъ своей молодой жены, и ни она, ни кто другой не зналъ, куда онъ сирывался. Безпокоясь о частыхъ и внезапныхъ отлучкахъ своего мужа, приступаетъ она къ нему съ просьбою открыть ей, куда и зачъмъ онъ пропадаетъ. Сначала онъ не хотълъ открыть ей своей тайны, боясь тъмъ нарушить ихъ семейное счастіе и отравить любовь жены; наконецъ, послъ усиленныхъ просьбъ жены, открылъ ей свою тайну.

«Узнайте же (они говорять другь другу вы), что во время своего отсутствія превращаюсь я въ волка (дёлаюсь Бисклаваретомъ), рыщу по темному лъсу и питаюсь добычею и кореньями». Тогда жена спросила его, снимаеть ли онъ съ себя платье, или остается въ немъ. «Madame (въ подлин. Dame) — отвъчаетъ онъ — я бываю совсемъ голый». — «Скажите мне ради Бога, куда деваете вы свое платье? - - «Этого не возможно сказать, -- отвъчалъ онъ, -- потому что не только тогда, когда я потеряю свое платье, но даже если кто увидить, когда я его снимаю, то на всегда останусь я Волкомъ (Бисклаваретомъ): и только тогда могу оборотиться человъкомъ, когда мнъ будетъ возвращено мое платье. Потому нельзя мит открыть этой тайны». — «Sire» — возразила дама — «я люблю васъ больше всего на свътъ: не должны вы ничего отъ меня скрывать; ни въ чемъ не должны сомитваться. Что же послт этого за дружба? Какое сдълала я преступленіе, въ чемъ провинилась, что вы во миъ сомиъваетесь. Скажите же миз, сдзлайте милость».—Перевожу здзсь древне-французскій оригиналь слово въ слово, для-того чтобъ показать, какъ древнимъ мионческимъ преданіямъ данъ уже здёсь характеръ искуственной повёсти и новеллы временъ рыцарскихъ.

На усиленныя мольбы и ласки своей жены, кавалеръ открылъ свою тайну. «Въ лѣсу—сказалъ онъ—на перекресткъ—около дороги стоитъ старая часовия, которая для меня необходима. Тамъ подъ кустомъ лежитъ камень, въ немъ нора. Туда-то я и кладу свое платье до своего возвращенія домой».

Послѣ этого открытія дама возненавидѣла своего мужа и не могла съ нимъ вмѣстѣ спать. Былъ одинъ кавалеръ, который давно ее любилъ, но безъ всякой надежды. Она призвала его къ себѣ, отдала ему свою любовь, и велѣла ему унесть изъ подъ камня платье ея мужа, когда онъ въ извѣстные дни волкомъ бѣгалъ по лѣсамъ. Какъ скоро платье было украдено, мужъ болѣе уже не возвращался домой, и дама вышла за мужъ за своего любовника.

Черезъ годъ послё того, король съ своею свитою отправился на охоту, и случайно попалъ именно въ тотъ лёсъ, гдё жилъ Бисклаваретъ. Собаки тотчасъ его наслёдили, гонялись за нимъ цёлый день, и всего его искусали. Наконецъ Бисклаваретъ, увидёвъ самого короля, подбёгаетъ къ нему, хватается за его стремя, и цёлуетъ его ногу и колёно. Король сначала было испугался, но оправившись отъ страху, сзываетъ своихъ охотниковъ: «Сеньеры — кричитъ онъ — подъёзжайте сюда! Посмотрите, что за чудо! Звёрь самъ собою сми-

рился! Въ немъ человъческій смысль; онъ просить пощады! Отгоните собакъ прочь, и не троньте его!» Посль того король вельль прекратить охоту, и отправился домой съ своей чудесной добычею. Онъ такъ полюбиль волка, что постоянно держаль во дворцѣ; днемъ волкъ забавлялся съ кавалерами, а ночь проводилъ, въ опочивальнѣ самаго короля. Былъ тихъ, какъ ягненокъ, и привътливъ; всѣ любили его. Только дважды выказалъ онъ свою волчью натуру. Однажды на королевскомъ праздникѣ бросился на мужа своей жены и чуть его не задушилъ, а другой разъ—откусилъ носъ у своей жены, когда она говорила съ королемъ. Всѣмъ казалось странно, почему этотъ кроткій волкъ ненавидитъ даму, у которой неизвѣстно куда пропалъ ея первый мужъ, и ея втораго мужа.

По совъту одного придворнаго мудреца (un sages hum) израненая жена Бисклаварета была задержана, для того чтобъ сообщила необходимыя свъдънія по возникшимъ на нее подозръніямъ: «потому что— какъ сказалъ философъ королю — мы видъли многія чудеса, которыя совершались въ Бретани».

Схваченная преступница во всемъ призналась, и выразила свое опасенье, что этотъ волкъ, въроятно, ея бывшій мужъ. Король тотчасъ велълъ принести похищенное платье. Его принесли и разложили; но Бисклаваретъ будто и не замътилъ — потому что въ комнатъ были люди. Тотъ же мудрецъ (prudum) далъ тогда королю слъдующій совътъ:

«Sire! Вашъ волкъ не хочетъ надъвать своего платья передъ публикою; потому что онъ тогда оборотится человъкомъ; а онъ боится, чтобъ его не увидъли во время этого превращенья. Лучше прикажите его отвести въ ваши полаты вмѣстѣ съ его платьемъ, и оставить его тамъ въ покоѣ. Послѣ будетъ видно, оборотиться ли онъ человѣкомъ». — Король самъ отвелъ Бисклаварета въ свои комнаты, и возвратившись заперъ за собою всѣ двери. Черезъ нѣсколько времени король съ двумя баронами идетъ въ комнату, гдѣ оставленъ былъ Бисклаваретъ — и вмѣсто волка — видятъ кавалера, лежащаго на королевской постелѣ. Король бросается къ нему и заключаетъ его въ свои объятія, потому что онъ всегда любилъ и высоко почиталъ этого кавалера. Послѣ того король возвратилъ ему его земли и одарилъ многими дарами. А бывшую жену его съ ея мужемъ—за такую черную измѣну—изгналъ. «Впрочемъ— какъ сказано въ концѣ этого Lai—они долго жили, и имѣли дѣтей; только всѣ дочери отъ нихъ были безносыя, потому такъ и слыли онѣ esnaseles» (Безъ сомнѣнія, намекъ на мѣстную исторію извѣстной фамиліи).

Вотъ уже какую рыцарскую отдёлку во Французской литературѣ XIII въка получило древнее миеическое преданіе о волкахъ оборотняхъ. Пошлостью поздитишаго прозаическаго взгляда на народное върованье нарушается все

высокое поэтическое достоинство этого преданія. Наивность вёрованья еще чувствуется, но эпической свёжести уже нёть.

Этотъ Бретанскій Бисклавареть представленъ въ прозаической обстановкъ придворной и рыцарской жизни.

Чтобъ подняться до свѣжести сказаній о Вёльзунгахъ, оборотимся къ одной Словацкой сказкѣ о Влколакѣ, помѣщенной Ганушемъ въ Маннгартовомъ журналѣ Für deutsche Mythologie, кн. 2, 1858 г. стр. 224.

Словацкая сказка, въ исторіи разсматриваемыхъ нами преданій, потому особенно интересна, что съ Волколакомъ въ связи поставляетъ Норну-Пряху, Вилу или другое сверхъестественное существо въ родъ Муромской Февроніи.

У одного отца было девять дочерей; всё онё были уже на возрасте, и меньшая лучше встхъ. А этотъ отецъ былъ Влколакъ, и задумалъ онъ извести встхъ своихъ дочерей. Пошолъ онъ въ лъсъ, и вельлъ своимъ дочерямъ каждой по одиначкъ носить себъ пищу. Между тъмъ выкопаль яму. И погубиль онъ въ этой ямъ всъхъ дочерей своихъ, одну за другою. Осталась только меньшая, последняя. И эту, какъ и другихъ, подвель онъ къ яме и велель раздеваться, чтобъ бросить ее туда, къ ея сестрамъ. Дъвица не испугалась, и отвъчала своему отцу: «Если такъ нужно, то я готова умереть, только прошу тебя, батюшка (замътъте граціозный оборотъ сказки) — отвернись, покуда я раздънусь, а то мит очень стыдно». — Только что отвернулся отецъ, давица на него бросилась, и толкнула его въ яму, а сама пустилась бъжать. Но Влколакъ тотчасъ же выпрыгнулъ изъ ямы и пустился въ погоню. Онъ уже совстиъ было догналь, но она бросила ему съ себя платокъ и сказала: «До тъхъ поръ меня не догонишь, покамъсть этоть платокъ не раздерешь на мелкія части, не разщиплешь на нитки, потомъ опять спрядешь, соткешь и опять сошьешь. Ваколакъ все это исполнилъ и опять пустился въ погоню; и опять едва ее не догналь; тогда она, тоже приговаривая, бросала ему съ себя кафтань. Влколакъ опять исполнилъ, что было сказано; опять пустился въ ногоню: и только бы ее догнать — она бросаеть ему съ себя платье (rub), оплечье, камзолъ и наконецъ рубашку. И все это Влколакъ долженъ былъ сначала разорвать на мелкія части и распустить на волокна, потомъ вновь спрясть, выткать и сшить. Потому немогь онь ее догнать до тёхъ поръ, пока она что нибудь имъла еще на себъ; но когда стала она совсъмъ обнажена, должна была спасаться инымъ способомъ. Двица подбегаеть къ копнамъ съ стномъ и скрывается подъ самою маленькою кучкою стна. Измученный погонею Влколакъ, задыхаясь подбъжалъ и сталъ разгребать съно, но ни въ одной копит не нашелъ своей дочери, а мелкихъ кучекъ не тронулъ, предполагая, что подъ ними некуда было ей спрятаться; и такъ не нашедши своей дочери ушолъ.

Къ этому преданію о Волколакъ присовокупляется другое родственное сказаньямъ о рыцаръ Лебедя, о Мелюзинъ и другихъ ей подобныхъ героиняхъ.

Черезъ три дня послѣ того царь выѣхалъ на охоту, попалъ на тотъ лугъ, гдѣ въ сѣнѣ спряталась дѣвица, и увидѣлъ ее; плѣнился ея красотою и женился на ней. Черезъ нѣсколько лѣтъ супружеской счастливой жизни родила она двоихъ сыновей.

Но отецъ ея Влколакъ пробравшись въ царевъ дворецъ подъ видомънищаго, ночью заръзалъ обоихъ младенцевъ, а ножъ подложилъ подъ изголовье царицы и скрылся изъ дворца.

Царь, думая, что дётей зарёзала сама ихъ мать, прогналь ее отъ себя, а мертвыхъ дётей велёлъ повёсить ей на шею. Долго скиталась она, пока по наставленію одпого пустынника не прибёгнула къ сверхъестественному средству для воскресенія своихъ дётей. Изо рта ящерицы взяла она травку, потерла ею раны дётей и тёмъ воскресила обоихъ. Потомъ долгое время жила съ своими дётьми въ пустынё и воспитывала ихъ. Послё того, царь, мужъ ея, охотясь заблудился въ лёсу, и узнавъ свою жену и дётей и увёрившись въ ея невинности, взялъ ихъ съ собою; — а отца царицы, Влколака казнилъ смертію.

Высокое миеическое значеніе этой Словацкой сказки состоить въ соединеніи въ одно преданіе двухъ родственныхъ миеическихъ представленій, Волканоборотня и Въщей дъвы. Что дочь Словацкаго Влколака дъйствительно въщая дъва, видно изъ того, что она, несмотря на сверхъестественную силу своего отца, чудеснымъ образомъ спасается отъ него въ маленькой кучъ съна. Задачи же, которыя она задаетъ Влколаку, когда бъжить отъ него, заимствованы изъ обычной обстановки Норнъ, Валькирій и нашихъ въщихъ пряхъ и ткачихъ.

Послѣдующая судьба этой вѣщей дѣвы, подобная другимъ героинямъ, свѣтлымъ миоическимъ идеаламъ, невинно оклеветаннымъ передъ своими мужьями въ убіеніи дѣтей или въ рожденіи чудовищъ — тоже говорить въ пользу сверхъестественнаго ея существа.

Способъ, какъ она воскрешаетъ своихъ дѣтей, соотвѣтствуетъ воскрешенію царевны листикомъ, которымъ змія воскрашаетъ другую змію (въ Нѣмецкой сказкѣ у Гриммовъ I, № 16), или воскрешенію обмершей Авдотьи—Лиховидь—евны бѣлой лебеди, помощію змѣиной головы, которою мазалъ ее мужъ ея, Потокъ Михайло Ивановичъ (въ Древнерус. стихотвор. Потокъ Мих. Ив.). У

той же Маріи Французской въ Lai d'Eliduc (ч. 1, стр. 474) воскресаеть одна красавица отъ цвътка, положеннаго ей въ ротъ.

#### IX.

Одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ эстетическихъ критиковъ нашего времени, одаренный проницательнымъ художественнымъ вкусомъ и глубокимъ чувствомъ изящнаго, воспитаннымъ обширнѣйшими и разнообразными историческими свѣдѣніями, именно Шназе, въ своей исторіи искусствъ, очень мѣтко характеризуетъ духовное направленіе среднихъ вѣковъ тою восторженною безотчетностью въ вѣрованьяхъ и убѣжденіяхъ, тою игривостью роскошной фантазіи, тою причудливостью и неожиданностью въ символическихъ и схоластическихъ соображеніяхъ, которыя по своему характеру болѣе легкому и нѣжному, нежели твердому и основательному, должны быть названы по премиуществу качествами эксенственными. Даже въ самыхъ строгихъ произведеніяхъ средне-вѣковой фантазіи замѣчается сильный отпечатокъ этого отличительнаго характера, какъ напримѣръ въ суровой поэмѣ Данта, обожаніе Беатриче, постоянно сопутствующее причудливой фантазіи поэта въ его замогильномъ шествіи.

Но нигдъ такъ ръзко не бросается въ глаза этотъ недостатокъ ръзкихъ мужественныхъ очертаній, какъ въ поэтическихъ изображеніяхъ вившности героевъ въ искусственныхъ рыцарскихъ поэмахъ. Все вниманіе поэтовъ обращено на описаніе наружности героини, — и какъ мало понята была ими мужественная красота героя можно видёть изъ того, что она постоянно характеризуется большимъ или меньшимъ приближениемъ къ нъжной красотъ женственной. Юный Тристанъ, съ розовыми устами, съ нъжнымъ цвътомъ лица, съ свътлыми глазами и каштановыми кудрями, и юный Парциваль, который, въ отроческомъ возрастъ, прекрасенъ какъ ребенокъ, уходитъ отъ своей матери на героическіе подвиги — вотъ идеалы рыцарскаго героя. Какъ красота по эстетическимъ понятіямъ той эпохи есть необходимое условіе нравственныхъ совершенствъ; такъ внъшнее безобразіе — необходимый спутникъ порока, безобразія нравственнаго: и только въ следствіе дьявольскихъ чаръ, зло можеть иногда прикрыться внашнею прелестью, но и то на краткое время, чтобъ соблазнить слабаго смертнаго, и потомъ въ большей яркости обнаруживаетъ свое природное безобразіе.

Поэзія народная съ большей справедливостью, нежели искуственная, рыцарская поэма и пѣсни трубадуровъ — умѣла раздѣлить человѣческія совершенства между своими героинями и героями. Сличая краткія, но характеристическія описанія вившней красоты, и особенно женской, въ средневѣковомъ нѣмецкомъ эпосѣ и въ нашей народной поэзін, не можемъ не удивиться тому сродству въ воззрѣніяхъ и эстетическихъ понятіяхъ, которое замѣчается между ними. Сродство физіологическое, и сродство умственное и нравственное въ доисторическихъ вѣрованьяхъ и въ языкѣ обнаружилось въ первоначальныхъ основахъ эстетическихъ воззрѣній.

Русая коса, описанію которой посвящены лучшія строки нашихъ народныхъ пѣсенъ, воспѣвающихъ женскую красоту, есть лучшее украшеніе женщины и по древнѣйшимъ эстетическимъ воззрѣніямъ нѣмецкихъ племенъ (1).

По эстетическимъ понятіямъ Скандинавскимъ — мужскіе волосы должны быть тоже длинны, но не кудрявы, что казалось женственнымъ качествомъ.

Но нашъ народъ воспъваеть въ своей поэзін русыя кудри добраго молодца:

У него въ три ряда русы кудри завиваются,
Въ первый рядъ завивались чистымъ се́ребромъ,
Во второй рядъ завивались краснымъ золотомъ,
Во третій рядъ завивались скатнымъ жемчугомъ.
Князья и бояре дивовались доброму молодцу,
И гости торговые завидовали:
Не зоря ли тебя, молодецъ, спородила?
Не свътелъ ли тебя мъсяцъ воспоилъ, воскормилъ?

Однимъ словомъ — не миеическаго ли онъ происхожденія, которымъ гордится Сербская Вила передъ прекрасною смертною.

Отвъчаетъ добрый молодецъ:
Что на свътъ меня родила родна матушка,
Воспоилъ, воскормилъ родной батюшка,
Убаюкивала нянька, мамушка;
Что чесала буйну голову родная сестра,
Завивала русы кудри моя суженая!

(Святоч. пъсня, въ Москов. Сборн. 1852 г. стр. 352-3).

Какъ невъста въ свадебныхъ пъсняхъ оплакиваетъ свою дъвичью косу; такъ и молодцу, приговоренному къ смерти, не столько жаль потерять буйную свою голову, сколько окровавить кудри молодецкія.

Съ эстетическимъ воззръніемъ соединялось болье глубокое нравственнорелигіозное убъжденіе. Длинныя косы — знакъ благородства; аттрибуть героя и его высшаго полубожественнаго происхожденья.

<sup>(1)</sup> См. статью Споверная эксизнь.

Съ красотою длинной косы соединяется верованье въ чудотворную ся силу, върованье, которое во всей ясности выражено въ Сербской сказкъ подъ заглавіемъ: Чудновата длака — чудесный волось (Вук. Карадж. 降 31). Одному бёдному человёку явилось во снё дитя, н, желая его обогатить, научидо его, какъ достать изъ косы некоторой чудной девы червленный какъ кровь волось, который составить счастье бідняка. Наученный дитятею, біднякь пошель вь указанной имъ лъсъ, достигь ръки и по ръкъ отправился къ ся *извору* , т. о. истоку ; тамъ нашель онь на озер*в д*вву , светлую какь солнце; косы у ней спускались ниже плечь, сама голая, какъ мать родила. И вдъвала она въ иглу солнечные лучи, которыми вышивала по основа, сдаланной изъ *юнацких кос*т. Когда бъднякъ къ ней подошелъ, она велъла ему искать ей въ головъ — общераспространенное досужее занятіе, о которомъ говорится не въ однихъ Славянскихъ сказкахъ. Такимъ образомъ бъднякъ могъ найти въ ея косахъ чудесный волосъ. Вырвалъ его — и при помощи средствъ, данныхъ ему дитятею — успълъ спастись отъ преслъдованія этой сверхъестественной дъвы. За огромную сумму продаль онь этоть чудесный волось царю. Царь раздълилъ его на-двое и нашелъ въ немъ записано много знатных в дель, которыя совершились во старыя времена от начала свъта. «А это дитя, что явилось воснъ — заключаеть сказка — быль не кто другой, какъ ангель, посланный отъ Господа Бога, который хотвль помочь бедному человеку, и вмъсть сь тьмъ открыть тайны, которыя досель не были объявлены».

Отъ этого миенческаго эпизода воротимся къ изображенію дъйствительности, съ котораго мы начали.

Народный эпитеть русскихъ красавицъ — круглолица совершенно согласенъ съ эстетическими понятіями древне-нъмецкаго эпоса; равно какъ и черныя брои, и притомъ, тонкія, выведенныя дугой. Очи соколиныя — какъ въ нашей народной поэзіи, такъ и въ Нъмецкой, и даже въ древне-Французской (plus vairs c'uns faucons); шел лебединая и проч. (смот. Weinhold, Die deutsche Frauen in dem Mittelalter 1851 г. стр. 140 и слъд.).

Этотъ народный типъ `сѣверной красоты, представляющій въ своихъ подробностяхъ значительныя отклоненія отъ типа античнаго, тѣмъ не менѣе заслуживаеть вниманія эстетики; и какъ Винькелманнъ, по остаткамъ древней пластики, опредѣлилъ въ своей исторіи искусства эстетическіе законы типа античнаго; такъ изслѣдователи средневѣковой и народной поэзіи, съ одинаковыми правами, могутъ взяться за опредѣленіе типа національной красоты, по народнымъ воззрѣніямъ.

Но, опять повторяю: эстетическія воззрѣнія народа проникнуты вѣрованьямя, и связаны тѣсными узами съ миномъ. Такъ напримѣръ, естественное условіе красоты бровей — раздёленіе ихъ замітнымъ промежуткомъ — противуполагается мионческому уб'єжденію, что человікть съ сросшимися густыми бровями одаренть необычайною силою: будто бы вылетаетть изъ его бровей въ
видть бабочки какое-то демоническое существо и садится во сніт на грудь тому, на кого онть его высылаетть (1). Такъ характеристика женщинъ уподобленіями: по двору идета, будто уточка плывета; — выступаета какз пава; —
какз лебедь бълая — состоить въ связи съ превращеньями віщихъ дівъ и
женщинъ въ эти птицы.

Въ заключение о наружности женщины коснусь одной въ высшей степени характеристической подробности.

Красоту маленькой ножки хорошо умветь цвинть и народная поэзія. Но какъ человіческія фигуры древивішаго періода греческой скульптуры, когда изображены идущими — по эстетико-символическимъ понятіямъ эпохи — ступають не всею ступнею, не приростають къ пьедесталу всею подошвою, а легко касаются земли только пальчиками; такъ и по эстетическимъ понятіямъ средневіжоваго эпоса — маленькая ножка, чтобъ быть прекрасною — должна быть съ исподу ступни инсколько вогнута, такъ что — по выраженію нітемецкаго поэта, заміченному Я. Гриммомъ, между эпическими формами въ Deutsche Rechtsalterthümer (стр. 83), — такъ, что нодъ ступнею можеть спрятаться птичка чижикъ. Эта наивная характеристика напоминаеть мит одно описаніе сапоговъ въ русской пітент: «надіваеть сапожки зеленъ-сафьянъ, пятки гладки — носки плоски, кругь пяты — хоть яйцомъ прокати, а подъ пяту — воробей проскочи».

Но для возведенія эстетических воззрѣній народа къ болѣе строгимъ, миеологическимъ началамъ, особенно замѣчательно согласіе этой подробности въ описаніи внѣшней красоты съ древнимъ преданіемъ о томъ, отчего у людей посреди подошвы углубленіе. Это преданіе, относящееся къ народной космо гоніи, пемѣщено Вукомъ Караджичемъ между Сербскими сказками (№ 18).

Когда дьяволы отпали отъ Бога, и ринулись на землю, тогда взяли съ собой и солнце; и князь бъсовъ, воткнувъ его на копье, носилъ на плечахъ. И взмолилась Богу земля, что она вся погоритъ отъ солнца. Тогда Богъ послалъ Архангела, чтобъ онъ воротилъ солнце на свое мъсто. Разъ Архангелъ съ по- хитителемъ солнца шелъ по берегу моря; и вздумали они попытаться, кто глубже нырнетъ. Сначала нырнулъ Архангелъ — и, вынырнувъ, вынесъ въ зубахъ морскаго песку. Очередь дошла до князя бъсовъ. Онъ воткнулъ копье съ солнцемъ въ землю, и, чтобъ стеречь солнце, плюнулъ на землю, и изъ

<sup>(1)</sup> Смотр. статью объ Эпич. поэзіи.

слюней сотворилъ сороку. Потомъ нырнулъ; а духъ свъта тъмъ временемъ перекрестилъ море, и оно внезапно покрылось льдомъ, на девять аршинъ толщиною; потомъ схватилъ солнце и поспъшилъ на небо: а сорока, стерегшая свътило, закаркала. Князъ бъсовъ, догадавшись въ чемъ дъло, мгновенно поднялся со дна моря; но оно промерзло: надобно было опять спускаться въ глубину — достать камень и разбить ледяную кору. Свътлый духъ, съ солнцемъ, уже одною ногою ступилъ на небо, но князъ бъсовъ успълъ подскочить къ нему, и своими когтями вырвалъ изъ средины другой его ступни кусокъ мяса. Чтобъ утъщить раненаго, Богъ повелълъ, чтобъ и у всъхъ людей посреди ступни съ исподу было малое углубленіе.

И такъ, эта пластическая черта, въ эстетическихъ воззрѣніяхъ народа, получаетъ высшій смыслъ: это знакъ, по которому человъкъ уподобился свътлому духу, спасителю небеснаго свътила.

## XIII.

# **ДРЕВНЪЙШІЯ ЭПИЧЕСКІЯ ПРЕДАНІЯ СЛАВЯНСКИХЪ ПЛЕМЕНЪ.**

I.

Естественное средство, самою природою данное человъку для выраженія его литературныхъ идей, есть языка. Какъ скоро ръчь переходить отъ ежедневныхъ, житейскихъ нуждъ къ выраженію какихъ бы то ни было духовныхъ стремленій, тотчасъ же получаетъ характеръ изящнаго, художественнаго произведенія. Даже высказывая свои насущныя нужды, народъ первоначально творитъ слова и выраженія. Потому слово есть первый проводникъ
человъческаго творчества. На созиданіи формъ своего языка народъ впервые
дълаетъ свои творческія попытки. Но когда совершились эти первобытныя
попытки, исторія не знаетъ; потому что всъ индоевропейскіе народы, къ которымъ относятся и Славянскія племена, выступили на историческое поприще
уже съ готовыми правственными идеями, выраженными въ формахъ языка;
всъ они имъли уже свои върованья, свои обычаи и языкъ, способный къ передачъ всъхъ оттънковъ мысли и чувства.

Сравнительно-историческое изученіе языковъ индоевропейскихъ убѣждаетъ насъ съ математическою точностью, что всѣ народы, на этихъ языкахъ говорящіе, то есть, племена Арійскія—Индусы и Персы, племена Оракійскія—Греки и Римляпе, племена Кельтскія, Нѣмецкія, Литовскія и Славянскія, первоначально

мъли общія основы народности — въязыкъ и минологіи, въ связи съ важитйшими условія народнаго быта. Ни одинъ изъ языковъ этихъ народовъ не былъ праотцемъ для другихъ, ни одна изъ миеологій этихъ народовъ не была источникомъ для прочихъ. Всъ эти народы, содержа многое отъ первобытной старины въ языкъ и миоологіи, вмъсть сътьмъ представляють и позднюйшее подновленіе того и другаго. Это поздитишее подновление въ каждомъ народъ совершалось по мірів обособленія его, то есть, по мірів развитія самостоятельной, отдівльной національности каждаго. Чъмъ развитье какая національность, тъмъ далъе уклонилась отъ общаго индоевропейскаго сродства въ минологіи и языкъ, и тъмъ лучше выработала то и другое въ словесныхъ произведеніяхъ. Это обособленіе каждаго изъ индоевропейскихъ народовъ, это индивидуальное, національное выдъленіе народа изъ общаго племеннаго сродства, есть первый шагъ на пути духовнаго развитія народа, заявляющаго свои права на историческое бытіе. Народы, наиболье способные къ историческому прогрессу, каковы Греки въ древнемъ мірт и Нтмцы въ новомъ, вмъстт съ тъмъ такіе народы, которые богаче и разнообразите прочихъ Европейскихъ развили свою національность въ миоологіи и народномъ эпосъ, какъ основъ дальнъйшаго процвътанія литературы.

Такимъ образомъ, народность не только не противоръчитъ общечеловъческому совершенствованію, или прогрессу, но, возводя къ нему, составляеть его необходимое явленіе.

Какъ бы народъ ни развивался въ своей національности, быстро или медленно, во всякомъ случав представляеть онъ въ своей духовной жизни двоякаго рода элементы. Во первыхъ, элементы, общіе съ прочими родственными народами, то есть, первобытное общее достояніе индоевропейское, въ языкъ, народномъ бытъ и миоологіи. Такъ, напримъръ, сродство въ мъстоименіяхъ, числительныхъ именахъ, въ такъ называемыхъ неправильныхъ спряженіяхъ, во многихъ корняхъ словъ, и особенно означающихъ бытъ пастушескій, земледъльческій и семейный; относительно миоологіи, сродство въ поклоненіи небу, землъ, водъ, грому, какъ силъ и благотворной и разрушающей и т. п. Во вторыхъ, элементы особенные, исключительные, которыми каждый народъ выдъляется изъ общей родственной массы. Эти исключительныя, національныя отличія, впосл'ядствіи особенно развивающіяся исторически, своими началами восходять ко временамъ незапамятнымъ и уже присущи народу при самомъ вступлени его на историческое поприще. Безъ сомивнія, искони составляли они необходимый моменть въ самомъ сродствъ народовъ индоевронейскихъ, точно такъ какъ каждое племя развътвляется на свои областныя видоизмененія, какъ напримеръ племена Славянскія съ местными говорами.

Изъ сказаннаго явствуетъ, что всякій народъ, то есть, масса людей, соединенныхъ между собою какими-либо общими, нравственными и физическими узами, опредъляетъ свою національность встить темъ, что въ теченіе незапамятныхъ лѣтъ накопилось въ его духовной жизни, въ его бытъ, нравахъ и обычаяхъ; что вошло въ основу его нравственнаго бытія, какъ жизнь, пережитая имъ въ теченіе въковъ, какъ прошедшее, на которомъ твердо полагается настоящій порядокъ вещей и все будущее развитіе народа.

Отсюда ясно, что весь запасъ нравственныхъ идей представляется народу, въ его раннюю эпоху бытія, какъ священное преданіе, какъ великая родная старина, какъ святой завътъ предковъ потомкать. Это наивное обожаніе своей старины и національности нашло у насъ самое блистательное свое оправданіе въ выраженіи святая Русь, въ противоположность всему поганому, то есть, иноземному, басурманскому.

И такъ, всякій историческій народъ, при первомъ вступленіи своємъ на историческое поприще, имъетъ свою родную старину, завъщанную ему отъ предковъ и полубоговъ, и почитаетъ ее тою священною областью, изъ которой идетъ все великое и прекрасное, всякая правда и истина. Это для него область идей, въ глубинъ которой прозръваетъ онъ своихъ предковъ-героевъ и самихъ боговъ, отъ которыхъ предки произошли.

На обожаніи старины крѣпится вся нравственная жизнь народа въ его первобытномъ состояніи. Онъ благовъетъ передъ своими законами и обычаями, потому что они идутъ отъ самихъ боговъ, самими богами даны и введены; онъ ненарушимо справляетъ свои обряды, потому что — по его убъжденію — въ нихъ содержится священная сила старины и преданья.

II.

Исторія застаєть Славянь распространенными уже на огромныхъ пространствахь средней Европы. Жили они на этихъ пространствахь разсвянно, то-есть, порознь; знали скотоводство и земледвліе, питались молокомъ, просомъ, гречихою, пили медъ. Ясно, что они пользовались уже удобствами быта земледвльческаго, переступивъ въ своемъ развитіи быть пастушій, и присовокупивъ его удобства къ жизни земледвльческой. Пастухи скитаются съ мъста на мъсто, гоня свои стада; еще непостояннъе жизнь звъролова; но поздньйшій, болье развитой бытъ земледвльческій сопровождается уже осъдлостью: осъдлость же есть основа и необходимая обстановка семейной жизни. Несторъ ясно свидътельствуетъ, что Славянскія племена именно садились на разныхъ мъстахъ, и по мъсту, гдъ садились, получали различныя имена: «По

мнозъхъ же временъхъ столи суть Словъни по Дунаеви, гдт есть нынт Угорьска земля и Болгарьска. Отъ тъхъ Словънъ разидошася по землъ и прозващася имены своими, гдт стодие па которомъ мъстъ: яко пришедше стодоша на ръцт имянемъ Морава, и прозващася Морава, а друзіи Чеси (Чехи) нарткошася; а се ти же Словъни Хравате Бъліи, и Серебь, и Хорутане» и т. д.; причемъ замъчательно свидътельство Нестора, что Славяне шли по ръкамъ и по ръкамъ же разселялись.

Миеологія, какъ выраженіе высшихъ духовныхъ стремленій народа, подобно поэзіи, праву, философіи, подвержена условіямъ народнаго быта и согласуется съ степенью народнаго образованія. Народный быть возводить миеологія въ высшій идеальный міръ, она стремится дать священное оправданіе существующему порядку вещей, и въ области вѣрованія дать окончательное рѣшеніе тѣмъ случайностямъ и безсвязнымъ явленіямъ, которыя предлагаетъ дѣйствительность.

И такъ минологія Славянская соотвѣтствуеть земледъльческому быту Славянскихъ племенъ, уже получившихъ остьдлость и семейныя учрежденія и обычан. Для опредѣленія этого момента въ развитіи минологіи и соотвѣтственнаго ей быта народнаго необходимо объяснить себѣ слѣдующій вопросъ: На какой ступени минологическаго развитія стоить быть земледѣльческій и осѣдлый, семейный?

Историческое изучение миссологического развития положительно опредадяеть то місто, какое занимаеть быть земледівльческій и осіядлый вы исторія до-исторической формаціи народности: этоть быть стоить на среднив доисторического развитія. Ему предшествуеть быть кочевой, быть кочующихь массъ, которыя, не зная роднаго очага и не привыкши къ домашней тъсной обстановкъ жизни, обращають свои върующіе взоры къ въчно склоняющемуся надъ ихъ неугомоннымъ странствованіемъ своду небесному, къ въчнымъ свътиламъ, и только къ темъ элементамъ, какъ наприм. огонь, светъ, которые являются неизмінными спутниками ихъ вічнаго движенія. Это быть сначала звъролововъ и рыболововъ, потомъ настуховъ: остоствонный выходъ изъ ногоосталость и земледтліе. Но и быть земледтльческій есть только ступень для дальнъйшаго развитія — общественнаго и гражданскаго, промышлевнаго и воинскаго, опредъляемаго историческимъ движениемъ и столкновениемъ илеменъ съ другими народами. Племена Славянскія остановились въ эпоху доисторическаго развитія своей миоологіи на ступени земледілія и осідлости; племена Намецкія — тоже еще въ эпоху до-историческую — въ сладствіе своего реликаго историческаго значенія, пошли далье по пути развитія, и это дельнъйшее мнеологическое развитие уже выразили въ пъсняхъ Древней Эдды.

Племена Намецкія въ своей до-исторической жизни прошли объвысшія ступени развитія, изъ которыхъ первая выразилась поклоненіемъ Тору (Тунаръ-Donner), и вторая, высшая — поклоненіемъ Одину, Водану (или Гводану). Торъ — божество грома, какъ силы сокрушительной для враговъ мирной жизни, для страшныхъ великановъ, и вмъсть съ тъмъ какъ силы плодотворной, способствующей произрастанію земныхъ плодовъ. Потому Торь — покровитель земледелія и семейнаго, остадлаго быта. Одинъ — представляеть высшее умственное и духовное развитіе Немецкихъ племенъ, силою оружія и историческимъ значеніемъ снискавшихъ господство надъ прочими народноотями. Самый Олимпъ нъмецкой миоологіи сложился изъ двухъ элементовъ изъ представителей мирной, семейной и земледъльческой жизни — изъ Вановь (въ которыхъ иные изслъдователи видятъ Славянъ, именно Вендовъ) и изъ Асовъ - существъ бурныхъ и воинственныхъ, которыя наконецъ взяли перевъсъ надъ Ванами, и въ лицъ Одина достигли высшаго господства въ овътъ — воинскою предпріимчивостію и способностью къ духовному, историческому развитію.

Въ народности Готоов, такъ рано подчинившихся вліянію христіанства и классической цивилизацій, еще не успъль развиться культь Одина: это племя, въ эпоху принятія христіанства, остановилось на поклоненій Тору, возникшемъ и окрапиемъ въ быту земледальческомъ и семейномъ. Лонгобарды уже явственно выступають въ своихъ набагахъ подъ божественнымъ покровительствомъ вониственнаго Одина, котораго они называли Гводанома. Чамъ дала разбалялись Намецкія племена къ саверу, тамъ легче и скорае могли выстушить изъ мирвыхъ условій быта земледальческаго, въ сладствіе уже самаго климата и мастности, и тамъ полиже могли развить культь Одину. Потому въ скандинавскиха посняха древней Эдды господствуеть уже новое неторическое начало воинственной и въ высшей степени подвижной личности Одина.

Племена Славянскія въ своемъ мисологическомъ развитіи остановились на первой ступени, опредъляемой господствомъ Тора и мирныхъ Вановъ — потому ли, что тому способствовали условія самой природы и климата средней Европы, или потому что племена Нѣмецкія быстро опередили ихъ замѣчательною, энергическою дѣятельностію въ историческихъ переворотахъ, отдѣливтикъ міръ древній отъ новаго. Во всякомъ случав, замѣчательно, что уже въ самыхъ возърѣніяхъ на природу Славяне отличаются отъ Нѣмецкихъ племенъ болѣе спокойнымъ, мирнымъ и свѣтлымъ тономъ. Это особенно явствуетъ изъ

названія года по одной изъ частей его, наиболье оставлявшей по себь виечатльніе. Славяне, какъ свидьтельствують уже древніе письменные памятикки, года считали по теплымъ временамъ его, т. е., считали лютами. Напротивь того, не только Скандинавы уже въ пъсняхъ Древней Эдды, но даже Готеы въ IV в., какъ показываетъ переводъ Библіи Ульфилы, считали года — эймами (готск. vintrus, сканд. vetr, т. е. winter). Соотвътственно тому суровый и мрачный колоритъ Скандинавскаго или Англосаксонскаго эпоса — противополагается радостному и игривому сочувствію тихой и свътлой природь въ такъ-называемой эксенской пъснь Серба или въ обрядной и бытовой Малоросса.

Нъмецкому Тору вполнъ соотвътствуетъ нашъ *Перунз*, божество грома, покровитель земледълія и семейной осъдлости. Славяне, въ своемъ до-историческомъ развитіи, независимо отъ столкновенія съ другими племенами, по преимуществу развили именно поклоненіе этому божеству; и христіанство застигло Славянъ (за исключеніемъ немногихъ) именно въ этотъ моментъ ихъ мивологическаго развитія.

Ближайшее родство Славянъ съ Литвою по языку, скръплялось такимъ же родствомъ миоологическимъ. *Громовержиевъ* находимъ мы и у классическихъ народовъ, такъ же какъ у Нъмцевъ и Славянъ: это одна общая имъ всъмъ ступень миоологическаго развитія, но у каждаго изъ этихъ народовъ божество это имъетъ свое особенное названіе. Что же касается до Литовцевъ, то даже по самой грамматической формъ, ихъ *Percunas* есть не что иное, какъ нашъ *Перуив*.

Ближайшее родство Славянъ съ Литвою, составлявшими нѣкогда одну общую группу, свидѣтельствуетъ намъ, что Перунъ былъ нѣкогда божествомъ обще-славянскимъ задолго до раздѣленія ихъ на Восточную и Западную вѣтви. Въ послѣдствін у Славянъ западныхъ и особенно Балтійскихъ поклоненіе мирному земледѣльческому божеству, уступило мѣсто другому культу, который болѣе соотвѣтствовалъ дальнѣйшему развитію въ образованности этихъ Балтійскихъ племенъ, и который въ лицѣ Свътовита, Триглава, значительно уже приближался къ болѣе развитому культу Одина, этого представителя первыхъ успѣховъ гражданственности. Но названія урочищъ и древнѣйшія овидѣтельства ясно говорятъ въ пользу той мысли, что Перунъ отолько же былъ извѣстенъ и чтимъ и у западныхъ Славянъ Восточныхъ и сближенія ихъ въ одну группу, именно Славянъ Сербскихъ, Болгарскихъ и Русскихъ, и въ слѣдствіе общей исторической судьбы Чеховъ и Ляховъ въ эпоху древнѣйшую, а также въ слѣдствіе быстраго развитія Славянъ Балтійскихъ и столкновенія ихъ съ

народностію Нѣмецкою, быть земледѣльческій, виѣстѣ съ культомъ Перуну сталь преимущественнымъ достояніемъ Восточныхъ Славянъ, и тѣхъ изъ Западныхъ, которые въ сосѣдствѣ съ ними подчинялись одинаковымъ условіямъ климата и почвы, а виѣстѣ съ тѣмъ и быта земледѣльческаго.

И такъ, чествованіе Перуна должно было сильнѣе удержаться въ преданіяхъ Славянъ Восточныхъ. Для нихъ — это высшее божество, податель всёхъ земныхъ благъ, и устроитель всего міра. Одна Сербская пѣсня, наивно смѣ-шивающая христіанскія имена съ языческими воззрѣніями, приписываетъ устройство всего міра Перуну, котораго называетъ Молніею (Муня. Вука Караджича, пѣсни, кн. І. № 230): «Стала молнія дары дѣлить: дала Богу небесную высоту, Святому Петру — Петровскіе жары, а Св. Іоанну — ледъ и снѣгъ, а Николѣ — на водѣ свободу, а Иліи — молнію и стрѣлы». Противорѣчащее смѣшеніе молніи съ Иліею, произошло здѣсь отъ того, что Илья пророкъ, какъ у Нѣмцевъ былъ сближаемъ съ Торомъ, такъ у Славянъ съ Перуномъ. Сербы даже величаютъ Илію Громовникомъ; а у Русскихъ Илія Пророкъ — не только громовержецъ, но и покровитель земледѣлія и сельскаго довольства.

Какъ плододавецъ и общій благодетель, Перунъ витоте съ Матерью Землею (мать сыра земля) — быль и представителемъ производящей, рождающей силы; и, въроятно Перуну же придавалось наименованіе Родя, который, какъ божество языческое, противополагается истинюму Богу, Творцу, въ одной статъв, приведенной г. Калачовымъ, въ предисловін къ Архиву историч. и юрид свед. часть 2, стр. 21 по рукоп. XVI в. въ Библ. Арх. Министер. Иностр. дълъ:... «вседръжителя, иже единъ безсмертенъ и не погибающихъ Творецъ, дуну бо ему (человъку) на лице духъ жизни, и бысть человъкъ въ душу живу: то ти не Pods, съдя на вздусъ мечетъ на землю груды и въ томъ рождаются дъти.... всъмъ бо есть Творейъ Богъ, а не Родъ». Есть внутреннее соответствіе этого миническаго Рода съ эпохою Перуна или Тора. А именю: какъ немецкій Торъ, для охраненія мирнаго земледъльческаго и семейнаго быта — постоянно въ борьбъ съ великанами, этими первобытными земнородными существами; такъ, и въ славянскомъ языкъ, въ древнъйшихъ токстахъ Свящ писанія гиганть переводится словомъ плодь; напр. «Плодиже (т. е. исполины) бяху по земи» — въ Парем. Проф. Григоровича XII в. По самому смыслу мнонч. Родо и эти Плоди выражають одну и ту же идею о рождении и плодородін, относятся къ эпохъ Перуна или Тора.

И такъ, въ быту земледъльческомъ и семейномъ должно искать древитйшихъ слъдовъ народной поэзіи Славянской, въ ея связи съмнеемъ и обрядомъ. И дъйствительно, этотъ бытъ пустилъ такіе глубокіе корни въ народной словесности и такъ широко въ ней выразился, что и досель бытовыя пъсни земледъльческій и семейный составляють самый существенный и самый многочисленный отділь, какъ Русской, такъ и вообще Славянской поэзіи. Въ этихъ пізоняхъ сохранились сліды древнійшихъ обрядныхъ пізонопізній о земледілін и скотоводстві, а также и о быті семейномъ, преимущественно въ пізоняхъ свадебныхъ, въ которыхъ и до селі множество намековъ на древиційніе, до-христіанскіе обычаи и обряды. Пізони земледізльческія и пастушьи пріурочиваются къ извістнымъ годовщинамъ, къ извістнымъ временамъ года, и соотвітствують тімъ сельскимъ и полевымъ работамъ, которыми въ ту пору народъ занимается, а именно: постьез, стнокосз, эксатва, — или же соотвітствують самымъ явленіямъ природы, подъ вліяніемъ которыхъ протекаеть мирная жизнь селянива: тепло и холодъ, умаленіе солнечной силы зимою и возрожденіе ея въ середині літа и т. п.

Разнообразная жизнь народа никогда не можеть быть приведена въ тъсныя рамы научной системы. Въ исторіи Русской поэзіи очевидно сближеніе поклоненія Перуну съ чествованіемъ Волоса, скотьяго бога, то есть, представителя быта пастушескаго. Но такъ какъ паства входить въ домашній обиходъ земледъльца, то и Волося быль сближенъ съ Перупомя. Грозная сила Громовержца укрощалась сопоставленіемъ ему кроткаго божества пастуховъ. Надобно думать, что между Славянскими племенами, населявшими древню Русь, не всъ были на одинаковой степени бытоваго развитія. При общемъ распространеніи земледълія, въ нёкоторыхъ племенахъ преобладало скотоводство и звъриная ловля, въ другихъ по преимуществу обработываніе земли. По крайней мъръ Несторъ ясно противоставить грубость Древлянъ, живущихъ въ льоахъ, нёкоторымъ успѣхамъ семейной жизни Полянъ. У первыхъ господствовали скотоводство и звѣриная ловля, у послѣднихъ — жизнь полевая, земледельческая.

Еще при выходѣ изъ лѣсовъ на удобныя для обработыванія поля, Славяне уже знали духовную потребность въ поэзін; и пѣвцы ихъ, помня этотъ великій переходъ въ бытѣ народномъ, долго чествовали себя внуками, то есть, нотоиками Велеса или Волоса, мирнаго подателя благъ и всякаго обилія въ быту пастушескомъ. Даже еще въ Словѣ о полку Игоревѣ вѣщій Боянъ называется внукомъ Велеса.

Такова, внутренняя, глубокая овязь исторіи Русской поэзін съ народнымъ бытомъ и съ эпохами мисологическаго развитія Славянъ.

III.

Мы имъемъ одно въ высшей степени важное овидътельство о томъ, что Славяне, и, въроятно, Русскіе, приняли христіанство именно въ тотъ періодъ миенческаго развитія, когда во главт его стояль культь Перуну, и что этому культу предшествовали другія ступени минослогическаго развитія. Это именно слово Св. Григорія изобрютено ва толират о томя, како первое погани суще языци, кланялися идоломи и требы ими клали, то и нынь творять, въ Пансієвоть Сборн. XIV в. въ Кирилло-Бълозерскоть монастырт.

«Оттуда же извыкоша Елени класти требы Артемиду и Артемидъ, ръкше Роду и Рожаницъ. Таціи же Игуптяне. Такоже и до Словънъ доиде се слов (о?). И ти начаща требы класти Роду и Рожаницамъ, преже Перуна, бога ихъ. А переже того клали требу Упиремъ и Берегинямъ. По святемъ крещеніи Перуна отринута, а но Христа Бога ятася, но и нонъ по украинамъ молятся ему проклятому богу Перуну, и Хорсу, и Мокони, и Вилу, и то творять отай. Сего не могуться лишити, проклятаго ставленья 2-я транезы, нареченныя Роду и Рожаницамъ». Нътъ сомнънія, что свидътельство это не можетъ служить безусловнымъ руководствомъ при опредъленіи различныхъ энохъ нашей миеологіи; но во всякомъ случать оно драгоцтино по двумъ указаніямъ: вопервыхъ, что въ нашей Миеологіи было нъсколько различныхъ моментовъ развитія, и столь замѣтныхъ, что на нихъ обратилъ вниманіе даже старинный книжникъ, вовсе не интересовавшійся исторією Миеологіи; и вовторыхъ, что позднѣйшая миеологическая эпоха опредѣляется господствомъ Перуна.

Указаніе на то, что до Перуна требы клали какимъ-то Упирямъ и Берегинямъ, Роду и Роженицамъ, само собою разумъется — не исключаетъ другихъ божествъ, которыхъ благочестивый авторъ могъ не знать, или не находилъ нужнымъ о нихъ упомянуть.

Согласно съ общить ходомъ въ развитіи народнаго быта, въ овязи съ религіозными вѣрованьями, надобно полагать, что поклоненію Волосу и Перуну
поколеній пастушескихъ и земледѣльческихъ предшествовало обожаніе стихій,
и въ особенности неба и свѣтилъ, согласное съ древнѣйшимъ, еще не установившимся и не окрѣпшимъ бытомъ племенъ. Этотъ древнѣйшій періодъ, дѣйствительно, у Славянъ существовалъ, и оставилъ по себѣ память въ поклоненіи
Сварогу (небу, у Вацерада въ Чешскихъ глоссахъ Маter verborum, Svor —
zodiacus, — въ другомъ мѣстѣ со вставкою t — Stvor — Osiris rex fuit Egipthi, согласно съ Ипатьевск. сп. лѣтописи, въ которомъ Сварогомъ называется Египетскій же Царь Феоста — не что иное какъ греческій Гефестъ, т. е. Вулканъ).
Сыномъ этого Сварога, то есть, Сварожичемъ, было солице: иначе онъ же
называется Дажъбогомъ. Потому въ славянскомъ переводѣ Малалы гр. тъс;
(т. е. солице) нереведено: Дажъбогъ. Кн. Оболенск. Предисл. къ лѣтописцу
Переясл. въ Времен. 1851 г. № 9. Въ Ипат, сп. сказано: «Солице Царь сынъ

Свароговъ. еже есть Дажьбогъ». Кромъ солнца подъ именемъ Сварожича разумълся и отонь. Въ словъ Христолюбца о двоевърін сказано: «Огневи молятся (т. е. двоевърные люди) зовуть его Сварожищемъ» (вар. Сварожичемъ). Въ Описан. Рукоп. Рум. Муз. Восток. стр. 228. Въ Злат. Чепи Троиц. Левр. XIV в. Согласно съ этимъ и слово Дажсь – богъ происходить отъ даг — Санскрит. горътъ, жечь, литов. деди — горю, отсюда детотъ, готск. dags — день, tag; слъдоват. и Дажсьбогъ — богъ солнца и огня, какъ и Сварожичь.

Теперь опредълимъ отношеніе, въ какомъ состоялъ культъ Сварожича — Дажьбога къ Перуну, въ послъдовательномъ развитіи славянской миео-логіи. Вопросъ этотъ ръшается сравнительнымъ изученіемъ народности всъхъ Славянскихъ племенъ. Общій законъ въ этомъ сравнительномъ пріемъ есть тотъ, что древнъйшее принадлежитъ всъмъ славянскимъ племенамъ, и восточнымъ и западнымъ, а позднъйшее — тому или другому племени въ от-дъльности или нъкоторымъ.

Если Сварожичь быль божествомъ обще распространеннымъ у всъхъ Славянь и высоко чествуемымъ, то безъ сомивнія — онъ быль нъкогда главнымъ представителемъ Славянской минологіи. Мы уже видъли, что у Вацерада въ Чешскихъ глоссахъ 1202 г. упоминается Слово Своръ, но особенно важно свидътельство Дитмара († 1018) о Лутичахъ и Вильцахъ, древнъйшихъ Славянскихъ племенахъ, разселившихся на западъ, что первый изъ божествъ ихъ быль Zuarazici, т. е. Сварожичъ.

Такимъ образомъ, эпоха Перуна и Волоса, отъ которой мы ведемъ исторію русской поэзіи, и которая очевидно обозначается убъжденіемъ въ происхожденіи древнъйшихъ поэтовъ нашихъ (въ лицъ Бояна) отъ самаго Волоса, эта эпоха есть уже заключительная, которой предшествовала другая, общеславинская — эпоха Сварожича, который у насъ на Востокъ получилъ названіе Дажсьбога. Первоначально къ этой же древнъйшей эпохъ могъ относиться и Роде съ Роженицами, согласно свидътельству слова Григорія изъ Пансієва Сборника; потому что Роженицами до поздивійшихъ времень называли у насъ звизды, подъ вліяніемъ которыхъ родятся и живуть смертныя, что согласно съ толкованіемъ Вацерада: svor — zodiacus, то есть, звізды на небъ (по древнъйшимъ преданьямъ, а не символь времени, какъ толкують нікоторые). Но божество Роде (только въ ед. числъ, между тъмъ какъ Роженицы во множ. числъ) — безъ сомнівнія, имъло другое значеніе, отличное отъ Рожениць, и какъ Творець міра, могло относиться столько же къ эпохѣ Сварога первоначально какъ и къ эпохѣ Перуна въ послъдствіи.

И такъ отъ эпохи, предшествовавшей культу Перуна и Волоса, доносятся до насъ другіе божества, соответствовавшіе другому, древитишему быту. Но

такъ какъ прошедшее не даромъ минуетъ въ жизни народа, то и отъ этой древней эпохи остались следы въ его преданіяхъ и поэтическихъ поверьяхъ. Эпоха поклоненія стихіямъ и досель отзывается въ поэтическихъ разсказахъ о Вилахъ, Русалкахъ, въ чествованіи огия, воды и т. п.

И досель въ одной малорусской пъснъ воспъвается святость воды, чисто въ языческомъ смыслъ. Эта пъсня въ числъ изданныхъ г. Костомаровымъ въ Малорус. Сборн. Мордовцева 1859 г. подъ № 42, подъ мионческимъ заглавіемъ Божока, следующаго содержанія: «Шоль Божока дорогою, встретиль девицу съ водою: «дай дъвица воды испить — запекшіяся уста окропить». — «Не дамъ, старче, воды пить: потому что вода не чиста, напало съ клена листьевъ, налетъло съ горы песку». — «Ой ты дъвица! сама ты нечиста, а вода всегда чиста». Переполошилась дъвица — вошла въ церковь, и на семь саженъ ушла въ землю» (въроятно за ея прегръшенія). Почтенный собиратель и отличный знатокъ южнорусской народности, г. Костомаровъ замечаеть объ этой песие следующее: «Пъсня эта, безъ сомивнія, весьма древняя, и заключаеть въ себъ мисологическую исторію; она указываеть, между прочимь, на водоноклоненіе Славянь, которое составляло принадлежность нашей языческой религи». Послъднее замъчаніе о поклоненіи водъ, безъ всякаго сомньнія, вырно; но касательно мивологической исторіи въ этой пісні, я позволяю себі не согласнться, на томъ основаніи, что здісь очевидно вліяніе Евангельскаго разсказа о Христі, бестадовавшемъ съ Самарянкою у колодца. Но вотъ что особенно важно: вмтсто Христа — въ пъснъ является какой-то божоко. Такъ трудно въ двоевърія и полуязычествъ русской поэзіи отличить элементы языческіе и христіанскіе!

Въ то время, когда, по свидътельству Слова о полку Игоревѣ, поэтовъ называли виуками Волоса, то есть, въ осѣдлую, земледѣльческую и частію
пастушью эпоху, было еще свѣжо преданье объ эпохѣ поклоненія Свѣтиламъ
и Стихіямъ. Потому въ томъ же Словѣ о П. И. вѣтры называются виуками
Стрибога (стри — вѣтерь, при глаголѣ стрити или стрити, откупа стрп-ла,
по-стрп-лъ и т. п.), а человѣкъ, и вѣроятно, князь и владыка — впукомъ
Дажьбожимъ, то есть, происходящимъ отъ Сварожича — Солица или Огня.
А такъ какъ по предложенному выше свидѣтельству о Родѣ явствуетъ, что
было преданіе о происхожденіи человѣка отъ Рода; и такъ какъ первоначально
Родъ могъ примѣняться къ Сварожичу, или Дажьбогу, какъ въ послѣдствіи къ
Перуну — верховному божеству; то виукъ Дажъбога могъ быть и виукомъ
Рода. Еще въ словѣ о Даніилѣ Заточникѣ Родъ встрѣчается въ миеологической
пословицѣ: «Дѣти бѣгаютъ Рода». Наконецъ тоже преданье о Родъ-Творцѣ
встрѣчается въ разсказѣ Бѣлозерскихъ волхвовъ Яну, который долженъ былъ
вооруженною силою истребить язычество по Бѣлуозеру. «Мы знаемъ — го-

ворили Волхвы Яну — какъ человъкъ сотворенъ: Богъ мывъся въ мовници и вспотивъся, отерься ветъхомъ (ветошкою) и верже съ небесе на землю; и распръся сотона съ Богомъ, кому въ немъ створити человъка? и створи дьяволъ человъка, а Богъ душю въ не вложи» — и проч. подъ 1071 г. стр. 76 Лът. Археогр. Ком. т. 1. — И здъсь въ противоположени дьявола Богу видно уже позднъйшее Христіанское вліяніе, — но въ этомъ двоевъріи ясны древнъйшіе слъды язычества. Этотъ Бълозерскій богъ мечетъ съ неба на землю ветохъ, въ которомъ творять человъка, точно также, какъ Родъ, по приведенному мною отрывку: «Съдя на вздусъ мечеть на землю груды и въ томъ рождаются дъти».

### IV.

Не успавъ разработать въ надлежащей полнота свой мнеологическій эпосъ, Славянскія племена, рано захваченныя врасплохъ вліяніемъ сильной нівмецкой народности и потомъ внесеніемъ къ нимъ христіанства, должны были дать новый исходъ своему поэтическому творчеству, которымъ они такъ щедро одарены отъ природы. Развитіе жизни общественной и государственной рано отдълило Славянъ Западныхъ отъ Восточныхъ. Также раннее соприкосновение Славянъ Юговосточныхъ съ образованностію древняго міра, и особенно съ Византійскою, должно было вывесть народное сознаніе изъ первобытнаго, непосредственнаго состоянія эпической, до-исторической старины. Но такъ какъ огромныя массы Славянъ, разсвянныя на Востокв, не скоро могли проникнуться новыми, христіанскими началами образованности, которыя могли быть усвоены только нёкоторыми высшими представителями этихъ массъ; то на славянскомъ Востокъ — въ нъдрахъ простаго народа менъе помутился первобытный чистый потокъ древняго эпического творчества; между темъ, какъ Славяне западные, открытые разнообразнымъ вліяніямъ исторической жизни — очень рано, даже въ эпоху незапамятную — уже значительно ушли впередъ отъ эпической наивности своихъ предковъ. Но во всякомъ случав, и тамъ и здвсь, и на Востокъ и на Западъ — минологической эпосъ Славянской палъ уже въ эпоху до историческую, съ тъмъ только различіемъ, что его свъжестью еще въсть въ прекрасныхъ пъсняхъ Славянъ Восточныхъ, именно Болгаръ, Русскихъ, и особенно Сербовъ, между тъмъ какъ представители Славянъ Западныхъ — Поляки и Чехи, витесть съ успъхами Европейской образованности, болъе и болъе теряли древнее поэтическое наслъдіе родственныхъ славянскихъ племенъ.

Не смотря на это важное отличіе Славянъ Восточныхъ отъ Западныхъ, относительно древняго эпическаго преданія, и тъ и другіе выразили свое пле-

менное единство въ историческомъ направленіи, которое принялъ славянскій эпосъ у всёхъ родственныхъ племенъ — а у Западныхъ, болѣе подчинившихся исторической жизни — даже раньше и сильнѣе, нежели у Восточныхъ, у которыхъ эпосъ исторической болѣе видною струею отдъляется отъ уцѣлѣвшихъ нѣкоторыхъ остатковъ эпоса минологическаго.

Безусловные ревнители славянщины думають воздать особенную честь Славянскимъ племенамъ, приписывая имъ великое значеніе въ до-историческихъ судьбахъ Европы, и даже объясняя всё древнійшія основы вімецкаго быта какимъ-то Славянскимъ вліяніемъ. Не прибігая къ этимъ археологическимъ гаданіямъ, кажется, мы скажемъ многое въ пользу родственныхъ намъ Славянскихъ племенъ, если обратимъ вниманіе на ихъ историческую народную поэзію, какъ на вірный залогъ и твердое ручательство въ высокомъ значеніи этихъ племенъ въ историческомъ отношеніи: потому что только народъ, призванный къ исторической жизни, имъетъ свой историческій народный эпосъ. Какъ бы ни быль неистощимо богатъ эпосъ мнеологическій, какъ бы ни были искренно провикнуты имъ массы народа, какова напр. Финская Калевала; во не имъя въ себъ историческихъ элементовъ, такой эпосъ говорить только о коснініи народа на преданіяхъ языческой старины и убъждаеть въ неспособности къ развитію на пути исторической діятельности.

Давно уже историки занесли народныя пъсни и легенды въ перечень историческихъ матеріяловъ и источниковъ. Нъмецкіе ученые отлично пользуются всъми этими поэтическими національными сокровищами, и для исторіи народа вообще, и еще больше того для исторіи его словесности и въ особенности поэзіи. Богатые развитіемъ и народной, и искуственной поэзіи, они не пренебрегають однако ни одною мъстною сагою, ни однимъ баснословнымъ, вымытывеннымъ сказаніемъ, внесеннымъ въ лътопись. Народная словесность русская и вообще славянскихъ племенъ доселъ еще неполучила правъ гражданства въ наукъ. Еще слъдуя устарълому взгляду Шлецера на исторію и народность, что сказали бы критики-педанты, еслибы историкъ поэзіи вздумалъ серьезно распространяться о племенныхъ сказаніяхъ, о Чехъ и Лъхъ, о баснословномъ Крокъ, о нашемъ Кіъ съ своими братьями и сестрою? — А между тъмъ Нъмцы своего народнаго родоначальника Тиізсо внесли въ исторію не только миеологіи, но и поэзіи.

Если Нѣмецкіе ученые въ мнимо-историческихъ свидѣтельствахъ Тацита открываютъ древнѣйшія минологическія, поэтическія и историческія преданія; то почему же намъ Славянамъ, позднѣйшимъ на поприщѣ образованности, не сдѣлать такой же понытки на свидѣтельствахъ позднѣйшихъ, сохранившихся у лѣтописцевъ Чешскихъ, Польскихъ, Русскихъ и другихъ? — Дѣйствитель-

но Козьма Пражскій († 1125), такъ называемый Мартинъ Галлъ (въ первой половинъ XII в.), Кадлубекъ, Винкентій Краковскій (въ началъ XIII в.), Богу-хвалъ, Чешская поэтическая Хроника Далемила (1282 — 1314), позднъйшая Гаека († 1546), наши лътописи и мъстныя преданія — предлагають множество данныхъ для самой полной характеристики историко-поэтическихъ преданій Славянскихъ племенъ. Устныя народныя пъсни и сказанія служать существеннымъ дополненіемъ къ фактамъ, извлекаемымъ изъ историческихъ источниковъ (1).

Въ этихъ національныхъ сказаніяхъ мы найдемъ еще много мисологическаго, какъ и вообще въ историческихъ пъсняхъ, и русскихъ, и болгарскихъ, и сербскихъ; но народный смыслъ и ученость лѣтописца приписывають имъ уже основу историческую, которую впослѣдствіи строгая критика изъяла изъ области исторіи, а литература доселѣ еще неумѣла этими свидѣтельствами воспользоваться, какъ слѣдуетъ.

Племена Славянскія Западныя рішительніе Восточных выступають съ своими историко-поэтическими сказаніями. По этимъ сказаніямъ Ляхи, то есть Поляки и Чехи, составляють первоначально нераздільное единство: и дійствительно, ближайшее сродство нарічій — Чешскаго и Польскаго — говорить въ пользу доисторическаго преданія о первобытномъ родстві двухъ племенъ.

Славяне, поселившіеся отъ Эльбы до Вислы, въ лѣсахъ и долинахъ, будто бы долгое время проводили жизнь полукочующую, вѣроятно, между звѣриною ловлею и скотоводствомъ, при малыхъ успѣхахъ осѣдлаго земледѣлія. Чувствуя потребность въ болѣе твердомъ общественномъ и государственномъ устройствѣ, эти Славяне, будтобы, обратились къ своимъ соплеменникамъ въ Далмаціи и Иллиріи, и просили себѣ оттуда въ правители двухъ братьевъ, знаменитыхъ храбростью и умомъ. Эти братья воеводы были Люхъ и Чехъ. «Въ Сербскомъ языкѣ есть земля — говоритъ Далемилъ — имя ея Харвати: въ той землѣ былъ люхъ (имя нариц.), ему же имя Чехъ». Они отправились черезъ Дунай въ богатыя земли Славянъ, и дошедши Влътавы или Молдавы, основали Прагу, а также Велеградъ; раздѣлили землю на участки, основали множество деревень и учредили общежитіе. По имени вождя жители получили имя Чеховъ, отъ Чеха.

По другимъ преданьямъ основаніе Праги относится ко времени Любуши, которая велъла построить *замокъ*, и по отвъту работника, что онъ работаетъ на порогъ (*прагъ*), дала имя этому замку — *Прага* (то есть , какъ бы граница,

<sup>(1)</sup> Смотр. понытки С. Марта о національныхъ сказаніяхъ Польскихъ.

украйна, Марка, или же еще върпъе, какъ бы порода, черезъ который пере-

Между тымь старши брать Люхо сь своими отщавился далые къ Сыверовостоку, переходилъ горы и глухія дебри и быстрыя раки, и наконецъ достигъ равнинъ Вислы. Здъсь были общирныя болота, непроходимые лъса и суровый климать; почва хотя песчацая, но не лишенная плодородія. Вся страна казалась пуста и необитаема; только въ лъсахъ жили многочисленныя толпы дикарей, не любившихъ земледълія, но неутомимыхъ на охотъ и въ воинскихъ набъгахъ. Они проводили жизнь кочующую и не знали осъдлой городской жизни. Наконецъ, послъ долгаго похода, Лъхъ съ своими полками, остановился въ одномъ лъсистомъ мъстъ, усъянномъ холмами: при его приближевін со всёхъ холмовъ приподнялись цёлыя стаи бёлыхъ орловъ, которые гиљэдились въ рощахъ. — Въ этомъ случав Лехъ виделъ для себя доброе предзнаменованіе, и рішился на томъ місті построить себі съ своими спутниками тоже гиљадо, то есть, осталое жилище. Велтлъ вырубить и расчистить лъсъ и на одномъ холмъ, который и досель слыветь Горою Люха, вельлъ соорудить храмъ богу - покровителю, и кругомъ огородить городъ, который по орлинымъ гитадамъ и названъ былъ Гипана или Гипадо. Вместе съ темъ Лъхъ извлекъ народъ изъ быта кочующаго и водворилъ въ немъ земледъліе, и осъдлость; по имени его народъ назваль себя Ляхами.

Поздитиная Геральдика объяснила гербъ Польши орлами Лтха.

Такова летописная сказка о переходе Чеховъ и Ляховъ изъ быта кочеваго, охотничьяго и пастушескаго въ осъдлый, земледъльческій. Орлы Лъха напоминають священныхъ птицъ, крагуевъ, обитающихъ въ священныхъ гаяхъ или рощахъ Чешскихъ, гдъ, по сказанію Краледворской рукописи, приносился подъ деревьями покормъ богамъ, то есть, жертвоприношеніе (Забой, Славой и Людекъ). Самое слово Гиљздо, которымъ было названо первое осъдлое жилище, указываеть на переходъ къ осъдлости, и именно народа охотничьяго и звъроловнаго. Между первоначальнымъ значеніемъ — и названіемъ города слово гильздо имъетъ еще среднее, переходное значеніе, именно семьи; потому въ Словъ о полку Игоревъ сказано: «Инъгварь и Всеволодъ, и вси три Мстиславичи, не худа гипэда шестокрильцы». Этимъ же древивишимъ бытомъ отзывается эпитеть Всеволода Юрьевича — большое гипэдо, то есть, многолюдная семья.

Эта историческая басня, очевидно есть не что иное, какъ сосредоточеніе собственныхъ именъ Люхи и Чехи къ вымышленнымъ личностямъ. Первоначально Льхв или Ляхв (одного происхожденія съ ліха — гряда, борозда) — владътель земли, потому Чешской Далемиль самого Чеха характеризуетъ нарицательнымъ мъхъ: «в тей земли бѣше лѣхъ, — емуж име бѣше Чехъ». Высшія лица и сословія въ судѣ Любуши называются: Кмети, Люхи и Владыки. Изъ сближенія словъ лѣхъ или ляхъ съ мѣха — борозда, явствуетъ, почему впослѣдствіи Ляхи назвались Поляками, или Полянами, отъ слова поле, означающаго тоже почти, что и мѣха. И такъ, по самому языку, баснь о Чехѣ и Ляхѣ есть поэтическое преданіе о первобытномъ переходѣ Славянь изъ кочеваго быта въ бытъ земледѣльческій, преданіе о томъ, какъ Славяне стали Люхами или Полянами, Поляками, то есть, народомъ земледѣльческимъ и осѣдлымъ.

Независимо отъ басни о Чехъ и Лъхъ, составилась другая о Кражь или Крокъ, тоже общая и Полякамъ (Кракъ) и Чехамъ (Крокъ). Но передъ баснею о Кракъ, польскіе льтописцы вставили нъсколько своихъ соображеній, основанныхъ впрочемъ на народныхъ преданіяхъ. А именно, баснословныя преданія польскія наполняють промежутокь между Лехомь и Кракомь двумя вымышленными фактами, подъ которыми, безъ сомнёнія скрывается историческая дъйствительность: 1.) Послъ Лъха княжиль въ Польшъ и прославился мудрыми и воинскими подвигами потомокъ Авха — *Вышьшимир*я или Вышній мирт, подъ которымъ я позволяю себт видъть не что и ное, какъ мирское, общинное управленіе, состоявшее въвысшихъ представителяхъ мира въ родъ тъхъ Кметовъ, Льховъ и Владыкъ, которыми управлялись и Чехи по свидътельству суда Любуши. 2.) Будто-бы, послъ Лъха, народъ нехотъль подчиниться княжеской власти, и сталь управляться выборными людьми, или воеводами, число которыхъ было 12, число замъчательное, символическое, соотвътствующее Чешскимъ 12-ти Кметамъ, или земскимъ присяжнымъ старъйшинамъ, которые будто-бы въ древнъйшую эпоху управляли Чешскою землею. Въ этихъ 12-ти воеводахъ, въ этой высшей мирской сходкв воеводъ и старъйшинъ, вижу я именно Вышьши мирь, который въ народной баснъ получилъ олицетвореніе въ отдільномъ, самостоятельномъ герой Вышышимиры Такимъ образомъ, оба преданія выражають одну и ту же мысль.

Нигдъ столько невидно ближайшее племенное родство Поляковъ съ Чехами, какъ въ единствъ ихъ древнъйшихъ эпическихъ сказаній. Общая судьба Чеха и Лъха отразилась, какъ бы во второмъ періодъ народной жизни, на героической личности Крока или Крака, который равно принадлежитъ и Богемін и Польшъ; но и въ той и другой баснь о немъ получила особенное, мъстное развитіе.

Сначала о басив Чешской.

Чехъ померъ, не оставивъ по себъ наслъдника. Потомъ народъ выбраль себъ въ правители *Крока*, не только мудраго и во всъхъ отношеніяхъ спо-

собнаго, но и выщаго, чародья, какимъ обыкновенно бываетъ герой полу-мивологическаго, героическаго эпоса. У него было три дочери: Каша, Тетка и
Любуша. Каша, старшая сестра, была вѣщая лѣкарка, знала силу всякаго зелья,
и вообще ворожея и колдунья, своимъ вѣщимъ духомъ знавшая всю подноготную, и умѣвшая открывать всякую пропажу. — Тетка, будучи жрицею, учредила поклоненіе лѣсамъ, источникамъ и горамъ (или богамъ лѣсовъ, водъ и
горъ), то есть, Виламъ, Русалкамъ и т. п.; и наконецъ, Любуша, младшая изъ
вихъ, была то же чародѣйка; она послѣ отца управляла народомъ въ качествѣ
Княжны и для своего услуженія имѣла при себѣ мудрыхъ, или вѣщихъ дѣвъ.
Сближая мѣстности съ именами гороинь, сказаніе даетъ Кашѣ въ жилище
Кашинъ, а Теткѣ Тетинъ. — Къ княженію Любуши относится знаменитый
судъ ея надъ двумя братьями, спорившими о дъдинь отней, то есть, о наслѣдствѣ. Этотъ судъ составляетъ предметъ извѣстнаго чешскаго стихотворенія
Судъ Любушинъ.

Три вѣщія сестры, соотвѣтствующія культу божествамъ лѣсовъ, водъ и горъ (Виламъ и Русалкамъ) — и во главѣ всего народа дѣва правительница, какъ мнѣ кажется, въ Славянскомъ эпосѣ должны имѣть тотъ смыслъ, что и женщинѣ, и именно въ ея первобытной дѣвственной чистотѣ, не должно отказывать во вліяніи на образованіе народности въ ея первобытномъ періодѣ. Согласно съ нѣкоторыми воинственными типами женщинъ Русскаго эпоса, какова супруга баснословнаго Дуная, и въ параллель съ воинственными женскими личностями Сѣвернаго и вообще Нѣмецкаго эпоса — и Чешскія героини своею величавою личностію предъявляють права женщины въ развитіи народныхъ вѣрованій, обычаевъ и поэзіи.

Но историческая баснь Чешскаго эпоса рядомъ съ этою мыслію проводитъ другую — именно, о борьбъ элемента мужскаго съ женскимъ. Эта мысль выражается: 1) въ послъдующей судьбъ самой Любуши, и 2) въ полчищъ Чешскихъ дъвъ, собравшихся въ Дювинъ, подъ предводительствомъ Власты.

Уже управленіемъ самой Любуши народъ былъ недоволенъ и требовалъ, чтобъ она, вышедши замужъ, дала народу въ своемъ супругѣ достойнаго воеводу. Сама Любуша, какъ вѣщая дѣва, сказала посламъ, какъ и гдѣ найти для нея супруга: «Ступайте, говорила она, на Бълую рѣку, или на Бълину рѣку, и тамъ на полѣ Стадицы найдете вы пахаря, пашущаго землю двумя пѣгими быками: онъ будетъ обѣдать на желѣзномъ столѣ; этотъ человѣкъ будетъ вашимъ правителемъ» — а чтобъ узнать туда путь и самаго пахаря, Любуша дала посламъ своего бѣлаго коня. Онъ привелъ пословъ къ сказанному мѣсту, и своимъ ржаньемъ указалъ на пахаря, будущаго владыку Чеховъ — и палъ предъ нимъ наземь. Это знаменіе свицаго коня, очевидно, не что иное, какъ

отголосокъ върованія прибалтійскихъ Славянъ въ въщаго коня Свътовитова котораго холили жрецы и которымъ гадали о будущемъ. Гаданіе конемъ и понынъ живетъ въ суевъріяхъ Русскаго народа. Конь воинственнаго божества Балтійскихъ Славянъ, какъ извъстно, соотвътствуетъ Слейниру, коню Съвернаго Одина.

Пахарь, къ которому пришли Чешскіе послы назывался Премысль (Premysl, Перемысль — оть слова мысль, какъ индійскій Ману — оть Мак — думать, откуда съ джа — рожденной: Мануджа — рожденный оть Ману, то есть, человъкъ вообще: мужь, по древнему: манжь, нъм. mensch.) Премыслъ находился при Бълой, то есть, Священной водь; мъсто Стадице есть не что иное, какъ уменьшительное оть стадо, и указываетъ на связь занятій пахаря съ занятіями пастуха, какъ это явствуеть и изъ дальнъйшаго хода расказа.

Прежде нежели Премыслъ отправился съ послами, сталъ объдать, положивъ на свою соху — на этотъ желъзный столъ — сыръ и хльбъ, произведенія быта пастушескаго и земледъльческаго, а быки, которыми онъ пахалъ поднялись на воздухъ, и потомъ опустившись, скрылись въ ращелинъ скалы, которая принявъ быковъ, сомкнулась.

Быки Премысла, можеть быть, соотвѣтствують козламъ, на которыхъ ѣздить Торъ, этотъ Скандинавскій Перунъ. Скалы же, скрывшія быковъ Премысла, могуть быть сближены съ Великанами Скаль, врагами земледѣлія, противъ которыхъ выступаеть Торъ съ своимъ молотомъ.

Послы надъли на Премысла княжеское одъяніе; но онъ въ знакъ своего крестьянскаго происхожденія взялъ съ собою свои лапти, которыя, какъ національная драгоцънность, до позднъйшаго времени свято хранились. Польскія сказанія подобное же преданье приписываютъ Пясту, который въ лаптяхъ вступиль на княжескій престолъ. Сверхъ того между древнъйшими князьями Польши является то же Премыслъ.

Подчиненіе Любуши власти мужа повторилось въ послѣдующей за тѣмъ исторической баснѣ о побѣдѣ Премысла надъ Властою и надъ всѣмъ ея дѣвичьимъ ополченімъ.

Въ миет о Премыслт — каково-бы ни было его древнее, чисто миеологическое значение — нельзя не видъть слъдовъ того древняго обычая, который по свидътельству Мавроурбина до его времени совершался въ Каринтіи при поставленіи новаго Герцога, то есть, воеводы или киязя. Поставляемый долженъ былъ въ крестьянской одеждъ выйти на лугъ, около кръпости Св. Вита (Свътовита). Тамъ на большомъ четвероугольномъ камит сидя дожидался его носелянинъ, держа на правой сторовъ черную корову, а на лъвой кобылу. Поставляемый Герцогъ долженъ былъ, по заведенному обряду, у поселянина купить эту корову и кобылу, какъ бы въ символъ передачи власти надъ землею отъ поселянина. За тъмъ онъ выпивалъ изъ шляпы воды — обычай, можеть быть, имъющій связь съ *Бълою* ръкою Премысла (1).

Этотъ Хорватскій обычай темъ важнее для насъ, что и Лехъ и Чехъ, учредители быта земледельческаго въ Польше и Богеміи, приходять изъ земли Хорватской.

Теперь перейдемъ ко второй половинъ исторической басни о Крокъ, именно къ половинъ Польской.

Поляки, управлявшеся сами собою послѣ древняго Лѣха, однажды собрались на сеймъ при источникахъ Вислы (какъ бы въ знакъ того, что судъ и правда должны рѣшаться при священныхъ водахъ). Тамъ явился нѣкто, по имени Кракъ — по однимъ сказаніямъ пришедшій отъ Чеховъ (т. е., самъ Чешскій Крокъ) — по другимъ сказаніямъ — отгуда же, откуда пришли нѣкогда древніе Лѣхъ и Чехъ, т. е., изъ земли Хорватской, отъ Карпатскихъ горъ.— Этотъ Кракъ былъ избранъ княземъ. Онъ построилъ городъ, названный по имени его Краковомъ, и далъ Полякамъ законы.

Во время княженія Крака, народъ терпъль великія бъдствія отъ страшнаго змія, гнъздившагося въ пещерахъ горы по имени Вавель. Онъ поъдаль скотъ и жителей. Какъ благодътель своего народа, подобно Англосаксонскому Беовульфу, Кракъ спасъ свой народъ отъ этого чудовища. Змій изведенъ быль особенною хитростью. Нъсколько шкуръ съ быковъ были начинены смолою и другими горючими снадобьями и придвинуты къ змѣиной норъ. Змій сталъ пожирать эти начиненыя шкуры, которыя тотчасъ же въ утробъ его воспалились, и онъ издохъ. Это Польское преданіе нашло себъ отголосокъ въ Южнорусской сказкъ о Кирилъ Кожемякъ, который, также прибъгнувъ къ воспалительнымъ снадобьямъ, сокрушилъ лютаго змія, который пожиралъ народъ въ Кіевъ (²). Этотъ Кожемяка, безъ сомнънія, ведетъ свое сказочное происхожденіе отъ богатыря временъ Владиміровыхъ, который по ремеслу былъ тоже кожемяка, или по старинному — усмошвецъ, и который побъдилъ Печенъжскаго великана.

У Крака было два сына и дочь. Сыновей звали — старшаго *Кракт*, меньшаго *Лъхт* — это не болъе, какъ повтореніе уже прежнихъ именъ и лицъ. Единственное прибавленіе состоитъ въ томъ, что *Лъхт*, желая единодержавія убилъ

<sup>(1)</sup> См. Мавроурбина кинга исторіографія, въ русскомъ переводі, изд. въ С. П. Б. въ 1722.

<sup>(2)</sup> Кулица Записки о Южной Руси. 1857 г. Ч. 2, стр. 27 и слъд. Слич. также Пъсни древней Зады и Муромск. Легенд. въ 1-ой части Историческихъ Очерковъ Русск. народи. Словесности, стр. 269 и слъд.

своего старшаго брата, и за то былъ изгнанъ изъ Польши, и, подобно нашему Святополку Окаянному, скитаясь по разнымъ странамъ, не извъстно гдъ и какъ погибъ.

Дочь стараго Крака и сестру этихъ братьеть звали Вандою. Это личность безъ сомнънія, мионческая. Относительно исторической басни Польская Ванда соотвътствуеть Чешской Любушъ. Она также дочь Крака и управляла своимъ народомъ. Сверхъ того въ басит о ней очевидны слъды Чешскаго преданія о дъвичьемъ ополченіи, подъ предводительствомъ Власты: такъ что, Польская Ванда соединяеть въ себъ Чешскую Любушу и Власту. Если Ванда не отличалась въщею силою, за то была знаменита своею ослъпительною красотою, а также добрымъ и мудрымъ управленіемъ. Какъ съверная Брингильда, она дала обътъ безбрачія, или какъ супруга нашего Дуная; и, въроятно, только въ случат побъды — какъ Брингильда и русская героиня — предалась бы во власть мужа. Въ ея землю вступиль некоторый Алеманскій князь, по именя Ритогаръ. Плъненный красотою Ванды, овъ — подобно Древлянскому князю Малу-неоднократно черезъ пословъ просилъ Ванду себъ въ супруги. Но воинственная дава, отвергая всв предложенія, мужественно вооружилась съ своимъ войскомъ противъ Алеманскаго князя. Войско Алемановъ, видя передъ собою прекрасную воительницу, будто пораженное лучами солнца, отступило, а предводитель Алемановъ, воскликнувъ «да здраствуетъ Ванда на моръ, Ванда на земль, и Ванда въ воздужь» — поразилъ себя мечомъ, будто принесши себя въ жертву, передъ лицомъ божества воды, земли и водуха. Послъ того, подобно нашей Ольгъ, Ванда сотворила по убитомъ Алеманскомъ князъ торжественную тризну, сопровождая ее жертвоприношеніемъ. Какъ божество стихійное, Ванда кончаеть свою жизнь, бросившись въ воды Вислы-

Если въ нѣкоторыхъ подробностяхъ, эта героиня Польскаго эпоса напоминаетъ намъ сказку объ Ольгъ и пѣсню о Дунат и его воинотвенной супругъ, то по отихійному характеру божества, она не только Русалка, то есть, божество рѣчное и вообще водяное, но и Вила — божество воздушное — Ванда ев воздужю. По своему божественному характеру, она соотвѣтствуетъ Чешской жрицъ Теткъ, учредившей культъ божествамъ лѣса, воды и горъ. Сходствуя съ супругою Дуная воинственнымъ героизмомъ, Ванда испытала общую участъ съ Дунаемъ, который по нашимъ пѣснямъ, по кончинъ своей жены бросился въ Дунай: «Потому быстрая рѣка Дунай словетъ — своимъ устъемъ впала въ синее море».

Я останавливаюсь только на древнъйшихъ и по преимуществу миоологическихъ элементахъ Чехо-Польской исторической басни, оставляя позднъйшее и дальнъйшее ея развитіе у лътописцевъ Чешскихъ и Польскихъ. Уже самая мнеологическая основа, общая у Чеховъ и Поляковъ съ пъснями и сказаніями Русскими, ставить въ обязанность историку Русской литературы коснуться этой богатой обще-Славянской или Всеславянской почвы, для того чтобы на твердыхъ и широкихъ основахъ вести изученіе Русской народной словесности, столь обильной въ своемъ мъстномъ, или областномъ развитіи.

Сравнительное изучение Нѣмецкихъ нарѣчій было одною изъ самыхъ главныхъ причинъ блиотательной разработки литературы Нѣмецкой; и пока Нѣмецкіе ученые не изслѣдовали эпоса Сѣвернаго и Англосаксонскаго, до тѣхъ поръ не могли по достоинству оцѣнить и своей собственно Нѣмецкой поэзіи въ пѣсняхъ о Нибелунгахъ, въ эпосѣ о Дитрихѣ Бернскомъ и проч. Тоже должно сказать и о словесности Русской: пока своими древнѣйшими началами не будетъ она слита въ родственное цѣлое со всѣми обще—Славянскими поэтическими преданіями, до тѣхъ поръ будетъ лишена того живительнаго начала, которое во всякой народной словесности идетъ отъ старины и преданія.

Наши предки въ XVII въкъ и даже въ началъ XVIII-го читали въ Хроникахъ и повъствовательныхъ сборникахъ многія изъ предложенныхъ мною
здъсь Чехо-Польскихъ сказаній, напр. о Крокъ, Лъхъ и Чехъ, о Вандъ; а теперь, когда чувствуется необходимость въ основательномъ изученіи родной
старины, когда требуется отчетливость въ знакомствъ съ элементами своей
народности, — теперь, въ наше образованное время, мы, Русскіе, подъ вліяніемъ интересовъ западныхъ, такъ удалились отъ мысли о общеніи съ родственными намъ Славянскими племенами, что, въроятно многіе, не вникнувъ
въ дъло, почли бы излишнею роскошью изученіе народной Русской словесности въ связи съ національными основами прочихъ Славянскихъ племенъ. По
крайней мъръ нельзя довольно надивиться, какъ доселъ эта самая простая
мысль, столь понятная нашимъ предкамъ даже XVII въка — не приведена, хотя
сколько нибудь, въ исполненіе въ историческихъ опытахъ Русской словесности.

Несторъ, разсказывая о пораженномъ Святополкъ Окаянномъ, говорилъ :«не можаше терпъти на единомъ мъстъ, и пробъжа Лядьскую землю, гонимъ Божьимъ гитвомъ, прибъжа въ пустыню межю Ляхы и Чехы, испроверже злъ животъ свой». И такъ, уже Несторъ хорошо зналъ о близкомъ родствъ и географическомъ разселеніи Ляховъ и Чеховъ, представлявшихъ такое единство въ своихъ народныхъ преданіяхъ и старинъ. — Но вотъ что особенно замъчательно: родственная связь этихъ двухъ племенъ, выразившаяся и въ языкъ и поэзіи, и теперь открываемая путемъ ученыхъ изслъдованій — такъ нечужда была древней Руси, что изъ Кіева, изъ южной Руси преданіе о ней далеко распространилось на Новгородскій стверъ, — и даже въ настоящее время, въ Архангельской губерніи, простой народъ знаетъ имена этихъ племенъ, хотя и придаеть имъ свое собственное значеніе, именно въ пословицѣ: *между Чахи* u Asxu — употребляя ее въ смыслѣ: такъ и сякъ, ни дурно ни хорошо, не при чемъ ( $^1$ ).

Въ этомъ чисто народномъ свидътельствъ о тъсной связи между сказаніемъ Нестора и простонароднымъ преданьемъ, сохранившемся въ Архангельской пословицъ, я нахожу самое законное оправданіе въ необходимости общеславянскихъ основъ для исторіи Русской словесности вообще, и особенно во внесеніи въ нее историческихъ басней Чехо-Польскаго эпоса.

<sup>(1)</sup> Смотр. Опыть Областнаго Великорусского Словаря 1852.

## XIV.

# РУССКАЯ ПОЭЗІЯ ХІ И НАЧАЛА ХІІ ВЪКА.

Критическая разработка драгоцінных памятников нашей поэзін, рукописных и изустных, безъ сомнінія пополнить со временемь существенный 
пробіль вы исторіи древне-русской словесности, которую доселі ограничивали почти одною прозою. Даже то немногое, чімь наука воспользовалась для 
исторіи русской поэзіи, требуеть осмотрительной повірки и боліве обстоятельнаго изслідованія. Молодость и незрізлость историческаго изученія нашей 
древней поэзіи лучше всего доказывается тімь, что, не смотря на множество 
разных визслідованій и замічаній о «Слові о полку игореві», до сихь поры 
исторія литературы не воспользовалась, какъ слідуеть, точными указаніями 
этого знаменитаго памятника для исторіи русской поэзіи XI и начала XII віка.

Историко-филологическое изучение поэтических преданій въ нашихъ древнихъ льтописяхъ и позднайшихъ хроникахъ, конечно, дастъ не мало матеріаловъ для опредаленія русскаго эпоса XI въка; но миз кажется, что, въ настоящее время, пока еще не приведенъ въ исполненіе и даже не предпринятъ этотъ многосложный трудъ, требующій разнообразныхъ сравнительныхъ изысканій, всего легче подойти къ поэзіи этого отдаленнаго въка по яснымъ, драгоціньымъ для исторів нашей литературы, свидітельствамъ «Слова о полку игоревъ».

Безъименный авторь этого произведенія не только замічательный поэть, но и добросовістный историкь, правдивость котораго вполит доказана издателями его «Слова» на сличенін исторических подробностей, имъ сообщенныхъ, съ свидітельствами літописи. На этомъ основаніи мы имітемъ право, даже мы обязаны вітрить въ историческую истину того, что говорить наміз этоть во всіхъ отношеніяхъ достовітрный авторь о древнійшей русской поэзін, о старых словесах и замышленіи Бояна.

Правда, что изучавшіе «Слово о полку игоревѣ» давно уже обратили вниманіе на этоть важный предметь, составляющій существенную часть всего произведенія; но до сихъ поръ никто еще не рѣшился извлечь изъ «Слова», какъ изъ свидѣтельства поздиѣйшаго, все то, что принадлежить въ исторіи нашей поэзіи къ древнѣйшей эпохѣ, и изъ этого древнѣйшаго никто не рѣшился составить самостоятельное цѣлое, независимое отъ поздиѣйшаго содержанія, обработаннаго безъименнымъ авторомъ. Недостатокъ строгой историко-филологической критики, доведенной до такихъ блистательныхъ результатовъ братьями Гриммами въ разработкѣ народной поэзіи, былъ главною тому причиною, не смотря на попытки нѣкоторыхъ нашихъ ученыхъ объяснить себѣ значеніе Бояна въ «Словѣ о полку игоревѣ».

Ръшеніе этого вопроса, кажется, не далеко двинулось впередъ съ 1846 года, когда г. Шевыревъ во 2-мъ выпускъ своей «Исторіи русской словес-ности» помъстиль лекцію о «Словъ о полку игоревъ».

Отдавая полную справедливость почтенному автору въ объяснении исторической части «Слова», не можемъ признать столько же удовлетворительнымъ то, что говорить онъ о части собственно поэтической. Минологія, на которой зиждется весь древивйшій періодъ народной поэзін, и следы которой такъ явственны въ «Словъ», вовсе не объяснена нашимъ историкомъ, и не приводена въ органическую связь съ поэтическимъ міромъ старыхъ словесъ и замышленій Бояна. Вслёдствіе того наша древняя историческая поэзія представилась оторванною отъ ся героической и мионческой основы, между тамъ какъ самое «Слово» ночти на каждой страницъ напоминаеть о живой, родственной связи съ этою древитишею основою. По той же причинт нарушена органическая связь между содержаніемь и художественною формою, которая своими эпическими выраженіями не только составляеть визшнее украшеніе ръчи, но и но преимуществу медкими подробностями восполняеть и завершаеть поэтическое представленіе, воспроизводимое содержаніемъ. Изучавшимъ изследованія Я. Гримма вполит понятно, околько глубины мысли и втрованья сколько жизненности народнаго быта заключается иногда въ краткомъ сравнепіи, даже въ одномъ эпитетъ, которымъ народный пъвецъ опредаляєть

предметъ рѣчи. Въ нашей литературѣ нѣтъ ни одного памятника, къ которому можно бы было съ такою пользою примѣнить эту плодотворную гриммовскую методу, какъ наше драгоцѣнное «Слово».

Впрочемъ, оставивъ общія разсужденія, обратимся къ поэзіи Бояна. Начнемъ съ того, на чемъ остановилась исторія русской литературы. Г. Шевыревъ говорить слѣдующее: «Все, что вѣрнаго можно извлечь о Боянѣ, заключается въ томъ, что это былъ пѣвецъ русскій, жившій во второй половинѣ XI столѣтія или въ началѣ XII, что онъ прекрасно сознавалъ свое поэтическое назначеніе, что онъ былъ пѣвцомъ независимымъ, добровольно пѣлъ пѣсни въ честь князей, не подвергая своего вдохновенія произволу жребія, что онъ слагалъ эти пѣсни устно, а не предавалъ ихъ письму, сочинялъ смѣлыя припѣвки на князей и не любилъ пѣвца Олега Святославича.» (стр. 283).

Въ этой характеристикъ останавливаютъ на себъ вниманіе двъ подробности: первая, что Боянъ не подвергалъ своего вдохновенія произволу жребія, и вторая, что онъ не любилъ пъвца Олега Святославича. Разборъ этихъ подробностей, какъ увидимъ, въ высшей степени важенъ для опредъленія нашей поэзін конца XI или начала XII въка.

Первую обстоятельно объясняеть г. Шевыревь въ следующихъ словахъ: «Въ другомъ месте говорится, что онъ (т. е. Боянъ) помиилъ речь первыхъ временъ усобицы, что тогда быль обычай пускать десять соколовь на стадо лебедей: чей долеталь прежеде, тому и пъсню прежеде пъли. Но видно, что это быль обычай пивцовь, предшествовавшихь Бояну, потому что онъ самъ уже не пускаль десяти соколовь на стадо лебедей, не по экребио пълв. а возлагалъ въщіе персты на струны, и онъ сами рокотали славу князьямъ. Ясно по смыслу «Слова», что этоть обычай пускать соколовь на лебедей и такимъ жеребьемъ рашать, въ чью славу должна быть пата первая пасня, относится къ первымъ временамъ междоусобій. Боянъ его помниль; но ему уже не сдъдоваль, а самь по волъ своей воспъваль князей, кого хотъль» (стр. 282). Воть изъ самаго «Слова» въ подлинникъ то мъсто, изъ котораго извлечена эта отранная характеристика и Бояна, и какихъ-то другихъ ивъщовъ: «помиящемъ бо речь първыхъ временъ усобіць; тогда пущашеть 10 соколовъ на стадо лебедей, который дотечаще, та преди пъсь пояще, старому Ярослову, храброму Мотиславу, иже заръза Редедю предъ пълкы Касожьскыми, красному Романови Святъславичу. Боянъ же, братіе, не 10 соколовь на стадо лебедъй пущаше, нъ своя въщіа пръсты на живыя струны въскладаще; оне же сами княземъ славу рокотаху. Изъ подлинника яоно, что не было обычая пъвщовъ, предшествовавших Бояну, пускать десять соколовь на стадо лебедей, но что именно сама Бояна пускала этихъ соколовъ. Два глагола преходящаго

времени помняшеть и пущашеть очевидно относится къ одному и тому же подлежащему, къ Бояну. А эти соколы не что иное, какъ въщіе персты Бояна, о которыхъ и говорится далъе. Потому то число соколовъ и равняется числу пальцевъ. Все это мъсто есть не что иное, какъ распространенное отрицательное уподобленіе, столь обыкновенное въ русской народной поэзіи. Итакъ, не было у насъ страннаго обычая жеребьемъ соколовъ ръшать, кого воситвать, не было стихотворныхъ турнировъ, состязанія въ пінтической наукъ, и не кто другой, а тотъ же Боянъ воситвалъ Ярослава, Мстислава и Романа.

Еще страните другая подробность. Г. Шевыревъ такъ объясняеть ее: «Еще сказано о Боянъ, что онг ходиль на святославова пъснотворца стараго времени, ярославова и ольгова, и сказалъ слово пропист него. Видно, что оня была противникома этого песнотворца, и авторъ «Слова» ому сочувствуеть: это понятно, потому что пъвецъ славилъ олегово время, которое возбуждало негодованіе въ авторъ, какъ время разгара самыхъ страшныхъ междоусобій. (стр. 262.) Это обвиненіе нашихъ поэтовъ XI въка въ какихъ-то политиколитературныхъ распряхъ, болъе приличныхъ нашему журнальному въку, извлечено изъ следующаго места, самаго темнаго во всемъ «Слове», такъ что г. Максимовичь, какъ говорить самъ г. Шевыревъ въ примъч. 26-мъ. даже выквнуль его изъ своего изданія: «рекъ Боянь и ходы на Святьславдя пъстворца стараго времени Ярославля Ольгова Коганя хоти: тяжко ти головы, кром'в плечю; зло ти телу, кром'в головы. Откуда же видно, чтобъ Боянь быль противником в святославова првиа? Въ этомъ темномъ месте неть на то ни малъйшаго намека. Мы даже думаемъ, что мнъне г. Шевырева есть не что нное, какъ неудачное, противное исторической критикъ перенесеніе современныхъ намъ понятій о журнальныхъ антипатіяхъ въ отдаленные вѣка нашей древней простодушной Руси. Итакъ, на основани необъяснимой, въроятно ошибочной фразы, лучше удержимся отъ клеветы на доброе старое время. Одно только, кажется, можно извлечь изъ этого темнаго мъста, что подъ пъснотворцемъ святославовымъ разумъется тотъ же Боянъ.

Возстановляя литературныя права Бояна и очищая память о немъ отъ странныхъ догадокъ, мы вовсе не думаемъ поэтическую дѣятельность XI вѣ-ка и начала XII ограничить одною его личностью. Такой знаменитый пѣвецъ, какъ Боянъ, безъ сомнѣнія, могъ процвѣтать только въ такое время, обильное поэтическимъ творчествомъ, когда народныя сказанія были широко распространены въ устахъ народныхъ пѣвцовъ. Но какъ мы привыкли приписывать Киршѣ Данилову многія народныя пѣсни, конечно, не имъ сложенныя; такъ и для автора «Слова о полку игоревѣ» знаменитое имя Бояна покрывало собою цѣлую толпу неизвѣстныхъ пѣвцовъ.

Предлагаемый здёсь любителямъ русской старины краткій опытъ о поэзім Бояновой, можетъ-быть, со временемъ полнёе опредёлится въ своемъ объемѣ и содержаніи. Можетъ-быть, кое что въ моемъ опытѣ не выдержитъ строгой критики, но во всякомъ случаѣ нельзя отказать исторіи русской литературы въ настоятельной потребности воспользоваться «Словомъ о полку игоревѣ» для возсозданія полной характеристики нашей поэзіи XI и начала XII вѣка.

Важивйшій факть, извлекаемый изъ «Слова о п. и.» для исторіи русской поззін XI въка, есть тоть, что поэзія эта, вышедши изъ своихъ первобытныхъ
мионческихъ основъ, явственно носить на себъ характеръ уже историческій.
Русскій эпосъ XI въка уже эпосъ историческій. Въ поэтическихъ интересахъ
вдохновенныхъ пъвцовъ, герои-полубоги со всею своею чудесною, мионческою
обстановкою, уступили мъсто лицамъ историческимъ, именно князьямъ русскимъ съ ихъ усобицами. Боянъ помнилъ уже усобицы первыхъ временъ:
«помняшеть бо ръчь първыхъ временъ усобиць»; и воспъвалъ стараго Ярослава, храбраго Мстислава, краснаго Романа, Олега Святославича и Святослава
Ярославича, а также и особенно — Всеслава полоцкаго.

Это главныя историческія лица, воспатыя знаменитымъ русскимъ поэтомъ XI вака. Хронологією этихъ князей опредаляется и эпоха павца.

Мстиславъ † 1033. Ярославъ † 1054. Святославъ † 1076. Романъ † 1079. Всеславъ † 1101. Олегъ † 1115.

Боянъ былъ пъснотвореца святославова, и воспѣвалъ подвиги сыновей святославовыхъ, Романа и Олега, князей тмутороканскихъ. Романа онъ называлъ Красныма, а Олега—не Святославичемъ, а Гориславичемъ. «Тогда при Олаѣ Гориславичи — такъ онъ говорилъ — сѣяшется и растяшеть усобищами; погибашеть жизнь Даждь-Божа внука, въ княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомъ скратишась». Еще припѣвкою говорилъ Боянъ то же, вѣроятно, объ Олегѣ: «тяжко ти головы, кромѣ плечю: зло ти тѣлу, кромѣ головы».

Кромъ этихъ двухъ тмутороканскихъ князей, онъ воспъваль еще третьяго, знаменитаго Мстислава, «иже заръза Редедю предъ пълкы Касожъскыми». Итакъ, по свидътельству «Слова», именно этотъ знаменитый подвигъ Мстислава, между другими, былъ воспътъ нашимъ пъвцомъ. По Нестору: «бъ бо великъ и силенъ Редедя,» то есть, великанъ, какими обыкновенно представляются въ народномъ эпосъ страшные враги.

Связь Бояна съ князьями тмутороканскими и черниговскими, въроятно, заслуживаетъ нъкотораго вниманія.

Прежде нежели будемъ продолжать о собственно исторической поэзіи Бояна, почитаємъ необходимымъ предварительно опредѣлить отношеніе нашего историческаго эпоса XI вѣка къ древнѣйшему эпосу минологическому: потому что, не смотря на желаніе пѣвца ограничиться историческими данными, не могъ онъ по самому существу народной поэзіи отрѣшить свою фантазію отъ миническихъ представленій.

Вот мненческіе намъки въ «Словъ о п. н.», безъ всякаго сомития, относятся къ древнъйшимъ народнымъ преданіямъ, къ старымъ словесамъ, представнтелемъ которыхъ для нашего автора былъ Боянъ съ своими замышленіями. Авторъ «Слова» не могъ выдумать мнеологическихъ представленій, потому что такія вещи не выдумываются отдъльнымъ лицомъ; къ тому же, какъ христіанияъ, онъ не могъ бы съ полнымъ сознаніемъ сложить эти представленія въ свою собственную фразу. Нътъ, эти мнеическіе намеки, очевидно, отдъльныя выраженія, потерявшія уже свой полный смыслъ, мнеологическіе архаизмы, заимствованные авторомъ изъ старыхъ словесъ, изъ замышенія Боянова.

Самые очевидные мнеологические следы *старыхе словесе* мы видимъ въ бъглыхъ намекахъ на языческия божества. А именно:

- 1) «Се вътри, Стрибомси внуци, въють съ моря стрълами»: эту фразу авторъ «Слова» уже примънилъ къ полкамъ нгоревымъ: стрибоговы внуки въють стрълами на полки игоревы.
- 2) При Олегъ Гориславичъ «погибащеть жизнь Даждъ-Божса внука». Такимъ образомъ при имени князя, воспътаго Бояномъ, встръчается и мифическій намекъ, безъ сомитнія, этому же пъвцу принадлежащій.
- 3) «Въстала обида въ силахъ Даждь-Божса внука. Вступилъ (1) дъвою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синъмъ море у Дону плещучи, убуди жирня времена». Здъсь три намека равно указываютъ на замы-

<sup>(1)</sup> Читай: вступила. Въ рукописи, въроятно, было подъ титлонъ, то-есть: вступи съ л надъ строкою.

шленіе прежнихъ временъ: о Дажьбогъ, Троянъ и Дъвъ съ лебедиными крыльями, на синемъ моръ.

- 4) Всеславъ полоцкій «великому Хрвсови влъкомъ путь прерыскаще». Въ послѣдствін мы увидимъ ясное свидѣтельство «Слова о полку иг.», что именно Боянъ воспѣвалъ Всеслава: и вотъ вмѣстѣ съ замышленіемъ Бояна еще намекъ на бога Хорса. Сверхъ того самъ Всеславъ при этомъ намекѣ является оборотнемъ-волкомъ или волкодлакомъ. Сверхъ того имя Всеслава сопостановлено съ другимъ лицомъ замышленія боянова, съ Трояномъ; «на седьмомъ вѣцѣ Трояни връже Всеславъ жребій о дѣвицю себѣ любу».
- 5) Наконецъ самъ Боянъ называется впукомъ бога Велеса или Волоса: «въщей Бояне, Велесовъ внуче!» Такъ обращается къзнаменитому пъвцу авторъ «Слова», безъ сомивнія, пользуясь стариннымъ обычнымъ выраженіемъ.

Изъ приведенныхъ мѣстъ явствуетъ, что мненческія и героическія основы русской поэзіи еще были свѣжи въ памяти Бояна, когда онъ предавался замышленію эпоса, уже историческаго. Какъ стихіи и явленія природы, такъ и самъ человѣкъ, по старымъ словесамъ, разумѣлся происходящимъ отъ языческихъ боговъ. Вѣтры — внуки Стрибога, вѣщій пѣвецъ — внукъ Велеса; подъ внукомъ Дажь-бога обыкновенно разумѣютъ Русь или русскихъ вообще, но судя по опредѣлительности эпическихъ формъ слѣдовало бы ожидать не мужескій родъ внукъ, а женскій внука, еслибы разумѣлась Русь, или же множ. число внуци, еслибы разумѣлась русскіе. Гораздо вѣроятнѣе подъ дажь-божимъ внукомъ разумѣть князя вообще и въ особенности какого-либо извѣстваго русскаго князя. Если пѣвецъ стоитъ въ родственной связи съ божествомъ, то и тѣмъ болѣе князь, родоначальникъ своего рода-илемени и предводитель дружины.

Итакъ, въ эпоху историческихъ замышленій Бояна дійствительность представлялась еще въ таннственномъ соотношеніи съ міромъ минологическимъ. Отношеніе ея опреділялось идеями героическаго эпоса. Люди стоять въ родственномъ отношеніи къ богамъ. Они внуки боговъ. Велесъ дідъ півщамъ, какъ податель всякаго обили и богатства, не только вещественнаго, по и духовнаго, и именно поэтическаго творчества и всякаго сверхъестественнаго, въщаго знанія и колдовства. Дажь-богъ дідъ князьямъ, родоначальникамъ и всімъ, обладающимъ землею и силами. Внучатнымъ отношеніемъ своимъ люди уравнены съ стихіями: и вітры, такъ же какъ люди, ведуть свой родъ отъ боговъ. Очевидно, что нашъ миническій и героическій эпосъ составился къ эпоху быта родоваго, и что въ XI вікі идеи этого быта еще свіжи были, когда возникъ эпось историческій.

Вивств съ твиъ эпосъ историческій еще помнить преданія о волкодлаках,

и Боянъ, воспѣвая Всеслава, представляеть его волкомъ, перебѣгающимъ путь богу Хорсу.

Женскія миенческія существа также находили себі місто въ древне-русскомъ историческомъ эпосії. Обида въ миенческомъ образії дівы съ лебедиными крыльями, которая плещется на морії, вполнії соотвітствуєть воинственнымъ Валькиріямъ сівернаго эпоса. Къ тому же эта миенческая діва встала въ силахъ тоже миенческаго существа, не простаго смертнаго, но какого-то полубога, дажь-богова внука.

Къ темъ же миенческимъ преданіямъ въ замыслахъ Бояна относится загадочная личность *Трояна* (а не *Траяна*). Это имя употребляется въ «Слове о п. иг.» въ форме прилагательнаго: *Троян*ъ въ следующихъ местахъ:

- 1) «О Бояне, соловію стараго времени! абы ты сіа плъкы ущекоталъ, скача славію по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чрезъ поля на горы.» И такъ Боянъ, воспъвая, рискалъ въ тропу троянову, зналъ какого-то Трояна, упоминалъ о какой-то тропъ трояновой, память о которой по преданію дошла до автора нашего «Слова».
- 2) «Были впечи Трояни, минула лёта Ярославля; были плъци Олговы, Ольга Святьславлича. Тъи бо Олегъ мечемъ крамолу коваще, и стрѣлы по земли сѣяще. Ступаетъ въ златъ стремень въ градъ Тьмутороканъ». Мы уже знаемъ, что Боянъ воспѣвалъ стараго Ярослава и Олега Святославича, знаемъ также что Тмуторокань имѣетъ для него особенный интересъ. Изъ этого мѣста видно, что эпоху историческую пѣвецъ велъ отъ древнѣйшей, мнеологической, представителемъ которой является здѣсь Троянъ. Впка или времена трояни для него древнѣйшая эпоха, предшествовавшая старому Ярославу; затъмъ идетъ позднѣйшая эпоха, времена усобицъ при Олегъ Святославичъ.
- 3) Эти времена трояновы действительно эпоха мисическая, какъ уже это явствуеть изъ выше приведеннаго мёста о Лебединой Двев, которая, вставнии въ силахъ дажь-божа внука, вступила на землю трояню; и именно Обида стала Двеою, вступила Двеою, когда коснулась этой мисической почвы Трояна. Это сближеніе, какъ кажется, не оставляеть сомнёнія въ мисическомъ значеніи Трояна.
- 4) Мы уже видъли связь Всеслава полоцкаго, этого волкодлака, съ божеотвомъ Хорсомъ и съ миенческимъ Трояномъ. Замъчательно, что и здъсь евже троянове относится къ эпохъ отдаленной. Какъ при имени Олега Святославича Боянъ припоминаетъ старое время трояново: такъ и начиная пъть о Всеславъ, онъ ведетъ ръчь отъ той же отдаленной поры: «на седьмомъ въцъ Трояни връже Всеславъ жребій о дъвицю себъ любу». Такимъ образомъ, Боянъ

**соединяль древнее съ новымъ, мнеическое съ историческимъ,** по выраженію Слова — «свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню».

Но кто же быль этотъ Троянъ? Едвали бы этотъ вопросъ могъ рѣшить и самъ авторъ «Слова о п. иг.» Онъ употребляетъ только прилагательное *троянъ*. Живое лицо для него уже не существовало. Онъ знаетъ вѣка трояни, тропу трояню, землю трояню. Но Боянъ, или кто другой, именемъ его названный имълъ болѣе ясное понятіе объ этомъ загадочномъ Троянъ.

Родственная связь Руси съ прочими славянскими землями въ старину была очень чувствительна. Родство парачій не могло не отразиться и на родства поэтическихъ преданій. Въ русскомъ преданіи о Февроніи муромской очевидны слады сказаній сербскихъ (¹). Древнайшій русскій эпосъ не могъ составиться виз родственнаго ему круга славянскихъ поэтическихъ преданій. Авторъ «Слова о п. нг.» вполиз сознаеть это кровное родство русской поэзіи съ поэзіею прочихъ славянскихъ племенъ и особенно южныхъ, дунайскихъ: «дѣвици поютъ на Дунаи — говорить онъ — вьются голоси чрезъ море до Кіева». Не ужели не оставили по себъ отголоска на Руси эти вьющієся съ Дуная голоса? И эти голоса слышались на Руси не только въ XII въкъ или въ XI, они вились черезъ море и гораздо раньше того, свиваясь съ голосами русскими въ тотъ прекрасный и гармоническій аккордъ, который надобно назвать древнайшимъ обще-славянскимя или все-славянскимя эпосомя.

Тогда только древне-русскій эпось получить въ исторіи нашей литературы твердую основу, когда опреділятся въ немъ всі тайныя нити, которыми онъ родственно связанъ съ первобытнымъ эпическимъ творчествомъ всіхъ славянскихъ племенъ, и особенно юговосточныхъ.

Не знаю, имъетъ ли какое отношеніе нашъ Троянъ къ римскому императору Траяну съ названнымъ по его имени Траяновымъ Валомъ. Но сказочныя преданія и повърья Сербовъ и Болгаръ о нъкоторомъ царъ Троянъ, безъ сомитнія, принадлежать къ одному общему эпическому циклу, изъ котораго и нашъ Боянъ черпаль свои пъсни о въкахъ и землъ Трояновой (2).

По сербскимъ и болгарскимъ сказаніямъ царь Троянъ есть существо миеическое изъ той породы стихійныхъ существъ, къ которой относятся вилы русалки, намецкіе альфы или эльфы, сватлые духи и подземные карлики, хранители золота и серебра, духи мрака, не терпящіе лучей солнечныхъ.

Во первыхъ, заслуживаетъ вниманія Сербская сказка о Троянъ (3), который,

<sup>(1)</sup> Смотр. лекцін о пізсняхъ древней Эдды и о муромской легендів.

<sup>(2)</sup> Смотр. о сербскомъ Троянъ мою статью въ «Москвитанинъ» за 1842 г. № 11.

<sup>(\*)</sup> Въ Сказкахъ Вука Стеф. № 39.

подобно Мидасу, съ звъриными ушами, и именно съ козлиными, какія бывали у классическихъ фавновъ, обыкновенно сближаємыхъ съ лъсными эльфами, съ нашими лъшими, съ Китоврасомъ нашихъ древнихъ сказокъ и т. п.

Не смотря на подновленія позднайшей эпохи, эта сербская сказка содержитъ въ себа многіе мотивы глубокой древности.

Царя Трояна ходили брить брадобрви. Каждаго онъ спрашиваль: что видъль? и всякій разъ замътившаго у него козлиныя уши лишалъ жизии. Однажды пошель его брить мальчикъ, и на вопросъ Трояна отвъчалъ, что вичего не видълъ, котя и замътилъ у царя козлиныя уши. Но тайна тяготила мальчика, онъ сталъ чахнуть, и просилъ у хозянна совета, какъ ему быть. Хозяннъ отвъчалъ: «Скажи свою тайну мнъ: я никому не передамъ; а если боншься, исповедай духовному отцу; а не то — ступай за городъ въ поле, вырой яму, уткни въ нее голову, и трижды исповедай свою тайну земле, и потомъ закопай яму». Мальчикь такъ и сдёлаль: сказалъ свою тайну земль. Но, спустя накоторое время, тамъ, гда была вырыта яма, выросла бузива, съ тремя вътвями, которыя были прекрасны и прямы, какъ свечи. Шелъ мимо пастухъ и сдълаль себь изъ одной изъ этихъ вътокъ дудку, сталь дудъть, и дудка сама собою запъла: «у царя Трояна козьи уши!» И эта въсть разгласилась по всему царству. Троянъ, думая, что его тайну предаль мальчикъ - брадобръй, призваль его къ себъ и грозиль смертію. Тогда мальчикъ разсказаль ему всю сущую правду — какъ томился онъ и чахъ отъ умолчанія тайны, и какъ потомъ передалъ ее землъ. Троянъ самъ желалъ удостовъриться въ нстинъ сказаннаго. Отправился вмъстъ съ мальчикомъ къ упомянутой бузинъ, вельль изь ея прута сделать дудку, и дудка действительно запела: «У царя Трояна козьи уши!» Тогда Троянъ убъдился, что на землъ ничто не можеть отъ людей укрыться; простиль мальчика, и съ техъ поръ безнаказанно допускаль себя брить всякому брадобрью.

Исповъдь землъ, напоминающая миенческие обряды древне-русскихъ Стригольниковъ, сама собою поющая дудка, усвоенная сказкамъ всъхъ родственныхъ намъ народовъ, получеловъческое и полузвъриное существо самаго Трояна — все это говоритъ въ пользу высокой древности основнаго содержанія этой сказки. Только участіе брадобръя и нравственный выводъ на концъ относятся къ позднъйшимъ подновленіямъ.

Другое сербское преданіе (1) не оставляеть сомнінія въ мноическомъ значенім Трояна въ народныхъ сказаніяхъ. И тімъ замічательніе это преданіе, что оно пріурочивается къ извістной містности. Этоть Троянъ жилъ въ 10ро-

<sup>(1)</sup> Въ сербск. словаръ Вука Стеф., изд. 2-е, 1852, стр. 750.

дю Трояню, развалины котораго и досель видны, выше Дворишта, на горь Церь, раздъляющей Зворникъ и Шабацъ. Царь Троянъ, подобно нъмецкимъ альфамъ подземнаго мрака, боялся солица и вывзжалъ только по ночамъ. И каждую ночь вздилъ онъ изъ своего города въ Сремъ, где у него была любовница. Когда онъ прівзжалъ туда, оставался у ней до техъ поръ, пока его кони съвдять кормъ, и пока не запоють петухи. Желая прекратить трояновы посъщенія, брать или мужъ этой особы насыпаль конямъ, вмёсто овса, песку, а всемъ петухамъ новыдергалъ языки, чтобъ не пели. Такимъ образомъ Троянъ остался у своей любезной дольше урочнаго времени, и уже поздно узналъ, что его обманули. Бросился на коня и поскакалъ въ свой городъ, но на пути застигло его солнце. Тогда онъ соскочилъ съ коня и спрятался въ стогъ сена; но, по его несчастію, подошли коровы и растрепали стогъ. Тогда солнце растопило Трояна.

Чъмъ древите преданіе, тъмъ болъе распространено оно между родственными народами. Сербскому Трояну вполит соотвътствуетъ Карликъ Всезнайка (Alvis), въ пъсит древней Эдды, подъ заглавіемъ Alvismal. Это альфъ мрака; онъ также, какъ и нашъ Троянъ, погибаетъ отъ солица, а сверхъ того и при подобныхъ обстоятельствахъ, въ слъдствіе своей любви къ женщинъ. Этотъ Всезнайка просилъ у Тора себъ въ супружество его дочь. Но Торъ, чтобъ избавиться отъ родства съ карликомъ, вздумалъ употребить хитрость, воспользовавшись говорливостью Всезнайки. Дъло было, конечно, ночью, потому что карликъ могъ являться только въ ночномъ мракъ. Чтобъ обманомъ удержать Всезнайку до восхода солнечнаго, Торъ сталъ его разспрашивать о всевозможныхъ таинотвенныхъ дълахъ, относящихся къ Асамъ, Ванамъ, Альфамъ, великанамъ и людямъ. Заговорившись, Всезнайка остался на поверхности земли до восхода солнца, и мгновенно отъ лучей его превратился въ камень.

Самое обыкновенное занятіе черныхъ альфовъ и карликовъ сѣверной минологін — ковать драгоцѣнности изъ золота и серебра. Знаменитая гривна или
ожерелье Френ, извѣстное подъ названіемъ Brosingamene, было выковано карликами. Эти же подземныя, стихійныя существа выковали золотыя косы богини Зноы, супруги Тора. Знаменитый кладъ сѣвернаго эпоса, принесшій
столько бѣдствій въ семействѣ Грейдмара и въ родѣ Вёльзунговъ, первоначально принадлежалъ карлику Андвари, жившему въ водѣ и принимавшему
видъ щуки.

Итакъ альоы и карлики, боявшіеся дневнаго світа, были хранителями золота и серебра. Если сербскій Троянъ сближается съ Всезнайкою древней Эдды, то Троянъ болгарскій прямо относится къ породъ сверхъестественныхъ существъ, хранителей золота и серебра, то-есть, къ тімъ же альоамъ. Но прежде нежели перейду къ болгарскому Трояну, почитаю необходимымъ предложить такое сказаріе, которое бы не оставило ни малъйшаго сомнънія о существованіи миоическихъ альфовъ-ковачей въ славянскихъ преданіяхъ.

Это именно сказаніе словацкое, о Господинь или Властитель металловт (1). У одной вдовы была прекрасная дочь, но очень разборчивая невъста. Однажды проснувшись ночью, мать молилась Богу; вдругъ видить, что спящая дочь ея во сит улыбается. «Втрио дочкъ сиится что-нибудь прекрасное, такъ сладко она улыбается» думаетъ мать, и поутру спрашиваеть дочь, отчего она во снъ улыбалась. «Мив снилось — отвъчала дочь — будто за мною прівхалъ госиодинъ въ мъдной колесницъ, и далъ мит кольцо съ камушкомъ, который свътилъ, точно звезда на небе; и когда я вошла въ церковь народъ только и смотрълъ, что на Богородицу да на меня». На другую ночь снился дочери гость въ серебряной колесницъ, который далъ ей золотую повязку; а на третью ночь — гость въ золотой колосниць, и далъ ой цълое платье изъ золота; и будто бы — какъ ей снилось — когда она вошла въ церковь, народъ все смойтрълъ уже только на нее одное. Сновиденія эти сбылись. Вътхали на дворъ къ невтств три колесницы — мъдная, серебряная и золотая. Это прівхаль прекрасный женихъ въ сопровождении своей свиты. Сосваталъ себъ прекрасную невъсту, подарилъ ей три подарка, точно такіе, какъ видъла она во снъ, — и увезъ ее съ собою. Подъвхали они къ скаль, въвхали въ ращелину, и очутились въ темномъ, подземномъ царотвъ, въ жилищъ горныхъ карликовъ: а женихъ былъ не кто другой, какъ самъ князь этого подземнаго царства, наполненнаго золотомъ и серебромъ: Когда молодая хотъла ъсть, ей подавали хлъбъ изъ серебра н золота, и она не могла откусить его, и томилась голодомъ въ теченіе всей своей бъдственной жизни, проводимой на грудахъ драгоцънныхъ металловъ Только три дня въ году позволено несчастной выходить на светъ божей, именно тогда, когда князь золота и серебра отворяеть врата къ подземнымъ сокровищамъ. Тогда на это краткое время она освобождается изъ подземнаго царства, ходить по міру, просить милостыню и собираеть хлібов. Эти три дня понедъльникъ, вторникъ и середа на крестоносной недълъ, которая начинается съ пятаго воскресенья после святой недели. Въ эти весение дни, по народному обычаю, совершаются крестные ходы для испрошенія благорастворенія воздуха и изобилія плодовъ земныхъ.

Итакъ, и у Славянъ мы встръчаемъ такія же преданія о подземныхъ альфахъ-ковачахъ, какія распространены въ мисологіи намецкой. Но вотъ что

<sup>(1)</sup> Wenzig Westslawischer Märchenschatz, 1857, orp. 10 m catha.

особенно для насъ важно: по болгарскимъ сказаніямъ и пѣснямъ (¹), этотъ нарь, владъющій несмѣтными сокровищами золота и серебра, не кто другой, какъ тотъ же Троянъ, или, какъ онъ именно называется — Троянскій Царь, а это чудесное царство его—градъ Троянъ (²), или, по другой редакціи, Тропьмъ.

Болгарскія сказанія уже сближають миенческое преданіе объ этомъ Троянскомъ царѣ съ христіанскою легендою о Св. Георгін. Вмѣсто подземнаго царства—невѣрный языческій городъ Троянъ или Тровмъ, жители котораго вѣрують не въ Інсуса Христа, а въ золото и серебро. И было въ томъ городѣ семьдесять водоемовъ, которые прохлаждали городъ студеною водою. Но что троянскіе жители любили, то Богъ имъ и далъ. Онъ совершиль имъ чудо, высушиль имъ всю воду, и во всѣхъ семидесяти водоемахъ протекло жженое золото и чистое серебро. И всякую утварь подѣлали себѣ жители изъ золота и серебра, и на себѣ и на коняхъ; всѣ нарядились въ золото и серебро; только не было у нихъ воды, нечего было имъ пить.

Итакъ, болгарская пѣсня переносить насъ въ то же металлическое царство ковачей, въ царство золота и серебра, только не подземное. Какъ по словац-кой сказкъ, хлѣбы были изъ металла, такъ по болгарской пѣсни въ водоемахъ текло золото и серебро. Какъ подземные карлики все куютъ себъ изъ драго-цѣнныхъ металловъ, такъ и жители города Трояна.

Далъе повъствуется, что Богъ умилостивился надъ жителями, и черезъ три недъли времени, недалеко отъ города очутилось болото широкое, озеро глубокое. На него стали ходить за водою. Только сторожемъ этого озера было отрашное чудовище (³), которое за воду ежедневно получало отъ жителей по одной дъвушкъ, которую тотчасъ же глотало. Черезъ три года очередь выпала царской дочери, но на спасеніе ея явился самъ Св. Георгій. Дожидаясь, пока выйдеть изъ воды чудовище, Св. Георгій положиль свою голову на колъни дъвицъ, которая искала у него въ головъ. Когда, покоясь такимъ образомъ, Св. Георгій заснуль, явилось чудовище. Дъвица залилась горючими слезами, которыя, павши на лицо святому герою, его разбудили. Побъдивъ чудовище, Св. Георгій обратилъ жителей города Трояна въ христіанскую въру.

Приведенныя мною сказанія, будучи между собою сближены, не оставляють, кажется, ни малейшаго сомненія о мионческомъ значеніи Трояна въ славянскихъ преданіяхъ, и именно о близкомъ родстве этого существа съ северными альфами и карликами.

<sup>(1)</sup> Эти поэтическія преданія сообщены мив Болгариномъ К. Х. Миладиновымъ, которому изъявляю мою благодарность. Обв доставленныя мив редакція записаны въ Македонін.

<sup>(2)</sup> Въ Болгарін на спускъ Балканъ, около Ловича.

<sup>(3)</sup> По одной редакцін это чудовище называется Сура Ламія, по другой Змія халовита,

Если уже въ свверной поэзіи встрічаемъ мы рядъ преданій, родственныхъ сербо-болгарскому Трояну; то, кажется, не слишкомъ смівлою можеть показаться догадка о сродстві Трояна боянова, съ этимъ сербо-болгарскимъ царемъ. Конечно, одно только имя, одинъ звукъ, не даеть еще права на заключеніе объ этомъ сродстві. Но изъ приведенныхъ містъ изъ «Слова о полку игореві» мы уже виділи, что имя трояново упоминается постоянно въ мисо-логической обстановкі. Это имя относилось къ преданіямъ мисологическимъ, было съ ними тісно связано; и воть сербо-болгарскій эпосъ знакомить насъ именно съ мисическимъ Трояномъ, или царемъ Троянскимъ, относящимся къ одной породії съ сіверными альфами и карликами. Можетъ-быть, Бояну были извістны какія-нибудь другія преданія о Троянів, но все же они непремінно относились къ міру мисическому, и входили, какъ эпизоды, въ цілый народный эпосъ о Троянів. Остатки этого эпоса доселів сохранились, какъ мы виділы, у Сербовъ и Болгарь.

Изъ всего сказаннаго выше о мненческихъ основахъ русскаго эпоса XI въка явствуетъ, что историческая поэзія Бояна не только не чуждалась этихъ основъ, но на нихъ, какъ на эпическомъ чудесномъ, возрастала, извлекая изъміра чудесь свои эпическія, свъжія силы.

Особенно въ пъсняхъ о Всеславъ полоцкомъ Боянъ умълъ искусно сдить въ одно художественное целое элементъ исторический съ мисическимъ. У Болна Всеславъ не только лицо историческое, не только князь полоцкій, который «скочи къ граду Кыеву, и дотчеся стружіемъ злата стола Кіевскаго»; но и въщій оборотень, который «людемъ судяще, княземъ грады рядяще, а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше до куръ Тмутороканя; великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаще». Почти то же говорится въ старинныхъ нашихъ сказкахъ о чоръ Китоврась: «Обычай же той ембя царь; во дни царствуеть надъ людьми, а въ нощи обращащеся зверемъ китоврасомъ и царствуетъ надъ зверми» (1). А такъ какъ роль Китовраса въ сказкахъ другихъ народовъ, и именно въ итальянской, играетъ сатиръ или фавнъ; то очевидно, что и Троянъ съ возлиными ушами, и оборотень-Всеславъ относятся къ одному и тому же отдълу миенческихъ представленій, вибств съ Китоврасомъ, съверными альфами и т. п. Но этого мало: сходство нашего Всеслава съ сербскимъ Трояномъ простирается до того, что оба они обгоняли путь солица: и какъ Троянъ, вивстъ съ пъньемъ пътуховъ, спъшилъ отъ своей любезной, чтобъ убъжать отъ солнца; такъ и Всеславъ до куръ, то-есть, до пътуховъ успъвалъ изъ Кіева въ Тмуторокань,

<sup>(1)</sup> Пыпина Очеркъ литер, истор, стар, повъстей и сказ, русскихъ Стр. 111. Слич. въ моей ръчи О народи, позвін въ древне-русской литературъ.

<sup>(2)</sup> Straparola, Le tredici piacevolissime notti. Notte 4, Fav. 1,

волюмъ перебъгая путь великаго солнца. Вслъдъ за тъмъ именно говорится о быотротъ Всеслава: онъ въ теченіе звона къ заутрени поспъвалъ изъ Полоцка въ Кіевъ: «тому въ Полотскъ позвонища заутренюю рано у Святыя Софен въ колокольк а онъ въ Кыевъ звонъ слыша». Можетъ означать эта фраза и чутній слухъ, но во всякомъ случать — какую бы то ни было чудесную примъту въщаго, необычайнаго героя. На это указывають тотчасъ же слъдующія за тъмъ олова: «аще въща душа въ друзъ тълъ, нъ часто бъды страдаще». Друное толо, по моему мнънію, означаетъ не другаго или какого-нибудь человъка вообще, и именно другое толо, не свое собственное, а волчые, которое надъвалъ на себя герой, перерыскивая путь великому Хорсу. Слъдовательно бъды страдалъ не кто другой, а тотъ же Всеславъ, хотя и въщая была душа его въ чужомъ тълъ, то-есть, въ волчьемъ. Слъдующее за тъмъ мъсто подтверждаетъ ваше толкованіе: «Тому въщей Боянъ и пръвое припъвку смысленый рече: ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду, суда Божіа не минути».

Итакъ, характеръ исторической поэзіи Бояна вполнъ былъ согласенъ съ народнымъ эпосомъ, въ раннюю эпоху его выхода на историческое поприще изь темной минологической области. Великія историческія событія, вызвавшія Полянъ, Съверянъ, Древлянъ и другія состднія племена изъ ихъ безразличнаго, сплотнаго существованія, отразились въ народной поэзіи историческими нъонями, въ которыхъ гороями являются уже *историческія личности* и именно князья, которыхъ восивваль Боянъ и, въроятно, другіе современные ему півцы. Въ упомянутомъ выше темномъ мъстъ «Слова о п. иг.,» кто бы ни былъ пъсно**теорчеми Святославовыми**— Боянъ, или кто другой, во всякомъ случав върно то, что въ XI в. быль уже на Русн килмей повеце и безъ сомивнія не одинъ. Конечно это не были придворные, княжескіе поэты, сочинявшіе по заказу; это были тъже первобытные, народные пъвцы, представители эпической дъятельности цълаго народа: но все же въ ихъ пъсняхъ древніе интересы, обнимавшіе нъкогда весь быть народа, всъ его върованія и преданія, должны были, такъ оказать, сократиться, сооредоточившись къ отдёльнымъ личностямъ князей. Поэтическое творчество отъ божествъ и миенческихъ героевъ низошло къ обыкновеннымъ смертнымъ, но остановилось только на высшихъ представитоляхъ варода, на квязьяхъ, придавъ имъ мионческія черты знакомыхъ идеаловъ древиваниято эпоса. Это быстрое сокращение поэтическихъ интересовъ могло произойдти только потому, что не успівшій созріть и окрыпнуть миовческій эпосъ древней Руси не могъ устоять противъ напора новыхъ силъ внесенныхъ на Русь витотт съ христіанствомъ и учрежденіемъ государственнаго порядка или наряда.

Авторъ «Слова о п. иг.», предлагая характеристику старыхъ словесъ и за-

мышленій Бояна, безъ сомнівнія, не строго держался каждаго слова, и коечто измівняль по своему, сокращаль или распространяль. Но дві приплеки, выше приведенныя, прямо приписываются Бояну. Обі оні иміють характерь притичи или пословицы. При скудности древне-русскихь поэтическихь памятниковь уже эти дві припівки заслуживають того, чтобь дать имъ почетное місто въ исторіи русской литературы XI віка или начала XII-го. Приведемь же еще разь эти драгоціньне остатки навсегда утраченнаго для насъ цілаго:

«Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду, суда Божіа не минути».

«Тяжко ти головы, кромѣ плечю; зло ти тѣлу, кромѣ головы».

Руководствуясь очень понятнымъ желаніемъ умножить число этихъ драгоцѣнныхъ *старыхъ словесь*, я позволяю себѣ думать, что авторъ «Слова,» чуждый утонченныхъ пріемовъ литератора, привель въ своемъ сочиненіи много стиховъ Бояна, не упомянувъ его имени. Тщательное изысканіе, можеть-быть, увѣнчается успѣшными результатами. Я дѣлаю только попытку.

Если объясненные мною предметы дѣйствительно составляли содержаніе пѣсенъ Бояна, то болѣе нежели вѣроятно, что и поэтическія выраженія, въ которыхъ авторъ слова передаетъ это содержаніе, принадлежатъ Бояну. При этомъ надобно предупредить одно возраженіе. Въ предполагаемыхъ изреченіяхъ Бояна могутъ встрѣтиться позднѣйшіе намеки, безспорно, принадлежащіе автору «Слова»: слѣдовательно скажутъ, — эти изреченія Бояну принадлежать не могутъ. Но самъ авторъ «Слова» даетъ намъ руководство къ отличію его словъ отъ бояновыхъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ самъ приводитъ припѣвку Бояна, и тотчасъ же, не отличая своихъ словъ отъ бояновыхъ, къ чужой припѣвкъ прилагаетъ свою собственную мысль о князѣ Игорѣ: «тяжко ти головы, кромѣ плечю; зло ти тѣлу, кромѣ головы: Руской земли безъ Июря».

Итакъ, сверхъ двухъ припѣвокъ, слѣдующія поэтическія мѣста могутъ быть приписаны замышленію Бояна:

- 1. «Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше, и стрёлы по земли свяще. Ступашеть въ злать стремень въ граде Тъмуторокане».
- 2. «Тогда при Олзъ Гориславличи съящется и растящеть усобицами; погибащеть жизнь Даждь-Божа внука, въ княжихъ крамолахъ въщи человъкомь
  скратишась. Тогда по Руской земли рътко ратаевъ кикахуть; нъ часто врани
  граяхуть, трупіа себъ дъляче; а галици свою ръчь говоряхуть, хотять полетъти на уедіе». Эти выраженія позволяю себъ отнести къ старымъ словесамъ
  на томъ основаніи, что тотчасъ же за тъмъ авторъ «Слова» говорить, что «то было въ
  ты рати, и въ ты плъки (которые воспіваль Боянъ); а сицеи рати не слышано»— и потомъ начинаетъ описывать рати и полки своего времени и по своему.

3. «Уже бо, братіе, не веселая година въстала, уже пустыни силу прикрыла. Въстала обида въ силахъ Дажь-Божа внука» и проч. По соображению съ складомъ народныхъ пъсенъ, можно бы предположить, что это мъсто въ первоначальномъ своемъ видъ было такъ:

> Уже бо, братіе, не веселая година *естала*, Встала обида въ силахъ Дажь-Божа внука; Вступила дъвою на землю Трояню, и проч.

## 4. Изъ пъсенъ о Всеславъ полоцкомъ:

На Немизъ снопы стелютъ головами, Молотятъ чени харалужными, На тоцъ животъ кладутъ, Въютъ душу отъ тъла. Немизъ кровави брезъ Не бологомъ бяхутъ посълии, Посълни костьми Рускихъ сыновъ. Всеславъ князь людемъ судяще, Кияземъ грады рядяще, А самъ въ ночь влъкомъ рыскаще.

Замічательно, что повтореніе послідняго слова одного стиха въ началів другаго стиха, свойственное народной поэзіи не только славянской, но и ніти мецкой и романской, встрічаемъ уже и у Бояна; напр. посліяни — посліяни.

5. Рекомендуя Бояну воспъть о полку игоревомъ, авторъ, тотчасъ же, какъ кажется, намъренно приводить его слова или говорить въ его духъ: «не буря соколы занесе чрезъ поля широкая; галици стады бъжать къ Дону великому»: потому что вслъдъ за тъмъ говоритъ: «чили въспъти было, вещей Бояне, Велесовь внуче!» То естъ: вотъ не эдакъ ли тебъ пропъть?

Можетъ быть, къ замышленію же боянову принадлежить и Диез, сидящій на верху дерева, и потомъ съ него падшій, и гомскі к красных длем съ своими пізснями; но я ограничиваюсь покамізсть наиболіве візроятнымъ.

Если бы не дошло до насъ ни припѣвокъ, ни стиховъ Бояна, то уже одна карактеристика его пѣснопѣнія, предложенная авторомъ «Слова», вмѣняетъ въ обязанность историку русской литературы подробнѣйшее и болѣе обстоятельное изслѣдованіе объ этомъ знаменитомъ древне-русскомъ пѣвцѣ. Уже одна эта карактеристика, какъ достовѣрное свидѣтельство, составляетъ любопытнѣйшій фактъ въ исторіи русской поэзіи XI вѣка или начала XII, и для нея одной слѣдовало бы дать почетное, самостоятельное мѣсто въ древнѣйшемъ періодѣ русской словесности.

Воть эта характеристика: «Боян» бо вѣщій, аще кому хотяше иѣснь творити, то растекашется мыслію по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы». За тѣмъ слѣдуетъ выше приведенное мѣсто о томъ, какъ онъ пускалъ десять соколовъ на стадо лебедей, то есть, вскладалъ свои десять перстовъ на живыя струны.

Итакъ, Боянъ самъ пълъ свои пъсни, подобно другимъ народнымъ пъвцамъ, и сопровождаль свои песни струннымь инструментомь. Это древнейшей обычай русскихъ пъвцовъ, и доселъ процвътающій между южно-русскими бандуристами; это вмъстъ съ тъмъ и обычай всъхъ Славянъ, восходящій ко временамъ отдаленнымъ. Чешскій півецъ языческихъ временъ, по имени Забой, вдохновенною пъснею воодушевляя своихъ соотечественниковъ къ защить родной старины и преданья, бралъ въ руки варито звучно, то есть, струнный инструменть. (1) Уже въ VI въкъ у Славянъ существовалъ тотъ же музыкальный обычай. Карамзинъ (2) приводить изъ византійскихъ историковъ следующее свидътельство подъ 590 годомъ: «Греки взяли въ плънъ трехъ чужеземцевъ, имъвшихъ, виъсто оружія, китары или оусли. Императоръ спросиль, кто они? Мы Славяне, отвътствовали чужеземцы, и живемъ на отдаленнъйшемъ концъ Западнаго Океана (моря балтійскаго)..... Съ оружіемъ обходиться не умъемъ и только играемъ на гусляхъ. Нътъ желъза въ странъ нашей, и мы, не зная войны и любя музыку, ведемъ жизнь мирную и спокойную». Не смотря на ндиллическій, сентиментальный тонъ этого свидётельства, одно не подлежить сомнанію, что планные Славяне были павцы, и что у славянскихъ павцовъ VI въка быль обычай сопровождать свои пъсни гуслями, обычай, которому слъдовалъ еще и нашъ Боянъ.

Но отъ музыкальной части бояновыхъ пъсенъ воротимся къ тому, что авторъ «Слова» говоритъ собственно о поэтическомъ воодушевленіи древняго пъвца. Начиная или замышляя свою пъснь, Боянъ растекался мыслію по дереву, стрымъ волкомъ по землі, сизымъ орломъ подъ облака. И въ другомъ містть о немъ же сказано: «Скача славію по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы». Подъ этимъ возвышеніемъ и расширеніемъ творческаго воодушевленія, конечно, надобно разуміть что-нибудь иное, а не возвышенность образа мыслей и широту взгляда, какъ то и другое разумітся въ современномъ намъ, утонченномъ смыслі. Это возвышеніе и расширеніе творческой фантазіи должно быть понимаемо въ томъ виді, какъ понимается и доселі въ русскомъ народномъ эпосі. Ничего лучшаго, по моему митнію, нельзя найти

<sup>(1)</sup> Въ краледворск. рукоп. пъсня: Забой, Славой и Людект.

<sup>(2)</sup> Истор. Госуд. Рос. т. 1, гл. 1.

въ нашей народной поэзін для объясненія этого вдохиовеннаго полета сантазін Бояна, какъ извістная прелюдія, которою русскіе півцы до позднійшихъ временъ начинають свои нівони:

> Высота ли, высота поднебесная, Глубота, глубота окіянъ море; Широко раздолье по всей земли, Глубоки омуты дивпровскіе.

Точно такъ же, какъ авторъ «Слова» говорилъ о Боянѣ, такъ и теперь можно сказать о народныхъ пѣвцахъ, что они, замышляя пѣсню о Владимірѣ, Красномъ Солнышкѣ, или о Соловьѣ Будиміровичѣ, пускаются волкомъ по всей землѣ, взлетають сизымъ орломъ подъ облаки.

Остается необъясненнымъ *мыслено древо*, состоящее въ связи съ выраженіемъ: «растъкашется *мыслію по древу*» (1). Но такъ какъ авторъ «Слова» называетъ Бояна *соловьемъ*, то что же мудренаго, если продолжая свое сравненіе, онъ заставляетъ соловья скакать или прыгать по дереву? «Скача *славію* по мыслену древу». Авторъ именно соловья заставляетъ скакать по дереву. Потому-то и растекался Боянъ-соловей *мыслію по древу*.

Вышеприведеннымъ мѣстомъ не ограничивается характеристика Бояна въ «Словѣ о полку игоревѣ». Авторъ называеть его вышимъ, то есть, знающимъ, мудрымъ, знахаремъ и чародѣемъ, по древнѣйшей связи понятій о поэзіи, знаніи, колдовствѣ и проч. Поэзію его называеть замышленіемъ; для составленія или сочиненія пѣсни употребляеть выраженіе: пъснъ творити, откуда потомъ сложное пъсно-творецъ. (2)

Но особенно дорога была для автора родная старина, изъ которой въяло на него поэтическимъ вдохновеніемъ древняго народнаго эпоса. Какъ поздитйшій русскій півець, заключая свою пісню, съ самодовольствіемъ припіваль: «то старина, то и діянье»; такъ и авторь «Слова» только что задумаль повести річь о полку игореві, тотчась же обратился къ старині, къ старымі словессамі. Только что онъ настронль свою душу къ поэтическому замышленію, тотчась же пахнула на него родная старина со всімь своимъ поэтическимъ обаяніемъ; и сколько онъ ни отділывался отъ этого чарующаго обаянія, твердо рішась вести свое слово по исторической, положительной колеї фактовъ,

<sup>(1)</sup> Потому «Слово о полку вгорева» не даеть права въ слова месле видать мению или какого другаго зварка, какъ накоторые объясияли.

<sup>(3)</sup> Первые надатели «Слова» напечатали плествория, какъ кажется, опибочно. Въ рукописи, въроятно, было съ титломъ на верху, точно такъже, какъ они въ другомъ мъстъ, въроную, тоже изънедъ титла неправильно прочли плесь вм. плеснь.

по былинать сего времени, все же вездъ сопровождало его это поэтическое обаяніе старины, эти прекрасныя старыя словеса, это цвътущее замышленіе Бояна, которое замъняло автору «Слова» гомерову Муву. (1)

Называя Бояна пъснотворцемъ *стараго времени*, соловьемъ *стараго времени*, авторъ заявляетъ тъмъ свое великое къ нему уваженіе, какъ къ достойному представителю поэтическаго преданія.

Теперь перейдемъ къ наименованію Бояна соловьемъ.

Русская изсня столько заимствовала прекрасныхъ поэтическихъ мотивовъ отъ уподобленія съ пізвчими пташками и особенно съ соловьемъ, что ніть ничего естественні прозвать соловьемъ и самаго пізвца, который какъ бы состязается въ пізнь съ этою птичкою. Впрочемъ это не исключительная особенность русскихъ пізсенъ. Романскіе трубадуры и нізмецкіе миннезенгеры, подражая народной поэзіи, не меньше русскихъ пізвцовъ прославляли пізсни соловья, или состязались съ нимъ въ безотчетномъ, художественномъ творчествъ. Даже минологія и символика птицъ въ нашей народной поэзіи почти таже, что въ поэзіи романскихъ и нізмецкихъ племенъ. И тамъ, также какъ у насъ въ «Словъ о полку игоревъ» орлы клектомъ на кости звърей зовуть или соловьи веселыми пъснями свъть повъдають (2).

Въ основъ подобныхъ поэтическихъ мотивовъ лежало върованье въ истину гаданія по птичьима чарама, а также и убъжденіе въ возможности понимать птичій языка. Отвъдавъ зменной крови, стверный Зигурдъ сталъ понимать этоть языкъ, и услышалъ, какъ орлицы принимали участіе въ его судьбъ и подстрекали на подвигъ. Средневъковая поэзія, проникнутая этимъ миенческимъ убъжденіемъ о языкъ птицъ, между прочимъ, приписываетъ именно соловью зловъщіе совъты и ободрительные къ убійству клики. Поэты часто приводять звукоподражательный припъвъ соловья, именно: оссі, оссі, или осмі, осмі, будто бы означающій: убей, убей. Въ поэмъ о монахъ Евстахіи, знаменнтомъ морскомъ разбойникъ конца XII въка и начала XIII, разсказывается, какъ онъ, убъжавъ отъ преслъдовавшаго его графа булонскаго, подшутилъ

<sup>(1)</sup> Въ избъжаніе недоразумѣній привожу здѣсь миѣніе г. Шевырева, не согласное съ изложеннымъ мною о высокомъ значеніи поэтической старины, но скрѣпленное почетнымъ авторитетомъ Пушкина. Въ 27 примѣч. къ 10 лекцін г. Шевыревъ говоритъ: «здѣсь кстати припоминтъ толкованіе Пушкина, который пропускалъ частицу ли, или даваль ей смыслъ отрицательный: «не прилично намъ, братья, начать старыми словами прискорбную повѣсть о походѣ игоревомъ; начаться же той иѣсии по былинамъ сего времени, а не по вымысламъ бояновымъ». «Явно — продолжаетъ г. Шевыревъ — что авторъ отказывается отъ прежней поэзіи вымысла — и называеть слова Бояновы уже старыми словами при всемъ уваженіи къ самому иѣвцу и къ тому доброму, что представлям его времена».

<sup>(2)</sup> См. прекрасную статью Уланда: Rath der Nachtigall, въ Германін Песйсера, 1858 г. 🚜 2,

надъ нимъ, опрятавшись въ лъсу и припъвая на голосъ соловья: ochi, ochi, ochi/(1)

Входя такимъ образомъ въ понятія и воззрѣнія средневѣковой старины, мы видимъ, что прозваніе пѣвца соловьемо выражало не одйу только музыкальную опособность. Суевѣрной старинѣ въ звукахъ этой итицы чуялось радостное или печальное предвѣстье. Русская народная поэзія убѣждаетъ насъ въ первоначальномъ миенческомъ значеніи соловья. Этимъ именемъ назывался не только заморскій гость Будиміровичь, мастера котораго въ одну ночь построили палаты въ вишеньѣ орѣшеньѣ у Запавы Путятишны, но и лицо чисто миенческое — Соловей Разбойнико, конечно, случайно сблизившійся съ французскимъ монахомъ Евстахіемъ.

Этотъ соловей разбойникъ не мыслію только своею скакала по деревама, какъ соловей Боянъ, — но и дъйствительно жилъ, да еще на девяти дубахъ. Хотя и прозванъ былъ соловьемъ, но, судя по его въщей натуръ и по способности кричать на разные голоса звъриные, соловей этотъ былъ именно со всъми признаками той въщей птицы, трели которой возбуждали къ убійству. Когда Соловей Разбойникъ заслышалъ приближеніе Ильи Муромца:

Засвисталъ соловей по соловыному, А въ другой зашинълъ, разбойникъ, но зменному, А въ третъи зрявкаетъ по звъриному. (2)

Вовсе не имъя въ виду сближать Бояна съ Соловьемъ Разбойникомъ, я хотътъ только выразить ту мысль, что хотя Боянъ называется соловьемъ пре- имущественно по искусству въ пънъъ, однако въ суевърные средніе въка этой пъвчей птицъ приписывалось большее значеніе, нежели теперь.

, Какъ самъ Боянъ называется соловьемъ, такъ его въщіе персты уподобляются десяти соколамъ, а струны его инструмента — стаду лебедей. Уподобленіе соколу означаеть быстроту, силу и ловкость. Какъ у насъ въ пъсняхъ очи называются соколиными, то-есть, ясными (потому — ясный соколя), быстрыми, проницательными; такъ въ средне-въковой поэзіи западной даже самые глаза называются соколами (1). Скальды употребляютъ описательное выраженіе для руки: берега или съдалище сокола (haukströnd). Такимъ образомъ, проникаясь воззрѣніями средневъковой поэзіи, мы вполнѣ поймемъ воз-

<sup>(1)</sup> Romans de Witasse le Moine. Crux. 1141 u cata.

<sup>(2)</sup> Древнія россійскія стихотворенія; стр. 353.

<sup>(\*)</sup> Jac. Grimm, Geschichte d. deutsch. Spr. 1, 44.

можность сивлаго уподобленія, которов себв повзолиль авторъ «Слова о п. иг.», говоря о музыкальномъ искусствв Бояна.

Остается сказать несколько словь объ отношеніи этого півна къ Велесу. Мы уже знаемь, что онь называется внукомь этого божества. Изъ клятвы вонновь святославовыхь, приводимой Несторомь (1), известно, что Велесь или Волось быль бого скотій: «да имбемь клятву отъ Бога, вь его же веруемь, въ Перуна и въ Волоса скотья бога». Если слово скоть могло въ последствіи нолучить смысль богатства и обилія вообще, то первоначально оно имбло значеніе собственное; и Волось быль покровителемь жизни пастушеской, какъ Перунъ—жизни земледельческой. Въ эпоху Святослава оба эти божества считались высшими, или по крайней мере наиболе господствовавшими въ религіозныхь убъжденіяхь: потому именами ихь и скреплялась самая сильная клятва. Такъ какъ божества—покровители домашняго скота вмёстё и покровители земледёлія: то и Волось, по обрядамь русскаго народа, доселе употребляющимся, чествуется какъ божество земледёльческое, именно въ обрядь завиванья на ниве волосовой бороды.

Отношеніемъ Бояна къ божеству мирнаго быта земледѣльческаго и осѣдлаго опредѣляются понятія и убѣжденія древней Руси о связи поззіи съ высшими, миенческими существами и съ той эпохою, къ которой относили у насъ пронсхожденіе поззіи. Поэть быль внукомъ бога, съ поклоненіемъ которому славянскія племена на Руси перешли изъ быта пастушескаго къ земледѣльческому. Слѣдовательно самая поэзія древней Руси первоначально была порожденіемъ мирной сельской жизни; она была плодомъ общаго довольства, скромнаго благонолучія трудолюбивой жизни, подобно тому, какъ и теперь множество пѣсенъ обрядныхъ, сопровождающихъ посѣвъ, сѣнокосъ, жатву и другія сельскія занятія, могли бы быть названы произведеніемъ вдохновенія тѣхъ же древнѣйшихъ пѣвцовъ внуковъ Волоса, къ которымъ авторъ «Слова о п. иг.», причисляеть Бояна.

И такъ Боянъ, пъвецъ усобицъ и воинскихъ походовъ князей, названъ внукомъ божества довольства и мирнаго благополучія. Это противоръчіе объясняется тъмъ, что Боянъ названъ внукомъ Велеса только по старой привычкъ,
какъ въ старину, гораздо прежде исторической междоусобной поэзіи, называли
поэтовъ минологическаго обряднаго эпоса, родственными узами связаннаго съ
бытомъ сельскимъ, земледъльческимъ. Русская поэзія, сдълавшись историческою, уже прервала непосредственную связь съ минологіею. Слъдовательно
эпитетъ поэта — Велесовъ внукъ, не могъ сложиться для поэта историческаго,

<sup>(1)</sup> Мо издан. Археогр. Ком. 1, 31.

для Бояна. Боянъ уже наслъдовалъ этотъ эпитетъ отъ прежнихъ нъвновъ, которые ниъли большее право называться внуками божества мира и благонолучія сельской жизни.

Напротивътого, по съвернымъ мисологическимъ и поэтическимъ сказаніямъ, получивнимъ свое высшее развитіе въ эпоху воинственную, поэты получають даръ вдохновенія отъ напитка божества Одина, покровителя воиновъ и ихъ бурной, исполненной треволненій жизни. Такимъ образомъ, самыми отношеніями своими къ міру мисическому, поэзія славянская существенно отличалась отъ съверной.

Въ заключение, о древнъйшей русской поэзіи XI и XII въка почитаю необходимымъ сказать нъсколько словъ объ отношеніи ея къ жизни и литературъ.

Не приводя здісь общензвістных свидітельстві о грубомь язычестві народныхъ массъ въ XI въкъ, о почитаніи волхвовъ, о соперничествъ этихъ последенить съ христіанскимъ духовенствомъ и т. п., все же я долженъ заметить, что эта языческая почва не могла не поддерживать во всей свъжести прежнія силы древняго мисологическаго эпоса, въ ту эпоху, когда Боянъ складываль свои историческія пісни. Въ послідствін, вітроятно, опреділится въ большей ясности характеръ и этой чисто языческой поэзіи XI въка. Но для насъ въ настоящемъ случав важно то обстоятельство, что Боянъ съ своими историческими пъснями выдвинулся изъ этой темной массы языческаго чествованія волхвовъ. Онъ принадлежаль къновому поколінію півцовъ; онъ быль житель лучшей, образованивищей страны, именно южной Руси. Визств съ особенностями южной ръчи и поэзіи, на немъ отразилась и ранняя образованность той страны; и въ то время какъ по Волгъ, по Шексиъ и на Бълъозеръ кудесники творили разныя чудеса, а въ Новъгородъ волхвъ собиралъ около себя народъ противъ князя и епископа, нашъ югорусскій півець былъ уже другомъ князей и не только прославлялъ ихъ подвиги, но и осуждалъ усобицы.

Поэзія историческая стоить въ связи уже съ льтописью. Пробудившееся сознаніе о самостоятельной жизни, политической и религіозной, отозвалось въ южной Руси уже въ XI въкъ потребностью въ льтописи, вмъстъ и гражданской и церковной, какова льтопись Нестора. На новомъ, болье развитомъ поприщъ образованности возникли новые иравственно-религіозные и художественные типы добра и зла. Фантазія народная уже увлекалась свътлыми образами Бориса и Глъба и рисовала мрачную тънь Святополка Окаяннаго. Соединяя интересы народа и литературы, Боянъ былъ достойный современникъ Нестору, и если самъ заимствоваль въ свои пъсни изъ историческихъ разска-

зовъ, то, безъ сомивнія, могь и передавать літописцу въ звучныхъ пісняхъ предавія русской старины. По крайней міріз, и літописецъ, и поэтъ смотріли на міръ одинаковыми глазами, оба обработывали одно и то же содержаніе, и волею или неволею сходились на однихъ и тіхъ же предметахъ, какъ наприміръ на прославленіи храбраго Мстислава, «иже заріза Редедю предъ плъкы касожскими».

## XV.

## РУССКІЙ НАРОДНЫЙ ЭПОСЪ.

(По поводу *Русских пъсенз и духовных стихов*, изданныхъ г. Якушкинымъ въ Лътописяхъ Русской Литературы за 1859 г. и въ Отечественныхъ Запискахъ за 1860 г.)

Теоретическое изучение литературы и искусствъ состоить въ теснейшей связи и во взаимномъ вліяніи не только съ практическою художественною двятельностію своей эпохи, но и вообще съ господствующими идеями, со всѣмъ умственнымъ и нравственнымъ, общественнымъ и политическимъ направленіемъ и, конечно, никогда не чувствовалась эта связь такъ живо, какъ въ настоящее время. При благотворномъ вліяніи христіянскаго просвъщенія, въ теченіи въковъ, выработалось наконецъ то всеобъемлющее, безпредъльное чувство человъколюбія, которое всъмъ и каждому внушаетъ уваженіе и любовь къ массамъ народнымъ и на пользу этихъ последнихъ вызываетъ къ множеству геніяльныхъ открытій и великодушныхъ предпріятій, которыми становится знаменито наше время. Этому господствующему направленію вполит соотвътствуеть, въ теоретическомъ изучении литературы и искусствъ, блистательная разработка народныхъпоэтическихъ элементовъ. Лучше всего убъждаетъ насъ въ этомъ Германія, эта классическая страна учености. Какъ летъ за двадцать пять тому назадъ теорія словесности и искусствъ была загромождена кучами всевозможныхъ нъмецкихъ учебниковъ и изслъдованій эстетическихъ пінтическихъ, стилистическихъ; такъ въ настоящее время непрестанно издаются тамъ сборники народныхъ пъсенъ, сказокъ, повъствованій, а также памятники средневъковой литературы, съ комментаріями и словарями, разрабатывается народная мисологія, исторія нравовъ, обычаевъ и вообще всего народнаго быта.

Каковы бы ни были теоретическія погръшности курсовъ словесности, процеттавшихъ въ нашихъ университетахъ летъ пятнадцать тому назадъ, и основанныхъ на Шлегелъ, Вильменъ, Сисмонди и на нъкоторыхъ скудныхъ результатахъ философіи искусства, — главнъйшій и существеннъйшій недостатокъ этихъ курсовъ состоить въ томъ, что они отвлекали здоровыя и свъжія силы учащихся отъ благотворнаго изследованія фактовъ; вместо самостоятельнаго изученія предметовъ науки, давали безжизненныя формулы философскія, и, полагая философскими воззрѣніями расширить свободный кругъ мышленія, только сковывали мысль, насильственно налагая на нее готовыя формулы какой-нибудь эстетической теоріи. Но самое злое и вредное въ этихъ эстетическихъ руководствахъ было, такъ сказать, аристократическое ихъ направленіе. Не только съ точки зрвнія эстетической, но и исторической, изследователь обращался только къ свътиламъ литературы и искусства, и именно къ свътиламъ первой величины: выставлялъ великія достоинства Данта и Шекспира, Ломоносова или Державина, и, съ высоты своего эстетическаго трибунала, вооруженный мнимо безпристрастною критикою, — величаво раздавалъ мелкія награды прочимъ писателямъ, которыхъ удостоивалъ своей эстетической оцънки. Что за дъло было такому выспреннему критику до нашихъ народныхъ пъсенъ, оскорблявшихъ его утонченный вкусъ, воспитанный въ аристократической обстановкъ такъ называемыхъ образцовыхъ академическихъ произведеній? Что за дъло было ему до нашихъ старинныхъ сборниковъ XV, XVI или XVII в., наполненныхъ поученіями и повъствованіями на ломаномъ болгарорусскомъ и польско-русскомъ языкъ, наполненныхъ сочиненіями, которыя, можеть-быть, вполна удовлетворяли нашихъ грубыхъ предковъ, но къ которымъ нельзя было приложить формулы объ отношеніи художественной иден къ формъ, опредъляемомъ законами его эстетики? --- И такіе теоретики-критики не только не хотъли знать нашей письменной старины и народности, но и на самомъ дълъ не знали ни той ии другой, и, своими выспренними взглядами становясь будто бы выше нашей старины и народности, только возбуждали къ той и другой презраніе, приведшее къ вредному предразсудку, довольно распространенному еще и теперь, будто можно составить себт втрное полятіе объ исторіи русской литературы на изученіи поздивищихъ писателен. начиная отъ Кантемпра или Ломоносова, безъ основательнаго знанія нашей древней литературы и безъ живъйшаго сочувствія къ народной словесности:

Между тъмъ, изучение собственно народной словесности, то-есть, пъсенъ,

сказокъ, народныхъ преданій и повъстей и другихъ такъ называемыхъ народных книг, это благотворное изучение, которымъ современная наука преимущественно обязана энергической, геніяльной діятельности Я. Гримма и его многочисленныхъ последователей, дало новое направление изследователямъ исторіи литературы, расширило ихъ воззрвнія и всего болже способствовало низведенію эстетической критики съ ея шаткаго, исключительнаго трибунала. Изследователи литературы усмотрели, что позади и около литературныхъ и вообще художественныхъ знаменитостей толпятся целые ряды деятелей, правда — не столько прославленныхъ, но въ свое время приносившихъ великую пользу успъхамъ народнаго образованія своими негромкими произведенія ми. Вмість съ расширеніемь изучаемаго матеріала, самый художественный вкусъ сталъ очищаться отъ теоретическихъ предразсудковъ, безусловно раболъпствовавшихъ передъ какимъ-нибудь Тассомъ, Боккаччіо или Петраркою. Нашли наконецъ, что и кромъ итальянскаго нувеллиста были многіе другіе нисколько ему не уступавшіе въ наивности разсказа, и несравненно выше его стоявшіе по свъжести поэтическихъ воззръній и по глубинъ и искренности средневъковыхъ народныхъ върованій и убъжденій, даже по мъткости и силъ сатирическихъ выходокъ. Узнали положительно, что еще за долго до сладкоръчнваго пъвца Лауры, и въ Италін, и въ Германіи, и въ другихъ западныхъ странахъ, были лирическіе поэты, болъе искренніе и задушевные, болъе проникнутые свъжими силами народнаго творчества и нисколько не испорченные искусственною аффектацією, которою страждуть сонеты этого итальянскаго миниезингера XIV въка. И великому, пресловутому Тассу стали отказывать въ громкомъ притязаніи на эпическое творчество, указавъ ему скромное м'єсто между поэтами любви, и въ его поэмъ стали находить болъе достоинствъ лирическихъ, нежели эпическихъ. Въ плавности прозы и художественности стиха перестали видеть безусловную привилегію на почетное место въ критической теоріи или въ философической, эстетической исторіи литературы и искусства. Равнымъ образомъ, поздивищія открытія Румора, Дидрона, Шназе, Куглера и многихъ другихъ, въ области христіянской археологіи и исторіи искусства достаточно уже убъдили всъхъ, слъдящихъ за новъйшими успъхами науки, что эстетической критикъ предстоить еще много труда опредълить и оцънить тысячи художественныхъ фактовъ, прежде чъмъ успокоить свой изысканный вкусъ на знаменитыхъ произведеніяхъ Рафаэля или Дюрера.

Хотя на западъ уже много сдълано для изученія старины и народности, несравненно больше, чъмъ у насъ; но постоянно открываемые и издаваемые памятники литературы и искусства въ Германіи, Франціи и другихъ европейскихъ странахъ, эта энергически и дружно стремящаяся впередъ литературная и ученая дъятельность къ изслъдованію сокровенныхъ основъ національности — пріуготовляєть блистательную будущность историческому изученію, а въ настоящее время открываєть такое широкое поприще мыслящему изслъдователю, даеть столько новыхъ и свъжихъ литературныхъ и художественныхъ интересовъ, что онъ развъ только съ сожальніемъ о заблужденіяхъ человъческаго ума можеть обратиться назадъ, къ тъмъ эстетическимъ теоріямъ, которыя мнимою обширностью и высотою взглядовъ прикрывали самый скудный запасъ насущныхъ свъдъпій.

Подъ кажущеюся сухою положительностью этихъ непрестанныхъ изданій старинныхъ и народныхъ памятниковъ литературы и искусства болѣе внимательный взглядъ не можеть не замѣтить ихъ высокаго значенія для успѣховъ просвѣщенія, не можеть не открыть зародышей для правильнаго развитія философской, эстетической мысли на твердыхъ основахъ.

Литература и искусство служать только внашнимъ выражениемъ духовныхъ отправленій жизни народной. Въ прежнее время, останавливаясь только на геніяльныхъ личностяхъ въ исторіи художественнаго и литературнаго развитія, думали въ этихъ личностяхъ, такъ сказать, подслушать отвъты на задушевные вопросы той эпохи, къ которой каждая изъ геніяльныхъ личностей принадлежить. Теперь не довольствуются такимъ привилегированнымъ положеніемъ генія, отвітствующаго на запросы своей эпохи; думають, что трудно и даже невозможно бываеть понять этого геніяльнаго отвіта безъ всесторонняго, подробитишаго изученія самыхъ вопросовъ, которые предложены были ему эпохою. И вотъ — около прославленнаго геніяльнаго имени изучасмой эпохи скопляется цълый рядъ произведеній, правда — не столько знаменитыхъ, не столь превознесенныхъ эстетическою критикою, но столько же исполненныхъ жезненнаго интереса, чаяній и ожиданій, вполнѣ характеризующихъ господствующее настроеніе цілыхъ народныхъ массъ. Такимъ образомъ, вопросъ о художественной, литературной личности становится на второмъ планъ, и главное вниманіе обращается на цълую массу дъятелей, болье или менъе извъстныхъ, на понятія, воззрънія и убъжденія, на радости и печали цълыхъ покольній, даже всего народа, по всьмъ его классамъ и общественнымъ ступенямъ. Аристократизмъ геніяльной личности уступаеть мъсто, въ своемъ нравственномъ значеніи, высокому, гуманному достопиству духовныхъ стремленій цълой эпохи; нечувствительно вносится онъ въ широкій потокъ духовной жизни цълаго народа; онъ низводится, такимъ образомъ, до своихъ коренныхъ, народныхъ основъ, и следовательно сглаживаетъ съ себя феодальный характеръ исключительнаго превосходства.

Едвали нужно доказывать, какъ много обязанъ своимъ происхождениемъ

такой широкій, безпристрастный взглядь на литературу — разработкі, собственно такъ называемой народной безвиску сственной словесности, живущей въ устахъ простаго народа. Именно эта словесность стоить преимущественно вить всякой личной исключительности, есть по преимуществу слово целаго народа, глась народа — какъ выражается известная пословица, есть эпось (тоесть, слово) — какъ она называется въ эстетикахъ, хотя и неумівшихъ оцінить великаго ся значенія.

Развитіе наукъ въ теченіе столетій часто проходить по самымъ извилистымъ и ложнымъ дорогамъ, а въ отношеніи исторіи литературы и эстетики можно сказать, что только въ последнее время обенть этимъ наукамъ показанъ надлежащій ихъ исходъ и върный путь, когда по достоинству была опънена народная поэзія, какъ твердая основа всему дальнійшему художественному и литературному развитію. Следовательно, то, съ чего следовало бы начать эстетическое ученіе не только о поэзін вообще, но и о прочихъ искусствахъ, то введено въ науку только въ последній періодъ ся развитія. Но могла ли, въ теоретическомъ отношени, народная поэзія получить свое настоящее, законное мъсто въ кругу прочихъ поэтическихъ произведеній, когда эти послъднія уже въ теченіе многовъковаго существованія пінтики были приведены въ извъстную систему и тъсно сгруппированы? Параграфы эстетики объ эпосъ, драмъ, идиллін, дидактической поэзін, будучи насильственно раздвинуты новыми, великими открытіями, могли ли, потеснившись, усвоить себе во всей полноть и свободь живительныя идеи о высокихь качествахъ народнаго творчества? Если эстетика, какъ всякая философская наука, въ своей системъ должна представлять стройный организмъ, въ подчинении всехъ частностей основной идев, въ проведения одной всеоживляющей философской мысли по разнообразному матеріялу художественныхъ данныхъ: то, внесши новое, и притомъ такое основное звено, какова народная поэзія, въ цвпь своихъ умозаключеній и выводовъ, успъла ли эта наука перестроить свою систему, начиная съ самаго ея основанія и до вершины? — Современное состояніе эстетики вполит убъждаеть насъ въ томъ, что отвъчать на эти вопросы утвердительно не можемъ. Эта философская наука, построенная на скудныхъ фактахъ и безполезныхъ воззрвніяхъ, — какъ тв веткіе мехи, въ которые не вливають вина новаго,--не можеть уже вибстить въ свои условные предблы свежаго, здороваго матеріяла, въ обиліи заготовленнаго нов'яйшею историческою разработкою художественных рактовъ вообще, и темъ более разработкою такого предмета первой важности, какова народная поэзія. Впрочемъ, чтобъ не распространяться въ общихъ доводахъ, приведу доказательство на самомъ деле. Самое видное мъсто въ эстетической литературъ нашего времени занимаетъ сочинение

тюбингенскаго, а потомъ цюрихскаго профессора Фишера; 1-я часть вышла еще въ 1846 г., но последняя, 5-я теградь 2-го отдела 3-й части явилась только въ 1857 году. Эта тетрадь посвящена поэзін, и въ ней-то изложено ученіе объ эпось, въ двухъ главахъ: 1-я о существь эпоса, и 2-я о видахъ эпической поэзіи (стран. 1265—1321). Несмотря на кажущуюся философскую основательность и значительную начитанность, итмецкій профессорт не могъ уже вложить новой жизни въ умирающій организмъ своей науки. Найдутся въ его книгъ кое-какія върныя понятія объ эпическомъ стиль, извлеченныя изъ мъткихъ наблюденій Шиллера, Гете, В. Гумбольдта, но въ своей теоріи объ эпост вообще онъ остается при освященныхъ втками предразсудкахъ Аристотеля, искавшаго въ эпост какого-то витшияго, искусственнаго единства, и измфрявшаго достоинство поэмы, драматическими пріемами. Само собою разумъется, что при такихъ устарълыхъ понятіяхъ, отношеніе эстетики Фишера къ народной поэзіи вышло самое жалкое. «Народная поэзія — говорить этоть ученый — несмотря на ея искренность и свъжесть, при ея недостаткъ въ технической художественной обработкъ, слишкомъ бъдна (doch zu arm), и потому можеть она возпроизвести великій матеріяль эпической поэзіи не иначе, какъ только въ разрозненныхъ, отдельныхъ песняхъ (стр. 1287). Въ этихъ словахъ явственно слышатся и странные толки о какомъ-то эпическомъ единствъ, и напыщенная ръчь академическаго критика, свысока снисходящаго къ безъискусственнымъ пъснямъ.

Нътъ сомнънія, что приведеніе къ единству народныхъ поэтическихъ сказаній, конечно искусственное и болье или менье случайное, составляеть одну изъ замъчательнъйшихъ эпохъ въ развити народной поэзіи: но эта эпоха уже лишена первоначальной свъжести эпическаго періода, и служить только переходомъ отъ чисто народнаго творчества къ искусственной разработкъ поэтическаго матеріяла отдъльными лицами. Чъмъ обильнъе безъискусственная поэзія какого-либо народа, чтить шире и полите раскрылись въ ней народныя миоы и сказанія; темъ естественнее и легче этоть переходь оть отрывочныхъ рапсодій къ целому эпосу, въ которомъ они группируются въ одно целое. И чъмъ сильнъе развивается въ народъ чувство изящнаго, чъмъ болъе совершенствуются півцы въ поэтической техникі вийсті сънікоторыми успіжами въпросвъщени: тъмъ необходимъе этотъ переходъ отъ отдъльныхъ народныхъ пъсенъ къ целымъ эпопеямъ. Такимъ образомъ въ своемъ общемъ составе, въ своей внешней архитектоникъ, не только средневъковыя поэмы о Нибелунгахъ, о Карлъ Великомъ или Артуръ, но Иліада съ Одиссеею представляють уже заключительный выводъ, болъе искусственный результать предшествовавшаго чисто народнаго, собственно эпическаго творчества: это ужъ есть какъ бы первый

моменть новаго періода личнаго, искусственнаго творчества. Смотря по условіямъ народнаго образованія, такія поэмы не въ одинаковомъ отношеніи находятся къ своимъ первобытнымъ основамъ. Нѣкоторыя поэмы, какъ напримъръ гомеровы, въ наибольшей чистотѣ сохранили въ себъ мотивы народной поэзіи; въ другихъ, какъ въ поэмѣ о Нибелунгахъ, гораздо замѣтнѣе искусственность; въ иныхъ же, какъ въ разсказахъ о Карлѣ Великомъ и его паладинахъ, искусственность беретъ перевѣсъ надъ народнымъ творчествомъ.

Но даже и въ этихъ во всвхъ народныхъ поэмахъ, подчинивпихся уже нъкоторой искусственности, такъ называемое эпическое единство есть только
призракъ устарълыхъ эстетическихъ предразсудковъ. Напротивъ того, можно
безошибочно утверждать, что это искусственное, противное духу эпической
поэзіи единство составляеть существенную принадлежность только такихъ
искусственныхъ, безжизненныхъ произведеній, какъ «Энеида» или «Освобожденный Іерусалимъ», въ которыхъ всего меньше эпическихъ достоинствъ.

Что же значить, нослъ сказаннаго выше, эта прославленная художественная техника, въ которой отказываетъ эстетикъ нашихъ временъ народнымъ пъснямъ? Хлопотать о вившиемъ единствъ или объ осязаемой полнотъ народнаго эпоса, приведеннаго въ книжную систему, значить вовсе не понимать высокаго жизненнаго начала, которымъ проникнута народная поэзія. Неужели для того, чтобъ наслаждаться своими пъснями, народу не все равно, болъе или менъе тъсно между собою слагаются эти отдъльныя рапсодіи его эпоса? Во всякомъ случав, народная пвсня поется или слушается отрывочно, но понимается всегда только въ связи съ цёлымъ. Но это великое эпическое цёлое, ни въ одномъ народъ, даже у самыхъ Грековъ, ни въ Иліадъ, ни въ Одиссев никогда не выразилось и не могло выразиться въ внёшнемъ виде, сплоченное въ одну всеобъемлющую поэму. Народный эпосъ — также, какъ народное слово, какъ самый языкъ — живеть въ устахъ всего народа: полнота и единство эпоса опредъляются не вижшиею формою, но органическою цъльностью и характеристическою округленностью самой народности, всёми духовными интересами народа, сосредоточенными къ предметамъ народнаго творчества.

Народная поэзія, будучи главнымъ, существеннымъ и преимущественнымъ выраженіемъ эпическаго творчества, предлагаетъ безспорно самые лучшіе образцы эпическаго стиля, какихъ не найдемъ ни у Виргилія, ни у Аріоста или Тасса. Но кромѣ того, сверхъ этихъ видовыхъ свойствъ эпическаго стиля, она непогрышительна относительно поэтическихъ достоинствъ вообще. Я. Гриммъ въ разборѣ финскаго эпоса, между прочимъ, выразилъ слѣдующую мысль, которая, по моему мнѣнію, должна быть положена въ основу эстетическаго ученія не только объ эпосѣ, но и вообще о поэзіи. «Если въ области поэзіи ли-

рической и драматической — говорить онъ — литература предлагаеть намъ, вмѣстѣ съ произведеніями отличными, и слабѣйшія, и даже плохія: то въ эпосѣ поэвіи истинной противополагается только ложная» (1).

Дъйствительно, поэзія искусственная, къ которой принадлежать лирическая и драматическая, можеть быть лучше или хуже, смотря по личнымъ дарованіямъ поэта, по его направленію и т.п. Поэзія народная — разумъется, чисто народная, а не испорченная фабричными или лакейскими передълками — во всъхъ отношеніяхъ хороша, потому что она естественна; потому что, будучи выражениемъ творческого духа всего народа, свободно выливалась она изъ устъ цълыхъ поколъній. Къ ней не прикоснулось никакое личное соображеніе. Красота ея есть такое же независимое оть личной искусственности, отъ случайной прикрасы, явленіе, какъ и красота самой природы. И какъ произведенія природы потому только прекрасны, что это качество согласно съ ихъ внутреннимъ организмомъ, со всемъ существомъ ихъ: такъ и изящество народной поэзіи есть необходимое выраженіе самаго содержанія, самаго мива или преданія, и кроющейся въ нихъ мысли или основнаго нравственнаго чувства: потому что безъискусственная поэзія всёхъ народовъ и всёхъ временъ высоко нравственна, точно такъ же, какъ въ природъ физической здоровье необходимое условіе красоты.

Въ примъръ высокаго нравственнаго чувства, господствующаго въ народномъ эпосъ, приведу одну изъ Сербскихъ пъсенъ, которыя вообще отличаются самымъ чистымъ и свъжимъ эпическимъ воодушевленьемъ. Это пъсня о Женитьбъ Краля Вукашина (2).

Въ бъломъ городъ Скадръ на Боянъ Вукашинъ пишетъ письмо и тайно посылаетъ его въ Герцеговину, въ бълый городъ Пирлиторъ къ Видосавъ, Момчиловой женъ. Такъ онъ пишетъ: «Видосава, Момчилова жена! Что тебъ въ этомъ льду и снъгъ? Какъ поглядишь изъ города вверхъ — только и видишь бълую гору Дурмиторъ, покрытую льдомъ и снъгомъ, и зимою и лътомъ; взглянешь внизъ — течетъ мутная Тара, волнистая; она валитъ деревья и камии; нътъ на ней ни броду, ни мосту, а около нея сосны да скалы. А ты отрави воеводу Момчила, или мнъ его выдай, и ступай ко мнъ въ ровное приморье, въ бълый Скадръ на Боянъ. Будешь ты миъ върной любезной, будешь госпожа Королева, будешь прясть шолкъ золотымъ веретеномъ, будешь прясть шолкъ, на шелку сидъть, въ бархатъ да въ чистомъ золотъ ходить. А каковъ

<sup>(1)</sup> Höser, Zeitschr. fur die Wissensch. d. Sprache. 1845, M 1.

<sup>(\*)</sup> По изданію Вука Караджича, ч. 2, № 25.

Скадръ на Боянъ! Какъ поглядишь изъ города вверхъ на горы — всъ поросли онъ смоквами и маслинами и тъми гроздами виноградными; взглянешь внизъ — растетъ бълая пшеница, а кругомъ зеленые луга, а по нимъ течетъ зеленая Бояна — въ ней плаваетъ всякая рыба».

— Вотъ одно изъ довольно пространныхъ, эпическихъ описаній природы. Но какъ въренъ пъвецъ поэтическому стилю! Онъ не прямо, отъ себя, описываетъ горы, ръки, поляны, но заставляетъ взглянуть изъ городу, вверхъ, потомъ взглянуть внизъ, и такимъ способомъ живописуетъ впечатлънія самого слушателя. И зачъмъ это описаніе, то угрюмой, но свътлой природы? Зачъмъ такъ любуется Вукашинъ своимъ ровнымъ приморьемъ? Изъ отвлеченнаго ли, досужаго эстетическаго чувства къ красотамъ природы, или же изъ другихъ, болье практическихъ видовъ? — Онъ только хочетъ переманить къ себъ жену своего врага, котораго намъревается побъдить. Даже въ самомъ взглядъ на природу виденъ тотъ наивный, корыстный расчетъ, отъ которато простой человъкъ не можетъ отръшиться, любуясь не красотами, а угодъями какія ему предлагаетъ природа.

Коварная жена не можеть отравить мужа. Его стережеть върная его сестра Евросима, а также стерегуть братья и племянники. Сверхъ того, у Момичила крылатый конь и сабля се очами.

— Самъ пъвецъ не умълъ объяснить Вуку Караджичу, издавшему эту пъсню, что такое сабля се очами. Но крылатый конь достался Момчилу слъдующимъ образомъ. Около одного озера паслись кобылы Момчиловы. И повадился по ночамъ выбъгать изъ озера Крылатый конь (праотецъ нашей Въщей Бурки, нъчто въ родъ Одинова коня Слейпнира), и гонялся за Момчиловыми кобылами, и послъ каждаго раза, чтобъ кобыла не ожеребилась Крылатымъ конемъ, вышибалъ ей зародышъ, ударяя ногами въ животъ. Но разъ случилось удержать въщаго коня отъ роковаго удара, и кобыла ожеребилась Крылатымъ конемъ; на этомъ-то конъ и тздилъ всегда Момчило. Надобно знать, что крылья эти можно было видъть только ночью во время первыхъ пътуховъ, когда конь выпускалъ изъ себя свои крылья.

Видосава сговорилась съ Вукашиномъ дъйствовать за-одно на погибель Момчила. Она спалила коно крылья и затопила саблю въ ножнахъ, чтобъ не вынималась; а Вукашинъ засълъ засадою съ своимъ войскомъ, когда Момчило вытхалъ по обычаю на охоту. Вукашинъ бросается изъ засады. Момчило храбро дерется чужею саблею, потому что его сабля не вынимается изъ ноженъ, будто врослась корнемъ. Но когда онъ видитъ встать своихъ братьевъ убитыми — сердце его надорвалось отъ жалости, рука не подымается съ саблею. И хотълъ было онъ пустить въ летъ своего коня, но конь провъщалъ

ему, что не можетъ летъть: Видосава ему опалила крылья. Тогда бросился онъ къ городу пашій. Добагаеть. Но ворота заперты. Онъ кличеть варную свою сестру, чтобъ спустила она ему со ствны полотно. Но и сестра не можетъ помочь ему. Видосава привязала ее за косы къ столбу. Но жалостливо сердце сестры; жаль ей стало роднаго брата; взвизгнула она, какт лютая змпл — взмахнула головой и встмъ станомъ, вырвала изъ головы косы, оставила косы на столоћ, схватила кусокъ полотна и спустила брату черезъ ствну. И вотъ — Момчило взлъзъ было уже на ствну; но прибъгаетъ невърная его жена съ острою саблею — и пересъкла полотно немного повыше его рукъ. Несчастный упадаеть на копья своихъ враговъ. Къ нему подступаеть Вукашинъ и ударяетъ копьемъ посредь *экивато* сердца. Тогда сказалъ ему Момчило: «Вотъ тебъ залогъ, Вукашине Кралю! Не бери за себя мою Видосаву, мою невтринцу; она и твою загубитъ голову: ныньче меня предала, завтра предастъ и тебя другому. Но возьми мою милую сестру Евросиму: она будетъ тебъ всегда върна, и родитъ тебъ такова же, какъ я, богатыря». Такъ говориль воевода Момчило, а съ душою боролся. Сказаль и испустиль лежую душу.

— Только самая свъжая поэзія народнаго эпоса способна возвыситься до такого нравственнаго величія! Умираеть витязь — и своему убійцъ, соблазнителю своей жены — не только даеть самый искренній совъть, чтобъ спасти его, но и вручаеть самое лучшее, что только онъ на земль оставляеть, свою любящую, преданную сестру. Но самъ пъвецъ, излагая эту умилительную сцену, нисколько не удивляется величію духа умирающаго героя. Онъ разсказываеть эту сцену, какъ событіе обыкновенное, которое могло бы случиться и съ другимъ. Такъ увъренъ онъ въ нравственномъ чувствъ неиспорченной природы человъческой! Именно въ этомъ-то спокойномъ върованьи въ человъческое достоинство и состоить то животворное, освъжительное въяніе, которымъ народный эпосъ въ теченіи стольтій сопутствуеть покольніямъ на тяжеломъ поприще исторической жизни.

Побъдителемъ вступаетъ Вукашинъ въ городъ. Видосава принимаетъ его, угощаетъ виномъ и сладкими яствами, и — какъ цъломудренная Пенелопа своимъ женихамъ — выноситъ Вукашину одежду и воинскіе доспъхи овоето убитаго мужа. Но вотъ великое чудо — разсказываетъ пъсня: что Момчилу было по колтна, то Вукашину волочится по землъ; что Момчилу была шапка, то Вукашину по плеча входитъ; что Момчилу былъ одинъ сапогъ, то Вукашину лъзетъ на объ ноги; что Момчилу былъ золотъ перстень, то Вукашину идетъ на три пальца; что Момчилу былъ золотъ перстень, то Ву-

шинъ по землъ волочится; что Момчилу былъ досиъхъ впору — Король подъ тъмъ и двинуться не можетъ.

- Таковъ любопытивний образецъ эпическаго стиля въ описании наружности обоихъ героевъ. До сихъ поръ пъвецъ не знакомиль съ нею своихъ слушателей. Это было не нужно. Теперь, когда великаго героя нътъ уже на свътъ, и когда его мъсто заступаетъ его врагъ и убійца сравненіе между ними очень естественно, потому что убійца входить въ права убитаго. Но и здъсь пъвецъ не случайно, не по своему личному расположенію входить въ это сравненіе. Нътъ, онъ передъ глазами своихъ слушателей заставляетъ Вукашина примъривать доспъхи Момчиловы. Прибавлю къ этому, что громадность героя измъряется здъсь не отвлеченною, условною мърою, не аршинами и вершками, но изобразительною, самымъ дъйствіемъ.
- Что же убійца, примъривая доспъхи своего убитаго врага, позавидоваль ему? Или порадовался, что успъль избавиться отъ такого богатыря, и наслъдоваль его жену и имущество? Ни то, ни другое! Нравственное чувство, правда, должны восторжествовать, и не потому, чтобъ такъ хотъль самъ пъвецъ въ назиданіе слушателямъ, но потому что, по убъжденію върующей эпохи, рано или поздно, правда всегда береть на землъ господство надъ обманомъ, предательствомъ и всякою кривдой.

Примъривъ доспъхи, говоритъ король Вукашинъ: «Увы мнъ, о милый Боже! Экая развратная — эта младая Видосава! Коли предала она такого богатыря, какихъ теперь ужъ нътъ больше на свътъ, какъ же не предать ей меня завтра же?»

— Искреннее сожалѣніе — вотъ та великодушная дань, которую приноситъ убійца своей жертвѣ. И эта искренность сердечнаго сокрушенія, это безпристрастное уваженіе къ убитому врагу примиряетъ насъ съ Вукашиномъ, жестокіе поступки котораго оправдываются грубостью суроваго быта.

Но предательство должно быть наказано. Вукашинъ велѣлъ размыкать Видосаву конями по полю, а самъ женился — въ исполнение завъщания Момчилы — на его върной сестръ, Евросимъ.

Отъ этого брака родился величайшій изъ героевъ Сербскаго эпоса, Марко Кралевичъ.

Такъ какъ только истинное, а не ложное составляеть существо поэзіи вообще, и въ особенности эпической, служащей основою всемъ народнымъ пъснямъ: то, безъ сомивнія, всё искусственные эпосы, произведенія личнаго досуга, должны быть рішительно устранены отъ вопроса объ отличительныхъ свойствахъ поэзіи эпической, хотя бы эти произведенія принадлежали Виргилію, Аріосту, Тассу или Мильтону. Надобно сказать правду, что поэмы

этихъ писателей обилують не малыми поэтическими достоинствами, но только достоинствами вовсе не эпическаго стиля, и внесеніе этихъ произведеній эстетиками и критиками въ трактать о поэзіи эпической есть старинный предразсудокъ. Надлежащее имъ мѣсто въ отдѣлѣ поэзіи искусственной, личной, которая во всѣхъ отношеніяхъ противоположна существу истинной поэзіи эпической.

Если первоначальное раскрытіе народных в врованій представляеть намъ минологія; если первоначальнаго проявленія логических законовъ должны мы искать въ построеніи языка, и изъ наблюденій надъ его составомъ, окрѣпшимъ уже въ эпоху доисторическую, слѣдуеть выводить данныя о философіи самаго народа и о законахъ человѣческаго мышленія вообще: то, безъ сомивнія, и первоначальныхъ, неизмѣнныхъ основъ поэтической дѣятельности надобно искать въ древнѣйшемъ и самомъ естественномъ ея проявленіи — въ народной эпической поэзіи.

Вследствіе различных исторических переворотовь, вместе съ развитіемъ народной образованности, личное творчество и искуственность беруть перевъсъ надъ безъискусственною поэзіею народною: и съ точки зрвнія развитаго художества, обдуманнаго и образованнаго наукою и техникою, конечно, безсознательное творчество народнаго эпоса, непосредственное и наивное, уступаеть въ первенствъ личной дъятельности цоэта или художника и особенно для эпохи развитой, образованной, или по крайней мёрё грамотной. Притомъ самая исторія искусствъ и литературы свидітельствуеть, что высшимь проявленіемъ творческаго генія человъчество обязано не совокупнымъ силамъ поколтній въ созданіи народныхъ пъсенъ, а именно отдъльнымъ геніяльнымъ личностямъ, имена которыхъ конечно никогда не затмятся, сколько бы блистательно ни была постановлена въ исторіи просвіщенія самородная, безъискусственная поэзія. Эта последняя, будучи скована обычностью въ самомъ тъсномъ кругу безсознательнаго народнаго быта, конечно уступаетъ поэзів искусственной въ творческой свободъ, къ которой могутъ быть способвы только отдёльныя личности, самостоятельно, съ опредёленнымъ характеромъ выступающія изъ толпы. За то, народная поэзія, стоя вит личнаго произвола, представляеть, въ наибольшей правильности и чистотъ, во всей первобытности, самыя существенныя свойства поэтическаго творчества. Сверхъ того, не надобно забывать, что, по самому акту творчества, произведение отдёльнаго поэта эпохи образованной состоить вовсе не въ противоположности съ народною поэзісю, но въ нъкоторомъ ей подчиненіи. Потому-то, чъмъ геніяльные какой-либо поэтъ, тъмъ онъ народиве; тъмъ согласиве со всъмъ строемъ народнаго эпоса его личное воодушевленіе. Именно въ этомъ-то отношеніи я

заслуживаеть особеннаго вниманія давно извістная эстетикамъ мысль, что на эпическомъ основываются прочіе виды поэтическихъ произведеній: не одинъ только сюжеть, не басню только или сказку заимствуеть лирикъ или трагикъ изъ эпическихъ сказаній и преданій своего народа, не и самый взглядъ на природу и человіка, а вмість съ тімъ и ті живительные, народные со-ки, которыми питается національное чувство.

Только въ настоящее время, когда предпринято столько трудовъ для изученія народности и старины, становится ясно, къ какимъ блистательнымъ результатамъ можетъ придти исторія литературы и эстетика, внесши народные элементы въ рашение всевозможныхъ вопросовъ эстетическихъ и литературныхъ. Надобно полагать, что даже самыя избитыя положенія устарвлой теоріи получать новый смысль, болье точное значеніе. Такъ напримъръ: «въ изящномъ представляется гармонія идеи съ формою» — вотъ одно изъ самыхъ любимыхъ положеній, къ которымъ обращалась эстетическая теорія, это одна изъ самыхъ избитыхъ философскихъ фразъ, опошленныхъ до безсмысленности. И между тамъ, въ этомъ-то самомъ положении и высказывается существенный упрекъ эстетическому учению объ эпосъ. Все, что только лучшаго усивла сдвлать теорія для этого рода поэзін, ограничивается объяснениемъ только формы эпическаго настроенія или эпическаго стиля. Но такъ какъ художественная форма условливается самымъ содержаніемъ: то въ томъ только случат вполнт законно и убъдительно можеть быть учение объ эпической формъ, когда будетъ показано живое, органическое отношеніе ея къ идев, около которой группируется все содержание эпическихъ вымысловь: содержаніе же это дается встмъ бытомъ самого народа, въ эпоху его эпическаго творчества, которое находить себъ прямое, непосредственное выраженіе вь безъискусственной поэзіи.

Основная идея этого обильнаго бытоваго содержанія есть вмѣстѣ и идея народнаго эпоса: это есть также и основное начало всѣхъ первичныхъ элементовъ народности. Въ наибольшей чистотѣ эта идея господствуетъ въ народныхъ вѣрованіяхъ, и потомъ уже воплощается въ цѣломъ рядѣ эпическихъ произведеній народнаго творчества. Такимъ образомъ, періоду эпическому въ исторіи поэзіи — соотвѣтствуетъ въ жизни народа извѣстный періодъ развитія, и именно — періодъ зарожденія и ранняго возраста народной жизни. Свѣжести и простотѣ народнаго быта соотвѣтствуетъ свѣжесть и высокая наивность эпоса. Итакъ, другое изъ основныхъ положеній эстетики, что «поэзія служитъ выраженіемъ жизни» — не умѣла эта философская наука приложить къ теоріи эпоса, потому что не объяснила эпическаго періода въ жизни самого народа.

Народный эпосъ — во всёхъ разнообразныхъ его проявленіяхъ, начиная отъ миеа и чарующаго заклятія, этого отголоска религіозныхъ миенческихъ обрядовъ, и до дётской игры, сопровождаемой стихами или причитаньями, и до колыбельной пёсни — есть не только выраженіе народнаго быта, но даже сама народная жизнь, возведенная на первую степень сознанія, и перелитая въ прекрасные звуки роднаго слова. Потому, только въ связи съ характеристикою первоначальнаго эпическаго быта самого народа возможно себѣ составить вёрное и полное понятіе объ этомъ существенномъ, основномъ родѣ поэтической дёятельности.

Совокупному, такъ сказать, собирательному творчеству народной фантазів и этому ровному, неизмѣнному теченію эпоса соотвѣтствуєть строгая обрядность эпическаго быта, подчиненная вѣрованью и сопровождаемая неизмѣнными, обычными проявленіями въ дѣйствіяхъ и въ самыхъ словахъ. Съ самато рожденія и до смерти вся жизнь человѣка подчиняется этому ровному эпическому теченію, руководимая вѣрованьями старины, оглашаемая звуками роднаго слова (эпоса), въ его разнообразныхъ проявленіяхъ.

Сознавая, или, точнъе сказать, только ощущая всю полноту вымысловъ вародной фантазіи, каждое покольніе получаеть въ наслъдство и удерживаеть только часть этого всеобъемлющаго цълаго. Но за то, въ каждомъ эпизодъ, въ каждой эпической пъснъ, чувствуются воъ элементы, изъ которыхъ сложился народный эпосъ: чувствуется ясно, что только на широкой основъ полнаго возсозданія жизни въ эпической формъ была возможна та зиждительная сила, помощію которой сложился эпизодъ, отдъльная пъсня или сказка.

На этомъ основывается высокое достоинство эпизодовъ народнаго эпоса. Каждый изъ нихъ даетъ слушателю полную возможность оріентироваться, опознаться въ тёхъ подробностяхъ разсказа и въ тёхъ воззрёніяхъ, которыя въ эпизодё сообщаются, хотя бы подробности эти, какъ краткіе намеки, и состояли въ связи съ другими разсказами, съ другими пёснями или сказками, то есть, съ другими эпизодами великаго народнаго эпоса. Никогда не видя передъ собою цёлаго эпическаго зданія (которое и живетъ только въ эпизодахъ), между тёмъ, всякій, и поющій и слушающій, сообщается съ нимъ на каждомъ отдёльномъ эпизодё: подобно тому, какъ говорящій проникается всею полнотою и силою своего роднаго языка, хотя бы сказалъ только нѣсколько фразъ; — или чтобъ вполнё восчувствовать всё оттёнки грамматическаго состава хотя бы самой короткой рёчи, надобно усвоить себѣ весь внутренній строй языка.

Эпизодическое существование эпоса, вполнъ согласное съ постоянно эпизодическимъ его употреблениемъ въ народъ, опредъляетъ всю историческую

его судьбу, все его внашнее развитіе. Со временемъ одни эпизоды пропада-ють, другіе возникають вновь, иные подновляются, по требованію новыхъ обстоятельствъ и воззраній, и, такъ сказать, покрываются новыми наростами. Однако, не смотря на это постоянное видоизманеніе составныхъ частей, цалое остается невредимо, пока въ народа не угасла жизнь эпическаго творчества. Точно такъ дерево остается сважо и исполнено жизни, пока здоровъ его корень, сколько бы ни маняло оно ватвей и листьевъ. Потому, замачу мимоходомъ, мна кажется, отличается необыкновенно художественнымъ тактомъ, въ накоторыхъ языкахъ, наименованіе эпизодовъ народнаго эпоса вымелми (branches).

Но если главныя основы эпоса остаются неизмінны, все же, по требовавіямъ развивающихся поколіній, или въ слідствіе различныхъ историческихъ обстоятельствъ, иногда цілые обширные отділы древнійшей народной поэзіи, вмісті съ древнійшими поколініями, вымирають, оставляя по себі только слабые сліды. Такъ эпось есогоническій сміняется героическимь. Сначала тоть и другой живуть общею жизнію: но потомъ остается только героическій, а потомъ и этоть послідній, все боліте и боліте прерывая нити, связывавшія его съ народною минеологією, вступаєть на поприще историческаго разсказа.

Тогда въ памяти народа остаются только отрывочные намеки на утраченное цѣлое, въ видѣ обычныхъ эпическихъ формъ, или темныхъ повърій, безсознательныхъ обрядовъ и т. п., точно такъ, какъ въ языкѣ остается цѣлый
рядъ архаическихъ, устарѣлыхъ формъ, въ образованіи и изиѣненіи словъ, —
формъ, которыхъ первоначальное значеніе уже непонятно; потому что онѣ уже
стали не иное что, какъ развалины нѣкогда стройнаго, цѣлаго зданія — не
иное что, какъ старый и разрозненный матеріалъ, пошедшій на новыя постройки.

Отрываясь отъ миеическихъ основъ древнъйшей эпохи, народный эпосъ еще болъе нарушаетъ тъмъ цъльность своей внъшней формы; потому еще болъе нуждается въ эпизодическомъ изложении: и такимъ образомъ представляется онъ собраніемъ отжившихъ или отживающихъ преданій и въчно свъжихъ, живучихъ убъжденій, — темныхъ образовъ забывающейся народной минеологіи, и яркихъ характеровъ любимыхъ народомъ идеаловъ. Миеологическія и историческія основы народнаго быта, сосредоточенныя къ завътнымъ убъжденіямъ и воззръніямъ народа на жизнь и природу, даютъ какъ бы идеальное, незримое, но встми чувствуемое единство этому, по видимому, пеоранническому сцъпленію частей въ одну массу. И откуда бы ни началъ пъвецъ свою пъсню о родной старинъ, тотчасъ же вводитъ онъ своихъ слушателей въ этотъ магическій кругъ всеобъемлющаго народнаго эпоса.

«Хочется мий пйть — такъ начинаетъ финскій пйвецъ свою «Калевалу» — хочется мий пйть, повідать родную півсню: слова тають на устахъ, річи падають, спішать на языкъ, разсыпаются (на зубахъ). — Потомъ, въ нівсколькихъ смітлыхъ выраженіяхъ указавъ на живую связь своей півсни съ миноологическими преданіями о поляхъ Похіолы и степяхъ Калевалы, о Вейнемейненів и Ильмарининів, півецъ продолжаеть:

«Эти пъсни пъваль прежде отецъ мой, вырубая себъ топорище; этимъ пъснямъ учила меня мать моя, вертя свое веретено, когда малымъ ребенкомъ прыгалъ я около колънъ ея.» Еще разъ пустившись въ міръ чудеснаго, пъвецъ вспоминаетъ о чародъйскихъ словахъ и заклинаніяхъ Сампо и Лоухи, о пъсняхъ и играхъ другихъ миенческихъ лицъ — намекая при томъ, что все это воспъто уже въ пъсняхъ. Потомъ продолжаетъ:

«Есть у меня въ запасъ и другія рѣчи, другія загадки и вѣщія слова. Идучи набираль я ихъ возлѣ дороги: срываль я ихъ съ вереска, ломаль съ кустарника, обрываль съ травки, когда я еще въ дѣтствѣ пасъ скотину на лугахъ, по медвянымъ пригоркамъ, золотымъ холмамъ, идучи въ слѣдъ за черною Муррикки и за пестрою Киммо. (1) Морозъ училъ меня пѣснямъ, дождъ приносилъ мнѣ руны; (2) вѣтромъ навѣвало ихъ мнѣ, морскими волнами причаливало; птички складывали слова, вершины деревьевъ — сказки.» Оставляя паству и картины дикой природы, пѣвецъ вводитъ своихъ слушателей подъродную кровлю:

«И сматываль я пѣсни въ клубокъ, положиль клубочекъ въ салазки, привезъ домой, спряталь въ амбарѣ, въ желѣзный (3) сундукъ».

«Долго были мои пѣсни на морозѣ, долго жили на сторонѣ. Ужь возьму ли я пѣсенки съ холоду, принесу ли я сундучокъ съ морозу въ избу; поставлю сундукъ на лавочкѣ, въ передній уголъ; отворю ли я сундукъ съ пѣснями, — отыщу я нитку въ клубкѣ, развяжу ли я узелокъ въ клубкѣ».

Въ этомъ наивномъ уподоблени цѣлаго эпоса клубку нитокъ какъ осязательно выражается понятіе о томъ длинномъ рядѣ народныхъ разсказовъ, который можно начать, гдѣ ни попало, только бы распутать завѣтный узелокъ этого поэтическаго клубка!

«Запою же я — такъ оканчиваеть пъвецъ свою припъвку: — запою ли я хорошую пъсню, сидючи за ржанымъ хлъбомъ, за столомъ съ пивомъ; а не будетъ ни пива, ни квасу, запою и на тощее сердце, водицей прихлебывая,

<sup>(1)</sup> Прозвища коровъ, какъ у насъ буренушка, чернавушка и т. п.

<sup>(2)</sup> Пъсин. Это слово общее у Нъмцовъ съ Финнами.

<sup>(\*)</sup> Въ подлияникъ: мюдиый.

запою на радость нашему вечеру, во славу этому красному денечку, запою на уттаху завтрашнему дню, на встрачу новому утру» (1).

Нътъ сомнънія, что півсни бытовыя, то есть, подблюдныя, свадебныя, хороводныя, веснянки, а также разныя причитанья и заговоры, сохранили въ себъ гораздо больше слъдовъ древнъйшаго минологическаго эпоса, нежели пъсни богатырскія, которыя значительно потерпъли отъ внесенія въ нихъ элемента исторического. Надобно полагать, что эпическому циклу Владиміра Красна-Солнышка и его богатырей предшествоваль въ русской поэзіи собственно минологическій и героическій эпось, идеальные типы котораго были потомъ перенесены на Владиміра и его поэтическихъ спутниковъ. Такъ въ стих о Голубиной Книгъ, Владиміръ есть очевидная замъна древнъйшаго мнонческаго великана Волота Волотовича, какъ это показано въ особой статьт объ этомъ предметт. Втроятно, точно такъ же и между богатырями Владиміровыми уцалали накоторые остатки древнайшей минической эпохи, какъ напримъръ Дунай и его воинственная невъста, эта Брингильда русскаго эпоса. Сюда же можно отнести Волха Всеславича, героя-оборотия, Потока Михайла Ивановича съ его въщею супругою билою лебедью и нъкотор. друг. Но государственное начало, начинавшее пускать свои корни въ южной Руси, уже очень рано оказало свое дъйствіе на составъ народнаго эпоса, сгруппировайъ цвлый рядъ богатырей около княжеской власти, олицетворенной въ древнемъ, миническомъ образъ Красна-Солнышка, которому услужливая дружина дала имя любимаго ею князя. Къ тому же времени принадлежитъ и княжеская личность Добрыни. Окружение князя Владиміра представителями различныхъ сословій, безъ сомитнія, относится къ эпохт уже последующей. Характерь Алеши Поповича, очерченный народною фантазіею съ очевидными признаками ироніи, указываеть уже на столкновеніе частныхъ интересовъ съ церковными. Величавая личность Ильи Муромца въ основныхъ своихъ очертаніяхъ, можетъ-быть, напоминала идеальные типы полу-боговъ, сокрушителей всего зловреднаго на земль; можетъ-быть, она была снимкомъ съ миенческаго идеала какого-нибудь Перуна, этого громовержца Тора славянской миссологіи. Но въ эпоху историческую, когда сложился циклъ владиміровъ, Илья Муромецъ сталъ могущественнымъ предста-

<sup>(1)</sup> За сообщение этой руны въ переводъ съ финскаго языка приношу мою благодарность г. Гедвалю, изъ Финляндіи, студенту Александровскаго университета.

вителемъ силь простаго народа и защитникомъ его интересовъ предъ ноключительнымъ господствомъ дружниы. Потому отзываются уже новдиванимъ протестомъ всё тё пёсни, гдё удалой Муромецъ господствуетъ своею онзическою силою и своимъ благородствомъ надъ прочими сословіями, гдв и князья, и бояре, и гости богатые, и вся родня Алеши Поповича, намъренно выставляются въ самомъ неблагопріятномъ свете сравнительно съ его чистою, простонародною личностью. Борьба Ильи Муромца съ Соловьемъ-Разбойникому, также и битва Добрыни съ Бабою Горынинкою, могуть относиться къ первобытному минологическому эпосу; но сословныя отношенія этихъ двухъ богатырей другь къ другу внесены во владиміровъ циклъ уже гораздо поздите. Точно также къ поздитишей эпохъ разлада между классами народа надобно отнести насмъшки Ильи Муромца надъ прочими богатырями и видимое къ этимъ последнимъ презреніе. Въ пользу любимой народомъ личности эпическая фантазія не пощадила даже самого Владиміра. По одному эпизоду, этотъ последній хочеть жениться на одной прекрасной женщине, мужа которой усердные приспашники хотять для того извести смертію, но только одинъ Илья Муромецъ возмутился отъ такого нечистаго дела. «Ужъ ты батюшка, Владиміръ князь!» — воскликнуль онъ:

## **Изведень ты** яснова сокола! Не пымать тев балой лебеди.

И за это слово быль онъ посажень въ глубокій погребъ (¹). Въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ позднѣйшею сословною раздражительностью даже нарушается величавый характеръ любимаго народомъ героя. Тогда муромскій богатырь теряеть свое обычное, торжественное спокойствіе и снисходительность, эту лучшую прикрасу своего могущественнаго характера, и безъ всякаго милосердія побиваетъ княженецкую дружину. Наконецъ превращеніе муромскаго мужика въ донскаго казака объясняется тѣмъ же протестомъ, который позднѣйшія поколѣнія хотѣли заявить въ лицѣ своего избраннаго представителя.

Таково, по нашему митнію, постепенное, историческое развитіе самыхъ характеровъ и идеаловъ русскаго эпоса, въ связи съ убъжденіями и понятіями смтияющихъ другь друга поколтній. Анахронизмы, столь обыкновенные во всякой народной поэзін,—какъ напр. у насъ въ птсняхъ Владиміръ ведеть войну съ Татарами,—не заслуживаютъ, въ этомъ отношеніи, особеннаго вниманія. Но разработка самаго процесса народнаго сознанія, выразнвшагося въ различныя эпохи, которыя наложили свою печать на народный эпосъ, безъ со-

<sup>(1)</sup> Былина про Василису Даниловую, Въ «Пямяти, великорус, наръч.» 1855.

мивнія, приведоть изслідователей къ важнымь результатамь, и, что всего важиве, дасть вопросу о нашей народной поэзін ту ученую основу, которой до сихь порь, надобно сказать правду, онь еще не получиль.

Еще труднее характеристика народной поэзіи по различнымъ містностямъ и областнымъ нарічіямъ. Я разумімо здісь не областной только говоръ, но и самое содержаніе и всю правственную физіономію пісенъ, видонзміннющуюся по различнымъ концамъ нашего отечества. Правда, въ исторіи литературы замічнымъ концамъ нашего отечества. Правда, въ исторіи литературы замічнымъ на циклі владиміровомъ, оть пісенъ сперимить или кісескихъ, сосредоточенныхъ на циклі владиміровомъ, оть пісенъ сперимить или новгородскихъ, къ которымъ относятся о Садкю богатомъ гость, о Василью Буслаесомь: но покавано ли взавиное ихъ отношеніе? Уяснены ли ті основные пункты, на которыхъ ті и другіе сходятся, указывая тімъ самымъ на древнійшіе поэтическіе источники первобытнаго русскаго эпоса? Нітъ сомитнія, что нікоторые минологическіе мотивы въ пісеняхъ о Садкі, составляють достояніе того до-владиміровскаго эпоса, о которомъ упомянуто выше. Отношенія Садки къ Морскому Царю составляють драгоціннійшій матеріяль для исторіи русскаго минологическаго эпоса: но этимъ отношеніямъ поздитішая новгородская жизнь дала свойственное ей, гоставляють приміненіе.

Въ богатыряхъ Владиміра Красна Солнышка особенно важно ихъ мѣстное происхожденіе. Всв они представители той или другой мѣстности, чѣмъ либо заявившей право на свою національную самостоятельность въ древней Руси. Такъ оборотень Волхъ Всеславьевичь изъ Кіева, Алеша Поповичъ изъ славнаго Ростова, красна города, Добрыня Никитичъ изъ Рязани, Илья Муромецъ изъ славнаго города Мурома, изъ села Карачаева, Дюкъ Степановичъ и Михайла Казарянинъ изъ Вольниа, Красна Галичья, Суровецъ богатырь изъ Суздаля. Какъ древняя наша литература слагалась изъ мѣстныхъ сказаній; такъ и около имени Владиміра Князя сосредоточился цѣлый циклъ областныхъ пѣсенъ, представителями которыхъ были мѣстные богатыри.

Переходя отъ древивнией эпохи къ последующимъ, изследователь не меньшія затрудненія встретить при решеніи вопросовь о томъ, въ какомъ отношеніи великорусскія песни о Владиміре и его богатыряхъ состоять собственно къ малорусской поэзіи, и именно къ историческимъ думамъ и песнямъ?
Что служить переходомъ отъ богатырскихъ типовъ къ героямъ-казакамъ?
Какъ зачинались песни въ восточной, московской стороне, и какъ оне оттуда
распространялись къ Пскову, Новугороду и на отдаленный северо-востокъ?—
Нетъ сомненія, что изданіе областныхъ преданій, сказаній и песенъ, пополнить множество пробеловь въ историческомъ пониманіи жизни русскаго навода; но уже и изъ того, что обнародовано доселе, можно было бы извлечь

драгоцінныя данныя для ноторіи русской народной поззін отъ древнійшей эпохи, по различнымъ містностямъ и по всімъ главнійшимъ періодамъ не только древней Руси, но и петровской.

Историческая пъсня или былина, заслуживаетъ особеннаго вниманія между прочими видами русской народной поэзіи. Она свидітельствуеть намъ, что народъ принималъ живъйшее участіе въ историческихъ судьбахъ Руси, укъль по своему очень втрно понимать ихъ и давать имъ мъткую характеристику въ своихъ пъсняхъ. Современники воспъвали громкія имена и великія событія своего времени, и передавали ихъ юному, нарождавшемуся поколенію, которое, свято сохраняя завъщанную отъ отцовъ старину, прилагало къ ней былины своего времени, какъ авторъ «Слова о полку игоревъ» прилагалъ былины сего времени къ замышленію Боянову, и потомъ бережно передавало оно накопленное имъ поэтическое сокровище потомству. Какъ бы ни совершалась эта завътная передача историческихъ быливъ, но пъсни о Владиміръ, о Татарахъ, Литвъ, объ Иванъ Грозномъ и о другихъ историческихъ предметахъ, и доселѣ живуть въ устахъ народа. Ясно, что одно поколѣніе органически роднилось съ другимъ, будучи связываемо историческимъ преданіемъ. Какъ грамотные люди читали о родной старинт въ льтописяхъ, хронографахъ, житіяхъ святыхъ; такъ съ не меньшею для себя пользою простой народъ питался, и доселъ не перестаетъ питаться національными силами историческихъ преданій въ своихъ историческихъ былинахъ. Этотъ фактъ не подлежить ни малъйшему сомивнію. И если русскій безграмотный людь не учится исторіи своей родной земли по школьнымъ учебникамъ, если не понимаетъ ни хронологической, ни прагматической связи между важившими событіями родной старины, то все же онъ питаетъ къ нимъ поэтическое и нравственное сочувствіе, воспоминая о нихъ въ своихъ былинахъ. Не буду здісь касаться вопроса о томъ, что больше можетъ роднить простой народъ съ его стариною, — это ли нравственное поэтическое сочувствіе или школьный учебникъ; но пе могу умолчать о томъ, что съ точки зрвнія собственно литературной, былины несравненно выше всевозможныхъ историческихъ руководствъ или учебниковъ, и для народа-въ его неразвитомъ, безсознательномъ, поэтическомъ періодъ развитія -- служать онъ единственнымъ и самымъ популярнымъ средствомъ къ поддержанію и укрѣпленію національныхъ силь, развитыхъ въ народъ его исторіею. Правда, что былина, по большей части, обилуетъ грубыми анахронизмами, смъщеніемъисторической истины съ поэтическимъ вымысломъ; но въ общемъ своемъ составъ, но въ нравственной характеристикъ лицъ и въ пониманіи великихъ событій старины, и до сихъ поръ она еще не встрачаеть себа соперничества ни въодномъ историческомъ, прагматическомъ сочинении, а по искренности національного чувства она можеть равняться развъ только съ самыми лучшими страницами лътописи, которой служить живымь народнымь отголоскомь. Притомь, самые анахронизмы и кажущіяся неліпицы исторической былины заслуживають тщательнійшаго наблюденія для изученія того, какъ принимались народнымъ смысломъ историческіе факты, какъ группировались они въ его воображеніи и воспитывали въ немъ національное чувство. Если для исторіи науки поучительны самыя ошибки ученыхъ дъятелей, особенно такихъ даровитыхъ, какъ напримъръ Карамзинь; то темь поучительные поэтическія заблужденія цылаго народа, потому что они налагаютъ неизгладимыя черты на всю его нравственную физіономію. Что же касается до анахронизмовъ исторической былины, то, по моему мивнію, они имвють еще болве глубокое значеніе по прямому ихь отношенію къ нравственной жизни народа, которая вся состоитъ изъ безчисленнаго множества преданій, накопивнихся оть различныхъ временъ, вся сложена изъ анахронизмовъ, въ которыхъ новое съ старымъ сливается въ одно органическое цёлое. Давно уже историки занесли народныя песни въ перечень историческихъ матеріяловъ и источниковъ. Теперь предстоитъ имъ по этому народному матеріялу возсоздать полную картину исторических свъдъній и убъжденій простаго народа.

Русская былина, върная историческому развитію самой жизни, явственно отмъчаетъ въ своей формаціи періодъ Татарскій, когда съ особенною энергією совершился въ народной фантазіи переходъ отъ мифовъ древнъйшаго періода къ эпосу собственно историческому, именно тотъ ръшительный исходъ изъ сомкнутаго круга собственно мифологическаго творчества, который замъчается въ народахъ въ слъдствіе историческихъ переворотовъ, особенно потрясающихъ народное чувство и сильно дъйствующихъ на воображеніе. Такія событія, какъ завоеваніе Испаніи Маврами, какъ паденіе царства Сербскаго, какъ погромы Татарщины въ древней Руси—вызываютъ чувство и воображеніе къ дъйствительности и даютъ новое направленіе поэтической дъятельности. Эпическій спокойный тонъ разсказа уженарушается лирическими порывами, въ которыхъ чувствуются горячіе слъды текущихъ историческихъ событій.

Древне-русская пъсня о *Калинъ Царъ*, хотя совершенно въ прежнемъ тонъ эпической старины вспъваетъ Князя Владиміра и его богатырей, дерущихся съ Татарами; но элементъ новый уже внесенъ въ нее, въ прекрасномъ лириче-скомъ воззваніи, которое составляетъ въ ней лучшее мъсто.

Описавъ, какъ татарскій царь Калинъ подступилъ къ Кіеву, и какъ «собралося съ нимъ силы на сто верстъ во вов четыре отороны», павецъ въ отчаяніи восклицаеть: За чёмъ мать сыра земля не погнется?
За чёмъ не разступится?
Отъ пару было отъ конинаго,
А и мъсяцъ, солице померкнуло,
Не видать луча сеёта бълаго;
А отъ духу Татарскаго
Не можно крещенымъ намъ живымъ быть. Древн. Рос. ст. 242—3.

Южная Русь, опустошенная и разграбленная Татарами, и досель изъ покольнія въ покольніе передаеть прекрасную легенду, въ которой, подъ символическимъ образомъ Кіевскихъ Золотыхъ Воротъ изображается бъдственная судьба Кіева. (1)

Какъ было лихольтье, пришоль чужеземець-Татаринь, и воть ужь удариль на Вышгородь, а потомъ подступаеть и къ Кіеву. А туть быль богатырь Михайликъ: какъ взошель на башню да пустиль изъ лука стрълу, такъ и упала стръла тому Татарину въ миску. Только что сълъ Татаринъ объдать, только что благословился было поъсть, стръла и воткнулась въ жаркое. «Э!» говоритъ: «да туть есть сильный богатырь!... Выдайте» — говоритъ онъ Кіевлянамъ: «выдайте мить Михайлика, такъ отступлю». Вотъ Кіевляне: шушу—шушу, совътуются: «а что жы? Отдадимъ!» А Михайликъ имъ на то: «Коли выдадите меня, то въ послъдній разъ видъть вамъ Золотыя Ворота». Сълъ на коня, обернулся къ Кіевлянамъ и проговоритъ: «Ой Кіяне, Кіяне, честная громада! Поганая ваша ряда! Кабы Михайлика не выдавали, — пока свътъ солнца — враги бы Кіева не достали!» И поднялъ онъ копьемъ ворота — вотъ какъ подымаешь снопъ сеятаю жита — и поъхалъ черезъ Татарское войско въ Цареградъ: а Татары и не видятъ его. А вотъ какъ онъ открылъ ворота, чужеземцы ввалились въ Кіевъ, да и пошли потоптомъ.

А богатырь Михайликъ и до сихъ поръ живетъ въ Цареградъ; передъ нимъ стоитъ стаканчикъ воды, да просвирка лежитъ: больше ни чего не ъстъ. И Золотыя Ворота стоятъ въ Цареградъ. И какъ идучи мимо, кто нибудь скажетъ: «О Золотыя Ворота! Стоять вамъ опять тамъ, гдъ стояли!» — то золото такъ и засіяетъ. А если не скажетъ, или подумаетъ: «Нътъ ужъ, не бывать вамъ въ Кіевъ!» — то золото такъ и померкнетъ. — И будетъ, говорятъ, такое время, что Михайликъ вернется въ Кіевъ и постановитъ ворота на свое мъсто.

Такова прекрасная легенда о Златыхъ Вратахъ, основу которой можно, кажется, видъть уже въ лътописномъ преданіи и символическомъ значеніи для Кіева поставленной на этихъ воротахъ иконы Благовъщенія: «Сій премудрый

<sup>(1)</sup> Кулиша Записки о Южной Руси. Ч. І. Стр. З и след.

Князь Ярославъ того дъля сотвори Благовъщеніе на вратъхъ, дать всегда радость граду тому Св. Благовъщеніемъ Господнимъ и молитвою Святыя Богородицы и Архангела Гаврінда, радости благовъстника (1).»

Во время Татарскихъ погромовъ Кіевъ лишился Золотыхъ Воротъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и радости, и всякаго счастія, символъ котораго испоконъ вѣку видѣли въ иконѣ Благовѣщенія. Такова связь легенды съ лѣтописнымъ преданьемъ!

Малорусскій Михайликъ является въ велико-русской пѣснѣ о Калинѣ Царѣ подъ именемъ *Василія* пъяницы.

Втапоры Василій пьяница
Взбіжаль на башню на стральную,
Береть онь свой тугой лукь разрывчатый,
Калену стрълу переную....
Стріляль онь туть въ Калина Царя,
Не попаль во сабаку Калина Царя,
Что попаль въ зятя его Сартака—
Угодила стръла ему въ правой глазь,
Ушибъ его до смерти.

Калинъ царь также требуеть выдачи Василья пьяницы, какъ въ Малорусской легендъ требуеть Татаринъ Михайлика. Только за Василья заступился Илья Муромецъ, перебилъ всъхъ Татаръ —

## И называетъ Илья того пьяницу Весилья братомъ названымиъ.

Какъ на силенъ былъ толчекъ, данный Татарщиною русской былинъ, всеже народный эпосъ не утратилъ своего прежняго величаваго строя, и погромы Татарскіе внесъ въ спокойное теченіе своихъ въковыхъ расказовъ. Мало того: онъ пріурочилъ Татарщину въ видъ внѣшней и временной обстановки къ своимъ старобытнымъ, миенческимъ преданьямъ.

Таково, напримъръ, замъчательнъйшее малорусское преданье о курганъ или могилъ въ селъ Сахновкъ, Кіевской губернін, Каневскаго уъзда. Эта мо-гила слыветъ подъ миенческимъ именемъ Длевичь-горы (²).

Очень давно, когда еще Русь была подъ игомъ Татаръ, въ Сахновкъ жилъ същій пастухъ, старикъ. Стада его были лучше всъхъ. Была у него дочь красавица. Однажды на тъ мъста сдълали Татары набъгъ. Жители пришли въ страшное волненіе. Дочь пастуха спъшела къ своему отцу въ поле съ въстію

<sup>(</sup>¹) Закревскаго, Лътопись и описаніе города Кіева, въ чтеніяхъ Общ. Истор. Др. 1859 г. . . . Д2 Стр. 117.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) Въ Чтеніяхъ Общ. Истор. и Др. за 1848 г. № 6.

объ опасности, и на пути досталась въ планъ Татарекому навздинку. Между темъ собравшіеся жители дали отпоръ Татарамъ и обратили ихъ въ бетство. Потомъ бросились за похитителемъ красавицы, который, не видя возможности увести свою пленицу, закололь ее и бросилъ преследователямъ. Тело убитой было предано земле на томъ же месте, где было поднято. Огорченный старикъ первый бросилъ горсть земли на могилу дочери, и тогда же далъ такой вещій зарокъ: «Всякая женщина того села, если хочеть, чтобъ скоть ея былъ также хорошъ, какъ его стадо, пусть ежедневно, отнуская свою скотину въ поле и встречая изъ стада, бросаеть по горсти земли на могилу этой убитой девицы». Завещанье это, въ уваженіе вещаго знахаря, было свято соблюдаемо. Преданіе переходило изъ рода въ родъ, могила росла и стала наконецъ Дъсичь-горою. Еще въ началё текущаго столетія обычай этотъ соблюдался жителями села Сахновки.

Въ преданіи этомъ историческій типъ Татарской полоняночки, столь распространенный въ нашихъ пъсняхъ, приданъ существу, очевидно, миенческому, покровительницъ стадъ, которую, какъ божество, умилостивляютъ ежедневнымъ чествованьемъ. Безо всякаго сомнънія, названье Длеичъ-горы существовало въ народъ, вмъстъ съ преданіемъ о какой-нибудь впецей длевь, задолго до Татарщины, или по крайней мъръ—независимо отъ нея. Но въ послъдствін, вражескіе погромы дали этому преданію позднъйшую, историческую обстановку.

Въ велико-русскихъ пѣсняхъ доселѣ еще во всей свѣжести сохраняется память о Татарахъ, которые впрочемъ иногда смѣшиваются уже съ поганою Литвою.

По смъси исторических в намековъ съ древнъйшими миеическими и легендарными преданіями любопытны въ собраніи г. Якушкина пъсни о *Марыв Юрьевив*, которую береть въ плънъ, то Татаринъ *Батыш*, т. е. Батый, то Литвинъ *Ма*нуилъ, сынъ Ягайловъ.

Романъ князь, Митріовичъ младъ,
Повзжалъ онъ въ чисто поле,
Собирать дани ва тъ годы за старые.
И унимаетъ его княгиня Марья Юрьевна:
«Душенька Романъ князь, сударь Митревичь!
Ни уъдь ты въ далеко чисто поле,
Собирать тъ дани, сударь, пошлины:
Какъ ночесь мнъ, Марьъ Юрьевнъ,
Мало спалось, много видълось,
Много видълось, во снъ грезилось:
Будто спалъ у меня, у Марьюнжи, влаченъ перотень

Со меньшова перста, съ мизеночка, И разсыпался на мелкія зернотка, камущенки; Тутъ изъ далеча, далеча, изъ чиста поля, Прилетело стадо черныхъ вороновъ, Расклевали мой Марьюшкинъ злаченъ перстень. Кто бы могъ мой сонъ теперь розсудить?» Говоритъ князь Романъ, сударь Митріевичь: •Ты не плачь, княгиня Марья Юрьевна, Юрьевна, ты лебедь бѣлая! Я какъ съвзжу въ далеко чисто поле, Такъ сыщу тамъ много знахарей, Что могутъ тебв розсудить твой сонъ.» Говоритъ княгиня Марья Юрьевна: «Ты душенька, Романъ князь, сударь Митревичъ, Не надо мнъ твоихъ много знахарей; Я могу этотъ сонъ сама разсудить: Какъ ты увдешь въ далече чисто поле, Такъ изъ той земли изъ бусурманскія, Навдутъ многи поганы Татарове, На трехъ червленныхъ новыхъ корабляхъ, Увезутъ миня княгиню Марью Юрьевну». Ничего князь Романъ не побаровалъ, И увзжаль въ далече чисто поле. Въ ту пору, въ то время Прівзжали поганы Татарове, На трехъ червленыхъ новыхъ корабляхъ.... Взяли они княгиню за бълы руки, И вели на пристань корабельную, И привозили къ Батышу на червленъ корабль, Беретъ ее Батыша за бълы руки, И цвлуетъ княгиню въ сахарны уста. Говоритъ княгиня Марья Юрьевна: •Ой же ты, Батышъ царь Батурьевичъ! Не цвлуй ты меня въ сахарны уста, Не скверни устовъ монхъ сахарныхъ, Когда привезещь въ землю бусурманскую....

Побътъ Русской полонянечки особенно замъчателенъ для исторіи народныхъ преданій и върованій:

> Пришла Марья на гору высокую, Скидывала свое платье цвътное, Надъвала на лъсиночку, И пошла съ горы.

Ей на вотрачу быотра рака. И быстра рака идетъ, Что громъ гремитъ. И возмолилась Марья быстрой ракв: Ой же ты мать, Дарья-рака! Сдвлайся по женскимъ перебродищамъ, Станьте переходы узкіе, переброды мелкіе, Пропустите Марью Юрьевну! И ръка Марын послушалась, Сдвлалась по женскимъ перебродишамъ: Перебрела она черезъ быстру раку, Пошла она впередъ попадать, И пришла ей больше того ръка. Она видитъ, что перейти нельзя; Смотрить: плаваеть на другой сторонь колода бълодубова, И взмолится Марья той колодъ бълодубовой: «Ой же ты колода бълодубова! Перевези меня черезъ быстру раку: А выйду на святую Русь, Вырвжу тебя на мелки кресты, На чудны образы, И вызолочу червоннымъ краснымъ золотомъ. И колода ся послушалась: Перевезла ее черезъ быстру раку. И пришла Марья Юрьевна Ко Роману Митріовичу, Сама взговоритъ таковы рачи: «Ой еси ты Романъ князь Митрієвичъ! Вывеземъ мы колоду бълодубову На святую Русь, Выръжемъ на мелки кресты И на чудны образы, И вызолотимъ червоннымъ краснымъ золотомъ». И вывезли ту колоду бълодубову На святую Русь, И выръзали на мелки кресты И на чудны образы, И вызолотили червоннымъ праснымъ золотомъ, И разослали по всвиъ церквамъ.

Печальную историческую действительность, охарактеризованную погромами татар, кими и смутною эпохою литовскою, народная фантазія умела вставить въ широкую раму своихъ неизменныхъ, вековыхъ эпическихъ пріемовъ. Сонъ Марьи Юрьевны, которымъ открывается ивоня, иринадлежить къ самымъ древнимъ мотивамъ всеславянскаго эпоса, о чемъ свидътельствуетъ слъдующее мъсто изъ чешской пъсни, подъ именемъ *Роза*, въ краледворской рукописи:

Уснух, снеше ми се ве сив, Яко бы мив небошцв На правей руцв с прста Свлекл се златы прстенек,

Присоединеніе хищныхъ птиць къ этому древнеславянскому мотиву въ нашей пъснъ столько же принадлежить эпической символикъ славянской, сколько и нъмецкой, какъ это видно изъ сновидънія, которымъ начинается пъсня о Нибелунгахъ.

Смека се драгы каменек. Каменек не надидех, Змилатка се не дождех.

Не меньше замъчательно въ эпическомъ отношении и окончание нашего эпизода. Возвращаясь изъ плъна, княгиня переправляется черезъ двъ ръки. Одна послушалась ея въщаго слова и стала женским перебродищем, по которому легко перешла эта планица. Черезъ другую раку перевезла ее сама собою колода былоду бовая. Эту чудесную колоду вывезли потомъ на святую Русь, ръзали ее на мелкіе кресты и на чудные образа, вызолотили червоннымъ краснымъ золотомъ и разослали по всёмъ церквамъ. Извёстно, что колода (у Нестора клада) было древитишимъ у насъ названиемъ гроба, равно какъ и до нашихъ временъ раскольники и простой народъ кое-гдв кладутъ покойниковъ въ дубовыя колоды. Извъстно также, что древнъншій обрядь похоронь совершался спущеніемъ мертвеца на воду въ ладьв. На этомъ, ввроятно, основывается древне-чешское выражение о могиль: «ити до мавы», то есть, до корабля или лодки (слич. лат. navis, санскр. мау и проч.); сюда же должно отнести древне-болгарское нави-царство мертвыхъ, тартаръ, древне-русское навые покойники, и выраженіе: «въ иaeu зръти», въ извъстной муромской легендъ ( $^1$ ). Такъ какъ на ладът же прибываютъ изъ невидимаго міра новорожденные эпическіе герои, а иногда и взрослые, только все же изъ міра таинственнаго, какъ напр. Рыцарь Лебедя или малорусскій Ивась (2): то въчудесной, священной колодъ княгини Марьи Юрьевны изслъдователь древивникъ эническихъ преданій не безъ віроятности можеть усмотрівть любопытный остатокъ ска-

<sup>(1)</sup> Слич. въ менціяхъ о пъсняхь Эдды и о муромск. легендъ.

<sup>(3)</sup> Смотр. Въ статьяхь о Православи. Собесполнико и о Славянских визмаха.

заній, относящихся къ упомянутымъ выше первобытнымъ обрядамъ и мисодогическимъ представленіямъ.

Болье интересныя отношенія Москвы къ *матушків проклятой* Литвь и къ *злыма поганыма Татаровяма* затрогиваются въ пъсняхъ о свадьбъ Грознаго.

Пріутихло-пріуныло море синее, Глядучись-смотрючись со черныхъ кораблей, И со тъхъ марсовъ корабельныихъ, И со тахъ трубочекъ подзорныихъ, И на тв на круты красны бережки. Пріутихли-пріуныли круты красны бережки, Глядючись-смотрючись съ черныхъ кораблей, И со тахъ марсовъ карабельныехъ, И со тахъ трубочекъ подзорнынхъ, И на тъ на горы высокія, И на тв на поля зеленыя. Пріутихли-пріуныли поля зеленыя, Глядючись-смотрючись на государевъ дворъ. Преставляется царица благовърная, Молодая Софья, дочь Романовна: Въ головахъ сидятъ два царовича, Въ ногахъ сидять млады двъ царевны, Супротивъ стоитъ самъ Грозенъ царь, Грозный царь Иванъ Васильевичъ, Говоритъ царица таковы ръчи: «Ужъ ты слушай, царь, послушай-ко, Что я тебъ царица повыскажу: Не будь ты яръ, будь ты милостивъ, До овонкъ до младыхъ двухъ царевичевъ; Когда будутъ они во полномъ умъ, И во твердомъ будутъ разумъ, Тогда будетъ оборона отъ новыхъ земель. Еще слушай, царь, ты послушай-ко: Когда будутъ дъвицы въ полномъ умв, Во полномъ умъ, въ твердомъ разумъ, Ты тогда отдавай девиць за мужъ. Еще слушай, царь, ты послушай-ко. Что я тебъ царица повыскажу: Не будь ты яръ, будь ты милостивъ До своихъ киязей, до своихъ думныхъ бояръ, И до того ты до дядюшки любимаго, И до своего ты до крестнаго батюшки, До того Богдана Спрокаго:

И туть твоя дума кранкая! Еще слушай, марь, ты послушай-ко: Не будь ты яръ, будь ты милостивъ До своихъ солдатушокъ служащінхъ: И тутъ твоя сила върная!... Еще слушай, царь, ты послушай-ко: И не будь ты яръ, будь ты милостивъ Ло всего народу православнаго. Еще слушай, царь, ты послушай-ко, Что я тебъ царица принакажу, Принакажу и повыскажу. Когда я, царица преставлюся, Не женись ты, царь, въ проклятой Литвъ, На той ли Марьв Темрюковив, А женись ты, царь, въ каменной Москвъ, На той Супавъ татарскіе, Хоша есть у ней много приданаго, Пановей, улановей и злыхъ поганыхъ Татаровей, Есть у ней брателко родимое, Молодой Кострюкъ сынъ Темрюковичъ». И тутъ царица преставилась. -Тутъ царицъ славу поютъ. Прошло времени три мъсяца, Похотвав сударь Грозенъ царь, Грозный царь Иванъ Васильевичъ, И покатился онъ во ту ли матушку прокляту Литву, Покататися и женитися На той на Марьв на Темрюковнъ...

Основное убъжденіе, иронически проводимое въ этихъ пъсняхъ, есть то, что Москва, помутившаяся въ своихъ чистыхъ православныхъ началахъ, по-колебленная въ своихъ стародавнихъ основахъ, легко можетъ породниться и съ проклятою Литвою и съ потаными Татарами. Умирающая царица завъщаетъ Ивану Васильевичу взять себъ вторую жену лучше на Москвъ, но все же изъ породы татарской, какъ бы въ томъ убъжденіи, что Москва до того отатарилась, что Иванъ Васильевичъ пе побрезгуетъ татарскою роднею. Изучавшимъ московскую старину хорошо извъстно, какъ върна и мътка эта простодушная иронія народной пъсни, и какъ глубоко понимаеть народъ тъ темныя стороны своей исторіи, которыя напрасно стараются прикрыть чтители древней Руси своими дътскими идилліями. По складу пъсни надобно понимать, что Иванъ Васильевичъ сдълалъ еще хуже того, что совътовала ему умиравшая царица, — онъ вывезъ себъ супругу изъ проклятой Литвы. Но такъ

какъ родство это, по народному пониманію, было противуєстественно и безсмысленно, то п'всня заставляєть Грознаго Царя разстрілять вывезенную имъ изъ Литвы молодую жену. Сверхъ того народная фантазія приписываєть этой чужестранкі какую-то нечистую силу колдовства.

Изъ встать московскихъ царей Ивана Грозный пользуется особеннымъ авторитетомъ въ народныхъ пъсняхъ. Потому надобно вмтнить въ немалую заслугу позднъйшимъ историкамъ русскимъ, оцтнившимъ по достоинству этого царя, что они сошлись въ своихъ ученыхъ выводахъ съ безсознательными убъжденіями простаго народа, воспитанными безъискусственною поэзіею.

Народная пъсня описываетъ Ивана Грознаго жестокимъ: «не будь ты яръ, будь ты милостивъ» — не одинъ разъ говорить ему умирающая супруга, умоляя его смягчиться сердцемъ. Въ пъснъ объ убіеніи царевича (1), онъ безчинствуетъ въ своей ярости, казня не только бояръ, но и поповъ. Никоимъ образомъ нельзя допустить, чтобъ народная былина избрала своимъ героемъ Грознаго Царя ради его жестокости. Можетъ-быть, демократическія его убъжденія и замашки правились простонароднымъ півцамъ и забавляли слушателей; но этимъ однимъ не снискалъ бы онъ себъ такого почетнаго мъста между героями русскаго эпоса. Дъйствительно, историческая былина отмътила болбе существенное въ дъятельности этого царя: «Ваялъ онъ царство казанское, такъ повъствуетъ она: выводилъ онъ измъну изъ Кіева, вывелъ измъну изъ Новагорода, взялъ Рязань, взялъ и Астрахань, только не вывелъ наменью въ каменной Москве». Сверхъ того, нетъ сомнения, что этотъ замечательный человъкъ древней Руси не мало обязанъ, въ своей популярности, искреннимъ благочестіемъ, о которомъ любопытныя данныя предлагаются во многихъ житіяхъ русскихъ святыхъ; и вообще надобно замътить, что съ именемъ Грознаго Царя русская былина соединяетъ понятіе о средоточіи православія и національности въ Москвъ.

Если Иванъ Грозный своимъ энергическимъ характеромъ затмилъ въ народной памяти дѣятельность предшествовавшихъ ему московскихъ государей;
то громкія событія и крупныя личности эпохи послѣдующей, тѣмъ не менѣе,
вызывали къ себѣ участіе народной фантазіи и выразились въ новомъ рядѣ былинъ. Главнымъ героемъ народной исторической повзіи XVII в. является Алексѣй Михайловичъ, и слѣдовательно опять поэтическая дѣятельность простаго
народа находитъ себѣ оправданіе въ позднѣйшей исторической критикъ, по
достоинству оцѣнившей высокое значеніе этого царя въ исторіи Россіи.

<sup>(1)</sup> Сляч. въ Древ. росс. стихотвор. Кирим Данилова. № 43.

Въ пѣсняхъ, пришесываемыхъ Кириз Данилеву, соть нѣсколько объ Алексъвъ Михайловичъ и его эпохъ. Въ собранія г. Якуминна напечатана про оса-ду Соловецкаго монастыря, воспослѣдовавшую при этомъ царъ по причинъ возникшаго въ этомъ монастыръ противодѣйствія исправленію богослужебныхъ кингъ.

На Москвъ было, на базаръ, Собиралися бояре; Выбирали бояре Изъ бояръ воеводу, Выбирали Ивана Петрова, Изъ того ли изъ роду Салтыкова, Передъ царскія очи становили. Какъ возговоритъ православный царь, Алексви-то Михайловичъ, Его царское величество: «Охъ ты гой еси, большой бояринъ, Ты любимый мой воеводушка! Ты ступай-ка ко морю ко синему, Ко тому острову по большому, Ко тому къ монастырю ко честному, Къ Соловецкому; Ты порушь въру старую, правую, Постановь въру новую, неправую. Какъ возговоритъ большой бояринъ, Любимый царскій воеводушка: «Охъ ты гой еси, православный царь, Алексъй Михайловичъ, Твое царское величество! Нельзя объ томъ и подумати, Нельзя объ томъ и помыслити: Какъ порушить въру старую, правую, Какъ поставить въру новую, неправую!» Царь разозлился, Царь распалился; Воевода програшился. Какъ возговорить больной болринь, Любимый царскій воеводушка: «Охъ ты гой еси, православный царь, Алексъй Михайловичъ, Твое царское величество!.. Ужь и дай мив силу не малую, не великую: Сорокъ полковъ, да все тысячныхъ, Сорокъ пушекъ, да все мъднываъ,

Велья, пороху сколько надобно». Какъ и было въ самый ли Петровъ-то день, Какъ на синемъ было морюшкв. На большомъ было на островъ, Во честномъ монастырв было — Отошла честна заутреня, Пономарь звониль къ объденкъ, Честны старцы пван молебены; Какъ бъжитъ пономарь, Неразумный звонарь: «Охъ вы гой еси честны старцы! Какъ идетъ сила не малая, не великая, Сорокъ полковъ, да все тысячныхъ, Сорокъ пушекъ, да все мъдныихъ, Зелья, пороху сколько надобно, Ла все войско православное, Не то идуть они ратиться. Не то идутъ они молитися». -«Охъ ты глупой звонарь, Неразумный пономарь. Да то войско православное, Не идетъ оно ратиться, Идетъ оно молитися!» На ту пору пушкари были догадливы: Брали ядрушко каленое, Забивали во пушечку мъдную, Палили во тотъ во честной монастырь, Въ Соловенкій.

О взятіи этого монастыря въ Соловецкомъ Лѣтописцѣ (1) сказано слѣдующее: «На Клементьево мѣсто присланъ съ Москвы воевода Иванъ Мещериновъ съ началными людьми, да съ нимъ были Московскія стрелцы и Вологоцкія и Устюжскія; да эъ Двины стрелцовъ 900 человѣкъ; и Сумскія и Кемскія стрелцы емужъ вручены. И Божіею помощію и великого Государя счастіємъ, службою и радѣніємъ того воеводы Ивана Мещеринова съ началными ратными людми, Соловецкой монастырь взяли взятіемъ во 184-мъ (1676) году Генваря въ 22 день. Мятежники Соловецкія порублены и казнены смертію, а иныя разосланы въ сылку въ Колской и въ Пустозерской остроги; а которыя изъ нихъ соборной церкви покорились и великому Государю вину свою принесли, прощены и жить оставлены въ Соловкахъ».

<sup>(1)</sup> По рукописи, принадлежащей мив, въ 4-ку, 1718 г.

Ироническій оттінокъ нісни о взятім соловецкаго монастыря не оставляеть сомнівнія въ ея раскольническомъ происхожденін. Согласно съ наивнымъ окладомъ народной поэзін, самъ Алексій Михайловичь выдаеть себя, приказывая воеводі:

Ты порушь въру старую, правую, Постановь въру новую, неправую.

Само собою разумѣется, что пѣвецъ этой былины и его слушатели, точно также, какъ и соловецкіе старцы-раскольники временъ Алексѣя Михайлови-ча, имѣли самое грубое понятіе о старой, правой вѣрѣ, ограничивая ее старопечатными книгами и безсмысленно противополагая ее какой-то вѣрѣ новой и неправой! Въ этомъ тупомъ понятіи, конечно, нѣтъ ни малѣйшаго слѣда истиннаго христіанскаго просвѣщенія. Но все же, съ точки зрѣнія хотя бы и языческаго поклоненія старопечатной буквѣ, народная поэзія вѣрна своимъ религіознымъ началамъ, сколько бы мелочны и ограниченны они ни были, согласно двоевѣрнымъ, полуязыческимъ убѣжденіямъ народной словесности. Потому народная былина имѣла достаточныя основанія встрѣтить иропією православное войско, шедшее на осаду соловецкаго монастыря:

Охъ ты глупой звонарь, Неразумной пономарь, Да то войско православное: Не идеть оно ратиться, Идеть оно молитися!

И все-таки, не омотря на то, догадливые пушкари забивали каленое ядрушко въ мъдную пушечку, и палили въ тотъ во честной монастырь, въ соловенкій.

Отъ этой превосходной былины перейдемъ къ духовныма стихама и народныма разсказама религіознаго содержанія, которые вийств съ былинами составляють дальнійшее развитіе народной эпической діятельности, подъ вліяніемъ историческихъ событій—съ одной стороны, и книжнаго просвіще нія—съ другой, и заміняють въ народномъ сознаніи літошись и духовное повіствованье.

Было время, когда въ духовныхъ стихахъ, воспъваемыхъ слѣпыми старцами, думали видъть выраженіе чисто христіанскихъ, православныхъ началъ простаго народа. Теперь перестаютъ приписывать этому отдѣлу безъискусственной словесности такое важное значеніе въ смыслѣ христіанскаго просвѣщенія, за то начинаютъ открывать въ немъ замѣчательную для исторіи русскаго образованія связь устной словесности съ письменною литературою, и преимущественно съ апокрифическою (1). Нѣтъ сомнѣнія, что нѣкоторые стихи дышуть болѣе чистыми идеями христіанства. Другіе стихи довольно согласны съ повѣствованіями въ житіяхъ святыхъ и съ церковными преданіями, какъ напримѣръ, объ Алексѣѣ Божьемъ человѣкѣ, о спасепіи дѣвицы Егоріемъ Храбрымъ, о страшномъ судѣ. Для изученія обширнаго цикла пѣсенъ о послѣднемъ предметѣ, особенно полезно обратиться къ житію Василія Новаго, въ которое внесены повѣствованія о мытарствахъ и о страшномъ судѣ, оказавшія сильное вліяніе не только на книжную литературу древней Руси, но и на фантазію народную. Для примѣра привожу слѣдующее сближеніе.

Въ извъстной повъсти о преніи или битвъ живота съ смертію (\*), послъдняя описывается слъдующимъ образомъ: «И внезапу пріиде къ нему (т. е. къ воину или вообще человъку) смерть, образъ имъя страшенъ, обличіе имъя человъческое, грозный же видъ...я (ея?), ужасно зръти ея, ужасная носяще собою (чит. съ собою), многи учинены на человъки мечи, и ножи, и пилы, и рожны, и серпы, и съчива, и косы, и бритвы, и уды телесныя и иная многая не знаемая, иже казнодъйствуетъ различная разрушенія человъка».

Къ этому присовокупимъ слъдующую выписку изъ слова о мытарствахъ, изданнаго Калайдовичемъ между сочиненіями Кирилла туровскаго, но, можеть-быть, принадлежащаго Авраамію смоленскому (3). Ораторъ говорить о выходъ души изъ тъла: «По семь предстанета два аггела, посланная по душю отъ Бога. Егда же узрить ею душа, ужаснется, образъ весь и лъпота и лице измънится, руцъ и нозъ премолкнета и слуха съ нима, и языкъ молчаніемъ затворится, и будеть весь унылъ, и дряхлъ, и скорбенъ, и за симъ явится смерть. И тако, и нужею страшною душа отъ тълеси изидетъ, и станетъ одержима душа, зрящи на свое тъло; яко же бо кто изъволкся изъ ризы своея, и потомъ сталъ бы, зря ея: тако станеть душа на свое тъло зрящи, отъ него же изыде, умилно къ аггеломъ взирающи».

Тоже самое встрѣчаемъ въ *стихъ про душу великой гръшницы*. Ангелы разсказывають Христу,

Какъ душа съ бълымъ тъломъ разставалася: Разставшись душа, сама прочь пошла, И отошедши, возворатилася, Со своимъ бълымъ тъломъ попростилася:

<sup>(3)</sup> Смотри м ю Рачь о народной поэзін, во 2-й части этихъ «Очерковъ».

<sup>(2)</sup> Повъсть о бодрости человъческой, по рукописи Импер. Публич. Библ., изъ древлехранилища Погодина, № 1773.

<sup>(3)</sup> Смотр. въ моей статьт о «Православи. Собестан.» тоже во 2-й части этихъ «Очерковъ».

• • •



Ты прости твло бвлое мое,
Прости беззаконіе мое.~
Ты пойдешъ, твло, во сыру землю,
Червямъ, твло на источеніе.
Вы кости—землв на преданіе,
А я, душа, къ самому Христу на спокаяніе.

Древнъйшій источникъ всъмъ этимъ представленіямъ нашей древней и народной словесности предлагаеть следующее место изъ хожденія Осодоры по мытарствамъ, въ житін Василія Новаю: О смерти. «Бъ же видъніе ея, яко левъ ревый, страшна виденіемъ, и всячески странна человеческого устроеніа. И носящи оружіа своа всякіа, мечя, ножа, пилы, серпы уды, стрълы, тесла, брадвы, свчива, оскорды, рожны, и ина незнаема, ими же кознодъйствуетъ различные образы. Сію же видъвши смиренае мое душа устрашися (такт повыствовала Өеодора мниху Григорію, автору житія Василія Новаго) и велми въгордъся. И ръша къ смерти юноши (то есть, ангелы): «что медлиши? разръщи съюзы! не имать бо многа истязаніа о гръсъхъ. Она же, приступльщи ко мнь и взять малый оскордець, и начать отсъкати нозъ мои, и потомъ руць, и интивь орудіемъ вся съставы, и интив инаа моа съставы телесныа, и съузы и чліны раслабища, растерза 20 ногтей моихъ. И абіе омертви все тіло мое, и оттуду ни руку, ни ногу имъхъ, и неможаахъ двигнутися никакоже. Всъми бо орудін кознодъйствуєть на имя. Таже вземь теслу, отстче главу мою. И по сихъ нальявши чашю: что же бъ, не разумъхъ; и дастъ ми испити. Тако ми Господа, чадо Григоріе! (такт воскликнула Өеодора, обращаясь кт своему слушателю съ воспоминанием в о страшном в част смертном в). Коль бъ горко! Яко въ той часъ отторже ми душю, и скоро искочи исъ тъла, яко птица отъ руку ловца. И абіе красніи они юноши пріаста мя на руку свою ризами своими. Въ сердцы бо все душевно възлежить, въ умѣ же духъ. Яко же убо пріаста мя красніи они юноши, възръхъ въспять, и видъхъ тъло мое лежаще бездушно и недвижимо и нечювъственно, яко же бо кто съвлекъ съ себе ризу, и повержетъ, и стоитъ, зря на ню» (1).

Прилагаемый здёсь рисунокъ, изображающій кончину Өеодоры, снять съ миніатюры изъ рукописнаго житія Василія Новаго, XVII в., въ 4-ку, въ библ. г. Забълина.

Впрочемъ, не смотря на очевидное вліяніе этого благочестиваго византійскаго памятника на *стихв про душу великой гръшницы*, не смотря на право-

<sup>(1)</sup> По рукописи графа Уварова, въ листь, XVI в., № 904 (Царск. № 92).

славныя убъжденія, въ немъ изложенныя, все же и онъ не чуждъ фантастическихъ вымысловъ, ведущихъ свое начало отъ древнъйшихъ преданій первобытнаго, не только славянскаго, но и вообще индо-европейскаго эпоса. Выше было уже упомянуто объ особенномъ значеніи ладьи въ обрядахъ и преданіяхъ древнъйшаго эпическаго періода. Водами отдъляется земля, жилище человъческое, отъ таинственной страны неземной жизни. Раждающійся приплываеть изъ этой невъдомой страны въ жилище смертныхъ, умирающій уплываеть обратно. Именно по этимъ-то таинственнымъ водамъ, въ нашемъ стихъ, плывутъ ангелы, присутствовавшіе при выходъ души изъ тъла великой гръшницы:

По морю, по синему Хвалынскому, Тутъ и шли, пробъгали черезъ корабли. Во этихъ корабляхъ святые ангелы сидятъ, *и проч.* 

Предполагается, что страна, въ которой живуть эти свътлые духи, отдъляется отъ земли моремъ, и что они должны переплывать его, сообщаясь съ людьми.

Преданія и идеи христіанскаго міра, входя въ область народной поэзія, получали двоякое видоизмѣненіе: или, будучи сближаемы съ преданіями до-христіанскаго эпоса, они служили какъ бы дальнѣйшимъ развитіемъ этого послѣдняго, и потому становились чужды православнымъ началамъ: или, независимо отъ народной миеологіи, получали они новый поэтическій видъ подъвліяніемъ различныхъ апокрифическихъ книгъ, и потомъ сами образовывали изъ себя новый рядъ народныхъ апокрифовъ. Такъ напримѣръ въ стихъ объ Олексафіи, народъ и царство Рыхлинское или Рахлинское, вѣроятно, не что иное, какъ Рахманское: намекъ на извъстныя апокрифическія сказанія о Рахманахъ, то есть, Врахманахъ или Браминахъ. Въ народныхъ разсказахъ иногда очень трудно бываетъ отдѣлить миеологическое отъ собственно-апокрифическаго, но отличіе это весьма важно для разработки безъискусственной поэзіи.

У западныхъ народовъ много такихъ разсказовъ о библейскихъ предметахъ, искаженныхъ поэтическимъ вымысломъ. Таковы напримъръ повъствованія о хожденіи Христа съ своими учениками, и особенно съ Петромъ, по разнымъ странамъ. Этому же предмету посвящаютъ свои сказки и славянскія племена (1). Для примъра приведу одну лужицкую, замъчательную по тому уваженію, какое народъ питаетъ къ своимъ пъснямъ. Однажды Христосъ съ

<sup>(1)</sup> Смотр. вводеніе въ Нъмецкую Мисологію Я. Гримма; а такжа Westslawisch. Märchenschatz, von Wenzig. 1857, стр. 87; во ІІ томъ Лужицк. пъссеть, изданныхъ Гауптомъ п Смолеромъ, стр. 175.

Петромъ проходили деревнею. Христосъ остановился у одной избы, изъ которой раздавалась звучная пъсня, и сталъ слушать, но Петръ шелъ далъе. Послъ того, когда оба они проходили далъе, послышалось изъ другой избы пъніе молитвъ: Петръ остановился и слушалъ, а Христосъ, не обращая вниманія, продолжалъ свой путь. Когда Петръ догналъ своего учителя, изъявилъ ему удивленіе, почему онъ остановился слушать пъсню, и не обратилъ вниманія на пъніе духовное. «Любезный мой святой Петръ, отвътствовалъ Христосъ,— тамъ точно пълась простонародная пъсня, только отъ чистаго сердца, а здъсь хоть и духовные стихи, только не отъ чистаго сердца».

Апокрифическимъ передълкамъ библейскихъ преданій въ Палев соотвътствуетъ въ народной словесности цълый рядъ вымышленныхъ сказаній о соствореніи міра, о первыхъ человъкахъ, о Нов и т. п. Сказанія эти, безъ сомивнія, состоять въ тъснъйшей связи съ народными духовными стихами, точно также какъ сказки о богатыряхъ съ пъснями о томъ же предметъ.

Для примъра предлагаю здъсь нъсколько двоевърных», апокрифическихъ разоказовъ русскаго издълія, изъ собранія г. Якушкина.

«Сотвореніе міра. Сталь Господи мірь творить, гдв народу жить. Распустиль онь море-окіянь; надо землю свять. Прибъжаль лукавый чорть, да и говорить Господи: «Ты, Господи, все творишь: весь міръ сотвориль, окіянъморе напустиль; дай мив хошь землю насвяты» — «Сви!» сказаль Господи. Съяль, съяль лукавый, — никакого толку! — Опускайся ты, лукавый, сказаль Господи, — на самое дно моря, достань ты, лукавый, горсть земли. — Опустился лукавый на дно моря, захватиль лукавый горсть земли; вынырнуль глядь — всю землю водой размыло. Опустился въ другой, — тоже: въ горсти нать земли. Опустился лукавый въ третій разъ. и, по Божьему по вельнью, оставалась за ногтемъ песчиночка. Богъ взяль ту песчиночку, и насъяль всю землю, съ травами, съ лесами, со всякими для человека угодьями. --- «Будемъ съ тобой, Господи, братьями родными, сказаль лукавый Господу: — ты будень меньшой брать, я большой! -- Господи усмъхнулся. -- «Будемъ, Господи, братьями ровными». — Господи усмъхнулся опять. — «Ну, Господи, ты будеть старшій брать, я меньшой!» — «Возьми, говорить Господи: — возьми меня за ручку повыше локотка: пожми ты ручку ту изъ всей силы». — Лукавый взялъ Господи за ручку выше локотка; жалъ ручку изо всъхъ силъ; усталъ отъ натуги, а Господи стоить да только усибхается. Туть Господь только взяль лукаваго за руку: лукавый такъ и приселъ. Господи наложелъ на лукаваго крестное знаменіе, лукавый и убъжаль въ преисподнюю. - Люди, да още святые люди, нарицаются сыны Божсіи; а лукавый хотыль къ Гооподу въ

братья залізть!» (1). Этою сентенцією заключается русскій разсказь, соотвітствующій извістной сербекой сказкі въ сборникі Вука Караджича (2). Въ одной колядкі, приводимой г. Костомаровымь въ его диссертаціи о народной поэзіи, творять мірь два голубка, сидящіє на двухь дубахь, которые только одни во всемь світь поднимались изъ всемірнаго, необъятнаго океана. И творили они мірь изъ камушка и песочка. Эта колядка указываеть на связь приведеннаго разсказа съ миноологическимъ эпосомъ.

«Про Адама и Евгу (3). Создаль Господь Адама и Евгу и пустиль ихъ жить въ пресвътломъ раю; а къ воротамъ райскимъ приставилъ собаку, звъря чистаго: по всемъ раю ходила. И повелълъ Господь собакв, звърю чистому: «не пускай, собака, звърь чистый! не пускай ты чорта лукаваго въ рай: не напоганиль бы опъ моихъ людей». — Лукавый чортъ пришелъ къ райскимъ воротамъ, бросиль собакъ кусокъ хлъба, а та собака и пропустила лукаваго въ рай. Лукавый чортъ возьми да и оплюй Адама съ Евгой; всъхъ оплевалъ, всъхъ съ головы до послъдняго мизинчика во лъвой ногъ. Приходитъ Господи — только руками объ полы ударилъ! На Адама съ Евгой глянутъ срамно!... Но Богу, извъстно, не обтирать ихъ стать, не марать же рукъ въ чортовы слюни: взялъ да и выворотилъ Адама съ Евгой. Отъ того и слюна погана. — «Слушай, собака, сказалъ Господи: — была ты, собака, — чистый звърь: ходила по всемъ пресвътломъ раю; отнынъ будь ты песъ—нечистый звърь: въ избу тебя гръхъ пускать, коли въ церковь вбъжишь — церковь снова святить». — Съ тъхъ поръ е собака зовется, а песъ: по шерсти погана, а по нутру чиста» (4).

«Про избу. Люди жили на землѣ. Наступила зима: жить холодно, а избы поставить не умъють. Народъ—люди неправедные, не захотѣли просить Господа, умудрить ихъ мудростью, а стали кланяться лукавому. Лукавый говорить: «Сложите бревна въ четыре стъны, а такъ — не было бы ни одной щелочки, а послѣ дверь прорубить: вотъ и будетъ вамъ изба!»—Срубили бревна въ четыре стъны, да такъ — не было ни одной щелочки. Прорубили дверь. Входять — тепло, да только жить нельзя: темно. Народъ опять къ лукавому. Лукавый бился, бился, а все толку нътъ: все темно въ избъ. Взмолился народъ ко Господу. Господи и говорить: «Прорубите окно!» — Прорубили окно и сдълалось свътло!.... А то захотъли отъ чорта свъта просить!...» (5).

<sup>(1)</sup> Сабурово, Малоарх. увяда.

<sup>(2)</sup> О минологическомъ значении этой сказки смотри статью Ербена въ «Русской Бестадъ.»

<sup>(3)</sup> Любопытно, что въ народъ сохранилась древнъйшая форма *Кеза*, употреблявшаяся въ самыхъ раннихъ памятникахъ славянской письменности.

<sup>(4)</sup> Сабурово, Малоарх. увзда.

<sup>(5)</sup> Нерехтск. увзд.—А. В. Марковить говорить, что это сказаніе слышаль въ Малороссін.

«Про Ноя и Есту. Во всемъ міръ не осталось ни одного православнаго, окромя Ноя праведнаго. Господь и велълъ Ною праведному строить ковчегь, да только никому не сказывать, что делаеть: «Для того, сказаль Господи:-хочу самого лукаваго вмъстъ со всъми людьми беззаконными потопить; нашлю на всю землю потопу. Коли жь хоть всъхъ людей потоплю, а оставлю лукаваго: лукавый опять весь міръ соблазнить. Встхъ потоплю, говоритъ Господи: гръха не будетъ на землъ, а на-племя оставлю тебя, Ноя праведнаго, да, ради тебя, Ноя, жену твою Евгу». — Ной, благословясь, съ крестомъ и молитвой взяль топорь, пошоль рубить ковчегу. Видить лукавый — Ной что-то строить, а что строить, не сказываеть. Думаеть: дъло плохо. Ной праведный съ ранняго утра до поздней ночи на работъ; а Евга одна сидить дома. Лукавый и подлезь нь Евге... Ну, самъ знашь: дело женское... «Спроси ты, Евга, говорить лукавый — своего Ноя праведнаго, что-йто онъ рубить? Это не избя; да н изба-то у васъ новая да просторная». Пришолъ Ной праведный съ работы поздно вечеромъ. Стала Евга у него выпытывать; Ной праведный не сказываетъ: Господь не вельль. Сказала Евга про то лукавому. Лукавый научиль Евгу, какъ водку дълать, да и приказалъ: «Какъ придетъ Ной праведный объдать, нообъдаеть, попросить квасу испить: ты, Евга, и дай ему винца: Ной праведный захивляеть, во хивлю все скажеть. — Пришоль Ной праведный, пообъдаль, попросиль квасу испить; Евга и дала ему, вместо квасу, винца стопку. Ной праведный и захивляль. Стала Евга ластиться къ Ною праведному; тоть и разоказаль, для чего онь ковчегу строить: «Господи вельль, говорить, ковчету строить, и безпремвино кончить къ Мокрину дию (1): въ Мокринъ день потопа начнется: потопить Господи всёхъ людей, окромё меня, Ноя праведнаго, да еще ради меня, Ноя праведнаго, окромъ тебя, Евгы. А всъмъ другимъ да и самому лукавому на свътъ не быть!» Лукавый и думаеть: былъ бы я цаль: гранники будуть. «Наступить Мокринь день, наступить nomona, говорить лукавый Евгв: пойдеть потопа, Ной праведный станеть тебя, Евгу, звать въ косчену: ты не ходи, и не ходи ты, Евга, пока Ной праведный не кликиетъ: «Да иди же ты, проклятая!»—Наступилъ Мокринъ день, наступила потопа. Евга стала собираться въ косчезу, а лукавый къ ней и залъзъ подъ платье. «Иди, Евга, въ ковчегу», кричить Ной праведный. — «Погоди, говорить Евга Ною праведному: надо горшки захватить!» «Иди, Евга! вода скоро по колъни будеть!» «Погоди, Ной праведный! надо ложки да плошки забрать». «Да иди же ты, проклятая!» закричаль Ной праведный. Только сказаль онъ

<sup>(1) 19</sup> iman.

это слово, лукавый и скокъ въ ковчегу. Безъ этого слова лукавому нельзя было войти: Ной праведный началь рубить ту ковчегу съ крестомъ и молит-вою, съ благословеніемъ Божінмъ: отъ того и нельзя было. Вошла и Евга посла проклятаго слова. Такъ и остался лукавый на землъ. Потопа прошла, а гръхъ остался (1).

Это послъднее сказаніе, занесенное въ повъсть О высокоу жноже жжьлю (2), взято изъ апокрифическихъ передълокъ Ветхаго Завъта, которыя были у насъ въ старину очень распространены и даже снабжались въ рукописяхъ довольно искусными миніатюрами. Такова, напримъръ, замъчательнъйшая рукопись въ библіотекъ графа Уварова (3), вся состоящая изъ рисунковъ, изображающихъ событія Ветхаго и Новаго Завъта. Подъ рисунками краткія подписи, объясняющія сюжеть. Составлена въ началь XVII въка, но, судя по рисунку, орнгиналъ, съ котораго снята, относитоя къ XVI въку. Въ эту Лицевую Библію внесено много апокрифическихъ прибавленій. Сказаніе о Нов и женв его, въ этой Библіи, очевидно, служило источникомъ приведеннаго народнаго разсказа. На л. 20 изображено, какъ Ной, съ топоромъ въ рукахъ, строитъ ковчегъ. Внизу подпись: «О сотворени ковчега. Поведе Богъ Ною сотворити ковчегъ что хощу пустити потопъ на землю і хощу потопити весь міръ». — На л. 21 изображена жена Ноева, сидящая на скамьъ, въ видъ престола. Дьяволъ подаетъ ей хмълевую вътку. Внизу подпись: «И пріиде сотона к женъ Ноевъ і препесе ветеъ хмвлевую і рече ей в семъ овощу сотвори квасу и дай мужеви овоему і допроси у него куды онъ оть тебя ходить». Здісь прилагается снимокъ съ самой миніатюры. — На л. 22 изображено: Ной и жена его силять на такой же лавкъ. Между ними сосудъ въ видъ чайника, около него рюмка. Въ стънъ за ними окно; въ окно смотрить самъ сатана. Внизу подпись: «Бесъдуеть Ной з женою своею и рече жена Ноева повъждь ми господине куды ходици, и Ной поведа женъ своей а сотона слушаетъ у окошка». Извъстно, по апокрифическому сказанію, что сатана послі того раззориль ковчегь. На л. 23 изображень разоренный ковчегъ. Внизу подпись: «Пріиде Ной на гору и виде ковчегъ разоренъ и нача плакати і ангелъ Господень даде ему древо а ему рече, за что повъдаль оси дъло свое женъ своей».

И такъ, духовные стихи и расказы, живущіе въ устахъ народа (4), къ древнъйшему, иногда мисологическому элементу присовокупляють поздиваний

<sup>(1)</sup> Сабурово, Малоарх. увзда.

<sup>(2)</sup> Смотр. въ моей статью о Горго злочастии, въ 1-й части этихъ «Очерковъ».

<sup>(3)</sup> Въ 4-ку, № 34.

<sup>(4)</sup> Смотр. Народныя Русскія Легенды, собранныя г. Аванасывымъ. 1859 г.



I.T.

| • |  |   | · |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | İ |
|   |  | • |   |
|   |  |   | 1 |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   | 4 |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | i |
|   |  |   | I |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |

заимствованный изъ источниковъ письменныхъ, и особенно изъ Палеи, въ которой къ Библейскимъ сказаніямъ прибавлено много вымышленнаго, потомъ изъ разныхъ апокрифическихъ книгъ, и наконецъ изъ Патериковъ и другихъ повъствовательныхъ сборниковъ, каковы Исторія о Варлаамъ и Іоасафъ царевичъ и т. п.

Приведенные выше расказы изъ собранія г. Якушкина, какъ показано, имѣютъ своимъ источникомъ Палею и Лицевую Библію. Нѣкоторые изъ народныхъ расказовъ состоятъ въ связи и съ другими живописными произведеніями нашей старины. Такъ въ Украйнъ распространено сказаніе о томъ, что самъ Господь далъ Адаму илугъ, а Еввъ прялку, когда они были изгланы изъ рая (¹). Извъстно, что въ Лицевыхъ Библіяхъ и Палеяхъ въ исторіи первыхъ человѣковъ, вмѣсто Бога Отца, обыкновенно изображается Інсусъ Христосъ, и при томъ въ видѣ Ангела, съ крыльями. Согласно тому же преданію, какой-то монахъ въ 1607 г. на сѣверной алтариой двери въ храмѣ Преи. Сергія, въ Кирилло-Бълозерскомъ монастырѣ, между прочими назидательными сюжетами изъ Палеи и Патериковъ, изобразилъ, какъ «Ангелъ Господень Адама и Евву на дѣло ручное наставляетъ» (²).

Самый развтельный примъръ сочетанія апокрифических сказаній съ миеологическими представляеть намъ знаменитый стихъ о Голубиной Книгъ, о которомъ не разъ говорено мною въ разныхъ мъстахъ.

Остатки народной космогоніи, затанвшіеся въ этомъ стихѣ подъ разнымъ апокричническимъ хламомъ, могутъ быть значительно умножены изъ другихъ духовныхъ стиховъ и разсказовъ, доселѣ сохраняющихся въ устахъ народа.

Такъ кровавый потопъ Скандинавской космогоніи, происшедшій будто бы отъ крови убитаго *Илекра*, потопъ, въ которомъ потонули всѣ великаны, оставиль по себѣ очевидный слѣдъ въ одномъ эпизодѣ русскихъ стиховъ о Егорів Храбромъ:

Святой Егорій Харабрый свять — Славаєть онь со бала осла, Береть онь свою палицу желазную, Поразиль онь тута царища Мартемьянища. Потопила Егорія крово эксидовская, Кровь жидовская, басурманская;

<sup>(1)</sup> Сообщено Максимовичемъ въ Русской Бесада за 1856 г. № 3. Стр. 74.

<sup>(2)</sup> Архимандрита Варлаама Описаніе историко-археологическое древностей и проч. въ Кирилло-Бълозерск. монастыръ. Въ Чтеніяхъ Общ. Ист. и Драми. за 1850 г. 272 3, стр. 16.

По кольна во кроев стоить — Святой Егорій глаголуеть:
«Охъ ты гой еси, матушка сыра земля! Пріими въ себя кровь жидовскую, Кровь жидовскую, басурманскую». Раступилася матушка сыра земля На двъ стороны, на четыре четверти, Пожрала въ себя кровь жидовскую, Кровь жидовскую, басурманскую.

И такъ, кровавый потопъ Съверной космогоніи, былъ прекращенъ у насъ тъмъ же Егоріемъ Храбрымъ, которой устрояеть всю землю свъто-русскую.

Иггдразиль Свверной мноологін, или всемірное древо историческаго развитія народовь, отразившееся вь Корпатской колядкь предапісмь о двухь дубахъ, съ которыхъ два голубя творять весь міръ — имветь при себв и въ скандинавскихъ сказаньяхъ малое подобіе или какъ бы сокращеніе — въ семейножь древь, которое ростеть въ жилище Вёльзунга, родоначальника знаменитыхъ Вёльзунговъ. Это дерево — дубъ. Своими корнями глубоко входить онъ въ землю, а вътви его съ прекрасными плодами высоко поднимаются надъ кровлею. Какъ подъ всемірнымъ Иггдразилемъ у источника Норнъ, или Судныхъ Дввъ, собирались боги для суда и расправы; такъ и Вельзунгъ судиль и рядель народь подъ своимь домашнимь дубомь, мионческое значение котораго явствуеть уже изъ самаго названія: Дерево Вльщей воинственной Джен, въроятно, Валькиріи Ліодъ, супруги Вёльзунга. Этотъ Иггдразиль въ малыхъ размёрахъ — встречаемъ и въ Литовской мнеологіи. Преимущественно передъ воёми священыми дубами пользовался чествованьемъ у Пруссо-Литовцевъ дубъ, отоявшій въ Ромовъ (1), гдъ посль быль построенъ монастырь Св. Тронцы. Подъ этимъ дубомъ Литовцы поклонялись своимъ богамъ. Дубъ былъ необыкновенно толсть, развёсисть и такъ густь, что сквозь его вётви не проникалъ ни сивгъ, ни дождь. Былъ онъ покрытъ зеленью и зимою и лътомъ. Почитался онъ столь священнымъ, что будто бы достаточно было одного его листика привязать на шею человъку или скоту, чтобъ предохранить отъ всякой бъды и несчастія. Подъ нимъ приносились кровавыя человъческія жертвы. Когда въ носледствін, по настоянію христіанскихъ просветителей, дубъ быль срубленъ, то подъ нимъ еще долго оставалась пролитая и впитавшаяся въ землю кровь принесенныхъ въ жертву; и долго кругомъ того мъста слы-

<sup>(1)</sup> Будто бы отъ Roma nova, то есть, Новый Римъ.

шался шумъ и шелесть, будто оть колеблемыхъ вѣтромъ листьевъ (¹). По преданьямъ въ Литовскихъ пѣсняхъ, подрубленный или пораненый дубъ проливаетъ кровь — повѣрье, встрѣчающееся съ древними мнеами о превращени людей въ деревъ́я.

Какъ при Иггдразилъ — ясени Скандинавскія преданія чествують дубъ Вёльзунга, такъ и у Литовцевь, кромъ дуба, почиталась священною и ясень. По литовскимъ преданьямъ, когда-то очень давно, задолго до Кейстута, въ одной приморской деревиъ жилъ человъкъ, по имени Тейсусъ (значить: Ираседный). Къ нему обращались вст за совътомъ или предсказаньемъ, какъ къ человъку въщему. Когда въ глубокой старости пришолъ ему смертный часъ, боги, за его праведную жизнь, превратили его въ ясенъ: точно такъ какъ Скандинавскіе Асы изъ ясени (askr) сотворили перваго человъка. Потому въ Литвъ это дерево именуется Деревомъ Праведнымъ (2). Въ связи съ этимъ, есть литовское преданье, вполнъ напоминающее Скандинавскій Иггдразиль, — что боги, сходя на землю, любили собираться подъ ясенью.

Соотвътственно этимъ преданьямъ, Скандинавскимъ и Литовскимъ, въ одной русской сказкъ, подъ названіемъ Пътухъ и Жорноски, разсказыв этся
слъдующее: Жили старикъ съ старухою, люди бъдные. Хлъба у нихъ не было.
Набрали они въ лъсу желудей и ими питались. Разъ уронила старуха одинъ
желудь въ подполье. Пустилъ желудь ростокъ и скоро доросъ до полу. Старикъ прорубилъ полъ, и деревце выросло до потолка. Потомъ онъ разобралъ
потолокъ и снялъ крышу. Дерево все ростетъ да ростетъ, и доросло до самаго неба. Не стало у старика со старухою желудей, взялъ старикъ мъшокъ
и полъзъ на дубъ. Лъзъ — лъзъ и взобрался на самое небо и проч. У Лужичанъ тоже преданье входитъ уже въ легендарный разсказъ о бъдномъ человъкъ, у котораго было много дътей (³). Точно также выросъ дубъ до самаго
неба. Бъднякъ взлъзъ на вершину дуба, и встрътилъ въ дверяхъ неба Апостола Петра.

Въ иныхъ духовныхъ сказаньяхъ народъ доселё сберегъ память о древнѣйшихъ поэтическихъ преданьяхь, случайно внесенныхъ въ наши лѣтописи, и принадлежащихъ къ драгоцѣннымъ остаткамъ древнѣйшей русской поэзіи. Извѣстно баснословное сказаніе Нестора (4) о томъ, какъ жители Бѣлагорода, осажденные Печенѣгами и уже истомившіеся отъ голода, обманули ихъ, при-

<sup>(1)</sup> Tettau und Temme, Die Volkssagen Ostpreussens, Litthauens und Westpreussens. 1837. 38 15.

<sup>(\*)</sup> Тейсибес-меджіасъ.

<sup>(\*)</sup> Гаупта и Смоллера Volkslieder d. Wenden, ч. 2, стр. 175.

<sup>(4)</sup> Поли. Собр. Русск. Литоп. I, стр. 55.

готовивъ, но совъту нъкотораго старца, въ одномъ колодезъкисель, а въ другомъ сыту, и увъривъ ихъ, что осадою не могутъ они сдълать вреда жителямъ: «Имъемъ бо кормлю от земль» — говорили Бълогородцы Печенъгамъ, и Печенъги принуждены были снять осаду. Эта лътописная сказка, очевидно, основывается на върованьи въ плодоносную силу Мать-сырой-земли.

Тоть же мотивь встречаемь вь народномь разсказе, подъ названіемъ: Писо и Хлюбе. Къ бедному мужичку приходить некоторый чудный старець и велить ему последній четверикъ солоду, и то занятой, высыпать въ колодезь: отъчего къ утру само собою поспело отличное пиво и въ такомъ количестве, что мужикъ, наполнивъ ушатовъ съ двадцать, потомъ угостилъ пивомъ изъ неизсякаемаго колодца всю собравшуюся къ нему деревню.

Какъ для нашей древней письменности *Пролога* были главнъйшимъ проводникомъ множеству духовныхъ повъствованій изъ *Патериковъ* и другихъ сборниковъ, такъ и для устныхъ народныхъ расказовъ (1).

Въ доказательство этому привожу нёсколько источниковъ русскихъ народныхъ разсказовъ изъ Прологовъ, въ послёдовательномъ порядкё мёсяцослова.

Народное сказаніе *О Нов праведнома* начинается такъ: «Заставиль Господь слішаго да безрукаго караулить садъ. Безрукій яблока не достанеть, слішой не найдеть» и проч.

Въ Прологъ, подъ 28 числомъ Сентября, помъщается *Притча о тълъ че-*ловичи и о души и пр. Въ ней повъствуется, какъ хозянть виноградника, желая приставить къ нему сторожей, подумалъ въ себъ: «Посажу у вратъ слъща
съ хромцемъ, да аще отъ врагъ моихъ кто восхощетъ окрасти виноградъ мой,
олъпецъ убо чуетъ, а хромецъ видитъ» и проч.

Въ народномъ сказаніи о Маркъ-Богатомъ самъ Господь приходить къ этому человѣку въ видѣ нищаго. Марко не пускаеть его на обѣдъ и велить прогнать, думая, что это обыкновенный нищій. Точно тоже читается въ Прологѣ, подъ 18 числомъ Октября, о нъкоемъ шумень, его экс иску си Христосъ во образъ нищаго.

Народный разсказъ объ Ангель, какъ, онъ будучи лишенъ крыльевъ, три года служилъ на землъ въ работникахъ, есть не что иное, какъ передълка извъстнаго слова, помъщаемаго въ Прологахъ подъ 21 числомъ Ноября, о судихъ Божсихъ неисвытаемыхъ и проч. Въ этомъ словъ повъствуется, какъ ангелъ въ видъ черноризца странствуетъ съ однимъ старцемъ по землъ. Разъ ангелъ бросилъ въ воду серебряное блюдо, на которомъ угощалъ ихъ обоихъ козвинъ. Потомъ у другаго хозяина онъ удушилъ сына — отрока; и въ третій

<sup>(1)</sup> Слич. во 2-мъ томъ этихъ Историческихъ Очерковъ, стр. 126-127.

разъ — разрушилъ домъ, въ которомъ оба они остановились на пути. Послъ того, недоумъніе старца мнимый черноризецъ разръшилъ слъдующимъ образомъ: блюдо было пріобрътено неправдою; отрокъ выросши сдълался бы злодъемъ, а въ стънахъ разрушеннаго дома быль заложенъ кладъ, добывая который многіе погубили бы свою душу. — Въ этомъ же родъ непонятныя для хозяина дъла дълаетъ и мнимый работникъ въ народномъ разсказъ. Бросаетъ камнями въ храмъ, чтобъ отогнать витающихъ кругомъ бъсовъ; молится проходя мимо кабака, чтобъ Богъ не допустилъ православныхъ до пьянства и смертной погибели, и поноситъ словами нищаго, который, имъя много денегъ, проситъ Христа ради. Или же, вмъсто храма, бросаетъ каменьями въ избу, отгоняя бъсовъ въ то время, когда хозяева въ ней объдаютъ.

Сверхъ того, эти послѣдніе изъ народныхъ разсказовъ, очевидно, состоятъ въ связи съ извѣстными повѣствованіями о *Василіи Блансенномъ*, которыя привожу здѣсь по позднѣйшей рукописи графа Уварова въ 4-ку, № 424 (Царск. № 128).

«Имъяще Святый сей даръ таковый отъ Бога, яко видяще ангеловъ и діаволовъ; и егда идяще (мимо) дому таковаго, въ немже совершахуся молебная нъкія, или божественнаго писанія чтенія, или моленія, или бесъды благія о Бозъ, или иное что благое и боголюбезное, яко то испытаніе писаній, въ нихже мнимъ имъти животъ въчный; абіе избираше каменія, и меташе оныя со осклабленіемъ во углы онаго дому. Егда же вопрошаху его о семъ мимондущіи — ибо обыкоша уже вопрошати его людіе, (егда) осклабятеся и иное что либо юродивое творяще. Абіе отвъщаваще имъ, яко оными каменіями огоняю со угловъ бъсовъ, имъ же въ таковомъ домъ совершаемою святынею и благотвореніемъ пристанища не обрътается, и мъста внутри оваго дому не находится; но ко угламъ симъ прилъпляются: чего ради, дабы и на углахъ сихъ домовъ они не имъли пристанища, онъ сгоняеть ихъ со оныхъ, и хвалить и благодарить дому владыку, таковая творящаго. Егда же идяще мимо таковаго дому, въ немже піющіи вино, или козлогласоваху (1), или плясаша, или иное что святынъ противное творяху; абіе притекаще ко угламъ дому того, и лобызаще оныя со слезами. Егда же мимондущін и дому того вопрошаху его, чего бы ради таковая творилъ есть? Абіе отвіщаваще имъ, яко не подобающая христіянству въ семъ мъсть творятся. Спаситель бо нашъ повель намъ нопростанно молитися, да но внидомъ въ напасть, а но сустными и тавиными вещами и дълы сего міра веселитися и утішатися. Рече бо симъ нікогда

<sup>(1)</sup> Козлогласованісмъ, то есть, ковлинымв голосомъ или плоснею, въ нашвить древнихъ писаніяхъ слово въ слово переводится греч. трансбія.

пъгдъ: яко горе вамъ смъющимся! восплачетеся и возрыдаете. Сій же домътаковая днесь творить, и изгоняеть изъ себе блюстителей и хранителей нашихъ, отъ купъли святыя на соблюденіе насъ къ намъ приставленныхъ святыхъ ангелъ, имже и мъста въ немъ не обрътается, иже не терпящи таковыхъ дъяній непотребныхъ, сидять на углахъ сихъ, уныли и посуплени. Сего ради азъ углы сія лобыза. Вы же мните мя ихъ лобызающе, но не ихъ, но ангеловъ святыхъ, и моляще ихъ, да помолятся изъ нихъ о томъ человъкъ, къ нему же приставленъ есть отъ Господа Бога нашего, да спасутся и не погибнутъ во въки. И слышавши сія отъ него, умиляхуся сердцы своими, и благодаряху его за сіе».

Итакъ, вотъ непосредственный источникъ выше приведенныхъ народныхъ разсказовъ, которые, такимъ образомъ, восходятъ до половины XVI въка.

Извъстна притча Варлаама о томъ, яко не по внъшнима, но по внутреннима подобаеть судити, помъщенная въ 6-й гл. Исторіи о Варлаамъ и Іоасафъ Паревичъ. Она очень рано вошла въ обиходъ средневъковыхъ народныхъ разсказовъ, откуда оказала вліяніе даже на Боккаччіо, въ 1-й Новеллъ 10-го дня. На Руси распространялась она вийсти съ другими сказаньями изъ Патериковъ, въ Прологъ, гдъ помъщается подъ 28 числомъ Ноября. Содержание ея следующее. Однажды царь, проезжая съ своими вельможами, встретиль двухъ старцевъ въ ветхихъ рубищахъ, слёзъ съ колесницы и воздалъ имъ обоимъ честь. Вельможи въ недоумвніи осудили его за этоть поступокъ. Тогда царь, чтобъ уличить вельможъ, повелълъ сотворить четыре ковчега изъ дерева. Два изъ нихъ были обложены золотомъ, но внутри наполнены смердящими костями отъ мертвечины; а другіе два были помазаны смолою, но внутри заключали драгопънные камни и благовонія. Потомъ, призвавъ вельможъ, царь спросиль ихъ, которые изъ этихъ ковчеговъ драгопъннъе? Вельможи, конечно, указали на обложенные золотомъ. Тогда царь, велёлъ открыть всё четыре ковчега, и тако посрами вельможи своя, и научи я о видимыхъ не блазнитися, но о разумныхъ внимати». — Смъшивая смыслъ этой притчи съ общимъ содержаніемъ исторіи объ Іоасафъ царевичь, преследуемомъ отъ отца за принятіе христіанства, русскій народъ расказываеть слідующее о какомъ-то Царевичь Евстафіи. У ніжотораго царя быль сынь Евстафій. Не любиль онь никакого великоленія, но чтиль нищихь, оделяя ихъ богатою милостынею. Царь разгитвался на него и велтлъ повъсить (втроятно, потому что былъ язычникъ и пресладоваль сына, принявшаго христіанскую вару, но въ разсказа это опущено). Царевичь просить сроку на три часа, и тъмъ временемъ велълъ сдълать три сундука и принести на мъсто казни. Одинъ сундукъ былъ золотой, другой серебряной, а третій — просто кряжъ, расколотый надвое и выдолбленный колодою. Царевить раскрыль сундуки и показаль царю и боярамъ: въ золотомъ насыпано золото, въ серебреномъ серебро, а въ деревянномъ всякая мерзость. Потомъ закрыль ихъ и просиль оцвнить, который изъ сундуковъ дороже. Оцвнили всёхъ дороже, разумёется, золотой, а на деревянный и смотрвть не хотъли. Тогда царевичъ опять велъль отомкнуть сундуки. Отомкнули золотой сундукъ — а въ немъ змъи, лягушки и всякая погань и срамота; отомкнули серебряной — и въ немъ тоже. Отомкнули деревянный — а въ немъ растуть древеса съ плодами и листвіемъ, испускають отъ себя духи сладкіе, а посередь стоить церковь съ оградою.

Въ народномъ разсказъ, подъ названіемъ Гртаго и Поканніе, между прочимъ повъствуется, какъ нъкоторый разбойникъ, желая покаяться, по повельнію од-го отшельника, въ теченіе многихъ лѣтъ поливаль изо рту водою обгорълую головешку, зарытую въ земль, и какъ наконецъ головешка пустила корни, выросла яблонею и принесла обильные плоды. Подобное неоднократно встръчается въ средневъковыхъ повъствованіяхъ. Въ Прологъ подъ 28 числомъ Декабря читается слъдующее изъ Патерика: «Повъдаху о отцъ Гоаннъ Коловъ, яко шедъ къ Өивеанину отцу въ скитъ съдящу въ пустыни. Вземъ же отецъ его, всади древо сухо, и рече ему: По вся дни напаяй се корчагомъ воды; дондеже плодъ сотворитъ. Бъ же далече отъ нихъ вода, утръ ити, и пріити въ вечеръ. И въ третіе лѣто оживе древо, и плодъ сотвори. И вземъ отецъ плодъ его, и принесе его въ церковь, глаголя братіи: Пріидите, и ядите плодъ сей послушанія».

Извъстенъ средневъковой обычай западныхъ проповъдниковъ убъждать своихъ слушателей занимательными разсказами, вносимыми въ проповъдь. Сначала эти разсказы заимствовались самими проповъдниками изъ разныхъ источниковъ, письменныхъ и устныхъ. Потомъ были составлены цълые сборники повъстей для проповъдниковъ, оказавшіе вліяніе и на нашу литерату въ XVII в., особенно трудами Іоанникія Галятовскаго, который къ своей теоріи духовнаго краснорти въ Ключь Разумьнія (1659), издалъ въ 1660 г. прибавленіе, въ которомъ для пользы проповъдниковъ помъстилъ длинный рядъ повъствованій о чудесахъ Богоматери. Если въ XVII в. западные разсказы переходили къ намъ черезъ Кіевъ, то въ раннюю эпоху среднихъ временъ, наоборотъ, западные проповъдники почерпали свои повъствованія изъ тъхъ общихъ христіанскихъ источниковъ, которые, перешедши на Русь изъ Византів, сохраняльсь у насъ въ наибольшей чистотъ, и доселъ составляють любимое чтеніе грамотнаго простонародья.

Этимъ объясняется любопытная связь средневъковыхъ западныхъ проповъдей съ русскими народными разсказами. И тв и другіе были заимствованы изъ общихъ источниковъ, состоящихъ въ Патерикахъ и другихъ сборникахъ, въ извлечени вошедшихъ въ наши Пролога.

Изъ множества западныхъ сборниковъ повъстей для проповъдниковъ обращаю вниманіе на изданный Пфейферомъ по рукописи XV в., въ журналъ Германія, за 1858 г. № 4 (числомъ 31 повъсть) (¹). Въ этомъ собраніи, между прочимъ, помъщена одна повъсть, замъчательная для насъ по своему сходству єъ русскою народною сказкою о Маркъ-Богатомъ.

Чтобъ извести своего зятя, Марко-Богатый посылаеть его на винокурню посмотрѣть за работою, а между тѣмъ приказалъ работникамъ: «Какъ придеть отъ меня молодецъ — сей часъ, не говоря ни слова, бросить его въ котелъ». Но зять вдругъ расхворался и остался дома; а Марко, подождавъ нѣсколько, отправился самъ на винокурню, посмотрѣть, что сталось съ зятемъ, и вмѣсто его угодилъ въ горячій котелъ.

Подъ № 31 въ собранін, изданномъ у Поейфера, разсказывается следующее. Одинъ молодой человъкъ, отправившись на службу къ нъкоторому вассалу, всегда исполняль два совъта, данные ему на разставаные отцемъ: вопервыхъ, не пропускать ни одного дня безъ того, чтобъ не быть въ церкви у объдни; и вовторыхъ, сочувствовать и радостямъ и печалямъ тъхъ, у кого будеть служить: радоваться ихъ радостямъ и печалиться, когда они печальны. Но, на этого кроткаго юношу по зависти наговориль его господину другой служитель, который въ нъмецкой повъсти называется Красныма. Красный возбудиль въ господина ревность къ его жена, сказавъ, что тоть молодой человъкъ питаетъ къ ней сильную любовь, потому что бываетъ веселъ, когда она веседа, и плачеть, когда она печальна. Господинъ дъйствительно это замътиль, и чтобь наказать юношу, послаль его въ одно место, где ни говоря ни слова, должны были его сжечь. Юноша отправился, но, исполняя совъть отца на дорогъ заполь въ церковь помолиться. Между тъмъ, Красный, полагая что уже лело слелано, пошоль самь наведаться, сожгли ли юношу, но вместо этого последняго, самъ былъ схваченъ и брошенъ въ печь.

Сходство этой новеллы съ русскою сказкою объясняется тъмъ, что объ онъ имъють одинъ и тоть же древне-христіанскій источникь, который я думаю видъть въ словъ изъ Патерика, помъщаемомъ въ нашихъ Прологахъ подъ 30 числомъ Апръля.

Вотъ оно въ сокращении.

Во время голода одинъ отецъ продалъ вельможъ своего сына, и, оставляя его, заповъдалъ ему, чтобы онъ никогда не проходилъ мимо церкви во время

<sup>(1)</sup> Predigimārlein. CTp. 407 — 444.

службы, не вошедши въ нее и не простоявъ всей службы. Такъ юноша и поступаль. Однажды увидълъ онъ свою госпожу въ преступной связи со слугою, но никому того не сказаль, а только молилъ Бога, чтобъ простилъ имъ тотъ грѣхъ. Но госпожа, стыдясь срама, исполнилась гнѣва и наклеветала на юношу, внушивъ своему мужу, что тотъ юноша замышляетъ убить его. Господинъ рѣшилъ предать его позорной казни, и совѣщался съ епархомъ, чтобъ онъ умертвилъ того, кто къ нему придетъ съ убрусомъ. Юноша былъ посланъ, но на пути зашолъ въ церковь и промедлилъ; а между тѣмъ былъ казненъ, вмѣсто него, дѣйствительный виновникъ, опозорившій господина съ его женою.

Что сходство это не случайное, можно видъть изъ сличенія другихъ німецкихъ повъстей у Поейоера съ древне-христіанскими источниками въ нашей старинной письменности.

Для доказательства приведу нѣсколько примѣровъ, которые дополнять изданіе Пфейфера указаніемъ на древне-христіанскіе источники, у насъ сохранившіеся, но, какъ кажется, нѣмецкому ученому не извѣстные. По крайней мѣрѣ въ своихъ примѣчаніяхъ онъ на нихъ не ссылается.

Повъсть 1-я, у Поейфера, объ Арсеніи. Аббать Арсеній сидъль въ своей кельъ. И быль ему гласъ: иди и смотри дъла человъческія. Тогда увидъль онъ, какъ нъкоторый человъкъ черпаль воду изъ колодца въ разбитый сосудъ, изъ котораго вода выливалась назадъ; потомъ онъ видълъ зейопа, съкущаго дрова, и двоихъ всадниковъ, тащившихъ въ ворота бревно поперекъ, и т. д. Однимъ словомъ это тотъ же самый разсказъ, который, подъ названіемъ Слова преп. отца нашего Арсенія о дълахъ человъческихъ, помъщается въ нашихъ Прологахъ подъ 3 числомъ Декабря.

Намецкая повъсть 8-я, о икожных супругахт. Жили мужъ съ женою въ такой любви, что ни разу между собою не поссорились. Когда мужъ приходилъ, жена шла уже ему навстръчу. Если случалось кому изъ нихъ что нибудь съъсть или испить въ гостяхъ хорошаго, то непремънно приносилъ домой въ гостинецъ. Разъ отправился мужъ по торговымъ дъламъ въ одинъ городъ, и случилось ему въ трактиръ пить такое отличное вино, что онъ цълую бутылку его захватилъ съ собою въ гостинецъ женъ. Возвращаясь назадъ, остановился онъ ночлегомъ въ лъсу. Привязалъ коня къ дереву, а бутылку положилъ къ себъ подъ головы, и хотълъ уже заснуть, какъ вдругъ увидълъ вездъ подъ кустами множество бъсовъ, страшно испугался, и притворился спящимъ. Тогда явилась другая толпа бъсовъ, принесли престолъ, постановили середи поляны и посадили на него самого сатапу, и стали ему поодиначкъ докладывать гдъ кто былъ и что дълалъ. Одинъ говорилъ, что воздвигъ войну между

язычниками и христіанами, другой расказываль другое, тоть о воровствъ, тоть о грабежъ и тому подобное. Наконецъ сатана обратился къ одному бъсу съ вопросомъ: «А ты что сделаль?» «Ничего — отвечаль тоть: целые двенадцать лътъ преслъдовалъ я одного мужа съ его женою, и ни разу не могь ихъ носсорить». Разгитванный сатана хоттяль было того бъса немедленно сослать въ адъ, но онъ испросилъ у него позволенія попытаться еще разъ, потому что тотъ мужъ находится теперь здёсь, а въ головахъ у него бутылка съ виномъ. Бъсъ влъзетъ въ бутылку, и потомъ, съ первымъ же глоткомъ вина изъ бутылки, войдеть въ жену и непремънно поссорить ее съ мужемъ. А мужъ все это слышаль, и думаеть себв: только войди вь бутылку, такъ ужъ никогда изъ нея не вылъзешь! Такъ и было: только что бъсъ вошолъ въ бутылку, добрый человъкъ заклялъ его тамъ, скръпивъ свое заклинание молитвою. Потомъ привъсилъ бутылку къ съдлу и поъхалъ домой, а бутылка всю дорогу трепетала и подпрыгивала, будто кто изъ нея порывался. Когда мужъ воротился домой, жена, встрачая его по обычаю, спрашивала, что онъ привезъ ей въ гостинецъ? — «Чорта!» — отвъчалъ мужъ, и расказалъ все, какъ было Бутылку повъсили въ горницъ на гвоздь, и держали такъ двъ недъли; потомъ передали ее одному благочестивому аббату въ ближнемъ монастыръ. Аббатъ при стеченіи народа выпустиль изъ бутылки біса, которому веліль явиться сначала въ своемъ прежнемъ, свътломъ видъ, и потомъ въ настоящемъ -отвратительномъ; и при этомъ сказалъ назидательное слово, приводя двухъ супруговъ въ примъръ семейнаго согласія и любви. — Въ этой нъмецкой проповъди приданъ эротическій эпизодъ къ извъстному разсказу изъ Патерика, помъщаемому въ нашихъ Прологахъ подъ 10 числомъ Ноября. Одинъ изъ Онваидскихъ старцевъ, сынъ языческаго жреца, повъствовалъ, какъ однажды въ слъдъ своего отца вошель онъ въ идольскій храмъ: «И видъхъ сатану съдяща, и воя престояща ему, и се единъ отъ князь кланяшася ему. Вопросивъ же дьяволь рече ему: откуда пришель еси ты? Отвъщавъ же рече: на сей странъ бъхъ, и воздвигохъ брань, и пролитие крове сотворихъ, и пріндохъ возвестити тебъ».... Другой говориль: «Въ моръ бъхъ, и воздвигохъ вътръ, и потопихъ корабль» и проч. Третій говориль: «Во ономъ градъ бракъ бысть, и воздвигохъ брань, и многое пролитие крове сотворихъ, и съ женихомъ и съ невъстою» и проч. Но за все эти услуги сатана велель техъ бъсовъ бить, потому что на такія вичтожныя діла употребляли они по ніскольку дней. Наконецъ: «Прінде же инъ, и поклонися ему. И рече: откуду ты пришелъ еси? Онъ же рече: въ пустыни бъхъ, тридесятъ лътъ боряся съ нъкимъ монахомъ, и въ сію нощь незложихъ его въ любодъяніе. Онъ же слышавъ се, воставъ, лобза и, и снемъ вънецъ иже ношаше на главъ своей, и возложи на главу ему,

и посади и на престолъ съ собою, глаголя: яко велію сію вещь возможе сотворити».

Нъменкая повъсть 20-я, о ребенкъ монахъ. Одинъ мальчикъ монахъ ежедновно ходиль въ училище черезъ церковь, въ которой на олтаръ стояло изображеніе Богородицы съ Предвічнымъ Младенцемъ на рукахъ. И по своей простоть, тоть мальчикь обыкновенно подаваль изображению Христа кусокъ хлъба, говоря: «Милостивый Владыко и вселюбезнъйшій Младенецъ! На земль жиль ты всегда въ нищетъ, потому не презри вкусить отъ моего хлъба». Тогда изображенный Младенецъ протягиваль свою ручку, браль клѣбъ и вкушаль витстт съ мальчекомъ. Однажды Младенецъ сказалъ ему: «Долго ли буду я вкушать твой хльбъ? Когда же и ты вкусишь отъ моей трацезы?» — «Но въдь ты бъденъ — отвътствоваль мальчикъ: но я все же готовъ вкусить отъ твоей трапезы, потому что ты Господь Богъ и Владыко Христосъ». Тогда изображенный Младенецъ пригласиль мальчика къ себъ за трапезу черезъ семь дней, а сверхъ того-и благочестиваго аббата того монастыря черезъ тридцать дней, и еще черезъ сорокъ дней одного монаха, который случайно быль тогда въ церкви свидътелемъ этой необычайной бесёды. Аббатъ и этотъ монахъ должны были приготовить себя къ небесной трапезъ молитвою и исповъдью. Такъ и сбылось чудесное приглашение. На седьмой день скончался мальчикъ, а въ тридцатый и сороковой - аббатъ и монахъ. Нъмецкій проповедникъ воспользовался въ этомъ превосходномъ разсказе известнымъ эпизодомъ изъ детства Онуфрія Великаго, котораго впрочемъ по имени не называетъ. По рукописному сборнику XVII, въ 8-ку, принадлежащему миъ. разсказывается объ Онуфріи, когда онъ въ монастырів— «егда же біз седмодів тенъ отрокъ, прихождаще часто къ клъбнику, и испрошая укругъ клъба, несяще въ паперть церковную, идъже бяще икона пречистыя Дъвы Богородицы, держаще на руку младенца Господа нашего Інсуса Христа. И приступль Онуфрій ко иконъ, яко несмысленный еще сущи отрокъ, бесъдоваще ко Младенцу на рукахъ Дъвическихъ держимому, на иконъ изображенному. аки къ живому глаголющи: «И ты такожде малъ еси, яко же и азъ: обаче азъ хожду въ хлебню, и испрошая хлебъ ямъ, а ты никогда же яси. Почто тако? Пріими убо мою часть и яждь. Изображенный же Младенецъ Христосъ. аки живъсый, простеръ руку свою, пріемляше отъруки Онуфріевы подаваемый ому хлъбъ, и зрящеся, аки бы ясти. Таковое дивное чудо не единою, ни дважды, но множицею дъяшеся. Старецъ же хлъбный, видя отрока частъ хлъбъ вземлюща, начать назирати его, камо хлебъ относить, и видевъ того къ церкви грядуща съ хлъбомъ, идяще по немъ издалеча, и пришедъ къ паперти узръ **АТНОЩЕСЯ ЧУДО, УЖАСЕСЯ ЗТАО, И ШЕДЪ ВОЗВТЕТИ ТО АВВТ И ПРОЧИМЪ ИСКУСНЫМЪ** 

старцемъ» и т. д. Конецъ разсказа иной. Братія не дали хліба Онуфрію и вельли ему спросить себь у того, кому онъ даеть. Плачущій Онуфрій приходить къ изображенному Младенцу и получаеть оть него хлібь изрядень, чисть аки сныго бъло, и тепель (1).

Нѣмецкая повѣсть 22-я, о Еврейском отрокт, который принявъ христіанскую вѣру и причастившись, быль за то брошенъ своимъ отцомъ въ печь, но быль тамъ сохраненъ отъ огня Богородицею — есть не что иное, какъ сокращеніе извѣстнаго сказанія въ Скитскомъ Патерикѣ: О овчіи пастусть отроцю Евреяниню, гл. 54, по рукоп. XVII, въ листь, принадлежащей миѣ.

Этихъ выдержекъ полагаю достаточнымъ для убъжденія вътомъ, что наше простонародье въ своихъ наивныхъ разсказахъ пользуется тъми же источниками, изъ которыхъ въ средніе въка западные проповъдники заимствовали содержаніе для своихъ не менъе наивныхъ проповъдей. Какъ древнъйшій эпосъ поучалъ, повъствуя о старинъ и предапіяхъ, такъ и духовныя повъствованія, составившіяся въ народъ въ эпоху христіанскаго просвъщенія, имъли характеръ поучительный, соотвътствуя наивнымъ проповъдямъ западной европейской литературы.

Такова внутренняя, тёсная связь народнаго эпоса въ духовныхъ стихахъ и разсказахъ, съ прозаическою литературою и письменностью. А какъ художественныя идеи средневёковаго искусства были заимствованы изътого же сомекнутаго круга умственныхъ и нравственныхъ убъжденій и поэтическаго творчества; то, послё приведенныхъ мною сближеній, не покажется страннымъ, если въ русскихъ народныхъ расказахъ мы встрётимъ такіе мотивы, которые, не смотря на свою грубую форму, напомнять намъ нёкоторые художественные образы въ лучшихъ произведеньяхъ западнаго искуства. Это, повидимому, странное сходство объясняется также общностью древне-христіанскихъ источниковъ.

Извъстно, напримъръ, что Орканья, живописецъ XIV в., въ своемъ страшномъ Судъ, на кладбище въ Пизъ, между воскресающими, изобразилъ Соломона, предоставленнаго въ этотъ великій моментъ самому себъ, и въ недоумъніи выходящаго изъ могилы,—куда обратиться, направо или налъво (2). Какъ бы далекій намекъ на туже мысль, встръчаемъ въ народномъ разсказъ о Соломонъ Премудромъ. Інсусъ Христосъ, сошедши въ адъ, встяъ изъ него вы-

<sup>(1)</sup> Слич. намекъ на это сказаніе въ русскихъ подлининкахъ, въ статью о литературю этихъ нконописныхъ сборниковъ.

<sup>(2)</sup> Смотр. во 2-къ томъ этехъ «Очерковъ» стр. 141.

велъ кромъ Соломона, предоставивъ ему самому оттуда выйти своими мудростями.

На Страшномъ Судѣ у Микель-Анджело, налѣво отъ зрителя, спасшійся сынъ поднимаеть на воздухъ, какъ бы къ небу, свою мать на четкахъ, или на *мъстовкъ*. Въ русскомъ разсказѣ, подъ страннымъ названьемъ: Христовъ братець, нѣкоторый мужикъ въ теченіе тридцати лѣтъ вьетъ веревку изъ кострики, и потомъ, вмѣсто лѣстовки, вытаскиваетъ ею свою мать изъ аду.

Воть еще новый рядь фактовь ко многимъ другимъ, явственно свидътельствующимъ о любопытной связи народной, безъискусственной поэзји съ древнерусскою литературою и искусствомъ! Безусловно осуждать народные вымыслы въ грубости и нелъпости очень легко съ высоты нашихъ мнимыхъ просвъщенныхъ взглядовъ и съ точки зрвнія чопорныхъ условныхъ приличій-Для такого бездоказательнаго осужденія нужно только какъ можно меньше знать убъжденія и върованія простаго народа и древне-русскую литературу. Отъ того-то мнимо-просвъщенное невъжество такъ и падко на осужденія, оскорбительныя для русской народности. Но когда будеть указано, что эти народные вымыслы коренятся на многовъковыхъ преданіяхъ русской жизнии что въ нихъ выражается не только вліяніе нашей древней письменности, но н сама духовная жизнь народа, со всеми ся светлыми и темными сторонами; тогда эти вымыслы должны будуть обратить на себя болье серьезное вниманіе всякаго благомыслящаго человтка. Правда, что въ нихъ много нелтиаго: но въдь это не книга, не вещь какая-нибудь, которую можно сожечь или какимъ другимъ способомъ уничтожить. Это понятія и убъжденія, думы и гаданія самого народа во всей ихъ наивной наготъ, переданныя въ словъ. Жили они въ устахъ многихъ поколъній и благополучно дожили до нашихъ временъ, когда человъколюбіе и наука по достоинству оцънили ихъ высокое значеніе для исторіи человічества.

Всякая народность болте или менте оказывалась упругою, приходя въ соприкосновеніе съ христіанствомъ и съ тти свтдініями, сказаніями и преданіями, 
которыя эта новая религія вносила съ собою въ новопросвтщенную страну, и 
чти болте была развита до-христіанская народность, тти большее сопротивленіе оказывала новой религіи. Христіанство требовало забвенія встать 
прежнихъ языческихъ сказаній, витесто которыхъ давало народу свои, не вымышленныя, истинныя сказанія и преданія. Эти посліднія во всей чистотт 
могли быть усвоены только избранными людьми, стоявшими во главт христіанскаго просвіщенія. Но вся масса народная для того, чтобъ сродниться 
съ новымъ міромъ христіанскихъ понятій и преданій, должна была низвести 
тихъ до уровня своего наивнаго пониманія и способа представленія. Именно,

этимъ-то самымъ и объясняется все нелѣпое и смѣшное въ вышеприведенныхъ разсказахъ. Это неминуемый результатъ столкновенія двухъ противоположностей: ограниченной, наивной народности и безграничныхъ, всечеловъческихъ стремленій христіанскаго міра идей.

Иногда довольно легко можно проследить, какъ чуждое, въ эпоху христіянскую внесенное преданіе мало-по-малу претворяется въ исключительную національную собственность. Такъ напримёръ это очевидно на различныхъ, редакціяхъ стиха о Егоріи Храбромъ. Иногда этотъ герой описывается согласно съ священными сказаніями; иногда представляется какимъ-то всемо-гущимъ существомъ, какъ бы творцемъ и устроителемъ всего міра; наконецъ, въ одномъ изъ стиховъ, изданныхъ г. Якушкинымъ, онъ имъетъ исключительный, чисто русскій характеръ князя, мучимаго и взятаго въ плънъ Татарскимъ ханомъ. Въ этомъ стихъ можно видъть замъчательный примъръ фантастическаго сочетанія до-христіанскихъ вымысловъ съ христіанскимъ сказаніемъ, принаровленнымъ къ извъстной исторической эпохъ собственно русской жизни.

### XVI.

# ВОЛОТЪ ВОЛОТОВИЧЪ.

Преданіе о Волото Волотовичь изложено въ Повъсти града Герусалима, помъщенной въ одномъ отличномъ сборникъ повъстей, за сообщеніе котораго приношу мою благодарность г. Истрину, туденту Московскаго Университета. Сборникъ писанъ въ первой четверти XVIII в., въ малую 8-ку, а 321 листахъ. Высокое значене этой повъсти состоитъ въ томъ, что она предлагаеть намъ первообразъ извъстнаго народнаго стиха о Голубиной книгъ.

Занимающимся русскою народною словесностью хорошо извѣстны многіе, большею частію, апокрифическіе источники народнаго стиха о Голубиной книгл, между которыми первое мѣсто занимаеть извѣстная Беслда трехо святителей (1); но до сихъ поръ не доставало переходнаго, средняго термина между этими источниками и самымъ стихомъ. «Повѣсть града Іерусалима» составляетъ именно этотъ любопытный переходъ. Она еще не знаетъ князя Владиміра, но уже вводить Давыда Іессеовича, и не одного его: при немъ Моисей
Моисеевичъ и Елисеевичъ. Эти три ветхозавѣтныя имени какъ бы варіанты трехъ святителей извѣстной «Бесѣды.«

Мъсто Владиміра заступаетъ лицо чисто миенческое, Волото Волотовиче, новый герой русскаго миеологическаго эпоса. Онъ является здъсь первообразомъ или предшественникомъ герою историческому, Владиміру Красну-Солнышку: замъчательный фактъ въ исторіи русской народной поэзіи, подтверждающій ту правдоподобную догадку, что именемъ князя Владиміра во многихъ богатырскихъ пъсняхъ была замънена и подновлена какая нибудь древнъйшая геронческая, мненческая личность. По крайней мъръ въ стихъ о Голу-

<sup>(1)</sup> Смотр. мою рачь въ 2-ой части этихъ «Очерковъ.»

биной Книгѣ Владиміру предшествоваль Волота. Каково бы ни было фололо-гическое и историческое отношеніе Волота къ Велетамя, Вильцамя или Волчкамя, и къ сѣвернымъ Вилькинамя, прославленнымъ въ Вилькина-Сагь, но во всякомъ случаѣ слово Волота, и въ древнемъ, и народномъ русскомъ языкѣ означаетъ великана; слѣдовательно, уже по самому значенію своему, Волотъ принимался народомъ въ смыслѣ героя, полубога, существа сверхъестественнаго, какими обыкновенно въ миеологіи разумѣются великаны. Прозванъ онъ Волотовичемъ, по той же причинѣ, почему эпическіе герои очень часто называются по имени своихъ отцовъ; такъ въ польскихъ преданіяхъ у Крака и отецъ назывался Кракомъ. Это самое обыкновенное раздвоеніе эпическаго идеала на двѣ личности. Герою хотять вымыслить отца: удобнѣе и легче всего этому послѣднему дать тоже имя, какое имѣетъ и самъ герой. Такъ получилъ свое имя и Волото Волотовичъ.

Въ извъстномъ стихъ о Голубиной Книгъ видно нъкоторымъ образомъ примъненіе старобытнаго преданья къ просвъщенію Руси книжнымъ ученіемъ. Потому на первомъ планъ является символическая Голубиная Книга, о которой въ «Повъсти града Іерусалима» вовсе нътъ и помину. Въ народномъ стихъ, Владиміръ, какъ представитель своихъ новообращенныхъ въ христіянство подданныхъ, поучается у Давида Гессеевича, и только по затъйливости его вопросовъ можно было догадаться, что онъ загадываеть своему собестденку загадки; но полнаго и настоящаго првнія или состязанія въ мудрости загадками ність; потому что Владиміръ только спрашиваетъ, а Давидъ только отвъчаетъ. Это уже обращеніе въ риторическій, поучительный діалогь, это уже поздивишее риторическое искажение древитивато эпическаго мотива, состоящаго во взаимном'ь состязанін загадками, — мотива, который составляеть существенное отлечіе «Повъсти града Іерусалима» отъ стиха о Голубиной Книгъ. Въ этой повъсти, сначала загадываеть загадки Волоть Волотовичь Давыду Гессеовичу, предлагая ему объяснить сновидение; потомъ Давыдъ спрашиваетъ Волота о началт міра; за тъмъ опять Волотъ загадываетъ Давыду о первенствъ различныхъ предметовъ, и наконецъ Давыдъ задаетъ Волоту, по видимому, самый трудный вопросъ, уже не о прошедшемъ и не о пастоящемъ, а о будущемъ, именно о страшномъ судъ. Въ этомъ чередовани вопросовъ и отвътовъ, въ этомъ взаимномъ состязанін замічается нікоторый порядокъ. Сначала предлагается объяснить сповиданіе, какъ обыкновенно начинаются сповиданіемъ многія эпическія произведенія; потомъ говорится о первобытныхъ судьбахъ міра, какъ бы изъ области народной космоговін; дальв о чудесахъ и великихъ, первенствующихъ предметахъ на всей земль, и наконецъ о послъднемъ, судномъ див.

Если бы эта повъсть встрътилась между древне-нъмецкими поэтическими произведеніями, то никто не усумнился бы признать ее за подновленный въ эпоху христіянскую варіянть извістной пісни древней Эдды о Вафтруднирів (Vaftrudnismal): таково поразительное сходство обоихъ этихъ произведеній по основнымъ эническимъ мотивамъ. Состязаніе Одина съ Вафтрудниромъ также сначала касается космогоніи и устройства всего міра, и потомъ оканчивается намекомъ на въщія слова Бальдура, идущаго на смерть, съ которою связана последняя судьба Асовъ въ борьбе съ полчищами Суртура. Какъ Вафтруднирь-великанъ изъ породы Іотовъ, такъ и Волоть, по самому употребленію этого слова въ языкъ, — тоже великанъ. Істы съверной мнеслогін, какъ представители эпохи, преднествовавшей господству свётлыхъ Асовъ и Вановъ, имъли притязаніе на знаніе всего того, что совершалось искони, въ началь міровъ. Потому Вафтрудниръ рашаеть вопросы космогоническаго содержанія; самъ же задаеть Одину вопросы, болье касающіеся имень различныхъ предметовъ и лицъ съверной минологіи. Такъ и Волотъ отвъчаеть Давыду о томъ, отъ чего свъть свътится, отъ чего солнце и заря, какъ ходить небо и на чемъ основана земля; самъ же онъ спрашиваетъ Давыда объ именахъ перваго изъ городовъ, звърей, озеръ, о матери травъ, птицъ и т. п.

Само собою разумается, что это замачательное сходство объясняется не позднъйшимъ литературнымъ вліяніемъ, а первобытнымъ сродствомъ минологическаго эпоса славянскаго съ нёмецкимъ. Между повёстью града Герусалима и пъснею древней Эдды надобно предполагать древитищее, чисто-русское эпическое произведение о царт Волотт и его великой премудрости. Даже не смотря на поздивищую апокрифическую обстановку, можно уже догадываться, что Волоть Волотовичь есть существо необычайное, первенствующее: между встми сорока двумя царями, сътхавшимися на Синайскую гору, набольшимъ былъ Волотъ Волотовичъ. Уже второй по немъ былъ Моисей Моисеевичъ, третій Елисей Клисеевичъ и четвертый Давыдъ Ісссеовичъ. Какъ набольшій, онъ же начинаеть и бестду, спрашивая, кому что во сит видтлось, и разсказывая свое сповиданіе; онъ же наконець и заключаеть бестду отватомъ о страшномъ судъ. Можетъ быть, со временемъ яснъе опредълится первоначальный видъ древитишей народной птсни о Волотт, слтды которой очевидны въ прсит о Волошомани, изданной г. Варенцовымъ въ Сборникр Русскихъ Духовныхъ стиховъ, 1860 г. стр. 19 — 39.

Состязанія загадками или рунами въ пъсняхъ древней Эдды обыкновенно имъютъ характеръ драматическій, состоящій въ томъ, что побъжденный въ состязаніи проигрываетъ, какъ напримъръ Вафтрудниръ платится своею го-ловою; или же состязаніе служитъ средствомъ для какой цёли, какъ напри-

мёръ, Торъ загадываеть загадки карлику Всезнайкъ (въ Alvismal), для тоге, чтобъ задержать его до восхода солнца, отъ лучей котораго карликъ окаментъль. Южно-русская пъсня о томъ, какъ русалка загадываеть загадки дъвицъ, также оканчивается гибелью неотгадавшей. Въ старинныхъ сказкахъ объ Акиръ, о Дмитріи Басаргъ и друг., загадываніе загадокъ тоже имъетъ какую нибудь цъль, опредъляемую ходомъ событій. Надобно полагать, что и древнъйшій, предполагаемый первообразъ повъсти града Іерусалима, въ какой нибудь народной пъснъ о Волотъ, имълъ характеръ болье драматическій, слагавшійся изъ болье опредъленныхъ, извъстныхъ отношеній между состязающимися въ мудрости. Начало повъсти даже намекаетъ на отношенія эти, указывая на будущее родство состязающихся, въ следствіе предсказываемато брака между дътьми ихъ; но за тъмъ следуетъ обыкновенная беседа о различныхъ предметахъ, безъ всякаго участія со стороны личныхъ интересовъ собеседниковъ. Эти отношенія замечены и въ пъснъ о Волотоманъ, но уже въ концъ.

Сновиданіе, которыма открывается бесада, отличается ота прочиха частей повъсти именно тъмъ, что основано на мнов объ извъстномъ отношения Волота къ Давыду. Сынъ этого послъдняго, царь Соломонъ женится на Соломонидъ Волотовиъ и будеть владъть царствомъ Волота. Этотъ мисъ, очевидно, передъланъ по извъстной сказкъ о царъ Соломонъ. На это указываетъ даже сновидение Волота, въ общихъ чертахъ согласное съ загадкою, которую въ сказкъ о царъ Соломонъ, Давыдъ загадываетъ прівзжимъ гостямъ, и которую отгадываеть сынь его, Соломонь, вмёстё съ ними прибывшій къ своему отцу инкогнито. Вотъ эта загадка, по той же рукописи г. Истрина: «Поконецъ моего царства стоитъ древо злато, вътвіе самоцвътныя, каменья на томъ древъ драгія, мъсяцъ сіяеть; вкругъ древа пшеница бълоярая, а около пшеницы нива ржаная сильна». Отгадка Соломона: «Поконецъ твоего царства стоитъ древо злато-то есть твое государство; вътви самоцвътны-то есть окольнія царства подъ твоею державою; каменье—то есть твои царевы ближнія пріятели и многія князи и бояря; а сверхъ того древа місяцъ сіяетъ-то ты государь царь; вкругъ того древа пшеница бълояра-то твое воинство; вкругъ пшеницы нива ржаная сильна—то православныя христіяне. л. 226 в 227. Толкованіе сновидёнія въ пов'єсти града Іерусалима нісколько перепутано. Оно должно быть, какъ кажется, въ следующемъ порядке: «Что съ тоя страны восточныя восходить лучь солнца краснаго, освётить всю землю свёторусскую, то будеть на Руси градъ Іерусалимъ начальный; а что съ тое страны полуденныя выростало древо кипарись, кореніе сребреное-въ томъ градъ будетъ соборная и апостольская церковь Софін, премудрости Божія, о семидесять верхахь, сирвчь, Святая Святыхь; а что у древа ввтвіе золотое, то будеть паникадилы поставлены; а ввтвіе бумажное, то свіщи на паникадилахь поставлены будуть. Поверхь того древа сидить птица кречеть білой — то у меня (у царя Давыда) будеть сынь, царь Соломонъ премудрый, и онь созиждеть Святая Святыхь; а что на ногахь у него колокольчикь золотой, то у твоей (у Волотовой) царицы родится дочь Соломонида, а моему сыну Соломону у тебя на твоей дочери жениться, и твоимъ царствомъ ему владіть будеть». Тоже и въ пісні о Волотомані.

Итакъ, по загадкъ Давыда, золотое дерево — его государство, по сновидънію Волота, древо кипарисъ — Св. Софія, сиръчь, Святая Святыхъ, то есть, церковь. Символическое представленіе государства, церкви или даже исторіи всего человъчества подъ видомъ дерева очень обыкновенно въ средніе въка. Оно восходить даже къ эпохъ миноологической, какъ напр. въ колоссальномъ образъ Иггдразиля, этого всемірнаго древа съверной миноологіи.

Особенно важно для исторіи народнаго эпоса родство Волота съ Давыдомъ и Соломономъ. Какъ по нашей повѣсти Волотъ свать Давыду и тесть Соломону, такъ по сказкѣ о Китоврасѣ, этотъ оборотень братъ Соломону. Такимъ образомъ народная фантазія окружаетъ сказочнаго Соломона мифическимъ, чудовищнымъ родствомъ. По сказкѣ о Китоврасѣ, чудовище это похищаетъ супругу Соломона и находится съ нею въ преступной связи; по нашей повѣсти оказывается, что эта женщина не кто иная, какъ Волотовна, дочь существа сверхъестественнаго. И если допустить то предположеніе, что исполинъ Волоть—представитель мифическихъ оборотней—волковъ, получившихъ историческое бытіе въ племени Велетовъ, Вильцевъ или Волчковъ; то Китоврасъ и Волотъ будутъ существами однородными: и тотъ и другой чудовищные оборотни, съ которыми вели борьбу какіе-то свѣтлые боги или герои, впослѣдствіи переименованные въ Давыда и Соломона.

Можно догадываться, что эпическая форма разсказа и толкованія сновидівнія составляли уже существенную часть и того предполагаемаго народнаго эпизода, который потомъ быль переділань въ апокрифическую повість града Іерусалима. Стихъ о Голубиной Книгів, къ сновидівнію о деревів присовокупляєть еще другое содержаніе, заимствованное изъ изображенія Страшнаго Суда (1), и поміщаєть не въ началі бесізды, а на конців.

Вообще содержаніе бесёды Волота Волотовича съ Давыдомъ Іессеовичемъ сходно съ бесёдою въ стихе о Голубиной Книге, и объясияется одними и те-

<sup>(1)</sup> Смотр. статью О стращном судю по русским подлинникам.

ми же источниками (1). Смѣшеніе географическихъ и историческихъ свѣдѣній, господствующее въ стихѣ, доведено въ нашей повѣсти до послѣдней крайности. На Руси городъ Іерусалимъ, въ немъ церковь Софіи, премудрости Божіей, сооруженная царемъ Соломономъ. Въ соборной церкви Софіи, премудрости Божіей, стоитъ гробъ господень. Ильмень озеро—подъ Кіевомъ, взяло оно въ себя триста рѣкъ, а по пѣснѣ о Волотоманѣ—даже въ Турецкой землѣ.

Послѣдняя странность нѣсколько объясняется лингвистически, потому что слово *Ильмень* въ областномъ языкѣ употребляется въ общемъ значеніи озера, низьменности, покрытой водою, высохшаго русла рѣки, съ остатками мелихъ озеръ.

Нѣкоторыя подробности бесѣды указывають на другіе апокрифическіе источники, не вошедшіе въ стихъ о Голубиной книгѣ; а именно: «древо древамъ мать—Кипарисъ, Певга, Кедръ»—взято изъ преданія о крестномъ деревѣ «Іорданъ течетъ изъ рая Едемскаго»—изъ апокрифическихъ разсказовъ бибейскихъ. Любопытенъ намекъ на азбучную пасхалію іерусалимскую, распространившуюся по всей свѣторусской землѣ. Этотъ намекъ, можетъ бытъ, имѣетъ прямое отношеніе къ эпохѣ богословскихъ споровъ о пасхаліи. Другія подробности важны для исторіи миеологіи и народной поэзіи; а именно: Гремячій кладезь, у котораго живетъ птица Таврунъ; змій при озерѣ, напоминающій польское преданіе о Кракѣ, малорусскую сказку о Кирилѣ кожемякѣ, болгарскую о Трояновомъ царствѣ и друг. Единорогъ, отъ котораго убѣгаетъ змій, и китъ, предвѣстникъ свѣту представленія, принадлежатъ столько же миеологіи и средневѣковой художественной символикѣ, сколько и эпосу о животныхъ (Thierfabel).

Заслуживають вниманія нікоторыя отдільныя выраженія какт то: «ты гораздь сны загадки отгадывать»—то есть: сновидініе представляется загадкою, которую слідуеть отгадать: очевидная связь эпических понятій о сновидіній и загадкі. «Далече намъ грішным до Рима»—пословица, распростраценная въ средніе віка на западі, и, віроятно, рацо перешедшая на Русь.

Касательно внашней формы этой повасти надобно сказать тоже, что и о многихъ другихъ, встрачающихся въ старинныхъ сборникахъ. Это — та хао—тическая смась стихотворной формы съ прозаическою, отдальныхъ стиховъ и прозаическихъ фразъ, которая, съ одной стороны, служить естественнымъ переходомъ отъ народной пасни къ народному же прозаическому разсказу, а съ другой — предлагаетъ обломки древне-русскаго стиха, драгоцанныя для исторіи народной поэзіи и для теоріи русской версификаціи.

<sup>(1)</sup> Смотр. въ сочинения «О вдіянія христіянства на славянскій языкъ», въ статьяхъ, помъщенныхъ въ Архивъ Калачова, въ рачи о народной поэвін.

Въ заключение, ночитаю не лишнимъ сказать нъсколько словъ вообще о національномъ духъ, которымъ пропитана вся эта повъсть. Тотъ обнаружилъ бы свое крайнее незнаніе исторіи средневъковой литературы, не только русской, но и встхъ западныхъ народовъ, кто по историческимъ и географическимъ чрезвычайностямъ, вошедшимъ въ эту повъсть, вздумалъ бы судить о дикости и грубости нашихъ предковъ. Подобную же чепуху встръчаемъ во многихъ замъчательнъйшихъ поэтическихъ произведеніяхъ старинной литературы Германіи, Франціи и другихъ образованныхъ странъ. Но не въ подобныхъ несообразностяхъ и въ грубомъ невъдъніи состоить сущность такого рода произведеній, а въ высоко художественной поэтической обработків народныхъ убъжденій и въ наивномъ, національномъ тонъ. Судя по «Повъсти града Герусалима», можно догадываться, какъ пріятно было нашимъ предкамъ мечтать, что все святое и великое находится на ихъ свёторусской землё: на ней стоить и святой градь Іерусалимь, въ ней и святая Софія, сирічь, Святая Святыхъ; на святой же Руси жили-были царь Давыдъ Іессеовичъ, и сынъ его, премудрый Соломонъ, завладъвшій царствомъ Волота Волотовича, набольшаго изъ царей, очевидно, земли Русской.

Для любителей Русской старины прилагаю здёсь самую повёсть въ оригиналъ.

Повъсть града Герусалима. Бесъда царя Давыда Гессеевича съ царемъ Волотомъ Волотовичемъ на Синайстей горъ, посторонь града Герусалима у дуба Маврейскаю, у креста Ливанидова, у главы Адамовы.

Въ великую было суботу, съвждялися къ церкви къ литургіи 42 царя. Болшой у нихъ былъ царь Волоть Волотовичь, 2 у нихъ царь Моисей Моисеовичь, третій у нихъ былъ царь Елисей Елисеовичь, четвертый у нихъ былъ царь Давыдъ пророкъ Іессеовичь. И оне те всв цари къ литоргіи прівхали и отслуша литоргію, рече имъ царь болшой Волотъ Волотовичь: ой вы цари и князи благовърныя! скажите вы мнъ, не утайте: начесь (1) вамъ кому что и каковъ сонъ видълся? Не могите вы утаить оть меня, мнъ повъдайте. И всъ цари молчять. И рече царь Волотъ: а мнъ начесь много видълось: и вы про тотъ сонъ скажите и добромъ ево осудите. Съ тое страны восточныя восходить лучя солнца краснаго, освътила всю землю свъторусскую, а съ другую

<sup>(1)</sup> T. e. novech.

сторону полуденную вырастало древо кипарисъ, серебреное кореніе, и вътви у дерева все золото бумажное; поверхъ того древа сидитъ птипа кречетъ бълой, на ногахъ у нево колоколчикъ. Кто мит про сей сонъ можетъ сказать и его отгадать? И тутъ цари умолчяли всъ. Единъ отъ нихъ выступалъ, царь Давыдъ пророкъ Іесьсеовичь, и зговорить таково слово: Государь ты нашъ первы царь, Волотъ Волотовичь! Далече намъ грѣшнымъ до Рима и до Іакова, брата Господня! Тотъ бы сонъ твой отгадаль. И азъ тебъ про нево съкажу, и тотъ твой сонъ збудетца. Во второмъ надесять году у меня царя Лавыда родитца сынъ Соломонъ, а у тебя родитца дщерь Соломонида Волотовна, а еще нынъ во утробъ нътъ. А что съ тое страны восточныя восточныя (1) восходить лучь солнца краснаго, освётиль всю землю свёторусскую, то будеть на Руси градъ Іерусалимъ начялный; и въ томъ градъ будеть соборная и апостольская церковь Софін Премудрости Божія, о седмидесять верхахъ, сирвчь, Святая Святыхъ. А что у древа вътвіе золотое, то будетъ паникадилы поставлены, а вътвје бумажное, то свъщы на паникадилахъ поставлены будутъ предчюднымъ (sic) образомъ. А что съ тое страны полуденныя выросътало древо кипарисъ, кореніе серебреное, то у меня будеть сынъ царь Соломонъ премудры, и онъ сожиждеть Святая Святыхъ, то есть кречеть бѣлы; а что у кречета колоколчикъ золотой — у твоей царицы родитца дочь Соломонида а моему сыну Соломону у тебя на твоей дочери женитца и твоимъ царствомъ ему владеть будеть. И отвеща ему царь Волоть Волотовичь: исполать тебе, Царь Давыдъ, что ты гораздъ сны загатки отгадывать и досушъ (3) доброе слово молвити. И рече ему царь Давыдъ: а ты мив болшой царь Волотъ Волотовичь про то скажи: отчево у насъ свътъ свътитца, и отчево солице сіяетъ, и отчево заря занимаетца? на чемъ у насъ небо ходитъ, на чемъ земля стоитъ? Отвіща болши царь Волоть Волотовичь царю Давыду: я тебі про то скажу: свътъ у насъ свътитца отъ господнихъ очей, а солнце сіяетъ отъ святыя рызы (sic) ево, а заря занимаетца отъ сонца краснаго; а небо ходить на воздусткъ, а земля стоить на осмидесять китахъ рыбахъ меншихъ, да на трехъ рыбахъ болшихъ. А ты мит царь Давыдъ про то скажи: кой градъ градомъ мать, и коя церковь церквамъ мать, и коя глава главамъ мать? кое древо древомъ мать? коя трава травамъ мать? кой камнемъ камень мать? коя птица птицамъ мать? кой звърь звърямъ мать? кое езеро езеромъ мать? коя гора горамъ мать? кое море морямъ мать? И рече царь Давыдъ: я тебъ про то скажу: первы градомъ мать градъ Іерусалимъ: ево пасхалія азбучная во всю землю

<sup>(1)</sup> Такъ въ рукоп. повторено.

<sup>(\*)</sup> T. e. docy acs.

свёторусскую. А церковь церквамъ мать соборная Софія Премудрости Божія: да въ той же церкви стоитъ гробъ господень: потому церковь церквамъ мать. А ръка ръкамъ мать Іорданъ, потому что она течетъ изъ рая едемскаго, а въ ней крестился Господь нашъ Інсусъ Христосъ: потому ръкамъ мать. А глава главамъ мать Адамова глава: коли сотворилъ Господь нашъ Інсусъ Христосъ небо и землю и вся, яже на земли, и начерта на земли по образу своему человъка, и нарече имя ему Адамъ; и вынялъ у него ребро, и сотворилъ ему жену Евву, и отъ нихъ поидоша цари и князи: потому глава главамъ мать. А древо древомъ мать древо кипарисъ, пъвга, кедръ, потому что отъ нихъ идетъ благоуханіе; отъ нихъ же родитца ладонъ, идетъ во всю землю свъторусскую: потому древамъ мать. А трава травамъ мать плакунъ трава: какъ жидове Христа распинали, и Богородица на ту траву уканула слезу: потому травамъ мать. А птица птицамъ мать таврунъ птица, невелика, съ русскую галку; а живетъ она у гремячева кладезя, у теплаго моря. А звърь звърямъ мать единорохъ. Коли на (1) земли была засуха, и въ тв поры дождя на землю не было; тогда въ ръкахъ и во езерахъ воды не было, только во единомъ езеръ вода была; и лежалъ великой змій, и не давалъ людемъ воды пить и никакому потекучему звёрю, ни птицё полетучей. А коли побежить единорогъ воды пить, и змій люты заслышить и побъжить отъ звіря того за три дни, и въ ту пору запасаютца водою люди. А озеро озеромъ мать Илмень озеро, что потъ Кіевомъ градомъ: потому что взела (sic) въ себя триста ръкъ. А море морямъ мать акіянъ море великое, потому что въ немъ стоить церковь Климента, папы римскаго. А рыба рыбамъ мать китъ (2) рыба великая: какъ та рыба китъ взыграетца и пойдетъ во глубину морскую; тогда будетъ свъту преставленія. А гора горамъ мать Фаворская да Сіонская. И глагола ему царь Давыдъ: А ты мив царь Волотъ Волотовичъ про то скажи: Кому на второмъ пришесьтви не быть, и лица божія не видать, и суда божія имъ не будеть? И отвъща ему царь Волоть Волотовичь: азъ тебъ про то скажу: всякому человъку на второмъ пришестви быть, и судъ имъ будетъ по дъломь ихъ; а еретикамъ и чяродвемъ, твмъ суда божія не видать: безъ суда божія посланы будуть въ мукувъчную. Нынъ и присно и во въки (3) въковъ аминь. Конецъ.

<sup>(1)</sup> Въ рукоп. на дважды.

<sup>(2)</sup> Въ рукоп. вм. Кита, ошнокою стоить Акилиа.

<sup>(\*)</sup> Въ рукоп. съ вм. съки.

#### XVII.

## ЗАМЪЧАТЕЛЬНОЕ СХОДСТВО ПСКОВСКАГО ПРЕДАНЬЯ

# O POPB CYHOUB

## СЪ ОДНИМЪ ЭПИЗОДОМЪ СЕРВАНТЕСОВА ДОНЪ-КИХОТА.

Въ статъв г. Кавелина, помъщенной во второмъ выпускъ Географическихъ Извъстій на 1850 годъ, подъ заглавіемъ: «Нъкоторыя извлеченія изъ собираемыхъ въ Императорскомъ Географическомъ Обществъ этнографическихъ матеріаловъ о Россіи, съ заметками о ихъ многосторонней занимательности и пользъ для науки» — меня поразило одно Псковское народное преданіе своимъ замъчательнымъ сходствомъ съ небольшимъ эпизодомъ въ знаменитомъ романт Сервантеса, въ Донъ-Кихотъ. Псковское преданіе касается горы Судомы, въ Порховскомъ увздв. Надъ этой горою будто-бы висвла съ неба цвпь. Въ случат спора или бездоказательнаго обвиненія истецъ и отвътчикъ приходили на Судому, и каждый въ доказательство своей невинности должень быль рукою взяться за цёпь: цёпь же давалась въ руку только тому, кто въ тяжбъ быль дъйствительно правъ. Однажды сосъдъ у сосъда украль деньги, и будучи заподозрвнъ въ покражв, спряталъ воровскія деньги въ палку, внутри выдолбленную. Оба пошли на Судому искать правды, воръ съ своей воровскою дубинкой, наполненной деньгами. Сперва цёпь досталь обокраденный, обвиняя въ покраже своего соседа. Потомъ воръ, отдавъ свою дубинку подержать обвиняющему, смёло взялся за цёпь, примольивъ: «Твоихъ денегъ у меня ивть; онв у тебя». Съ техь самыхь порь эта цепь, свидетельствующая правду, но не всегда открывающая преступника, неизвёстно, какъ и куда дёлась. Таково Псковское преданіе. Теперь обратимся къ роману Сервантеса (часть 2-я, глава 45). Вмёсто бездушной цёни рёшаеть подобную же тяжбу Санчо-Панса, изъ оруженосцевъ Донъ-Кихота произведенный въ правители острова. Въ судилище передъ Санчо-Пансу предстали два старика, одинъ съ тростниковой палкой; и тотъ, что безъ палки, сказалъ: «Госполинъ мой милостивый! воть этому доброму человъку даль я въ займы десять скудій чистоганомъ, съ темъ, чтобы онъ заплатилъ мив, когда спрошу самъ. Вотъ ужъ прошло довольно времени, а я его не тревожилъ, чтобы не затруднить уплатою: но, какъ онъ вовсе и не думалъ объ уплатъ, то я вынужденъ былъ ему напомнить о долга, и даже не одинъ разъ: а онъ не то-что ничего мна не заплатиль, а и совствы сталь отрекаться, говорить: и знать не знаю, втдать не въдаю, а коли и бралъ когда, такъ заплатилъ. Свидътелей у меня нътъ ни на ссуду, ни на платежъ — потому что онъ въдь и не заплатилъ: такъ вотъ я и пришоль просить твою милость! приведи его къ присягъ, и ужъ коль присягнетъ онъ, что долгъ мит заплатилъ, прощу его, какъ передъ людьми, такъ и передъ Богомъ». — «Ну, теперь, что скажешь на это ты, старичокъ съ тростью?» произнесъ Санчо. Старикъ отвъчалъ ему: «Я признаюсь, милостивецъ, что онъ точно давалъ мит въ займы деньги; а приклони свой жезлъ (1), и я по его желанію присягну въ томъ, что я заплатиль ему долгъ». Правитель преклонилъ жезлъ, и старикъ, что съ тростью, далъ подержать ее другому старику на то время, покамъсть будеть присягать, чтобъ она не мъшала ему; потомъ возложилъ руку на крестъ жезла, утверждая, что ему дъйствительно этоть старикь даваль възаймы десять скудій, но что онъ, присягающій, возвратиль ихъ изъ рукъ въ руки. Видя это, великій правитель спросиль кредитора, что онъ скажеть на клятву своего противника, и присовокупиль, что, безъ всякаго сомнения, должникъ, какъ человекъ честный и Христіанинъ, сказалъ правду, а что кредиторъ върно забылъ, какъ и когда получилъ долгъ, и потому впредь не сметь его требовать. Должникъ взялъ свою палку, и преклонивъ голову, вышелъ изъ суда. Видя, какъ этотъ пошелъ, будто ни въ чемъ не бывало, а замътивъ также и терпъніе истца, Санчо опустилъ голову на грудь, и, приложивъ указательный палецъ правой руки къ бровямъ и носу, оставался нёсколько минутъ въ задумчивости, потомъ вдругъ поднялъ голову и приказаль тотчась же позвать къ себъ старика съ тростью, который

<sup>(1)</sup> На жезлъ судън, называемомъ *vara*, было изображение креста. Воздагая руку на крестъ жезла, призванные къ суду клялись въ своей невинности; форма клятвы была слъдующая: Jurar en vara de justicia.

только-что вышель. Старика воротили, и Санчо, увидевъ его, сказаль: «Дайка мив, старичокъ; твою палку». — «Съ нашимъ удовольствіемъ», отвівчалъ тотъ, и подалъ трость. А Санчо, отдавая ее другому старику, примолвилъ: «теперь ступай съ Богомъ, долгъ тебъ уплаченъ». — «Да какъ же это милостивець? перебиль тоть: «развё эта тростишка стоить десять скудій чистымь золотомъ?» — «Стоитъ», ответствовалъ правитель: «если же неть, такъ я величайшій глупець въ мірв. Ну-ка посмотримъ теперь, хватить ли у меня толку управиться и съ цёлымъ королевствомъ?» — и приказалъ тотчасъ же передъ встми присутствующими переломить палку и посмотръть, что въ ней. Исполнили приказаніе, и въ сердцевинъ трости нашли десять скудій золотомъ. Всъ пришли въ изумленіе и называли своего правителя самымъ премудрымъ судьею. Потомъ спрашивали его, какъ же это онъ догадался, что деньги были въ палкъ. «А очень просто, отвъчаль Санчо: «Я замътиль, какъ старикъ передъ присягою отдалъ ее другому подержать, потомъ поклялся, что деньги дъйствительно возвратилъ; а послъ присяги обратно взялъ палку: тогда пришло мит на мысль, что требуемая уплата должна быть именно внутри палки: отсюда можно заключить, что тв, кому вверень судь, хотя и предоставлены только себѣ самимъ, однако въ своихъ сужденіяхъ напутствуются самимъ Господомъ. Подобное этому дело слышаль я отъ нашего сельскаго попа, а у меня такая кръпкая память, что никогда не забуду, что нужно вспомнить; другой такой же памяти ужь навърно не сыскать на цъломъ OCTPOBB».

Читатель, можеть быть, удивится, какъ глупый Санчо умъль столь премудро решить тяжбу и верно составить себе понятіе более снисходительное о его умственныхъ способностяхъ. Невыгодное о себъ мижніе въ читающей публикъ распространилъ Санчо-Панса, конечно, потому что сталъ ей извъстенъ при самыхъ неблагопріятныхъ для своего нрава обстоятельствахъ, находясь въ службъ при помъщанномъ рыцаръ, въ должности, совершенно неприличной ни его натуръ, ни образу жизни. Оставаясь въ родной деревнъ, быль бы онь дельнымь работникомь и весьма неглупымь хозяиномъ. Онъ хорошо поняль простой быть, для котораго родился, и въ которомъ выросъ: н даже умълъ образовать въ себъ здравый смыслъ, постоянно соображая свои мысли съ потребностями жизни, и никогда не предполагая возможности заноситься умомъ далье тыхъ границъ, которыя опредыляются житейскими пуждами. Потому онъ очутился — какъ говорятъ — въ ложномъ положения, когда попаль подъ начало мечтательному, возвышенному въ чувствахъ, но сумасшедшему Донъ-Кихоту. Отъ него услышаль онъ объ иныхъ потребностяхъ, столь же существенныхъ для человека, какъ еда и сонъ, но ощутительных не низшей, болье животной сторонь человыческаго чувства, а нравственной и разумной, о которой онъ никогда и не мечталь. Но такъ какъ и самъ Донъ-Кихотъ, у котораго зашелъ умъ за разумъ — никогда не умълъ согласить съ жизнію своихъ высокихъ мечтаній; то весьма естественно, что своими дъйствительно благородными чувствованіями и выспренними идеями могъ только сбить съ толку бъднаго Санчо-Пансу. Попавъ въ сотоварищество къ сумасшедшему мечтателю, добрый мужичокъ дъйствительно сталъ глупъ и смъщонъ своею грубою натурою, склонною только къ удовлетворенію потребностямъ тъла и къ барышу, и вовсе неспособною понять высокое правственное достоинство идеальнаго рыцаря. Но здравый смыслъ, воспитанный безыскусственною жизнію, Санчо сохранилъ навсегда, и при случать умълъ ловко пустить его въ оборотъ. Переведенный нами отрывокъ изъ Сервантесова романа выставляеть наружу ту лучшую сторону Санчо-Пансы, на которую обращаемъ вниманіе читателя.

Послѣ этого краткаго эпизода о характерѣ Пансы, скажемъ нѣсколько словъ о сходствѣ отрывка изъ Сервантесова романа съ Псковскимъ преданіемъ. Безъ сомнѣнія, и тому и другому былъ одинъ общій источникъ въ средневѣковыхъ юридическихъ преданіяхъ. Смѣшно было бы предполагать, что Псковское повѣріе составилось въ народѣ подъ вліяніемъ Донъ-Кихота. Но въ этомъ романѣ находятся многія преданія и повѣрья, которыя изслѣдователю старины постоянно должно имѣть въ виду: потому что Сервантесъ въ Испаніи, точно такъ же какъ Шекспиръ въ Англіи и Дантъ въ Италіи, умѣлъ въ своемъ произведеніи собрать множество замѣчательныхъ народныхъ преданій, не только письменныхъ, но и устныхъ.

Въ сказаніяхъ, какъ Псковскомъ, такъ и записанномъ у Сервантеса, надобно отличать два преданія, различныя и по смыслу, и по времени, когда составились; а именно: преданіе о прикосновеніи къ желізу, открывающемъ и доказывающемъ истину при судебныхъ рішеніяхъ; и сказку о палкі съ деньтами. Что касается до этой сказки, то она какъ у Сервантеса, такъ и у насъ обязана своимъ происхожденіемъ источнику, уже письменному.

Самъ Санчо-Панса наводить насъ на мысль объ общемъ литературномъ источникъ, какъ Исковскаго преданья, такъ эпизода въ Испанскомъ романъ.

Нѣчто подобное слышаль знаменитый оруженосець отъ своего сельскаго попа, и поступиль, сообразуясь съ слышаннымъ повъствованьемъ. Дѣйствительно, почти тотъ же самый юридическій случай разсказывается между вымышленными повъстями, которыя въ средніе вѣка присовокуплялись во множествѣ къ Ветхозавѣтнымъ сказаньямъ, какъ на Западѣ, такъ и у насъ. И что особенно замѣчательно — повъсть эта дошла къ испанскому священнику, со-

гласно съ мъстными и историческими условіями испанской цивилизаціи— изъ усть мусульманскаго населенія страны; потому что встръчается она между Библейскими легендами, именно Мусульманскими (1).

Кромъ знаменитыхъ судовъ Соломона, Мусульмане разсказываютъ слъдующее о Давидъ.

Однажды Архангель Гавріиль принесь Давиду длинную желізную трубу и колоколъ, и сказалъ ему: «Господь благоволить къ тебъ за твое смиреніе, и въ знаменіе того посылаеть тебі эту трубу и колоколь; посредствомъ ихъ ты всегда будешь судить во Израиль по правдь, и никогда не согрышить неправеднымъ судомъ. Протяни трубу въ твоемъ судилище, а колоколъ повесь посреди ея. По одну сторону трубы ставь истца, а по другую отвътчика, и всегда изрекай судъ въ пользу того, который, прикоснувшись къ трубъ, извлечеть изъ колокола звонъ». Давидъ былъ очень радъ такому дару, помощію котораго справедливый всегда одерживаль побъду, такъ что ни кто уже изъ народа не приходилъ на судъ съ неправымъ деломъ, зная впередъ, что будеть обличень. Однако разъ приходять на судъ два человъка. Одинъ жаловался, что другой взяль у него жемчужину и до-сихь-порь не возвращаеть. Но ответчикъ утверждалъ, что онъ ее уже отдалъ. Давидъ повелель по обычаю каждому прикоснуться къ трубъ, но колоколъ молчалъ, такъ что нельзя было дознаться, кто изъ двоихъ правъ и кто виновать. Когда по нѣскольку разъ и истецъ и отвътчикъ прикасались кътрубъ, Давидъ наконецъ замътилъ, что отвътчикъ отдавалъ свою трость истцу всякій разъ, какъ прикасался къ трубъ. Послъ того, Давидъ еще разъ велълъ истцу прикоснуться къ трубъ, а трость самъ взялъ въ руки — и колоколъ тотчасъ же зазвонилъ. Давидъ велълъ изследовать трость: она была пустая, а внутри заключалась жемчужина, о которой происходила тяжба.

Цѣпь Псковскаго преданья есть не что иное, какъ желѣзная труба мусульманской легенды, которая могла зайти къ намъ въ баснословныхъ передѣлкахъ Библіи, извѣстныхъ въ нашей письменности подъ именемъ *Палеи*.

Относительно же горы, играющей такую важную роль въ Исковскомъ повърін, позволяю себѣ слѣдующую догадку. Въ глубокую старину у Нѣмцевъ, а также и другихъ народовъ, клятва камнемъ, скалою, горою, опредѣляла судебныя рѣшенія. Къ такимъ горамъ относилась и Псковская Судома, самымъ названіемъ своимъ указывающая на судъ. Прикосновеніе же къ цѣпи имѣетъ какъ вннугренюю, такъ и внѣшнюю связь съ языческимъ скандинавскимъ обрядомъ прикосновенія къ кольцу, окропленному кровью заколотой жертвы и

<sup>(1)</sup> CMorp. Weil, Biblische legenden der Muselmänner. 1845. crp. 213-214.

сохранявшемуся въ капищѣ или храмѣ. Что Псковская цѣпь, хотя спускалась и сверху, но, по смыслу преданія, была не отъ неба, видно изъ того, что она не могла открыть правды. Съ водвореніемъ Христіанства, какъ порожденіе духа лжи и заблужденія, она должна была пропасть. Тогда то и присовокуплена была къ языческому судебному преданію о цѣпи сказка о палкѣ съ деньгами. Точно такъ и на Западѣ языческая клятва мечемъ и жезломъ, при свѣтѣ Христіанства, уступила мѣсто кресту и молитвѣ. На Испанскомъ судебномъ жезлѣ видимъ уже водруженный крестъ. Въ набожные Средніе Вѣка самый мечь долженъ былъ принять форму крестообразную. Воткните остреемъ въ землю старинный рыцарскій мечь, передъ вами обрисуется онъ въ формѣ креста, потому что длинная рукоять меча ноперекъ перекрещивалась тоже довольно длиннымъ поперечникомъ, на образецъ креста. По тому-то рыцари, не оскорбляя своей набожности, обыкновенно клялись мечемъ; потому же и распространители Христіанства на Западѣ, въ глубокіе Средніе Вѣка, отправлясь къ варварамъ съ мечемъ, приносили на немъ и кресть.

### XVIII.

# РУССКАЯ ПОЭЗІЯ ХУІІ ВЪКА.

Въ извъстіяхъ Императорской Академін Наукъ, по отдъленію Русскаго языка и словесности, напечатано шесть Русскихъ стихотвореній, списанныхъ, въроятно, въ Москвъ, въ 1619 году, для Оксфордскаго баккалавра Ричарда Джемса, и до настоящаго времени хранящихся въ Оксфордъ. Въ качествъ священника при посольствъ, Джемсъ прибылъ въ Москву 19-го января 1619 года и вывхаль 20-го августа къ Архангельску, дабы отправиться обратно въ Англію. Но кораблекрушеніе заставило его воротиться съ пути и провести зиму въ Холмогорахъ, откуда уже въ 1620 году по веснъ повхалъ онъ въ свое отечество. Сказанныя стихотворенія относятся: 1) ко въвзду патріарха Филарета въ Москву, къ событію, котораго самъ Джемсъ быль очевидцемъ; 2) къ последовавшей въ Москве въ 1610 году скоропостижной смерти князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйскаго; 3 и 4) къ участи царевны Ксеніи Борисовны Годуновой, въ царствованіе Лжедимитрія постриженной въ инокини, подъ именемъ Ольги, и въ 1622 г. скончавшейся; 5) къ весновой или вешней службъ, и 6) къ набъгу Крымскихъ татаръ. За исключеніемъ двухъ послъднихъ, эти стихи были современными литературными произведеніями, и записаны Джемсу, такъ сказать, по горячимъ следамъ, когда только что составлялись.

Для того, чтобы объяснить значение этихъ прекрасныхъ стихотвореній, намъ слідуеть бросить взглядь на состояніе Русской поэзіи вообще XVII віка. При всемь желаніи сосредоточиться только на этомъ столітіи, никакъ нельзя миновать какъ XVI до половины, такъ и начала XVIII віка. Одинаковое расположеніе умовъ, простирающееся въ теченіе этого времени, служить тому причиною.

Мы не знаемъ въ подробности житья-бытья нашихъ предковъ. Лътописцы. описывали только важивишія событія, предполагая обстоятельства и случан ежедневной жизни встыть извъстными. Юридические акты хотя и входять въ нъкоторыя подробности частнаго быта, но косвенно, — потому что устремляють все вниманіе на подведеніе изслідуемаго діла къ закону. Нікоторыя благочестивыя назиданія тоже касаются ежедневной жизни, особенно когда входять въ разсуждение объ искоренении суевърій, предразсудковъ и разныхъ пороковъ, но упоминають о томъ нехотя, съ тъмъ презраніемъ, которое не любить медлить на предметахъ, недостойныхъ вниманія. Конечно, изъ всёхъ этихъ источниковъ, и свётскихъ и духовныхъ, можно извлечь драгоценные матеріалы для характеристики віка: но это будуть не болье, какь отдівльныя черты, не составляющія полной картины; отрывочные звуки, не дающіе понятія о той гармоніи, которою живеть всякая жизнь, и которая, в'вроятно, была не чужда ровной жизни нашихъ предковъ. Только поэзія имбеть средства изображать человека во всехъ подробностяхъ и случайныхъ обстановкахъ его быта; только искусство умъетъ соединить интересъ къ мелочамъ жизни съ высокими стремленіями души.

Впрочемъ, есть одинъ обширный отдѣлъ древне-русской письменности, до сихъ поръ мало обращавшій на себя вниманіе изслѣдователей, который современемъ, когда будетъ приведенъ въ общую извѣстиость, откроетъ богатые и разнообразные источники для исторіи внутренняго быта и народной словесности. Это Житія Русскихъ Святыхъ и другія повѣствованія о мѣстныхъ святыняхъ земли Русской. Служа дополненіемъ и распространеніемъ лѣтописи, Житіе къ крупнымъ историческимъ фактамъ присовокупляетъ множество подробностей изъ частной жизни лицъ, съ молитвою прибѣгавшихъ къ той святынѣ, о которой повѣствованіе излагается въ Житіи. Въ этомъ отношеніи особенно важенъ для исторіи внутренняго быта длинный рядъ чудесъ; обынковенно присоединяемый къ Житію въ его позднѣйшихъ редакціяхъ. Къ мѣстной святынѣ отовсюду изъ окрестностей стекались благочестивые люди, ища исцѣленія своимъ недугамъ, помощи и утѣшенія въ бѣдствіяхъ, и принос или

съ собою для чудодъйственнаго разръшенія множество запутанныхъ, иногда необыкновенно странныхъ случаевъ своей домашней жизни, которые безъ того навсегда были бы потеряны для Исторіи. Въ обителяхъ, гдъ совершались чудеса, были заведены книги, въ которыя все сообщаемое набожными богомольцами въ подробности записывалось.

Чтобъ дать понятіе читателямъ, какъ это дёлалось, привожу свидётельство изъ Житія Өерапонта Усть-Монзенскаго (+ 1591), по рукописи графа Уварова въ 4-ку, № 415 (Царск. № 118): «Егда пишущу списателю чудесъ преподобнаго чудотворца Оерапонта, и прінде въ монастырь нікая жена, имянемъ Ирина, тоя же обители христіянка, живый (вм. живущи) близь монастыря; и спроста вопрошаше нікоего вкладчика того монастыря, имянемъ Михаила, гдъ записывають чудеса преподобнаю Өерапонта чудотворца: есть ми повъдати исцъленіе сына моего. Михаиль же рече ей: иди ко игумену и повъждь ему все по ряду. Она же шедши къ кельъ игуменовъ, и вопроси старца нѣкоего, како бы ей видъти игумена. Старецъ же возвъсти игумену о пришествій жены. Игумень же изыде на присвніе, и вопроси жены: какое орудіе имаши до мене? Она же нача повъствовати о исцъленіи сына своего». Когда она кончила свой разсказъ, — «Игуменъ же вопроси жены тоя: Како ти прінде во умъ извъстити о чудеси семъ? Она же рече: Во ономъ дни видъхъ етера старца, грядуща во обитель сію; повъда ми ся Соли-Галическія; и вниде во дворъ мой, и о тебъ вопроси; азъ же повъдахъ тя въ монастыръ. И вопросихъ его: Какое орудіе имаши ко игумену? Онъ же ми рече: Иду писати чудеса преподобнаго Оерапонта. Азъ же по сему разумъхъ, что пишутъ чудеса преподобнаго Оерапонта, и пріидохъ возвістити ти сія». Листь 201 обор. и

Духовныя повъствованія древней Руси соединяють въ себъ съ занимательностью мемуаровъ художественное обаяніе поэтическаго произведенія (1). Согласно убъжденіямъ древней Руси, сочиненія эти замъняли нашимъ предкамъ и мемуары, и поэзію.

Сверхъ того, уже къ XVI в. относится одно сочинение наставительнаго и нравоучительнаго характера, которое предлагаеть намъ множество любопытизбішихъ данныхъ для исторіи внутренняго быта древней Руси. Я разумтью Домострой. Письменныя преданія приписывають его знаменитому сподвижнику Іоанна Грознаго, Сильвестру. Но, втроятно, это сочиненіе, служившее нашимъ предкамъ руководствомъ, какъ жить, было, по веденному въ старину

<sup>(1)</sup> Нѣкоторыя изъ этихъ повъствованій разобраны отдѣльными статьями въ Историч. Очеркахъ Русск. народи. литературы и искусства.

обычаю, неоднократно дополняемо и измёняемо людьми грамотными: въ чемъ удостовъряетъ какъ различіе въ спискахъ Домостроя, такъ и встръча его съ другими старинными сочиненіями подобнаго же содержанія, напр. съ рукописями, извъстными подъ именемъ Вождя по жизни. Можетъ быть уже и самъ Сильвестръ пользовался древивншими письменными источниками; по крайней мврв въ статьяхъ духовнаго содержанія это не подлежить сомнівню. Самая мысль оставить дътямъ въ завъщаніе, на поминь душь, наставленіе какъ жить, есть мысль не новая въ нашей литературв. Еще въ XII веке, Владиміръ Мономахъ даль письменное поучение своимъ дътямъ. Домострой, какъ бы слъдуя этому благочестивому преданію, начинаеть свои наставленія такими словами: «Благословляю азъ гръшный, и поучаю, и наказую, и вразумляю сына своего, и его жену, и ихъ чадъ и домочадцевъ: быть во всякомъ христіянскомъ законъ, и во всякой чистой совъсти и цравдъ; съ върою творить волю Божію, и хранить заповъди; себя утверждать во всякомъ страхъ Божіемъ, и въ законномъ жительствъ; и жену поучать, также и домочадцевъ своихъ». Сначала идуть наставленія касательно высшихъ потребностей благочестія и спасенія души; а именно: о въръ въ Бога и святыхъ Его, о Таинствахъ, о чествовани духовнаго чина, о подвигахъ добродътельнаго житія, о почитаніи царя и властей, о повиновеніи родителямъ и старшимъ. Далье, снисходя къ потребностямъ ежедневнаго быта, Домострой входить въ подробныя наставленія, какъ вести домашній обиходъ. Такимъ образомъ, сочиненіе это въ планъ своемъ содержитъ все, и великое и малое, изъ чего слагалась старинная жизнь. Особенное вниманіе обратимъ на домашній быть, свідінія о которомъ вообще довольно бъдны въ источникахъ Русской исторіи.

Въ формъ предписанія, какъ жить и вести домашній порядокъ, Домострой рисуеть передъ нами картину семейнаго счастія и довольства—тоть идеаль, къ которому сочинитель думаеть возвести дъйствительность, естественно уклонявшуюся болье или менье отъ составленнаго имъ идеала. Потому, сверхъ интереса бытовыхъ подробностей, это сочиненіе, уже само по себъ, какъ литературное произведеніе, отразившее въ себъ то, какъ понимали и сознавали свою жизнь люди грамотные XVI стольтія, заслуживаеть почетнаго мъста въ исторіи Русской словесности. По идеалу Домостроя, у домовитаго хозяина, «и въ домъ, и на дворъ, все твердо, и кръпко, и не сгнило, и не накапало, и не нагрязнено, и не намочено; а что поветшало, или поломалося, или прокапало, или вътромъ подрало: и все то ветшаное бываеть поплачено, а попорченое покръплено: и такому подворью и дому и отъ старости обветшанія нътъ: всегда живеть вновъ. А дворъ бы былъ вездъ кръпко огороженъ, или тыненъ: а ворота всегда приперты, а къ ночи замкнуты; а собаки бы были сторожливлы.

Всякій приказь и распорядокь домашній идеть отъ хозяина. Утромъ, вставь по звону, после утренней молитвы, мужъ советуется съ женою о домашнемъ устройствв: на комъ что положено, и кому которое дело приказано ведать. Ла утромъ же и хозянну, и хозяйкъ, по вся дни, у всъхъ хоромовъ замки пересмотръть, а гдъ положены печати — то и печати: коли все по здорову, то и добро! а гдъ худо замкнуто, или замокъ испорченъ, или не замкнуто, или печать испорчена, то, влезши въ ту хоромину, все пересмотреть: сей часъ знать, воры ли были, или свои крали, или же небреженіемъ худо замкнуто. И по вечерамъ тоже вездѣ переходить и пересмотрѣть, и перенюхать, не заронили ли гдъ огня. На погребъ и на ледникъ, и утромъ и вечеромъ, смотръть: кръпко ли прибито гвоздье, не каплеть ли гдв и не течеть ли дномъ, все ли чисто въ разсолъ, не заплесневъло ли, и не сгнилося ли, покрыто ли и перебрано ли. Да ежедневно, иной вечеръ ключника, иной вечеръ хлібника, или пивовара, или конюха смотрити и сметити во всемъ. И коль везде стройно, по наказу соблюдено, и счеть сойдется: то такого служителя за его службу жадовать: а коли что истеряль, либо испортиль, солгаль, или покраль; такого, смотря по винъ, наказывать. Доброму бы было въ честь, а худому гроза. Все домоводство держить хозяинь въ счете и письме. А всякаго запасу закупаеть на весь годъ въ тв поры, когда чему привозъ и чего много навезли прівзжіе люди. У перекупщиковъ дороже купишь: свои деньги отдашь, да не любое купишь, коли чего нътъ, а надо: въ тридорога заплатишь, а не милый кусъ. А которой товаръ или запасъ не портится, а продаютъ дешево, — покупай, хотя и не надо: свою нужду исполнишь, а лишнее въ пору продашь; иной разъ свой-то обиходъ въ барышахъ придетъ. У промышленнаго мужа домъ — полная чаша; во всемъ спорина, и всегда прохладъ-и себъ, и семъъ, и гостямъ; а не убыточно: по что въ торгъ — а ты въ клъть. Все покупается во время, и оптомъ. Лътомъ, въ мясобдъ, иной купитъ мясца, а тотъ целаго барана, и дома облупитъ, а овчинки копитъ на шубу. А бараній потрохъ прибыль въ столь, потьшенье порядливой хозяйкъ. - Воодушевляясь мыслію о томъ, сколько удовольствія и промыслу можно извлечь изъ одного барана, придерживаясь экономіи, Домострой, въ наивномъ восхищении, медлитъ на подробностяхъ домовитой стряпни, подмечая всё мелочи, какихъ можетъ касаться только поваренная книга. И такъ дълать (восклицаетъ Домострой): изъ одного барана много прохладу! — Руководствуясь благоразуміемъ народной пословицы, иногда себялюбивымъ, Домострой учить, при соблюденіи экономіи, и гостя употчивать безъ убытка, и милостыню подать съ расчетомъ: что попортилось изъ годовыхъ запасовъ, говорить онь, то напередъ събдать, или възаймы отдавать, или на милостыню неимущимъ. Изъ самаго гостепріимства Домострой учить извлекать барышъ:

когда что выгодно купишь у прівзжаго человъка или у крестьянина; тогда, глядя по человъку, честь ему учини: хлъбомъ да солью и питьемъ угости, въ томъ убытка нъть: дружба да впередъ знакомство; мимо тебя добраго товару никому не продастъ, и лишняго не возьметь, и худымъ не обманеть. — Эгонзмъ — порокъ, общій встиъ временамъ. По крайней мъръ старина откровенно высказывала своекорыстные виды, и тъмъ самымъ обезоруживала ихъ злонамъ ренность.

Домострой довольно подробно знакомить насъ съ образомъ жизни старинной Русской дамы. «Всякой день спрашивается она у мужа, и съ нимъ совътуется о всякомъ обиходъ; въ гости ходить, и къ себъ зоветь, и ссылается, съ къмъ велить мужъ. А въ гостяхъ будеть, или у ней гости; отнюдь бы сама пьяна не была: пьяный мужъ дурно, а жена пьяна въ міру не пригоже. А съ гостями беседа бы была о рукоделье, и о домашиемъ хозяйстве, и о законномъ христіянскомъ житін. Чего сама не знасть, вежливо и ласково спрашивать у добрыхъ женъ, и кто что укажеть, на томъ назко челомъ бить. Отъ которой гостьи услышить доброе слово — какъ добрыя жены живутъ, какъ хозяйство ведуть, дътей и слугь учать, и какь своихь мужей слушають, и какъ съ ними спрашиваются, и какъ повинуются имъ во всемъ: и тому внимать, а чего не знаешь, спрашивать: а не пересмёнваться, и не переговаривать; и не слушать пустыхъ речей. А где въ гостяхъ, у чужихъ людей, увидить что доброе, въ обиходъ ли домашнемъ, въ рукодъльнит ли какомъ, все то примъчать и перенимать себт въ прокъ. А иной разъ о комъ что спросятъ и учнутъ лытать, отвъчай: не въдаю ничего, и не слыхала, и сама о ненадобномь не спрашиваю, ни о княгиняхъ, ни о боярыняхъ, ни о сосъдяхъ не пересужаю. А пришедши домой, все то мужу расказать, на упокон. Съ такими-то съ добрыми женами пригоже сходиться, не ради яствы и питья, а ради доброй бесёды!---Изложивъ вст обязанности жены, начиная съ важитйшихъ, и до мелочей, касающихся чистоты, порядка и сохранности въ хозяйскомъ быту, Домострой присовокупляеть: «А если жена по тому научение не живеть, и такъ всего того не справляеть, что въ сей памяти писано, и слугь не учить: то достоить мужу жену свою пользовать страхомъ, наединъ, не передъ людьми; и давъ выговоръ, пожаловать и примоленть; любовью вразумлять, а мужу на жену не гитваться, и жент на мужа: всегда жить въ любви и чистосердечіи. А коли слово нейметъ, и не внимаетъ жена, и не боится; и когда великая вина, и кручниовато дъло, и за великое и за страшное ослушаніе и небреженіе: то, смотря по винъ, постегать плеткою бережно и въжливенько, за-руки держа. А по уху, ни по лицу не бить; ни подъ сердце кулакомъ, ни пинкомъ; ни посохомъ не колоть: ничемъ железнымъ или деревяннымъ не бить. И кто въ сердцахъ, или съ

кручны такъ бьетъ — многія бізды и притчи отъ того бывають: слівнота и глухота, и руку и ногу вывихнуть, и голова и зубы болять.»

Сообщество съ прислугою не мало могло вредить добрымъ нравамъ, особенно хозяйки. Пересуды и ссоры между семействами могли происходить часто отъ слугъ, которые и по своему положенію, и по образованію были въ старину ближе къ господамъ. Потому Домострой вменяеть себе въ обязанность дать некоторыя наставленія, касательно обращенія господъ съ служителями: «А слугамъ своимъ заповъдай: о людяхъ не переговаривать, и гдъ въ людяхъ были, и что видъли недобро — того дома не сказывали бы; а что дома дъется, того бы въ людяхъ не сказывали: о чемъ послано, то и памятуй; а объ иномъ о чемъ учнутъ спрашивать, того не отвъчай, и не въдай и не знай того; скорве отделавшись, иди до дому, и сказывай дело, а иныхъ вестей не приноси, что не приказано: такъ промежъ господъ никакой ссоры и не будетъ. А къ самому государю или государынъ чей слуга придетъ, такъ же ничего у него не пытать: о чемъ присланъ, въ томъ его отделать, да скорее отпустить. А чужой слуга начнеть что сказывать, того не слушай, да еще возбрани: о чемъ, де, ты присланъ, то и памятуй, а инаго у тебя не пытаемъ. Добрые хозяева къ своимъ слугамъ недовърчивы: хозяйка постоянно держить ключи отъ всего при себѣ; когда съ чѣмъ-нибудь куда посылаютъ слугу, смѣряютъ, свѣсять, пересчитають, а всего лучше, запечатають посланное. Впрочемъ, не смотря на такую экономную недовърчивость, слугамъ оказывалась довольно нъжная предупредительность. Домострой предписываеть господамъ, передъ темъ, какъ они сядутъ за столъ съ гостями, накормить и напонть прислугу-и она стряпаеть не въ кручинъ; а когда пиръ отойдеть по добру, всъхъ служекъ, поваровъ и хлъбниковъ, которые бережно стряпали, прохладить, и накормить и напоить. Такія отеческія наставленія, наивно выраженныя, доходять иногда до подробностей, которыя вызывають невольную улыбку. Такъ Домострой предписываеть слугамъ, когда они придуть съ носылкою къ чужимъ господамъ, носа не копать перстомъ, ни кашлять, ни сморкать, ни харкать, ни плевать; а если нужно, такъ, въ сторону отшедши, устроиться, въжливенько стоять, и по сторонамъ не смотръть. А сморкаться и откашливаться предупредительный Домострой учить такъ: «Отшедъ на сторону, вычистить носъ, или выкашляться: такъ будеть не скаредно, и вѣжливо; а сморкнуть или плюнуть заворотясь, да потереть ногою: такъ всякому человъку пригоже».

Перечитывая всё эти кропотливыя наставленія, ясно видищь, что между непрестанными хлопотами, стряпнею, вычищиваніемъ и вымываніемъ посуды, сбереженьемъ и припрятываньемъ лоскутковъ, мелкихъ — въ мізшечкахъ, покрупне — въ сверточкахъ, Домострой оставляеть своимъ героямъ немного ми-

нуть для умственных занятій. Но чувство долга и доброй нравственности, получающее силу оть покорности волі Божіей, не даеть Домострою разсынаться по мелочамь дійствительности: и чімь наивній онь вы нихь входить, тімь вы большемь величій выступаеть, на первомы місті постановленная имь, твердая віра, вы которой благочестивые читатели той эпохи находили единственное и полное удовлетвореніе своимы умственнымы стремленіямы.

II.

И такъ, по представленіямъ Домостроя, поэзін, какъ мірской забавъ, нътъ мъста въ жизни. Но такъ ли было на самомъ дълъ? Во многихъ мъстахъ этого сочиненія, между суевъріями, упоминаются и пъсни и шутливыя пословицы. Значить онв были въ ходу; но возбранялись людьми благочестивыми, наравит съ гаданіемъ, чародтиствомъ, игрою въ шахматы и кости, даже наравит съ охотою на звърей, птицъ и съ конскими скачками. Домострой полагаеть предметами предосудительными: «пѣсии бѣсовскія, плясаніе, скаканіе, гудъніе, бубны, трубы, сопъли, медвъди и птицы и собаки ловчія; творящая конская уристанія; всяко бісовское угодіе, и всякое безчиніе и безотрашіе; къ сему жъ чарованіе и волхвованіе» и проч. Въ другомъ мѣстѣ къ волхвованію и охоть присовокупляеть и игру: «или чародъйствуеть и волхвуеть и отраву чинить; или ловы творить, съ собаками и со птицами и съ медведями; и всякое дьявольское угодіе творить, и скоморохи и ихъ дъла, плясаніе и сопъли, пъсни бъсовскія любя; и зернію и шахматы и тавлей» (т.-е. игрою въ кости и шашки). Въ третьемъ месте опять при суеверіяхъ упоминаеть объ охоте: «тако же и кормяще, и храняще медвъди или нъкая псы и птицы ловчіи, на глумленіе, и на ловленіе, и на прельщеніе простъйшихъ человъковъ».

Книгою Урядникъ Сокольничья пути, составленною при Царъ Алексъъ Михайловичъ, былъ нанесенъ рѣшительный ударъ стариннымъ предразсудкамъ
объ охотъ. Когда въ эту любопытную эпоху хлынуло на сѣверо-восточную
Русь освъжительное вліяніе Запада, тогда было наконецъ понято, что невинная забава не вредитъ спасенію души; потому что: «дѣлу время и помѣхѣ часъ».
Для того — «Государь Царь и Великій Князь Алексій Михайловичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ, указалъ быть повому сему образиу и чину, для чести и повышенія его Государевы красныя и славныя
птичьи охоты, сокольничья чина» (1). Книга эта, содержащая въ себъ подробный церемоніаль соколиной охоты, предлагаеть любопытнѣйшіе обряды, ко-

<sup>(1)</sup> По изданію Новикова, въ Древи. Россійск. Вивліовикъ.

торыни опредальнов не такие дейский, но и самыя слова охотниковъ. Особенно хороши тё мёста, гдё составитель Урядника выражесть, такъ сказать, свои эстетическія воззрёнія на красоту охотничьихъ птицъ и на тонкое умінью и ловкость охотниковь. Такъ напримёрь: «Подсокольничій, пооправяся и поучиняся, и перекрестя лицо свое, прінмаеть у Начальнаго Сокольника четвертыя статьи, у Терентія Тулубьева, челига (1), первовыборнаго статьи, премудровато и образцовато; и велить ему отступить на прежнее свое мёсто къ наряду. И принявъ кречета, подступаеть къ Царю благочиню, смирно, урядно; и станеть поодаль Царя и Великаго Князя человёчно, тихо, бережно, весело, и кречета держить честно, явно, опасно, стройно, подправительно, подъявительно къ видёнію человёческому и ко красотё кречатьей».

Вообще во всемъ Урядникъ въетъ необыкновенною игривостью и ясностью духа. «Да утъщатся сердца ваша — сказано во введенів къ нему: и да премънятся и не опечалятся мысли ваша отъ скорбей и печалей вашихъ. И зъло потъха сія полевая утъщаетъ сердца печальныя, и забавляетъ веселіемъ радостнымъ, и веселитъ охотниковъ сія птичья добыча. Безмърно славна и хвальна кречатья добыча. Удивительна же и утъщительна и челига кречатья добыча. Угодительна же и потъщна деремлиговая (²) перелазка и добыча. Красносмотрителенъ же и радостенъ высокаго сокола летъ. Премудра же челига соколья добыча и летъ. Добровидна же и копцова добыча и летъ. По сихъ доброутъщна и привътлива правленныхъ ястребовъ и челиговъ ястребьихъ ловля». — «Будьте же охочи — восклицаетъ авторъ, обращаясь къ охотникамъ: Забавляйтеся, утъщайтеся сею доброю потъхою, зъло успъщно, и угодно, и весело, да не одольють васъ кручины и печали всякія. Избирайте дни, тадите часто, напускайте, добывайте, не лъниво и безскучно, да не забудутъ птицы премудрую и красную свою добычу».

И такъ, образованность XVII въка стала примирять нашихъ предковъ съ обычаями, которые еще во времена Владиміра Мономаха были любимою забавою Князей, но которые потомъ боязливою совъстью людей книжныхъ были заподозръны въ нечестін. Впрочемъ и въ это время туго еще подавались назадъ застарълые предразсудки передъ новыми идеями, предшествовавшими Петровской реформъ.

Другіе памятники XVII въка раздъляють мивніе Домостроя касательно праздных забавь. Въ грамотв царя Алексъя Михайловича Шуйскому воеводъ Змъеву, 1649 г. (<sup>а</sup>), запрещается народу качаться на качеляхъ. Въ памяти

<sup>(1)</sup> Охотенчья плеца.

<sup>(2)</sup> Дремликъ — хищная птица.

<sup>(3)</sup> Во второмъ томъ Сказаній Рус. народа Сахарова.

Верхотурскаго воеводы Рафа Всеволожскаго, прикащику Ирбитской слободы Григорію Барыбину, того же 1649 г. декабря 13-го дня (1), подребиве объясняется запрещеніе этой забавы: «и въ той предести христіяне погибають, и съ качели многіе убиваются до смерти». Въ той же памяти возбраняется надавать на себя диниты и платье скоморошское, т. е. маскироваться, водить медвъдей и плясать съ собачками, лить олово и вывоскъ, ходить кулачные бои, скакать на доскахъ. Особенно любопытно, для характеристики въка, обратить вниманіе на то, что вот эти забавы порицаются наравнъ съ волхвованіемъ, чародъйствомъ, съ пъснями и народными праздниками.

Въ половинъ XVII въка такъ усердно принимались очистить народъ отъ языческой старины, что возбраняли не только пъть пъсни, какъ тогда говорили, бъсовскія, но даже загадки загадывать и сказывать небылыя, и вообще губить свои души празднословіемь, сміхотворіемь и кошунаніємь, какъ значится въ сказанной «памяти». Воевода Рафъ Всеволожскій, какъ Русскій Савонарола, наказываетъ Ирбитскому прикащику: «А гдв объявятся домры и сурны, и гудки, и гусли (все это музыкальные инструменты), и хари, и всякіе гудебные бесовскіе сосуды, и тебе бъ то все велеть выимать, и изломает ть бъсовские игры вельть соксечь». Сожжению же предавались и зловредныя рукописи, исполненныя небылиць и вымысла: «писаная та на тыль да сожгутся» сказано въ статът о книгахъ истинныхъ и ложныхъ, и о суевтріяхъ. Сверхъ вышеупомянутыхъ актовъ — грамоты Алексъя Михайловича воеводъ Змъеву и памяти воеводы Всеволожского, источниками для изученія тогдашнихъ понятій о свътской литературъ могуть служить: сказанная статья о книгахъ истинныхъ и ложныхъ, и о суевъріяхъ, изданная въ Кирилловой книгъ за четыре года до этихъ актовъ, въ 1644 г., и извъстная также по многимъ спискамъ, преимущественно XVII в. (2); поученіе, порицающее языческіе обряды на свадьбахъ, въ Сборникъ XVII въка, хранящемся въ Троицкой Лавръ (3); дъла о колдовствъ и вороженить 1635 и 1638 г. (4); наконецъ къ этимъ источникамъ XVII въка присовокупляемъ, для политишей характеристики, Домострой, извъстія иностранныхъ писателей (<sup>5</sup>); Румящовскій Сборникъ 1754 г., въ которомъ исчисляются разныя игры, суевърія и примъты (6). Всь эти отечественные доку-

<sup>(1)</sup> AKTM ECTOPHYCKIC IV, 124.

<sup>(1)</sup> Смотр. Калайдовача Іоаннъ Ексархъ Болгарскій, стр. 208.

<sup>(\*)</sup> Напечатано въ Ученыхъ Записк. Московск. Университета, и потомъ въ статъв Эпическая подзія.

<sup>(\*)</sup> Сыскныя дела о ворожение и колдуныние при царте Миханле Осодоровиче, статья Забелина въ Альманахе Комета, 1851 г., стр. 471.

<sup>(5)</sup> Превмущественно Коллинса, 1671 г.

<sup>(6)</sup> Востокова Опис. Румянц. Муз. стр. 551.

менты, будучи направлены противь языческой старины, дають намъ возможность сдёлать краткое обозрёніе эпической поэзін тёхъ времень. Самая энергія преслёдованій показываеть, что эпическая дёятельность въ XVI и XVII въкахъ была еще во всей свёжести. Подведемъ же подъ общія рубрики различныя проявленія этой дёятельности.

- 1) Народные праздники ст пъснями и хороводами. По свидътельству сказанной грамоты 1649 г., въ самой Москвъ, въ навечери Рождества кликали
  многіе люди Каледу и Усень, а въ навечери Богоявленія кликали Плугу. —
  О Великомъ днъ, говоритъ Стоглавъ, бываетъ окличка, на Радуницу, Вьюнецъ
  и всякое въ нихъ бъснованіе, Русальи о Іоаннъ днъ. Въ Троицкую субботу по
  селамъ и по погостамъ сходятся мужи и жены на жальникахъ и плачутся по
  гробамъ съ великимъ кричаніемъ, и когда начнутъ скоморохи играть и пъть,
  они переставъ плакать, бросаются скакать и плясать и въ ладони бить и пъть
  сатанинскія пъсни. Въ первый понедъльникъ Петрова поста въ рощи ходятъ
  дълать бъсовскія потъхи.
- 2) Свадебные обряды. Стоглавь свидътельствуеть, что въ мірскихъ свадьбахъ играють глумотворцы, смёхотворцы и гусельники, и бёсовскія пёсни поють. Коллинсь повъствуеть, что при выходъ молодыхъ изъ церкви, одинъ осыпаеть невъсту хмълемъ и желаеть, чтобь у ней столько же было дътей, сколько во хміть хмітьеваго пера; другой, одітый въ овчинный тулупь навывороть, идеть къ ней на встръчу, и желаеть, чтобы у нее столько же было дътей, сколько волосъ на его одеждъ. Въроятнъе объяснить эту символику желаніемъ вообще богатства и обилія. Свадьбы людей высшаго сословія, продолжаеть тоть же писатель, редко обходятся безъ колдовства. Въ вышеупомянутой стать во свадебных предразсудкахь, въ Сборник XVII въка, описываются накоторыя любопытныя подробности: ностелю молодымъ стелють снопами; когда придеть женихь по невёсту, свахи свёчами съ огнемъ волхвують кругъ головы съ четырехъ сторонъ, и трижды къ головъ притыкають и велять смотрёть въ зеркало; кругъ стола всёмъ поёздомъ ходять; а какъ отъ вънчанія женихъ придеть съ невъстою на подклють, то принесуть имъ туда жареную курицу, и женихъ возьметь за ногу, а невъста за другую, и учнуть тянуть курицу въ разныя стороны, и приговаривають; да туда же приносять имъ каши, и они кашу черпають и за себя мечутъ. «Тако врагъ научиль действовати старыхъ колдуновь, бабъ и мужиковъ (замечаеть благочестивый писатель) и женихъ съ невъстою, по ихъ наученію, и неволею тако творятъ».
- 3) Похороны. Эпическій характерь похоронамь давали обычныя причитанья. Коллинсь повёствуеть: жена умершаго обязана голосить и другихь нанимаеть

для того же, и чёмъ больше женщинъ голоситъ, тёмъ, по мивнію Русскихъ великолепнее похороны. Онъ же приводить следующія надгробныя причитанья: «Милый мой! за чёмъ ты меня покинуль! Не я ли тебе во всемъ повиновалась. Не пеклась ли я о твоемъ доме? Не рожала ли я тебе детей красавцевъ! ужъ у тебя ли не всего было вдоволь?» Или такъ: «Тебе ли было умирать? Жена у тебя красавица! дети прекрасныя! Всякаго добра у тебя было много! вдоволь нлатья и водки!» Какъ скоро кто умретъ, присовокупляетъ этотъ писатель, такъ отворяють окна, ставятъ чашу съ водою, чтобы душа покойника въ ней купалась, и блюдо съ кашею въ головахъ умершаго.

- 4) Чернокиижсіе. Народныя суевтрія поддерживались еретическими сборниками, о распространеніи которыхь ясно говорить статья о книгахъ истинныхъ и ложныхъ. Письменное преданје указываетъ происхожденје ихъ въ Болгарін. Кром'в многихъ другихъ ложныхъ книгъ, та же статья исчисляеть следующія: «1) Плартолой, то есть Астрологь, 2) Астрономія, 3) Землемеріе, 4) Чаровникъ или Врачебникъ: въ этихъ книгахъвсе двенадцать опрометныхъ лиць, звериныхъ и птичьихъ, а именно: тело свое хранитъ мертво, и летаетъ орломъ, и ястребомъ, и ворономъ, и дятломъ, рыщетъ лютымъ звъремъ и вепремъ дикимъ, летаетъ зміемъ, рыщеть рысью и медвадемъ; 5) Громникъ, 6) Молнія, 7) Місяцъ кружится, 8) Коледникъ, 9) Метаніе, 10) Мысленикъ, 11) Сносудецъ, 12) Волховникъ, волхвующій птицами и звірьми, 13) Путникъ, въ которомъ писано о встрвчахъ, о часахъ злыхъ и добрыхъ, 14) Звездочетецъ, о двенадцати звездахъ, по которымъ волхвують о дне рожденія и о счастів». Сюда же должно отнести, упомянутыя въ Стоглавъ: Аристомелевы врата и Рафли, и въ Домостров: Альманахи, Шестокрыло, стрълки громныя, топорки, усовники, кости волиебныя. Нать сомнанія, что въ исчисленіе собственно сочиненій могли войти названія и самыхъ предметовъ суевърія.
- 5) Чародъйство. Важитайшія обстоятельства и случаи, каковы рожденіе, свадьба, бользнь, смерть, переміны во временахъ года, начало и окончаніе работы, отправленіе на войну, судебный поединокъ, или и вообще явленіе передь судилище, и т. п. сопровождались чародійствами. Стоглавъ свидітельствуеть, что волхвы и чародій отъ бісовскихъ наученій творять пособіе тімь, которые на полі быются и кровь проливають; что ябедники, надіясь на чарованія, не мирятся на суді. Память воеводы Рафа Всеволожскаго сообщаеть о слідующихъ чародійствахъ: «Иные люди волхвовь, чародівевь и богомеракихъ бабъ призывають къ себі въ домі, къ малымъ дітямъ, и ті волхвы надів больными и надів младенцами чинять всякое бісовское волхвованіе; да въ городахъ же и утіздахъ бывають непотребныя сонмища: сходятся многіе люди мужскаго и женскаго полу по зорямъ и въ ночи чародійствують, съ солнеч-

наго схода перваго дни луны смотрять, и во время грома на рекахъ и въ озерахъ купаются, чаютъ себв отъ того здоровья, и съ серебра умываются». — Къ этому присоединимъ изъ Румянцовскаго Сборника 1754 г.: «На руки дають смотреть волхву, кости стряхнуть, или солью потруть, или человеческою кровью и женскимъ молокомъ и росою; громъ слыша валяются; на ростаняхъ слушають, снъгь полють, воду въ рашета носять, сапоги мечуть за ворота, и около скота волхвують, и съ каменьемъ, и железомъ и сковородою спускають свой скоть; въ Ивановскую ночь кладовъ стерегуть, и на травахъ парятся въ баняхъ, и травы рвутъ, и коренье копаютъ; еще березки подвязывають и вътви сплетають -- живь будеть того льта человъкъ; богатки и смолянки и вербу въ стъну втыкаютъ, чтобъ въ томъ году не умеръ; и тяжелыя бабы медвтдю хлтбъ дають изъ своихъ рукъ-если онъ рыкнеть, дтвочка родится, а если молчить, будеть мальчикъ; въ новосельв идуть съ черною кошкою и съ чернымъ пътухомъ; и растворивъ квашню, волхвуютъ, прокативъ три каравая, смотрять, какъ лягуть на землю». — Особенно употребительны были чародъйства для исцъленія и насыланія бользней. Какъ любопытный примъръ суеварія, приномнимъ убъжденіе въ особаго рода порча, извастной подъ именемъ напущенія чкоты. Слёдственныя дёла по этому предмету записаны въ двухъ грамотахъ 1606 г. (1). Изъ царской грамоты Псковскимъ воеводамъ, 1632 г., узнаемъ, что въ Литовскихъ городахъ какая-то баба въдунья наговаривала на хмъль, который изъ Литвы возять въ наши города, чтобъ тъмъ хмёлемъ навесть моровое пов'ятріе (2).

6) Заговоры и нашептыванья. Въ XVII въкъ кръпко върили въ страшную, по тогдашнить понятіямъ, ворожбу на слъдъ. По подозръніямъ въ такой ворожбъ въ 1638 г. возникло уголовное дѣло, обогатившее исторію Русской поэзіи слѣдующими заговорами: 1) на зеркало, на мыло, на соль, на хлѣбъ и на рубашечный воротъ, чтобъ приворотить мужа къ женъ: «Какъ смотрятся въ зеркало да не насмотрятся, такъ бы мужъ на жену не насмотрѣлся». «Сколь скоро (иначе: сколь борзо) мыло съ лица смоется, столь бы скоро мужъ жену полюбилъ» — иначе: «Сколь скоро мыло къ лицу прильнетъ, столь бы скоро мужъ жену любилъ». — «Какъ хлѣбъ да соль люди любятъ, такъ бы мужъ жену любилъ» — иначе: «Какъ тое соль люди въ ѣствѣ любятъ, такъ бы мужъ жену любилъ». Мыломъ умываются сами жены, а ту соль даютъ мужъямъ въ пищѣ; а воротъ рубашечный жегши приговариваютъ: «Какова бѣла рубашка на тѣлѣ, таковъ бы мужъ до жены былъ» — иначе: «Рубашка, какова

<sup>(1)</sup> Акты историческіе, II, 82.

<sup>(2)</sup> Акты Археограф. Экспед. III, 283.

на тълъ была, столь бы мужъ былъ свътелъ». 2) На медъ, которымъ умываться торговымъ людямъ, у кого залежится товаръ: «Какъ пчелы ярыя роятся да слетаются, такъ бы къ тъмъ торговымъ людямъ для ихъ товаровъ купцы сходилисъ». 3) Краткіе заговоры различныхъ бользией, на вино, на чеснокъ да на уксусъ, и проч.

7) Примьты. Вышеупомянутая статья о книгахъ истинныхъ и ложныхъ сообщаеть несколько кратких приметь, изъ которых остановимь вниманіе на одной: «слапца стратить». — Подробнайшее исчисление находимъ въ Румянцовскомъ Сборникъ: «Пса слушають и кошки мяукають, или гусь кокочеть, или утка крякнеть и пѣтухъ стоя поетъ и курица поетъ — худо будеть; конь ржетъ, волъ реветъ, платье грызетъ мышь, или портитъ хорь, и таракановъ много --- богату быть, и сверчковъ такъ же; мышь въ жнивѣ высоко гнѣздо совьетъ — снъгъ великъ будетъ и погода будетъ; кости болятъ и подколвики свербять — путь будеть; ладони свербять — деньги получать, очи овербять - плакать будеть. Изба хрестить, огонь бучить и искра прянеть, н дымъ высоко въ избъ ходитъ — къ погодъ; и море дичится и вътры сухіе вли мокрые тянуть, и облака идуть дождевыя, и снажныя, и ватреныя; и громъ гремить и буря вветъ, и лесъ шумитъ, и дерево объ дерево скрыпитъ, и волки воють, и бълки скачуть — морь будеть и война возстанеть; также зори смотрять: небо хмурится — ведро будеть; пчелы шумять — рой будеть; у яблони хвостики колотятся — яблоки будутъ велики».

Выше было замечено, что въ документахъ XVII века осуждается музыка, вообще все игры и забавы, и наконецъ всякая мірская поэзія: небылыя сказки, загадываніе загадокъ, шутливыя поговорки. Такимъ образомъ, изъ этихъ обличительныхъ известій узнаемъ о богатстве народной поэзіи того времени. Общее расположеніе въ народе къ суеверной старине вызывало энергическія меры. Въ грамоте воеводе Змеву объ искорененіи этого зла, читаемъ: «А велемъ потъ нашъ указъ сказывать всякимъ людямъ всемъ въ слухъ, и бирючемъ велено кликати по многіе дни, чтобъ тотъ нашъ указъ всякихъ чиновъ людемъ былъ ведомъ, чтобъ ныне и впредь такого неистовства не было. А которые люди учнутъ такія неистовства чинить и техъ велено имать, и за те ихъ вины наказанье имъ чинить по нашему указу».

Теперь, сдёлавъ общій выводь изъ предложенныхъ фактовъ, мы легко можемъ составить себё понятіе о томъ, какое значеніе имёла поэзія у нашихъ предковъ въ XVII вёкё.

## III.

Для общаго обозрѣнія темной стороны древне-русской поэзін въ связи съ вѣрованіями и преданіями, привожу (1) слѣдующую статью объ Отреченых книгах изъ одного Соловецкаго Сборника XVII в., которая въ наибольшей полноть обнимаеть всю нашу апокрифическую литературу.

«Съставленіи мирстіи псалмы: «грядите вси вёрніи, другіе грядите, кресту твоему въдруждешуся на земли»; Адамъ; о Еносъ, что былъ на пятомъ небеси, н исписаль 300 книгь; Ламеховы книгы, Патріарси, Сиоова молитва, Адамль Завъть, Монсіевъ Завъть, Асеневь, Елдадъ, Молдадъ, Соломани псалмы, Ильнно обавленіе, Исаино виденіе, Іаковля повесть. Апостольстін обходи, что приходили къ граду, обрътоша человъка орюща волы, и просиша хлъба; онъ же иде въ градъ клеба ради, апостоли же безъ него взоравше ниву и насеявше; и прінде съ хлібы и обріте пшеницу зрізду. Варнавино посланіе, Петрово обавленіе. Евангеліе отъ Варънавы, Евангеліе отъ Оомы. И о Рахманехъ. Зосимо(во) хоженіе; Паралипомены, что орла слали въ Вавилонъ съ грамотою къ Еремію пророку. Суть же и нна многа отъ лжесловесникъ сложена, еже есть сіє: Ивана Богослова въспросы, еже на Елеонстъй горь; Аврама праотпа въспросы, того же Ивана Богослова въспросы къ Господу, еже рече къ нему Господь: слыши, праведный Иване. Вареоломъевы вспросы къ Богородины, како роди Христа. Епистолія о неділі. О древі крестнемъ джею списано: что Христа съ попы ставили, и что Христосъ плугомъ оралъ, еже Еремія попъ Болгарскій изолгаль, быль въ навъхъ нивързилошкому (sic). Петрово житіе въ пустыви 52 лета, и хожение Петрово по Вознесении Господни; что Христа отрочатемъ продавалъ и архистратиха Мехаила крести, и что рыбы (2) по суху ходили. Детьство Христово; хожденіе Богородицы по мукамъ. О Адамовъ лоъ, что седмь царевъ (3) въ немъ сидъло. Павлово хождение по мукамъ. Имена ангеломъ. О службъ таннъ Христовъ, что опоздять служити объдню. врата небесная затворяются, и ангели попа кленуть. И еже съ Христомъ діаволе првніе. О пустывниць о Макарів Римъстемъ, что три черньци нашли его. что двадесять поприщъ отъ него рай. О Соломанъ цари и о Китоврасъ притчи, басни и кощуны, все лгано; че бываль Китоврасъ (4) на земли, но Еллиньстіи философи ввели. Авгарево посланіе на шеи носять неразумнін; о двою наде-

<sup>(1)</sup> По кинга г. Щапова, Русскій расколъ Старообрядства. 1859 г., стр. 449 и слад.

<sup>(2)</sup> Въ рукоп. рабы.

<sup>(</sup>в) Въ рукоп. церквз.

<sup>(4)</sup> Въ рукоп, китоерскъ.

сятн Іяковличахъ, глаголемая Лъствица. Суть же и о мученицъкъ словеса криво складена, а не тако, якоже истина ихъ писана въ Чтеніехъ и въ Мин'вяхъ и въ Пролозъхъ: Георгіево мученіе, рекше отъ Дадіана царя мученъ; Никитино мученіе, нарицающе его сына Максимъянова царева, иже бъ самъ мучиль. Все же то лгано, вся же суть та прилогь; обличаеть и Евпатіево мученіе, что седмижды умре в оживе; Климента Анкирьскаго мученіе, и инъхъ многихъ. Единою убо вси святіи спасени умроша, по многихъ мукахъ, ли мечемъ постчени, ли копіемъ прободени, ли ножемъ заклани, ли огнемъ сожжени, ту конецъ пріяща. Многажъ и иная сложена чтенія ложная. пъсни, Софонінно обавленіе, о Василів Кесарійскомъ, и о Иванв Златоуств, и о Григоріт Богословт, въспросы и отвтты о всемь лгано; о всей твари чтеніе. Куръ стоить на мори; 300 ангелъ солнце воротять. О двоюнадесяти пятинцахъ. Споръ Тарасея (1) жидовина съ Елееріемъ. Слово Месодія епископа Патарійскаго (2), отъ начатка и до кончины, въ немъ же писанъ Мунтъ сынъ Ноевъ; и три лъта земли горъти. Что запечатани цари Александромъ царемъ Македонскимъ, Гогъ и Магогъ. И Исакъ сонъ видъ, столпъ посреди двора. Архангелъ Михаилъ Аврама возносилъ на небо, и далъ ему видети, что дъють, и судель имъ. Но лгано суть, не бывало того. И кануновъ много лжевыхъ; и молитвы составлены (3) лживыя отъ трясавицы, Еремія попа Болгарскаго басни. Глаголеть бо окаянный: съдящу святому отцу Сисвнію на горъ Синайстъй, и видъ седмь жонъ исходящи отъ моря, и ангела Сихаила именуетъ; и иная изыдоща седмь ангелъ, седмь свъщъ держаще, седмь ножевъ острящи. Карастар (?) 70 имянъ Богу. Все то еретици списали. Суть же между божественными писаніи ложная писанія настена оть еретикъ, на пакость невъждамъ, попомъ и діякономъ, летивые сборники сельскым, худым номоканунци (\*) по молитвеникомъ у неразсудныхъ поповъ; лживыя молитвы о трясавицамъ, о нежитемъ и о недуземъ; и грамоты трясавскыя пишутъ на просфирахъ и на яблоцехъ, болъсти ради. Все убо то невъжди дъютъ, и держать у себя оть отець и прадедь, и въ томъ безумніи гинуть. А се есть мудрованіе тахъ, ими же себе отлучають оть Бога, и приводять нь басовомь вы пагубу и погибають: Книга Мартолой, рекше Острологь, Остроумія, Землемърія, Чаровникъ, въ нихъ же суть 12 вся главизны, стихи двоюнадесяти опро-

<sup>(1)</sup> Въ рукоп. Тарстя.

<sup>(2)</sup> Въ рукоп. Паторимаскаго.

<sup>(3)</sup> Въ рукоп. составливая.

<sup>(\*)</sup> Въ рукоп. манаканунци.

метныхъ лицъ звёринъ и птичъ. Еже есть: тело свое хранитъ мертво, и летаетъ орломъ, и ястребомъ, и враномъ, и дятломъ, и совою; рыщуть лютымъ звъремъ, и вепремъ дикимъ, и волкомъ; летаетъ зміемъ; рысью и медвъдемъ. Есть Громникъ, Молнінкъ. Мёсяцъ окружится. Колядникъ, Метанія, Мысленикъ, Сонникъ, Волхвовникъ, волхвующе птицами и звёрьми, еже есть се: стенотрескъ, ухозвонъ, вранограй, курокликъ, окомигъ, огнь бучитъ, песъ выетъ, мышепискъ, мышь порты изгрызетъ, жаба воркоче  $\binom{1}{1}$ , кошка воркоче  $\binom{2}{1}$ ; мышца подражать; сонъ страшень; слепца срящеть  $\binom{3}{2}$ , изгорить нечто огнь пищить, искра изъ огня, кошка мявкаеть, падеть человъкъ, свъща угаснеть, конь ржеть; валь на валь. Птичникъ различныхъ птицъ; пчела, рыбы; трава шумить, древо, съ древу листъ шумить, сорока пощекочеть, дятель жолна (4), волкъ выетъ; гость прівдетъ; ствнощелкъ, полатничикъ. Волквованія различная: Путникъ книга (5), и въ нихъ же есть писано о страчахъ, и коби всяческая еретическая; о часткъ о злыкъ и о добрыкъ, еже есть Богомъ отречено; (о) днехъ о лунныхъ, что въ первый день луны небеснаго мъсяца Адамъ созданъ бысть — еретики писано; а не въ первый день луны сотвори Господь Богь Адама; понеже сотвори Богь солнце и месяцъ и звезды небесныа, Адама сотвори Богъ въ пятый день. Како хощеши, невъгласе (6), въ единъ день рожденіе Адамле съ луною исповедати? Почто неразумие веруещи еретическимъ лжамъ, а оставя Божіе писаніе? На лжу убо писаше всю, дній луны. Такожъ и прочая коби, еже суть книги еретическая: Звъздочтецъ звъздъ, и другій Звіздочтець, ему же имя Стоднець (?), въ нихь же безумнім людіе върующе волхвують, ищуще дній рожденій своихь, саномь полученія, урока житія и біздныхъ напастей, и различныхъ смертей и казней, и въ службахъ и въ кунляхъ и въ ремеслехъ, ищутъ своимъ безуміемъ, а оставя Божію помощь, и призывають (7) бесовъ на помощь, и неведуще Божінхъ судебъь.

Древнъйшія рукописи свидътельствують намъ, что большая часть упомянутыхъ здѣсь отреченныхъ книгъ и суевърій были извѣстны на Руси гораздо раньше, въ XIV-мъ и даже въ XIII-мъ вѣкѣ. Архіепископъ Филаретъ въ своемъ «Обзорѣ» (8) приводить слѣдующій хронологическій перечень апокрифовъ: «По

<sup>(1)</sup> У Щапова напечатано вокоче.

<sup>(2)</sup> У Щапова: вокоче.

<sup>(\*)</sup> У Щапова; стрящеть.

<sup>(4)</sup> У Щапова: оксона.

<sup>(5)</sup> Въ рукоп. книгъ.

<sup>(6)</sup> У Щапова: навъзласе.

<sup>(7)</sup> У Щапова: призывать.

<sup>(8) § 75.</sup> 

нынышнимъ рукописямъ видимъ, что изъ Болгаріи и Сербіи переходило тогда въ Россію множество апокрифическихъ и баснословныхъ сочиненій, напримъръ: Завът 12-ти патріарховъ видимъ въ спискъ Хроники Малалы 1261 г. (Оболенск. Предисл. къ Переясл. лътоп. 22, 29); Хожденіе Богородицы — въ рук. Сергіевой Лавры XIV в.; Лъствица Іяковля, Повъсть о Китоврасъ Житіе Моисея — въ Хронографъ 1484 г. у Румянцева № 494. (Опис. 726, 727) Разноворъ Іоанна Богослова съ Богородицею (тамъ же, стр. 661); Хожденіе Іоанна, описанное Прохоромъ, и Повъсть о Древъ Крестномъ — въ рукоп. 1419 г. (Румянцева, № 451, стр. 722, 723); Повъсть Афродитіяна Персянина — въ рукоп. XIII в. (Толстова, т. 1, № 8, 195)».

Надобно полагать, что не смотря на частыя запрещенія, многіе изъ Апокрифовъ пользовались въ старину нівкоторымъ уваженіемъ, будучи помінцаемы въ такіе почтенные и солидные сборники, каковы Палея, Хронографъ, даже Номоканонъ (конечно, сборной, позднійшей редакціи). О Болгарскомъ происхожденіи многихъ отреченныхъ книгъ свидітельствуетъ уже самая статья о книгахъ истинныхъ и ложныхъ, называя авторомъ нівкоторыхъ изъ Апокрифовъ Болгарскаго попа Іеремію. Это свидітельство подкрізнляется Сербо-Болгарскою рукописью Апокрифовъ, изъ которой мы будемъ здісь приводить нівкоторыя данныя (1).

Пользуясь указаніями статьи изъ Соловецкаго Сборника, предлагаю краткую характеристику нашей апокрифической литературы, имъвшей сильное вліяніе на развитіе русской народной поэзіи въ XVI, XVII и XVIII въкахъ.

Статья эта ясно свидѣтельствуетъ, что въ XVII в. между книгами истинными было населно много ложныхъ писаній отъ еретиковъ, на пакость невѣждамъ, не только людямъ свѣтскимъ, но и попамъ и дьяконамъ, что ходили
по рукамъ льстивые сборники сельскіе и худые номоканонцы, а въ молитвенникахъ—ложныя молитвы, то есть, заговоры и заклятія. Эти произведенія
досужей фантазіи, столь противныя и страшныя для благочестивыхъ грамотниковъ древней Руси, въ настоящее время, потерявъ свое прежнее религіозное значеніе, могутъ быть только матеріалами для исторіи народныхъ суевѣрій и поэзіи. Какъ народныя пѣсни и сказки переходили изъ устъ въ уста
отъ одного поколѣнія къ другому, такъ и ложныя писанія, по свидѣтельству
Соловецкой статьи, невѣжды держать у себя отъ отпрадъдовъ. Это литература стоячая, лишенная самостоятельнаго развитія; это не болѣе, какъ та
смутная среда народнаго баснословія, въ которой старое язычество приняло но-

<sup>(1)</sup> На лощеной бумагь, въ 12-ю д. листа, полууставомъ XVI в. Принадлежить Профес. Гри горовичу.

формы, заимствованныя изъ чтенія книжнаго. Вирочемъ не должно думать, что все, казавше ся строгому пуризму древне-русскаго благочестія еретичествомъ, принималось читателями льстивых в сборников сельских за предметь върованья, за догмать какого либо еретическаго толка. Конечно, Астрологія, Сносудецъ и другія изділія чернокнижія, равно какъ заклинанья и обереги, дійствительно питали суевіріє; но многія замысловатыя піссы въ загадкахъ и отгадкахъ, занимательные расказы и остроумныя шутки, причисляемыя въ Соловецкой стать къ ложнымъ писаніямъ, могли быть невинною забавою досуга, не потому чтобъ въ этихъ разсказахъ не искажались какія либо священныя преданія, но потому что простодушный читатель, впрочемъ человіскъ вірующій и по своему благочестивый, читая какую нибудь забавную чепуху, быль далекъ отъ всякаго кощунства надъ священными предметами, которыхъ она иногда грубо касалась.

Потому не должно во всемъ на слово върить боязливому благочестію древне-русскихъ пуристовъ, когда они громятъ проклятіемъ всякій поэтическій, болье или менье безвредный досугь. Въ книгь они привыкли видьть только одну истину; всякій творческій вымысль казался имъ ложью, если только не быль озарень авторитетомь общепризнаннаго верованья; поэзія следственно казалась ложью и была отнесена во всёхъ ея проявленіяхъ къ книгамя ложнымо; точно такъ, какъ и теперь романъ или драма кажутся пустяками для человъка дъловаго, практическаго. Но какъ и теперь самое направление романа или драмы можеть заинтересовать всякаго, какь бы онь ни быль чуждь поэтическимъ интересамъ, можетъ его радовать, волновать или приводить въ негодованіе, давая тэмъ самымъ разумэть, что поэзія — не безсмысленный и безслёдный вымыслъ, но имбетъ реальную, практическую основу; такъ и въ старину уже самымъ преслъдованьемъ поэзіи явственно выражалось къ ней нъкотораго рода уваженіе, и въ самой лжи поэтической мерещилось пугливому воображенію демоническое обаяніе, имѣющее реальную силу погубить на въки человъческую душу. Такимъ образомъ, уже самый фанатизмъ въ преследованьи ложныхъ книгъ говоритъ въ пользу серьезнаго, реальнаго значенія поэзін въ историческомъ развитін народа. Впрочемъ, свидетельствуя о благочестивомъ усердін старинныхъ Русскихъ книжниковъ, эти жалобы на ложныя писанія и поэзію, какъ кажется, мало имбли вліянія на народъ, который и досель сохраниль въ своихъ суевъріяхъ и поэтическихъ забавахъ въ большомъ количествъ все то, на что въ старину такъ горько жаловались, и что предавали проклятію.

Чтобъ дать читателямъ болье полное понятіе о поэтическихъ вымыслахъ

.

.

•

на которые только намекаеть Соловецкая статья, объясню нёкоторые изъ ея намековъ литературными подробностями.

1) Въ первый день лупы небеснаю мпсяца Адамъ созданъ бысть. Адамль Завътъ. — О Адамовъ лот, что седмъ царевъ въ немъ сидъло. — О древъ Крестемъ лжею писано. — Есть общирное сказаніе о Завътъ Адама, о его смерти и о связи этихъ событій съ крестнымъ древомъ, подъ заглавіемъ: Слово о кресть честить и о двою разбойничю; избраніе Григорія Богословца. Предлагаю его по упомянутой выше Болгарской рукописи профессора Григоровича.

Адамъ былъ передъ дверьми райскими въ едемѣ, когда приближались дни его къ смерти, и очень скорбѣлъ. И удивлялись всѣ, что это такое, потому что еще не знали болѣзни. Тогда Снеъ говорилъ своей матери: «О мать моя! ты хорошо его знаешь: скажи намъ, что съ нимъ дѣлается?» — «О сынъ мой! — отвѣчала Евва: «всегда желаетъ онъ райскаго блага, вспоминаетъ о немъ и скорбитъ». Тогда Смеъ пошелъ къ раю. Архангелъ принесъ ему древо, отъ котораго вкусилъ Адамъ, и сказалъ: «Это древо прогоняетъ нечистыхъ духовъ: это просвѣщеніе темнымъ, и кто вѣруетъ, не имать заблудитися.» Спеъ взялъ дерево и принесъ къ отцу. Увидѣлъ его Адамъ и вздохнулъ, и сказалъ: «Вотъ древо, ради котораго я изгнанъ изъ рая!» Взялъ его, свилъ себѣ вѣнецъ (¹), и положили его въ вѣнцѣ въ землю.

О другомъ древѣ, на которомъ распятъ былъ разбойникъ вѣрный. То дерево вынесла Тигръ-рѣка изъ рая, и лежало оно на пескѣ. Когда Сиеъ вздумаль помянуть отца своего Адама, ангелъ показаль ему дерево то, велѣвъ ему сотворить въ немъ неугасимый огонь на рѣкѣ Вавилонѣ, въ память Адаму. И горитъ то дерево непрестанно, и лютые звѣри стерегутъ огонь. Когда согрѣшилъ Лотъ и пришолъ къ Аврааму на покаянье, ужаснулся Авраамъ, и, желая погубить Лота, послалъ его за огнемъ къ Вавилону-рѣкѣ. Пошолъ Лотъ и, видя, что звѣри спятъ, взялъ три головни и принесъ къ Аврааму. Увидѣлъ Авраамъ и удивился, и заповѣдалъ Лоту посадить тѣ головни на высокомъ мѣстѣ и поливать водою до тѣхъ поръ, пока прорастутъ головни: тогда будетъ прощенъ Лотъ въ своемъ грѣхѣ; а вода была такъ далеко отъ того мѣста, что только трижды въ день успѣвалъ онъ приносить воду. Лотъ все поливалъ; и такъ прорасли головии и взошли, и возросло дерево, пречудное и прекрасное.

<sup>(1)</sup> Прилагаемый здъсь рисуновъ снять съ миніатюры изъ *Лицевой Библіи* графа Уварова, въ л. 32 34. Листь 18. Винзу подпись: «И принесе отпу своему Адаму прелщеные ветви, отъ которыхъ прелщенъ бысть; и сплеть ему венець, и положи на главу отца своего Адама».

О третьемъ древѣ, на которомъ былъ распятъ разбойникъ невѣрный. То дерево было вынесено водою потопною и оставлено при Морской рѣкѣ. Когда Монсей вывелъ Израильтянъ въ пустыню, нечего было имъ пить, потому что вода была горькая. И показалъ Монсею ангелъ то дерево; Монсей посадилъ дерево въ рѣкѣ, и усладилась вода, и выросло дерево преукрашенное и пречудное.

Вопросъ: Какъ зачались тѣ дерева? Отвѣтъ: Когда Господь Богъ насаждаль рай, тогда никого съ нимъ не было кромѣ Сатанаила. И отъ всего, что ни повелѣвалъ Господь садить, Сатанаилъ кралъ и сѣялъ по раю. И сказалъ Господь: «Здѣсь буду я и тѣло мое, и будетъ тебѣ на прогнаніе». И выросло дерево на три ствола: одинъ стволъ Адамовъ, другой Еввинъ, а третій въ серединѣ самого Господа. Когда согрѣшили Адамъ и Евва, тогда пала частъ Адамова въ рѣку Тигръ, а частъ Еввина оставалась въ раю до тѣхъ поръ, пока не вынесло ее оттуда водою потопною.

Вопросъ: какъ зачались тв дерева? Отвътъ: Когда по повелънію Божію Соломонъ построилъ храмъ, искалъ онъ дерево, чёмъ покрыть его. И повёдали Соломону о деревъ, которое Монсей посадиль въ моръ. Посланные отъ него срубили то дерево и повезли на 80-ти буйволахъ. И омрачилось небо при Іорданъ, и возстала буря и потопила дерево въ ръкъ Іорданъ, и не могли найти его. И пошолъ Соломонъ къ другому дереву, которое выросло отъ головни. И было тамъ до 3000 народу. Люди тв ввровали въ дерево, творящее чудеса, и не давали Соломону постчь его. Соломонъ поразилъ многихъ изъ людей тъхъ, а дерево срубилъ и перевезъ въ Іерусалимъ. Но дерево къ храму не прилагалось, куда хотали употребить его, и быль печалень оть того Соломонъ. И учуяла о томъ Сивилла, и пришла посмотръть, и съла на дерево, и опалилась отъ него, и проклинала его; народъ же благословлялъ. Тогда Соломонъ воздвигъ то дерево къ храму. Нъкто, именемъ Елисей, работалъ у того дерева надъ Іорданомъ; и выпала у него изъ рукъ свира, и, потонувъ въ Іорданів, врубилась въ другое дерево, которое прежде того погибло въ ріків. Такъ нашли и это дерево; вытащили его и тоже прилагали къ храму, но и оно не прикладывалось.

Послѣ того Соломонъ заклялъ демоновъ (¹), чтобъ они добыли ему третъе дерево. Пошли демоны и взявъ дерево съ корнемъ, при которомъ увидѣли голову Адамову, принесли дерево въ Герусалимъ. Отсѣкли дерево при корнѣ и примѣрили; и приложились дерева къ храму.

<sup>(1) &</sup>quot;Завъзую васъ азъ печатію Господею, еже мы дасть богь: идете, идете, имете взавръще и ва корень и принесете ин" — говориль Соломонъ. Реченіе завлаую указываеть на чародайскіе наузы.

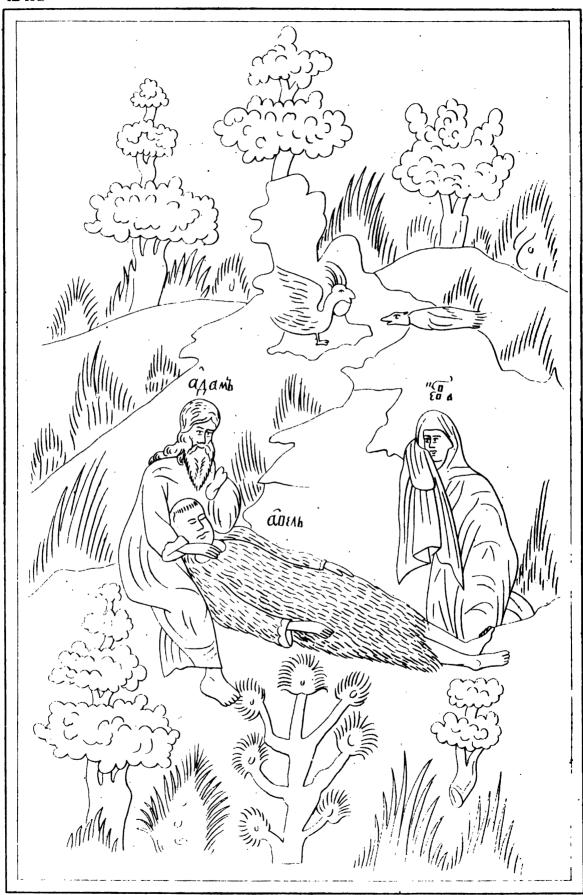

Между тамъ голова Адамова находилась при корна дерева, и никто не зналь о томъ. И отправился однажды Соломонъ на охоту. И застигла его внезапная буря. Одинъ изъ отроковъ не случился тогда при цара, увидаль пещеру и скрылся въ ней отъ бури съ своею собакою и ястребомъ. Пещера та была кость, а не камень. Когда прекратилась буря, отрокъ вышелъ изъ пещеры, и повадаль о ней Соломону. На утро Соломонъ пошолъ туда, велаль очистить кость отъ коренья и отъ земли, и позналь, что это голова Адамова.

Вопросъ: Какъ произошло то дерево, которое взялъ ангелъ и далъ Сиеу? Отвътъ: Когда Сатанаилъ кралъ отъ Господа, тогда Господь сказалъ ему: «Что отъ меня крадешь ты, то будетъ тебъ на прогнаніе». И прогналъ его Господь; и выросло дерево на трое, Адамова часть и Еввина, а посреди—самого Господа, и Господню часть далъ архангелъ Сиеу; Сиеъ принесъ, и Адамъ свилъ себъ вънецъ, изъ котораго и выросло то дерево.

Внесеніе этого апокрифа, по частямъ, въ Палею, Лицевую Библію, въ Хронографы и другія солидныя произведенія древне-русской письменности, достаточно говорить о вліяніи его на умы нашихъ предковъ. Народная книга о сотвореніи міра и о первыхъ человѣкахъ, изданная въ лицахъ, въ началѣ XVIII в., въ 8-ку, между прочимъ содержить апокрифическій разсказъ, извѣстный уже лѣтописцу Нестору (1)—о томъ, какъ Адамъ и Евва научились погребсти Авеля отъ птички, которая зарыла въ землю другую птичку мертвую. Предлагаемый здѣсь рисунокъ того же содержанія снять съ миніатюры изъ Сборника, конца XVII в., — принадлежащаго миѣ.

Въ народныхъ разсказахъ и доселѣ кое-гдѣ слышатся отголоски приведенной статьи изъ Болгарскаго Сборника. Такъ возращеніе дерева изъ головешекъ, встрѣчающееся и въ Прологахъ, повторяется въ народномъ разсказѣ о томъ, какъ нѣкоторый скитникъ велѣлъ разбойнику поливать зарытую головешку водою изо рту, которую онъ долженъ былъ брать изъ озера за полверсты (²).

2) О Соломонъ цари и о Китоврасъ притчи, баски и кошуны. — Извъстна повъсть о Соломонъ и Китоврасъ, неоднократно встръчающаяся въ Палеяхъ и Хронографахъ уже XV в., и потомъ съ различными распространеніями передъланная въ цълый народный романъ, въроятно, въ XVII в., со множествомъ самыхъ народныхъ мотивовъ, свойственныхъ Русскимъ сказкамъ (8). По древнимъ редакціямъ Китоврасъ является существомъ титаническимъ. Подобно

<sup>(1)</sup> Слич. въ диссертаціи г. Сухомлинова о льтописи Нестора.

<sup>(3)</sup> По изданію г. Аванасьева стр. 94.

<sup>(\*)</sup> Слич. г. Пышина диссертацію о Русск. повъст. и сказнахъ.

Скандинавскимъ великанамъ, онъ одаренъ мудростью и предвъдъніемъ. Всякое его слово — мудрое изреченіе, пословица или загадка. Онъ братъ царю Соломону, и витесть оборотень, подобно немецкимъ Вёльзунгамъ. Каждую ночь обращается онъ дикимъ звъремъ, и царствуетъ надъ звърьми; а днемъ онъ имъетъ человъческій видъ, и царствуетъ надъ народами. Потомъ, въ угоду досужимъ читателямъ, Китоврасъ, въ поздивнинить, романическихъ редакціяхъ, спускается съ своего титаническаго величія до обыкновеннаго смертнаго, который хитростью прельщаеть супругу Соломона, и вытость съ нею желаетъ извести ея мужа. Но преступные замыслы не удаются, и соблазнитель и невърная жена сами гибнуть тою смертію, которую они готовили Соломону. Изображение Китовраса въ видъ Центавра (Китоврасъ — Кентавросъ) можно видеть на одномъ барельеф Софійскихъ вороть, сделанных въ 1336 году, и теперь находящихся въ Александровв (1). Въ подписи на барельефв этотъ центавръ названъ Китоврасома. Ясно, что повъсть о Китоврасъ была уже извъстна въ Новъгородъ въ первой половинъ XIV, при архіепископъ Василіи, при которомъ были работаны эти врата. Прилагаемый здёсь рисунокъ, изображающій Соломона, трубящаго въ рогь на лістниці, приставленной къ висвлицв, а внизу его невврную жену съ Китоврасомъ, — снять съ миніатюры изъ рукописнаго Соломона, XVIII в., въ библіотекъ г. Забълина.

- 3) О Рахманьхъ. Свъдънія о Браминахъ или Брахманахъ (по древнерусскому Врахмане, откуда Рахмане) были очень распространены между нашими предками, особенно посредствомъ Александріи (2), или повісти объ Александрії Македонскомъ, который между прочимъ входить въсношеніе съ Рахманами, которые отличаясь мудростью, ведуть первобытную жизнь золотаго віжа. Апокрифъ о Рахманахъ былъ извістенть на Руси уже въпервой половині XIV, какъ это видно изъ сліддующаго міста въ посланів архіепископа Новгородскаго Василія къ Тверскому владыкі Феодору: «Течетъ же (ріжа Нилъ) съ высокихъ горъ, иже суть отъ земля и до небеси, а місто непроходимо есть человіномъ, а верху его Рахмане живуть». Літоп. т. VI, стр. 87.
- 4) Запечатани цари Александромя, царемя Макидонскымя, Гогя и Маготя.— Въ лицевыхъ спискахъ Александрін Гогъ и Маготъ изображаются съ песьими головами, точно также, какъ въ Лицевыхъ Апокалипсисахъ и другихъ памятникахъ литературы и иконописи. Еще въ XI в., какъ значится въ летописи Нестора подъ 1096 г., было на Руси преданье, что въ горахъ около Югры заключены какіе-то народы, и что се суть людье заклепеніи Александромя

<sup>(1)</sup> Снемовъ смотр. въ Древностяхъ Россійск. Госуд.

<sup>(2)</sup> См. г. Пыпина диссертацію.



IT.

. . .

Македоньскыми, яко же сказаеть о нихи Менодій Патарійскій. И въ Соловецкой стать в апокрифъ о заключенных в народахъ приписывается тому же Менодію Патарійскому, и следовательно быль на Руси известень уже въ XI в.

- 5) Апостольстіи обходи, что приходили къ граду, обрътоша человъка орюща волы и просиша хлюба, онз же иде вт градт хлюба ради; апостоли же безъ него взоравше ниву и насъявше, и пріиде съ хлыбы и обръте пшеницу зрълу. -- Множество подобныхъ разсказовъ о странствовани апостоловъ, награждающихъ добродътель, и наказывающихъ порокъ, и доселъ сохраняется въ устахъ простонародья, какъ у насъ, такъ и на западъ (1). Нъкоторые изъ этихъ обходоет апостольских вошли уже въ древитищия преданія Руси, какъ напримъръ, путешествіе Апостола Андрея къ Новгородскимъ Славянамъ, внесенное уже Несторомъ въ его лътопись: «И прінде въ Словъни, идъже нынъ Новъгородъ, и видъ ту люди сущая, како есть обычай имъ, и како ся мыють, хвощются, и удивися имъ. Иде въ Варяги и прінде въ Римъ, исповъда, елико научи и елико видъ, и рече имъ: «Дивно видъхъ Словеньскую землю: идучи ми съмо, видъхъ бани древены; и пережьгуть è рамяно (варіанта: вельми), совлокуться и будуть нази, и обліются квасомь усніянымь, и возмуть на ся прутье младое, быються сами, и того ся добыють, егда влёзуть ли живи (варіанть: одва выльзуть ле живы), и обльются водою студеною, тако оживуть; и то творять по вся дни не мучими ни кимъ же, но сами ся мучать, н то творять не мовенье собъ, а мученье». Лът. 1, стр. 4. И такъ, мъстныя разсказы, основанныя на апокрифическихъ обиходах или обходах Апостольских», стали распространяться въ Русскомъ народъ еще съ XI в.
- 6) Хожденіе Богородици по мукамя.—Этоть разсказь, очень распространенный въ Русской письменности (2), предлагаю здёсь въ Болгарскомъ источникѣ, по той же рукописи Профессора Григоровича, XVI в., въ 12 д. листа.

Святая Богородица взошла на гору Елеонскую, и, поклонившись Господу Богу, просила его, чтобъ снизшолъ Михаилъ Архангелъ и показалъ ей мъста мученія. Явился архангелъ и открыль передъ нею адъ и всё муки великія. І увидѣла она народъмногъ, мужи и жены, и великій плачъ исходиль отъ нихъ. И спросила Богородица: «Какіе грѣхи ихъ?» Архангелъ отвѣчалъ: «Не вѣровалі они ни въ Отца, ни въ Сына, ни въ Святаго Духа: за то и мучатся». Пришла она еще на мѣсто великой муки и спрашивала о грѣхѣ, но архангелъ сказалъ, что нельзя видѣть той муки, потому что тѣмъ грѣшникамъ запрещено видѣть лицо Госнодне во вѣки. Тогда Богородица сказала: «Да воздвигнется тьма отъ грѣш-

<sup>(1)</sup> См. въ изданів г. Асанасьева.

<sup>(2)</sup> Слич. статью г. Пынина въ Отеч. Записк. т. СХУ, стр. 335 и след.

- никовъ, и увижу ихъ муки!» И тотчасъ же двигнулась тьма и заслонила всъ семь небесъ; и увидъла Богородица — лежали во множествъ люди, мужи и жены, въ клокочущей смолъ и въ огненномъ пламени, а змъи ползали по нихъ. Съ плачемъ великимъ вопіяли они въ отвътъ Богородицъ: «Никогда не видимъ мы свъта; не приходили къ намъ ни Авраамъ, ни Іоаннъ, ни апостолъ Павелъ». — «А какіе гръхи ихъ?» — спрашивала Богородица. «Не въровали они, что отъ Тебя родится Сынъ Божій» — отвътствовалъ архангелъ. И прослезилась Пречистая Богородица, видя, что ради ея мучится родъ христіанскій.

Потомъ перенесли ее херувимы и серафимы на полдень. Текла тамъ рѣка огненная, и погруженъ былъ въ нее народъ многъ, мужи и жены; одни совсѣмъ съ головою, другіе по шею, иные до пояса, иные по грудь. Которые въ огненной рѣкѣ съ головою, тѣ накривѣ клялись и преступили крестное цѣлованіе; а которые по шею, тѣ ѣли мясо человѣчье, отдавали братъ брата и другъ друга на смерть; а которые по поясъ, тѣ прокляты своими родителями; а которые по грудь, тѣ не чтили своихъ кумовьевъ. И увидѣла Богородица на томъ же мѣстѣ человѣка, висящаго и поѣдаемаго червями: онъ давалъ въ ростъ золото и серебро, и за то терпитъ такую муку. Другой человѣкъ былъ повѣшенъ за языкъ, а женщина за уши: тотъ грѣшникъ клеветалъ на сосѣдей, а эта ихъ ссорила и наушничила.

«Еще не видъла я великихъ мукъ» — сказала Богородица, и ангелы взяли ее и перенесли на Западъ. И былъ тамъ простертъ облакъ, а посреди огненные одры; на нихъ лежали мужи и жены, по которымъ ползали змъи, и пламень опалялъ тъхъ гръшниковъ. По воскресеньямъ не вставали они къ заутренъ, и спали, какъ мертвые. Въ другомъ мъстъ гръшники, палимые огнемъ, сидъли на съдалищахъ: они не вставали передъ попомъ, когда онъ шолъ въ церковь.

Было великое древо, на которомъ висъло множество удицъ, а на удицахъ были повъшены гръшники: кто за языкъ, кто за уши, кто за въжды, кто за сердце. Это были клеветники, волхвы, злотворники и криво-претворники, творившіе изъ права криво, и изъ крива—право. А одинъ человъкъ висълъ за ногти, и змъя обвилась ему отъ пятокъ до головы и ползла ему въ уста, а языкъ у него былъ огненный; и не могъ тотъ гръшникъ промолвить: Господи помилуй. То былъ игуменъ, не творившій воли Божіей и блудно проводившій жизнь свою. Потомъ увидъли они: священники висятъ за перси, и огонь палилъ ихъ. Ихъ гръхъ былъ въ томъ, что когда стояли они передъ престоломъ Божіимъ и радробляли пресвятую просвиру, тогда крупицы отъ нея падали, яко же отъ небесъ звъзды: а священники того не замъчали.

Еще лежаль человъкъ, и подходили къ нему страшные звъри и терзали

ему тъло. То быль книжникъ. Онъ творилъ волю Божію и поучаль народъ въ законъ Божіемъ, только самъ не ходилъ въ законъ.

Далъе, мучились калугеры: черви сидъли на лицахъ ихъ, а мяса на нихъ уже не было. Блудно жили они. Потомъ висъли жены, и огонь попалялъ ихъ: то были попадьи, которые выходили вторично замужъ по смерти поповъ сво-ихъ. Еще висъли жены головою внизъ, съ высунутыми языками, на которыхъ сидъли двоеглавыя змъи. То были дъвицы, которыя творили блудъ прежде времени. Потомъ въ огненной ръкъ мучились во множествъ мужи и жены: то были воры и разбойники, люди не милостивые и проклятые третьеженцы и четвероженцы.

И спросиль тогда архангель Богородицу: «Почто плачешь, о дава? Не видала еще ты самыхъ великихъ мукъ». И сказала Богородица: «Пойдемъ же, увидимъ». Пришли и увидали озеро великое, смоляное; страшный огонь исходиль отъ него. Въ озеръ мучились Жиды, распявшіе Христа.

Тогда сказала Богородица архангелу: «Хочешь ли, Михаиле, помолиться за родъ христіянскій? Соедини всё силы ангельскія, и помолимся всё за грёшниковъ». Собрались всё силы ангельскія, и, вознесши Богородицу на небо, стали всё передъ Господомъ Богомъ. Богоматерь, воздвигнувъ свои руки ко престолу владычному, возопила: «Господи, Творецъ небу и земли, помилуй, Владыко, міръ свой! Видёла я великія муки, и немогу ихъ терпёть, будто сама я мучилась съ тёми несчастными!» И былъ съ небеси гласъ: «Не могу ихъ помиловать! велики ихъ беззаконія.» — «Но вёдь я не прошу за поганыхъ — возразила Богородица: «прошу я за родъ христіянскій, за тёхъ, которые крестились во имя Твое святое». И отвёчалъ ей Господь: «Какъ же я помилую ихъ, когда сами они братьевъ своихъ не миловали?»

Послѣ того, Богородица воскликнула: «Гдѣ Іоаннъ Креститель? Гдѣ архангелъ Михаилъ? Гдѣ пророки, патріархи, гдѣ апостолы Петръ и Павелъ и всѣ другіе апостолы? Гдѣ мученики господни? Гдѣ Святая Недъля и Святая Петка — мірская похвала? Пріндите всѣ святые, оправдавшіеся отъ вѣка, пріндите и припадемъ ко Христу, и помолимся за Христіянъ!»

Тогда собрались вст святые, и, падши передъ Господомъ ницъ, возопили: «Господи, помилуй христіянскій родъ!» Господь отвітствоваль: «Меня во гробъ положили, и я пришоль и попраль адъ, и своихъ вывель: а эти святое крещеніе осквернили.» И взмолилась христіянская похвала — Богородица: «Помилуй, Господи, гртшниковъ пресвітлаго ради своего рая»! На это сказаль Господь Богъ: «За многія слезы моей Матери и ради Святыхъ моихъ, даю гртшникамъ покой отъ Великаго Четверга до дня Встхъ Святыхъ». Тогда Богородица, и вст ангелы, архангелы, апостолы, пророки и мученики, воскликнули

въ одинъ голосъ: «Слава Царствію Твоему, Владыко! Слава смотрѣнію твоему, едине Человѣколюбче!»

Какъ ни баснословны подробности этого сказанія, нельзя однако, съ точки зрѣнія поэтической, безусловно отвергать его значеніе въ нравственномъ развитіи грубыхъ массъ народа. Въ отношеніи поэтическомъ оно замѣняло имъ то, что Итальянцамъ далъ великій Флорентинецъ въ своей Божественной Комедіи. Было бы смѣшно предположить, чтобъ кто нибудь вздумалъ безусловно сравнивать эти два поэтическія произведенія; но ни кто не можеть отрицать, что оба они одинаково могли дѣйствовать на фантазію наивной эпохи, запуганную различными фантастическими страшилами. На сторонѣ Данта остается только то, что пріобрѣтено было Западомъ еще въ ХІІІ вѣкѣ, и чего у насъ недоставало даже въ началѣ XVIII-го, то есть, общечеловѣческое просвѣщеніе, воспитанное вѣками, и получившее въ поэмѣ Данта высокохудожественную форму.

Какъ изображеніе Страшнаго Суда (1), такъ и повъсть о Хожденіи Богородицы по мукамъ, очевидно, составилась подъ вліяніемъ Житія Василія Новаго. Самая высшая, кромѣшная мука назначена въ повъсти Жидамъ, какъбы по идеъ Мниха Григорія, который удостоился видъть Страшный Судъ именно для того только, чтобъ, казнясь на отчаянную судьбу, которая постигнетъ Жидовъ, онъ исцълился отъ пъкоторыхъ сомивній, внушенныхъ ему жидовствующими.

Согласно своему поэтическому значенію повъсть о Хожденіи Богородицы естественно должна была состоять въ тъснъйшей связи съ народною поэзією Дъйствительно, между Сербскими пъснями, изданными Вукомъ Караджичемъ мы встръчаемъ о хожденіи Богородицы по мукамъ, со многими фантастическими добавленіями досужаго воображенія народнаго.

Въ русскихъ стихахъ о Страшномъ Судъ, воспъваемыхъ старцами, замтчательный поэтическій эпизодъ о томъ, какъ Богоматерь молитъ Господа Бога за гръшниковъ (2), очевидно, одного происхожденія съ приведеннымъ сказаньемъ, въ которомъ это моленье Богородицы составляетъ существенную половину. Потому Богородица и ходить по мукамъ, чтобъ наплакавшись и настрадавшись, тъмъ усердите умолять Праведнаго Судью за несчастныхъ.

7) О пустынниць, о Макаріи Римстемь, что три черньци нашли его, что двадесять поприщь от него рай.—Апокрнов этоть быль уже распространень въ Новегороде еще въ первой половине XIV в., при архіспископе Василін, какъ

<sup>(1)</sup> Смотр. статью объ этомъ предметь во 2-й части «Историч. Очерковъ».

<sup>(\*)</sup> Смотр. въ издании Кирвевскаго, въ Чтеніяхъ Общ. истор. и древи. 1848, № 9, стр. 207.

это явствуеть изъ следующаго места того же посланія его къ Тверскому владыкъ Осодору, имъющаго предметомъ доказательства, что рай и доселъ не погибъ на землъ, и что онъ былъ посъщаемъ не только святыми, но даже нъкоторыми изъ Новгородскихъ корабельщиковъ: очевидная смъсь письменныхъ апокрифовъ съ вымыслами народной фантазіи. «А се, брате — пишеть архіепископъ Василій: въ Прилозів (т.-е. въ Прологів) всівмь явів есть, въ чудесехъ св. архангела Михаила, что возма праведнаго Еноха въ раю посадилъ честнъмъ; а се Илья Святый въ ран же съдить: находилъ его и Агапій Святый, и часть хлиба взяль; а св. Макарій за 20 поприще жиле от св. рая. Но особенно интересны въ этомъ наивномъ послацьи Носгородскіе вымыслы, очевидно, вошедшіе въ него изъ пъсенъ и сказокъ. «А муки и нынъ суть на западъ — серьезно утверждаеть авторь посланія: много дътей моихъ Новогородцевъ видоки тому: на дышущемъ морт червь неусыпающій, скрежеть зубный и ръка молненая Моргъ, и что вода всходить въ преисподияя и пакы исходить трижда днемъ. И та вся мъста мучимая не погибоща, а мъсто се святое како погибе?... А то мъсто святаго рая находилъ Моиславъ Новогородець и сынъ его Яковъ, и всъхъ было ихъ три юмы, и одина отъ нихъ погибла много блудивъ, а двъ ихъ потомъ долго носило море вътромъ, и принесло ихъ къ высокимъ горамъ. И видеша на горе той написанъ Денсусъ лазоремъ чуднымъ и вельми издивленъ паче мары, яко не человачьскима рукама творенъ но Божіею благодатью; и свъть бысть въ мъсть томъ самосіяненъ, яко не мощи человъку исповъдати: и пребыша долго время на мъстъ томъ, а солица не видвша, но свъть бысть многочастный, свътлуяся паче солнца; а на горахътъхъ ликованія многа слышахуть, и веселія гласы віщающа. И повеліша единому другу своему взити по шеглъ на гору ту, видъти свъть и ликованія гласы; и бысть яко взиде на гору ту, и абіе всплеснувъ рукама и засмілся, и побіже отъ друговъ своихъ къ сущему гласу. Они же вельми удивлешеся, и другаго послаща, запретивъ ему, да обратився скажеть имъ, что есть бывшее на горъ: и той такоже створи, нимала взвратися къ своимъ, но съ великою радостію побъже отъ нихъ. Они же страха наполнишася, и начаша размышляти къ себъ, глаголюще: «Аще ли и смерть случится, но видели бехомъ светлость места сего» — и послаща третіяго на гору, привязавъ ужищемъ за ногу его; такоже и той сотворити хоть, всплескавь радостно и побъже, въ радости забывъ ужища на ноэт своей; они же сдернуша его ужищемъ, и въ томъ част обрътеся мертвъ. Они же побъгоща вспять, не дано есть имъ далъ того видъти свътлости тоя неизреченныя, и веселія и ликованія тамо слышащаго. А тъхъ. брате мужей и нынти а дти и внучата добры-здоровы». Эта любопытная сказка до поздижищихъ временъ удержалась въ памяти народной, какъ видно изъ пословицы: «Новгородскій рай нашель» — составленной безъ сомивнія, въ насмышку надъ наивнымъ преданьемъ Новгородскимъ (1).

- 8) Евпатієво мученіе, что седьмижды умре и оживе. Мученіе это, въ его апокрифическомъ видъ, помъщено въ томъ же Болгарскомъ Сборникъ Профессора Григоровича, XVI в., въ 12-ю д. л., подъ 31 числомъ марта.
- 9) О Ивант Златоусть, и о Григоріи Богословь, вспросы и отвыны о всеми лгано.—Это извістная Бесізда трехъ святителей, о которой въ подробности сказано въ 1-ой главі 2-ой части этихъ «Очерковъ».

Затъйливыя загадки, излагаемыя въ вопросахъ и отвътахъ, накопившіяся въ разныхъ поэтическихъ статьяхъ, иногда излагаются въ формъ Бесъды трехъ святителей; иногда глухо, безъ означенія бесъдующихъ по именамъ.

Въ дополнение къ предложенному мною въ другомъ мъстъ, сообщаю здъсь нъсколько любопытныхъ выдержекъ изъ той же рукописи профессора Григоровича.

О всемірномъ древв, въ родъ Скандинавскаго Иггдразиля: «Вопросъ: Скажи мнв, что держить землю? Отвъть: Вода высока. — Да что держить воду? — Великій камень. — Да что держить камень? — Четыре золотые кита. — Да что держить золотыхъ китовъ? — Ръка огненная. — Да что держить тоть огонь? — Другой огонь, ежее есть пожечь, того огия дел части. — Да что держить тоть огонь? — Дубъ жельзный, еже есть первопосаждень отв всего же, кореніе па силь Божіей стоить».

Объ имени Адама. «Вопросъ: Кто обрълъ имя его? Отвътъ: Четыре ангела. Архангелъ Миханлъ вышелъ на востокъ и увидълъ звъзду, имя ей Анамоли, и, взявъ то слово, принесъ передъ Господа слово Азъ. Архангелъ Гавріилъ вышелъ на западъ и увидълъ звъзду, имя ей Дисисъ, и, взявъ то слово, принесъ передъ Господа слово Добро. Рафаилъ вышелъ на полудень и увидълъ звъзду, имя ей Арктосъ, и, взявъ то слово, принесъ передъ Господа слово Азъ. Урилъ вышелъ на полуночь и увидълъ звъзду, имя ей Севріа (?), и, и взявъ то слово, принесъ передъ Господа Мыслете. И сказалъ Господь: читай Уриле! И Урилъ прочелъ: Адамъ.»

«Вопросъ: Гдѣ сидить Адамъ? Отвѣть: на четвертомъ небеси; провождаеть праведныхъ въ рай, а грѣшныхъ въ муку».

Следующія слова въ Соловецкой статье: *Курз* (<sup>2</sup>) *стоите на мори:* 300 ангеле солнце воротяте—безъ сомненія относятся къ содержанію той же апокрифической беседы, какъ это видно изъ вопросовъ и ответовъ въ Бол-

<sup>(1)</sup> Смотр. въ наданныхъ мною пословицахъ въ Архивъ г. Калачова.

<sup>(2)</sup> То есть, пътухъ.

гарской рукописи проф. Григоровича: «Вопросъ: Какъ поютъ пътухи въ ночи? Отвътъ: Когда возьмутъ ангелы солнце отъ престола Господня и понесутъ на востокъ, а херувимы ударятъ въ крылья свои; того ради на землъ всякая птица потрепещетъ: тогда и пътукъ міру проповъдуетъ».

Имена ангеломъ — какъ особенный апокрисъ, отмъченный въ статъъ Соловецкой — составляетъ тоже эпизодъ Бесъды. Въ рукописи проф. Григоровича эти имена поставлены въ связи съ ворожбою и оберегами, а именно: «А вотъ имена ангеламъ, которые обладаютъ виноградами (т. е. садами виноградными) и огородами. 1-й: имя ему Покуксосъ (?). Напиши имя его на крестъ и поставь посреди винограда или нивъ, или огородовъ; и прогонитъ всякаго дъявола оттуда; и Святой Духъ умножитъ въ дому твоемъ жита и вина и всякато блага. 2-й ангелъ Ефімъ, который обладаетъ домомъ и всякимъ христіяниюмъ. Пипии имя его на крестъ и поставь въ дому твоемъ; и прогонитъ отъ дома того всякаго дъявола. 3-й ангелъ надъ водами: имъй его въ памяти и моли его, да хранитъ тебя отъ потопа воднаго. 4-й ангелъ Михаилъ. Когда спишъ и проснешься: имъй его въ памяти и помолись ему». — Любопытную примъсъ Славянскаго язычества предлагаетъ тотъ же предметъ по одной Соловецкой статъъ, именно, объ ангелахъ молнійныхъ, изъ которыхъ одному имя Перунъ (1).

Следующее место изъ Беседы, по той жерукописи проф. Григоровича, напоминающее граціозныя сцены средне-вековой наивной живописи, явственно свидетельствуеть о присутствіи въ немъ элемента Славянскаго.

«Вопросъ: Повъждь мив, какъ зачались православные языки? Отвътъ: У Ноя было трое сыновей: Симъ, Хамъ и Афетъ. Когда Ной проклялъ Хама, тогда отреклись отъ своего брата Симъ и Афетъ, и сказали, да не прикоснутся чада наши къ чадамъ Хама; потому что будетъ проклято съмя его; и да поимутъ въ каждомъ племени чада другъ друга. Симъ имълъ восемь сыновей и восемь дочерей, и благословилъ ихъ. И сказали сыновья Симовы: Не прикоснемся къ сестрамъ своимъ; потому что потопъ былъ; и весь свътъ погибенетъ. И сдълали себъ двъ храмины: въ одной сидъли братья, а въ другой сестры; только для ъды собирались вмъстъ. Такъ и жили 15 лътъ. И видълъ Богъ терпъніе ихъ, и послалъ къ нимъ своего ангела. И плодились они отъ очей. И произошло отъ нихъ пять языковъ праведиыхъ: Сиріяне, Греки, Болгаре, Русь и Влахи. А отъ Афета произошло 12 языковъ полувърныхъ: Фряги, Латиине, Угры, Армяне, Чаркади, Чехи, Люхи, Нъмцы, Хорваты, Арбанасы, Скуляты, Зихіи (2)».

<sup>(1)</sup> У г. Щапова, въ той же книгъ. Стр. 454.

<sup>(°)</sup> Въ подлениевкъ: "Фрузін. и датиная. въври. ярмене. чаркеди. чахове. десін. нъмпн. харвате арбанасін. съкуляте. зыхын".

Связь Бесёды съ стихомъ *о Голубиной кишль* и съ народнымъ сказаньемъ *о Волоть Волотовичь*, объясненная мною въ другихъ мѣстахъ, достаточно говоритъ о народности этого апокрифа на Руси.

10) Спорт Тарасія Жидовина ст Елферіємъ. — Этотъ апокрифъ, ведущій свое начало, втроятно, изъ Болгаріи (1), на Руси въ XVII в. послужилъ поводомъ къ сочиненію шутливаго слова, имтющаго предметомъ споръ Христіанскаго скомороха съ жидомъ Тараскою о втрт. Было положено между христіанами и жидами, чья втра лучше, въ ту втру и перейти, или жидамъ, или христіанамъ (2). Несмотря на простонародную грубость шутокъ, напоминающую подписи на лубошныхъ картинкахъ, этому слову нельзя отказать въ нткоторомъ остроуміи, какимъ отличаются забавныя средневтковыя новеллы.

И такъ, для состязанія съ скоморохомъ жидовскіе вельможи послади отъ себя «философа, именемъ Тараска. Имяше же у себя той жидовинъ браду зъло велику, плъшивъ. И паки онъ Тараска ставъ далече, а единъ перстъ уставя къ скомороху. И помысливъ себъ скоморохъ, что ему скомороху хочетъ глазъ выколоть; а скоморохъ ему показа и два перста: азъ, де, тебъ и оба глаза выколю. И спидошася оба вмъстъ. И удари жидовинъ скомороха по уху, и рече: «Послушай христіянскій философе! Въ вашей въръ писано, во святомъ Евангеліи: аще кто тя ударить по ланить, обрати ему и другую». И рече ему скоморохъ: «Послушай философе! Въ томъ же Евангеліи пишетъ: да и аще что творять вамъ человацы, творите и вы имъ такоже». И удари скоморохъ жидовина по уху. И рече скомороху жидовинъ: «Отгадай ты философе, загадку: Курица ли отъ яйца, или отъ курицы янцы?» А скоморохъ сиялъ съ жидовина шапку и удари ево въ плъшь, глаголаше: «Отгадай сей отвъть ты, философе: Отъ чево шумно треснуло — отъ руки или отъ головы? И рече жидовинъ: «Оставимъ то все, и сочтемъ въ году празники. Въ коей въръ больши празниковъ въ году, та и лутчяя въра будетъ». И рече скоморохъ «Добръ реклъ еси, философе! Дайже напредъ въ моей въръ исчести празвиковъ въ году; и дай же у себя изъ бороды по волосу рвать: и тебъ будетъ внятно, а мет памятно. И ты у меня рви такоже по волосу». И рече жидовинъ: «Добръ реклъ, философе!» И рече скоморохъ жидовину: «Послушай, жидовине! Въ нашей христіянской втрт начяло вотмъ празникомъ Рождество Христово» — да у жидовина изъ бороды волосъ вырвалъ. «А на другой день Рожества Христова у насъ празникъ Соборъ Пресвятыя Богородицы» — да у нево вырваль волосъ. «А на третій день Первомученика архидіякона Стефана»

<sup>(1)</sup> Смотр. статью о середъ и пятницъ въ Правосл. Собесъдн. 1860. 🚜 1.

<sup>(2)</sup> По тому же Сборнику, изъ котораго взято сказанье о Волоть Волотовичь.

да у него волосъ вырвалъ. «А на четвертой день двѣ тмы мученикъ» — и поймалъ жидовина за бороду обѣими руками, и вырвалъ у нево мало не всѣ волосы. «А на пятый день избіенныхъ отъ Ирода во Виеліемѣ младенецъ 14,000» — и вырвалъ у Жидовина послѣдніе изъ брады волосы. Жидовинъ же не терия стояти и побѣже скоро, посрамленъ бысть». (Лист. 144—147).

Хотя въ основъ этой новеллы очевидна сатира надъ жидами и жидовствующими, но по грубой необузданности эта шутка по справедливости была относима къ книгамъ отреченнымъ, къ числу которыхъ могли бы быть отнесены и многія изъ лубошныхъ изданій, какъ напр. мыши кота погребаютъ.

Пртніе о въръ въ народныхъ разсказахъ, очевидно, состоитъ въ тъсной связи съ апокрифическою Бесъдою о міръ и судьбахъ его. Бесьда Пананіота съ Фрязиномъ Азимитомъ содержить въ себъ элементы того и другаго апокрифа.

Вотъ нѣсколько выдержекъ изъ этого любопытнаго произведенья по рукописи Профессора Григоровича, XVI в., Волошскаго письма, съ юсами, въ большую 8-ку.

Для характеристики Скандинавскаго *Индразиля*. Панагіоть, описывая рай, между прочимъ говоритъ: «А посреди рая *Древо эксивотное, ежее есть божество*. И приближается верхъ того древа до небесъ. Древо то златовидно, въ огненной красотъ. Оно покрываеть вътвями весь рай. Имъетъ же листья отъ всъхъ деревъ и плоды тоже. Исходитъ отъ него сладкое благоуханье; а отъ корня его текутъ млекомъ и медомъ 12 источниковъ».

О молиіи. Объясняя грозу, Панагіотъ присовокупляеть: «Девять ангеловъ обравшись на небеси, радуются о славъ Божественной, и трепещуть своими крыльями; и отъ ударенія крыльями облака идуть по аеру, гремять и дождять; а отъ силы ангельской исходить огонь и молнія, съвеликимъ громомъ на проклятаго Змія».

О Солнцю. На вопросъ Азимита, какъ ходитъ и сіяетъ солнце, Панагіотъ отвъчаетъ: «Истекаетъ солнце своимъ хожденіемъ, какъ повельно ему отъ Бога; и когда исходитъ, блистаетъ своими лучами. И тотчасъ же огненные грипсоси, птицы небесныя, нарицаемыя финиксы и халедры, пролетаютъ передъ солнцемъ, и окунаютъ свои крылья по двъсти разъ въ окіянской водъ и кропятъ крыльями на солнце, да не попалитъ оно лучами весь міръ. И сгараютъ у тъхъ птицъ перья отъ огня солнечнаго, и становятся голы, будто ощипаныя. А когда зайдетъ солнце, купаются тъ птицы въ окіянской великой ръкъ и обновляются, и опять периатыють крылья ихъ. Того ради и пътель пророкомъ именуется. Имъетъ подъ своими крыльями знаменіе на перъ. И когда пойдетъ солнце отъ запада къ востоку, тогда паскорбиеть у пътела

то перо; а когда уготовится солнце къ исхожденію, тогда почуеть пътель, в, открывъ голову, пробуждается, и, давая знать твиъ птицамъ, плещеть крыльями своими, проповъдуя міру воскресеніе».

О бородъ. Азимить спрашиваеть: «А борода — сколько краевъ имъеть и волосъ? Скажи мив». Панагіоть отвъчаеть: «Скажи мив кории, тогда я скажу и о верхахъ». Потомъ Панагіоть спрашиваеть: «А зачёмъ Папа вашъ стрижеть бороду»? Азимить отвъчаеть: «Пришоль Ангель Господень ночью кь Пап'т и сказалъ: если хочешь быть, какъ ангелъ; остриги свою браду, потому что ангелы безбрадые предстоять престолу Божію». - «Не такъ - отвъчаеть Нанагіотъ: ты солгалъ, Азимите! Слушай же, и я скажу тебъ сущую правду. понеже писано есть: аще вы умолчите, каменія возглаголють. Вашь Папа хотъль жену имъть. Жена же, пославъ къ нему, велъла сказать ему: если хочешь, чтобъ я была твоею; то остриги бороду свою и сотворись безбраденъ и младъ къ любви моей. Слышавъ это, Пана разжегся страстію и острагъ себъ браду. Но когда жена увидъла его съ остриженною бородою, сказала: «Осрамотиль еси свою почесть и погубить хочешь свой святительскій чинь, о безумный, за мой худой и нечистый поль и за похоть скверную. Того радиживъ Господь Богъ и душа моя! — Не приду къ тебъ обезумъвшему и развратившемуся». Папа, видя себъ смъхъ и паденіе отъ жены, предался было великой печали; но потомъ, раздумавъ, написалъ эпистолію и созваль къ себъ вствъ своихъ эпископовъ, и сказалъ имъ: «Миръ вамъ, чада мои духовныя! Услышьте, что скажу вамъ о любви Божіей, юже объяви мит Господь смиренному о вашемъ спасеніи. Господь послаль ко мив ангела съ этою эпистоліею и велѣлъ сказать мнѣ: Аще хощеши быти яко ангелъ, то остризи браду свою. Такъ я и сдълалъ. Такъ же сдълайте и вы, остригите брады свои; нонеже ангелы безбрады стоятъ около престола Божія. Сотворимъ же, чада мои, тако, да будемъ достойны ангельскому чину». Епископы остригли свои брады, а Папа возрадовался радостію великою. И этого обычая и донынъ вы держитесь. И еще спрошу тебя, повъждь миъ, Азимите! о ересяхъ, которыхъ вы, Фряги-полуварцы, держитесь. Какъ-это вы Пречистую Богородицу именуете не Богородицею, а Санта Марія (1), и почитаете ее, какъ одну изъ святыхъ женъ; мы же, христіяне, тую Богородицу исповъдуемъ небу и земли царицу» и т. д. Затемъ идетъ целый рядъ нападокъ на латинскую ввру и обычаи.

11) Епистолья о недили.—Уже изъ сказанья о Хожденіи Богородицы по мукамъ, намъ извъстно, что она, между прочимъ, призвываетъ Святую Не-

<sup>(1)</sup> To есть, Sancta Maria.

**дваю и** Святую Петку, то есть, Пятницу. Извъстно также русское, суевърное предань о томъ, что въ теченіе всей Святой недъли солице не заходить съ небесь, потому будто бы Свътлое Христово Воскресенье и называется Великь День. Этотъ предразсудокъ такъ былъ силенъ еще въ XVI в., что противъ него писалъ Максимъ Грекъ. Въ Стоглавъ осуждаются лживые пророки, мужики и жонки, которые увъряютъ простой народъ, будто имъ является во снъ Св. Пятница и Св. Настасья (Анастасія — по-Греч. значить воскресенье, то есть, недпаля).

12) О двоюнадесяти вятницахъ. — Этотъ апокриеъ встръчается въ той же Сербо-Болгарской рукописи проесс. Григоровича. Вотъ самое начало.

«Начело 12 Петкомь въликымь. Како подобаеть чести сихь 12 петкь. поститисе, варено не ясты. бога молити непръстанно. Мъсяца марту. Петкь 1. егда же адамъ пръступи заповедь божію изгнанъ бысть въ чась 17 из рая. 2 петкь. пред благовъщеніемь вьнегда же уби каннь авела брата своего въ час 3. той бысть 1. мертвець на земли. 3 петкь вълики. егда распеше іудее господа по обетованію въ чась 9. 4 петкь пръд вьзнесеніемь Христовъмь. вь иже потоплень быть содомь и гоморь въ чась 1. 5 петкь пръд русалми. вь иже плънищу агаране многы страни изгнаху. граждане же ядеху вълбужда меса. и крывь козію піяху и ту расплодищеся вь островъхь» и т. п.

Этотъ апокрисъ до нашихъ временъ ходитъ по рукамъ у раскольниковъсъ наивнымъ практическимъ приложениемъ, какъ это видно следующей статъи но рукописи (1) начала текущаго столетія:

## «Которыя пятницы постить».

- «1-я пятница. На первой недѣлѣ поста. Кто сію пятницу постить будетъ, тотъ человѣкъ незапною смертію не умретъ».
- «2-я Пятница. Предъ Благовъщеніемъ Пресвятыя Богородицы. Кто сію пятн. пост. буд., т. чел. отъ напраснаго убійства сохраненъ будетъ».
- «З-я Пятница. На Страшной (такъ) недълъ Великаго поста. Кт. с. п. п. б. т. ч. отъ непріятеля сохраненъ будетъ».
- «4—я Пятница. Предъ Вознесеніемъ Господа нашего Інсуса Христа. К. с. п. п. б., т. ч. по водамъ плавающимъ (такъ) сохраненъ будетъ».
- «5-я Пятница. Предъ Сошествіемъ Св. Духа. К. с. п. п. б., т. ч. отъ меча сохраненъ будеть».

<sup>(1)</sup> Принадлежитъ автору.

- «6-я Пятница. Предъ Іоанномъ Предтечею. К. с. п. п. б., т. ч. отъ великаго недостатка и скудости сохраненъ будетъ».
- «7-я Пятница. Предъ Ильею Пророкомъ. Кто сію пяти. пост. буд., т. чел. избавленъ будеть отъ въчной муки».
- «8-я Пятница. Предъ Успепіемъ Пресвятыя Богородицы. К. с. п. п. б., т. ч. отъ сушенія трясавицы сохраненъ будетъ».
- «9-я Пятница. Предъ Архангеломъ Михаиломъ. К. с. п. п. б., т. ч. отъ великаго грѣха сохраненъ будетъ».
- «10-я Пятница. Предъ Кузьмою-Демьяномъ. К. с. п. и. б., того человъка имя написано будетъ у Пресвятой Богородицы».
- «11-я Пятница. Предъ Рожествомъ Христовымъ. К. с. п. п. б., т. ч. увидитъ при смерти Пресвятую Богородицу».
- «12-я Пятница. Предъ Богоявленіемъ Господа нашего Інсуса Христа. К. с. п. п. б., того человъка написано имя будетъ у самого Господа въ животныхъ книгахъ».
- 13) Сонз страшенз.—Сюда же относятся Сносудеца или Сонника, по древнему и Сновника. Въ той же рукописи XVI в. профессора Григоровича читается этотъ апокрифъ такъ: «Сь богомь починаемь Съновникъ въсему. Ангела вндевъ о въсемь добро и радость кажеть. воль (т. е. быка) видевше, аще се прътиль, то добра година кажеть. аще ли съмрышави то гладна година кажеть. вола упръгнути».... Далъе, къ сожальнію, не достаетъ.
- 14) Лэкивыя молитвы о трясавицах, о нежитех и о недузех; и грамоты трясаваскыя пишута и т. д.—Объ этомъ предметт говорено уже подробно въ другихъ мъстахъ «Историческихъ Очерковъ» (1).

## IV.

Воспитанная язычествомъ и поддерживаемая суевъріемъ, Русская поэзія представлялась темпою стороною жизни нашихъ предковъ въ XVI и XVII стольтіяхъ. Еще отъ временъ незапамятныхъ, старинныя эпическія преданія пустили свои корпи глубоко въ правы и обычан народа, и, какъ всякое дъятельное начало жизни, успъли войти во всъ житейскіе интересы, и такъ съ ними срослись, что всякая забава, сама по себъ и невинная, отзывалась уже вредною стариною, потому только, что пробуждала грубыя силы къ живъйшему выраженію радости жизнію, выраженію, казалось — столь же грубому, какъ и самыя силы.

<sup>(1)</sup> Часть I, стр. 114-119. Часть II, стр. 44 и слъд.

Особенно тяжело было жить подъ гнетомъ устаръвшихъ суевърій, когда съ одной стороны, то запугивается воображеніе чарами, то на каждомъ шагу обманывается умъ въ своихъ лживыхъ убъжденіяхъ, а съ другой стороны за всякую бъсовскую прелесть грозитъ наказаніе. Но не говоря уже объ этомъ внѣшнемъ бъдствіи, въ самомъ душевномъ расположеніи, погруженномъ въ примѣты, чары, заклинанія, языческія празднества, — есть что-то гнетущее, сковывающее. Подобное расположеніе духа можно признать за то первоначальное, смутное ощущеніе, изъ котораго уже въ эпоху миоическую народъ стремится выйти, заявляя свое постепенное освобожденіе цѣлымъ рядомъ эпическихъ сказаній: и чѣмъ полнѣе это освобожденіе, тѣмъ оно свѣтлѣе и радостнѣе, и тѣмъ художествениѣе эпическія произведенія парода. Потому-то, можеть быть, такъ изящны поэмы Гомера, которымъ уступають въ своихъ эпическихъ созданіяхъ всѣ прочіе народы.

Наша старина, еще до встрвчи своей съ христіанскими понятіями, успьла выработать эпическую поэзію, какъ въ богатырскихъ, такъ и обрядныхъ пъсняхъ. Но въ нихъ Русскій человъкъ не могъ уже найти примиренія съжизнію обновившеюся при свътъ христіанскихъ идей. Тогда-то поэтическая дъятельность нашла себъ отводъ въ стихотвореніяхъ духовнаго содержанія, въ такъназываемыхъ духовныхъ стихахъ. Набожные пъвцы, или, какъ ихъ звали въ старину, калики перехожіе, были приняты, въ виде странниковъ и нищихъ, подъ покровительство церкви. По крайней мёрё во Владиміровомъ уставе, къ митрополичьимъ людямъ, вмъсть съ слъпыми, хромыми, причисляется и калика,-по льтописцу Переяславля Суздальскаго (1). Въ другихъ спискахъ, вмъсто калики значится паломника, т. е. путешественникъ ко святымъ мъстамъ (2). Позволимъ себв предположить, что между толпами паломниковъ, которые, вмѣсто стран∸ ствія ко святымъ мъстамъ, промышляли бродяжничествомъ — какъ сведътельствуетъ писатель XII въка (3) — въроятно, могли быть и калики, или бродячіе птвіцы. Въ одномъ древнемъ Русскомъ стихотвореніи (4) выводится толиа каликъ съ своимъ атаманомъ; когда просятъ подаянія, становятся во единый кругъ, клюки и посохи въ землю втыкаютъ, и въщаютъ на нихъ свои сумочки: а кричать они такимъ зычнымъ голосомъ, что «съ теремовъ верхи попадають, съ горинцъ охлопья полетять, и въ погребахъ питья всколеблются». Дошедшіе до нась, въ устахь нищихь півцовь, такъ-называемые

<sup>(1)</sup> Изд. князя Оболенскаго, стр. 34.

<sup>(2)</sup> Востокова Опис. Румянц. Муз., стр. 328.

<sup>(3)</sup> Вопросы Кирики, въ Памяти. Рос. Словеси. XII въка, стр. 203.

<sup>(4)</sup> Древи. Рос. стихотв., стр. 226.

стихи дають намъ понятіе о произведеніяхъ странствующихъ поэтовъ. Нѣкоторые изъ этихъ стиховъ весьма нечужды языческихъ суевѣрій. Таковъ, напр. знаменитый стихъ о Голубиной Книгѣ, въ которомъ сказанную примѣсь, съ своей точки зрѣнія, замѣтилъ еще Калайдовичъ въ пр едисловіи къ Древнимъ Русскимъ Стихотвореніямъ (стр. XXIX). Для исторіи литературы этотъ стихъ особенно интересенъ языческими намеками и согласіемъ нѣкоторыхъ подробностей съ сборниками, причислявшимися къ книгамъ ломснымъ (1). Есть въ немъ нѣкоторые проблески христіанской набожности, но съ значительнымъ, оттѣнкомъ раскола. Извѣстно, что между духовными стихами не все могло быть одобряемо въ старину. Впрочемъ вообще религіозные предметы, восиѣваемые нищими, могли примирять слушателей съ поэзіею.

Въ XVII въкъ бояре любили эту поэзію. Такъ, по свидътельству Коллинса, одинъ, отвъчая на вопросъ: понравилась ли ому Голландская музыка? — будто бы сказаль: «Очень хороша! точно также поють наши нищіе, когда просять милостыни.» Даже Өеодоръ Іоанновичь не брезговаль пізснями, и еще можетъ быть свётскаго содержанія: извёстно, что онъ очень часто проводиль вечера слушая пъсни (2). Какъ калики перехожіе въ вышеупомянутомъ стихотворенів пънцы и скоморохи въ XVI въкъ собирались многолюдными толпами. Извъстный памятникъ этого въка, Стоглавъ свидътельствуеть: «по дальнимъ странамъ ходять скоморохи, совокупляясь ватагами, по шестидесяти, семидесяти и до ста человакъ, и по деревнямъ крестьянъ насиліемъ объвдають и опивають изъ клътей животы грабятъ, а по дорогамъ людей разбивають.» Въ XVII въкъ пъвцы воспъвали современныя событія и забявляли нашихъ предковъ на пирахъ: это видно изъ пъсенъ о Михаилъ Шуйскомъ, о чемъ будемъ говорить въ своемъ мъстъ. Увидимъ также, что и Ксенія Борисовна любила зласы воспиваемые и писни духовныя (3). Алексий Михайловичь держаль во дворци столътнихъ стариковъ, и очень любилъ слушать ихъ расказы о старинъ (4).

Суевърная обстановка народной эпической поэзіи много вредила эстетическому развитію той эпохи. Самое преслъдованіе заставляло смотръть на эпическую старину не такъ, какъ на невинную забаву. Одни питали къ миенческому преданію омерзеніе, какъ къ произведенію темной силы; другіе, не отдавая себъ никакого отчета въ происхожденіи этого преданія, суевърно предавались наговорамъ, примътамъ, чародъйствамъ и прочимъ народнымъ

<sup>(1)</sup> Смотр. во 2-й части этихъ «Очерковъ», стр. 18 и слад.

<sup>(2)</sup> Карама. И. Г. Р. т. Х., гл. 1 и 4.

<sup>(3)</sup> Хронографъ Кубасова, въ Русск. достопам. 1, 175,

<sup>(\*)</sup> Коланисъ, въ Чтеніяхъ Историч. Общ.

върованіямъ, взлельяннымъ эпическою поэзіею. Суевъріе доходило до того, что по погостамъ, и по селамъ, и въ волостяхъ — какъ свидетельствуетъ Стоглавъ, — лживые пророки, мужики и жонки, и дъвки и старыя бабы, наги и босы, волосы отростивъ и распустя, трясутся и убиваются, а сказывають о разныхъ явленіяхъ, и запов'ядывають народу въ середу и въ пятницу ручваго двла не двлать, женамъ не прясть и платья не мыть и каменья не разжигать. Потому Стоглавъ предписываетъ: «и тъмъ нагимъ, и босымъ, и лживымъ пророкамъ путь запретити, чтобы міра не соблазняли». Не одна народная старина могла создать такія странныя личности: знакомый съ нашою дровною письменностью заметить въ этихъ проявленіяхъ стариннаго быта вліяніе техъ ложныхъ книгъ, о которыхъ говорено нами выше. Къ суевърію присоединялся грубый обманъ. Такъ въ намяти тіуну Манойлову и поповскому староств 1636 г., читаемъ: «Инін же творятся малоумии, а потомъ ихъ видятъ цалоумныхъ; а ини ходять во образь пустыническомъ и во одеждахъ черныхъ и въ веригахъ, растрепавъ власы; а иніи во время святаго птнія во церквахъ ползають, пискъ творяще, и великъ соблазнъ полагають въ простыхъ человъцвхъ. Изложивь злоупотребленія, сочинитель памяти увлекается красноръчивымъ негодованіемъ: «Въстели убо, яко творящимъ злая и пріндуть ли на ны благая? Чего мы не пострадали? Не была ли пленена земля наша, не были ли взяты города, не пали ли оружія, не померли ли скоты и не оскудали ли нивы? Все то содълалось передъ очами нашими въ наше наказаніе, а мы все не опомнимся!» (1).

Ясно, что важиващій двигатель старинной поэзіи, эпическое чудесное, воспитанное чарованіями, примітами и другими суеваріями, не смотря на вса
благочестивыя усилія разсаять его, господствовало въ народной фантазіи XVI
и XVII стольтій. Такое эпическое чудесное удовлетворяло всамъ душевнымъ
стремленіямъ суеварной старины. Въ немъ искала отвата пытливая любознательность; къ нему прибагали въ немощи и нужда за врачеваніемъ, колдовствомъ и заклинаніями; а поэзія черпала въ немъ свое вдохновеніе. И такъ, въ
эпической поэма чудесное составляло необходимый элементъ потому, что служило основою самой жизни, когда образовалась такая поэма. Съ одной стороны было оно существеннымъ дополненіемъ къ убажденію въ справедливостя
эпическаго расказа; съ другой же стороны являлось поэтическимъ идеаломъ;
ибо суеварная фантазія своимъ вымысламъ давала колоссальные размары, и
одавала ихъ таинственнымъ покровомъ. Народная сказка, какъ затайливое
сплетеніе расказовъ о быломъ съ небылицами, до того сглаживаетъ въ своемъ

<sup>(1)</sup> Акты Археограф. Экспед. III, 402, 403.

повъствовани всякое различие между обыкновеннымъ и необычайнымъ, что слушатель незамътно переходитъ отъ одного къ другому; и даже снисходительно допускаетъ всякую небылицу, не безпокоя своей наивной довърчивости ни малъйшимъ сомнъниемъ въ искренности и правдивости раскащика.

Суевърная основа поэзіи ставила нашихъ предковъ въ извъстное отношеніе къ природъ. Мы видъли, какою свъжестью взгляда на міръ отличаются многіе примъты и наговоры: но свободы и ясности, необходимыхъ условій эстетическаго наслажденія, въ этомъ взглядь ньть. Описанія различныхъ явленій природы и небесныхъ знаменій, составляющія эпическую прикрасу старинныхъ летописцевъ, еще и въ XVII столетіи, не смотря на запуганное воображеніе и смущенное чувство, дышать тою же неподдальною поэзіею, будучи проникнуты живымъ сочувствіемъ природ в, то радостью, то боязнію, то недоумъньемъ, а иногда и ужасомъ. Какъ любопытные памятники поэзіи XVII въка, приводимъ описанія двухъ метеоровъ, появившихся въ Бълозерскомъ увадь. Первое описаніе: «1662 года ноября въ 22-й день было тихо, и небо все чисто, а морозъ лютый. Въ селъ Новой Ерги и въ деревняхъ, по захожденіи солнца, явилось на небъ многимъ людямъ страшное знаменіе, о какомъ никогда и не слыхивали. Отъ солнечнаго западу явилась будто звъзда великая, и, какъ молнія, быстро покатилась по небу, раздвоивъ его; и протянулась по небу какъ змъй, голова въ огнъ и хоботъ: и такъ стояло съ полчаса. И быль оттуда свёть необыкновенный, и въ томъ свёть, вверхъ, прямо въ темя человъку, показалось будто голова, и очи, и руки, и перси, и ноги разогнуты, точно человъкъ, и весь огненный. И потомъ облакъ сталъ мутенъ, и небо затворилось: а по дворамъ, и по хоромамъ, и по полямъ на землю палъ огонь, будто кужли горъли; люди отъ огня бъгали, а онъ, будто гонясь за ними, по землъ катался, а никого не жегъ, и потомъ поднялся въ тотъ же облакъ. Тогда въ облакъ стало шумъть, и пошелъ дымъ, и загремъло какъ громъ, или какъ великій и страшный голось, и долго гремъло, такъ что земля и хоромы тряслись, и люди отъ ужаса падали. А всякой скоть къ тому огню сбъгался въ груду, и рты свои съ кормомъ зажимая и смотря на тотъ огонь, подымая за нимъ свои головы кверху, рычали каждый своимъ голосомъ. Потомъ съ великою яростію пало на землю малое и великое каменье горячее, а иное въ жару рвало; а людей Богъ помиловалъ, и скота не било, пало на порожнія мъста; и сиъгъ около таялъ, а которое большое каменье пало, и то уходило въ мерзлую землю.» — Другое оппсаніе: «1663 года августа въ 15-й день въ субботу, Бълозерскаго утзда, Робозерской волости, разныхъ помъстій и вотчинъ люди стояли у объдни въ приходской церкви; и какъ стали пъть молебенъ, на небъ учинился великіи шумъ; и многіе люди, вышедъ на паперть

увидъли небывалое зрълище: съ съверной стороны, отъ свътлаго неба, а не нзъ облака, вышелъ великій огонь на Робозеро и шелъ на полдень, вдоль озера надъ водою, во всё стороны саженей по двадцати и больше, а по сторонамъ того пламени синій дымъ, а впереди его, саженей за двадцать, шли два луча огненные жь. Потомъ этого пламени не стало; и минувъ малый часъ, опять появилось, и опять померкло. И после того, въ третій разъ, подавшись къ западу, явился тотъ же огонь, страшнъе перваго широтою, и поникнувъ, шелъ на западъ; и стоялъ тотъ огонь надъ Робозеромъ, надъ водою, часа съ полтора, а того озера вдоль двъ версты, а поперекъ съ версту. И какъ тотъ огонь надъ водою шелъ, и за нимъ невъйгласи (т. е. суевърные) обстрашились, ъхали въ лодкъ крестьяне, и отъ того де огня пламенемъ опаляло, близь не подпустило; а въ озеръ де и до самаго дна свъть быль въ большой глубниъ середи озера сажени четыре до дна; и вст они видъли, какъ рыба отъ пламени къ берегу бъжитъ; и которымъ де мъстомъ огонь шелъ, тамъ воду палило какъ ржавецъ поверхъ воды, и потомъ вътромъ по озеру разнесло, и вода стала по прежнему  $\binom{1}{2}$ .

Эпическому настроенію фантазіи соотвътствовала обрядная неизмънность и ровность домашней жизни. Все совершалось по заведенному издавна порядку, какъ гостей звать, какими поклонами кого чествовать. «Всему тому есть обычай испоконъ въка — говоритъ Вождь по жизни (2) — да и дъло то не писаное, а уложено старыми людьми не даромъ, и должно вершиться безъ всякой порухи, чтобы не было на смъхъ и позоръ.» Этотъ любопытный памятникъ эпической старины такъ предписываетъ молодымъ, которыхъ опъ называетъ по старинному княземъ и княгинею, справлять гостиный нарядъ: «Прежде всего сыскать зватаго, человъка стараго, который бы смыслиль свое дъло, зналь бы кого и какъ позывать по старому обычаю. А зватаго призывать, поставить передъ него угощение по среднему наряду, посадить съ почетомъ за столъ и чествовать, чемъ Богъ послалъ. После чествованія говорить молодому князю наказъ: придумалось де-мив со княгиней справить свадебный отводъ про родныхъ и добрыхъ людей, какъ ведется изстари; а на тотъ отводъ просимъ позывать, сватушка, дорогихъ гостей. Туто вымолвить прежде всего тестя съ тещей, по имени и по отечеству, съ поклономъ и почетомъ. Далъй того молвить про крестнаго отца съ матерью, про дада и бабку; а то все говорить по имени и отечеству. Да какъ все изговорить, и въ тъ поры подать

<sup>(1)</sup> Акты Историч. IV, 330 — 332. Считаемъ нелишнимъ замътить, что языкъ какъ въ этихъ Авухъ отрывкахъ, такъ и въ изкоторыхъ другихъ, для ясности изсколько подновленъ.

<sup>(2)</sup> Сахарова 2-й томъ Сказаній Русскаго народа.

пнятина зватому клабъ съ солью на полотенца. Киягина моленть только поклонъ отцу съ матерью. Ино то не женское дъло, кого звать, и кого чествовать и какъ чему быть; да и не стать въ слухъ, при людяхъ, своимъ умомъ наказывать. На то есть глава, мужъ законной; на то есть совъть безъ людей съ очи на очи. — Да какъ отпустятъ зватаго, и въ тъ поры призвать стряпуху, да и пытать накръпко ее: гдъ какъ водится? Что дълается въ большомъ домѣ и что чинятъ люди средней руки?—Молодой княгинѣ снаряжать ду**бо**вы столы и полавошники, доставать браныя скатерти и всякую рухлядь изъ своего приданаго, чтобы гости видёли, чёмъ надёлиль родимой батюшка съ матушкой въ замужство. А изготовивъ всякой снарядъ, чинить советь съ стряпухой: чему и какъ быть? -- Молодому князю убрать поставецъ про вино, инво и медъ сыченой. Да поставить у поставца столъ, да накрыть его скатертью; на стол'я поставить братину про веселыхъ гостей и чары для добрыхъ людей; да тутъ же поставить яндову съ пивомъ и ковшика два въ честь гостей и веселіе. А все то было бы доброе, чтобы тестю съ тещей на радость, себъ на славу, людямъ на утъщенье. - Приспъеть день отвода, и князю съ княгиней встречать дорогихъ гостей съ почетомъ и поклономъ, и сажать по старшинству, чтобы никому не было обидно. И чествовать князю весьма женнину родню; тако же чествовать и княгина мужнину родню. А самимъ, князю съ княгиней, за дубовы столы не садиться; ино то будеть въ людяхъ покоръ. Да и ходить князю съ чарою отъ верхняго кута до нижняго, бить челомъ да кланяться, просить дорогихъ гостей: хлёба соли кушать — не спесивиться, зелено вино вышивать съ отрадою, медъ сыченый вкушать съ забавою. Да туто же вымольлять: «Дорогіе наши гости! всего намъ Богъ послаль, встив надтанам насъ родители, да умъ нашъ не созртав. Буде, что сострянано и сварено не по обычаю, ино намъ простите для радости и молодости. Состарвемся, научимся.» Княгинв молодой подобаеть ввдати, что есть по женскому нраву, по обычаю, кого чтмъ чествовати, и какъ старую, и какъ молодую. Старой гость в подносить чару при встхъ: ей-то чара не въ укоръ. Молодую гостью вызвать после обеда, будто на советь, да и туть одной подносить чару съ поклономъ и почетомъ. А то все делать въ-утай, чтобъ было безъ зазора и безъ укора отъ злыхъ людей (1).»

Относительно поэзіи, XVII вѣкъ представляетъ, намъ странное раздвоеніє: съ одной стороны, за эпическій, ровный складъ стариннаго разсказа стоитъ сама жизнь, ровная въ своемъ обрядномъ теченіи; съ другой стороны, энергическія мѣры къ истребленію народныхъ суевѣрій лишали эпическую поэзію

<sup>(1)</sup> Описаніе подобимую же перемоніаловь смотр. у Котошихина въ XIII главів его сочиненія.

миенческой основы ея, колебля въру въ миенческое чудесное. Старинная поэзія развиваться на прежнихъ суевъріяхъ, столь рѣшительно искореняемыхъ, уже не могла; самая же жизнь, еще не выработавшись для новаго, болѣе согласнато съ благочестивыми требованіями, органа, смиренно удовлетворялась эпическою сказкой. Потому Русскіе люди XVII вѣка, или боязливо потакали своей поэтической слабости, слушая на пирахъ и въ хороводахъ старинныя пѣсни, или же примиряли свои эститическіе вкусы съ требованіями вѣка на стихахъ духовнаго содержанія. И такъ, какой же исходъ могла имѣть въ то время эническая поэзія, пораженная въ корнѣ, остановленная въ своемъ прежнемъ теченів?

Миеъ развиваться не могъ. Сказки, переплетенныя небылицами, считались дъломъ постыднымъ, непозволительнымъ. Но уже самая энергія нападеній свидътельствовала еще о всеобщемъ господствъ суевърія. Эпическія созданія, котя и лишенныя миеа, сами собою слагались въ жизни, какъ бы по привычкъ — такъ, а не иначе смотръть на міръ, такъ, а не иначе выражаться, какъ смотръла на жизнь и выражалась старинная поэзія. Миеъ смѣнился историческимъ событіемъ: но понятія о человъкъ оставались тъ же; но складъ расказа былъ взятъ цѣликомъ изъ старинныхъ сказаній. Многія изъ пѣсенъ, приписываемыхъ Киршѣ Данилову, носятъ на себъ карактеръ историческій, котя и не безъ примѣси вымысла. Впрочемъ нѣкоторыя, напр., объ Ермакъ, отличаются даже нѣкоторою сухостію лѣтописнаго повѣствованія.

Принявъ въ XVII вѣкѣ историческое направленіе, поэзія хотя и могла оставаться въ предълахъ эпическаго склада; но уже самое отклоненіе отъ миенческой основы даетъ намъ знать, что историческій путь, принятый фантазіею, образовался при болѣе положительномъ взглядѣ на дѣйствительность. Оставивъ богатырей Владиміровыхъ, фантазія стала создавать свои образы, въ слѣдствіе наблюденій надъ текущими событіями. Отсюда явствуетъ, что такая поэзія могла развиться только при условіяхъ прозы. И дѣйствительно, въ то же время, Домострой даеть наставленіе, какъ жить и вести хозяйство; Вождь по жизни переводить на прозу эпическіе обряды тогдашняго быта; собиратели пословицъ слагають эти перлы народной мыслительности въ свои алфавитные списки. Наступаетъ время разсужденія, наблюденія надъ тѣмъ, что окружаетъ человѣка, и чѣмъ онъ живетъ. Самыя преслѣдованія предразсудковъ и эпическаго чудеснаго заставляють образумиться и осмотрѣться.

При такомъ состояніи умовъ оказалась возможность повѣсти, какъ вѣрнаго расказа о томъ, что и какъ въ жизни дѣлается. Въ этомъ случаѣ имѣетъ значеніе въ литературномъ отношеніи слѣдующая комическая сцена между сѣниыми дѣвушками и торговкою, вѣрно снятая съ натуры сочинителемъ, или

скоръе однимъ изъ перепесчиковъ Домостроя. Дъло идетъ о томъ, чтобъ не слушать бабъ, которыя потворствують молодымъ женамъ во злъ. Такая баба нарядится торговкою, и пришедши къ кому въ домъ, пытаетъ служанокъ: «надобно ли вамъ то, или иное? или государынъ вашей?» и онъ у ней пытають: «есть ли то?» и она жь молвить: «есть.» И онь, дъвки и жонки молодыя: «дай, мы покажемъ государынъ, -- и она же отмолвится: «а я дала то и то женъ доброй, женъ такого-то» — и назоветь человъка добраго, еще и по имени; а все лжетъ: «ну такъ я пойду туда, да у ней возьму, и къ вамъ принесу.» И онъ ей: «принеси къ намъ до объда же, или какъ вечерню поютъ»; баба же молвитъ: «ну, ужь знаю, какъ къ вамъ придти; въдь вы господина своего бонтесь». И уйдеть отъ нихъ, и нейдеть къ нимъ день, либо два; по дни жь по другомъ, стережетъ ихъ, какъ пойдуть на реку по воду или платье мыть; а сама будто идетъ мимо. А тъ ей и кликнутъ: «а что же къ намъ не бывала, и не принесла, что хотъла принести?» Баба же будто удивится, что встрътила ихъ, и молвитъ: «вчера и третьёво-дни была я у той доброй жены (и назоветъ имя ея мужа), и у нихъ пиръ былъ; и она, кормилица, меня не отпустила, и я ночевала у ней съ служанками: такъ то и не поспъла къ вамъ придти; меня жалуютъ многія добрыя жены.» И онъ усильно ее просять: «такъ принеси же намъ». — «Но, да не плету много»! восклицаетъ Домострой, какъ бы самъ чувствуя, что слишкомъ низко до дъйствительности спустился онъ въ этой впрочемъ удачной, характеристикъ.

При извъстной степени наблюдательности надъ различными случаями современной жизни могла возникнуть новелла, или повъсть, въ томъ видъ, въ какомъ создалъ ее Боккаччіо. Конечно, апекдоты XVII въка уступятъ Декамерону въ разнообразіи и полнотъ изображаемаго быта; однако напомиятъ расказъ Итальянскаго новеллиста своею наивною игривостью. Въ половинъ XVII въка героемъ многихъ Русскихъ новеллъ является Іоанвъ Грозный. (¹) То посылаетъ опъ въ Казань за бояриномъ Тарасомъ Плещеевымъ, а воевода, не разобравъ приказа, подумалъ, что ему велятъ выслать полморасма плюшивыхъ; и набравъ человъкъ около девяносто, и отправивъ къ Грозному, извиняется, что больше не могъ найти. — То ъдетъ Иванъ Грозный осматривать свое царство: и бъдный крестьянинъ, не зная, чъмъ его чествовать, подноситъ ему пару лаптей и огромную ръпу. Царь милостиво принялъ подарокъ, и износивъ самъ поднесенные ему лапти, заставилъ всъхъ бояръ покупать у крестьянина эту обувь по дорогой цънъ: отъ чего тотъ разбогатълъ и оставилъ послъ себя богатое наслъдство. Потомки его стали боярами, принявъ фамилію

<sup>(1)</sup> Коланись, въ Чтеніяхъ Историч. Общ.

Лапотских. Есть одно дерево — замвчаеть Коллинсь — подлв которато стояль прежде домь его; и на которое проходящіе бросають свои старые лапти, въ намять этого лапотника. Съ этой новеллой связывался какой—то ироническій намекь на одного боярина, который, видя какую награду даль Грозный за пару лантей, и желая получить подобную же милость, будто бы подариль ему коня. Но царь, угадавь его намвреніе, наградиль его тою большою різпою, которую приняль оть лапотника, и такимь образомь заставиль всіхь надъ этимь бояриномь сміяться. — То посылаеть онь въ Вологду за міжовымь колпакомь, и, когда жители ея прислали ему колпакь не въ надлежащую міру, налагаеть на нихь пеню. — То жалуется ему народь на одного воеводу, который взяль взятку въ гусів, наполненномь золотыми деньгами; и будто бы царь на этоть разъ не обратиль вниманья на жалобу, но, проходя однажды по площади, гдів совершается казнь, велівль палачу отрубить тому воеводів руки и ноги, спрашивая при каждомь ударів: «Вкусень ли гусь?»

Подобно другимъ народнымъ героямъ среднихъ временъ, Иванъ Грозный будто-бы любилъ ходить по своему царству переодътый. Это давало поводъ къ составленію расказовъ о различныхъ похожденіяхъ романическаго характера. Такъ,
переодъвшись однажды, Иванъ Грозный просиль ночлега въ одной деревнъ, и
никто не хотълъ пустить его къ себъ, кромъ одного бъднаго мужика, котораго
жена мучилась тогда родами, и родила въ то самое время, какъ царь былъ у
нихъ въ избъ. Царь на другой день до свъту ушолъ, объщавъ своему хозяину хорошихъ кумовьевъ. И дъйствительно скоро явился съ боярами и богато наградилъ своего хозяина, а ту деревню всю сжогъ, кромъ его избы, присовокупивъ
слъдующія слова: «Вы отказали страннику въ пріютъ, за то сами должны теперь искать пристанища, и скоро узнаете, каково спать на снъгу зимою!»—
Эта новелла напоминаетъ народныя сказки о хожденіи Апостоловъ по свъту.

Другой разъ, тоже переодѣтый, будто бы присталъ Грозный къ шайкъ воровъ и сталъ подбивать ихъ обокрасть казну, вызываясь показать имъ дорогу. Но одинъ изъ воровъ, будто-бы, ударивъ его по лицу, сказалъ съ негодованьемъ: «Негодяй! Какъ смъешь ты подбивать насъ, чтобъ мы ограбили своего Государя, который до насъ такъ милостивъ? Лучшежъ мы обокрадемъ какогонибудь богатаго боярина, который самъ расхищаеть казну царскую». Иванъ Грозный, будто-бы, очень доволенъ былъ поступкомъ этого человъка, и на разставаньи обмънялся съ нимъ шанкою, велъвъ ожидать себя на дворцовой площади. «Тамъ—сказалъ онъ—я поднесу тебъ добрую чарку водки и пива». Воръ пришолъ въ назначенное мъсто, и Иванъ Грозный, увидавъ его, подозвалъ къ себъ, совътовалъ впередъ не воровать, а впослъдствіи употребляль его для открытія воровскихъ шаекъ.

Симпатію народа къ Ивану Грозному, которая дъйствительно выражается, какъ въ этихъ новеллахъ, такъ и въ историческихъ былинахъ о его нодвигахъ, Коллинсъ объясняетъ слъдующимъ образомъ: «Иванъ Васильевичъ былъ
любимъ народомъ, потому что съ нимъ обходился хорошо, но жестоко поступалъ съ своими боярами». (Глава 10-я).

Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ расказовъ, вѣроятно, вымышленныя похожденія извѣстныхъ въ то время поэтическихъ героевъ были переносимы на личность Ивана Грознаго.

Такъ въ следующемъ расказе очевидно подражание повести о Мутьянскомъ воеводе Дракуле.

Иванъ Васильевичь велѣлъ одному французскому посланнику пригвоздить шляпу къ головѣ—какъ серьёзно утверждаетъ Коллинсъ, присовокупляя: Сиръ Іеронимъ Баусъ, который вскорѣ послѣ того пріѣхалъ сюда въ качествѣ нашего (т. е. Англійскаго) посланника, явился передъ царемъ въ шляпѣ; и будто бы Иванъ Васильевичъ съ гнѣвомъ спросилъ у него, знаетъ ли онъ, какъ наказанъ былъ французскій посланникъ?

Въ повъсти о Дракулъ, между прочимъ расказывается, какъ къ этому жестокому властителю приходятъ послы отъ Турецкаго царя, и, по своему обычаю, стоятъ въ шапкахъ. На вопросъ Дракула, почему они причиняютъ ему такое оскорбленіе, они отвътствовали, что не скидаютъ шапокъ по обычаю своей земли. «Онъ же глагола имъ: хощю и азъ вашого закова подтвердити, да кръпле стоить (¹). И повелъ своимъ гвоздье желъзное взяти и колпакы ихъ главамъ ихъ прибивати».

Въ другомъ расказт очевидно вліяніе апокрифической повъсти о Соломонт Будто бы на одномъ праздникт Иванъ Грозный дълалъ различныя шалости, которымъ нъкоторыя Голландки и Англичанки засмъялись. Замътивъ это, онъ велълъ привести ихъ во дворецъ, и приказалъ въ своемъ присутствіи разсынать передъ ними нъсколько мъшковъ гороху, и заставилъ ихъ все подобрать. Когда они кончили эту работу, онъ угостилъ ихъ виномъ и совътовалъ бытъ скромнте въ его присутствіи.

Этотъ расказъ, какъ кажется, есть передълка извъстнаго эпизода изъ повъсти о Соломонъ, имъющаго предметомъ состязание его съ Царицею Южскою или Савскою. Царица нарядила въ одинаковое платье мальчиковъ и дъвочекъ, и велъла Соломону отгадать, который мужский полъ, и который — женский. Соломонъ приказалъ передъ ними просыпать оръховъ и велълъ имъ подбирать ихъ.

<sup>(1)</sup> Въ рукон. *до кръъ стоите*, въроятно: да крънче стоитъ, т. е., вашъ законъ. Сборвикъ XV в. въ Румянц. Муз. № 358.

Мальчики стали класть оръхи въ карманы, а дъвочки—въ рукава: чъмъ и обнаружили и тъ и дуугія свой полъ (1).

Какъ на западъ, такъ и у насъ, новелла развивалась въ связи съ сатирою. Уже между апокрифами, какъ литературнымъ выраженьемъ простонародныхъ идей, мы замътили шутпливый элементъ. Народный расказъ или придерживается миенческой и героической старины, или питаетъ суевъріе, или изъявляетъ притязанія на поученіе, или же клонится къ шуткъ и сатиръ.

Русская поэзія XVII в., не довольствуясь ровнымъ, эпическимъ теченьемъ неторическаго расказа, вносить въ художественные интересы новый элементь самирический.

Тотъ же сборникъ, изъ котораго взяты мною Волоть Волотовичъ и шутливое слово о состязаніи скомороха съ жидомъ Тараскою, предлагалъ для простонароднаго чтенія, вмѣстѣ съ апокрифами и сказками о русскихъ богатыряхъ, цѣлый рядъ шутливыхъ и сатирическихъ повѣстей, стиховъ и словъ.

Для образца русской шутливой и сатирической поэзіи XVII в. предлагаю нъсколько выдержекъ изъ этого интереснаго сборника, писаннаго не поздиве первой четверти XVIII в.

## 1) Чаша моря Соловецкаго. Стихотворенье:

Чаша моря Соловецкова — Пить для здравія молодецкова! Чаша питья наливають и велять пить, Чтобы всвмъ веселымъ быть. Которые съ нами сидятъ, Да весело на насъ глядятъ, Жалуютъ и почитаютъ, И въ большое мъсто сажаютъ, И другомъ называютъ, И руки засыкають; Бороды расправливаютъ, Усы разглаживаютъ. Чаша питья наливають и волять пить, Чтобы всемъ веселымъ быть. Чаша тахъ, Кто любить всвхъ; Чаша того, Кто любить кого! Людемъ подноситъ,

<sup>(1)</sup> По рукон. Публичн. Библ. XVII в. Отд. 17, 22.

А самъ не проситъ, Стоять не лънится. Подай Богъ На всякій годъ, Чтобы доброе получити И добрые дни нажити.

2) Сказаніе о роскошном экити. Изъ Польских экартя. Въ началь описывается счастливое житье одного дворянина, во всевозможныхъ удовольствіяхъ. Это настоящій рай на земль, страна обътованная всякихъ радостей и утъхъ. Но страна эта далеко, и ее надобно брать съ бою, какъ это явствуетъ изъ шутливаго окончанія сказанья:

«А кто изволить для такихъ тамошнихъ утъхъ и прохладовъ, радостей и веселья, такихъ и онъ повезъ бы съ собою чаны съ чанички и съ чанцы, бочки съ бочюрочки, ковши и ковшички, братины и братиночки, блюда и блюдички, торелки и торелочки, ложки и ложечки, рюмки и рюмочки, чашки, ножички, ножи и вирочки (такъ); ослопы и дубины, палки, жерди и колы, дреколіе, роженье, оглобли и каменья, браски и уломки; сабли и мечи и хорзы; луки, сайдаки и стрълы, бердыши, пищали и пистолеты; самопалы, винтовки и метлы, было бы чъмъ тручи отъ мухъ пообмахнутися. А прямая дорога до того веселья отъ Кракова до Аршавы и на Мазавшу; оттуда на Ригу и Ливлянды, оттуда на Кіевъ и на Подолескъ, оттуда на Стеколію и на Корелу, оттуда къ Юрьеву и къ Брести, оттуда къ Быхову и въ Черниговъ, въ Переяславль и въ Черкаской, въ Чигиринъ и Кафимской. А ково перевезутъ Дунай — домой не думай. А тамъ берутъ пошлины небольшія за мыты и за мосты, и за перевозы: съ дуги по лошади, съ шапки по человъку и со всево обозу по людямъ. А тамъ кто побываетъ, и тотъ такихъ роскошей въкъ свой не забываетъ».

- 3) Шутливая Челобитная. «Господа Бояря! судите-рядите въ Божью правду, въ кресное цълованье! Дъло у васъ въ мъсяцъ Саврасъ, въ Сърую суботу, въ Соловой четверкъ, въ Желтой пятокъ день. Шелъ, де, я Сергунька въ судит по подледью, въ зимъ на свиньъ, самъ стоялъ на пятахъ; а руки держалъ за пазухою, а ногами правилъ, а головою въ съдлъ сидълъ. Какъ буду, де, я Сергунька противъ Симонова (1) лицемъ, Воробьева задомъ, и тутъ, де, мои недруги стоятъ, ниже меня ростомъ и глупъе меня разумомъ. И тутъ, де, они меня били и грабили, однорядку сняли... татоуръ Вяземскихъ лыкъ. Возьми на калачи, а дъломъ не волочи».
  - 4) Еще Челобитная, будто бы отъ старцевъ на ихъ архимандрита, кото-

<sup>(1)</sup> Т. е. монастыря, въ Москвъ. Воробьево село тамъ же.

рый не велить имъ предаваться веселью. Воть начало: «Да въ прошломъ, Государь, году весна была красна—пенька росла толота. И мы, богомольцы твои, радвя дому святому, межъ собою приготовили, чтобы изъ тое пеньки свить веревки долгія да толотыя, чтомъ бы изъ поргребовъ съ виномъ бочки ловить, да по крылошскимъ кельямъ возить, чтомъ стней двери у завалить, будильника бы въ келью не пустить, не мъщалъ бы намъ пива испить, а въ церковь намъ ходить не поспъть, пока пива не пьемъ. И онъ, архимандритъ догадался, и отъ насъ, крылошанъ, челобитья убоялся. Приказалъ тое пеньку въ веревки свивать, да въ четверо сгибать, да на короткія палки вязать; вздумалъ шелепами называть; а слугамъ приказалъ высоко подымать, а на наше тъло опущать» и т. п.

٧.

Вниманіе, обращенное на современность, дало возможность народной фантазін искать удовлетворенья эпической діятельности въ историческомъ расказъ, который успокоиваль умы овоимъ ровнымъ теченьемъ.

Посмотримъ же, на какихъ предметахъ останавливалась наша поэзія въ XVII в., и какъ ихъ изображала.

Стихотворенія, записанныя для баккалавра Ричарда Джемса во время пребыванія его въ Москвъ, въ 1619 году, по своимъ предметамъ, относятся къ разнымь эпохамъ. Если бы мы имъли въ виду изложить, какъ въ последовательномъ порядкъ отразились историческія событія въ этихъ шести стихотвореніяхъ, то придержались бы хронологическаго порядка самыхъ событій, въ нилъ изображенныхъ. Начавъ стихотвореніемъ о набъгъ Крымцевъ, мы могли бы прежде всего распространиться о пъсняхъ, относящихся къ Татарской эпохъ; потомъ изобразить эпоху Лжедимитрія и смуты междуцарствія, сосредоточившись на пъсняхъ о Ксеніи Борисовит и Скопинт-Шуйскомъ; и наконець оть унылыхъ мотивовъ Русской поэзіи смутнаго времени перейти къ торжественнымъ, къ прекрасной одъ на въвздъ патріарха въ Москву. Но такому искусственному единству поэтической картины мы предпочтемъ другой порядокъ, по нашему мизнію, болье благопріятный изученію старинной литературы. Время пребыванія Джемса въ Москвъ, т. е. 1619 годъ, мы возьмемъ за точку отправленія, и сначала разсмотримъ пѣсни, по своему содержанію относящіяся къ тому времени и ближайшему къ нему; а потомъ перейдемъ къ тъмъ, которыя имъють предметомъ событія болье отделенныя отъ 1619 года. Всв эти шесть стихотвореній — не что иное, какъ народныя пъсни; а извъстно, что народная пъсня, переходя изъ устъ въ уста, претер-

перасть значетельныя измененія; слагается же она всегда но горячимь следамь того событія, которое береть своимь предметомь. Такимъ образомь стихотворенія, по своему содержанію, ближайшія къ пребыванію Джемса въ Москвъ, очевидно, въ большей чистотъ должны были сохранить первоначальный видь, въ какомъ вышли изъ фантазіи поэта. Но одно это еще не даетъ имъ права быть лучшими, потому что первоначально набросанный очеркъ, проходя черезъ поколенія певцовъ, могь округляться и получать ту полноту и оконченность, въ какой дошли до насъ многія старинныя пъсни; но за то также могь потерять многое въ живости красокъ и въ интересв историческихъ подробностей. Иные поэтическіе эскизы, теряя занимательность по мітрів удаленія отъ событія или случая, ими изображаемаго, вовсе могли пропадать. Иные же въ самую даже эпоху своего созданія могли ограничиться извістнымъ кружкомъ, однимъ какимъ нибудь городомъ, и вовсе не войти въ общее достояніе народа. Отсюда явствуеть, что чёмъ древнёе историческіе намеки пъсни, тъмъ болъе удовлетворяла она эстетическимъ интересамъ многихъ эпохъ. Но довольно въ оправданје принятаго нами порядка. Обратимся къ самымъ песнямъ. При разборе мы будемъ приводить ихъ въ подлиниике, даже безъ измъненій въ правописаніи, какъ онъ въ спискъ доставлены были въ отдвленіе академін академикомъ Гамелемъ.

1. Въпздъ патріарха Филарета во Москву. — Содержаніе этой пъсни относится къ 1619 году, іюня 22-го, когда послів долговременнаго плівна у Поляковъ, Филаретъ возвратился въ Москву. Баккалавръ Ричардъ Джемсъ выёхаль изъ столицы 20-го августа того же года: следовательно эта пёсня дошла до насъ, въроятно, въ томъ видъ, какъ была сочинена. Въ самомъ складв ея заметно еще не слившееся окончательно, не округлившееся сочетаніе историческаго расказа съ эпическими пріемами. Воть эта нѣсня: «Зрадовалося царство Московское и вся земля Святорусская; умолилъ Государь православной Царь Князь Великіи Михайло Оедоровичь. А что скажуть, въбхаль батюшка Государь Оплареть Микитичь, изъ неверной земли изъ Литовской. Съ собою онъ вывезъ много князей, бояръ; еще онъ вывезъ государева боярина князя Михаила Борисовича Шенна. Съежалися многии князя, бояря и многие власти ко силнему царству Московскому. Хотять встречать Оиларета Микитича. Изъ славнаго града каменной Москвы не красное солнце катилося, пошелъ государь православной Царь встрачати своего батюшка, государя Онларъта Микитича. Зъ Государемъ пошелъ его дядушка Иванъ Микитичь бояривъ. — Дай Споди, здоровъ былъ государь мой батюшко, а батюшко Государь Оплареть Никитичь. — А какъ будуть онв въ каменной Москвв, не пошли онъ въ хоромы въ царьские, а пошли онъ къ Пречистой соборной, а пъти

чесныхъ молебновъ. Благословлялъ своего чада милаго: и дай Господи, здоровъ былъ православной Царь Князъ Великіи Михаилъ Федоровичь, а ему здержати царство Московское и вся земля Святорусская». Не смотря на нѣ-которую сухость историческихъ данныхъ, каковы напр. намеки на Шенна и на Ивана Никитича, и не смотря на отрывочность и несвязность въ подробностяхъ, свойственныя бѣглому очерку, все это произведеніе дышетъ замѣчательной свѣжестью эпическаго расказа. Эту пѣсню можно постановить въ образецъ того безыскуственнаго историческаго направленія, которое само собою развилось въ нашей поэзіи подъ вліяніемъ простодушной лѣтописи, особенно тогда, когда народная фантазія уже переставала творить на старинной основѣ миенческихъ преданій.

### VI.

2. Киязь Михаиль Васильевичь Скопинь-Шуйский. — Этоть доблестный молодой человъкь быль героемъ своего времени. Преждевременная, скоропостижвая смерть его распространила всеобщее уныніе: «На Москвъ же плачь бысть и стенаніе веліе — говорить льтописець — яко уподобися тому плачу, како блаженные памяти по царъ беодоръ Ивановичь плакаху.» Авраамій Палицынь присовокупляеть: «Не въмы убо, како рещи: Божій ли судъ нань постиже, или злыхъ человъкъ умышленіе совершися? Единъ создавый насъ се въсть. Но убо о таковомъ знаменитомъ человъцъ проплака вся земля неутъшно, и горькаго того рыданія не мощно изглаголати днесь». Сочувствіе народа къ участи любимаго князя выразилось памятью о немъ въ пъсняхъ. Между древними Русскими стихотвореніями, приписываемыми Киршъ Данилову, есть одно, подробно повъствующее о подвигахъ и смерти Скопина—Шуйскаго. Стихотвореніе, между прочимъ, расказываетъ, какъ этотъ князь, развеселившись на роковомъ пиру, гдъ быль отравленъ, похваляется передъ боярами:

А вы глупой народъ, неразумные! А всв вы похваляетесь бездълицей: Я Скопинъ, Михайло Васильевичь, Могу князь похвалитися, Что очнотилъ царство Московское И велико государство Россійское; Еще мить славу поють до въку, Оть стараго до въку моего.

И такъ, само стихотвореніе свидѣтельствуеть, что Скопина́-Шуйскаго прославляли въ пѣсняхъ. Заключается оно припѣвомъ, изъ котораго видно, что пѣвцы воспѣвали эти пѣсни на пирахъ:

То старина, то и двянье,
Какъ бы синему морю на утишенье,
А быстрымъ ръкамъ слава до моря,
Какъ бы добрымъ людямъ на послушанье,
Молодымъ молодцамъ на перениманье,
Еще намъ веселымъ молодцамъ на потъшенье,
Сидючи въ бесъдъ смиренныя,
Испиваючи медъ, зелено вино;
Гдв-ко пиво пьемъ, тутъ и честь воздаемъ
Тому боярину великому
И хозяину своему ласкову.

Самыя лѣтописи, слѣдуя разногласной молвѣ, подробно, но съ значительными разнорфчіями повъствують о смерти этого князя. Псковская говорить: «Не по мнозъ жь времени сотворища пиръ дядья его, не яко любве ради желаху его, но убійства. И призваша, и ядоша и пиша. Последи же прінде къ нему злаго корене злая отрасль, яко же древняя змія льстивая, поиде княгиня Дмитрвева Шуйскаго Христина, Малютина дочь Скуратова — — яко медъ на языцв ношаше, а въ сердцы мечь скова и — прінде къ нему съ лестію нося чашу меду со отравою; онъ же незлобивый, не чая въ ней злаго совъта по сродству, вземь чашу, испить ю. Въ томъ часв начать сердце его терзати; вземше его свои ему принесоща и въ домъ.» Никон. лътопись повъствуетъ: «Мнози же на Москвъ говоряху то, что испортила его тотка его княгиня Катерина князь Дмитреева Шуйскаго.» Въ рукописи же Филар. сказано: «Разболъся — — на крестинномъ пиру, у к. Ив. Мих. Воротынскаго, егда крести сына своего к. Алексъя.» Съ этимъ послъднимъ сказаніемъ согласуются, какъ выше упомянутое стихотвореніе, такъ и слідующее поэтическое повіствованіе, записанное въ одномъ Хронографъ, Румянц. Муз., на 787 стр. описанія Востокова: «Бысть князь Михайло крестный кумъ (у новорожденнаго сына кн. Ив. Мих. Воротынскаго), кума же княгиня жена Димитрія Ивановича Шуйскаго, Марія дочь Малюты Скуратова. И по совъту злыхъ измънниковъ своихъ и совътниковъ помышляще во умъ своемъ злу мысль измънничью — — и како будеть посль честнаго стола пирь навесело, и діаволскить отраченіеть злодъйница та княгиня кума подкресная подносила чашу питія куму подкресному, и била челомъ здоровалась съ крестнымъ Алексвемъ Иванычемъ (т. е. съ

крестникомъ новорожденнымъ), и въ той чашв пити уготовано лютое питіе смертное. Князь Михайло Васильевичь вышиваеть чашу досуха, а не въдаеть, что злое питіе лютое смертное. И не въдолгъ часъ у князя Михайла во утробъ возмутилося и не допироваль пиру почеснаго, и повхаль къ своей матушкъ княгинъ Еленъ Петровит; и какъ выходить въ свои хоромы княженецкіе, и **УСМОТРЪЛА ОГО МАТИ И ВОЗЗРИЛА СМУ ВЪ ЯСНЫО ОЧИ, И ОЧИ У НОГО ЯРКО ВОЗМУ**тилися, а лице у него страшно кровію знаменается, а власы на главв у него стоя колеблются. И восплакалася горько мати его родимая, и во слезахъ говорить ему слово жалостно: чадо мое, сынь князь Михайло Васильевичь, для чего рано и поздно (?) съ честнаго пира отъбхаль: любо тебъ богоданной сынь приняль крещение не въ радости, любо вы пиру мъсто тебъ было не по ответству — н нача утроба у него люто терзатися отъ того питія смертнаго — — мати же да жена его княгиня Александра Васильевна и весь дворъ его слезъ и горькаго плача и кричанія исполнися. И дойде слухъ, сія болъзнь его страшная до войска и подручія, до Немецкаго воеводы до Якова Пунтусова. И многи дохтуры Немецкія со многими лечебными присадами и не можаще бо никако болезни тоя возвратити. Въ этомъ витісватомъ повъствованіи только выраженія два, три, напочатанныя здёсь нарочно курсивомъ, отзываются эническимъ складомъ. Все остальное — фразы грамотника, иногда впрочемь не лишенныя воображенія, какъ напр. въ описанін бользненнаго вида Скопина-Шуйскаго, воротившагося съ пиру къ матери.

Пересмотръвъ разноръчія лѣтописей, основанныя на народной молвъ, и сличивъ съ лѣтописными повъствованіями это поэтическое, мы можемъ составить себъ иѣкоторое понятіе о томъ, какъ, при недостаткъ въ нечатной гласности, могли зародиться народныя пѣсни въ память всѣми любимому молодому вождю, ставшему еще интереснѣе для фантазіи пѣвцовъ своею преждевременною кончиною, которая къ тому же казалась дѣломъ темнымъ.

Теперь, чтобы проследить, какъ по народной молее слагается эпическое произведение историческаго содержания, разсмотримь, чемъ отличается стихотворение, приписываемое Кирше Данилову, отъ вышеприведенныхъ повествований. Еще не умея входить въ сокровенные душевные интересы отдельныхъ лицъ, народная фантазия не нашла ни одного драматическаго мотива въ погибели своего любимаго героя. На пиру отравляетъ его лютымъ зельемъ женщина, къ тому же кума. Для эпической поэзи это дело не новое: ей давно уже известно, что копать лютые коренья на отраву, привораживать зельемъ, наговаривать на следъ — дело женское. При томъ же благоразумная пословица, это краткое изречение мудрости эпическаго періода, неоднократно предостерегаеть въ обращения съ кумою: кто съ ней свяжется, до добра не до-

живеть. При таких в общепринятых данных в, нравственный характерь преступницы, отравившей Скопина-Шуйскаго, скрылся за эпическим влицем в, уже издавна составленным въ фантазіи народа. И такъ, эпическому пънцу оставалось воспользоваться только вившиею стороною расказа, т. е. тыкъ, что преступленіе совершено было на пиру:

У того ли было князя Воротынскаго,
Крестили младаго князевича,
А Скопинъ князь Михайло кумомъ былъ,
А кума была дочь Малютина,
Того Малюты Скурлатова.
У того-то князя Воротынскаго,
Какъ будетъ и почестной столъ,
Туто было много князей и бояръ и званыхъ гостей:
Будетъ пиръ во полу пиръ,
Княженецкой столъ во полу столъ,
Какъ пьяниньки тутъ разхвастались:
Сильной хвастаетъ силою,
Богатой хвастаетъ богатествомъ.

И воть, вывото трагической сцены, мы видимъ точно такой же пиръ, какимъ князь Владиміръ угощаеть своихъ богатырей. Но, какъ же выступить на этомъ роковомъ пиру самъ Скопинъ? «Не съ большаго хмълю онъ похвастается», и именно тъми словами, которыя мы имъли случай привести выше Вотъ какъ легко ръшилъ себъ эпическій пъвецъ причину преступленія: вышло изъ-за похвальбы:

А и тутъ боярамъ за бъду стало, Въ тотъ часъ они дъло сдълали, Поддернули зелья лютаго, Подсыпали въ стаканъ, въ меды сладкіс, Подавали кумъ его крестовыя, Малютины дочи Скурлатовой.

Когда Скопинъ выпилъ стаканъ меду сладкаго, говорилъ таково слово:

Услышаль во утробь неловко добрь!
А и ты съвла меня кума крестовая,
Малютина дочь Скурлатова;
А зазнаючи мив со зельемъ стаканъ подала, —
Съвла ты меня змъя подколодная!
Голова съ плечъ покатилася.

И тотчасъ же увхаль онь съ пира, такъ что слушатель этой пвсни остается въ неввдвніи, какое двйствіе на присутствующихъ произвели эти слова, въ которыхъ такъ блистательно торжествуетъ старинная эпическая поэзія, и передъ которыми блёднветъ мелодраматическое описаніе, выше приведенное: «очи у него ярко возмутилися, а лице у него страшно кровію знаменается, а власы на главв у него стоя колеблются».

Изъ сказаннаго явствуеть, какъ совершенствовался историческій разсказъ, пріобрѣтая въ устахъ пѣвцовъ характеръ и складъ эпическихъ пѣсенъ, и теряя нѣкоторыя подробности, обременительныя для памяти. Ближайшія къ событію повѣствованія называютъ отравительницу то Катериной, то Христиной, то Маріею: эпическая поэзія довольствуется только тѣмъ, что это была дочь Малюты Скуратова, и потому считаетъ вовсе не нужнымъ къ такому сильному эпитету вымышлять собственное имя.

Теперь, разсмотръвъ составление и образование исторической пъсни о Скопинъ Шуйскомъ, обратимся къ стихотворенію, записанному у баккалавра Ричарда Джемса. По нашему мивнію, оно лучшее изъ всвять шести. Это — произведение въ своемъ родъ единственное, ничего не имъющее подобного себъ въ древней нашей литературъ. По краткимъ, энергическимъ намекамъ оно напоминаеть слово о полку Игоревь, но превосходить его гармоническимъ сочетаніемъ всяхъ этихъ намековъ различнаго тона въ одно стройное целое. Это небольшая пъсенка. Хотя имъеть она предметомъ кончину Скопина, но не входеть въ ея подробности, предполагая ихъ дёломъ извёстнымъ. Начинается тъмъ, что Москвичи оплакивають внезапную кончину Скопина. Но только что вы узнали о ихъ горъ, какъ на сцену являются князья Мстиславскій и Воротынскій, и злобно радуются внезанной гибели высоко поднявшагося молодаго героя. Не зная, на чемъ остановиться, вы желали бы, по крайней мъръ, обстоятельные узнать причину ихъ насмышливости; но опять слышите скорбные звуки: это оплакивають Скопина Шведскіе Намцы. Но павець вамь не позволяеть вполнъ сочувствовать имъ, потому что къ этому присовокупляеть, какъ они, запершись въ Новъгородъ, много народа погубили, превративъ въ Латинскую землю. Таковъ мастерской составъ пъсни. Вотъ она вся въ подлинникћ:

> Ино что у насъ въ Москвъ учинилося: Съ полуночи у насъ въ колоколъ звонили. А росплачютца гости Москвичи: А тепере наши головы загибли, Что не стало у насъ восводы, Васильевича князя Михаила.

А съежалися князи, бояре супротиво къ немъ, Мьстисловской князь, Воротынской, И между собою онв слово говорили, А говорили слово, усмъхнулися: Высоко соколъ поднялся, И о сыру матеру землю ушибся. А росплачютца Свъцкие Немцы, Что не стало у насъ воеводы, Васильевича князя Михаила. Побъжали Немцы въ Новъгородъ, И въ Нове городе заперлися, И многой миръ-народъ погубили, И въ Латынскую землю превратили.

Эта прекрасная пъсня отзывается чъмъ-то новымъ, небывалымъ въ ровномъ теченін нашей эпической поэзіи, не смотря на то, что еще не покидаєть старинной эпической основы. Такъ, меткое слово, которымъ выражаютъ князья свою насмёшливость: «высоко соколь поднялся, и о сыру матеру землю ушибся» — цъликомъ схвачено изъ народной поэзіи. Древнее стихотвореніе эпическаго строя, приписываемое Киршѣ Данилову, выражается подобными же словами: «у ясна сокола крылья отросли, а у Скопина князя думушки прибыло». Изображеніе удалаго молодца подъ видомъ сокола — старинная эническая форма. Еще въ Словъ о полку Игоревъ читаемъ: «се бо два сокола слътъста съ отня стола злата поискати града Тъмутороканя» — «уже соколома крильца припъшали поганыхъ саблями» — «высоко плаваеми на дъло въ буести, яко соколь на вътрехъ ширяяся, хотя птицю въ буйствъ одольти;- --«аже соколь къ гитаду летить, соколича ростриляев своими злачеными стрилами», — говорять Половецкіе князья между собою о бъжавшемъ отъ нихъ Игоръ. — Но въ Джемсовой пъснъ эта обычная эпическая фраза получаетъ особенный тонъ, тонъ насмъшки, ръзко выступающей между горькими жалобами не только Москвичей, но даже невърныхъ Шведовъ, которые какъ бы въ возмездіе злой радости бояръ много Русскаго народа превратили въ Латинскую землю.

Особенную красоту этой пъсенки составляеть свъжесть вдохновенія, вызваннаго только-что совершившимся событіемь; та теплота чувства, въ которой слышится симпатія къ общему дѣлу, еще не остывшему въ памяти. Таково преимущество собственно историческаго стихотворенія передъ народно-эпическимъ, основаннымъ уже на преданіи, и потому сгладившимъ всѣ намеки на живую современность, которые кажутся потомкамъ неровностью, мѣшающею гладкому теченію общепринятаго и возмъ понятнаго разсказа. На этомъ основаніи пізсню, записанную у Джемса, мы ставимъ выше эпическаго стихотворенія о Скопині, приписываемаго Кирші Данилову. Въ посліднемъ, не смотря на его эпическія красоты, мы видимъ тіже мотивы, какъ и въ прочихъ эпическихъ созданіяхъ, каковы напр. о богатыряхъ Владиміра; въ первой же зарождалось уже лирическое движеніе, ей исключительно принадлежащее: но оно не могло удовлетворить большинства, и півцы перестроили на старинный ладъ грустную повізсть о томъ, какъ дочь Малюты Скуратова извела зельемъ князя Скопина—Шуйскаго. И такъ въ XVII столітіи зачинался уже новый родъ поэтическихъ произведеній; но візкъ былъ еще эпическій.

#### VII.

3. Даревна Ксенія Борисовна Годунова. — Объ этой несчастной царевнъ въ запискахъ баккалавра Ричарда Джемса двъ пъсни: въ объихъ отъ своего лица оплакиваеть она злосчастную свою долю и жалуется на Гришку Отрепьева Разстригу за то, что, погубивъ царствованіе Годуновыхъ, ссылаетъ ее, противъ ея воли, въ монастырь. Народная молва могла вложеть въ уста Ксеніи эти пъсни потому, что, по свидътельству Хронографа Кубасова, Ксенія «гласы воспъваемыя любляше». Когда были записаны эти стихотворенія, т. е. въ 1619 году, Ксенія была еще жива, и слыла въ народъ жертвою сластолюбія Разстриги, возбуждавшею тъмъ большій интересъ, что была прекрасна, какъ свидътельствуетъ тотъ же Хронографъ: «Царевна Ксенія, дочь царя Бориса, была дъвица замъчательнаго разума и красоты необыкновенной, бъла и румяна лицомъ, съ большими черными глазами, блиставшими светомъ, особенно когда въ жалости обливались они слезами; брови имъла союзныя; тъломъ полна, и будто облита молочною бълизною; возрастомъ была ни высока, ни низка; косы имъла черныя, большія, какъ трубы, лежали онт по плечамъ (трубчата п коса-какъ поется въ песняхъ); воистину во всехъ женахъ была благочиннейшая, и писанію книжному искусна; отличалась благорачіемъ; и во всахъ дълахъ была совершенна». На третій годъ по отъезде Ричарда Джемса изъ Москвы, она умерла, переименованная въ монашествъ старицею Ольгою. Къ привлекательному портрету ея, сохранившемуся въ Хронографъ Кубасова, присовокупимъ одну трогательную черту, о которой узнаемъ изъ царской грамоты Суздальскому архіонископу Арсенію, отъ 1622 года: «Въдомо намъ учинилося, его царя Бориса Осдоровича дочери, царевны старицы Ольги не стало; по объщанію де своему, отходя сего свъта, приказала намъ бити

челомъ, чтобъ намъ пожаловати, тёло ее велёти погрести у Живоначальныя Троицы въ Сергіеве монастыре съ отцомъ ее и съ матерью вместе. (¹)

И такъ, Джемсовы пъсни о Ксенін ходили въ устахъ народа еще при жизни ея. Она была интереснымъ лицомъ той эпохи, какъ по красотъ и душевнымъ качествамъ, такъ и по бъдствіямъ. Любопытно узнать, какой характеръ приметь наша поэзія, затронувь современые негересы, такъ живо вызывавшіе общее участіе? Издасть ли она новые, до техъ порь не раздававіністя звуки. въ которыхъ выскажется душевное страданіе прекрасной царевны, загубленной и поруганной самозванцемъ, но не потерявшей решимости оставить светь. гдв нашла столько горя? Нисколько! Тоже ровное теченіе эпическаго склада, отстраняющее въ своемъ пути всякую лирическую раздраженность. Въ объихъ пъсняхъ Ксенія оплакиваетъ только свое прежнее житье-бытье, какъ въ свадебныхъ пъсняхъ невъста передъ вънцемъ; въ объихъ жалуется на Отрепьева. что онь, противь ея воли, хочеть ее отослять вь монастырь; наконець вь объихъ пъсняхъ, какъ бы съ намъреніемъ, устраняется всякій намекъ на жестокій поступокъ Разстриги съ Ксенію, а говорится только, что онъ хочеть ее полонить: такъ что бъда неясно предчувствуется въ будущемъ. Этою последнею чертой наша поэзія умела удержаться вь пределахь эпическаго склада, миновавъ описанія душевной тревоги, которая должна бы искать успокоенія въ удаленіи отъ міра.

Какъ Ярославна въ Словъ о полку Игоревъ, въ самомъ началъ своей пъсни, называетъ себя кукушкою, горемычною птицею, и воображаетъ себя летящею вослъдъ своему милому: такъ и Ксенія, подъ вліяніемъ тъхъ же старинныхъ воззрѣній, представляется бѣлой перепелочкой, которая горюетъ о своемъ разоренномъ гнъздышкъ и своихъ побитыхъ дѣтенышахъ. Тоска Ксеніи также малосложна п проста, какъ гореванье птички. Несчастная царевна прощается съ своими милыми теремами и переходами, съ высокими хоромами, съ браными убрусами, золотыми ширинками и яхонтовыми сережками; и въ наивности своей не подозрѣваетъ большей бѣды, какъ заточеніе, которое мечтаетъ она когда нибудь покинуть, и на добрыхъ молодцевъ посмотрѣть. Но выслушаемъ самыя пѣсни:

Сплачетца мала птичка Бълая пеленелка: Охте мив молоды горевати! Хотятъ сырой дубъ зажигати,

<sup>(1)</sup> Акты Археограф. Экспед. 3, 176,

Мое гивадышко разорити. Мон милын двти побити, Меня пелепелку поимати. Сплачетна на Москвъ Царевна: Охте мнв молоды горевати, Что едеть къ Москвъ измънникъ, Ино Гриша Отрепьевъ рострига. Что хочетъ меня полонити, А полонивъ меня, хочетъ постритчи, Чернеческой чинъ наложити. Ино мнв постритчися не хочетъ, Чернеческого чину не здержати; Отворяти будетъ темна келья, На добрыхъ молотцовъ посмотрити. Ино, охъ милын наши переходы, А кому будетъ по васъ да ходити, Послв царского нашего житья И послѣ Бориса Годунова? Ахъ милын ваши теремы, А кому будеть въ васъ да съдети. Посль царьского нашего житья И послв Бориса Годунова?

А сплачетца на Москвъ Царсвна, Борисова дочь Годунова: Ино Боже Спасъ милосердой, За что наше царьство загибло ---За батюшково ли согръщенье, За матушкие ли немоленье? A CEBTLI BLI HRIUH BLICORIO XODOMLI. Кому вами будеть владвти Послѣ нашего царьского житья? А свъты браныи убрусы, Береза ли вами крутити? А сваты золоты ширинки, Авсы ли вами дарити?. А сваты яконты серешки, На сучье ли васъ задърати, Послъ царьского нашего житья, Посль батюшкова преставленья, А свата Бориса Годунова? А что едеть къ Москвв рострига, Да хочеть теремы ломати,

Меня хочетъ царевну понмати,
А на Устюжну на Жельзную отослати,
Меня хочетъ царевну постритчи,
А въ решетчатой садъ засадити.
Ино охте мив горъвати,
Какъ мив въ темну келью ступити,
У игумени благословитца.

Отражая дъйствительность, поэзія той эпохи не могла принять иного харакрактера, когда постоянное заключеніе дівніць въ теремі держало нхъ вдали не только отъ драматическаго движенія страсти, но даже вообще отъ всякаго разнообразія, вносимаго въ жизнь новымъ лицомъ. О Русскихъ красавипахъ XVII въка Котошихинъ говоритъ: «Оть младонческихъ лътъ до замужства своего у отцовъ своихъ живутъ въ тайныхъ покояхъ, и опричь самыхъ ближнихъ родственныхъ, чюжіе люди никто ихъ, и они людей видети не могуть; — также какъ и замужъ выдуть, и ихъ по тому жь люди видають мало». Положение Ксении могло быть еще тягостиве жизни боярскихъ двищъ, если примемъ къ соображению свидътельство того же писателя: «Царевны, нитяй свои особые жь покои разные, и живуще яко пустынницы, мало зряху люлей, и ихъ люди; но всегда въ молитет и въ постъ пребываху и липа свои слезами омываху» и т. д. Правда, что прозорливый умъ Бориса готовиль для Ксенін лучшую участь, но судьба распорядилась съ несчастною еще хуже того, что говорить Котошихинъ. Самый бракь, не изменяя образа жизни древне-Русской женщины, не могь дать новаго содержанія для поэзін, сверхъ старинныхъ, общепринятыхъ, введенныхъ въ церемоніялъ, свадебныхъ пъсенъ. Эпическая обрядность этихъ пъсенъ увлекала въ своемъ теченіи воз драматическія неровности затруднительнаго положенія жениха и невъсты, и всь минутныя вснышки зараждающагося чувства. Прежде всего надобно замътить, что женихъ понималъ любовь къ своей невъстъ совершенно посвоему: спачала невъсту посмотрить дама, которая потому и называется смотрильщицею; и если ей невъста полюбится, то она сообщить жениху свои наблюденія; тогда женихъ посылаеть къ невестину отцу и къ матери сказать, что онъ ту невъсту изаюбиль (1). Такая заочная любовь, предпоследная знакомству жениха съ невъстою, могла получить силу чувства не ранве, какъ уже на свадебныхъ церемоніяхъ; но онъ совершались съ такими старобытными обрядами, были исполнены такого обаянія отъ могущихъ произойти чародъйствъ, что, въ са-

<sup>(1)</sup> Karomax. O Poccia by hapers. Asek. Mix., crp. 120.

момъ зародышв своемъ, чувство любви должно уже было распрываться боязливо, будучи запугано мыслію, что въ ту же самую минуту какой-нибудь злой колдунъ, можетъ быть, совершаетъ страшное чарованіе, чтобы извести либо невъсту, либо самого жениха. Какъ бы то ни было, но уголовныя дъла XVII въка (1) съ оффиціальною точностью убъждаютъ насъ, что суевърный народъ супружескую любовь подчиняль двиствію колдовства: казалось въроятнымъ приворожить любовь мужа къ жень, чъмъ и промышляли тогда многія колдуньи. И вотъ любящая жена, вмісто того, чтобы откровенно высказаться передъ остывающимъ къ ней мужемъ, затаиваетъ свою дюбовь въ себъ, какъ бы враждебно укрываетъ ее отъ мужа, и потомъ воровски, съ помощію ворожен, передаеть свои наивныя, собственно обращенныя къ мужу, нъжности — мылу, соли, зеркалу, рубашечному вороту, съ тъмъ, чтобы эти бездушные предметы, ставъ чарующими хранителями ея ласкъ къ мужу, приворотили къ ней любовь его. Не удивительно, что такое нелъпое выраженіе любви, какъ свидѣтельствують тѣже юридическіе акты, весьма часто награждалось отъ мужа побоями.

Отказывая пъснямъ Ксеніи въ нъкоторыхъ лирическихъ мотивахъ, мы не хотимъ тъмъ унизить ихъ поэтическое достоинство. Развъ не можетъ быть также изящно эпическое стихотвореніе, какъ и лирическое? Думаємъ только, что эстетическая критика поступила бы ошибочно, если бы стала опредълять достоинство этихъ пъсенокъ только въ отношеніи лирическомъ: и именно тъмъ самымъ она не признала бы и не оцънила того, что въ нихъ есть поэтическаго. Народная фантазія, съ глубокимъ эстетическимъ тактомъ, пощадила свою прекрасную героиню, сохранивъ ея образъ чистымъ, незапятнаннымъ отъ прикосновенія Разстриги; за то, съ другой стороны, не вложила въ нее того душевнаго величія, которое добровольно и ръшительно жертвуєтъ всѣмъ для высокой идеи — во имя религіи отказаться отъ міра.

Затворенная въ теремъ и укрытая отъ чужихъ глазъ, старинная Русская женщина, изъ высшихъ сословій, не могла дать ръзкихъ очерковъ и яркаго колорита своему поэтическому портрету. По крайней мъръ въ эпической поэзіи нашей не ищите ни изступленной въ мщеніи, яростной Кримгильды, съ отрубленною головой Гюнтера въ одной рукъ, и съ окровавленнымъ мечемъ Зигфрида въ другой (²); ни безстыдной пнфанты Урраки, которая требуетъ наслъдства

<sup>(1)</sup> Забелина, Сыскныя дъла о ворожеяхъ и коллуньяхъ, въ Кометъ Щепкина.

<sup>(2)</sup> Смотр. самый конецъ пъсни о Нибелунгахъ.

у своего отца, когда онъ лежить уже на смертномъ одръ, и которая отравляеть носледнія минуты его жизни оскорбительною бранью, такъ что въ огиъ жестокихъ слово ся несчастный отопъ ощущаеть уже мученіе чистилища для своей отлетающей души (1); ни преступной Франчески, которая такъ задушевно умъла высказать и радости, и муки своей роковой любии, что самъ суровый Флорентинецъ отъ состраданія лишился чувствъ, и упалъ, какъ падаетъ мертвое тьло (2).—Такъ влекло за собою необузданные порывы раннее развитие женскаго сердца. Древне-Русская двица укрылась отъ нихъ въ своемъ теремъ, и умвла выстрадать некоторыя нежныя качества женской души — кротость и стыдливость; но при наивной заствичивости своей не нашла имъ лирическаго выраженія въ старинномъ эпическомъ складь нашей ноэзін. Древнія Русскія стихотворенія, описывая женскія страсти, довольно грубыми чертами рисують чувственность, какъ напримеръ въ лице княгини Апраксеевны, въ стихотвореніяхъ: «Сорокъ каликъ со каликою» и «Алеша Поповичь». Эпосъ Романскій и Нъмецкій уже въ XII, XIII и XIV въкахъ шель параллельно съ лирическими пъснями, отличавшимися не только стремленіемъ отдъльныхъ лицъ высказать себя, но и значительною художественностью технической отдълки, какъ личнымъ произведениемъ мастера, а не совокупнымъ дъломъ пълаго народнаго говора. Сличите для примъра пъсни царевны Ксеніи съ однимъ Итальянскимъ сонетомъ XIII въка, сочиненнымъ какою-то Флорентинскою красавицею, отмъченною въ Ватиканской рукописи только прозваніемъ «Della compiuta donzella di Firenza». Предварительно надобно сказать, что эту прекрасную Флорентинку отецъ не пускалъ вступить въ монастырь, и, противъ ея воли, выдавалъ замужъ. Нашъ переводъ можетъ познакомить читателя только съ содержаніемъ сонета, замъчательнаго по художественной отдълкъ: «Хочу покинуть міръ и служить Богу, и отъ всякой сусты удалиться, - когда посмотрю, какъ растеть и высится глупая неправда и обманъ; и какъ гибнетъ благоразуміе и приватъ, чистая доблесть и всякая правота. Не хочу себв мужа и господина не хочу, по доброй воль, жить въ міру. И какъ подумаю, что всякій человькъ украшаеть себя только зломъ, къкаждому становлюсь презрительна, и всее себя

<sup>(1)</sup> Pues me ha sido purgatorio el fuego de tus palabras. Hacun o Char, XV.

<sup>(2).</sup> La bocca mi baciò tutto tremante, какъ выразвлясь страстная Франческа. Di pietade, заключаеть Дантъ:

i'venni men cosi com'io morisse, ecaddi, come corpo morto cade. Inferno, V.

обращаю къ Богу. Мой отецъ далъ мив крвикую думу: отвращаеть отъ служения Христу, и хочеть за кого-то выдать замужъ» (1).

Тотъ совершенно превратно перетолковалъ бы мою мысль, кто въ предлагаемыхъ мною сличеніяхъ западныхъ идеаловъ женскихъ съ русскими усмотрълъ бы чувство сожаленія о томъ, что у насъ женщина не пользовалась обстановкою рыцарскихъ, утонченныхъ обычаевъ.

Въ искусственной средневъковой литературъ, какъ на западъ, такъ и у насъ понятія о женщинъ и ея семейныхъ и общественныхъ отношеніяхъ значительно отличаются отъ понятій и воззрѣній эпохи древнѣйшей, когда созданы были величавые типы эпическихъ героинь Скандинавской Эдды и эпоса Славянскаго, преимущественно Сербскаго. Въ средніе вѣка—или подъ вліяніемъ рыцарской экзальтированной чувствительности женщина представлялась воображенію въ просвѣтленномъ идеальномъ образѣ, сближаемомъ поэтами и живописцами съ кроткимъ ликомъ Мадонны, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности женщина подвергалась всевозможнымъ оскорбленіямы; или же—согласно призракамъ суроваго аскетизма—видѣли въ ней источникъ всякому на землѣ злу. Первое воззрѣніе господствовало на Западѣ, послѣднее на Руси.

Странное явленіе представляєть намъ рыцарское обоготвореніе женщины: съ одной стороны — восторженное поклоненіе идеалу, безусловное пожертвованье ему всамъ, чтобъ удовлетворить даже малайшей женской прихоти; и съ другой стороны — самая грязная чувственность, сопровождаемая жестокими, зварскими нравами, образцы которыхъ видимъ не только въ простонародныхъ новеллахъ, но даже и въ рыцарскихъ поэмахъ.

Служение дамь (Frauendienst, Minnedienst) составляло священную обязанность, на которую рыцарь быль посвящаемь съ нъкоторыми обрядами, точно такъ какъ онъ быль посвящаемь въ рыцарство. Разнообразныя вліянія—и съ Востока, въ слъдствіе Крестовыхъ походовъ, — и отъ Испанскихъ Мавровъ, и отъ литературы древнеклассической и отъ средневъковой, аскетической дали этому служенію самый неестественный характеръ, вполнъ согласный съ искусственною поэзією Трубадуровъ и съ вычурными рыцарскими поэмами и

<sup>(1)</sup> Masi, Saccio di Rime Illustri inedite del secolo XIII. Изъ трехъ стиховъ подлининка лучше, чънъ встъ всего нашего перевода, читатель оцънить всю лирическую силу, съ какою выражается прекрасная Флорентинка:

Membrandomi che ogni om di mal s'adorna, Di ciaschedun son forte disdegnosa, E verso Dio la mia persona torna.

романами. Туть уже не было мъста чистой струв наивнаго творчества народнаго эпоса.

Чтобъ видѣть всю искусственность въ поэтическихъ отношеніяхъ рыцаря къ его дамѣ, стоитъ привести себѣ на память нѣсколько случаевъ изъ самой жизни рыцарей и поэтовъ любви XII или XIII в. (¹).

Вся жизнь Ульриха фонъ-Лихтенштейнъ, благороднаго воина и поэта, состояла въ безразсудныхъ глупостяхъ, которыя онъ дълалъ изъ любви къ своей дамъ. Онъ отръзалъ себъ верхнюю губу, которая его дамъ казалась слишкомъ толста. Отрубилъ себъ палецъ, что-то выръзывая въ честъ своей дамъ, и, положивъ его въ ящикъ, отослалъ къ ней, и тъмъ привелъ ее только въ изумленіе, что такой—казалось бы—умный человъкъ дълаетъ такія глупости. А между тъмъ этотъ поэтъ, посвящавшій всю свою жизнь воображаемой страсти къ избранной дамъ, былъ женятъ и счастлявъ въ семействъ.

Еще большимъ безуміемъ прославился Провансальскій поэть, Петръ Видаль, сынъ скорняка изъ Тулузы. Не смотря на свое мѣщанское происхожденіе, онъ быль проникнуть рыцарскими страстями, и въ своемъ тщеславій мечталь о царскомъ титуль, на томъ основаніи, что онъ женился на Гречанкъ изъ Кипра, будто бы происходившей отъ Кесарей. Но главнымъ пунктомъ его помѣшательства была любовь. Онъ воображаль, что всякая женщина въ него влюбится, только что на него взглянеть, и дамы въ насмѣшку поддерживали въ немъ эту суетность. Самую знаменитую глупость онъ сдѣлалъ, когда влюбился въ Лобу Карабе изъ Каркассона. Чтобъ угодить своей дамѣ, онъ — по рыцарскому обычаю — почелъ необходимымъ украсить себя ея девизомъ, но чтобъ сильнѣе выразить преданность, онъ рѣшился, такъ сказать, самъ превратиться въ девизъ. Лоба (²) значить волчиха; и Видаль, вмѣсто девиза, надѣлъ на себя волчью шкуру и пробовалъ бѣгать, на четверенькахъ по полю. Выдумка эта была для Трубадура очень опасна. На него напали пастушън собаки и чуть не растерзали его до смерти.

Испорченность воображенья и чувства въ дамахъ этой эпохи особенно бросаются въ глаза, когда припомнимъ тѣ испытанія, которыя онѣ выдумывали и предписывали своимъ рыцарямъ для обузданія пхъ страсти въ желанныхъ границахъ.

Если не возможно было при такихъ ложныхъ, искусственныхъ началахъ общественнаго быта удержаться эпическому преданію, во всей его наивной чистотъ: за то была обильная пища новеллъ, роману, драмъ, и особенно

<sup>(1)</sup> Diez, Leben und Werke der Troubadours. 1829 r.

<sup>(2)</sup> Loba — lopa — lupa.

искусственной, изнъженной лирикъ, которой посвящали оебя эти рыцаритрубадуры. Не одно грязное и смъшное, или ложно сентиментальное господствовало въ этихъ семейныхъ и общественныхъ отношеніяхъ. Какъ во всякой неурядицъ жизни дъйствительной, въ основъ этихъ отношеній заключались зародыши трагическаго.

Воть одинь изъ замвчательнейшихъ примеровъ.

Вильгельмъ Кабестайнъ (1), отличный рыцарь и поэть, жилъ при дворъ графа Раймонда Руссильонского, и посвящалъ свое служение графинъ Маргаритъ, супругъ Раймонда. Между поэтомъ и прекрасною графинею завязались нъжныя отношенія, о которыхъ слухъ дошелъ до ушей мужа. Ему было жаль въ поэтъ потерять добраго друга, ему было стыдно за позоръ своей, до тъхъ поръ, невинной жены. Желая прекратить тягостныя недоразуменія, графъ однажды на охотъ спрашиваетъ Вильгельма, въ кого онъ влюбленъ и кого воспъваеть въ своихъ стихахъ. Тотъ сначала отказывался назвать по имени свою даму, ссылаясь на законы Любовной Науки, предписывавшие скрывать имя воспаваемой дамы. Но потомъ, чтобъ отдалаться отъ навящивыхъ вопросовъ, онъ сказалъ, что влюбленъ въ Агнесу, сестру Маргариты, въ супругу Роберта Тарасконскаго. Графъ отправляется къ Агнесъ, вывъдываетъ о ея страсти, намекая на поэта; и та, желая оставить Раймонда въ заблуждении подтвердила признаніе поэта; но потомъ, чтобъ не вышло какихъ недоразумівній со стороны ся мужа — передала ему свой заговоръ противъ ревниваго графа. Графъ, воротившись домой, сообщаеть Маргарить о сердечной тайнъ поэта. Узнавъ о мнимой невърности своего любезнаго, приходитъ она въ раздраженіе, и при первомъ тайномъ свиданіи укоряєть поэта въ вёроломстві и измвив. Напрасно защищается онъ, увъряя ее, что все это выдумка, которою прикрыль онъ опасную истину. На все готовая изъ любви къ поэту, Маргарита требуеть, чтобъ онъ сочинилъ стихотворенье, въ которомъ прямо выразился бы, что онъ никого и никогда не любилъ, кромъ ея — Маргариты. Вильгельмъ исполнилъ ея желаніе. Графъ, узнавъ о своемъ позоръ, тотчасъ же убилъ поэта за воротами своего замка, и, отрубивши ему голову и выръзавъ изъ груди сердце, приноситъ то и другое въ охотничьей сумв въ замокъ. По приказанію графа, поваръ изжариль сердце; и когда несчастная графиня ничего не подозрѣвая — его съѣла, ея мужъ, вскочивъ изъ за стола, сообщаетъ ей страшную истину, выкативь изъ сумы голову поэта. Въ отвъть на то онъ услышаль отъ своей жены, что после такой необыкновенной и прекрасной пищи, уста ея ни къ чему на свътъ не должны уже болъе прикасаться.

<sup>(1)</sup> Gulielm Cahestaing.

Графъ погнался было за нею съ обнаженнымъ мечемъ; но она предупредвла убійство, бросившись съ балкона и разбившись до смерти. — Особенно характеризуетъ въкъ развязка этой ужасной драмы. Быстро пронеслась молва о печальной судьбъ любящихся по Каталоніи и по всему королевству Арагонскому, погрузивши всъхъ въ невыразимую горесть. Всъ любящіе рыцари вооружимись на графа; его замокъ быль взятъ, и самъ Альфонсъ Арагонскій, ленный господинъ графа, лишилъ его всъхъ владъній; а Вильгельмъ и Маргарита были похоронены витетъ въ церкви въ замкъ Перпиньякъ, и день ихъ кончивы долго праздновался между любящимися той стороны.

Замъчу мимоходомъ, что это трагическое происшествіе послужило содержаніемъ одной изъ лучшихъ новеллъ Боккаччіо (1).

Если утонченное рыцарство превознесло до обоготворенія достоинства женщины, то невъжество не только простолюдиновъ, но и людей грамотныхъ, даже до XVII в., поддерживаемое, то суровыми, аскетическими идеями, то народными предразсудками, видъло въ женщина тоже существо необычайное, сверхъестественное, но порождение дьявольское, въ образъ въдьмы или колдуньи (2). Безчеловъчные суды надъ колдуньями, и у насъ и на западъ, до эпохи позднъйшей, свидътельствують намъ достаточно о томъ, какъ медленно проникаеть свять истины не только въ грубыя массы простонародья, но даже въ умы болье развитые книжнымъ ученіемъ, и какъ долго — не смотря на всевозможныя подновленья и искаженья — коренится въ убъжденіяхъ и воззръніяхъ — ихъ древитиная эпическая основа: потому что — и въ рыцарскомъ служенін дамі, въ связи съ поэтическими легендами западными о Мадонні, и въ этомъ безсмысленномъ преследованым ведьмъ, въ связи съ болезненными порожденіями средневъковой Демонологін-нельзя, кажется, не замътить остатковъ того чествованія, которое по миническимъ преданьямъ народнаго эпоса подобало женщинь, какъ существу прекрасному и овътлому, которое, въ своей дъвственной чистотъ, совершаетъ чудесные подвиги, и въщею силою своего разума, и вооруженною рукою. Поклоненье богинами и върованье въ въщих довъ U DICENS ACCIATOUHO CHIANTELLANDICTBYIOTT HAME O BLICOKOME HOHSTIH, KAKOO MMEAN Европейскіе народы о женщинт въ доисторическую эпоху созданія языка, миеовъ и эпоса. *Женскія* півсни Славянских в племень, то есть, свадебныя, колыбельныя, а также надгробныя причитанья и другія произведенія обрядной поэзін безспорно говорять въ пользу той мысли, что народные обычан, втрованія и вообще эпическая старина, какъ основа всякой національности, на половину обязаны своимъ происхожденьемъ душевнымъ способностямъ женщины,

<sup>(</sup>¹) Decamerone. День 4-й, Новел. 9-я.

<sup>(3)</sup> Soldan, Geschichte der Hexenprocesse, 1843.

которыхъ быстроту и воспріничивость объясняла себів суевіврная старина въщею силою. Даже въ эпоху признанія и распространенія христіанства, какъ извістно, женщина шла впередъ, своимъ любящимъ сердцемъ и живымъ воображеньемъ постигая великія идеи иовой религіи.

Изъ сказаннаго следуетъ, что эпическая поэзія народная создала высшіе и благороднейшіе идеалы женскіе, какихъ не могла создать искуственная литература новеллистовъ и трубадуровъ; и только тогда стали возможны величайшіе образцы женскихъ личностей въ драмахъ Шекспира, когда искусственность примирилась съ природою, и когда поэзія, развитая книжнымъ ученьемъ, вновь стала почерпать свое вдохновеніе изъ національныхъ основъ эпической старины.

Чъмъ меньше искусственности было въразвитіи Славянской ноэзіи, чъмъ богаче Славянскія племена, и особенно Восточныя, произведеніями народнаго
эпоса; тъмъ благопріятнъе для нравственной характеристики женщины тъ
результаты, которые могутъ быть по этому предмету извлечены изъ народной поэзіи Славянской. Трагическія личности Видосавы и Евросимы въ сербской пъснъ о Женитьбіь Краля Вукашина (1) служать достаточнымъ оправданіемъ этихъ ожиданій. Въ поэзіи русской особенно замъчательны по
глубинъ и необыкновенной прелести въ изображеніи женскихъ характеровъ
народныя пъсни Малорусскія, изученіе которыхъ для исторіи Русской женщины должно служить однимъ изъ важивйщихъ источниковъ.

Намецкія племена, шире и глубже раскрывшія свою національность въ великихъ произведеніяхъ народнаго эпическаго стиля, идуть впередъ и въ созданіи самыхъ блистательныхъ женскихъ идеаловъ.

Любовь, доведенная до такихъ пошлыхъ крайностей въ поэзіи рыцарской, возводится къ своему чистому источнику высокой нравственной симпатіи, въ народномъ эпость Нтмецкомъ. Эта поэзія вовсе не знаеть ложной сентиментальности рыцарскихъ поэмъ; но, всегда върная природъ и жизни, изображаетъ чувство любви глубже и трогательнъе. Если въ рыцарской поэмъ герой приносить себя въ жертву своему обожаемому идеалу; то въ народномъ эпость онъ самъ, своими высокими доблестями, возбуждаетъ высокую преданность и глубокое чувство той, которую полюбилъ, и нъжная взаимность уравниваетъ права мужчины и женщины въ ихъ отношеньяхъ. Содержаньемъ превосходной поэмы о Нибелунгахъ послужила именно такая любовь жены

<sup>(3)</sup> Смотр. стр. 408 и слад. въ 1-й части этихъ «Очерковъ».

къ мужу, любовь, во имя которой столько было перенесено горя и бъдствій, столько было совершено ужаснаго.

Чтобъ имъть полное понятіе о высокихъ трагическихъ мотивахъ, вошедшихъ въ составъ этого эпоса, должно обратиться къ его народнымъ источникамъ въ пъсняхъ Древней Эдды.

Зигурдъ (Зигфридъ) палъ жертвою коварнаго убійства, оставивъ по себъ прекрасную вдову Гудруну (Кримгильду, въ Нибелунгахъ). 1-я пъсня Эдды о Гудруню переноситъ слушателя въ безотрадное, страшное состояніе невыразимой тоски по любимомъ существъ, тоски безмольной, глубо сосредоточенной, не находящей себъ выхода даже въ слезахъ.

Сидъла Гудруна надъ трупомъ Зигурда, думая умереть. Она не вздыхала, не ломала рукъ, не испускала воплей, по обычаю женскому. Не могла она пла-кать, хотя отъ боли разрывалась на части. Чтобъ ее утъщить, подошли къ ней прекрасныя жены героевъ, золотомъ украшенныя, и съли около Зигурда; и каждая расказывала о своемъ горъ, самомъ печальномъ, какое случилось испытать.

Говорила Гіафлога, сестра Гьюки: «Нътъ на свътъ горемышнъе меня! Потеряла я пятерыхъ мужьевъ, двухъ дочерей, трехъ сестеръ, восмерыхъ братьевъ: одна я осталась въ живыхъ!»

Но Гудруна отъ тоски не могла плакать: такъ сокрушала ее смерть мужа, такъ терзало ее убіенье князя.

Тогда прервала рачь Герборга, Королева Гунновъ: «И я скажу о великой кручинт: въ Южныхъ земляхъ семеро сыновей моихъ были убиты, былъ убить и мой мужъ вмъстъ съ ними. Моего отца съ матерью и четверыхъ братьевъ обманулъ вътеръ на моръ, поглотила волна. И мнъ одной было по всъхъ по нихъ совершать тризну! И все это вытерпъла я только въ теченіе полугода, и некому было утъщить меня! Потомъ отвели меня въ плънъ; и я каждое утро одъвала и убирала супругу моего господина и завязывала ей башмаки».

Но (повторяеть пъсня) Гудруна отъ тоски не могла плакать: такъ сокрушила ее смерть мужа, такъ терзало ее убіенье князя.

Тогда, обращаясь къ Королевъ Гунновъ, сказала Гульренда, дочь Гьюки: «Ты умна, но не облегчить тебъ сердце молодой женщины. За чъмъ это вы покрыли трупъ героя?»—И она стащила съ Зигурда покровъ, и поворотила ему лицо къ груди его супруги. «На! гляди на своего милаго!» воскликнула она: «Лобызай его въ уста, обними его, какъ бывало прежде!»

Гудруна взглянула, и увидъла — кудри героя запеклись кровью, погасли свътлыя очи князя, и грудь его насквозь проколота мечомъ. И опустилась

Гудруна, гдѣ она сидѣла; волосы на головѣ ея растрепались, щеки побагровѣли, и ручьями потекли слезы по груди ея. И плакала Гудруна, и рѣкамилились ея слезы, — а на дворѣ кричали гуси, прекрасныя птицы, за которыми сама Гудруна ухаживала.

— Поразительная истина въ изображеніи человіческих страданій говорить сама за себя въ этой потрясающей душу сцент, вполит достойной Шекспира! Не меньше того трогательно изображеніе женской любви въ пітснт Древней Эдды о Гельги, убійцт Гундинга. Гельги быль сыпъ Зигмунда, братъ Зигурду.

Будучи пятнадцати лѣтъ, онъ убилъ Гундинга, отомстивъ за смерть своего отца; потому и былъ прозвавъ Убійцею Гундинга. Дѣтн Гундинга въ свою очередь мстили за смерть своего отца, но Гельги поразилъ ихъ всѣхъ, и побъдителемъ возвращался на корабляхъ домой. Тогда въ воздухѣ пролетали Дѣвы Войны, Валькиріи, и Гельги приглашалъ ихъ посѣтить его полаты.

Былъ Король Гёгни (Гагенъ). У него была дочь по имени Зигруна, и летала она по воздуху и надъ моремъ. Когда Гельги возвращался на корабляхъ съ битвы, Зигруна подлетъла къ нему и спрашивала, гдъ онъ былъ и что дълалъ.

Вопросы Зигруны и отвъты Гельги предлагають намъ образець Воинских Рунь, то есть, загадочныхъ миенческихъ выраженій, которыми описывается битва  $(^1)$ .

Зигруна говорила: «Гдт ты, король, разбудиль войну, гдт даваль кормъ птицамъ сестеръ войны? (2) Отчего броня твоя оросилась кровью? Какъ же это тли подъ шлемами сырое мясо?»—Гельги отвтчаетъ, что онъ ловилъ медъвтдей на западт и концомъ копья кормилъ орлиную породу: «Этимъ все сказано, о дтва!—присовокупляетъ онъ: почему на морт мало было сътдено варенаго мяса».—Зигруна говоритъ ему на это, что ей извтстно, какъ онъ поразилъ Гундинга, что она была тогда недалеко отъ Гельги, и, какъ Валькирія, помогала ему въ битвт; и къ этому присовокупляетъ слтадующія слова, которыми характеризуется руническій смыслъ разговора: «Однако ты уменъ, сынъ Зигмунда! потому что умтень расказывать о битвт Воинскими Рунами.

Послъ того, явившись Гельги вторично, Зигруна признается ему, что она его любить, но что отецъ сговориль ее за немилаго ей человъка, за злаго Гедбродда. И Гельги полюбиль Зигруну, и, выступивъ въ бой съ ея жени-

<sup>(1)</sup> Смотр. объ эпических выраженіях Украинской поэзіи, въ 1-й части этихь «Очерковь».

<sup>(2)</sup> То есть, Валькирій.

хомъ, съ ея отцемъ и братьями, всвхъ ихъ побилъ, кромв одного брата, по имени Дага; а самъ женился на Зигрунв. Но не долго жилъ съ нею счастливо.

Дагъ хотя поклялся Гельги въ върности; однако, будучи подстрекаемъ самимъ Одиномъ, и при его помощи, изъ мести убилъ Гельги. Потомъ, въ раскаянін, ища примиренья, приходить къ своей сестръ Зигрунъ, предлагая ей богатую виру за убіенье ея мужа. Зигруна отказывается отъ всего, и проклинаетъ брата въ Клятвенныхъ Рунахъ.

«Не плыви корабль, на которомъ ты вдешь, сколько бъ ни ввялъ попутный вътеръ! Не бъги конь, на которомъ ты скачешь, спасаясь отъ враговъ! Не руби мечь, которымъ ты взмахнешь—гдъ бы онъ ни плав надъ твоею головою! Да отиститея на тебъ смерть Гельги! И хотя бы ты былъ волкъ въ лъсу—нъть тебъ ни добра, ни радости, нъть тебъ корму, гдъбъ ты ни рыскалъ между трупами!»

Надъ убитымъ Гельги былъ насыпанъ курганъ. Разъ вечеромъ прислужница Зигруны видъла, какъ Гельги съ другими воинами скакалъ къ этому кургану, и сказала о томъ своей госпожъ. Зигруна приходитъ въ урочный часъ къ могилъ своего мужа, и говоритъ ему:

«Рада я свиданью съ тобою, какъ жадные на мертвое тъло кречеты Одина, когда они почуютъ себъ теплую пищу на трупахъ, или когда встръчаютъ ту-манно-влажное, сърое утро! Буду лобызать я усопшаго князя, покамъстъ онъ не сброситъ свою кровавую броню. Кудри твои, Гельги, заиндевъли; весь ты покрытъ могильною росою; руки твои холодны, какъ ледъ!»—Гельги отвъчаетъ: «Сама ты, Зигруна, виновата, что Гельги покрытъ росою скорби. Когда отходишь ко сну, плачешь ты, въ злато одътая, горючьми слезами, жгучими какъ солнце; полуденными! И каждая слеза кровью падаетъ на грудъ герою, на грудъ холодную, какъ ледъ, которую гнететъ и томитъ тоскою могильная земля».

Но любовь, которую восивваеть Древняя Эдда, не останавливается передъ ужасами смерти: и Зигруна готовить своему мужу на его могиль брачное ложе и приглашаеть его—отложивь печали—отдохиуть. Тогда Гельги восклицаеть: «Воть ужъ теперь могу сказать, что на свыть ныть ничего невыроятнаго, когда ты живая, хочешь заснуть въ объятіяхъ мертвеца на его могиль, о прекрасная дочь Гёгни! Но—печально присовокупляеть онъ—мив пора воротится назадъ».

Не долго страдала Зигруна, сокрушаясь по своемъ супругъ. Эта пъсня заключается въ Древней Эддъ слъдующею прозаическою припискою: «Въ старину върили, будто люди могутъ возраждаться; но это бредни старыхъ бабъ. Шла молва о Гельги и Зигрунъ, будто они возродились: онъ назывался потомъ Гельги Гандингіа-герой, а она Кара, дочь Гальфдана, какъ это поется въ нъсняхъ о Каръ; а была она Валькирія».

Можно прибавить къ этому прозавческому окончанію, что такъ велика сила поэзів и такъ глубоко чувство, выраженное въ этой пъснъ, что герои ея не однажды возраждались въ поэтическихъ произведеніяхъ послъдующихъ временъ; и читатель, въроятно, догадался уже, что Ленора Бюргера и Людмила Жуковскаго—слабыя копіи Скандинавской Зигруны, ея послъднее на землъ возрожденіе.

Оцвинвъ высокое значение идеальныхъ характеровъ женскихъ въ народномъ эпосъ, возвратимся теперь къ Царевиъ Ксеніи.

Надобно всмотреться въ наивную красоту древнейшихъ народныхъ произведеній, чтобы оцінить эпическую прелесть двухъ ся пісснокъ. Несчастная царевна не рисуется передъ вами ни самоотвержениемъ, ни даже своими бъдствіями, такъ жестоко начавшимися круглымъ сиротствомъ. Напротивъ того, О НОДАВНОЙ, СКОРОПОСТИЖНОЙ СМОРТИ СВООГО ОТЦА ОНА УПОМИНАОТЪ ВСКОЛЬЗЬ, И то по случаю женскихъ уборовъ: «а свъты яхонты серешки, на сучье ли васъ завъвати, послъ царьского нашего житья, послъ батюшкова преставленья, а свъта Бориса Годунова». Ксенія могла сокрушаться и оплакивать своего отца такъ, какъ и теперь редко оплакивають; мы знаемь изъ оффицальнаго источника, что последнею, предсмертною мыслію ся было желаніе лежать и въ могиль подль родителей. Но старинная поэзія оставалась вырна себы; и, въ этомъ случат, не вошла въ трогательныя изліянія чувствь сироты, предоставивъ оплакиванье стариннымъ, уже всему міру извістнымъ причатаньямъ. Вообще эпическая поэзія болье или менье умьряеть всякую скорбь о потерь, вставляя личное, временное лишение въ широкую раму, объемлющую болъе общие интересы. Потому самая смерть близкаго человъка, внося столько тоски въ лирическое или драматическое сътованіе, тихо проходить въ эпическомъ разсказъ, какъ дъло бывалое и возможное, котораго никто не минуетъ; а кто остается въ живыхъ, тому на время своя доля и радости, и печали. Именно такъ извиняемъ мы эпическую поэзію, когда она равнодушно заставляетъ Ксенію, при мысли о смерти отца, дарить леса золотыми ширинками, и укращать сучья яхонтовыми сережками.

Кромѣ того, старинная поэзія отличается тѣмъ дѣтскимъ простодушіемъ, которое заставляеть подумать прежде о себѣ, а потомъ уже о людяхъ. Это не эгоизмъ, въ смыслѣ обдуманнаго принцина, а скорѣе слѣдствіе физической силы самосохраненія, подобной инстинкту глаза, невольно закрывающемуся, какъ скоро что угрожаеть ему. Образованность научила человѣка утаивать не

только отъ другихъ, но и отъ самого себя, такія чувственныя побужденія, изъ стыда обнаружить свои человѣческія слабости. То, что мы называемъ исив-иостью старинной эпической поэзіи, собственно зависить отъ нашего воззрѣнія, отъ нашихъ понятій о человѣкѣ, снисходящихъ къ простому, дѣтскому взгляду народной фантазіи. Мы улыбнемся простодушному сравненію Ксеніи съ перепелкой, между тѣмъ какъ оно лежить въ основѣ объихъ пѣсенъ и обнимаеть весь горизонтъ эпическаго взгляда. Именно, какъ птичка, несчастная царевна трепещеть въ боязни, что ее отошлють на Желѣзную Устюжну и засадять въ рѣшетчатый садъ.

Современная изображаемому лицу пъсня удовольствовалась только уподобленіемъ птичкъ; но по мъръ того, какъ эпическій разсказъ, переходя изъ рода въ родъ, удалялся отъ повъствуемаго событія, эпическая фантазія, питаемая чудеснымъ, на мъсто историческихъ лицъ выдвигала сверхъестественные образы, и эпическому уподобленію давала силу метаморфозы. Съ одинаковымъ воззрѣніемъ на міръ, Ксенію уподобляли перепелочкъ, а Марину, жену Отрепьева — сорокъ. Но ирибъгнувъ къ чудесному, позднѣйшая эпическая пъсня о Гришкъ Разстригъ повъотвуеть:

> А злая его жена, Маринка безбожница, Сорокою обернулася, И изъ палатъ вонъ она вылетала.

Впрочемъ эта пъсня, записанная между древними Русскими стихотвореніями, еще живо отзывается свъжею памятью объ эпохъ Самозванца:

Ты Боже, Боже, Спасъ милостивый!

Къ чему рано надъ нами прогнъвался —

Сослалъ намъ, Боже, прелестника,

Злаго разстригу Гришку Отрепьева;

Уже ли онъ, разстрига, на царство сълъ?

Называется разстрига прямымъ царемъ,

Царемъ Димитріемъ Ивановичемъ Углецкимъ.

Народная фантазія въ изображеніи характера Марины пошла еще далъе метаморфозы: имя Марины сдѣлала она типическимъ для представленія прелестницы-чародъйки. Такъ въ древнемъ стихотвореніи о Добрынъ какая-то Марина производить чары на слѣдъ и колдовствомъ превращаеть Добрыню вътура — золотые рога.

#### VII.

4. Весновая служба. — Это стихотвореніе, равно какъ и пѣсни царевны Ксеніи, даеть намъ понятіе о томъ, какъ на основѣ эпической могла у насъ зарождаться народная лирическая поэзія. Въ немъ излагается не событіе, а чувство, именно чувство радости при наступленіи весны, прониквутое любовью къ природъ, и согрѣтое вѣрою. Но въ этомъ безотчетномъ чувствѣ красота природы уступаетъ мѣсто выгодамъ и удобствамъ весенней службы. Воины радуются наступленію весны, какъ радуются ей птички:

Бережечикъ зыблетца, Да песочикъ сыплетца, Ледочикъ ломитца, Добры кони тонутъ, Молотцы томятца. Ино Боже, Боже, Сотворилъ ты, Боже, Да и небо землю, Сотвори же, Боже, Весновую службу. Не давай ты, Боже, Зимовыя службы: Зимовая служба — Молотцамъ кручино Да сердцу надсадно. Ино дай же, Боже, Весновую службу: Весновая служба — Молотцамъ веселье, Сердцу утъха. И емлите, братцы, Яровы весельца; А садимся, братцы, Въ ветляны стружечки. Да грвнемъте, братцы, Въ яровы веселца, Ино внизъ по Волги. Сотворилъ намъ, Боже, Весновую службу.

Прослѣднвъ всю эту пѣсню, отъ начала до конца, замѣтнте, какъ мало по малу проясняется чувство, и какъ наконецъ, вмѣстѣ съ торжествомъ весны надъ зимою и ростополью, торжествуетъ и оно въ радости, что Богъ устроилъ весновую службу. Не смотря на лирическій составъ, въ этой пѣснѣ, при отсутствіи индивидуальнаго отпечатка личности, господствуетъ какое-то собирательное начало, распредѣлившее народныя пѣсни на солдатскій, казацкія, разбойничьи, и проч. Лирическое движеніе, въ древнемъ періодѣ нашей поэзіи, при самомъ зародышѣ своемъ сковывалось, или обычаемъ въ пѣснѣ обрядной, или толпою въ пѣснѣ (если можно такъ выразиться) міровой. Замѣчательно, что даже сатирическое начало въ пословицѣ принимало прежде такое же собирательное направленіе, въ насмѣшкахъ одного города надъ другимъ, одного села надъ другимъ.

Лирическія изліянія чувства, принадлежащія цалымъ массамъ, сословіямъ или партіямъ, составляють переходъ отъ народнаго эпоса къ литературъ искусственной, выражающей уже личное направленіе писателя.

На западъ эта переходная эпоха обозначилась обильнымъ развитіемъ поэтическихъ произведеній быта ремесленниковъ или цеховъ, въ связи съ различными обрядами посвященія или принятія въ цехи. Эти обряды сопровождались обычными рѣчами, присказками и разговорами эпическаго свойства, въ родѣ тѣхъ, какіе доселѣ сохраняются у насъ на свадьбахъ. Такимъ образомъ, обычаи городской жизни на Западѣ постепенно вырабатывались на древнъйшихъ національныхъ основахъ эпическаго періода. Обрядность цеховаго быта горожанъ не утратила еще своей силы даже въ эпоху развитія драматическаго искусства въ мистеріяхъ, которыя игрались въгородахъ ремесленниками различныхъ цеховъ, съ соблюденіемъ нѣкотораго соотвѣтствія между дѣйствующими лицами и занятіями того или другаго цеха; напр. хлѣбники участвовали въ мистеріи Тайной Вечери, лодошники въ мистеріи Ноева Потопа и т. п.

Даже между минами древняго эпоса и преданьями ремесленниковъ сначала поддерживалась некоторая связь, довольно ясно выразившаяся въ поверьяхъ, сказаньяхъ, въ разныхъ поэтическихъ намекахъ. Такъ миническій Волундръ Древней Эдды, или Виландъ, былъ родоначальникъ кузнецовъ; молотъ — символъ средневековыхъ каменьщиковъ — ведеть свое происхожденіе отъ священнаго молота бога Тора (Мёльниръ).

Обычаи, пъсни и причитанья охотниковъ, въ последстви давшіе матеріалъ целому церемоніалу, или Уряднику охотничьяго дела (1), восходять своими

<sup>(1)</sup> См. выше объ Урядникт Сокольничья Пути въ этой же статьв.

началами къ древнъйшей эпохъ быта охотниковъ и звъролововъ, и связы-ваютъ позднъйшія рыцарскія времена съ доисторическими преданьями.

За отсутствіемъ развитія городскихъ цеховъ, Русская общественная, сословная поэзія ограничивалась бытомъ разбойниковъ, лодошниковъ, казаковъ, солдать и т. п. Къ этому-то отдълу собирательной, міровой лирики принадлежить и пъсня о весновой службю.

Къ этому же разряду народной поэзіи принадлежить обширный отдъль пъсень и причитаній раскольничьихь, особенно развившихся въ XVIII в., и досель составляющихся, въ связи съ различными обрядами, которыми темное двоевърье Хлыстовъ, Людей Божсихъ (1) и другихъ еретиковъ восполняють себъ отсутствіе церковныхъ обрядовъ.

#### VIII.

5. Набыга Крымскиха Татара. — Замъчательно, что только одна эта пъсня изъ всъхъ, записанныхъ у баккалавра Джемса, имъющая предметомъ событіе отдаленнъйшее, отличается уже чудеснымъ. Она относится къ пъснямъ Татарщины, какихъ у насъ было много, какъ свидътельствуютъ древнія Русскія стихотворенія, изданныя Калайдовичемъ. Въ пъсняхъ этого періода можно даже отличить двъ крайнія черты — начало Татарскихъ нашествій и освобожденіе отъ нихъ. Такъ въ стихотвореніи «Калинъ царь» слъдующіе стихи, безспорно, относятся къ темному времени Татарскаго угнетенія. Калинъ царь изъ Золотой Орды идеть на Русь:

Не дошель онъ до Кієва за семь версть, Становился Калинъ у быстра Днъпра, Собиралося съ нимъ силы на сто верстъ, Во всъ тъ четыре стороны. За чъмъ мать сыра земля не погнется? За чъмъ не разступится? А отъ пару было отъ конинаго А и мъсяцъ, солнце померкнуло, Не видать луча свъта бълаго. А отъ духу Татарскаго Не можно намъ крещенымъ живымъ быть.

<sup>(1)</sup> Смотр. образцы двоевърной, полу-мненческой поэзін Людей Босксімх въ Православномъ Собесъдникъ за 1858 г.; Глухой Ньтовщины, Бъглой Поповщины, Морельщиков и другихъ Сектантовъ въ Сборникъ Русскихъ Стиховъ, составленномъ г. Варенцовымъ. 1860 и

Постепенное освобожденіе свое народъ выражаль пронією надъ Татарами, которая замітно проглядываеть во многихь пісняхь, напр. въпісні «Мастрюкъ Темрюковичь»:

> А не то у меня честь во Москвъ, что Татары-те борются; То-то честь въ Москвъ, что Русакъ тъщится.

Татарщина прошла по нашимъ пъснямъ темною полосою. Она наложила свою тънь даже на преданія о богатыряхъ Владиміра. Такъ богатырь Михаи-ло Казарянинъ, въ своихъ похожденіяхъ на службъ у князя Владиміра, наъзжаль на три шатра:

На бесёдё сидять три Татарина, Три собаки наёздники, Передъ ними ходить красна дёвица, Русская девица полоняючка.

Даже эпическое чудесное усвоило себъ Татарщину въ образъ чудовищнаго змія, какъ встръчаемъ въ народныхъ сказкахъ  $(^1)$ .

Въ Джемсовой пѣснѣ Татары дѣлять между собою Русскіе города, точно такъ какъ въ стихѣ «Щелканъ Дудентьевичь»,—изъ котораго для сравненія прочтемъ слѣдующее:

Шурьевъ Царь дарилъ, Азвякъ Тавруловичь, Городами стольными: Василья на Плесу, Гордъя въ Вологдъ; Ахрамея въ Костромъ,

<sup>(1)</sup> Къ крайнему своему недоумъню читатель встрътитъ въ Московскомъ Сборникъ 1852 г. на стр. 356, слъдующее мизне знаменитаго собирателя Русскихъ пъсенъ, П. В. Киръевскаго: «Особенно замъчательно совершенное ночти отсутствіе пъсенъ объ эпохъ такъ называемаго Татарскаго ига. По крайней мъръ въ моемъ собраніи пъсенъ (а оно, безъ преувеличенія, должно быть названо очень многочисленнымъ) изтъ ни одной, которую бы можно было несомивнию отнести къ втому времени. Такое отсутствіе воспоминаній объ этой эпохъ можетъ служить спльнымъ свидътельствомъ противъ лицъ, называющихъ это месчастное время эпохою Татарскаго владычества, или ига, а не эпохою Татарскихъ опустошеній, какъ было бы справедливье, и проч. Не входя въ вопросъ собственно историческій о Татарахъ, замътимъ только слъдующее. Древнія Россійскія стихотворенія, изданныя Калайдовичемъ, ръшительно противоръчатъ сказанному г. Киръевскимъ; а въдь они тоже принадлежатъ къ поэтическимъ произведеніямъ Русскаго народа, и притомъ, древнъйшимъ. О Татарскомъ періодъ въ Исторіи Русской поззін смотр. инже въ статьъ о Русскомъ пародномъ эпось.

А Щелкана онъ пожаловаль Тверью старою, Тверью богатою, Вотъ пъсня. записанная у Джемса: «А не силная туча затучилася; а не силніи громы грянули: куде едеть собака Крымской царь? — А ко силнему царству Московскому. — А ныначи мы поедемъ къ каменной Москва, а назадъ мы поидемъ, Ръзань возмемъ. — А какъ будутъ онъ (у) Оки ръки, а тутъ онъ станутъ белы шатры роставливать. — А думанте вы думу съ цела ума: кому у насъ сидеть въ каменной Москвъ, а кому у насъ въ Володимере, а кому у насъ сидеть въ Суздале, а кому у насъ держать Разань старая, а кому у насъ въ Звенигородъ, а кому у насъ сидъть въ Новегороде. — Выходитъ Диви Мурза сынъ Улановичь: А еси государь нашь Крымской царь! А тобе, государь, у насъ сидеть въ каменной Москвъ, а сыну твоему въ Володимере, а племяннику твоему въ Суздале, а сродичу въ Звенигороде, а боярину конюшему держатъ Разань старая, а меня, государь, пожалуй Новымъ Городомъ, у меня лежатъ тамъ свътъ добры дни батюшко Диви Мурза сынъ Улановичь«. — Въ послъднихъ словахъ, можетъ быть, проническій намекъ на заключеніе Дивія Мурзы въ Новъгородъ,: «Да тогожъ мъсяца въ 9 Мурзу Диви привезли въ Новгородъ, и Государь Мурзу приказаль ко князь Борису Давыдычу Тулупова на ореженіе на улицу на Рогатицу«. Смотр. Карамз. И. Г. Р. 1X прим. 396, — Джемсова пъсня завершается торжественнымъ голосомъ, который побъдоносно раздается свыше: «ино еси собака Крымской царь. То ли тобъ царство не свъдомо? A еще есть на Москвъ семьдесятъ Апостоловъ, опришенно трехъ Святителей; еще есть на Москвъ православной Царь. Побъжаль еси, собака Крымскій царь, не путемъ еси не дорогою, не по знамени не по черному». Если въ стихотвореніи «Калинъ царь» слышатся еще стоны угнетенныхъ, то здъсь нельзя не чувствовать радостнаго торжества побъдителей, эпически выраженнаго въ этомъ чудосномъ, сверхъестественномъ голосъ.

Стихотворенія, записанныя въ тетради баккалавра Джемса, какъ мы видимъ изъ подробнаго разбора ихъ, относится къ тому отдѣлу народной словисности, который, вмѣстѣ съ пословицами, составляетъ ея свѣтлую сторону, въ ту эпоху, когда, по свидѣтельству оффиціальныхъ актовъ (¹), во всѣхъ концахъ Москвы, и въ Китаѣ-городъ, и въ Бѣломъ и Земляномъ городахъ, и за городомъ, по улицамъ и переулкамъ, въ Черныхъ и Ямскихъ слободахъ многіе люди, потѣшаясь бъсовскими и сквернословными пѣснями, кликали Ка-

<sup>(1)</sup> Грамота Царя Алексвя Михайловича 1649 г. во 2-мъ томъ Сказаній Сахарова.

леду и Усень; когда по одному следственному делу (1), оказалось въ Москве вдругъ несколько ведьмъ, промышлявшихъ колдовствомъ: одна за Арбатскими воротами, три другія за Москвой ріжой — у Покрова, въ Лужникахъ и въ Стрълецкой слободъ. Историческое направленіе, принятое стариною эпическою поэзіею, давало ей возможность болье и болье высвобождаться изъподъвласти языческаго чудеснаго. Въ этомъ отношеніи принесла свою пользу нашей поэзіи и Татарщина. Иноплеменныя нашествія и бъдствія, съ ними сопряженныя, пробуждали погруженную въ языческія преданія фантазію, давая ей пищу въ современныхъ событіяхъ. Эпоха царя Ивана Грознаго, надолго оставившая по себъ въ народъ столько повъстей и анекдотовъ, не осталась безплодною и для эпической поэзіи, создавшей пъсии объ Ермакъ, о взятін Казанскаго царства, о самомъ Грозномъ и проч. Какой степени совершенства достигла наша поэзія по историческому направленію въ началь ХУІІ въка, ясно свидътельствуютъ разобранныя нами пъсни, вывезенныя изъ Россіи Джемсомъ. Не смотря на свежесть ихъ происхожденія, всё оне носять на себе печать эпического склада, хотя еще и не успъли подвергнуться эпической переработить въ устахъ народа. Намъ неизвъстно, кто сочинилъ эти пъсни; но если бы мы и узнали ихъ автора, сущность дела нисколько бы отъ того не намънилась: потому что сочинявшій, ни въ одной пъснъ, ни чъмъ не обозначиль своего личнаго взгляда. Онь твориль въ духв целаго народа, выражался слогомъ, принадлежавшимъ всей массъ эпическихъ созданій. Этою настойчивою и сложною дъятельностью цълыхъ покольній, однообразно другъ друга смънявшихъ, можно объяснить ту силу, типическую прочность и живучесть, которыми отмъчены всъ народныя эпическія произведенія. Отъ въковъ незапамятныхъ однообразна и всегда свъжа, какъ въчно-юная природа, протекаетъ эпическая поэзія Русскаго народа.

Отдъливъ отъ себя языческую примъсь, и заимствовавъ отъ старины только силу и свъжесть, народная поэзія, не вдаваясь въ расколъ и старовърство, оказала живое сочувствіе къ преобразованіямъ Петра Великаго, воспъвь его во многихъ пъсняхъ, изъ которыхъ особенно замъчательна на его рожденіе:

> Когда свътелъ, радошенъ во Москвъ Благовърный Царь Алексъй, Царь Михайловичь, Народилъ Богъ ему сына Царевича Петра Алексъевича, Перваго Императора по землъ.

<sup>(1)</sup> Забълина Сыскныя дъла о ворожеяхъ и колдуньяхъ, въ Кометъ Щенкина.

Всъ-то Русскіе какъ плотники мастеры
Во всю ноченьку не спали, колыбель-люльку дълали
Они младому Царевичу;
А и нянюшки, мамушки, сънныя красныя дъвушки
Во всю ноченьку не спали, шириночку вышивали,
По бълому рытому бархату они краснымъ золотомъ;
Тюрьмы съ покаянными они всъ растворялися —
У Царя Благовърнаго еще пиръ и столъ на радости,
А князи собиралися, бояре съъзжалися и дворяне сходилися,
А все народъ Божій на пиру пьютъ, ъдятъ, прохлаждаются;
Во весельи, въ радости не видали какъ дни прошли
Для младаго Царевича Петра Алексвевича,
Перваго Императора.

Еще до преобразованій Петра Великаго, введеніе и распространеніе силлабических виригь, въ изобили встръчненых въ сборникахъ XVII въка нанесло ударъ народной поэзів. Впоследствін ее совсемъ забыли. — Въ настоящее время народнымъ эпическимъ произведеніямъ дать прежиее вначеніе въ жизни уже нельзя: кто же теперь серьёзно станеть воспъвать какую нибудь красавицу подъ неивнымъ образомъ перепелочки, или изображать хитрую женщину въ образъ въдьмы, превратившейся въ сороку? Поэтическія примъты съ большимъ удобствомъ замънились астрономическими и метеорологическими вычисленіями; наговоры и чарованія стали антикварною різдкостью. Правда, что наша жизнь утратила прежнюю свъжесть и простоту эпическаго періода, за то просвъщение взяло окончательный верхъ надъ суевъріями, столько въковъ державшимися въ старинной поэзіи наклонностью народной фантазіи къ языческому чудесному. Наивная мечтательность и въ наше время можетъ строить трогательныя идиллін на стихотвореніяхъ. Кирин Данилова; но надобно же наконенъ признаться, что ввкъ творчества, непосредственно вытекающаго изъ источника народной поэзін, уже прошель: этоть въкъ достойно быль завершень вы Испаніи Сервантесомь вы лиде Санчо Паисы, вы Англіи Шексипромъ. Будемъ же покаместъ прилежно изучать народную поззію, не мудротвуя, и, не налагая на нес нашихъ собственныхъ выдумокъ, наслаждатьоя вы ней только тімъ, что она можеть дать.

# повъсть о горъ и злочасти,

КАКЪ ГОРЕ-ЗЛОЧАСТІЕ ДОВЕЛО МОЛОДЦА ВО ИНОЧЕСКІЙ ЧИНЪ.

Древнее стихотвореню.

1

Исторія древней русской поэзін обогатилась въ 1856 году открытіємъ одного прекраснаго стихотворенія, записаннаго въ рукониси Публичной Библіотеки (XVII — XVIII в.) подъ названіємъ: «Повъсть о Горѣ и Злочастів, какъ Горе—Злочастіе довело молодца во иноческій чинъ» Открытіе это принадлежить г. Пыпину. Какъ занитересована ученая и образованная публика открытымъ древнимъ стихотвореніємъ, видно изъ того, что оно въ томъ же году дважды было издано: сначала въ № 3 «Современника», съ замъчаніями г. Костомарова, и затъмъ, въ «Извъстіяхъ Академіи Наукъ», съ замъчаніями академика Срезневскаго; наконецъ въ 1860 г. еще разъ перепечатано г. Костомаровымъ въ «Памятникахъ Старинной Русской Литературы».

«Горе-Злочастіе» начинается издалека, оть сотворенія міра и первыхъ человъкъ:

> Изволеніемъ Господа Бога и Спаса нашего, Інсуса Христа Вседержителя.

Отъ начала въка человъческаго.... А въ началь въка сего тлъннаго Сотворилъ небо и вемлю, Сотворилъ Богъ Адама и Еву, и проч.

Въ этомъ приступъ мысль о гръхопадении и его следствіяхъ состоить въ видимой связи съ главнымъ содержаніемъ отихотворенія:

Ино зло племя человъческо: Вначаль шло непокорливо, Къ отцову ученію зазорчиво, Къ своей матери непокорливо, И къ совътному другу обманчиво.

За то и разгитвался на насъ Господь, попустиль на насъ великія напасти и скорби.

За приступомъ, отделеннымъ отъ последующаго словами: «тако рождение человеческое отъ отца и оть матери», начинается собственно самая новесть нравоученіемъ отца и матери милому сыну. Между обычными нравственными изреченіями, постоянно помъщаемыми въ древне-русскихъ наставленіяхъ, особенное винманіе обращается здісь на предостереженіе оть пировь и братчинь, отъ пьянства, следствіемъ котораго разврать и нищета. Но сынъ быль тогда еще молодъ и глупъ, не совершенъ разумомъ: стыдво было ему покориться своему отпу, поклониться своей матери; захотвлось жить, какъ самому любо. Однако онъ нажилъ себт пятьдесять рублей, нашелъ пятьдесять друзей. Но, не взявь оть отца съ матерью благословения великаго, какемъ обыкновенно напутствуются на благіе подвиги всв герон нашего стариннаго эпоса, и отказавшись отъ рода-племени, нашъ молодецъ нашелъ плохую опору въ дружбъ. Его другъ, названный братъ, при первомъ удобномъ случав напоилъ его замертво, даль ему добрый советь, чтобь онь «где пиль, туть и спать ложился», и соннаго его ограбилъ. Проснувшись и надъвъ на себя отрепья пьянаго бродяги, удалой молодецъ вполив поняль свое печальное положеніе:

Житье мив Богъ далъ великое:
Ясти-кушати стало нечего!
Какъ не стало деньги, ни полуденьги,
Какъ не стало ни друга, ни полдруга,
Родъ и илемя отчитаются,
Всь друзи прочь отпираются!

И стыдно ему стало идти домой, появиться къ отцу и матери, и къ своимъ родственникамъ. Пошелъ онъ въ чужую дальнюю сторону; тутъ приняли его добрые люди къ себъ на пиръ, и угощали радушно; но молодецъ не пьетъ ни ъстъ, и повъдаетъ имъ свое горе:

Государи вы, люди добрые!
Скажу я вамъ про свою нужду великую,
Про свое ослушанье родительское,
И про питье кабацкое,
Про чашу медвяную,
Про лестное питье пьяное,
Язъ какъ принялся за питье за пьяное,
Ослушался язъ отца своего и матери:
Благословенье мнъ отъ нихъ миновалося;
Господь Богъ на меня разгнъвался, и проч.

Добрые люди дають молодцу полезные совыты, какъ жить на чужой сторонь. И пошель онъ оттуда по чужой сторонь; сталь жить умпьючи, и отъ великаго своего разума наживаль имънья больше прежняго. Тутъ задумаль онъ жениться; но, на гръхъ, сталъ похваляться —

А всегда гнило слово похвальное, Похвала живетъ человъку пагуба: «Наживалъ-де я, молодецъ, живота больши старово!»

Откуда ни возьмись, подслушало эту похвальбу молодецкую Горе-Злочастіе, какое-то безобразное страшилище, злой демонъ, посланный несчастною судьбою непослушнаго, разгульнаго сына, въчно его терзать. «Не хвались ты, добрый молодецъ, своимъ счастіемъ», говорить это страшилище про себя: «были у меня люди, и мудръе и досужъе тебя; боролись они со мною до смерти; но и тъхъ я извело; во гробъ они вселились:

Отъ меня накрыпко они землею накрылися, Босоты и наготы они избыли, И я отъ нихъ, Горе, миновалось, А Злочастіе на ихъ могиль осталось.

Излукавилось Горе-Злочастіе и явилось молодцу во сит; совітуєть ему отказаться оть невісты, возбуждая віз немі подозрінія, будто она отравить его, изъ-за серебра и золота; а чтобъ пзбыть Горе — велить пропить віз ка-бакть все нажитое имініе. Сначала молодець сну тому не повітроваль; но ког да

злой демонъ вновь явился ему въ образв свътлаго духа, судьба его ръшилась: онъ покинулъ всъ свои общественныя связи, пронилъ свое имънье, и пощелъ скитаться въ чужую дальнюю сторону. На дорогъ пришла ему быстрая ръка: переъхать бы — а заплатить перевощикамъ нечего. Тутъ-то сильно взгрустнулось ему

> Ахти мав, Злочастіс-горинское! До бъды меня, молодца, домыкало, Уморило меня, молодца, смертью голодною;

Ино кинусь я, молодецъ, въ быстру ръку: Полощи мое твло, быстра ръка! Ино ъжте, рыбы, мое твло бълое!

Но только что хочеть онъ спастись отъ Горя самовольною смертью, является ему оно изъ-за камня, съ своими грозными увъщаньями: ты не хотъль покориться отцу съ матерью, хотъль жить, какъ тебъ любо: а кто своихъ родителей не слушаеть, того выучу я, Горе-злочастное! Покорись же теперь ты миъ, Горю нечистому; поклонись миъ до сырой земли: «а иътъ меня, Горя, мудряе на семъ свътъ». И какъ злому искусителю, добрый молодецъ принужденъ былъ покориться и поклониться нечистому Горю. За то оставило оно ему одно утъ-шеніе: «не будь въ горъ кручиновать,» говорило оно: «въ горъ жить — не кручину быть.» Скръпя сердце, примирился несчастный съ своею участью, думая себъ: когда у меня ничего нъть, то и тужить миъ не о чемъ; пересталъ кручиниться и даже запълъ хорошую напивочку:

Безпечальна мати меня породила, Гребешкомъ кудерцы расчесывала, Драгими порты (1) меня одвяла, И отшедъ подъ ручку посмотрила: «Хорошо ли мое чадо въ драгихъ портахъ? А въ драгихъ портахъ чаду и цвны нътъ!» Какъ бы до въку она такъ пророчила! Ино я самъ знаю и въдаю, Что не класти скарлату безъ мастера, Не утъшити дътяти безъ матери, Не бывать бражнику богату, и проч.

<sup>(1)</sup> Одеждами.

Полюбилась перевощикамъ эта молодецкая, горемычная напъвочка; перевезли его даромъ. Добрые люди накормили его, напонли, дали ему одёжу крестьянскую, и въ добавокъ добрый совътъ — воротиться къ отцу и матери. Пошелъ молодецъ на свою сторону, и какъ будетъ онъ въ чистомъ полъ, а Горе—Злочастіе напередъ зашло, и опять ему каркаетъ, «что злая ворона надъ соколомъ»; не уйдешь отъ меня, говоритъ оно: не одно я Горе, еще есть у меня и сродники, и вся родня наша — вст мы гладкіе, умильные, ни куда отъ насъ не уйдешь. За тъмъ олъдуетъ поэтическій обороть въ духт народныхъ пъсенъ, но съ замъчательною выдержкою въ изображеніи неотвязчивыхъ преслъдованій нечистаго Горя:

Полетвать молодецть яснымъ соколомъ,
А Горе за нимъ бълымъ кречетомъ,
Молодецъ полетвать сизымъ голубемъ,
А Горе за нимъ сврымъ ястребомъ;
Молодецъ пошелъ въ поле сърымъ волкомъ,
А Горе за нимъ съ борзыми въжлецы (\*);
Молодецъ сталъ въ полв ковыль-трава,
А Горе пришло съ косою вострою,
Да еще злочастіе надъ молодцемъ насміялося:
Быть тебъ, травонька, посъченой,
Лежать тебъ, травонька, посъченой,
И буйны вътры быть тебъ развъяной.

Молодецъ пошелъ пвшъ дорогою, А Горе подъ руку подъ правую: Научаетъ молодца богато жить — Убити и ограбити, Чтобы молодца за то повъсили.

Не стало у молодца ни духу, ни силъ бороться съ *нечистымв* Горемъ: оно же ему, излукавившись, совътовало пропить все имъніе, потому что нагому—босому не страшенъ разбой; а теперь, когда у него ничего нъть, иронически, злобно подзадориваеть его богато эксить.

Тогда-то молодецъ, не видя для себя никакого исхода въ лукавствъ нечистаго духа, вспомянулъ спасеный путь; пошелъ въ монастырь постригаться; а Горе у Святыхъ вороть оставалось:

«Къ молодцу впереди не привяжется!»

<sup>.1)</sup> Собанами.

Стихотвореніе заключается такъ:

А осму житію консцъ мы въдасмъ: Избави, Госноди, въчныя муки, А дай намъ, Госноди, свътлый рай! Во въки въковъ аминь.

II.

Кто такой этогь горомычный молодець? Кто были его отець и мать? Какь нхъ звали и гдъ онижили? Откуда и куда по далекой Руси ходиль злосчастный бражникъ, гонимый своимъ злымъ геніемъ? — Никакого опредъленнаго отвъта на эти вопросы не даеть стихотвореніе. Это не эпическій разказъ о древнемъ витязъ, о какомъ-нибудь Алешъ Поповичъ или Добрынъ Никитичъ, которымъ по имени можно мъсто дать, по изотчеству пожаловать. Только въ одномъ эпизодъ стихотворенія, именно тамъ, гдъ говорится о пиръ-братчинъ на чужой сторонь, упомянуто, что несчастнаго молодца посадили за столь, не вь большее и не въ меньшее мъсто, а въ среднее, «гдъ съдять дъти гостиные.» Сверхъ того, и по обстоятельствамъ жизни его видно, что онъ былъ купецъ, промышлявшій въ дальнихъ странахъ, въ родъ эпическаго Садки, гостя богатаго; только далеко не такъ счастливъ, какъ этотъ новгородскій корабельщикъ. - Вотъ и все, что можно извлечь изъ стихотворенія о личности героя. Та же неопредъленность въ самой оценъ дъйствія. Гдъ оно происходить — на югь или на съверъ, во Владиміръ, Москвъ или Новъгородъ? Ничего не извъстно. Не послушный сынъ, злосчастный бражникъ идетъ въ чужую дальнюю сторону, а оттуда и еще дальше, объ руку съ своимъ грознымъ спутникомъ; но кула — того не знасть ни онь самъ, ни читатель. Повсюду глупь и неизмъримая даль! И темъ грознее, въ этой неопределенной местности, чудится бражнику нечистый образъ Горя-Злочастія; твиъ безотрадние самое впечатлъніе, производимое этимъ стихотвореніемъ на читателя; и темъ, наконецъ, утъщительные - и тому и другому, и герою и его читателю - остановиться па единственномъ, опредъленномъ въ поэмъ, образъ тихаго пристанища, гдъ несчастный находить себь путь спасенія.

Какую эпоху древней Руси выводить на сцену это стихотвореніе? Нельзя ли по обычаямь, мизніямь, убіжденіямь, порокамь и добродітелямь, въ немь изображеннымь, составить себі хотя приблизительное понятіе объ эпохъ? — Нельзя сказать, чтобъ основныя мысли этого сочиненія могли относиться къ какому инбудь извістному времени нашей исторіи: это общія положенія о свя-

тости родительскаго благословенія, о неминуемой казни ослушнаго сына, о нечальныхъ послёдствіяхъ неразсчетливаго бражника.

Если бы это стихотвореніе было древнье; то можеть-быть въ немъ болье опредъленными чертами изображена была бы Новгородская область. По крайней мъръ въ этой торговой предпріимчивости, въ этихъ далекихъ странствіяхъ, которыя совершаетъ нашъ герой, не древній богатырь, не служилый человыкъ, не пахарь крестьянинъ, можно видьть жизнь древняго новгородскаго промышленника. Онъ попадаетъ не на княжескій пиръ, не въ стольномъ во городъ во Кіевъ, а гдъ-то въ чужой сторонъ, на братчину. Вотъ какъ описываетоя новгородская братчина въ одномъ древнемъ русскомъ стихотвореніи, нодъ названіемъ «Садко богатый гость»:

И будетъ (то -есть, Садко) во Новъгородъ У того ли Николы Можайскаго: Тв мужнки новгородскіе соходилися На братчину Никольщину, Начинаютъ пить канунъ (1), пива ячныя: И пришелъ тутъ къ нимъ удалой доброй мо лодецъ, Удалой молодецъ былъ Волгской суръ (2), Бьетъ челомъ, поклоняется: •А и гой вы еси, мужики новгородскіе! Примите меня во братчину Никольщину, А и я вамъ сыпь (3) плачу не малую.» А и тв мужики новгородскіе Примали его во братчину Никольщину. Далъ молодецъ имъ пятдесятъ рублевъ. А и зачали пить пива ячныя, Напивались молодцы уже до пьяна.

Древи. Рос. Ст. 270 — 271

Впрочемъ, какъ по языку, такъ и по легендарному тону, стихотвореніе наше относится, вѣроятно, къ XVII вѣку. Оно кажется поэтическимъ переложеніемъ благочестивыхъ повѣствованій, которыя въ томъ столѣтін ходили въ устахъ народа и записывались въ житейники между сказаніями о чудесахъ.

<sup>(1)</sup> Питье, приготовляемое къ празденку или на поминки.

<sup>(2)</sup> Въроятно, молодецъ. Слич. областное суровой — ръзвый, молодецкій.

<sup>(\*)</sup> И досель въ новгородскомъ нарвчін значить зерновой хлыбъ. Слич, въ Русской Правдъ просоля — рость, ванмаемый ростовщикомъ ва отдачу въ займы ржи,

Изъ всъхъ сказаній ближе къ нашему поэтическому произведенію слъдую щее, которое помъщено въ 82 главъ Повъствованія о Тихвинской Иконъ Богоматери (1).

Близь Тихвинской обители, въ селв Лазоревичахъ, жилъ изкоторый человъкъ, именемъ Осодоръ. И случилось ему для нъкоторой потребы отойти отъ мъста того и отъ родителей своихъ, и восемъ лътъ прожить въ Вологодской области, въ Лисенскомъ погоств. Потомъ отправился онъ домой, поклониться Тихвинской иконъ. Проливая отъ радости слезы, встрътили его тамъ родственники (2) и молили его остаться съ ними. Но опъ не повиновался моленію ихъ и непременно хотель идти въ пределы Вологодскіе; наконець, внявъ ихъ сътованію и мольбамъ, объщался къ нимъ воротиться, взявъ въ поруки самоё Тихвинскую икону. Оставивъ по себъ такую великую споручницу, опять ушоль онь въ Вологодскіе предёлы и достигь своего прежняго жилища, «ид в же прелестнаго сего житія многоплетенными пленицами объять, и мыслыми мірскаго сустія, яко волнами, покровень бывь, день оть дне обеть отлагая, въ забвеніе его толикое пріиде, яко не къ тому и воспомянути ему того и споручницы своея; по семъ же ласкательными міра сего утішеньми уловлься, браку сочетався, въ немъ же живяще больши 20 леть, ни что же помышляя о объщани своемъ.» Простыми словами сказать: Онь забыль отца съ матерью, и, проводя жизнь въ довольстве и развлеченіяхъвдали отърода-пломени, женился и завелся семьею на чужбинв, презрввъ обвтъ, данный передъ Тихвинской иконою, воротиться на родину. Клятвопреступникъ быль потомъ наказанъ страшною бользнію и одержимъ злымь духомъ; лишился ума и «къ овятымъ Божінмъ церквамъ никако же о себъ хождаще, но егда многими человъки привлачимъ бываше, Господу Богу не моляшеся. Когда для исцъленія отъ недуга повезли его на Тихвину, связали его веревками и насильно волокли, потому что онъ, несмысленно сопротивляясь, самъ себя терзалъ, и влекшихъ его биль, иногда же, какъ звърь рыскаль по льсамъ, ушибаясь на стреминнахъ: «Тако бо имъ дъйствоваше злокозненный врагъ, древній мучитель.» Дважды не сдержавъ объта, и будучи вторично исцъленъ, наконецъ слезно раскаялся онъ, и «ко спасенному пристанищу, ко обители Богоматере притече», постригся въ монахи, оставивъ свою жону и дътой.

Точно такъ же, какъ въ Горъ-Злочастін, встрвчаемъ мы и здъсь непослушнаго сына, вдали отъ рода-племени проводящаго времи буйно, и наконецъ об-

<sup>(1)</sup> По двумъ рукописямъ XVII в., одной, принадлежащей автору, и другой графа Уварова, въ 4-ку, съ миніатюрами **ЛУ** 804.

<sup>(2)</sup> Въ рукоп. сродницы, подъ которыми должно разумать здась и родителей.

заведшагося на чужбить семьею, чего хотьлось и злосчастному молодцу въ нашемъ стихотвореніи. Только причина бъдствій мотивируется иначе: согласно съ сказаніемъ о Тихвинской иконъ, ослушный сынъ является вмъсть и клятвопреступникомъ передъ мъстною Тихвинскою Святынею, которая даетъ здъсь высшее религіозное значеніе самой родинъ, этою святынею осъненной.

## III.

Что касается до нравовъ, изображенныхъ въ повести о Горе-Злочасти, то они не составляють отличительной черты того или другаго вака древне-русской жизни: это съ одной стороны строгое соблюдение святости семейныхъ узъ и справедливое наказаніе за нарушеніе ихъ, а съ другой стороны — старинный порокъ, въ теченіе стольтій укоренявшійся, — пьянство, съ его пагубными следствіями. Все бедствія нашего героя начинаются съ той минуты, какъ овъ, по совъту друга, напился мертвецки пьянъ: пьянство - первое и естественное следствие неповиновения отцу и матери. Уже въ самомъ приступъ (если только онъ имветь овязь съ цвлымъ стихотвореніемъ) нельзя не видъть намека на этотъ закоренълый порокъ. Адаму и Еввъ Творецъ далъ заповъдь божественную: «не повельль вкушати отъ плода винограднаго.» Потомъ еще разъ нужно будеть обратиться къ этой замънъ райскаго дерева виноградомъ: она, какъ увидимъ, не нарочно выдумана для этого стихотворенія. Однако, тъмъ не менье, нельзя не замътить, что это виноградное дерево, причина гръхопаденія первых человікь, занимаеть не лишнее місто вь приступі къ стихотворенію о горькомъ бражникъ.

Наставительныя сочиненія о вредѣ пьянотва встрачаются въ нашей литературѣ отъ древнѣйшихъ ея временъ и до XVII вѣка. Стихъ о Горѣ-Злочастій конечно имѣеть идею болѣе глубокую, не ограничиваясь только практическою мыслію — показать пагубныя слѣдотвія неповиновенія родителямъ и пьянства; однако, въ отношеніи нравоучительномъ, нѣтъ препятствія отнести его къ разряду сочиненій, направленныхъ противъ пьяницъ и злаю запойства.

Въ древнъйшую эпоху такія сочиненія излагались въ формъ поученія, слова или проповъди. Безъ всякаго сомнънія, этотъ родъ ораторскаго искусства въ нашей древней литературъ имъетъ особенный интересъ, не столько по изложенію общеизвъстныхъ понятій, по большей части слово въ слово заимствованныхъ изъ Св. Писанія и отцовъ церкви, сколько по отношенію духовнаго наставленія къ жизни дъйствительной, на пользу которой оно предлагалось. Потому имъютъ для насъ особенный интересъ тъ изъ древне-русскихъ духовныхъ ораторовъ, которые умъли прилагать христіанское ученіе къ потребно-

стямъ современнаго имъ общества, преподавая ему простыя, отеческія наставленія и указывая на господствующіе въ немъ пороки. Остатки грубаго язычества и пьянство — вотъ два главные предмета, на обличеніе которыхъ съ особенною силою раздавался голосъ благочестивыхъ ораторовъ въ теченіе не одного столѣтія, начиная съ XI въка. Если къ этому прибавить увъщанія жить въ ладу и согласіи и не предаваться враждѣ, увѣщанія, вызываемыя междоусобными распрями князей; то мы будемъ имѣть въ виду все существенно вредное и злое, что по преимуществу возбуждало негодованіе людей мыслившихъ здраво, въ духѣ незлобивыхъ началъ христіянства.

Еще въ XI въкъ благочестивый Феодосій поднималь свой кроткій голось противь гнуснаго невоздержанія въ употребленіи вина, именно по случаю тропарей, которые многими употреблялись надъ винными чашами на пирахъ. «Если не имете въры Св. Писанію», говорить онъ: «по крайней мъръ имите въру своимъ дъламъ. Если кто много пьеть съ тронарями, какъ начнетъ полозить на колънкахъ, а на ногахъ отойдти не можетъ! а иной валяется въ грязи и блюеть, хочетъ пересъсть на другое мъсто и только въ поруганіе и посмъхъ всъмъ людямъ! а хранителя души своей, ангела Господня отогналъ отъ себя! Гдъ тропари, притворенные къ чашамъ, дабы избавились пьющіе отъ бъды той, отъ бъды бъснующихся своею волею? Бъшеный страждетъ въчной муки. Ибо іерей, пришедъ къ бъснующемуся, сотворитъ молитву и прогонитъ бъса; а надъ пьянымъ — если бы сошлись попы со всей земли и молитву сотворили, то и тъмъ не прогнали бы самовольнаго бъса пьянства» (1).

Въ старинныхъ сборникахъ наставительнаго содержанія, между поученіями, переведенными съ греческаго, попадаются весьма часто и русскія, направленныя противъ язычества и пьянства. Такъ превосходное слово нъкотораго христолюбия и ревнителя по правой въръ, составленное въ обличеніе христіанъ, деоевърно живущихъ, то-есть, принявшихъ христіанство, но не нокинувшихъ язычества, встръчается въ двухъ лучшихъ сборникахъ XIV въка: въ Пансъвскомъ (въ Кирилло-Бълозерскомъ монастыръ) и въ Златой Цъпи (въ библіотекъ Тронцкой Лавры). Въ этой же послъдней рукописи помъщено иъсколько поученій о воздержаніи отъ пьянства. Таковы напр. Слово Святыхъ Отецъ о пьянствъ (л. 43 обор. и слъд.); Слово нъкоего старца о подвизъ ду-

<sup>(1)</sup> По рукоп. Имп. Публ. Библ. № 1024, поль названіемь Матица златая (XIV — XV в.), д. 220 на обороть и сльд. Смотр. Сочиненія Преподоби. Өеодос., изд. Преоси. Макаріемь въ Учен. Записк. 2-го отд. Имп. Акад. Наукъ. Ки. 2, выпускъ 2, стр. 197 — 198.

шевнамь и о пьянства (л. 45 и слад.); Слово Святаго Отца Василья о поста (л. 90 и слад.); Слово о Поста о Велицамь и о Петрова гованьи и о Филипова (л. 96 обор. и слад.). Не надобно удивляться, что одно изъ этихъ словъ приписано Св. Василію: это потому только, что оно начинается свидательствомъ этого святителя: «Васильи рече» и проч.

Если, съ одной стороны, въ этихъ наставленіяхъ не совстиъ выгодно рисуется нашъ древне-русскій быть; то, съ другой, ттиъ чище и свътлъе выступаетъ изъ среды преданнаго чувственнымъ забавамъ, полуязыческаго варварства, благочестивая и кроткая личность просвъщеннаго книжнымъ ученіемъ наставника.

Но воть ивсколько примвровь этого назидательнаго краснорвчія.

Изъ перваго наставленія: «Дьяволъ радуется (жертвамъ, приносимымъ ему пьяницами) и говоритъ: никогда такъ не веселюсь я и не радуюсь о жертвахъ язычниковъ, какъ о пьянствъ христіанъ, ибо всъ дъла мои во пьяницахъ; и любы мнъ пьяницы и запоицы изъ христіанъ, болъе нежели изъ по-ганыхъ язычниковъ. Непьяныхъ Господь бережетъ, а пьяницъ ненавидитъ и гнушается ими; я же радъю о нихъ: потому что пьяницы — мои, а трезвые — Божіи. И потомъ говорилъ бъсъ своимъ дьяволамъ: идите, поучайте христіанъ на пьянство и на всякое дъло хотънія моего. Ангелы же святые проходя повъдали святымъ отцамъ съ великою печалью о всемъ томъ, дабы они отлучили христіанъ отъ пьянства и злаго запойства, а не отъ питья въ мъру и въ приличное время, во славу Божію» (1).

Изъ втораго наставленія: «Какую муку мы примемъ живя во лыоть и льнясь къ церкви, и пропивая вечерню и заутреню и часъ молитвы. Что дълаешь, человьче, безчинно и скаредно живя, и любя нравы язычниковъ! И пьянство — веселье язычниковъ; а христіанамъ — когда отобъдать, тогда и отпить. А ты сидищь, весь день забавляещься питьемъ, ничего не дълая въ пользу ни

<sup>(1)</sup> Поддиниять: «Дьяволь же радуеться и глаголеть, ако николи же тако веселюся и радуюся о мертвахь поганых азыкь якоже о пьянства крестьянь вся бо дала моя суть во пьянцахь, и любы ми суть пьяници и запонци оть крестьянь, неже оть поганых и идоломолець, яко непьяныя богь набдить, а пьяници богь ненавидить и гнушаеться ихь, азъже радаю о них яко мом суть пьяници, а тревен божим, и се къ дьяволомъ обсь рече мавте поучанте крестьяныя на пынство и на всяку датель хотанія моего, ангели же святии проходяще повадаху святымъ отщемъ с великою печалью о всемь томь да быша отлучили крестьяныя оть пьянства и оть злаго запойства а не оть питья, і въ пиру (чим, въ мару) в подобно время и в закони в славу божію. По особенностямъ языка очевидно, что это сочиненіе несравненно древите XIV вака. Такъ вмасто христіаниих или крестіаниих, употребляется прилагательное крестьяный и усаченно крестьянь, долю.

душе, ни телу, но все продавая за питье, и томя душу и тело. По истине удивительно: одинъ часъ употребить на пищу, а весь день погубить на пьянство! Мнится миъ, что и безсловесные звъри и скоты, не въдающіе Бога, не чающіе суда, не имфющіе житейскихъ делъ и во всемъ праздные, и те смеются надъ нами, и если не говорять словомъ, то мыслію: мы безсмысленны, а вдимъ и пьемъ въ мъру; а люди все не сыты; точно у нихъ одна утроба на питье, а другая на пищу! И какъ они не устануть пьючи! И льють вино, будто въ утлую сосудину, покамъсть не взбъсятся отъ пьянства. — Двоякое бываетъ пьянство. Одно пьянство даже хвалятъ многіе, говоря: то не пьяница, коли упьется да ляжеть спать; а то пьяница, когда толчется и бьеть, и ссорится, и ругается. Я же покушаюсь указать, что и кроткій, когда упивается, согръщаеть, хотя бы и спать легь; и недоумъваю, къ чему его прировнять! Скотиной ли его назову, но и того онъ скотине; звъремъ ли его назову, но и того онъ зепърпъе и неразумите. Ибо кроткій пьяница, какъ болванъ, и какъ мертвецъ, валяется, и много разъ осквернившись, омердить. И когда кроткій пьяница въ святой праздникь лежить безъ движенія, разслабивъ свое тело и налившись по горло; люди богобоязливые услаждають тогда въ церкви свои сердца божественнымъ пъніемъ и чтеніемъ, и будто на небеси предстоять передъ самимъ Господомъ Богомъ: а тоть и головы своей не можеть возвести, отрыгая оть мпогаго питья, ничъмъ не отличаясь отъ поганато язычника. — Итакъ да умолкнеть говорящій: хоть и упьюсь, но не сотворю лиха. — Видишь, сколько ты творишь лиха, пропивая праздники (1).»

<sup>(1)</sup> Подлинникъ: «Каку муку мы пмамъ пріяти во лготъ живуще и лънящеся къ церкви, ї пропивающе вечернюю и заутреннюю и часъ молитвы, что сотвориши человъче бещинно и скаръдно жівын поганыхъ нравы любя тъх бо есть, веселье еже уппватися, а крестьянымъ егда отъобъдати тогля и отпити а ты съдиши всь день питьемъ, ни орудии могыи к тому створити ни телесныхъ ни душевныхъ. но все продая на питьи, душю і тело томя дивно бо есть, по истине в часъ брашна наъстнся а всь день погубити пьюще. мню яко ни бесловесныи звърне скоти. ни бога въдуще ни суда чающе не оруде житискыхъ имуще і дълъ празни обаче смъютьныся аще не глаголють то мыслью глаголють мы несмысление. И отътьмы и отъпьемъ, а человъци не сыти и егда ину нмуть утробу питью а иную брашну. еда и покоя не имуть пьюще. и льють яко въ утлу съсудину доньдъже възбъсють отъ пьяньства. 2 бо еста различия пьянства едино убо есть се миози хвалять ркуще. то есть не пьяница оже упівся а ляжеть спать, но иже толчеться и бьеться и свариться лаеть. Азъ же покушаюся указати, яко и кроткый упиваяся согрѣщаеть, аще и спати ляжеть и не-ДОУМЪЮ К ЧЕМУ МИ СЕГО ПРИЛОЖИТИ СКОТИНУ ЛИ И ВАРКУ НО ТОГО СКОТЪР. ЗВЪРЯ ЛИ ПРОРКУ НО ТОГО ввъре(е) и не разумиће, крткы убо пьяница акы болвапъ и акы мертвець валяеться и многажды осквернивъся и омочивъся смердить. егда убо кроткым пьяница въ святым праздимкъ лежитъ не могын на двигиутися разслабивъ свое тъло нальявъся и до горда. богобоязнивымъ же въ церкви наслажающимъся сердца пъніи божествеными и чтении, и акы на небеси предъ богомъ мняться

Изъ третьяго наставленія: «Да будеть вѣдомо, что мы угождаемъ Богу не брашными, ни пивными жертвами, но подаяніемъ пищи убогимъ, когда они нуждаются; а трапезой брашною нельзя молиться Богу: напротивъ того, брашну просимъ у Бога благословенія, когда хотимъ ѣсть или пить. Пьючи же въ улой, не подобаеть призывати святыхъ на помощь; но призывать ихъ трезвымъ умомъ на молитвенную помощь, молясь Богу о грѣхахъ. Ибо отъ пьянаго Богъ не пріемлеть никакой молитвы, Духъ Святый ненавидить пьянства, и ангелъ хранитель бѣжить отъ упивающагося безъ мѣры, и святые отцы полагають на него эпитемью, да послушливый будеть прощенъ, а непослушливый осужденъ. Мы же, братія, будемъ ѣсть и пить во славу Божію уреченную мѣру,—а не отрыгать парома пьянственныма на олтарь Божій! Но да питаемся многими трапезами—святыми книгами, и да будеть питье наше разнообразное—святыхъ отцовъ поученья и наставленья! То питье вамъ пьючи не просыпатися, святыхъ призываючи и тѣмъ призываніемъ, чтобы святые отъ пасъ не отходили в бѣсы къ намъ не приходили (1).»

Изъ четвертаго наставленія, по случаю празднованія Святлаго Христова Воскресенья и Св. Недали: «Не того ради Христосъ воскресъ, чтобы мы объёдались и упивались, и рычали, какъльвы; но Христосъ воскресъ, и подасть

стояще, сеже не могым главы възвести смрадъ отригая отъ миогаго питья чимъ есть разво поганыхъ да умолькиетъ глаголющен, аще уньюся по не створю лиха, вижь колико лиха творими, пропивая праздникы. Между формами языка особеннаго вниманія заслуживаютъ прилагательныя сравнит, степени: скоппье — отъ скопий, и звърве — отъ звърій. Сляч. въ съверномъ велико-русскомъ нарвчій береоксье — ближе къ берегу — отъ береоксій.

Подлинникъ: «И се же буди въдомо яко не брашными ни пивными жертвами угажаемъ богу. но убогыя накориляюще в подобно время, а брашною трацезою насть моления къ богу, но брашну просимъ у бога благословенья себъ всти хотяще илі пити, пьюче же во поун пе подобаєть прізывати на помощь пьяньству но призывати святыя терезвымъ умомъ на молитвеную помощь молящеся богу о грасахъ, отъ ньянаго бо не приемлеть богь нікакоя молитвы, духъ святым ненавидить пьянотва, и авгель хранитель бъжпть, и упивающагося лише мары святя отци въ пітемью влагають, да послушавын прощень будеть а непослушавын осужень будеть, мы же братіе яжьмы і пишми в славу божью уреченую мѣру, а не отригати парою пьяньственою на олтарь божьи, но да ся кормимъ многами тряпезами святыми книгъ. И разноличья многая и питья святыхъ отецъ учемия і наказанія, то ті вы пітье пьюче не просыпатнся святыя призываюче и тімь призываннемь святи быща отъ насъ не отходіли и бъси не приходили, и кде бы того праздинка луче было праздникъ былъ, се души спасение, п се тълу сдравье, и се бъсомъ прогнание, се ангелу хранителю неотходное сблюдение. сблюдающи насъ отъ всякой козии сотонины, и отъ пакостныя качици и отъ проклятыя бъса хороможентелль. Изъ рукописи привели мы иъсколько далье, для того чтобы сообщить любопытныя намеки на древне-русское язычество, встрачающісся въ конца этого отрывка. — Между грамматическими формами замъчательно прилагательное брашный, при которомъ существительное брашко можно принять за краткое прилагательное среди. рода; какъ существительныя добро, зло, при прилагательныхъ добрый, злей.

всему міру радость, и воскресеніемъ своимъ просвѣщаетъ весь міръ. И всякъ вѣрный празднуетъ Воскресенье Христово весело, и всю ту недѣлю, а не пьянствомъ, играніемъ и плясаньемъ, и пѣснями бѣсовскими и плотскими похотями. И церковь принимаетъ вѣрныхъ, чисто входящихъ, не принимаетъ же оскверняющихъ свои дѣла развратомъ и лишнимъ питьемъ, пьянствомъ безъ памяти. Вся та недѣля — одинъ день: ибо когда Христосъ воскресъ, тогда солнце стояло не заходя всю ту недѣлю. Потому вѣрные чисто и содержать ее. А намъ было поминаючи грѣхи свои великіе и многія беззаконья, которыя соверашаемъ предъ Творцомъ своимъ и Господомъ, ни головы было не вскланивати, быючи челомъ, ни очей было осушивати, проливаючи передъ нимъ слезы свои, и стеня и скорбя о недостойныхъ дѣлахъ своихъ (¹).»

Когда сборники наставительнаго содержанія, извѣстные подъ именемъ Ичель, и первоначально переведенные съ греческаго, стали распространяться статьями русскаго сочиненія; тогда, между прочимъ, внесено было въ нихъ и о пьянствѣ. Для примѣра вотъ отрывокъ изъ слова о пьянствѣ (²), по синодальной рукописи Ичелы XVII вѣка (за № 854): «Когда сядешь въ пиру, то первую чащу вспіешь въ жажду, 2-ю въ сладость, 3-ю во здравіе, 4-ю въ веселіе, 5-ю въ пьянство, 6-ю въ бѣсовство, а послѣднюю въ горькую смерть. Кому люто, кому молва, кому суды, кому сваръ и пря (³), кому сокрушеніе вотще, кому сини очи? не пребывающимъ ли въ корчмѣ, назирающимъ (⁴), гдѣ

<sup>(1)</sup> Подлиниять: «Не того бо двля Христосъ въскресль да быхомся объядали и упивали и ръкали яко лвове но христосъ вскреслъ и подасть всему миру радость и въскресеніемъ своимъ просватить весь миръ. и всякъ върнии въскресенье христово празднуеть весело всюту недълю а не пьяньствомъ играниемь и плясаниемь и пъсньми бъсовскими, и плотьскыми похотьми, и върныхбо церквы приимаеть чисто входящихъ не приемлете (чит. не приемлеть: е вм. ь) же сквериящихъ своя делеса блудомь и лишины питьемь еже беспамяти упиватися та бо есть недъля одинъ день егда Христосъ въскреслъ тогда солнце стояло не заходя всю ту недълю. тъмже върния чисто держать недълю ту, а намъ было поминающе гръхы своя великия и многая безаконья, яже створимъ предъ творцемь своимь н господомь, ни головы было не въскланивати бьюче челомъ ни очью было осущивати проливаюче пред нимь слезы своя, и стенюще и скорбаще о неподобныхъ дълъхъ свояхъъ. Едва ли нужно указывать читателю въ концъ этого отрывка на трогательныя чувства благочестиваго наставвика, искренно выраженныя въ простыхъ, чисто-русскихъ формахъ нашего народнаго словосочиненія. Что же касается до упоминаемаго здась преданья о Святой недала; то волжно заматить, что имъ, до временъ Максима Грека, объясияли наши предки название Свътлаго Христова Воскресенья Великимо днемо, какъ это явствуеть изъ следующихъ словь въ той же рукописи, на л. 60: «Ведомо же буди всвиъ яко свътлая недъля одинъ день есть. въскрьсъщю ісусу отъ 6-го часа нощи взиде солеце. и въшедъ стоя на востоцѣ яко съ два дни на полудниже яко 3 дни. на вечери стоя яко съ 2 дин. и осмыи день заиде. тъмже и оттуду великын день тъ. Между родственными славянскими наръчіями и досель велико день употребляется въ значеніи воскресенья.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) Какъ здёсь, такъ и въ другихъ мёстахъ статьи, языкъ нашихъ старинныхъ памятинковъ, для удобства читателей, нёсколько подновляется.

<sup>(\*)</sup> Ссора и распря.

<sup>(\*)</sup> Высматривающимъ.

пиры бывають? Не буди винопійца!—Всякъ бо пьяцица общищаеть и облечется во утлая и въ коропьяныя (1) ризы.» Л. 203 на оборотъ.

Если съ высокой правственной точки зранія пьянство порицалось благочестивыми просветителями нашихъ предковъ безусловно; то, съ другой стороны, - нельзя не признаться, что люди практическіе смотрели на этотъ порокъ снисходительные, особенно вы томы случан, когда оны не мышаеты делу, по пословиць: «пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ» — «пей да дъло разумъй.» Потому-то въ одномъ поучени детямъ, русскаго сочинения, сохранившемся въ рукописи XV въка (въ Румянц. Муз. № 27, л. 409 — 411), и переписывавшемся въ последующія столетія, отець между прочимъ советуеть своему сыну; какъ вести. себя, когда напьется пьянъ: «сыну, если ты мудръ, когда пьянъ будешь, то не глаголи много, умнымъ наречешься; и въ другомъ мъстъ говорить: «сыну, луче есть умна человъка пьяна послушать, нежели безумна трезва (<sup>2</sup>)». Къ замечательнейшимъ сочиненіямъ, въ которыхъ давалась потачка пьяницамь, принадлежить Бестьда о бражникв, явившемся съ ответомъ въ своихъ делахъ на томъ свете. Вотъ некоторые отрывки изъ этого сочиненія (3): «Во дняхъ ніжінхъ послаль Господь ангела своего взять душу бражникову отъ тела, и пришелъ ангелъ, и разлучилъ душу отъ тела, и поставилъ у врать пречестнаго рая. Бражникь же началь толкаться у врать пречестнаго рая. И пришель ко вратамь Петръ Апостоль и сказаль: кто есть толкійся у врать святаю рая? И отвечаль ому: азт есмь бражникт. Жолаю здесь съ вами въ раю жити. Отвъчалъ ему Петръ Апостолъ: бражники здъсь не водворяются: уготована вамъ мука въчная. Отыди, человъче, прочь отсюду. — Бражникъ же возразилъ: скажи миъ, господине, кто еси ты? гласъ твой слышу, а лица твоего не вижу и имени твоего не знаю. Отвъчаль ему: азъ есмь Петръ Апостолъ: мит даны ключи сего царствія небеснаго и проч. Посль Апостола Петра выходять одинь за другимъ: Царь Давидъ, Царь Соломонъ и **Гоаниъ** Богословъ. Сочинение это оправдываеть то самое кроткое пьянство, порокъ не особенно видный, но темъ не мене гнусный, противъ котораго направлено приведенное выше второе наставленіе. Бражникъ извиняеть себя тъмъ, что хотя онъ пилъ по вся дни, но, по примъру древне-русскихъ бражниковъ, тропари которыхъ такъ основательно порицаетъ Преподобный Осодо-

<sup>(1)</sup> Утлый — дырявый; корополный, нваче кропійный или кропинный, при церковно-славанскомъ крзпа—вретище. Слич. у Нестора по Лавр. сп. «И рече Олегь: исшійте прѣ (саріанта: парусы) поволочиты (изъ дорогой ткани) Руси, а Словъномъ кропійныя». 1, 13.

<sup>(2)</sup> О сходствъ этого поученія съ Акировымъ въ арабской сказкъ о Синагрипъ смотр. Пыпина Очерки изъ старинной Русской Литературы, статья 1-я въ Отеч. Зап. 1855 г.

<sup>(3)</sup> Въ Сборникъ поздиванато письма, Царскаго (27/2 492, л. 23), а нынъ графа Уварова.

сій, — за каждымъ ковшемъ прославлялъ Господа Бога, и впрочемъ не двлалъ никакого зла. Такъ долго коренилось у насъ это грубое понятіе о безнаказанности кроткаго пьянства, соединенное съ языческимъ преданіемъ о возліянія во славу какого—то божества! Но послушаемъ, какъ говоритъ самъ бражникъ. «Я хотя и бражникъ, по вся дни Божія пилъ, а за всякимъ ковшомъ Господа Бога прославлялъ, а отъ Него не отрекался; а никого не погубилъ и не убилъ; а жены отъ рожденія своего до смерти своей не позналъ,» и проч.

Припомнимъ здѣсь кстати слѣдующее сказаніе о *Василіи Блаженном*, по поздиѣйшей рукописи графа Уварова, въ 4-ку, № 424 (Царск. № 128).

«Случися сему святому внити нъкогда въ корчемницу, въ нейже корчемникъ бяще золъ сердцемъ, съ поношеніемъ подаяще піющимъ вино, и съ нимъ паче же напоминаніемъ имене діявольскаго, глаголя часто къ піющимъ: Тя да потребять діяволи! И бысть егда святый въ карчемницу ону вниде, и ставъ у дверей тоя корчемницы, и взираше на піющихъ въ оной вино и секиро; и абіе за пимъ вниде во оную же единъ піявица трясыйся съ похм'ялья своего, и прося корчемника, подавая ему пенязи, да дастъ ему вскорт испити вина. Корчемникъ же, объятый будучи многими піющими, едва оныя пенязи приняль, паче же со злобою сердца своего объять, егда подаде ему вино, вскоръ злобы своея (1). Чортъ да побереть тя, піяницу, препятствующаго ми раздати вино лучшимъ тя! И абіе бъсъ вскочи въ сосудъ вина. Онъ же, пріявъ отъруку его вино, взявъ сосудъ со онымъ въ шуйцу свою. Знаменася крестнымъ знаменіемъ, и начатъ пити. Святый же Василій начатъ на сіе хохотати, плескати руками и глаголати къ піяниць: Добрь, добрь, о человьче, сотвориль еси! Яко сія твори тако присно, да спасешися отъ язвы невидимаго врага нашего. Егда же святый сотвори сіе, изрече піяниців таковая, абіе вси сущім въ корчемниць приступища къ нему и моляху его повъдати имъ о смъхъ своемъ и о изреченін имъ къ піяницъ. Святый, преставъ отъ смеха, и приступивъ къ корчемнику и отверзъ уста своя, начать глаголати всемъ въ слухъ, указуя на корчемника: Яко подаде сей вино пити сему піяниць и изрече: діяволь тя да поберетъ! И сей піяница прекрестився, абіе діяволь искочи изъ сосуда, и палимъ сый огнемъ, утече изъ корчемницы сея. Азъ же сему и возмъявся, и смъюся. и хвалю помнящихъ Христа, и силу честнаго и животворящаго его креста, отражающи отъ знаменующихся крестомъ всю силу вражію.»

Въ XVII въкъ, когда особенно стала распложаться у насъ свътская литература, преимущественно повъствовательно-правоучительнаго содержанія весьма часто переписывалась сатира на пьянство подъ названіемъ: Повъсть о

<sup>(1)</sup> Такъ въ рукописи, безъ сомития, испорчено, и пропущено: рече.

высокоу мном в жмылю и худоу мных в выницах, или Повысть о хмыльном в питіи, вельми душеполезна (1). Распространеніе этого сатирическаго сочиненія въ XVII въкъ, со многими видонзмѣненіями и вставками, достаточно характеризуеть ту эпоху, когда возникло стихотвореніе о Горе—Злочастіи, объ этомъ зломъ духъ, преслѣдующемъ горемычнаго бражника. И если самый порокъ, обличаемый въ этихъ сочиненіяхъ, никому не былъ новизною; то, по крайней мъръ, обличеніе его, сдѣлавшись предметомъ легкой литературы, приняло новъйшую форму повъсти, разсказа, сатиры.

Но приведемъ нъсколько мъстъ изъ *Повъсти о хмъльнома питии*, по рукописи архивной.

Повъсть начинается предисловіемъ, изъ котораго явствуетъ, что она должна была служить напутственнымъ наставленіемъ вообще отъ старшаго и опытити попытити попыти попыт

«Былъ нѣкій человѣкъ, который невоздержно пьянственное питье пилъ и всегда упивался. Не могъ отстать отъ пьянства и злаго запойства. Потому оставилъ церковь и лишился здраваго ума; бѣжалъ отъ разумныхъ людей, и все ради злаго пьянства; даже въ ярость впалъ. Благодать же Божія отступила отъ него и предался онъ въ разумѣ неиску сенъ—творить неподобное; и такъ пребывалъ день и ночь, ненасытно прилежа пьянству, и имѣніе свое расточилъ, и о домѣ своемъ радѣніе оставилъ, и домъ своей пустотѣ предалъ; жену же свою и дѣтей онищетилъ и по міру пустилъ. И пребылъ онъ въ такомъ скверномъ житіи около шести лѣтъ, день имѣя за ночь, ослѣпленія ради отъ хмѣлю, а ночь—за глубокую тьму, омраченія ради своего и сквернаго житія».

<sup>(1)</sup> Напр. въ сборникахъ Румянц. Муз. № 363 (л. 412), 170 (л. 11 на обор.), Моск. Архива Мин. Иностр. Двлъ № 250 (л. 278 на об.).

Потомъ, «въ нъкоторое время истрезвился и пришелъ въ чувство, *Богу на- ставляющу* его на спасеніе, отогнавъ отъ себя пьянство воздержаніемъ. Мо-литвами же и слезами душевное спасеніе и тълесное здравіе получилъ, и въ себя пришедши, скръпился.»

«Поймавъ *Хжиъля* связалъ ому кръпкими узами руки и ноги, и началъ его подробно спрашивать въ такихъ словахъ:

«Буйственный Хмѣль! Повѣдай мнѣ свой родъ и начальную свою славу, и всѣ свои злыя козни и ухищренія повѣдай мнѣ, и не утанвай отъ меня ничего, чтобы тебѣ избыть изъ рукъ моихъ невредиму. Много лѣтъ ты имѣлъ надо мною власть; а нынѣ я имѣю надъ твоею буйственною и безсрамною головою.»

Затемъ начинаетъ свою повесть высокоумный Хмель, олицетворение злаго демона пьянства, нечто въ роде нечистаго духа Горя-Злочастия:

«Хмвль же сталь отвечать мужу тому все подробно. Азъ убо Хмвль отъ рода велика и вельми славна; силенъ и богатъ; добра у себя никакого не имъю, а имъю ноги тонки, а утробу прожорливую; а руки мои обдержать всю землю. Голову имъю высокоумную, а ртомъ я несовершенъ. Языкъ имъю многоглатоливъ, а очи у меня безсрамны. А вотъ моя пьянственная начальная слава. Далъе идетъ повъствованіе о Нов, въ духъ тъхъ народныхъ, грубыхъ передълокъ, которыя попадаются въ нашихъ рукописяхъ о Китоврасъ и царъ Соломонъ и т. п.

«Въ древнее время быль человъкъ, имя ему Ной, праведенъ во всъхъ человъкахъ; люди же тогда жили въ великомъ согръщении. И восхотълъ Господь скверну человіческих діль очистить, и сотворить потопъ на землі. И посдаль къ нему, Ною Праведному, ангела своего, и повелёль Ною сотворить ковчегь; Ной же по ангелову благовъстію созидаль ковчегь тринадцать мьсяцевъ, а женъ своей не сказывалъ, куда ходитъ и что дълаетъ. Поспъшникъ же мой, дьяволь, желая меня Хитля прославить, прикоснулся къ жент Ноевой, и сказаль ей: жено! повъдай миъ, куда ходить Ной, мужъ твой? Она же сказала ему: крепокъ мой мужъ: не говоретъ мне своей тайны. Дьяволъ же сказаль ей: жено! послушай меня: есть трава по рекамь, вьется по деревьямь; нмя ей Хмъль. И ты ступай, нарви травы той цевту, упарь и уквась ее; и тъмъ его напой: и онъ повъдаетъ тебъ все, куда ходить и что дълаеть. И сошель Ной съ горы по обычаю, пищи ради; и сказаль жент своей: жено! дай мить квасу; отъ работы своей сильно хочу испить. Жена же, наливъ чашу, подала ему. Ной выпиль и похвалиль, и сказаль: нъть ли еще? Жена дала ему еще двъ чаши. Испивши Ной легъ опочить. А жена начала его ласковыми словами спрашивать: куда, господине мой, ходишь и что творишь? Ной и разсказаль ей все по ряду. На утро пошель въ горы, и увидель ковчегъ

свой разоренъ, и сталъ плакать. И явился ему ангелъ Господень, и сказалъ ему: не велълъ я тебъ повъдать дъла этого женъ твоей. Услышалъ про то дъяволъ, и разорилъ твой ковчегъ. — И съ того времени сталъ я Хивль славенъ по всей землъ, и распространилось имя мое во всъхъ человъкахъ».

Этотъ разсказъ о Нов, при всей своей грубости, имъетъ въ исторіи нашей древней литературы особенный интересь потому что будучи заимствованъ изъ апокрифическихъ Библейскихъ сказаній, черезъ народные расказы, онъ передѣланъ на русскіе нравы. (1) Тутъ есть и квасъ, и брага съ хиѣлемъ, и коварная жена, хитростью вывѣдывающая у своего мужа тайну. Въ слѣдую— щихъ затѣмъ словахъ Хиѣля нельзя не видѣть сходства съ приведеннымъ выше отрывкомъ изъ Ичелы.

«Когда захочеть человекь причаститься мие, и выпьеть чашу малую, единую, и та ему будеть во здравіе; а другая вь веселіе, а третья въ отраду, а четвертую выпьеть, и та ему будеть во пьянство—чашку разумый душника мѣренъ (<sup>2</sup>). И тогда начну я мѣсто себѣ строить въ человѣкѣ томъ. Когда онъ выпьеть пятую и шестую, тогда обрящу въ немъ покой мой добръ, и начну всеми суставами его владеть. И сотворю во главе его и въ утробе его многую теплоту: утроба же его и сердце пожелаютъ многаго питья. И довольство его отниму отъ него, и вложу его въ пьянство безмърное; и сотворю ого смѣла и буйна, горда и величава, суемудрена и тщеславна, многорѣчива и самохвальна. И будеть онь прекословить и браниться ибиться до крови и до смерти. Елико бо человъки пісти, толоко мить Хмилю силы подасти. И когда я умножусь во главћ и во утробъ его, тогда одолбю душевную и твлесную силу его; и начнетъ колебаться и шататься, какъ древо вътромъ колеблемо; и учнетъ падать и валяться, какъ колода, порываемъ мною; и учнетъ разбиваться о древа и о каменіе. Наутріе же сотворю ему болізнь и скорбь, и уныніе, и мракъ, и печаль, и воздыханіе, дондеже причастится паки ко мит».

Потомъ похваляется Хмвль, какъ онъ властвуеть надъ людьми всякаго чину и губить ихъ, когда они съ нимъ спознаются. Какъ въ Пляскъ Смертей, безобразный оставъ является неразлучнымъ спутникомъ особъ разнаго сословія; такъ и высокоумный Хмвль дружится и знается съ свътскими и ду-

<sup>(1)</sup> Изображеніе этого сюжета изъ Лицевой Библін XVII в. смотр. выше въ статью о Русскому эпосле.

<sup>(3)</sup> Это замъчаніе—въроятно, позднъйшая вставка, или глосса, переписчика,—прибавлено для того, чтобы усилить впечатлъніе отъ цълаго ряда едной за другою выпиваемыхъ чарокъ. Писецъ, а можетъ быть и сочинитель, зналъ по опыту, что четырьмя обыкновенными чарками не спонин; пототу наивно прибавилъ, что здъсь разумъстся мпърный душникъ, въроятно мъра, выпиваемая однимъ духожъ, за одниъ духо, какъ обыкновенно пивале русскіе богатыри,

ховными, съ бояриномъ и селяниномъ, съ богачемъ и мастеровымъ работникомъ; не забываетъ, между прочимъ, и доброй жены, которой сулить бъду и развратъ, и забвение всъхъ семейныхъ обязанностей супруги и матери, если только она его Хмъля полюбитъ.

Такъ какъ нашъ горемычный молодецъ, въ Горъ-Злочастів, былъ человѣкъ зажиточный и промышленный; то послушаемъ, что говоритъ Хмѣль о бога-тыхъ и мастеровыхъ.

«Если начнетъ меня любить богатый; доспъю его скорбна и глупа, и будетъ въ раздранной ризъ и во утлыхъ сапогахъ ходить; а у людей учнетъ въ займы просить: но ему не дадутъ; да и впредь ему добра не видати».

«Если содружится со мною какой мудрой и умной коего чину мастеровой человъкъ; и отыму я у него мастерство, и умъ его и смыслъ; и учино его въ воли своей; и сотворю его, какъ единаго отъ безумныхъ. А съ похимълья и не со многаго питія пьянъ бываетъ. И воздвигну въ немъ похоти плотскія и помыслы злыя; и потомъ ввергну его въ большую погибель. Отъ Бога не будетъ помилованъ, а отъ властей не будетъ пожалованъ, а отъ дей будетъ вельми посрамленъ».

По обычаю старинныхъ повъствователей требовалось къ концу расказа удовлетворить читателя полезнымъ, нравственнымъ выводомъ. И потому бывшій пьяница, держащій Хмъля въ оковахъ, вывъдываетъ отъ него, какъ же спастися отъ пьянства. Хмъль открываетъ ему тайну: когда пьяница просинтся, то пусть выпьетъ, но немножко (потому что вдругъ покинуть питья не можетъ); затъмъ, пусть проходится и потомъ уже примется за духовный подвигь. Конечно, не стоило держать Хмъля на цъпи изъ-за такого нашвнаго результата; но сочинитель почитаетъ себя въ правъ вознаградить за это узника свободою: «И абіе мужъ той разръши Хмъля отъ узъ, глаголя: иди къ своему поспъшнику, иже надъ піанствомъ, бъсу; и азъ убо тебъ, твоя злая кознованія выслушавъ вся, всяко потомъ тебъ не учну касатися во въки.»

Этимъ оканчивается самая повъсть. Но авторъ прибавляеть, въ видъ заключенія, трогательное увъщаніе, въ которомъ между прочимъ опять касается пагубнаго возрастанія въ числъ выпиваемыхъ чашъ. Впрочемъ наивно снисходитъ онъ къ слабостямъ своего читателя, разръшая ему кратерцы (чашечки) деть или много что три: «а боле сего отнюдь, возлюбление, никако же не пій, да безъ смущенія пребудеши и спасенія не лишишися.»

Въ связи съ повъстью о Нов, въ старинныхъ русскихъ сборникахъ встръчается расказъ о *Происхождении винокуренъя*. Будто бы на Аравитскихъ горахъ оставалось до поздиващихъ временъ то зелье, изъ котораго было сварено пьяное пойло для Ноя. *Пъяный бъсъ*, желая обогатитъ и ввести въ

честь нъкотораго человъка, добыль ему этого зелья и научиль его курить вино. «И оттуда разнесеся то хитрое зеліе, сій ръчь, нынъшнее вино, рекомая горълка, по всъмъ странамъ и градомъ, въ Цареградъ (¹), и въ Литву, и въ Нъмцы, и во вся грады, и къ намъ въ свято-русскую землю.» (²)

Вслъдъ за повъстью о Хмълъ, въ рукописяхъ XVII въка иногда вписывались переписчиками другія сочиненія о томъ же предметъ. Такъ въ той же Архивной рукописи, далъе слъдуеть еще сочиненіе о пьянствъ, подъ названіемъ *Тропиче*, и занимъ еще стихотвореніе, писанное силлабическими виршами: «Двоестрочіемъ о безмърномъ питіи и о зломъ запойствъ.» И въ Румянцовскомъ Сборникъ (№ 363), послъ повъсти о высокоумномъ Хмълю, вписано Слово о лънивыхъ и о сонливыхъ и упіянчивыхъ, то есть, уцьянчивыхъ (л. 415). Какъ Тропникъ, такъ и это Слово заслуживаютъ вниманія читателей.

Тропникъ — собственно Твореніе Иннокентія, папы Римскаго, вообще правоучительнаго содержанія, — но въ Архивномъ Сборникъ есть не что иное, какъ собраніе разныхъ изреченій только о вредъ пьянства, съ присовокупленіемъ нѣкоторыхъ исторій, какъ церковныхъ, такъ и мірскихъ. Въ такомъ же видъ располагаются наставленія въ «Пчелахъ», раздъленныя на главы: объ умъ, о богатствъ, о счастіи и т. п.; такъ что этотъ Тропникъ можно разсматривать, какъ главу изъ Пчелы о пьянствъ.

Остановимся на двухъ свътскихъ исторіяхъ. Одна помъщена между разказами о Сампсонъ и Юдиен:

«Греческій царь Михаиль со игрецемъ Василіемъ въ піанствъ изгубили зерцало; а то зерцало винныхъ людей безъ суда обличало. Да среди двора царева стояло райское древо со многими птицами; да на царевъ жь дворъ была палата отъ древъ негніющихъ, а въ палатъ были три камени, аки корчаги, день и нощь свътили: то все въ піянствъ изгубили». Эта статья взята изъ хронографовъ.

Другая исторія помѣщена въ концѣ Тропника, передъ заключеніемъ. Она особенно любопытна по характеристикѣ русскихъ нравовъ начала XVII вѣка.

«Какъ стоялъ Владыславъ Жигимонтовичъ подъ Москвою; и смѣтили Поляки, міромъ вина подвезли на Ходынку; продавали питіи ковшъ по московске. И Московскіе люди на вино падки: множество вина покупая, пили. И тогда Поляки на Ходынкѣ за седмь версть отъ бѣлого города Московскихъ людей посѣкли 2030». Далѣе идетъ стихами:

<sup>(1)</sup> Въ рукоп. *въ щари*.

<sup>(3)</sup> Костомарова Памятинки старинной Русской Литературы 1860 г. стр. 137

А все сіе отъ піанства учинилось, Толико телесъ подъ мечъ подклонилось. Они себе погубили, Что вельми много вина пили. Только было имъ вина не много пити, И такой бы силь потраченой не быти. (1)

Затъмъ авторъ заключаетъ Тропникъ слъдующими словами: «И во многихъ писаніяхъ (²) о піанствъ много обрътохъ писано, гдъ что отъ запойства изги-бло; и много здъ не писахъ; поне мало вкратцъ нъчто объявихъ, пользы ради слышащимъ. Аще бы намъ вино въ мъру славя Бога пити; ино бы было добро, и Богу угодно (³), людемъ не проторно, убогимъ необидно, вельможамъ и властелемъ росправно, сиротамъ пріятно, нищимъ кормно, попамъ стройно, а мастеровымъ бы людемъ было сытно».

Еще замечательные въ литературномъ отношени Слово о ленивыхъ и о сонливыхъ и упіянчивыхъ. Это стихотвореніе, въ народномъ духе, по складу, а частію и по мыслямъ, довольное сходное съ Горемъ-Злочастіемъ. Въ рукописи оно писано въ сплошную строку, и въ началь съ припискою обращенія, приличнаго поученію или слову, но не принадлежащаго этому стихотворенію. Воть оно все сполна:

О чадо мое любимое!

Размотряйтеся и разумвйте истиниу.

Не долго спите, не долго лежите;

Якожь многожды спати имамы безъ мъры,
Добра не добыти, а лиха не (4) избыти,

А славы добрые не получити,

А красные ризы не носити,

А медвяны чаши не испивати,

А своего хлъба не вдати,

А богу и князю милу не бывати,

А сладости не видати.

А бъда его по голенямъ бьетъ,

А недостатки дома живутъ,

А раны по плечамъ лежатъ,

<sup>(1)</sup> Въ рукописи писано въ строку.

<sup>(2)</sup> Въ рукоп. писаніи.

<sup>(3)</sup> Въ рукописи 10дно.

<sup>(4)</sup> Въ рук. но.

А хула по ушима его,
А уныніе на главъ его,
А срамъ у него на бородъ,
И оскомина ему на зубехъ,
И печаль ему на сердцъ;
А во чревъ у него воркота,
И во всъхъ жилахъ и во удехъ у него слабо,
И убожіе у него въ калитъ (1) съдитъ,
А въ прикалитъ себъ гнъздо свило.

Стихотвореній о вредъ пьянства, какъ кажется, довольно много было слагаемо въ XVII в. Въ Сборникъ, откуда взяты мною повъсть о Волотъ Волотовичъ и нъсколько сатирическихъ піесъ, помъщено слъдующее Слово о піянствю, очевидно, основанное на приведенной выше повъсти о хмельномъ пити.

Аще кто станетъ много вина испивати: И будетъ бъды и бесчестія претерпъвати, И по семъ съ хмълемъ содружитца И отчаянъ ко всъмъ явитца.

## Сіе ево Хмпьлево дружелюбіе и ка піяницама похваленіе:

Аще содружитца со мною властелинъ, И онъ будетъ, аки глупый поселянинъ.

Аще содружитца со мною власть, Тогда постигнетъ его вскоръ великая напасть.

Аще содружитца со мною игуменъ, Ходить начнетъ съ сумою межъ гуменъ.

Аще содружитца со мною протопопъ, И онъ будетъ глупый пустопопъ.

Аще содружитца со мною попъ, И онъ будетъ аки кабацкой котъ.

Аще содружитца со мною чернецъ, И онъ будетъ аки верченой жеребецъ.

Аще содружитца со мною черница, И она будетъ непостоянная въ монастыръ жилица.

Аще содружитца со мною какова чина мужь, И я ему сотворю всякихъ злыхъ нуждъ.

<sup>(1)</sup> Въ мъшкъ, въ сумъ.

Аще содружитца со мною жена, И она будетъ мужу строптивая жена.

Аще со мною поселянить содружитца, То все село ево пусто сотворитца.

И станетъ рости вмъсто пщеницы кропива, А онъ безпрестани станетъ желати вина пити.

И тогда, яко гнусная свинія, будетъ скитатися, . . . . . въ скаредной грязи валятися.

И потомъ впадетъ въ великія бъды И совершенныя злыя погибели.

Аще кто отъ меня отъ хмвля не истрезвится, То злою смертію въ бъдномъ житіи скончится.

Того ради подобаетъ отстати, Чтобы отъ него зав не страдати.

Аще кто отъ него не престанетъ, Въ сихъ бъдахъ всяко постраждетъ.

Начало бользнемъ отъ піянства, И злое твореніе отъ безмърнаго запойства.

Піянство о Бога отлучаєть, И велію пагубу души содъваєть.

Аще кто безмърно станетъ пити, И утробу свою дуплити:

Многія бользии отъ піянства бываютъ, Вельми вся уды съ него растлъваютъ.

Мозгъ во главъ истинваетъ, И вся кости зъльнъ сокрушаютца,

Жилы истоичеваютца, И силы въ немъ умаляютца.

Образъ измънитца, И лице обрюзгло явитца.

Очи не видять, Уши не слышать.

Носъ лють зловонить, Уста смрадъ испущають.

Хребетъ погорбаяетъ, И брюхо ссыхаетца. Руцъ трясутца, Нозъ не гнутца.

Весь одряхлветь, Ничемъ не владееть.

О горе въ семъ въцъ піяницъ И въ будущемъ въцъ злое мученіс.

Лутче отъ сего піянства престати И въ трезвости и молитвъ пребывати.

И трезвенный квасъ не буяющи нити, И тъмъ себе полезно дуплити.

Или живобыстрая пити вода, Не мутящая, ниже колебая ума.

Народный рифмоплеть, начитавшись силлабическихъ виршей, создаваль себѣ болѣе удобный размѣръ, но еще не умѣлъ ладить съ искусственнымъ стихомъ. Тривіальностью своею это слово напоминаетъ не только подписи къ лубошнымъ картинкамъ, но и сатиры Кантемира, составляя переходъ отъ древнерусскихъ филиппикъ противъ пьянства къ грубой сатирѣ начала XVIII в.

## IV.

Показавъ отношение Горя Злочастия къ господствовавшему на Руси пороку, и къ сочиненіямъ, въ которыхъ онъ обличается, мы должны замітить, что, ограничившись только сказаннымъ, мы оставили бы нетронутою важивищую и существеннъйшую сторону, которою стихотворение касается дъйствительности, именно отношение его къ жизни семейной: Несчастный молодецъ является непослушнымъ сыномъ и въроломнымъ — изъ подозрительностя — женихомъ. Своеводьно вышелъ онъ изъ своей семьи, и сколько ни скитался по чужой сторонъ, не нашелъ семейнаго покоя, не завелся семьею вновь, не свилъ себъ гитадышка. Родительское благословеніе, которымъ и начинается разсказъ о злосчастін добраго молодца, есть главная двигательная сила всёхъ нравственныхъ интересовъ стихотворенія. Куда бы несчастный ни пришелъ, чтобы ни предприняль, сколь удачно бы ни шли дела его, всегда и везде несеть онъ на своей совъсти тяжелый гръхъ — онъ отказался оть опца и матери, отъроду и племени. Разсматривая стихотвореніе съ этой точки зранія, не можемъ не замътить, что оно ясно указываеть на ту эпоху, когда узы семейныя и родовыя считались столь священными, что уже только одно нарушеніе ихъ, какъ величайшій грѣхъ, влекло за собою неминуемыя бѣдствія. Не покорился молодецъ отцу съ матерью, и за то долженъ быль поклониться и покориться нечистому Горю-Злочастію: вотъ нравственная связь родительскаго благословенія, которымъ начинается разсказъ, съ безпощадными преслѣдованіями, которыя претериѣваетъ молодецъ отъ неумолимаго своего спутника, и которыя составляютъ главный предметъ повѣсти. Ту же нравственную мысль выражаютъ старинныя пословицы; напримѣръ, въ Архивномъ Сборникѣ XVII вѣка: «Кто не слушаетъ отца да матери, тотъ станетъ слушатъ телячьи кожи», тоесть, плети, кнута; въ рукописномъ сборникѣ Янькова, 1749 года: «Не слушавши родителя, послушаешь налача. Именно такимъ палачомъ выведено Горе-Злочастіе, которое безсемейному бобылю навязалось на шею, и какъ бы въ насмѣшку надъ неудачною его попыткою обзавестись женою и домикомъ, сулитъ ему свою собственную семью съ родственниками гладкими, умильтыми.

Но войдемъ въ нъкоторыя подробности о выведенныхъ въ нашемъ стихо-твореніи семейныхъ отношеніяхъ.

Первое, на что обращается наше вниманіе — это родительское наставленіе, освященное благословеніемъ, которому народная пѣсня не даромъ даетъ эпитеть великов: «благословеніе великов.» Наставленье родительское состоить вътесной связи съ общимъ направленіемъ нашей древней литературы, направленіемъ, по преимуществу, назидательнымъ: потому что великая задача, разрѣшавшаяся нашими грамотными людьми въ теченіи многихъ столѣтій, главнѣйшимъ образомъ состояла въ томъ, чтобы просвытить, образовать тѣ грубыя массы населенія, которыя встрѣчала грамотность, разносимая по далекимъ концамъ нашего отечества благочестивыми поборниками ученія книженаю, то-есть, просвѣщенія.

Простота въ изложеніи первоначальныхъ, такъ-сказать, элементарныхъ понятій нравственности и религіи, иногда плѣняющая своею дѣтски-добродушною наивностію, составляеть отличительную черту большей части поученій, сложенныхъ просвѣтителями древней Руси. Таковы, напримѣръ, поученія Преподобнаго Оеодосія, Луки Жидяты. Вотъ какъ начинаетъ свое слово одинъ изъ русскихъ ораторовъ, занесенное въ Златую Цѣпь XIV вѣка: «Придите, братія и сестры, придите, малые и большіе, придите попы и учители правой вѣры! Придите и послушайте не пустошных басенъ, но правой вѣры ученія. То на вредъ душѣ, а это на спасеніе, и на погибель бѣсамъ, и на прогнаніе грѣхамъ. Начну же говорить не завито, ни покровенно, чтобы всякъ разумѣлъ. Братія, первое, принявъ святое крещеніе правой вѣры, научимся бояться Бога и творить волю Его» и т. д. (л. 38). Съ тою же простотою и снисхожденіемъ

къ первоначальнымъ потребностямъ своихъ слушателей продолжаетъ этотъ ораторъ, призывая къ просвъщению не только грамотныхъ, но и не уливио-ицият грамотв, которыхъ на первый разъ обязываетъ немногими краткими мо-литвами (1); подобно тому, какъ Владиміръ Мономахъ совътуетъ своимъ дъ-тямъ безпрестанно читатъ, сидя на конъ, по крайней мъръ «Господи помилуй», если они не знаютъ никакой другой молитвы.

Впрочемъ, мы вовсе не имъемъ намъренія распространяться въ этой статьъ о предметъ столь обширномъ и разнообразномъ, какова назидательная литература въ памятникахъ нашей древней письменности. Надобно же было коснуться этого рода произведеній для того, чтобы выставить въ надлежащемъ свътъ поученія родителя дютямя, какъ одну изъ господствующихъ формъ древне-русскаго краснортчія. Отецъ являлся здъсь въ отночненіи къ дътямъ не только главою семейства, но и просвътителемъ, наставникомъ въ важитеншихъ правилахъ нравственности: онъ въ тъсномъ кругъ своей семьи совершаль то же великое дъло просвъщенія, тъ же духовные подвиги во имя истины и добра, которые на великомъ поприщъ широкой Россіи предоставлялосьсовершать Кириллу Бълозерскому, Стефану Пермскому, Зосимъ и Савватію Соловецкимъ.

Само собою разумъется, что и поученіе дътямъ, равно какъ и прочія литературныя формы, вошло въ нашу словесность по образцамъ греческимъ. Владиміръ Мономахъ имълъ передъ собою не только поученія юношеству Св. Расилія (2), какъ онъ самъ объ этомъ говоритъ, но, въроятно, и нъкоторыя дру-

Изъ Поуччнія Владиміра Мономаха.

Якоже бо Василій учаше: собравъ ту уноша, душа чисты, нескверви тълеси худу, кротку бесъду и въ мъру слово Господне, яди, питью безъ плища быти; при старыхъ молчати, премудрыхъ слушати, старъйшимъ покорятися, съ точными и меньшінми любовь имъти; безълуки бесъдующе, а много разумъти; не сверъповати словомъ, ни хулити бесъдою, не обило смъятися, срамлятися старъйшихъ, къженамъ нелъпымъ не бесъдовати, долу очи имъти, а душю горъ, пребъгати, не стръкати учить; легкихъ власти ин въ кую же имъти, еже отъ всъхъ честь.

Изъ Златой Цъпи.

Улобреніе (в.н.—я), ядение и питье бес клича съ въздержаниемь, предъ старци молчаніе предъ мудръйшими молчание и послушание, с подонымі любовь имъти с меншими любовное сочтаніе и наказание; плотьскыхъ любосластимхъ вещии бъгати; мало глаголати, а болъ разухъвати; не дерзу быти, словомъ ни преръкати, в ръчехъ не скоро въ смѣхъ въпадати; сорочяжну (т. е. стыдлису) быті, очи долу имѣти, а душю горф; не отвъщевати противу, не роптати, послушливу быти до смерти.

По изд. Археогр. Ком. I, 101. Слич. это мъсто съ выпискою изъ Поученія Василія Кесар. въ 17-й гл. Домостроя.

<sup>(1)</sup> Вотъ подлинныя слова рукописи: "Подобаеть же себъ пъти неумъющимъ грамоты, сице имъ пъти: Святы Боже 3, Пресвятая Троице, Отче нашъ, Господи помилуй."

<sup>(2)</sup> Для любителей родной старины предлагается здвсь сличеніе отрывка изъ Поученія Мономахова о Василін Кесарійскомъ съ словомъ этого святителя по той же рукописи Златой Цъпи (л. 41 на оборотв): Поученіе Святаго Василья о Житьи семь суетитмъ.:

гія сочиненія въ этомъ родъ. Такъ въ Изборникъ Свять лавовомъ 1076 г. (въ Публичн. Библ.) встричаются трогательныя почченія Ксенофонтальных своимъ сыновьямъ, святой Осодоры сыну. Для примера приведемъ последнее «Блаженная Осодора, взявъ свое дътище на колъни, лобзала его, говоря: сывъ мой любый! Время кончины моей пришло. Иду, откуда уже не возвращусь. Не говори, что осиротвень. Богъ и старшіе тебв вмісто отца, сверстники братья, малые — чада. Будь воздерженъ. Возсылай къ Богу молитвы, третій часъ и девятый, и вечернюю и утреннюю хвалу. Сынъ мой! терпи голодъ, и насытишься. Подавай алуушимъ хлъбъ свой и одежду свою нагимъ. Чужаго добра не желай. Зла не говори брату своему. Миръ имъй со всъми. Будь кротокъ, не славолюбивъ. И когда тебя вопрошають, отвъчай съ тихостію. Нерадуйся бъдъ твоего врага. Не дивися добротълица. Если на кого слышишь (?), то моли за него. Болящихъ посъщай, старыхъ утъшай, убогихъ напитай, скорбящихъ утвшь, заблуждающихся научи. Вдовицамъ будь помощникъ. Мертвыхъпогребай. Не бойся пакостей дьявола: онъ безсильны. Не бойся и мятежей его. Молись, ла не внидень въ напасть. А если внидень, опять молись, дабы ее избыть. Трудись всегда, да видить Господь трудъ твой, и попилеть тебъ свою помощь. Если во всемъ будешь поступать такъ, то въ царствіи Божіи водворишься» (л. 223-227). Поучение Ксенофонтово, между прочимъ, замъчательно тъмъ, что въ немъ отецъ приводить въ примъръ дътямъ собственную свою жизнь, какъ это дълаетъ и Мономахъ въ своемъ сочинении. «Не укорилъ я никого, говорить Ксенофонть: никому не вредиль, никому не завидоваль, не презираль нищихъ, не помышляль о чужомъ добрь, не позналь жены другой, кромъ вашей матери. Такъ и вы живите, дъти мои, да и васъ ублажить Господь! и т. п. (л. 217-223).

Въ старинныхъ рукописяхъ неръдко встречаются безыменныя поученія отъ отца къ сыну или вообще къ дътямъ. Древнъйшія изъ такихъ сочиненій носять на себъ характеръ по преимуществу религіозный. Въ поздивйшихъ къ религіозному и византійскому элементу присовокупляются наставленія практической, житейской мудрости. Къ древнъйшимъ принадлежить, напримъръ Слово нъко е го отца къ сыну, с лово душепо лезно, въ той же Златой Цъпи XIV в. (л. 7 на обор. и слъд.). Воть какъ оно начинается: «Сыпъ мой! чадо мое! приклони ухо твое и послушай отца своего, совътующаго тебъ спасеніе. Чадо! приблизь разумъ сердца своего и внемли глаголамъ родившаго тебя.» Возвышенный образъ мыслей и человъколюбіе составляють содержаніе такихъ поученій. Какъ напримъръ благородно слъдующее наставленіе въ томъ же поученій: «не стыдися всякому созданному во образъ Божій главы своея покланяти».

Поздиващія поученія идуть объ руку съ передълками Пчелы, съ собраніями изреченій мудрецовъ и великихъ людей, извъстными въ рукописяхъ XVII в. и въ старинныхъ печатныхъ изданіяхъ XVIII в. подъ именемъ Апофестматъ, а также съ повъстями и сказками наставительнаго содержанія. Такъ уже выше было замѣчено, что въ Румянцовской рукописи XV в. (№ 27, л. 409) записано поученіе отца сыну (¹), составленное Русскимъ, подъ вліяніемъ повъсти или сказки, издавна переведенной на славянскій языкъ подъ именемъ повъсти или сказки о Синагрипь. Вотъ нъкоторыя изъ наставленій этого поученія: «Чадо, отца своего почти, да имѣніе свое тебъ оставить; въ ночь безъ оружія не ходи: кто знаетъ, съ къмъ встрътишься; если не хочешь всть, то не вшь, да не назовешься объядчивымъ; если тебя позовутъ на объдъ, то по первому зову не ходи, а если позовутъ въ другой разъ, то знай, что тебя чествують, и иди съ честью; если хочешь дружиться съ другомъ, то прежде искуси его: скажи ему свою тайну, а черезъ день съ нимъ поссорься; и если онъ объявить твою тайну, то не другъ,» и т. п.

Въ полномъ своемъ развитіи родительское поученіе является въ половинѣ XVI в., въ сочиненіяхъ іерея Сильвестра, именно въ Домостров ивъ Посланіи и наказаніи ото отца къ сыну. Не будемъ теперь говорить о Домостров, объ этомъ наставительномъ сочиненіи, объемлющемъ весь внутренній бытъ Русскаго человѣка XVI в.: это увлекло бы насъ слишкомъ далеко за предѣлы нашей статьи. Но не можемъ прейдти молчаніемъ Наказанія ото отца къ сыну, тѣмъ болѣе, что въ немъ находимъ перечень важнѣйшихъ наставленій, изложенныхъ подробнѣе въ отдѣльныхъ главахъ Домостроя.

Въ своемъ наказаніи Сильвестръ соединяєть въ одно стройное цёлое древнейшія поученія, религіознаго характера и византійскаго происхожденія, съ правилами житейской мудрости, выработанными русскимъ здравымъ смысломъ и опытностью. Начинаєть онъ почти такъ же, какъ тоть благочестивый отець, котораго слово, обращенное къ сыну, мы замѣтили въ Златой Цѣпи. «Милое мое чадо, дорогое! Послушай отца своего наказаніе, родившаго тя, и воспитавшаго въ добрѣ наказаніи и въ заповѣдехъ господнихъ.» Приводить въ образецъ свою собственную жизнь, какъ это находимъ у Ксенофонта въ Изборникъ Святослава 1076 г. и у Владиміра Мономаха. Даже, можетъ-быть, въ этомъ мѣстѣ Наказанія Сильвестръ подражалъ Ксенофонту не только въ

<sup>(</sup>¹) Оно повторяется еще въ другой румянцовской же рукописи XV — XVI в. 202 358, л. 309.

мысляхъ, но и въ самомъ порядкъ изложенія, какъ это кажется изъ сличенія  $^{1}$ ).

Едва ли послѣ этого сличенія можно сомнѣваться, что Сильвестръ имѣлъ у себя подъ руками поученіе Ксенофонта, вѣроятно, въ позднѣйшемъ спискѣ.

Къ наставленіямъ чисто религіознымъ Сильвестръ присоединяеть мудрые и добрые совъты, какъ поступать съ людьми подначальными, какъ пещись о ихъ благъ, какъ върою и правдою служить царю. Все это изложено такъ просто, такъ удобопримънимо и убъдительно, какъ излагали только лучшіе изъ нашихъ древнихъ просвътителей. Впрочемъ, не надобно забывать, что рядомъ съ этими въ высшей степени существенными вопросами жизни, Сильвестръ съ свойственною нашей старинъ наивностью входитъ въ нъкоторыя мелочныя подробности объ умъньи жить и вести свои дъла разсчетливо. Напримъръ: «Гостей прівзжихъ у себя корми; а съ сосъдями и знакомыми любовно живи, о хлюбо и о соли, и доброй здълкъ, и о всякой ссудю. А поъдешь куды въ гости, поминки (т. е. подарки) не дороги вози за любовь.» Какъ въ этомъ разсчетливомъ хлъбосольствъ и въ подаркахъ не дорогихъ наивно выражается наша старина! Подобно Владиміру Мономаху, Сильвестръ совътуетъ на пути угощать тъхъ, съ къмъ придется встрътиться: «А въ пути, отъ стола, ъсть подавай домовнымъ государемъ (т. е. хозяевамъ домов, гдъ будемь останавли-

Изъ Наказанія Сильвестрова.

Не погръщихъ никогда же церковнаго пънія, отъ юности своея и до сего времени, кромъ немощи.

Ни нища, ни странна, ни убога, ни скорбна, ни печальна, никогда же презръхъ, кромъ невиденія.

И въ теминцы болна и пъленена, и изъ работы должьна, и во всякихъ нужахъ, по силе окуиихъ, и гладныхъ, по силе, кормихъ.

Далъе у Сильвестра вотавка, весьма важная по подробностямъ, характеризующимъ эпоху и образъ мыслей этого замъчательнаго человъка, именно о томъ, какъ онъ, отпуская на волю своихъ служителей, заботился, какъ отецъ, о судьбъ ихъ. Но потомъ опять входить въ тотъ жъ порядокъ изложенія, который замъчаемъ у Ксенофонта.

Не познахъ другія жены, разве матери твоея; еже съ нею обящахове, то и сотворихъ о Бозъ. Соверши, Христе, христіяньски сконьчати животъ свой, въ заповедехъ Твоихъ!

Далье идеть обращение къ сыну: живи, чадо, по христіянскому закону, и m. д. Изъ Селтославова Изборника 1076 г. (безъ соблюденія носовыхъ н іотпрованныхъ гласныхъ)
Стр. 218—218.

Не оставихъ цръкве божия вечеръ ни заоутра ни полоудие.

Не правърахъ, инштинх, ни оставихъ странъна, и печяльна не правърахъ викъгда желиже втъминцахъ заключении, потребъная имъ даяхъ: инже въ планъницахъ избавихъ:

Не помысляхь на добротоу чюжю, не познахъ жены друогыя, развъ матере ваю, и та дондеже ва роді, и потомъ еште не познахъ ея, нъ съвъ-штяховъ ся чистою съвъстью телесьною, и о господъ моудръ съхраниховъ ся, по православьнен всякон въръ: тако сътворихъ до съмрытьнааго дне.

<sup>(</sup>¹) Напримъръ.

ваться), и приходящимъ, и ихъ съ собою сажай за столъ, и питейца такоже подавай; а маломожнымъ милостыню давай. Будещь такъ поступать, то вездъ тебя будуть ждать и встрычать, въ путь провожать; оть всякаго лиха будуть беречь; а на дорогъ не розобьють; того ради кормять: добраго за добро, а лихова отъ лиха: тотъ на добро обратится. Во всемъ въ томъ убытка нътъ: въ добрыхъ людяхъ хлёбъ соль заемное дёло, а поминки (т. е. подарки) также, а дружба въ въкъ, а слава добрая. А на дорогъ, и въ пиру, и въ торговлъ, отнюдь самъ брани не зачни; а кто излаетъ (т. е. обругаетъ), терпи, Бога ради, а отъ брани уклонися: добродетель злобу преодолеваеть: ибо Господь гордымъ противится; смиреннаго Богъ любитъ, а покорному Богъ благодать даетъ. Кромъ пословиць, едва ли где въ другомъ месте высказывался такъ сильно и метко этотъ русскій здравый смысль, какъ въ сочиненіяхъ Сильвестра. И какъ ловко приноровляется Сильвестръ къ обстоятельствамъ жизни, какъ просто и легко умфеть извинить дичныя свои выгоды и согласить ихъ съ требованіями совъсти! «Если людямъ твоимъ случится съ къмъ брань где-нибудь, и ты своихъ брани,» прододжаетъ онъ: «а кручиновато дъло, ты и ударь, хоть и твой правъ: темъ брань утолишь, также убытка и вражды не будетъ. Да еще педруга напонть и накормить хлибомь да солью: ино, вмисто вражды, дружба». Какъ это все практично! Во-первыхъ, не будеть убытка, а во-вторыхъ, и совъсть спокойна: ты покоришься врагу; стоить только ударить своего, хотя бы онъ и правъ былъ!

Но возвратимся къ Горю-Злочастію. Къ объясненію этого стихотворенія относятся слъдующія два мъста изъ Сильвестрова Наказанія. Первое мъсто: «Возненавиди, якоже милаго, душетлъннаго, хмъльнаго питья. Господа ради отверзи отъ себъ піяньство; ибо въ семъ недугъ всѣ злые раждаются обычаи. Если отъ сего сохранить тебя Господь, вся благая и полезная отъ Бога получишь, и отъ человъкъ честенъ будещь, и души своей просвъте сотворишь на вся добрыя дъла.» — Другое мъсто еще поливе выражаетъ мысль злополучныхъ родителей въ Горъ-Злочастіи: «А не всякому духу въруй: доброму ревнуй; лукавыхъ и законопреступныхъ, во всякихъ обычаяхъ, отнюдь не люби; а законный бракъ, со всякимъ опасеніемъ, храни: до кончины живота своего чистоту тълесную храни; кромъ жены своей не знайникого. И пьяньственнаго недуга такоже берегися: ез двухъ сихъ главизнахъ вся злая сводятся, до ада преисподняго; и домъ пусть; имъню тщета; и отъ Бога не помилованъ будещь, и отъ людей безчестенъ и посмъянъ и укоренъ, и отъ родителей проклять». Не сбылось ли все это съ нашимъ добрымъ молодцемъ?

Стало срамно молодцу появитися Къ своему отцу и матери, И къ своему роду и племени, И къ своемъ прежнимъ милымъ другомъ.

Когда онъ сидълъ повъся голову, на пиру у добрыхъ людей въ чужой сторонъ, его спрашивали:

За чъмъ ты на пиру не весель съдишь, Кручиноватъ, скорбенъ, не радостенъ, Ни пъшишься, Да ни чъмъ ты на пиру не хвалишься? Чара ли зелена вина до тебя не дохаживала? Или милые дъти тебя изобидъли? Или глупые люди немудрые Чъмъ тебъ, молодиу, насмъялися?

Къ этимъ двумъ мъстамъ изъ Наказанія надобно присовокупить следующее нзъ самаго Домостроя: «Когда званъ будешь на бракъ, не моги упиваться до пьянства, ни поздо сидеть, потому что во многомъ пьянстве и въ долгомъ сидвнін, бываеть брань и свара (т. е. ссора), и бой, притчею (т. е. случаемь, бъдою), и кровопролитіе, и ты, бывъ туто же, если и не бранишься, ни дерешься, будешь въ той брани и въ дракт не последній, но первый, потому что долго сидишь, и брани дожидаешься (1). И государю (т. е. хозяину) въ томъ на тебя молва же: спать къ себъ нейдешь, а домочадцамъ покоя въ томъ нътъ, и расправки съ иными зваными. Если же упісшься до пьяна, а къ себъ спать не сойдешь, или не сътдешь, тута и уснешь, гдл пила, и будешь небрегомъ никъмъ же, ибо люди многи, а не ты единъ. И въ томъ во своемъ пьянствъ и небреженіи, платье на себъ изгрязнишь, и колпакъ или шапку истеряешь: если будеть денегь въ мошнь, или въ калить (во мьшкь), то выймуть; ино въ томъ государю (хозяину), у кого пиль, на тебя кручина, а тебъ наиначе: се нэтерялся! а отъ людей срамота, и мольять: гди пиль, туть и уснуль; кому его беречи, самому пьяну. Видишь ли, каковъ срамъ и укоръ, и тщета имънію во многомъ пьянствъ! А если сойдешь или сътдешь, а въ пьянствъ во многомъ, и ты на пути уснешь, а до дому не добдешь; постраждешь горше пер-

<sup>(1)</sup> Слич. въ поученін Акира, въ сказкъ о Синагрипъ: «Чадо, егда бой бываеть, и ты не ходи, а придешь, и ты не смъйся, а въ смъху безуміе исходить, а въ безумін сваръ, а въ сваръ тяжба, а въ тяжбъ бой, а въ бою смерть, а въ смерти гръхъ раждается». Въ поученін Румянц. Сборника XV в.: «Сыну, въ пиру не съди долго, егда преже изхода твоего изженеть тя».

ваго: соймуть съ тебя и все платье, и что имъешь съ собою, и не оставять и ни срачицы. А если не изтрезвишься, и въ конецъ упьешься, — реку: съ тъломъ душу отщетишь: многи пьяни отъ вина умираютъ и на пути озябанотъ.» Гл. XI. Какъ върно предсказана въ этомъ поученіи судьба нашего бражника! Когда его другъ и названый брать, задумавъ его ограбить, сначала напоилъ до пьяна, тогда:

Упился онъ безъ памяти,

И идл пилз, тутз и спать сложился,
Понадвялся онъ на брата названаго.

Какъ будетъ день уже до вечера,
А солнце на западв,
Отъ сна молодецъ пробужаетца,
Въ тъ поры молодецъ озирается:
А что сняты съ него драгіе порты,
Чары (1) и чулочки все поснимано,
Рубашка и портки все слуплено,
И вся собина (2) у его ограблена,
А кирпичекъ положенъ подъ буйну его голову,
Онъ накинутъ гункою (3) кабацкою,
Въ ногахъ у него лежатъ лапотки-отопочки (4),
Въ головахъ мила-друга и близко нътъ.

Изъ сличенія этого мѣста съ Домостроемъ очевидно, какъ типиченъ и согласенъ съ дѣйствительностью выведенный въ нашемъ стихотвореніи геройбражникъ.

Тъмъ же общимъ характеромъ, тъмъ же отсутствиемъ индивидуальныхъ подробностей отличается и самое поучение, которымъ отецъ и мать напутствують бражника. Нъкоторыя изъ наставлений даже даютъ поводъ подозръвать не былъ ли знакомъ авторъ этого стихотворения съ поучениемъ Акировымъ и русскими его передълками? Для сличения вотъ примъръ:

Не ходи, чадо, въ пиры и въ братчины; Не садися ты на мъсто большее; Не пей, чадо, двухъ чаръ за едину. Еще, чадо, не давай очамъ воли:

<sup>(1)</sup> Черевики.

<sup>(2)</sup> Имвиье, рухлядь какъ и досель кое-гдъ въ областномъ языкъ.

<sup>(3)</sup> Отрепьемъ.

<sup>(4)</sup> Отопокъ — отоптанный, изношенный лапоть, ошметокъ.

Не прелыщайся, чадо, на добрыхъ красныхъ женъ.

Не бойся мудра, бойся глупа.

Не дружися, чадо, съ глупыми, немудрыми.

(Не) буди послухъ лжеовидътельству.

Въ поученіи Акира: «Пришедъ въ пиръ, и ты не садись въ большемъ мѣств, и придуть иные, меньше тебя, и они подвинуть тебя въ большее мѣсто, и ты будешь честенъ (¹); чадо, до дна чары не пей; чадо, на женскую красоту не зри, та бо красота, сладитъ аки медвяная сыта, а послѣ горчае желчи и полыни травы будеть. — Чадо, лучше съ умнымъ великій камень поднять, нежели съ безумнымъ вино пить. — Чадо, аще умнаго человѣка послушаеши, и ты аки сахару насладишися. — Чадо на друга не клевещи, и лиси послужт не буди.»

Замъчательнъйшее изъ прочихъ наставленій родительскаго поученія въ нашемъ стихотвореніи, выходящее изъ разряда общихъ мъстъ, касается сохраненія доброй славы рода-племени. Бойся глупыхъ, говорятъ отецъ и мать своему сыну: чтобы глупые не сняли съ тебя дорогихъ одеждъ, чтобы не причинили тебъ позора и стыда великаго, и племени укору и поносу бездъльнаго.

Само стихотвореніе указываеть, что подъ племенемь здівсь разумівется цівлый родь, а не одна семья отца и матери. Когда молодца ограбили,

> Стало срамно молодцу появитися Къ своему отцу и матери, И къ своему роду и племени.

<sup>(1)</sup> Слич. Въ той же Златой Цепи Словцо о друзекть: «Другом же малымъ и великымъ покаряйтеся, или на пиръ звани будете, сядите на последнемъ месте по суангелью, рече бо сгда званъ будещи на бракъ не сяди на преднемъ месте, сгда кто честиен тобе будеть званыхъ и пришедъ звавыи тя и речеть ти дружи данже сему место и тогда начиещи с соромемь поселатися ниже, но сгда званъ будещи на пиръ, шедъ сяди на последнемь месте да сгда придеть звавыи тя и речеть ти друже сяди выше, и тогда будеть ти слава предо всеми съдащими с тобою, яко всякъ возносанся смириться а смерянся вознесется». — Сверкъ того, наставление о томъ, чтобы знаться и дружиться съ мудрыми, а не съ глупыми, имееть позади себя целые трактаты о мудрости и глупости из Пчеласт, какъ переведенныхъ, такъ и переделанныхъ, откуда они вошли въ Слово о Данилъ Заточникъ.

٧.

Теперь остается намъ разсмотръть другой эпизодъ, которымъ наше стихотвореніе соприкасается съ бытомъ семейнымъ. Это не удавшаяся женидьба добраго молодца въ чужой сторонъ. Когда онъ «присмотрълъ себъ невъсту по обычаю,» Горе-Злочастіе, этоть демонъ его нечистой совъсти, явившись ему во снъ, возбуждаеть въ немъ мрачныя подозрънія:

> Откажи ты, молодецъ, невъстъ своей любимой; Быть тебъ отъ невъсты истравлену, Еще быть тебъ отъ тое жены удавлену, Изъ злата и сребра быть убитому!

Ужасная перспектива жениху, который уже созываеть «любовных» гостей» на брачное къ себъ пиршество! И какое спасеніе указываеть ему этотъ злой демонъ?

> Ты пойди, молодецъ, на царевъ кабакъ: Не жали (¹) ты, пропивай свои животы!

Итакъ, въ семейной жизни сулить ему Горе развратъ и смерть, — въ бродячей, холостой — пьянство и нищету, а затъмъ — грабежъ и убійство. Положеніе, по истинъ, ужасающее, отчаянное!

Какія же основанія, какое право имѣлъ нашъ злосчастный герой заподозрить свою невѣсту, если не въ полной готовности на такое ужасное преступленіе, по крайней мѣрѣ — въ способности, въ расположеніи къ этому дѣлу? (Потому что совѣтъ приснившагося Горя-Злочастія—не что иное, какъ голосъ его собственнаго боязливаго подозрѣнія).

Во первыхъ, предположимъ, что все это черная напраслина излукавившенося, нечиство Горя. Положимъ, что добрый молодецъ, неоднократно обманутый на чужой сторонъ и друзьями, и назваными братьями, потерялъ всякую въру въ добрыхъ людей. Положимъ, что уважение къ своему роду-племени заставляло древняго русскаго человъка, замкнутаго въ узкій кругъ семейныхъ и родовыхъ отношеній, смотръть недовърчиво и враждебно на все, что выходило изъ этихъ тъсныхъ границъ. Положимъ, что нашъ герой былъ внутренно убъжденъ въ непрочности своего благосостоянія на чужой дальней сторонъ, и притомъ, нажитаго безъ родительскаго благословенія. Положимъ, что онъ не върилъ въ счастіе своей новой семейной жизни, въ счастіе, задуманное

<sup>(1)</sup> He masti.

безъ въдома отца и матери, и не напутствуемое ихъ совътами и молитвою. Во всякомъ случат надобно признаться, что онъ имълъ самыя грубыя понятія о человъчествъ; потому что орудіемъ своей казни, своимъ палачомъ ръшился назначать, безъ всякаго основанія, свою нареченную невъсту, — представлять въ своемъ разстроенномъ воображеніи, что именно она, а не кто другой, отравить его, или удавить, убьетъ изъ-за серебра и золота.

Къ сожальнію, нельзя не сказать, что разстроенное воображеніе нашего героя находило себт опору въ дъйствительности: оно рисовало ему образы въ духв того времени, когда не умъли уважать женщину икогда общимъ неуваженіемь поддерживали въней правственное ничтожество. Посмотрите, что говорить о женщинъ одинъ изъ образованнъйшихъ русскихъ людей XVI въка, тоть же Сильвестръ въ своемъ «Наказаніи» сыну, о томъ, какъ онъ должень учить свою жену: «Сама бы *хмъльного питья отнюдь нелюбила*, и дъти и слуги у ней того не любили же. А всегда бы жена безъ рукодълья сама ни на часъ не была, развъ по болъзни, а слуги у ней такоже. А въ гостяхъ будеть, или у ней гости, отнюдь бы сама пьяна не была; а съ гостьями бестда бы была о рукодъльи, и о домашней порядит, и о законномъ христіяньскомъ житін, а не пересмъивалась, и не переговаривала бы ни окомъ ничего Въ гостяхъ и въ дому пысней бысовских, и всякого срамословія...., сама, и слуги, не говорила и не творила бы того; ни у кого бы не слушала. И волхвовь и кудесниковь, и всякого чарованія не знала бы». Такимъ образомъ въ женъ порядочнаго человъка, какимъ былъ сынъ Сильвестровъ, предполагалась возможность такихъ гнусныхъ пороковъ, какъ пъянство, срамословіе невъжественное убъждение въ силу чарований, обыкновенно соединявшихся съ привораживаньями и отравленіемъ, какъ свидътельствують старинныя слъдственныя дела о ворожеяхъ! И въ добавокъ ко всему этому, постоянно обидное сближение обязанностей и положения жены съ слугами! Она только первая изъ нихъ, ближайшая къ своему господину. Но продолжимъ изъ «Наказанія»: «Аще не внимаеть сего, всячески наказуй, страхоми и спасая; а не гиввайся на жону, а жона на тобя; наказуй на единь; да наказаев примолеи: и жалуй и люби ее». Статья о наказаніи жены даеть такія характеристическія. черты для исторів женщины въ древней Руси, что мы почитаемъ нелишнимъ еще разъ привести съ дополненіями нѣкоторыя подробности, изложенныя въ 38-й главъ Домостроя: «А только жены, или сына или дщери, слово или наказаніе нейметь, не слушаеть, и не внимаеть и не бонтся, и не творить того, какъ мужъ или отецъ или мати учить, — ино плетью постегать, по винъ смотря; а побить не передъ людми; на единъ: поучити да примольите в пожаловать; а никако же не еньватися ни жень на мужа, ни муover na overy. A npo beaky buhy: no yxy, nu no brashbio  $\binom{1}{1}$  he obth; he noab сердце кулакомъ; ни посохомъ не колоть; ни какимъ железнымъ или деревяннымъ не бить: кто съ сердца или съ кручины такъ бьеть, — многи притчи отъ того бывають: слепота и глухота, и руку и ногу вывихнуть, и персть; и главоболіе, и зубная бользнь: а у беременныхъ женъ и дътемъ поврежденіе бываетъ во утробъ; а плетью, съ наказаніемъ, бережно бити: и разумно, и больно, и страино, и здорово. А только великая вина и кручиновато дъло, и за великое и за страшное ослушаніе, и небреженіе, — ино соймя рубашку плеткою впосмивенько побить, за руки держа: по винъ смотря; да поучивъ примолвити; а гитвъ бы не былъ; а люди бы того не видали и не слыхали». Чтобы понять эту странную любовь мужа, съ плетью въ рукакъ, къ своей женъ, которую онъ разумно и вижаненько поучаеть, надобно войдти въ мысли стараго русскаго человъка, для котораго жена — не самостоятельное существо, равное въ человъческихъ своихъ правахъ съ мужемъ, имъющее свой собственный разумъ и волю, но жалкое созданіе, не достигшее нравственнаго и умственнаго совершеннольтія и не имъющее ни способности, ни силы, когда либо его достигнуть, постоянно зависимое оть мужа, не только въ быту семейномъ и общественномъ, но и въ жизни духовной, постоянно имъ поучаемое, наставляемое во всемъ, какъ жить и действовать, какъ думать и чувствовать, даже что говорить и какъ отвъчать на предлагаемые вопросы. Эта грозная любовь мужа къ женъ, наказующая и милующая, есть любовь строгаго отца къ дътямъ, правосуднаго-господина къ слугамъ. Оттого, одному и тому же наказанію подвергаются и жена, и діти, и слуги; потому жена унижена до рабыни, но съ другой стороны и слуги сравнены съ женой и детьми.

Впрочемъ, по нынѣшнимъ понятіямъ нельзя судить о значеніи розги и плетки въ домашнемъ быту старой Руси. Эти наставительныя орудія были въ глазахъ нашихъ предковъ столь же необходимымъ средствомъ къ просвѣщенію,
какъ разумное слово или добрый примѣръ. Въ Словѣ о челяди (въ той же
«Златой Цѣпи» XIV в.) даются подробныя наставленія, какъ наказывать домочадцевъ: «если они тебя не слушаютъ и по твоей волѣ не ходятъ; то лозы
на нихъ не щади, до шести ранъ, и даже до двѣнадцати. Если велика вина;
то и двадцать ранъ. Если очень велика, то тридцать ранъ лозою; но больше
тридцати не велимъ».

Похвала розгъ, составленная виршами въ духъ старыхъ понятій, записана въ той же рукописи, изъ которой взято «Горе-Злочастіе». Вотъ эта похвала вмъстъ съ заглавіемъ:

<sup>(1)</sup> По лину. Слич. въ стать о Русской Поэзіи XVII в.

Сіе слово глаголется, како біющимъ отцемъ чада своя.

Розгою Духъ Святый двтище бити велить: Розга убо мало здравія вредитъ. Розга разумъ во главу дътемъ погоняетъ, Учитъ молитев и злыхъ убо всвхъ стрезаетъ. Розга родителемъ послушны дъти творитъ; Розга Божественнаго писанія учить. Розга аще убіемо, но не ломитъ кости, --Дътищь оставляетъ всякіе злости. Розгою аще часто мати біеть двти, Избавитъ души ихъ отъ всякаго гръха. Розга учитъ дълати ради присного хлъба; Розга дъти ведетъ до неба. Розга всякимъ убо добротамъ научаетъ, Розга и злыхъ дътей добрыя претворяетъ. Розгою мати, яже датище не бість, Удаву на выю ему скоро увість. Вразуми Боже матери и учители Розгою малыхъ дътей быти (1) хранители! Благослови Боже оныя льса. Яже розги родять на долгія времяна! Къ малымъ розга березова ко умиленію, А старымъ жезлъ дубовый къ подкраиленію. Младъ убо безъ розги не можетъ сего (?) умети: Тоже старъ сый безъ жезла не можетъ ходити. Аще же безъ розги измала возрастится; Старости не достигъ, безвременно скончитца (2).

Но возвратимся къ печальной судьбъ женщины въ древней Руси. Если бы только одни побои да временное униженіе! Но у женщины отнята была та единственная сила, которою она такъ мощно господствуетъ надъ міромъ, и въ которой, какъ въ горнилъ, очищается она сама отъ всякой слабости и немощи душевной, а вмъстъ съ тъмъ очищаеть и все, что ни соприкасается съ нею въ жизни, отъ всего грязнаго, грубаго, низкаго. Женщина — по суровымъ убъжденіямъ древне-Русскихъ книжниковъ — лишена была силы возбуждать любовь, въ томъ высокомъ, эстетическомъ смыслъ, въ которомъ такъ рано понято было это чувство у народовъ западныхъ. Конечно, не сама

<sup>(1)</sup> Въ рукописи: бити.

<sup>(2)</sup> Въ рукописи: скочитаца.

женщина была виновницею жалкаго своего положенія. Она не была окружена обаяніемъ любви, растворенной только однимъ уваженіемъ, безъ всякой примѣси чувственнаго порыва; она не могла дѣйствовать силою только своей красоты, внѣшней и душевной, возбуждать только нравственное чувство прекраснаго, столь далекое отъ грубаго, эгоистическаго удовлетворенія минутно возбужденному желанію! Потому что Русскій грамотникъ видѣлъ въ любви одно только порочное, душевредное. Постоянно оскорбляемая въ своемъ врожденномъ чувствѣ любви, постоянно унижаемая, могла ли женщина уважать самое себя? Могло ли сознаніе собственныхъ своихъ достоинствъ — ни кѣмъ не признанныхъ и ей самой невѣдомыхъ — спасти ее отъ нравственнаго униженія, нисшедшаго до того, что ее постоянно могутъ подозрѣвать въ такихъ грубыхъ поступкахъ, на которые намекаетъ Сильвестръ въ своемъ «Наказаніи»? — Могъ ли же и герой нашего стихотворенія имѣть болѣе выгодное понятіе о нравственныхъ достоинствахъ своей невѣсты?

Съ одной стороны, унижение женщины зависъло отъ грубаго состояния обпцества; а съ другой, и грамотные люди особенно много способствовали къ укорененію того печальнаго, суроваго взгляда, который въ красотъ женщины ничего другаго не умълъ подмъчать, кромъ соблазнительной прелести, кромъ пагубной отравы для души. Особенно напугано было воображение нашихъ предковь описаніемъ всёхъ козней, какими опутываеть человека жена злая. Потому, когда приходилось русскому грамотнику сказать что-нибудь о женщинъ вообще, онъ непремънно вставлялъ грозную филиппику противъ злыхъ женъ, которою обыкновенно и начиналъ и оканчивалъ свое разсуждение о женщинъ. Самыя добродътели ея понималъ отрицательно, какъ отсутствіе тъхъ дурныхъ качествъ, которыя такъ искусно умёлъ описывать. Конечно, въ этомъ взглядъ можно открыть и добрую сторону: предки наши смотръли на этотъ вопросъ только съ точки зрвнія нравственной. Но достаточно ли было этого взгляда, едва ли безукоризненно нравственнаго, чтобы спасти женщину отъ того униженія, на которое она была у насъ обречена? Этоть односторонній взглядъ, допускавшій доброе слово о достоинствахъ женщины только для риторического сравненія, какъ придачу къ витісватымъ хуламъ на злыхъ женъ -- могъ ли открыть въ женщина нравственныя сокровища тахъ высокихъ, совершеннъйшихъ идеаловъ, которые олицетворились въ Беатриче Данта, въ Дездемонъ Шекспира, даже — скажу не шутя — въ Дульсинев, этой воображаемой красавиць благороднаго эксцентрическаго рыцаря?

Но, покамъстъ великіе художники и поэты на Западъ воздавали должное человъческому достоинству женщины, возводя ея нравственныя качества въ свътлые идеалы, грамотная Русь довольствовалась скудными, элементарными

понятіями, изложенными въ какой нибудь «Пчель», подъ педантическимъ заглавіемъ Слова о женахъ.

Для примъра привожу, подновивъ языкъ, нъкоторыя мъста изъ этого слова по синодальному списку «Пчелы» XVII в. Кое-что въ этомъ словъ взято изъ древнихъ, греческихъ и византійскихъ источниковъ; большая же часть, какъ кажется, русскаго сочиненія.

«Лучше жить въ пустыне со львомъ и змесмъ, нежели съ женою скверною н язычною. Какъ червь дерево, такъ и мужа губитъ жена злодвица. Жена добрая въ домъ, какъ муравей, а злая жена, какъ ладья утлая. Жена добрая — жизнь дому и спасеніе мужу; а жена злая — пустота дому, печаль мужу. Какъ капъль изгоняетъ человъка изъ дому въ день ненастный; такъ и злая жена изгонить мужа (1). И какъ золотыя серьги въ ноздряхъ у свиньи, такъ и злой жене красота. Въ трехъ бедахъ я былъ: въ грамотникахъ, въ убожествъ и у злой жены. Едва избъжаль дважды, а третей бъды - злой жены избъжать не могъ. Ввяжеть ли кто въ нъдра свои огонь, и не сожжеть ли платья? Или кто наступить на угли, и ноги своей не обожжеть ли? Такъ н тогь, кто съ злою женою спознается, будеть ли оть нея безъ муки?-По истинъ страшная заповъдь и великое подобаеть оть того воздержаніе (2). Что есть злая жена? Съть дьяволомъ сотворена! Прельщаеть лестью, свътлымъ лицомъ; высокими очами поводить, ланиты складаеть, языкомъ поеть, гласомъ скверная глаголоть, словами чаруеть, одъянія повлачаеть, злыми делами обаяеть, многихъ язвитъ и губитъ. Оттого, ев красотъ женской многіе погибли; и отъ той бъды, какъ огонь, разгораются. — Что ость злая жена? Проказливая на святыхъ клеветница, сатанинъ праздникъ, покоище зменое, уветъ дьявольскій, спасающимся соблазнъ, безъ нецеленія болезнь.... коза неистовая, въ-

<sup>(1)</sup> Это мѣсто, съ нѣкоторыми впрочемъ русскими вставками, взято нѣъ Слова о злыхъ менахъ. Слич. въ «Изборникъ» Святослава 1073 г. (безъ соблюденія носовыхъ н іотпрованныхъ гласныхъ): оуне жити въ земли поустъ. или съ меною язычьною и которивоую, и аки чрывь въ дрѣвъ тако ме мумя погубитъ жена злодъщя, и яко же капля изгонять чловъка, въ день слотьиъ, отъ хлѣвины своея, тако ме и жена язычьна отъ хлѣвины его, и яко же оусерязь злать въ ноздръхъ свинии. тако же и женъ злосъмыслыть краса». Листъ 170. А далъе, на листъ 171, на оборотъ, находимъ въ «Изборникъ» Святославовомъ мъсто, которымъ начинается предложенная здъсь выписка изъ «Пчелы», именно: «Никый же оубо звърь тъчьнъ (м. е. подобенъ, разенъ) женъзлъ и язычьнъ, чьто бо есть льва лютъе въ четвъръножинаахъ, что ли боуяе змъя плъжупуникъ (м. е. ползающихъ пресмыкающихся), иъ интъто же тъхъ развъ зълы жены».

<sup>(3)</sup> Это мъсто опять заимствовано. Слеч. въ Изборнекъ Святослава 1073 г., на л. 174: «въсъ (т. е. еслат) възъръвым рече на женоу яко же похотъти ем. оуже примободъя съ вею въ сръдъци своемъ, но истичъ стращъна заповъдъ, и велико е (т. е. есть) тръбъ (т. е. нуслоно) тръзъство чьто бо есть жена, съть оутворена и прельштающти чловъкы въ сластъхъ свътьломъ оубо лицъмъ. и высокою выю (ем. емею) и очима помающти ланитама склабащтися, и языкъмъ поющи, и гласъ мъ скврънящти, и словесы чароующти, и ризы повлачащити, и ногама штрающти».

торъ съверный, день ненастный, гостинница жидовокая! — Что есть здая жена? морозъ злой, колодезь смрадный, первый врагь, стрыла ст чемером (1), пустота дому. Вотъ что сказалъ: или женися у богатаго тестя, прибытка ради: тутъ пей и вшь (2). Лучше лихорадкою болеть, нежели съ нелюбовною женою жить. Лучше видеть въ дому своемъ вола, нежели жену злообразную. Лучше лихорадкою больть, нежели женою обладаему быть: лихорадка потрясеть, да и пустить; а злая жена до смерти изсушить. — И еще сказано: у кого случится жена добрая, тому нечего ходить на чужую свадьбу: у себя тебъ бракъ по вся дни дома. Если у кого злая жена будетъ; то на чужаго мертвеца не ходи плакаться: у себя по вся дни тебъ плачь. Добрая жена въ дому-добрый тіунг отъ царя: не только одинъ царь веселится о немъ, но и всь люди благословять его. А если злая жена, то какъ злой тіунь у царя: не только самъ царь не веселится о немъ, но и многіе проклинають его. — Нѣкоему умерла жена злая. Онъ же сталъ дѣтей продавать, а люди клянутъ его. Онъ же сказаль: боюсь, чтобъ не были въ свою мать: выростуть, такъ и меня самого продадуть (3). Нъкто плакаль по жень, приговаривая: не объ этой плачу, а о томъ, если будетъ и другая! Накто убиль свою жену, потому что была зла. И сваталь за себя другую; а ему сказали: какъ же мы за тебя выдадимъ, а ты убилъ первую жену. Онъ же отвечалъ: если токова жена будеть и другая, и третья, то и ихъ убью! -- Воть какими грубыми анекдотами о несчастныхъ женщинахъ тъшили себя наши старинные грамотники! Но продолжимъ выписку: «Злая жена подобно nepevecy: сюда болить, а сюда свербить. Жент злообразной не подобаеть смотреться въ зеркало, да не сотворить себь печали, посмотрывь на безобразіе своего лица (4). Ныкто увидълъ золото на женъ злообразной и сказалъ: больно этому золоту (5)! Жены гордъе себя не бери: не ты ей господинъ будешь, а она тебъ госпожа. Желъзо на двое сотворено людямъ: на добро и на зло; иногда имъ работаютъ, иногда съкутся и ръжутся. Такъ и жена мужу на деое, на добро и на зло. — Звалъ я нъкоего на позорище обезьяней игры. Онъ же сказалъ: у меня

<sup>(1)</sup> Въ отарину отрълы натирали ядомъ. Слич. въ той же Златой Цепи: «наприглъ еси отрълы с чемеремъ и съ сърою горячею» въ Словъ о тайиъ, русскаго автора. л. 6.

<sup>(°)</sup> Это, въроятно, заимствовано изъ слова о Даніяль Заточникъ: потому что далье онъ употребляеть тоть же обороть: «или речеши, княже, пострижися въ черицы!» По списку XV в., примадлежаниему г. Ундольскому.

<sup>(\*)</sup> А это уже, въроятно, изъ Пчелы перешло въ слово о Данінлъ Заточнякъ; потому что въ Пчель этотъ амекдоть состоить въ связи съ другими.

<sup>(4)</sup> Takme.

<sup>(5)</sup> И это вошло туда же. Замътимъ здъсь кстати, что поздиващая «Пчела» и списки Слова о Данівлъ Заточникъ имъли обоюдное вліяніе другъ на друга.

дома своя обезьяна, жена элообразная. Многая помощь бъсамъ въ женскихъ клюках (т. е. хитростяхъ). Встрътилъ я льва на пути, а разбойника на распутьи: и того и другаго избъжаль, а оть злой жены не могу утечи. Еще сказано: лучше козу малую имъть въ дому, нежели дочь взрослую: малая коза, по селищу ходивши, молоко домой принесеть; а великая дъвица, по улицъ ходивши, срамъ принесеть великій, не только отцу и матери, но и всему роду. Доброумный мужъ, какъ добрый посадникъ въ городъ; а злоумный мужъ, какъ злой посадникъ. Добрый сынъ у отца-ястребъ добрый; а злой сынъ у отца — злой ястребъ, *не ловчиев*. Добрая дочь къ дому, какъ доброумный гость; а дочь злая, какъ злоумный гость. Сноха добрая — какъ медъ въ устахъ; а сноха злая, какъ червь въ зубахъ. Зять добръ, какъ добрый сынъ милый, а зять золь, какъ немилый пасынокъ. Жена злая, кротима — высится, а біема — бъсится. Если имъеть мужа боярина, не перестаеть день и ночь острить слова на убійство, какъ Иродіада. Если имъеть мужа убога, то на гивет и ссору поостряеть его. Если вдова, то сама собою всехъ укоряеть и истязаеть. Всякаю зла злые злая эксена! И Бога не боится, и священника не усрамляется, и съдины не чтетъ. Если и убога, то злобою богата. Всякаго укоряеть и осуждаеть, и клянеть, и попираеть».

Такъ оканчивается эта любопытная характеристика древне-русской женщины. Удивительно, какъ мало во всемъ этомъ человъколюбиваго, христіанскаго снисхожденія къ человъческой немощи и слабости! Какъ мало въры въ чистоту и невинность даже собственной дочери! И что за постоянное подозръніе какой-то тайной, губительной, все разрушающей злобы въ создавіи, столь нъжномъ и слабомъ, какъ женщина! И чъмъ женщина прекраснъе, тъмъ сильнъе это темное подозръніе, тъмъ безпощаднъе порицаніе! Съ какою-то затаенною досадой смотрить сочинитель этого слова на красоту женскую. Будто самое зло и содержится преимущественно въ красотъ, какъ губительный ядъ, въ той очаровывающей всъхъ красавицъ, которую, будто бы, нарочно съ юныхъ лътъ кормили только ядомъ, чтобы потомъ, представивъ ее Македонскому завоевателю, отравить его даже однимъ ея поцълуемъ.

Итакъ, нравственное чувство стариннаго русскаго грамотника, не развитое человъколюбіемъ, и, односторонне направленное, не могло совмъститься съ чувствомъ изящнаго: потому что красота состоитъ столько же въ духовномъ, сколько и во внъшней формъ; а онъ, ни во что ставя форму, не умълъ по достоинству цънитъ и духовнаго ея содержанія.

Следствія такого воззранія, противнаго эстетическому, а съ тамъ вмаста и нравственному чувству, оказались вредными для нашей литературы и для читающей публики особенно въ XVII столатіи. Когда, подъ вліяніемъ поль-

ской образованности, стали входить къ намъ разнообразныя произведенія западной литературы; тогда по преимуществу распространились у насъ сочиненія того грубаго повъствовательнаго содержанія, которое въ теченія стольтій поэты западные, Боккаччіо, Сервантесъ, Шекспиръ и многіе другіе, старались облагородить, соображаясь съ своими понятіями и съ духомъ времени. И когда уже интересы художественные у народовъ западныхъ были очищены, когда старинный запась грубыхъ новелль уступаль мёсто произведеніямъ истинно художественнымъ; тогда-то перешель онъ къ намъ во всей его грубой наготъ. Простонародные новеллы переписывались у насъ съ большимъ усердіємъ, и частію передълывались со вставками, безъ всякихъ впрочемъ художественныхъ соображеній, и расходились въ многочисленныхъ сборникахъ между читающею публикою: чему доказательствомъ служатъ дошедшія до насъ во многихъ экземплярахъ списки Сказанія о притчахъ семи мудрецовъ, Римскихъ дъяній и т. п. Сюда относятся русскія передълки повъстей о Китоврасъ и о Соломонъ и друг. — Правда, что наивная старина напутствовала эти грубые разсказы нравственными сентенціями, но по большей части такъ же не кстати, какъ это было въ модъ между флорентинскими дамами и кавалерами XIV въка, выведенными красноръчивымъ Боккаччіо въ его Декамеронъ.

Ограниченное содержаніе позднайшихъ русскихъ передалокъ «Пчелы» было плохою закваскою въ воображении любопытнаго читателя этихъ соблазнительныхъ сочиненій. Въ разсказахъ о женской неверности и хитрости, о грубомъ волокитствъ, не прикрытомъ даже стыдливостью, онъ видълъ только подкриленіе своихъ жалкихъ понятій о слабости женщины, убъждаясь въ справедливости своего грубаго взгляда на ея наклонности и страсти. Могло ли облагородить отношенія мужа къ жент чтеніе, напримтръ, такого сочиненія, какъ Сказаніе дивно и славно о притчахъ седми мудрецовъ? Уже въ самомъ вступленіи изображается грубыми чертами сладострастная жена «Цысаря» Еліазара, которая пытается соблазнить своего пасынка, какъ жена Пентефрія — Іосифа. «О пресладкій мой Діоклитіане!» говорить она ему: «свъть очей моихъ и возгоръніе сердечное, жало любезнъйшее! Буди сомною, да насытишися ты моея красоты, а язъ наслаждуся твоея доброты. И глаголи со мною, что хощеши. Я было многажды хотъла тебя и въ дъвичествъ видъти, а нынъ вижу свътлость лица твоего, и зъло радуюся и молю тебя, свъте мой милый, объесели желаніе мое и объемъ его возхотъ поцоловати. Онъ же отврати лице свое отъ нея» и т. д. (1). Оскорбленная мачиха ръшилась отомстить своему насынку позорною смертію, обвинивь его передь отцомь въ со-

<sup>(1)</sup> Изъ рукописнаго сборника XVII в., принадлежащаго автору.

блазить, на который сама посягала. Въ такомъ же духъ и большая часть повъстей, которыя разсказываются мудрецами, учителями Діоклитіана, и самою мачихой: первые хотять своими разсказами оправдать пасынка и обвинить мачиху, а послъдняя — оправдать себя и убъдить мужа въ необходимости позорной казни его сына.

Притча о Царъ Китоврасъ въ позднъйшей редакціи XVII въка основана также на невърности женской. По древнъйшей редакціи Китоврасъ существо сверхъ-естественное, премудрое, отгадывающее всякую тайну, и знающее все, что ни совершится (1). Въ позднъйшей передълкъ Китоврасъ является соблазнителемъ жены Соломона. Вся завязка повъсти основана на томъ, что невърная жена, полюбивъ Китовраса, выдаетъ ему на казнь своего прежняго мужа, принадлежащемъ китовраса, выдаетъ ему на казнь своего прежняго мужа, принадлежащемъ г. Забълнну, не только жена Соломонова но и мать, изображаются самыми грубыми красками, которыя тъмъ ръзче бросаются въ глаза, что сладострастіе и необузданность не умърены ни женскимъ стыдомъ, ни грацією, которой такъ чужда была наша старинная литература.

Грубыя, безчеловачныя понятія о женщина, развитыя старинными русскими грамотниками, отразились и въ народной поэзіи. Разсматривая женскіе типы въ древнихъ русскихъ стихотвореніяхъ, приписываемыхъ Киршъ Данилову, не можемъ не замътить двухъ періодовъ, наложившихъ свой отпечатокъ на характеръ женшицы. Типы, относящіеся къ періоду древивншему, отличаются характеромъ величавымъ, такъ-сказать, героическимъ. Это дъвы или женщины-воительницы, древне-русскія Амазонки. Онъ храбры, сильны, ловки въ бою: таковы, напримъръ, жена Дуная Ивановича, искусно стрълявшая изъ лука; жена Ставра боярина, отчичавшаяся необыкновенною силою физическою и умомъ. Этотъ благородный, а вмъсть съ тъмъ и не лишенный граціи, характеръ женщины выработанъ былъ эпическими, древне-народными пъснями и сказаніями: онъ и досель частію сохранился, то въ величавомъ, то граціозномъ образъ русской женщины въ народныхъ пъсняхъ. Народъ, предоставленный собственнымъ своимъ силамъ, всегда въренъ природъ, а если этотъ народъ принадлежить къ благородному семейству индо-европейскихъ, и просвещенъ христіанствомъ; то можеть ли онъ, вопреки природе и законамъ Божінмъ и человъческимъ, не признавать высокаго, прекраснаго назначенія женщины? Потому-то, относительно человъколюбиваго, гуманнаго взгляда на женщину, простая, безыскусственная русская пъсня стоитъ неизмъримо вы-

<sup>(1)</sup> Смотр. въ Извъст. Акад. Наукъ статью г. Пыпина о Соломонъ.

ше всъхъ педантскихъ разглагольствій нашихъ старинныхъ грамотии— ковъ ( $^{1}$ ).

Совершенно другимъ характеромъ отличается типъ женщины, образовавшійся во второмъ періодъ, подъ вліяніемъ односторонняго развитія древней жизни и древнихъ понятій. Этотъ типъ, вероятно, созредъ не ранее XVII века. По крайней мірів въ немъ проглядывають — вовсе не лестныя для достоинства женщины — соблазнительныя черты мачихи Діоклитіановой, названой жены Китовраса и другихъ жалкихъ особъ, которыми интересовались читатели старинныхъ повъствовательныхъ сборниковъ. Таковъ, напримъръ, типъ Апраксъевны Королевичны, въ наибольшей полнотъ развитый въ стихотвореніи Сорокъ каликъ со каликою (стр. 226 и след.). Принявъ къ себъ въ гости странниковъ, она ръшилась разыграть роль Пентееріевой жены съ атаманомъ этихъ перехожихъ каликъ, съ Касьяномъ Михайловичемъ; но отвергнутая имъ, оклеветала его, и за то впала въ тяжкую бользиь покрылась гноищемъ. Касьянъ же, по ея навъту, былъ зарытъ въ землю по поясъ: такъ онъ и стоялъ шесть месяцевъ. Но когда неочастная грешница испълилась, и получила великодушное прощеніе отъ Касьяна, дълающее честь великодушію народной пісни; тогда — къ стыду испорченной фантазіи поздивншихъ слагателей народныхъ разсказовъ — она опять принимается за прежнее:

> Молоду Касьяну поклоняется Безъ стыда, безъ сорому, А грвхъ свой на умв держитъ.

Къ сожалънію, такое грязное, недостойное понятіе о женщинъ значительно распространено въ древнихъ русскихъ стихотвореніяхъ.

Само собою разумъется, что типическія черты того и другаго періода иногда сливаются. Такъ древняя *въщая* дъва, чародъйка и всезнающая, переходить въ позднъйшую отравительницу — жалкій типъ женщины по преимуществу XVII въка. Напримъръ, въ тъхъ же древнихъ стихотвореніяхъ:

> Кабы по горамъ—горамъ, по высокимъ горамъ, Кабы по доламъ—доламъ, по широкимъ доламъ, А и по край было моря синяго, И по тъмъ по хорошіимъ зеленымъ лугамъ, Тутъ ходила, гуляла душа красная дъвица:

<sup>(1)</sup> Смотр. подробиве объ этомъ предметв въ статьв о Русской поэзіи ХУІІ въка.

А копала она коренья, зелье лютое.

Она мыла тв кореньица въ синемъ морв,
А сушила кореньица въ муравленой печи,
Разтирала тв коренья въ серебряномъ кубцв.
Разводила тв кореньица меды сладкими,
Разсычала коренья бълымъ сахаромъ —
И котвла извести своего недруга.

Невзначае извела своего друга милаго, и т. д. стр. 303.

И такъ, вотъ та дъйствительность и поэзія, откуда зловъщее сновидъніе навъяло доброму молодцу, въ стихотвореніи о Горъ-Злочастіи, то гнусное по-дозръніе: «быть тебъ оть невъсты истравлену!»

Тѣ же идеи, тѣ же подозрѣнія отразились и въ старинныхъ законахъ, которые должны были давать отвѣтъ на современныя имъ потребности грубыхъ нравовъ и жестокихъ понятій. Въ 14-й статьѣ 22-й главы Уложенія царя Алексѣя Михайловича сказано: «А будетъ жена учинитъ мужу своему смертное убійство, или окормить его отравою, а сыщется про то допряма, и ея за то казнити, живу окопати въ землю, а казнити ея такою казнію безо всякія пощады, хотя будетъ убитаго дѣти, или иныя кто ближнія роду его того не похотять что ея казнити, и ей отнюдь не дати милости, и держати ея въ земль, до тьхъ мъсть, покамъсть она умреть.

Это сближение нашего стихотворения съ Уложениемъ служитъ лучшимъ доказательствомъ того, какъ типично, какъ многозначительно было подозрѣние нашего добраго молодца, заставившее его отказаться отъ семейнаго счастия.

Всею тяжестію своею налегала на нашего героя суровая жизнь старой Руси, съ своей темной, безнадежной стороны. Соображая грустный разсказъ о его порокахъ и бъдствіяхъ съ старинною дъйствительностью, такъ живо чувствуещь ту потребность въ обновленіи и освъженіи нравственныхъ и умственныхъ силъ, которою вызваны были великія преобразованія Петра I!

Какое же спасеніе видѣлъ русскій человѣкъ до-петровской эпохи среди той грязи и того ничтожества, куда Горе-Злочастіе забросило нашего героя? Въ этомъ мракѣ невѣжества и порока свѣтился ему только одинъ свѣтлый лучъ но онъ былъ такъ живителенъ, такъ могущественъ, что уже достаточно было его одного, чтобы опознаться на темномъ и тяжкомъ поприщѣ жизни, и узрѣть путь спасенія. Не одинъ этотъ добрый молодецъ находилъ себѣ утѣшеніе и силу въ искренней, глубокой вѣрѣ: ею всегда была крѣпка наша Русь, ею одною спасалась она въ старыя времена отъ тѣхъ наважденій духа тьмы, которыми смущалась нечистая совѣсть нашего добраго молодца.

Какъ древніе русскіе князья и витязи, послѣ шумной жизни искали успокоенія своей совѣсти «въ подобіи монашескихъ трудовъ»; такъ и нашъ молодецъ, избитый жизнію и страстями, отказавшійся отъ отца и матери, отъ роду и племени, обманутый и презираемый, при свѣтѣ того же луча искренней
вѣры узрѣлъ себѣ спасенный путь. Какъ рыцарь среднихъ вѣковъ въ твердыняхъ замка, заключился онъ въ святыя стѣны монастыря. А Горе-Злочастіе — этотъ тяжелый отсадокъ грубой дѣйствительности—

## У святыхъ воротъ оставается.

Эта последняя черта нашего стихотворенія столь же многозначительна и типична, какъ и все то, о чемъ было сказано выше. Если темная сторона древней Руси, введенная главнымъ содержаніемъ стихотворенія, безпокоить и возмущаєть; то конецъ — совершенно успокоиваєть и примиряєть, указывая на такой элементь жизни, который вполить облагораживаєть въ нашихъ глазахъ несчастнаго добраго молодца, и возводить его въ свётлый типъ древнерусскаго человъка.

## VI.

Не смотря на тяжкое чувство, которое постоянно поддерживается, при чтенін этого стихотворенія, изображеніемъ темной, грустной жизни и ея жалкаго представителя, не смотря на грубость страстей и чувственныхъ интересовъ, между которыми эта жизнь вращается, — нравится намъ «Горе-Злочастіе», не по одной только свіжести внішняго выраженія, не по звучному народному слову, даже не потому только, что оно оканчивается чувствованіемъ примирительнымъ и успоконвающимъ. Несчастный герой подъ конецъ своего печальнаго поприща могъ бы и не найдти того «спасенаго пути», который вывелъ его изъ мрака и грязи окружавшей его жизни; все же нельзя бы было и тогда отказать ему въ нашемъ сочувствін; и тогда сквозь это граянье, это хриплое карканье злаго демона и сквозь вопли его жертвы, слышался бы, темъ не менее, иной более симпатичный голосъ, вызывающій читателя на человъколюбивое состраданіе, и возводящій всю эту разноголосицу грустной дъйствительности до того величаваго, торжественнаго согласія, въ которомъ состоить все высокое достоинство нашего стихотворенія. Оть перваго и до последняго стиха его чувствуется, не смотря на грубое его содержаніе, присутствіе чьей-то благородной мысли, которая постоянно держить рішительный протесть противь окружающей се темной дъйствительности, постоянно чувствуется, хотя и невысказанный словами, строгій голось судьи, который предаеть жестокому суду загрубълые пороки старины, и подаеть охранительную свою руку читателю, проводя его по безотрадному поприщу древнерусскаго бражника. Лучшая, свътлая сторона выведенной въ сочиненіи темной эпохи — это само сочиненіе, какъ ея уразумъніе и протесть противъ нея. Потому—то художественная оцънка нашего стихотворенія должна служить естественнымъ и необходимымъ дополненіемъ той характеристикъ въка, которая предложена мною выше.

Очень легко было бы опредалить убъжденія автора и его понятія объ изображенной имъ дествительности, если бы сочинение было сатирическое, или, по крайней мара, если бы въ немъ гда-нибудь проглядывала личность его самого. Но «Горе-Злочастіе» принадлежить къ темъ произведеніямъ народной словесности, которыя подчинены иному закону творчества, нежели болбе ясные намъ художественные законы эпохи развитой и образованной. Эти произведенія возникають какъ бы сами собою, не по соображеніямь и крайнему разумънію одного какого-нибудь сочинителя, а по внутренней потребности пълыхъ поколѣній, какъ бы безсознательно зараждаются въ нѣдрахъ цѣлаго народа. Такъ сильно наложенъ на нихъ отпечатокъ народности! Конечно, въ сочиненіи ихъ участвовали отдъльные пъвцы, но когда икакъ--мы не знаемъ. Всякая личная особенность сглажена съ этихъ стихотвореній, прошедшихъ черезъ уста поколеній, какъ сглаживается, отъ долгаго обращенія въ рукахъ, чеканъ съ монеты, и остается только внутренняя ценность металла. Впрочемъ надобно и то сказать, что личность півца, въ эту эпоху народнаго творчества, такъ нераздъльна была отъ массы, такъ съ нею сросталась, что едва ли выказывалась опредълительно и въ томъ первомъ, такъ сказать, экземпляръ пъсни, который въ минуту творчества впервые вылился изъ устъ его. Доказательствомъ этому служать стихотворенія, кімь-то сочиненныя на Руси въ началів XVII въка, и тогда же вывезенныя въ Англію бывшимъ въ то время у насъ однимъ Англичаниномъ Ричардомъ Джемсомъ. Въ нихъ воспъваются между прочимъ современныя событія и лица: смерть князя Скопина-Шуйскаго, заключеніе въ монастырь Ксенін Борисовны, въвздъ въ Москву Филарета Никитича. Но въ XVII въкъ наша поэзія оставалась еще въ ея первобытномъ состояніи, которое опредъляется эпическимъ настроеніемъ духа цвлаго народа въ отдаленную эпоху его исторіи, когда онъ въ теченіи въковъ медленно и прочно созидаеть свою народность въ поверіяхь, убежденіяхь, обычаяхь и предразсудкахъ, и передаетъ запасъ своихъ умственныхъ и нравственныхъ пріобрітеній въ безыскусственной форміз народной пізсни, притчи, заклятія и т. п. И если въ началъ XVII въка уже прекратилась или прекращалась эта

созидательная эпоха русской народной поэзіи, по крайней мірт сила привычки или обычая увлекала еще каждое отдъльное лицо, въ его поэтическихъ представленіяхъ, въ ту общую всемъ колею народной песни, съ ея ровнымъ теченіемъ, съ ея невозмутимымъ спокойствіемъ, при отсутствіи личныхъ нитересовъ и стремленій къ новизнъ. Пъсня обращена была назадъ, къ прошедшему, откуда она черпала свой запасъ эпическихъ мотивовъ и выраженій; и когда она брала своимъ содержаніемъ современность, то отодвигала ее въ приличное эпическое отдаленіе, изъ полусвета котораго современныя лица и событія выступали въ величавыхъ, такъ сказать, геропческихъ очертаніяхъ столь свойственныхъ эпической эпохъ, когда созидались преданія о богахъ и существахъ сверхъ-естественныхъ. Старина, преданіе — это тотъ всегда свіжій, неизсякаемый источникь, откуда эпическій поэть черпаеть свое вдохновеніе. Оттого народная поэзія, какъ выраженіе этого эпическаго вдохновенія, получаеть оть силы преданія два существенныя свойства. Обращенная къ старинъ и чуждая интересовъ современности, она не способна къ сатирическому раздраженію, не способна возбуждать и подстрекать умы; за то даетъ имъ, въ теченіи стольтій, невозмутимое, спокойное настроеніе, столь важное въ темную эпоху первоначальнаго учрежденія общественныхъ и политическихъ отношеній.

Другое свойство, получаемое народною поззіею отъ силы преданія, состоить въ ея ровности и единообразіи, повтореніи однихъ и техъ же ощущеній, очертаній лицъ и событій, однихъ и тъхъ же описаній природы, и т. д. Главиъйшая причина такого однообразія эпическихъ мотивовъ состоить въ постоянномъ обращения пъвцовъ къ первообразу, который они видятъ въ преданіяхъ старины. Воть почему одинь и тоть же герой, какъ у Испанцевъ Сидъ, у Французовъ Карлъ Великій, у насъ Владимірь, въ теченіи столітій служить для півцовъ типическимъ лицомъ, которому они приписываютъ дівла и событія различныхъ эпохъ. Вотъ почему также историческія лица позднѣйшей эпохи, воспрваемыя эпическимь првисмы, принимають характеры прежнихь, давно уже извъстныхъ народу, поэтическихъ типовъ, съ весьма незначительными видоизмененіями, более или менее определяющими собственный характеръ историческаго лица. Таковы у насъ народныя пъсни объ Иванъ Грозномъ, о Скопинъ-Шуйскомъ, и многія другія. Обращаясь постоянно назадъ, постоянно повторяясь, съ незначительными видоизмененіями, эпическая поэзія служить воспитательницею народа въ его задушевныхъ, исключительно народныхъ преданіяхъ и повърьяхъ. Эпическая поэзія — во всемъ ея общирномъ значеніи — это вся національность какого-нибудь народа, воспроизведенная въ художественную форму слова: и такъ же невозможно во всей точности опредълить зарождение и органическое возрастание эпической поэзіи, какъ и самой народности. И та и другая возникають изъ тайнственной глубины духа на-роднаго, какъ языкъ, которымъ народъ говорить, или какъ возникають изъ нъдръ земли растенія, и какъ вообще зачинается, сокровенно отъ наблюдателя, всякая жизнь въ природъ, и духовной, и физической.

Но возвратимся къ «Горю-Злочастію». Хотя своимъ общимъ тономъ это стихотвореніе ничьмъ не отличается отъ народной эпической пісни; но въ его содержаніе вошли ніжоторыя составныя части, дающія новый видъ эпическому разказу. Его приступъ (если только первоначально онъ принадлежаль стихотворенію), въ которомъ говорится объ Адамів и Еввів, и конецъ, съ обращеніемъ молитвы къ Богу объ избавленіи отъ візчной муки и о дарованіи світлаго рая, а также нравственная идея, проведенная по всему разказу убъждають насъ достаточно, что это стихотвореніе (по крайней мізрів въ томъ видів, какъ оно записано въ рукописи) принадлежаль къ разряду духовныхъ стиховъ, воспітваемыхъ сліпыми нищими—старцами.

Духовный стихъ, или старческая пъсня, и сказка — двъ главнъйшія формы, въ которыхъ наша народная поэзія нашла себъ дальнъйщее развитіе Объ эти формы по изложенію и тону, безспорно, носять на себъ характеръ эпическій, ровный, спокойный, замедляемый повтореніями, чуждый лирическаго раздраженія, широко, въ общихъ очеркахъ, представляющій жизнь и природу, безъ всякаго ограниченія обще—народныхъ понятій и убъжденій со стороны личныхъ воззрѣній или ощущеній отдѣльнаго пѣвца или сочинителя.

Для того, чеобы опредвлить художественное значение «Горя-Злочастія», слідують дать ніжоторое понятіе объ отношеній этихь двухь поэтических в формь къ народному эпосу.

Собственная и господствующая форма, въ которой первоначально высказалось эпическое воодушевленіе народа — это пъсня. Какъ скоро слово высвободилось изъ обыденной колен насущныхъ потребностей, какъ скоро выразилось въ немъ стремленіе человъка подняться надъ нуждами дъйствительности
въ міръ умственныхъ и нравственныхъ идей, въ міръ воображенія, населяемый
героями и божествами; тотчасъ же слово приняло форму мърной ръчи, и вылилось въ звучномъ напъвъ. Этою внъшнею художественностью народъ отдъляетъ для себя міръ идей отъ міра дъйствительности, уже въ ту отдаленную,
доисторическую эпоху, когда полагаются первыя основы его національности.

Пѣсня хранить національное преданіе и передаеть его изъпоколѣнія въ поколѣніе: чему не мало способствуеть мѣрный стихъ и напѣвъ. Народъ любить ее, какъ свою собственность, и вмѣстѣ съ тѣмъ, уважаеть, какъ завѣщаніе отъ отцовъ и дѣдовъ. Онъ ей вѣритъ, и называеть ее былью. Иное дѣло сказка: «сказка *складка*, а пѣсня быль» говорить пословица. Это опредѣленіе сказки, въ отличіе отъ пѣсни, по нашему мнѣнію, едва ли не самое удачное. По крайней мѣрѣ, оно имѣеть для насъ то важное значеніе, что вводить насъ въ тѣ понятія, которыя народъ составиль себѣ о сказкѣ.

И такъ, пъсня есть быль, то-есть, само преданіе, вылившееся въ звуки и образы: птсня для народа непреложная истина, завтть оть предковь потомкамъ: «то старина, то и деянье» говаривали веселые певцы, заключая свои эпическіе разказы, давая тёмъ разумёть, что пропётая ими пісня — старина, историческое дъянье, быль (1). Напротивъ того, сказка, по мивнію народа, есть уже не дъйствительное дъянье, не старина незапамятная, а сочинение, сложеніе, складка, то-есть, такое произведеніе, на которомъ уже лежить отпечатокъ работы сочинителей, слагателей. Хотя они не умъють еще дать господства своимъ личнымъ убъжденіямъ, хотя они разказывають въ спокойномъ эпическомъ тонъ; однако, не будучи связаны стихомъ и напъвомъ, свободнъе обращаются они какъ съ вибшнимъ изложениемъ, такъ и съ самымъ содоржаниемъ. «Изъ пъсни, говорить пословица, слова не выкинешь»: въ сказкъ же иногда сокращается и разказывается другими словами старинное эпическое преданіе, то-есть, старина, двянье или быль, однимъ словомъ, пвсня. Передвлка пвсни въ устахъ смвняющихся поколеній есть не что иное, какъ реставрація, подновленіе старины, безсознательно производимое півцами. Напротивъ того въ сказкъ господствуетъ произволъ разкащика. Съ этой точки зрънія, сказка отличается отъ пъсни преимущественно внъшнимъ изложеніемъ. Но такъ какъ въ деле искусства внешность состоить въ неразрывной связи съ самымъ содержаніемь и идеею; то и сказка, какь складка или преднаміренное сочиненіе, уже и по внутреннему своему значенію отличается отъ пъсни. Въ ней замъчается, болъе или менъе, литературный трудъ разкащика. Это уже переходъ отъ поэзіи къ прозъ, отъ пъсни къ повъсти, баснъ, историческому расказу.

Въ литературъ, возникшей и развивавшейся подъ вліяніемъ иноземнымъ, какова русская, конечно, нельзя найдти послъдовательности. Наша письменность начинается переводною и подражательною прозою; такъ что уже въ XI въкъ у насъ образовалась искусственная прозаическая форма, рѣзко отдѣлившая литературу письменную отъ народной эпической поэзіи. Исторію сказки, по нашему мнѣнію, нужно вести отъ этого отдаленнаго времени, когда грамотные русскіе люди впервые стали излагать въ искусственной прозѣ народныя преданія, дошедшія до нихъ въ формѣ пѣсни. На этой первой ступепи своего развитія, сказка имѣетъ значеніе сказанія или саги (Sage). Таковы сказки

<sup>(1)</sup> Смотр. Древи. Россійск. Стихотвор. стр. 283.

о смерти Олега, о мщенія Ольги, о пирахъ Владиміра, занесенныя въ наши лъ-тописи.

Впрочемъ, такъ какъ сторина, дълже или быль, нашли себъ приличнъйшее выраженіе, съ одной стороны, въ народной эпической пъснъ, а съ другой, въ некусственной прозъ лътописца; то сказкъ была предоставлена область чистыхъ вымысловъ, область фантазів. Сюда же было присоединено все, заимствованное изъ иностранныхъ источниковъ, все, что народъ не признавалъ за свою родную старину, а также краткіе анекдоты, замысловатые разказы забавнаго и наставительнаго содержанія, иногда присоединяемые къ историческить лицамъ и событіямъ. Древнъйшія изъ такихъ сказокъ, дошедшихъ до насъ, заимствованы у насъ извить. Такъ сказка о Синагринъ и Акиръ Премудромъ, разръшающемъ загадки и мудреныя задачи египетскаго царя, перешла къ намъ черезъ греческій и болгарскій языки изъ сказокъ арабскихъ. Иностраннаго же происхожденія сказки о Китовраст и Соломовъ, въроятно, греческаго, но съ значительными передълками и подновленіями на русскій ладъ. Разръшеніе загадокъ и остроумныя изръченія, вставляємыя въ нарочно придуманныя для нихъ событія, составляють главный интересъ этихъ расказовъ.

Что на Западъ, подъ вліяніемъ художественнаго образованія отдъльныхъ лицъ, перешло въ новеллу, стихотворную и прозанческую повъсть, въ романъ, то у насъ, оставаясь неразвитымъ въ письменности, переходило въ уста раз-кащиковъ, и принимало форму спокойнаго, эпическаго повъствованія, не подчиненнаго сознательной личности отдъльнаго поэта.

Такимъ образомъ, если сказка и служитъ переходомъ отъ поэзін къпрозъ, то къ такой прозъ, въ которой личность сочинителя скрывается за сообщаемыми имъ фактами, какъ это болье или менье замъчается во всей древне-русской еловесности до XV въка включительно: и въ поученіяхъ, и въ льтописяхъ, и въ юридическихъ актахъ, и проч.

Переходя въ уста народа, сказочное содержаніе получаеть національный оттънокъ, откуда бы первоначально оно ни было взято, изъ Византіи, отъ Арабовъ или
отъ народовъ западныхъ. Русская сказка, обращаясь въ кругу эпическихъ воззрѣній народа, принимая складъ и обычныя выраженія пѣсеннаго эпоса, отличается замѣчательною свѣжестью поэтическихъ красокъ, первобытною наивностью, спокойнымъ и однообразнымъ теченіемъ. Чѣмъ народъ образованиѣе, тѣмъ болѣе его сказки теряють въ эпическихъ свойствахъ, и, въ замѣнъ этой потери, тѣмъ болѣе выигрывають въ отношеніи нравственномъ и
умственномъ. Такъ напримѣръ нѣмецкая сказка, столь близкая по содержанію къ нашей, не такъ наивна и свѣжа, какъ эта послѣдняя, за то замысловатѣе ея и нѣжнѣе,

У народовъ западныхъ, при сказкъ, развилоя и народный романъ. У насъсказочные и романическіе матеріалы для искусственной литературы прошли даромъ; потому что слишкомъ поздно, именно уже въ XVIII въкъ, писатели стали обрабатывать ихъ въ формъ повъсти и романа, которые были уже для образованной публики такъ грубы и грязны, что не могли имътъ существеннаго вліянія на нашу литературу, не смотря на многія ихъ изданія. Таковы напр. повъсти въ «Письмовникъ» Курганова, «Совестдралъ» и тому подобныя сочиненія, состоящія въ тъсной связи съ повъствовательною литературою русскою XVII въка.

Что же касается до народной сказки, то она въ послъдствіи значительно была ограничена въ своемъ содержаніи. Въ старину была она досужею забавою не только дътей, но и взрослыхъ; потому могла имъть содержаніе болье разнообразное, нежели теперь, когда она стала достояніемъ пренмущественно малыхъ дътей. Этимъ послъднимъ обстоятельствомъ также не мало опредъляется значеніе этой поэтической формы. Народная пъсня, какъ старина, какъ быль, какъ народное преданіе, не могла спуститься такъ низко, какъ сказка, которой затъйливое и произвольное содержаніе, болье или менте примъненное къ наставленію, казалось приличнъйшимъ для праздной забавы дътскаго воображенія. Низшедши до ограниченныхъ потребностей юнаго возраста, тъмъ естественнъе и легче могла удержать она тотъ простодушный эпическій тонъ, который составляеть главную ея прелесть.

Въ заключение замътимъ: такъ какъ сказка, по народному понятию, есть складка, то весьма трудно въ короткихъ словахъ опредълить ея богатое содержание, произведение свободной фантази слагателя, видоизмъняемое самыми разнообразными литературными и историческими вліяніями.

Послів сказки, другая художественная форма, въ которой наша эпическая поэзія получила дальнівшее развитіе, есть духовный стихв, или старческая пьсня. Въ немъ тоть же спокойный и ровный разказъ, то же невозмутимое теченіе річи, обильной обычными эпическими выраженіями, то же отсутствіе личныхъ интересовъ півца. Не смотря на то, нельзя не замітить, что народная поэзія наша сділала значительный шагь впередъ въ этомъ роді отихотвореній. Первоначальныя эпическія пісни, которыя у древне-русскихъ грамотниковъ слыли за мірскія или бъсовскія, глубоко коренились въ языческой стариніт нашихъ предковъ, такъ что и самъ Владимірь, по народному эпитету, Красное Солнышко, окруженный своими богатырями, является въ нихъ только какъ герой мірской, съ своими богатыми пирами. Еще боліте языческой старины должны были видіть благочестивые грамотники въ пісняхъ хороводныхъ, свадебныхъ и другихъ обрядныхъ. Что же касается до духовнаго ста-

ха, то вь немъ наши предки нашли примиреніе просв'ященной христіанствомъ мысли съ народнымъ поэтическимъ творчествомъ. Но такъ какъ между христіанскою идеею и поэтическою ся обработкою въ стихъ не было никакого посредствующаго звена, то есть, певцы излагали свои христіянскія убежденія, не руководствуясь никакими литературными поэтическими образцами, то духовный стихъ вышель такъ же овъжъ и наивенъ, какъ и прочія народныя пъсни. Въ этомъ состоятъ превосходство нашихъ религіозныхъ стихотвореній народныхъ передъ такими же произведеніями литературы западной, въ которыхъ къ чисто-христіянскому элементу нечувствительно присоедин ялась греко-римская, древно-классическая закваска, которая, какъ литературная среда, служила посредствующимъ терминомъ между народною фантазісю, воспитанною національными преданіями, и между христіянскими идеями. Потому на литературномъ преданіи классическомъ гораздо свободніве развилась на Западъ искусственная религіозная поэзія, и нравственныя идеи христіянства очевь рано приняли художественный оттенокъ, подъ вліяніемъ безусловнаго поклоненія красотъ, которую прославляли трубадуры и миннезингеры. Не въ одной художественной Италіи, но и въ прочихъ европейскихъ странахъ въ средніе въка поэтическій образъ Мадонны украсился, въ воображеніи поэтовъ-художниковъ, не только сіяніемъ благочестія и святости, но и красоты (1). Именно этимъ-то чисто художественнымъ элементомъ, плодомъ много-въковаго развитія европейскихъ литературъ, существенно отличаются западные религіозные стихи оть нашихъ. Можеть-быть, тъмъ независимъе и шире могло бы развиться въ этихъ последнихъ чувство-правственное, если бы книжное ученіе глубже было вкоренено и шире распространено въ древней Руси, и если бы не оставалась она такъ долго двоевърною, по мъткому выраженію безыменнаго Христолюбца. Но благочестивымъ просвётителямъ древней Руси не было ни времени, ч побужденія на что-нибудь иное обращать свое слово кром'в существенных потребностей духовных, опредвлявшихся высокою необходимостію водворять, распространять и утверждать христіянскія иден въ той грубой средь, на просвъщение которой они чувствовали въ себъ призвание. Поэзін мало было м'яста въ литератур'я строго религіозной, направленной къ практическимъ цвлямъ — распространенія элементарныхъ началь просвъщенія.

Однако народная словесность, болье и болье проникаясь элементами книжными, усвоила себь многое въ духовныхъ стихахъ и устныхъ легендахъ —

<sup>(1)</sup> Напримъръ у Нъмцевъ: Unser Frauen Wunder, по рукописямъ XIII — XV. Смотр. падаміс Гагена въ Gesammtabenteuer, т. III.

изъ богатыхъ повъствовательныхъ матеріаловъ, собранныхъ въ различныхъ Патерикахъ и Житейникахъ (1).

Надобно полагать, что калики перехожіе — какъ въ старину звали бродячихъ півновъ — люди бывалые, ходившіе по святымъ містамъ и знавшіе много расказовъ изъ разныхъ повіствовательныхъ сборниковъ, служили проводниками книжнаго ученія въ народныя массы. Вітроятно, они хранили ніткоторыя литературныя преданія. По крайней мітрі они были проводниками, посредствомъ ноторыхъ немногія книжныя свідінія переходили въ безграмотную массу народа. И хотя они пользовались народнымъ піссеннымъ складомъ, однако книжная начитанность не могла не положить замітныхъ слідовъ на ихъ произведенія: что особенно выразилось въ значительномъ господстві церковно-славянскаго элемента надъ разговорнымъ русскимъ въ языкі духовныхъ стиховъ. Впрочемъ, проходя черезъ поколінія безграмотныхъ старцевъ, они боліте и боліте высвобождались изъ-подъ этого элемента, и принимали боліте развязное теченіе языка разговорнаго. Этимъ объясняется разнообразіе и неровность слога въ духовныхъ стихахъ.

Благотворное вліяніе світской литературной образованности, въ XVII вікі, переходившей къ намъ черезъ Польшу съ Запада, преимущественно отразилось въ нашей письменности уваженіемъ къ національнымъ произведеніямъ народнаго ума и фантазіи. Прекрасное собраніе русскихъ пословицъ, въ «Архивномъ Сборникъ» XVII вікії (№ 250), было сділано по приміру какого-то печатнаго изданія пословицъ, о которомъ говорить въ своемъ предисловіи нашъ собиритель (2). Въ XVII вікії боліє и боліє стала распространяться потребность въ чтеніи пов'єстей и сказокъ, какъ это свидітельствуєтся иножествомъ сборниковъ той эпохи.

Возвышенный, церковно-славянскій тонъ нѣкоторыхъ изъ луховныхъ стиховъ легко могъ подчиниться тогда же силлабическому г змѣру. Вотъ напримѣръ нѣсколько виршей изъ *Молитвы Святаго Іоасафа, въ пустыню вхо*дяща, по Румянцовскому, впрочемъ позднѣйшему, Сборнику 1790 — 1791 г. (Рукопись подъ № 408):

Боже отче всемогущій (<sup>3</sup>)
Боже сыне присносущій!

<sup>(1)</sup> Какъ это объяснено выше въ статьт о Русском эпосю.

<sup>(\*)</sup> Смотр. выписку изъ рукописи въ статъъ о Русскихъ пословицахъ, въ Архивъ «Калачова». Томъ II.

<sup>(\*)</sup> Въ рукописи: всемогущия.

Къ тебъ гръшный притекаю,
Многи слезы проливаю.
Благоволи мя пріяти,
Еже тебъ работати:
Донельже даси жити,
Хощу твой рабъ выну быти.
Тебе ради міръ лишаю,
Царство, други оставляю:
Честный вънецъ мнъ въ ничто же,
Тебе ради, Христе Боже! и проч.

И другія стихотворенія этой рукописи, и съ риемами и безъ риемъ, писаны тъмъ же книжнымъ, тяжелымъ слогомъ. Вотъ напримъръ начало стиха объ Іосифъ:

Кому повъмъ печаль мою, Кого призову къ рыданію? Токмо тебе, Владыко мой! Извъстна тебъ печаль моя, Моему Творцу—Создателю И всъхъ благъ Подателю. Буду просить я милости Отъ всея своея я кръпости.

Большею развязностью языка и народностью выраженія отличаются въ этомъ спискѣ стихи о Страшномъ Судѣ. Ихъ не коснулась тяжелая рука силлабическаго версификатора. Можетъ-быть, иные изъ духовныхъ стиховъ и сложились въ эту эпоху силлабическихъ виршей, и потомъ въ устахъ пѣвцовъ отъ нихъ мало по малу освободились; иные сочинены были гораздо прежде, и вѣроятно, изъ устъ народа, переложены въ XVII вѣкѣ въ искусственныя вирши. Такъ стихъ объ Адамѣ безспорно былъ уже въ устахъ народа въ XIV вѣкѣ. Есть намеки на Плачь Адама, изгнаннаго изъ рая, и ранѣе этой эпохи; но въ посланіи новгородскаго архіепископа Василія къ тверскому владыкѣ Өеодору, въ посланіи, замѣчательномъ по народнымъ и книжнымъ поэтическимъ преданіямъ, уже приводятся самые стихи изъ этого духовнаго стихотворенія. Именно: «Изгнанъ бысть изъ рая, и плачася горько вопія:

О раю пресвътлый, (Иже) мене ради насажденный, (И) Еввы- ради затворенный.

Софійск. Врем. І, 331.

Тотъ же стихъ встръчается и въ XVI в. Онъ помъщенъ на одной миніатюръ, изображающей Адама и Евву, вкушающихъ запрещенный плодъ *виноград*изй, въ рукописи Козмы Индикоплова, 1542 г., въ Синодальной Библ. № 997, л. 1240 об. Онъ значится въ этой рукописи такъ:

> Раю мой раю, прекрасный мой раю! Мене ради насаженный, Еввы ради затворенный!

Въ Румянцовскомъ спискъ:

Восплачется Адамъ передъ расмъ стоя: Ты раю мой, раю! прекрасный мой раю! Мене ради раю, сотворенъ бысть, Евы ради, раю, заключенъ бысть.

Съ немногими измъненіями эти строки поются и теперь (1).

Впрочемъ, не смотря па господство педантскихъ виршей, XVII въку обязаны мы сохранениемъ многихъ народныхъ произведений во всей ихъ чистотъ. Кромъ упомянутаго сборника народныхъ пословицъ, и изданнаго по списку XVII въка стихотворения о «Горъ-Злочасти», литература наша безъ сомивния обогатится еще не однимъ чисто народнымъ произведениемъ, записаннымъ въ рукописяхъ этой эпохи.

## VII.

Опредъливъ главнъйшія направленія древне-русской поэзін, обратимся къ «Горю-Злочастію».

Въ настоящее время, за недостаткомъ историческихъ данныхъ, не беремся ръшить, принадлежало ли первоначально вступленіе объ Адамѣ и Еввѣ къ разказу о добромъ молодцѣ. По крайней мѣрѣ можно сказать положительно, что въ позднѣйшей редакціи, какъ для писца, такъ и для читателей все это стихотвореніе отъ начала до конца представлялось сочиненіемъ цѣльнымъ, и вступленіе казалось необходимою его частію. Отбросивъ начало, то-есть, объ Адамѣ и Еввѣ, и конецъ, то-есть, о вѣчной мукѣ и свѣтломъ раѣ, мы лишимъ стихотвореніе того высокаго тона, въ которомъ оно было понимаемо. Это въ главныхъ характеристическихъ чертахъ вся жизнь человѣческая, жизнь не отдѣльнаго, извѣстнаго лица, какого-нибудь богатыря или витязя, крестьян-

<sup>(1)</sup> Смотр. вздан. Кирвевск. стихъ 13,

скаго или гостинаго сына, названнаго по имени, характеризованнаго родиною п племенемъ; нътъ, это жизнь русскаго человъка вообще, его страсти и помыслы — жизнь частная, вставленная въ широкую, всеобъемлющую жизнь цѣлаго человъчества, начинающуюся «отъ начала въка человъческаго», и заключающуюся мыслію о концъ міра: «а сему житію конецъ мы въдаемъ». Переходъ отъ древитишаго міроваго событія къ тъсному кругу русской жизии явственно обозначенъ словами: «тако рожденіе человъческое отъ отца и отъ матери» — словами, въ которыхъ явственна связь приступа съ главнымъ разказомъ. Переходъ изъ тесной действительности въ область міровыхъ идей выражень вступленіемъ нашего героя на спасеный путь. Онъ отказался оть жизни настоящей, въ которой нашель одни терзанія, и живеть въ будущемъ. Потому-то певець и заключаеть свой стихь намятью о страшномъ суде, о мукахъ вёчныхъ и небесномъ блаженствів. И какъ было бы не кстати, какъ было бы противно художественному такту, въ эту всеобъемлющую раму вставить лицо, болъе опредъленное, названное по имени и отечеству, стъсненное обстоятельствами какой-нибудь извёстной мёстности! Поэть хотель изобразить жизнь человъка вообще — «рожденіе человъческое отъ отца и отъ матери», и если изобразилъ человъка русскаго, то потому только, что не зпалъ человъка иначе, какъ въ опредъленной формъ русской жизни, и потому, что для поэта необходимы краски дъйствительности.

Такимъ образомъ, намъ кажется, что если бы мы ограничились только расказомъ о горемычномъ добромъ молодцъ, не взявъ въ соображение этой широкой обстановки: то далеко не уяснили бы себъ того глубокаго впечатлънія, которое было
производимо на предковъ нашихъ этимъ произведениемъ. И если изъ тъснаго
круга дъйствительности мы будемъ возводить художественные интересы этого
произведения выше и выше, въ область міра духовнаго; то тъмъ ясиве будетъ
выступать передъ нами высокая идея «Горя-Злочастія».

Нѣтъ сомнѣнія, что одною только нравоучительною цѣлью далеко не исчерпывается интересъ этого стихотворенія. Правда, что въ немъ изображаются,
въ яркихъ краскахъ, пагубныя слѣдствія пьянства и неповиновенія волѣ родительской, бѣдственная судьба человѣка, отказавшагося отъ рода и племени.
Но этимъ не исчерпывается мысль о жизни человѣческой вообще, мысль, которую, какъ замѣчено выше, поэть постановилъ себѣ на первомъ планѣ. Даже
можно сказать къ его чести, что едвали онъ могъ ограничить свои понятія о
жизни только этою темною ея стороною. И едва ли ему вужно было, съ особеннымъ намѣреніемъ, выставить бѣдствія безсемейнаго бражника въ назиданіе древнему русскому человѣку, который былъ такъ убѣжденъ въ святости
семейныхъ узъ. Пѣвецъ браль изъ дѣйствительности рѣзкія, типическія яв-

ленія, только въ видахъ художника, который даетъ своей поэтической идеѣ живую обстановку, мѣстныя краски. Читатель или слушатель могъ извлекать себѣ на пользу и однѣ только нравоучительныя мысли о вредѣ пьянства и о возмездіи за неповиновеніе родителямъ; но самъ поэтъ стоялъ выше этой оби-ходной морали.

Потому, намъ кажется, вовсе не нужно придавать особеннаго значенія семейному и родовому началу, выведенному въ стихотвореніи. Мысли дана семейная обстановка потому только, что, по условіямъ древняго нашего быта, жизнь не могла иначе пониматься, какъ въ семейномъ и родовомъ ея проявленіи. А сочиненіе могло бы удержать за собою ту же основную идею и тогда, если бы преступленіе было выведено и какое-нибудь другое, не состоящее въ тёсной связи съ нарушеніемъ святости семейныхъ узъ.

Для того, чтобъ уяснить нашу мысль, сравнимъ Горе-Злочастіе съ однимъ древне-нѣмецкимъ стихотвореніемъ, въ которомъ изображаются тоже пагубныя слѣдствія неповиновенія родителямъ и нарушенія семейныхъ узъ. Это стихотвореніе сочинено Вернеромъ Гартенеромъ, въ первой половинѣ XIII вѣка. Называется Гельмбрехтв, по имени главнаго дѣйствующаго лица (¹).

Жиль быль крестьянскій сынь. Русыя косы вились по плечамъ его. А на головъ носилъ шапочку, шитую шелкомъ. На маковкъ вышиты были голубки и другія птички; съ праваго уха — осада и разрушеніе Трои, и бъгство Энея; съ лъваго уха — Карлъ и Роландъ, Турпинъ и Оливьеръ, дерутся съ погаными; а позади между ушами — Равеннская битва. Такимъ образомъ, въ этихъ шелковыхъ украшеніяхъ, къ воспоминаніямъ классической древности присоединены преданія средне-въковаго эноса, романскаго, съ Карломъ Великимъ, и нъмецкаго, съ Дидрихомъ Бернскимъ. Какъ на щитъ Ахиллеса, не забыть и здъсь хороводъ. Рыцарь и въ правой и въ лъвой рукъ держитъ по дамъ. По сторонамъ его, парни плящутъ съ дъвицами. Около стоятъ музыканты. Къ этому поэть присоединяеть сатирическое зам'вчаніе, выраженное въ наивной формъ энической подробности описанія: а вышивала шапочку черница-дъвица; выбыла она изъ монастыря ради своей миловидности. Шапочку покупала у ней Гельмбрехтова сестрица Готлинда, дала за нее корову, а матушка Гельмбрехтова — янцъ да сыру въ придачу. Такъ же подробно описывается и прочій костюмъ крестьянскаго щеголя. Золотыя и серебряныя пуговки на его кафтанъ какъ жаръ горъли; и бросались въ глаза и бабамъ и дъвицамъ, когда выходиль онь поплясать, а застежки на рукавахь, какь бубенчики, звонко побрякивали имъ въ уши. Однимъ словомъ, по мѣткому выраженію поэта, Гельм-

<sup>(&#</sup>x27;) Издано Гагеномъ въ Gesammtabenteuer, т. III, стр. 281-335.

брехтова матушка *много продала курт и яиц* на покупку ему разныхъ нарядовъ.

Снарядившись такъ щегольски, просить Гельмбрехтъ у своего отца коня ъхать на службу къ рыцарскому двору. Отецъ покупаетъ ему коня на четыре коровы, на два быка, и еще даетъ въ придачу не мало своего деревенскаго добра. Впрочемъ настоятельно совътуетъ ему не покидать своего крестьянскаго званія, указываеть ему добрую невъсту, дочь какого-то Рупрехта, съ богатымъ приданымъ, состоящимъ въ овцахъ, свиньяхъ и рогатомъ скотъ, присовокупляя, что при дворъ натерпится и голоду и холоду, и будеть всъмъ въ посмѣшище. Но сынъ, во что бы ни стало, хочетъ попробовать придворной жизни. Онъ чувствуетъ въ себъ призвание къ рыцарству, объясняя эти благородныя наклонности наслъдственными отъ какого-то рыцаря, который быль его крестнымь отцомь. Отказываясь отъ семьи, онъ отказывается и отъ мирной земледъльческой жизни: онъ хочеть быть рыцаремъ, и грабить поселянъ. Напрасно совътуетъ ему отецъ довольствоваться хлабомъ съ водою, а ве пить вина, купленнаго на воровскія деньги, и не покупать курицы на краденаго быка; напрасно говорить ему объ истинной чести и добродътели и о мирномъ трудъ, которымъ однимъ пріобрътаетъ человъкъ настоящее достоинство и славу; напрасно, наконецъ, грозитъ ему зловащимъ сномъ, въ которомъ бъдному отцу видълось, какъ его сынъ высоко качался, повъщенъ на деревъ, съ растрепанными волосами, и какъ воронъ съ вороною стерегли свою добычу.

Отправился непослушный сынъ къ рыцарскому двору, въ одинъ замокъ. Нашелъ себъ тамъ приволье, сталъ грабить и встръчнаго и поперечнаго, награбиль много всякаго добра, и черезъ нъсколько времени отправился домой погостить. Въ деревив его приняли за рыцаря. Своихъ домашнихъ онъ привътствовалъ иностранными словами: сестру по-латыни: gratia vester, отца по-романски: Deus sal, а мать по-чешски: dobra ytra (добраго утра). Мать приняла его за Чеха, отепъ за Волоха, а сестра за попа. Замътимъ здъсь кстати, что стихотвореніе это австрійскаго происхожденія, какъ это видно изъ многихъ намековъ историческихъ и географическихъ, а равно и изъвліянія на него славянщины: такъ что повъсть о Гельмбрехтъ имъетъ нъкоторый интересъ и для нсторіи славянской литературы. — Такимъ-образомъ отецъ не узнаеть своего сына, и отказываеть ему въ гостепримствъ. А если прівзжій точно его сынъ, то пусть назоветь поименно четырехъ его воловъ. Этимъ наивнымъ испытаніемъ, переносящимъ читателя въ эпоху свежихъ воззреній эпической старины, устраняются недоразуменія, и домашніе принимаются угощать молодаго Гельмбрехта, и зеленью съ рыбою, и жирнымъ гусемъ, и жареною и вареною курицею, и другими барскими яствами, какія господила берета са собою на охоту. Отецъ между тамъ навадывается о рыцарской жизни въ замкахъ, и съ прискорбіемъ узнаетъ, что теперь уже не та обычан, какіе онъ видаль при двора своими глазами, когда еще дадъ, старый Гельмбрехтъ, посылаль его туда съ янцами и сыромъ. Тогда уважали дамъ, веселились на поташныхъ турнирахъ, читали и слушали рыцарскія, любовныя стихотворенія. А сынъ его засталь уже плохую жизнь: дамъ проманяли на вино, веселье на грабежъ и разбой.

Отецъ еще не терялъ надежды привести заблудшаго сына на истинный путь; но сынъ насмёшливо отвечаль, что эта неделя, которую онъ провель дома, показалась ему за цълый годъ, потому что онъ не пилъ вина, и оттого похудёль, такъ что на цёлыя три застежки уже стянуль свой поясь; но овъ надъется вознаградить себя за воздержаніе новыми грабежами. Ужаснулся отецъ, когда услышалъ отъ сына, съ какими отчаянными головоръзами онъ живеть, и какъ онъ самъ безчеловъчно поступаеть съ бъдными поселянами: выкалываеть имъ глаза, зарываеть въ муравейники, выщипываеть бороды, ломаеть суставы, въшаеть, и грабить все, до последней нитки. И когда отець изъявляеть свое негодованіе противъ него и его товарищей, непотребный сынъ осмъливается ему грозить, и требуеть, чтобы онъ отдаль замужъ сестру Готлинду за самаго отчаяннаго изъ его друзей. Гельмбрехть уже завърилъ своего друга, что сестра будетъ върна своему мужу: если его повъсятъ, она сама сниметь его съ виселицы, похоронить и целый годъ будеть воскурять оиміамь и ладанъ; если его ослвіїять, она сама будеть водить его; если отрубять ему ногу, будеть она каждое утро приносить ему къ постель клюку; если потеряеть руку, сама будеть разать ему мясо и хлабь до конца его жизни. Гельмбректь предложиль своей сестрв даже свадебные подарки отъ ея жениха, и, взявъ съ нее объщаніе бъжать изъ родительскаго дома, отправился къ своимъ. Женихъ поцеловалъ у него руку и конецъ одежды въ благодарность за сватовство и поклонился выпру, который выяла от Готлинды.

Отчужденіе сына отъ отца болѣе в болѣе возрастаетъ, не только вслѣдствіе преступной жизни сына, но и отъ укоренившейся въ немъ гнусной клеветы, будто онъ, наконецъ, сынъ не стараго Гильмбрехта, а одного благороднаго рыцаря: этому рыцарю и еще своему крестному отцу обязанъ онъ величіемъ своего духа, которое никогда его не оставляетъ (1). Такое же темное

<sup>(</sup>¹) Die beide muzen saelig sin, Daz ich alle mine tage Minen muot söhöhe trage p. 319.

подозрвніе имветь и сестра его касательно собственнаго своего происхожденія.

Не мало ограблено было вдовь и сироть, чтобы весело сыграть свадьбу Готлинды. Но когда разбойники пили и потышались на свадьбъ, внезапно явился судья съ конвоемъ и захватиль ихъ всъхъ въ расплохъ. И новобрачную поймали за заборомъ: вмъсто того чтобъ защищаться, она въ испугъ только прикрывала руками свои груди. Что потомъ съ нею стало, поэтъ не знаетъ. Но добрымъ молодцамъ расправа была скорая. Ихъ всъхъ перевъшали; а Гельмбрехту выкололи глаза, и отрубили руку и ногу, и въ такомъ ужасномъ видъ отправили въ родительскій домъ. Отецъ горько насмъялся надъ нимъ, и безо всякаго состраданія прогналъ изъ дому, но мать надъ нимъ сжалилась и подала ему кусокъ хлъба.

Не долго несчастный влачилъ свою жизнь. Попалъ на глаза поселянамъ, которыхъ безчеловъчно грабилъ, и они его повъсили. И такъ сбылось сновидъніе Гельмбрехтова отца.

Въ заключение разказа поэть предостерегаеть отъ подобной участи непослушныхъ и своевольныхъ дѣтей.

Повъсть и начинается, и оканчивается, по обычаю старинныхъ поэтовъ. краткими обращеніями къ читателю, въ которыхъ явственно выражается личность самого раскащика. «Одинъ говорить о томъ, что съ нимъ случилось» такъ начинаетъ Вернеръ свой расказъ: «другой о томъ, что видълъ; третій говорить о любви, четвертый о злоключеніяхь, пятый о храбрости и благородствъ; я хочу расказать вамъ о томъ, что случилось, и что я видъло своими собственными глазами». Въ этомъ свидътельствъ очевидца нельзя уже не видъть того лирическаго начала, которое вносить поэтъ-художникъ въ эпическій матеріяль своего расказа. Оканчивается же стихотвореніе такъ: «Кто прочтеть эту повъсть, да испросить милости у Господа Бога, себъ и поэту Вернеру Гартенеру». А изъ этихъ словъ явствуетъ, что стихотвореніе назначалось уже для чтенія, а не для пінія: при чемъ, разумівется, предполагалась грамотная, и даже довольно начитанная публика, знакомая съ классическими и средневъковыми поэтическими преданіями. Сверхъ того не мъщаеть замътить, что подобныя стихотворенія, какъ наши старческія пъсни, иногла оканчиваются аминемъ.

Въ главныхъ мотивахъ нельзя не замътить сходства этого нъмецкаго произведенія съ нашимъ о Горъ-Злочастіи. Во первыхъ, въ обоихъ стихотвореніяхъ выводится героемъ ослушливый сынъ, баловень, котораго дома лелъяли, одъвали въ хорошія одежды; во вторыхъ, вначалъ приводятся наставленія родительскія, предостерегающія сына отъ превратностей жизни; въ третьихъ, въ обоихъ стихотвореніяхъ, сынъ неблагодарно покидаетъ родительскій домъ, и на чужой сторонъ сходится съ непотребными товарищами, и обогащается. Но только этими общими чертами и ограничивается все сходство. Чъмъ болъе будемъ вглядываться въ подробности того и другаго произведенія, тъмъ яснье представится намъ необходимость двухъ противоположныхъ путей, по которымъ разошлись эти два непослушные сына, переступивъ порогъ родительскаго дома.

Молодой Гельмбрехть не только оставляеть свою родную семью, но и нереходить изъ класса мирныхъ поселянъ въ разбойническую шайку хищнаго вассала и объявляеть непримиримую вражду тому самому состояню, къ которому принадлежать его отецъ и мать. Старый Гельмбрехтъ всв усилія свои употребляеть на то, чтобы благоразумными отеческими совътами удержать своего сына въ мирномъ быту поселянъ, выставляя ему въ ръзкихъ чертахъ бъдствія коловратной жизни рыцарствующаго разбойника. Но сынъ чувствуетъ въ своихъ жилахъ благородную кровь рыцаря, а въ своей душъ, будто бы по какому-то наитію, свыше низшедшія благородныя, рыцарскія побужденія. Такимъ образомъ онъ сознательно отказывается и отъ родителей, и отъ своего сословія. Переступивъ родной порогъ, съ пренебреженіемъ бросаеть онъ взглядъ на все прошедшее, и дерзко стремится по опасному пути. — Напротивъ того, нашъ добрый молодецъ ослушался отца съ матерью потому только, что молодецъ былъ —

Въ то время и малъ и глупъ, Не въ полномъ разумъ и несовершенъ разумомъ.

Будущность не прельщала его ни роскошною жизнію въ замкахъ, ни рыцарскою удалью, ни славою и почестями оть герцоговъ и графовъ, какъ мечталъ обо всемъ этомъ молодой Гельмбрехтъ, впервые съдши на своего рыцарскаго коня, и почувствовалъ въ себъ такую рьяную отвагу, что былъ готовъ кусать камень и жерать жельзо (¹). Ничего подобнаго и въ голову не могло придти нашему доброму молодцу. Не жажда отважныхъ подвиговъ влекла его въ необозримую даль чужой стороны, не твердое ръшеніе сопутствовало ему въ удаленіи оть родной семьи: какъ-то не-хотя, не въ полнома разумю, какъ сказано въ стихотвореніи, или, какъ по просту говорится, сдуру оставиль онъ отца съ матерью и бъжаль въ чужую сторону.

<sup>(1)</sup> Ich bize wol durch einen stein, Ich bin so muotes raeze, Hei, daz ich isens vraezel r. 292.

Намецкій герой зналь, куда и зачамь шель. Не встратиль онь прежнихь благородныхъ обычаевъ, которые виделъ при дворъ въ былое время его отепъ, но всеже по своему онъ вкусилъ рыцарской жизни. Онъ ръшительно сказалъ своему отцу, что идеть на воинскую добычу, объявляя войну всемъ и каждому. н вотъ онъ обогащается, какъ обогащались и другіе въ эту смутную эпоху, когда руководствовались только правомъ сильнаго. Если Гельмбрехтъ былъ палачомъ, то нашъ герой — печальною жертвою. На чужбинъ онъ обогатился добросовъстно, отъ честныхъ трудовъ: по крайней мъръ такъ надобно полагать по общему смыслу стихотворенія, хотя въ немъ и не сказано, какими именно средствами онъ разбогатель. Но его безсовестно обманывали коварные друзья, и онъ съ горя пропивалъ свое нажитое добро. Во всёхъ дёйствіяхъ его проглядываеть что-то вялое и тупое. Пріятель велить ему напиться до-пьяна, и онь послушно напивается. Захотъль онъ жениться и обзавестись домкомъ, но пришель въ раздумье и испугался треволненій новой жизни, въ которую хотель вступить; и опять съ горя запиль, и спустиль до нитки все свое именіе. Гельмбрехть пьеть много, но только жиртеть съ пьянства и набирается пьяной храбрости для грабежа и разбоя. Пьянство нашего добраго мододна есть то кроткое пьянство, котораго отвратительную картину по одному древне-русскому поучению мы предложели читателю выше. И въ самомъ дълъ, герой нашъ кротокъ, какъ агнецъ; довърчивъ ко всякому, въжливъ, и даже сталъ послушенъ, когда набрался опытности на чужой сторонъ: смиренно просить себъ совъта, какъ жить съ чужими людьми, и старательно ему следуеть. Чего бы кажется более для нашего полнаго участія къ этой мирной, кроткой натурѣ, столь воспріимчивой и даже до нѣкоторой степени нъжной? Но эта кротость слишкомъ уступчива въ борьбъ съ дъйствительностью, слишкомъ наклонна къ ничтожеству, которое такъ легко умбеть находить для себя нашъ герой въ пьянствъ до полусмерти. Но съ этою кроткой натурой какъ-то не гармонически сочетались грязные инстинкты горькаго пьяницы. Даже въ самомъ пьянствъ онъ выказываетъ свой вялый характеръ. Онъ не увлекается удовольствіями разгульной жизни; но пьеть потому только. что ему совътують пьянствовать; потому что въ винъ, какъ въ опіумъ, онь находить желанное самазабвеніе. Это какое-то печальное пьянство, съ горя и отчаянія, не возбужденіе силь, но преступное, нравственное самоубійство. Потому-то, если нашъ герой не возбуждаеть къ себъ никакого уваженія, то, по крайней мъръ, нельзя отказать ему въ нашемъ состраданіи: эксалость къ человъку — вотъ та струна, которой такъ искусно умълъ коснуться старинный пъвецъ этой художественной пъсни.

Но воротимся къ параллели между измецкимъ и русскимъ произведе-

Гельмбрехть безстыдно является на побывку домой. Онь даже модинаеть и фарсить своею иностранною рачью. Онь не только не краситеть за свое поведеніе, но даже хвалится имъ, и вносить въ семью новое бадствіе, соблазнивь разбойническою жизнію и сестру свою. Посла этого свиданія, между имъ и отцомъ не было уже ничего общаго: никакія узы родства и пріязни ихъ уже не связывали. Гельмбрехть самъ преступно ихъ прерваль Напротивъ того, тоска по родимой сторона, по отца съ матерью и по рода-племени не переставала мучить нашего добраго молодца, куда бы онь ни шель, гда бы ни быль, что бы ни далаль. Какъ сначала оставиль онъ родителей по глупости и неопытности, такъ потомъ, когда пропился въ первый разъ, не могъ онь воротиться домой оть стыда:

Стало срамно молодцу появитися Къ своему отцу и матери, И къ своему роду и племени.

Вглядываясь въ эту нѣжную черту нравственной стыдливости, намѣченную во всѣхъ дѣйствіяхъ нашего героя, невольно чувствуешь, какъ болѣе и болѣе возрастаетъ къ нему наше сочувствіе, и чѣмъ онъ ниже падаетъ, не теряя впрочемъ этого сознанія своей вины и стыда, тѣмъ сильнѣе только вызываетъ къ себѣ нашу жалость. Настрадавшись такъ много, отказавшись отъ радостей семейной жизни, потерявъ все свое имѣніе, все же онъ не бросаетъ любимой мысли — воротиться домой, окончательно примириться съ отцомъ и съ матерью. И если судьба не допустила его съ ними свидѣться, то покрайней мѣрѣ милосердіе и правосудіе людское не могли бы ему отказать въ примиреніи и прощеніи, котораго онъ такъ искренно жаждетъ.

Чъмъ глубже входимъ въ нравственный типъ нашего героя, тъмъ ясиве видимъ, чъмъ отличается онъ отъ рыцарскаго типа Гельмбрехта.

Несчастныя обстоятельства, которыя Гельмбрехть нашель въ средне-ввковой безурядицв, примирили его съ грабежомъ и разбоемъ. Онъ даже хвалится своимъ безчеловъчіемъ. Страшныя мученія и висълица — достойная награда такому головоръзу. Не таковъ нашъ герой. Если онъ и дълалъ кому
вредъ, то развъ себъ одному. Не только разбой, но даже все слишкомъ стремительное, дъятельное, бойкое — уже было противно его натуръ. И когда
разъ, отчаявшись въ жизни, онъ хотълъ покуситься на самоубійство, то и
тутъ не хватило у него силь. Если бы спасла его отъ самоубійства молитва;

мы не могли бы ему отказать въ величи геройской борьбы съ жизнію. Напротивъ онъ вообще молился немного, развів только по обычаю перекрестится,
садясь за столь: по крайней мірів только о такой молитві говорится въ стикотвореніи. Нітъ, нашъ молодецъ просто не нашель въ себі довольно рішимости на самоубійство. И это уже ділаетъ честь его нравственному расположенію, котя бы и боязливому только; но нельзя не сознаться, что онъ имітль
бы большее право на наше уваженіе, если бы уклонился отъ этого ужаснаго поступка изъ побужденій боліте нравственныхъ, основанныхъ на разумномъ сознаніи и теплой молитві христіанина.—Какъ же должна была возмутиться его кроткая, боязливая натура, когда лукавое Горе указало ему въ
перспективі на грабежь и разбой, чтобы богато жить? Даліте этого испытапіе идти уже не могло. Несчастный умітль сносить всії бідствія, ниспосланныя ему злою судьбою; но мысли о преступленіи снести не могъ. Именно
здісь-то проявилась неожиданно вся сила нравственной его природы, и онъ
энергически отвергь преступные замыслы, какъ наважденіе злаго духа.

Видите, какимъ свѣтомъ наконецъ озаряется этотъ печальный образъ древне-русскаго добраго молодца? Не все потерялъ онъ въ борьбъ съ суровою, безотрадною жизнію. Онъ вышель изъ этой борьбы чисть ото преступленія. Врожденную кротость и робость характера онъ провелъ черезъ тяжелые опыты своей грустной жизни, и наконецъ умѣлъ выстрадать себѣ нравственное убѣжденіе — отвращеніе отъ зла. Могъ ли же наконецъ не почувствовать опъ въ себѣ готовности къ тому примиренію съ самимъ собою и съ жизнію, которое открывалъ ему путь спасенія?

Законы общественные и человъческіе могли примириться съ преступленія— ми Гельмбрехта не иначе, какъ только позорною казнію этого неисправимаго злодъя. Въ нашемъ стихотвореніи, чувство справедливости вполив удовлетво-ряется благочестивымъ ръшеніемъ искупить свои заблужденія иноческими подвигами.

Изъ параллели, проведенной между намецкимъ и русскимъ стихотвореніемъ, очевидно, что поэтъ намецкій имълъ въ виду ближайшую, нравственную
цаль — выставить пагубныя сладствія неповиновенія родителямъ: что онъ, въ
форма наставленія, и высказываетъ въ конца своего разсказа. Въ современномъ ему общества онъ видитъ упадокъ прежнихъ добрыхъ нравовъ, и широкою кистію изображаетъ этотъ печальный правственный переворотъ. Изображенная имъ дайствительность темна и мрачна; но въ отдаленіи приватливо
сватится ему благонравная и веселая старина, когда поселяне свято наблюдали семейное счастіе, и когда рыцари отличались истиннымъ благородствомъ
и уваженіемъ къ прекрасному полу. Русскій павецъ, не зная никакихъ нрав-

отвенныхъ и умственныхъ переворотовъ, не придавая никакого особеннаго значенія ни старинъ, ни современности, безъ всякихъ частныхъ соображеній, рисуетъ намъ русскаго человъка, взявъ его съ одной изъ характеристическихъ сторонъ.

## VIII.

Безыменный герой нашъ, этотъ человъкъ вообще, съ его слабостями, врожденными и пріобрътенными, получаеть въ нашихъ глазахъ совершенно идеальный характеръ, когда мы его представимъ себъ объ руку съ его роковымъ спутникомъ, съ этимъ демономъ, которому поэтъ даетъ типическое имя нечистаго Горя-Злочастія.

Мы съ намъреніемъ досель обходили это фантастическое лицо, желая поодиначкъ оцънить прочія подробности стихотворенія, для того, чтобы очистить себъ дорогу къ этому глубокому созданію русской фантавіи, въ которомъ мы думаемъ видъть основную, художественную идею разбираемаго стихотворенія.

Итакъ, безыменному герою, лицу чисто идеальному, дается въ спутники тоже идеальное лицо, въ которомъ выражена идея Горя-Злочастія. Идуть они объ руку по далекому, безотрадному пути жизни: позади ихъ — вѣчность и возникающіе изъ глубины ея библейскіе образы первыхъ человѣкъ; впереди ихъ — тоже вѣчность, съ ея послѣднимъ возмездіемъ за добро и зло, совершенное на землѣ.

Чтобъ опредълить глубокій смысль этого художественнаго образа Горя-Злочастія, надобно взглянуть на наше стихотвореніе въ связи съ цълымъ разрядомъ религіозно-нравственныхъ произведеній Среднихъ Въковъ, о началъ и концъ міра и о тяжкой судьбъ человъка на землъ.

Надобно полагать, что нашъ стихъ объ Адамъ и Еввъ есть не что иное, какъ эпизодъ обширной средневъковой поэмы о пачалъ міра и судьбъ первыхъ человъкъ, поэмы, въ которой библейскія сказанія перемъшались съ народными преданіями и апокрифическими легендами, занесенными изъ Пален и другихъ византійскихъ источниковъ въ Несторову лътопись: какъ напримъръ, о томъ, что Адамъ нарекъ имена не только птицамъ, звърямъ и гадамъ, но и самимъ ангеламъ; что Адамъ и Евва не знали, какъ похоронитъ тъло убитаго Авеля, лежавшее нетлъннымъ тридцать лътъ, и что научились его похоронить отъ птички, которая зарыла въ землю умершую другую птичку (1). Эпизодъ этой же обширной поэмы предлагаетъ намъ доселъ сохранив-

 $<sup>\</sup>binom{1}{2}$  Смотр. источники этимъ сказаніямъ у г. Сухоманнова: О древней Русской Лътописи. 1856 г. отр. 59-62.

шаяся въ устахъ народа, старческая пѣсня о Голубиной Книгѣ (¹), содержащая въ себѣ полуязыческое, полу-христіанское ученіе о началѣ міра, перемѣшанное съ нѣкоторыми предразсудками, доселѣ принимаемыми за религіозные догматы у раскольниковъ.

Распавшаяся на эпизоды поэма о началѣ міра въ наибольшей цѣлости сохранилась у насъ въ одномъ рукописномъ полу-языческомъ сказаніи, впрочемъ позднѣйшаго письма (2).

По этому сказанію, устроено было «небо хрустальное на семидесяти тмахъ тысячъ».... Рай насаждень быль на востокъ.... «Ангель сидить на востокъ въ велельнотъ превыспренней славы своей». — «Семь небесъ словомъ сотворилъ Господь: мразъ отъ лица Господня изшелъ; а громъ — гласъ Господень, въ колесницъ огненной утвержденъ; а молнія слово Господне изъ устъ Божіихъ исходитъ, а солнце отъ внутренней ризы Господней!»

Это, какъ видимъ, одинъ изъ варіантовъ слёдующаго мѣста изъ стиха о Голубиной Книгѣ:

У насъ бълый вольный свётъ зачался отъ суда Божія, Солнце красное отъ лица Божьяго, Самаго Христа Царя Небеснаго; Младъ светелъ месяцъ отъ грудей его; Звезды частыя отъ ризъ Божінхъ; Ночи темныя отъ думъ Господнихъ, и проч.

Далъе, въ Сказаніи говорится о томъ, какъ по слову Господню произопим въ воздухѣ тма столповъ — «столны недвижимые отъ начала вѣка сего, жельзные».... «На тѣхъ столпахъ камень недвижимый, земля, а на землѣ адъ, и вереи желѣзныя, и подъ адомъ врата мѣдныя жь».... Потомъ произошло «море Тивиріадское — вода соленая». — «Первая земля на воздухѣ сотворена и утверждена, вторая земля — на адѣ, а на той землѣ море, а у того моря Тивиріадскаго берегу нѣтъ».... Далѣе расказывается, какъ Сатана досталъ со дна моря Тивиріадскаго камень, какъ этотъ камень преломляется на двое, и изъ одной половины камня отъ ударовъ божественнаго жезла «вылетали духи чистые»; изъ другой же половины Сатана «набилъ бѣсовскую безчисленную силу боговъ плотимых» (то-есть, плотскихъ). На морѣ Тивиріадскомъ произведены трид-

<sup>(</sup>¹) Издана Киръевскимъ въ Чтеніяхъ Общ. Истор. и Древи. Рессінскихъ, и потомъ, со многими варіантами г. Варенцовымъ, въ Сборникъ Русскихъ Духови. Стиховъ 1860 г.

<sup>(2)</sup> У Профессора Григоровича.

цать три кита; на тъхъ китахъ утверждена земля, и стала она на нихъ «толста, широка и пространна».

Это преданіе встрачаемъ и въ Голубиной Книга:

Китъ-рыба всвиъ рыбамъ мати.

— Почему же китъ-рыба всвиъ рыбамъ мати? — На трехъ рыбахъ земля основана.
Какъ китъ-рыба тронется,
Вся земля всколебается.
Потому китъ-рыба всвиъ рыбамъ мати.

Затъмъ, въ нашемъ рукописномъ Сказаніи, слъдуетъ преданіе о причисленіи Сатаны къ лику небесныхъ ангеловъ, и о сверженіи его съ неба за гордость. Господь повельль его свергнуть Архангелу Михаилу: но Сатана палиль его огнемъ. Тогда «Господь постригъ Михаила въ чернецы и положилъ на него схиму со крестами, простыми, знаменіями Христа Сына Божія. Михаиль Архангелъ шелъ и ударилъ Сатану жезломъ и свергъ его съ небесъ на землю, во адову кромъшную, со встами его отворскими силами; и падали отвом съ небеси три дни и три ночи: что капли дожедевыя, шло силы отворской въ кромъшный адъ». Озлобленный Сатана ръшается господствовать на землъ надъ людьми. Далъе слъдуетъ разсказъ о сотвореніи человъка, будто бы при участіи Сатаны: это напоминаеть намъ басню древнихъ русскихъ кудесниковъ, занесенную въ паши лътописи. Сверхъ того преданіе о стихійномъ составъ тъла человъческаго одно и тоже, какъ въ нашемъ Сказаніи, такъ и въ Голубиной Книгъ:

Наши помыслы отъ облацъ небесныхъ; У насъ міръ-народъ отъ Адамія; Кости кръпкія отъ камени; Тълеса наши отъ сырой земли; Кровь руда наша отъ черна моря.

Вотъ какъ значится все это мѣсто въ сказаніи:

«Плотскій человѣкъ, первозданный Адамъ отъ перстной земли, кости отъ камня, кровь отъ чермнаго моря, мысли отъ облакъ, очи отъ солица, дыханіе отъ вѣтра....»

Далѣе идетъ пророческое сновидѣніе Адама. Это пророчество принадлежитъ къ числу ложных книгъ или статей, подъ именемъ Адамля Завъта, который, вмѣстѣ съ другими ложными статьями о вѣтхозавѣтныхъ событіяхъ,

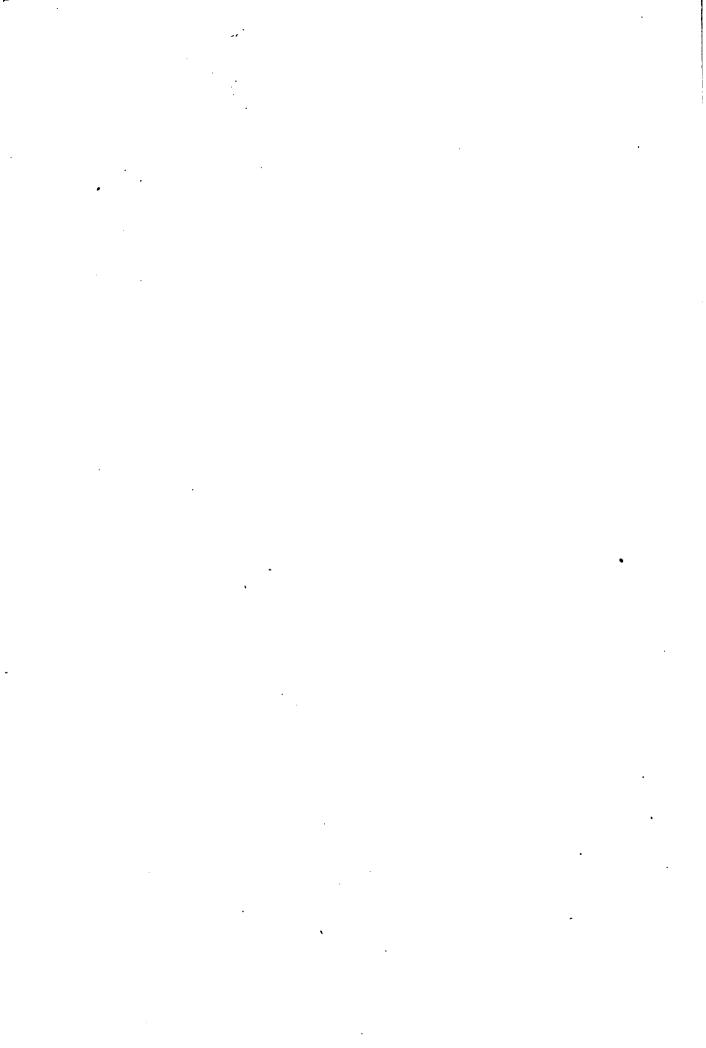



каковы Сивова молитва, Исаино видъніе, вотръчается въ другой редакцін, въ которой всё легенды и преданія изложены въ форм'в разговора.

Далье въ Сказаніи говорится о сотвореніи Еввы. Богъ вельль первымъ человъкамъ вкушать оть всъхъ деревъ.

«Не повельль же всть винограднаго древа....»

Эта характеристическая черта взята изъ Сказанія въ повъсть о Горь-Зло-частін:

Далъ имъ (Богъ) заповъдь божественную: Не повельлъ вкушать плода винограднаго, Отъ Едемскаго дерева великаго.

По арабскимъ передълкамъ библейскаго сказанія (1), Богъ даетъ Адаму вкусить райскаго винограда для того, чтобы навести на него сонъ, во время котораго была создана Евва.

Выше уже было замъчено овнутренней связи этого преступнаго вкушенія заповъднаго винограда съ печальною судьбою непослушнаго сына.
Теперь мы видимъ, что этотъ варіантъ о виноградномъ плодъ не случайно вставленъ въ разсказъ объ Адамъ и Еввъ, а принадлежитъ тому поэтическому цъльному преданію, которое сохранилось въ памяти народа въ отдъльныхъ эпизодахъ. Этотъ варіантъ извъстенъ былъ нашимъ предкамъ еще
въ XVI в., какъ это можно видъть изъ прилагаемаго здъсь снимка съ миніатюры изъ рукописи Козмы Индикоплова, писанной въ Новъгородъ въ 1542 (въ
Макарьевской Минеъ за Августъ, въ Синод. Библ. № 997, листъ 1240 об.).
На верхнемъ полъ этой миніатюры написаны вышеприведенные стихи объ
Адамъ.

Но обратимся еще разъ къ нашему рукописному Сказанію.

Змёя пожрала Сатану, по его приказанію, и такимъ образомъ въ себё внесла его въ рай.

«Изверзнулся Сатана червем».... обвился около виноградиаго дерева и началъ змѣевыми устами говорить Еввъ».

Когда Адамъ и Евва преступили заповъдь, спали ст нихт вънцы и одежды свътлыя, и начали Адамъ и Евва прикрываться древесными вътвями. Эти вънцы и свътлыя одежды переносять воображение читателя къ наивнымъ возгръніямъ древнъйшихъ христіанскихъ живописцевъ, которые, не любя изображать обнаженныя фигуры, помъщали въ раю и аду праведниковъ и гръшниковъ одътыми, и которые, за недостаткомъ перспективы и группировки

<sup>(1)</sup> Weil, Biblische Legenden der Muselmänner. 1845 pp. 1 - 43.

распредъляли изображаемыя ими фигуры между архитектурными линіями, въ видъ храма, иконостаса, и т. п.

Господь послалъ Архангела Миханла изгнать первыхъ человъкъ изъ рая и свергнуть на землю, и сказалъ Адаму: паши землю. И началъ Адамъ пла-кать и рыдать, что изгнали ихъ изъ раю мучиться. Потомъ онъ даетъ Сатанъ рукописанье на себя и на весь свой родъ. Прилагаемый здѣсь рисунокъ съ миніатюры изъ Лицевой Библіи графа Уварова XVII, № 34, изображаетъ тоже самое, какъ значится и въ подписи: «Нача Адамъ на себя и на Евву сотоне рукописаніе давать, а сотона нача указывать» л. 11. Затѣмъ описывается жертвоприношеніе Каина и Авеля, и убіеніе послѣдняго.

«И заповъдалъ Господь звърю трижды на всякій день пожирать Канна и выметать изъ себя, и еще триста лътъ трястись повелълъ, и крови от крови отливаться. Авель же триста лътъ лежалъ на землъ. Адамъ не зналъ, что сотворить. И послалъ Господь двъ птицы горлицы, и убила горлица горлицу, и раскопавъ землю, погребла ее. Такъ и Адамъ похоронилъ сына своего Авеля въ землю».

Это сказаніе съ незначительными перемѣнами занесено, какъ сказано выше, еще въ Несторову лѣтопись.

«Адамъ пожилъ на землъ 930 лътъ и умеръ. *И пришла смерть сатанина* и взяла душу его, и внесла въ адъ мучитись 3000 лътъ внутри ада во огнъ горючемъ, руки и ноги связаны, на шестъ прицъплены».

Здёсь уже наше Сказаніе, по обычнымъ понятіямъ вёка, переходить отъ повъствованія о началё міра къ изображенію смерти и будущей жизни: что, какъ мы видимъ, имъетъ связь съ «Повъстью о Горъ-Злочастіи». Въ заключеніе о нашемъ Сказаніи замътимъ, что оно оканчивается соществіемъ Іисуса Христа во адъ и освобожденіемъ Адама отъ смерти.

Наиболье распространенный между нашими слышми пвидами эпизодь изъ этого эпическаго цикла есть Плачь Адама, исполненный грустныхъ мыслей о тлыности человыка и о ужасы смерти. Въ древне-нымецкой поэмы объ Адамы и Еввы (1) этому плачу дается необыкновенно-поэтическій обороть. Оплакивая потерянный рай, Адамы сорокы дней стоялы погруженный по шею вы воды Гордана, и говориль, обращаясь кы окружающей его природы:

«Молю васъ, воды Іордана, и васъ, рыбы въ водахъ его, и васъ, птицы поднебесныя, и васъ, лъсные звъри! Помогите мив плакать и сокрушаться о моемъ великомъ горъ, по гръхамъ моимъ! Вы неповинны въ нихъ, я одинъ со-

<sup>(1)</sup> Издана Гагеномъ въ Gesammtabenteuer, ч. І. стр. 5 — 16.



IT.

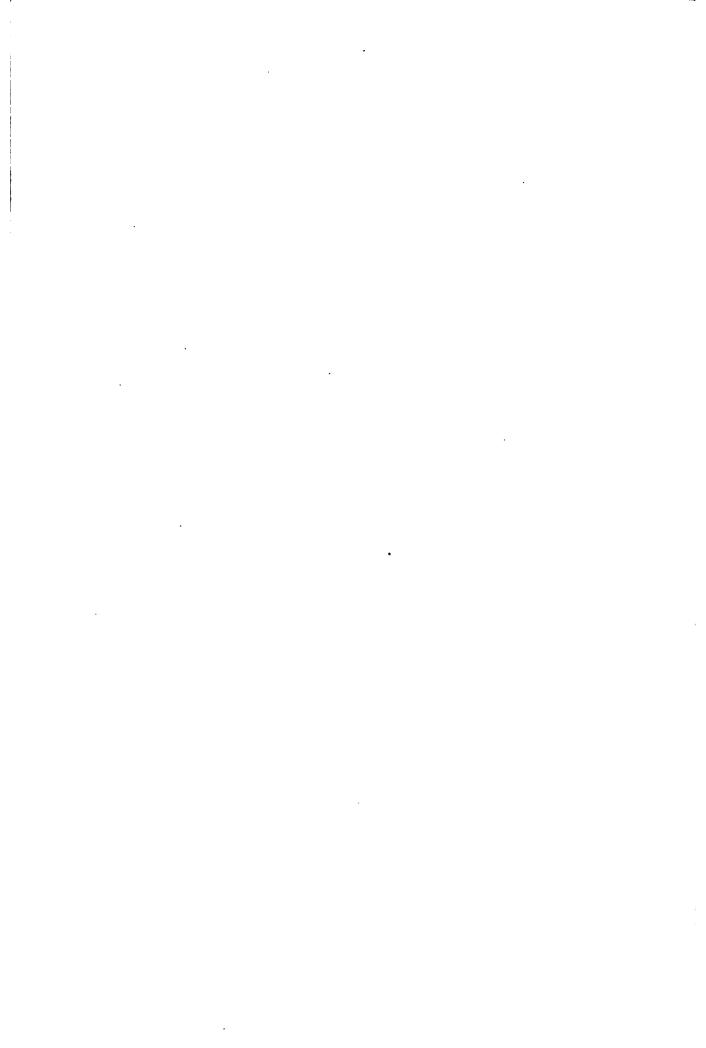

грѣшилъ». Такъ говорилъ Адамъ, и посмотрѣлъ около себя: звѣри и птицы и всѣ твари земныя плакали съ нимъ вмѣстѣ, и стихли воды Іордана».

Тотъ же мотивъ и въ поэтическихъ преданіяхъ Арабовъ. Адамъ и Евва, по грѣхопаденіи, были разлучены. Адамъ плакалъ, и его райскія слезы утоляли жажду звѣрямъ, и падая на землю, выходили изъ нея душистыми растеніями и деревьями. Слезы Еввы превращались въ жемчужины и прекрасные цвѣты. Рыданія Адама и Еввы, несомыя съ востока и запада противными вѣтрами, встрѣчались и свивались другъ съ другомъ. Наконецъ Евфратъ и Тигръ надулись волнами отъ слезъ Адама, и вся природа плакала вмѣстѣ съ нимъ.

Въ художественномъ развитіи библейскихъ сказаній о началъ міра нельзя не замътить той связи, въ которой и поэты и древитище христіанскіе скульпторы и живописцы представляли эти сказанія съ изображеніями смерти и страшнаго суда, соединяя такимъ образомъ въ одно художественное цълое и начало, и конецъ міра. Слишкомъ далеко увлекло бы насъ историческое обозрвніе художественных произведеній, имбющих предметомъ начало и конецъ міра, отъ древнейшихъ христіянскихъ памятниковъ до Сикстинской капеллы, въ которой Микель-Анджело, следуя религіозно-художественнымъ преданіямъ, изобразилъ великую поэму жизни всего человѣчества, начавшуюся сотвореніемъ міра и оканчивающуюся страшнымъ судомъ, связавъ эти двъ главы своей поэмы изображениемъ Пророковъ и Сивиллъ, которые служать посредниками между древитими втхозавтными образами, носящимися на плафонъ капеллы, и между Страшнымъ Судомъ, написаннымъ на задней ея ствив. Ни въ одномъ произведении христіанскаго искусства не выражена такъ глубоко печальная истина о бренности человъка: земля еси. И силы Божественныя дважды извлекають человъка изъ персти: на плафонъ носится въ облакахъ, окруженный ангелами, Богъ Отецъ, и прикосновениемъ перста своего воздвигаетъ отъ земли новосозданнаго человъка; соотвътственно тому, въ картинъ Страшнаго Суда, по слову Божественнаго Судьи, при звукъ ангельскихъ трубъ, еще разъ бренное человъчество выходитъ изъ земли, воскресая къ новой безсмертной жизни. Тамъ высоко, надъ головою зрителя, Богъ Отецъ устрояеть хаосъ міра физическаго; здёсь, прямо передъ его глазами, въ изображении Последняго Суда — устрояется міръ правственный изъ того нравственнаго хаоса, который такъ наглядно представленъ, между землею и небомъ, въ носящихся по воздуху образахъ добра и зла — праведниковъ и гръшниковъ, ангеловъ и демоновъ.

Въ христіанской поэзіи уже съ древнъйшихъ временъ исторія объ Адамъ и Еввъ представлялась въ тъсной связи съ мыслію объ искупленіи, какъ это мы

находимъ въ нашемъ Адамовомъ Плачв и въ рукописномъ сказаніи, изъ котораго отрывки приведены выше.

Недавно издана древитимая изъ мистерій на французскомъ языкт, подъ названіемъ Adam (1). Она въ трехъ дтйствіяхъ: въ первомъ — гртжопаденіе, во второмъ — смерть Авеля, въ третьемъ — пророчество о Спасителт; и наконецъ эпилогъ, въ которомъ говорится о необходимости покаянія и о пятнадицати знаменіяхъ, предшествующихъ страшному суду.

Мъстомъ для представленія этой мистеріи была площадь около церкви, а сцена — у самой церкви, которая такимъ образомъ составляла часть сцены. По одну сторону церкви — земной рай, на возвышеніи, украшенномъ шелковыми тканями, деревьями и цвътами; ниже этого помоста — земля, куда изгоняются первые люди изъ рая. По другую сторону — адъ, съ разверстою пропастью, изъ которой поднимается дымъ. Изъ церкви выходитъ самъ Господь Богъ и въ нее уходить со сцены.

Въ латинскомъ объяснени такъ означены одежды выводимыхъ въ первыхъ двухъ дъйствіяхъ лицъ: Господь въ епископскихъ ризахъ, Адамъ въ красной туникъ, Евва въ бълыхъ одеждахъ и съ такимъ же покрываломъ, Каинъ въ красномъ одъяніи, Авель въ бъломъ. О костюмъ Сатаны и дьяволовъ ничего не сказано. Введенъ хоръ, который поетъ латинскіе тексты изъ Библіи, соотвътствующіе дъйствію мистеріи.

Дъйствіе въ обоихъ актахъ ведется согласно библейскому сказанію; но въ подробностяхъ замѣтна художественная отдълка. Такъ дьяволъ обращаетъ къ Еввъ свои льстивыя ръчи:

«Ты слабенькое и нажное существо, ты сважае розы и балае кристалла, балае снага, который лежить въ долина на льду».

Когда первые человъки изгоняются изъ рая, хоръ поетъ: «in sudore vultus tui», то есть: ез потть лица твоего, и пр. Пототь они обрабатывають землю, и, утомясь тяжелою работою, отдыхаютъ: тогда въ воздъланную ими и засъянную землю, къ великому ихъ прискорбію, дьяволы бросають плевелы. Первое дъйствіе оканчивается тъть, что дьяволы накидывають жельзныя цъпи на Адама и Евву и съ воплями радости увлекають ихъ въ преисподнюю. Такъ же оканчивается и второе дъйствіе. Демоны уводять обоихъ братьевъ въ адъ: Каина немилосердно бьють, а Авеля ведуть въжсливо.

Затемъ выводится на сцену целый рядъ праотцевъ и пророковъ, возве-

<sup>(1)</sup> Adam, drame anglonormand du XII siècle, par Victor Lusarche. Tours. 1854. — Надобно замътить, что названіе этой драмы *англонормандскою* не точно. Стихи въ ней на древне-французскомъ языкѣ, а объясненія — по-латыни.

щающихъ пути Божественнаго Милосердія, искупленіе рода человіческаго и избавленіе отъ візчной смерти тіхъ, которые на время заключены въ аду. Эти ветхозавітныя лица являются въ слідующемъ порядкі: Авраамъ съ длинною бородой и въ широкомъ одіянін; Монсей, съ жезломъ въ правой рукт и со скрижалями въ лівой; Ааронъ, въ епископскихъ ризахъ и съ вітвію въ рукахъ, украшенною цвітами и плодами; Давидъ въ вінці и царскихъ украшеніяхъ, равно какъ и Соломонъ, только моложе; Валаамъ, старецъ, въ широкихъ одеждахті; Даніилъ, юнъ возрастомъ, но въ старческомъ одіяніи: когда онъ говоритъ, то простираетъ руку къ тому, къ кому обращаетъ річь; Аввакумъ отарецъ: пророчествуя, онъ простираетъ свои руки къ церкви, съ изъявленіемъ изумленія и благоговінія; Іеремія съ харатейнымъ свиткомъ въ рукі; Исаія съ книгою въ рукі и въ длинныхъ одеждахъ.

## IX.

Чтобы приблизиться къ тому частному примъненію, какое дано сказанію объ Адамъ и Еввъ въ «Повъсти о Горъ-Злочасти», по нашему мивнію необходимо, отъ этого художественняго средневтковаго цикла, объемлющаго судьбы всего человъчества, перейдти къ знаменитымъ и весьма распространеннымъ въ средніе віжа изображеніямъ Пляски - Мертеыхъ. Эти изображенія принято было рисовать на ствнахъ, окружающихъ кладбища. Такъ двое изъ древивищихъ живописцевъ итальянскихъ XIV въка, по прозванію Орканья, нзобразили на знаменитомъ Пизанскомъ кладбищъ не только Страшный Судъ и Адъ, но также и Пляску Мертвыхъ. Знаменитое изображение этого послъдняго предмета въ Базелъ тоже предназначено было для доминиканскаго кладбища: писано было около 1441 г., послъ мороваго повътрія, истребившаго въ Базель множество народа въ 1438, во время знаменитаго собора, который быль открыть въ этомъ городъ. -- Кромъ того, принято было миніатюристами изображать Пляску Смерти въ рукописныхъ служебникахъ, именно при налгробныхъ пъснопъніяхъ по усопшимъ. Этотъ обычай быль распространень и у насъ въ XVII и въ первой половинъ XVIII столътія, потому что къ тому времени относится очень много рукописныхъ Синодикова съ миніатюрами.

Кромъ молитвъ по усопшимъ и списка именъ для поминовенія, Синодикъ содержитъ въ себъ свъдънія о томъ, на какихъ основаніяхъ и когда принято поминать мертвыхъ, почему поминовеніе совершается на третій, девятый и сороковой день, а также различныя повъсти, приличныя предмету, то есть, о

загробной жизни, о покаянін и т. п., изъ Патериковъ, изъ житія Василія Новаго и изъ другихъ повъствовательныхъ сборниковъ; такъ что многіе изъ Синодиковъ суть не иное что, какъ сборники нравоучительныхъ повъствованій, только въ концѣ съ присовокупленіемъ поминанья. Множество такихъ сборниковъ объясняется темъ, что всякое благочестивое семейство вменяло себъ въ священную обязанность имъть такую рукопись для внесенія въ концъ ея именъ усопшихъ родственниковъ. Это семейное поминанье обыкновенно приписывалось къ общему всероссійскому поминанью Митрополитовъ, Патріарховъ, Великихъ Князей, Царей, Княгинь и Царицъ. По общему поминанью. которое писалось одновременно со встми предшествующими статьями Сборника, опредъляется время, когда составлена рукопись, то есть, годомъ кончины послъдняго внесеннаго въ поминанье Князя, Царя или Патріарха. Что же касается до семейнаго поминанья, то оно, опредъляя судьбу рукописи, преддагаеть любопытныя данныя для исторіи сословій, родовь и семействь, о которыхъ краткія свъдънія вносились въ эти печальные сборники, дополняющіе въ этомъ отношеніи недостатокъ старинныхъ надгробныхъ надписей на кладбищахъ.

Удовлетворяя набожнымъ интересамъ нашихъ благочестивыхъ предковъ, Синодики принадлежатъ къ самымъ распространеннымъ на Руси Народнымъ Книгамъ. Соединяя въ себъ выписки изъ Патериковъ и Прологовъ съ народными разсказами, эти сборники составляють въ нашей литературъ естественный переходъ отъ древивншей письменности къ поздивишимъ народнымъ кингамъ и лубошнымъ изданьямъ, которымъ они предшествуютъ своими миніатюрами; потому что Синодикъ, какъ книга народная, обыкновенно украшался изображеньями.

Укажу на изкоторые изъ извъстныхъ мив Синодиковъ.

1) Рукопись въ Императорской Публичной Библіотект, Отд. 1, № 324 (Толст. 1, № 184) въ листъ. Относится къ царствованію Михаила Федоровича, потому что поминанье Патріарховъ доведено до Филарета (— 1633 г.). Исторія рукописи видна изъ слѣдующей подписи внизу по страницамъ: «Сия книга сенадикъ подіячего Федота Никифорова сына Палилова подписалъ (') своею рукою лѣта 7148», т. е. 1640 г. Потомъ позднѣйшею рукою годъ измѣненъ на 7191 (1683). За поминаньемъ слѣдуютъ повѣсти. Извѣстное прѣніе живота съ смертію; далѣе о томъ, какъ смерть безжалостно коситъ людей разнаго званія и всѣхъ сословій. Повѣсть о юношѣ съ прелестницею (листъ 61): миніатюра изъ этой повѣсти прилагается здѣсь въ рисункѣ подъ № 1. Этотъ

<sup>(1)</sup> Въ рукоп. дважды.

рисунокъ, кажется, сдъланъ отъ руки, а кругомъ его по полямъ напечатана самая повъсть о томъ, какъ «Бѣ нѣкій юноша праведенъ и благочестивъ и пребывая по вся дни въ страсѣ Божіи;» и какъ по дъявольскому наущенію пришла къ нему жена прелестница, и какъ онъ сталъ ее ласкать; но потомъ, вспомнивъ слова Писанія, что лучше лишиться обоихъ очей, нежели быть обречену на вѣчную муку за грѣхи, — отбѣжалъ онъ отъ прелестницы, и ставъ передъ образомъ, «избоде око себѣ для ради Царства Небеснаго.» Это вставленъ въ рукопись одинъ изъ древнѣйшихъ печатныхъ листовъ; равно какъ и слѣдующій съ извѣстнымъ изображеніемъ житія человѣческаго подъ видомъ древа, подгрызаемаго двумя мышами. Потомъ характеристика временъ года, вносимая какъ замѣчено мною въ другомъ мѣстѣ (¹), въ Иконописные Подлинники.

2) Синодикъ, принадлежащій мит, въ 4-ку. Время его опредтляется слтдующими поминовеньями, которыя привожу вполив, чтобъ дать понятіе читателю о томъ, что и какъ вносилось въ эти сборники изъ Всероссійскихъ церковныхъ и государственныхъ преданій. «Помяни Господи души Святвишихъ Патріарховъ Московскихъ и всеа Россіи. Іова. Ермогена. Филарета. Іоасафа». (+ 1641 г.). За тъмъ новою рукою и другими чернилами подписано имя Іоснов (+ 1652 г.). — Далье: «Помяни Господи души благовърныхъ Царей и благовърныхъ Великихъ Князей. В. К. Владимера. В. К. Георгія. В. К. Іоанна. В. К. Симеона. В. К. Даніила. В. К. Андрея Боголюбскаго. В. К. Димитрія. В. К. Іоанна. В. К. Василія, во иноцъхъ Варлама. Царя и В. К. Іоанна, во иноцъхъ Іону. Царевича князя Іоанна. Царя и В. К. Феодора. Царевича князя Димитрея. Царя и В. К. Бориса, въ иноцъхъ Богольпа. Царевича Князя Василія. Царевича Князя Феодора. Царя и В. К. Василія. Царя и В. К. Михаила. Царевича Князя Іоанна». — Итакъ рукопись писана при патріархѣ Іосифѣ, между 1645 г., когда скончался Михаилъ Өедоровичъ, и 1652, то есть, годомъ кончины Патріарха Іоснфа. — Далье: «Помяни Господи души благовърных» цариць и благовърныхъ великихъ княгинь. Великую Княгиню Елену. В. К. иноку Еуфросивію. В. К. Феодосію. В. К. иноку Марфу. В. К. Евдокъю. В. К. Софью. Царицу и В. К. Анастасію. Царицу и В. К. Феодосію. Царицу и В. К. иноку схимницу Александру. Царицу и В. К. Марію. Царицу и В. К. нноку Марфу. Царевну Княжну Пелагъю. Царицу и В. К. Евдокъю. - Послъ общихъ поминаній поздивипею рукою конца XVII в., или начала XVIII в. писаны поминанья семействъ, которымъ принадлежала рукопись и которыя по чему либо были въ связи съ ея владъльцемъ. А именно: «Родъ дворянина Оедора Михайловича

<sup>(1)</sup> Во 2-мъ томъ этихъ «Очерковъ» стр. 319.

Языкова. Помяни Господи души усопшихъ рабъ своихъ: раба своего инока схимонаха Мирона. Акилину. Іоанна. Стерана и т. д. Потомъ черезъ несколько страницъ тою же рукою: «Родъ драгуна Ивана Устинова. Помяни Господи души усопшихъ рабъ своихъ. Раба своего Устина. Матроны. Андрея. Дарін. На той же страницъ, немного отступя, уже другою рукою: «Родъ Терентія Акулева (1) села Борковъ. Раба своего Акилы. Варвары» и т. д. Наконецъ: «Родъ Тихона Яковлева сына Бочарова». — Весь этоть сборникъ состоить изъ повъстей, взятыхъ изъ Греческихъ Патериковъ и Прологовъ, со множествомъ миніатюрь (2), изъ которыхъ особенно замъчательны для исторіи русскихъ обычаєвь изображающія передбанникъ и баню съ парящимися на полкв, къ извъстной греческой повъсти объодномъ Кипрскомъ пресвитеръ, любившимъ ходить въ баню. Здъсь прилагаются два рисунка, изображающіе сцены въ передбанникъ. На одномъ (№ 2-й) служитель снимаеть съ сидящаго пресвитера сапоги; на другомъ (№ 3-й) оба они разговаривають стоя. Замъчателенъ костюмъ пресвитера. — Изъ русскихъ повъстей помъщена только одна, встръчающаяся и въ другихъ рукописныхъ Синодикахъ; именно-о Новгородскомъ посадникъ Щи-A75, им $\pm$ 100 но изв $\pm$ 10 но прямое отношеніе к $\pm$ 10 вопросу по поминовенім усопшихъ. Здівсь прилагается рисунокъ (подъ № 4-мъ) съ миніатюры, изображающей Архіепископа Іоанна, которому после пиршества посадникъ Щиль подносить дары.

- 3) Рукопись въ Императорской Публичной Библіотекъ, изъ древлехранилища Погодина, куда поступила отъ г. Строева, который своею рукою означилъ, что этотъ Синодикъ данъ въ Введенскую Церковь Княземъ Юріемъ Ивановичемъ Пожарскимъ въ 1688 году. № 205 отмъченъ тоже у Строева, вълистъ. Въ миніатюрахъ встръчается изображеніе бани съ передбанникомъ, но на одномъ листъ, и другой редакціи, отличающейся отъ рисунковъ моей рукописи. Есть также и повъсть о Щилъ.
- 4) Рукопись въ Императорской Публичной Библіотекъ, изъ древлехранилища Погодина, № 592, въ листъ, конца XVII в., или върнъе начала XVIII в. Синодикъ этотъ особенно замъчателенъ тъмъ, что содержитъ много поминовеній крестьянскихъ семей по родамъ. Напримъръ: «Села Нижняго Ландека роды»: и затъмъ крестьянскіе роды поименно: «Родъ Ивана Борисовича» «Родъ Василья Еенмовича» и т. д., т. е. поминовеніе ихъ родимелей, подъ которыми разумъются вообще родственники, весь родъ. Или еще: «Родъ деревни Починка

<sup>(1)</sup> Въ рукописи, кажется, у подправлено на і: Акілева.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) Одна изъ нихъ приложена въ рисункъ къ 121 стр. 2-го тома этихъ «Очерковъ» 🐠 1.

<sup>(\*)</sup> Смотр. во 2-мъ томъ этихъ «Очерковъ» стр. 58 и савд.





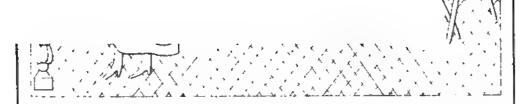

• • • 



. ,

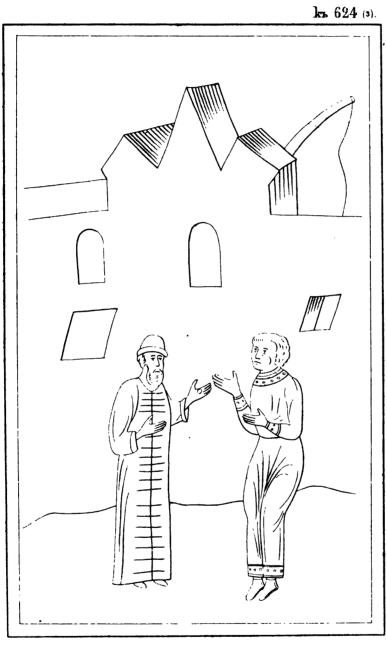

**I.T**.

.

•

.

.

.

kъ 624 (4)

. . . .

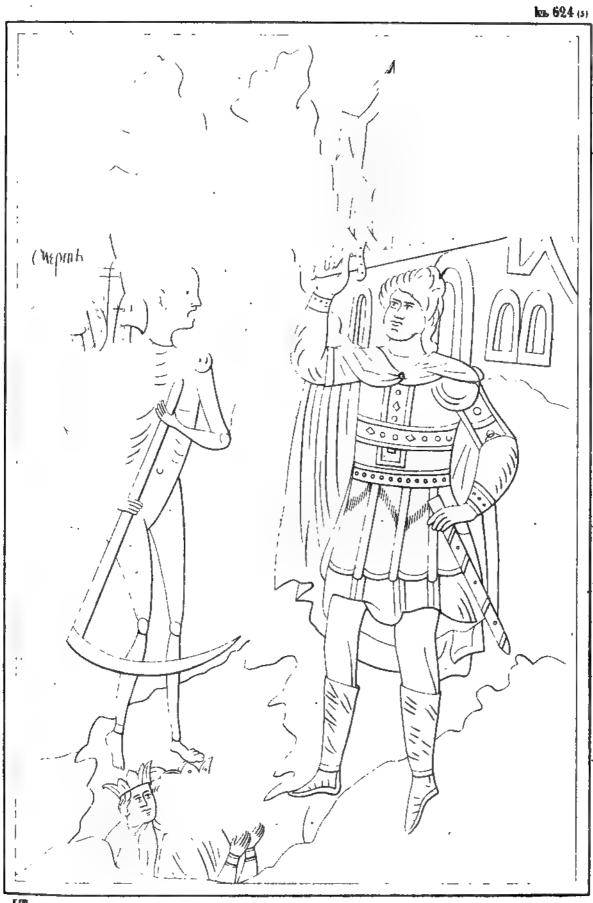

. 

)

ks 624 (c).

. 

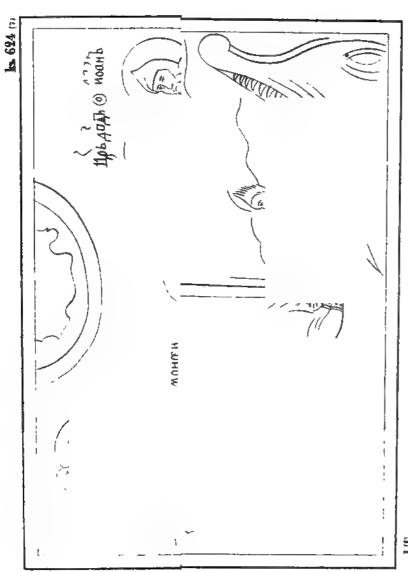

| İ |   | · |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   | • |   |   |   |
| I |   |   |   |   | • | • |   |
| 1 |   |   |   |   | • |   |   |
| ļ |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
| I |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ; |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | j |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |



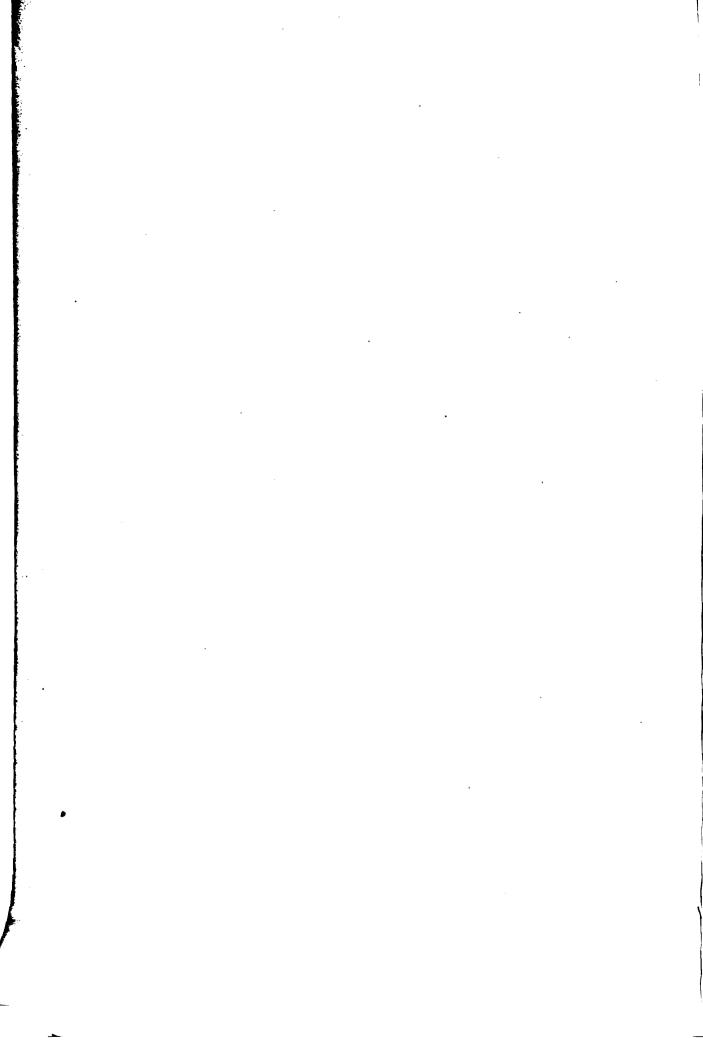

kь 624 (s)

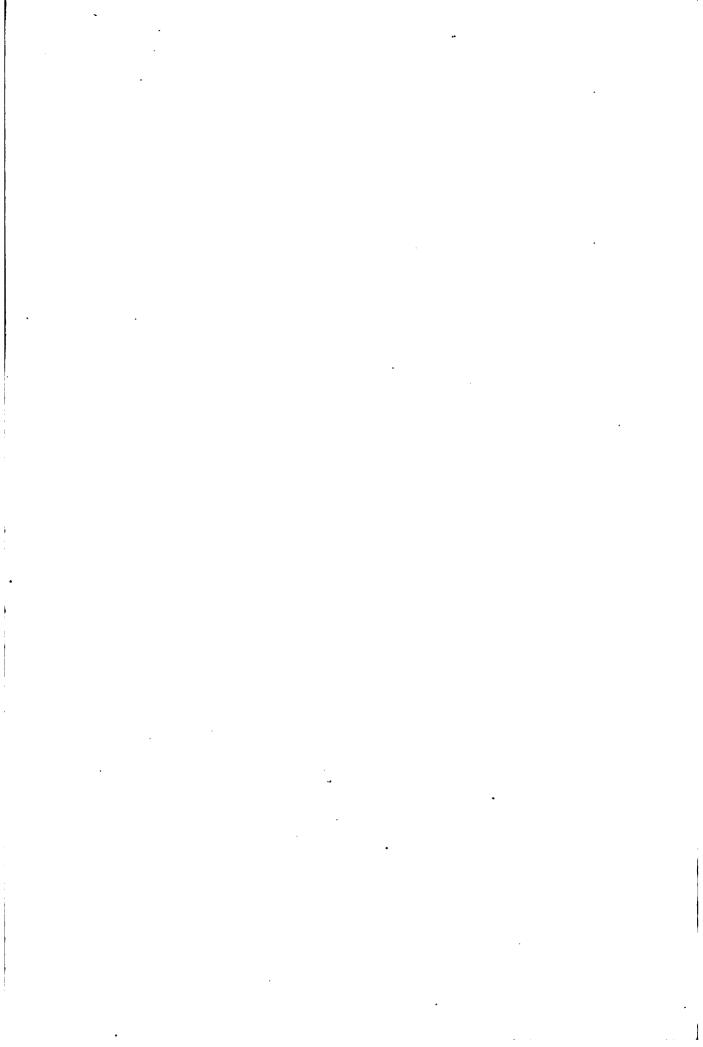

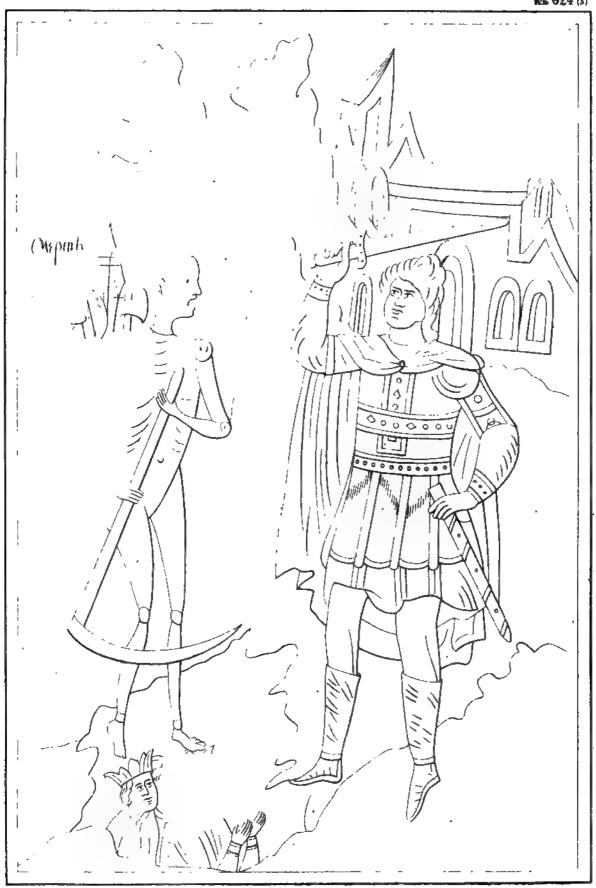

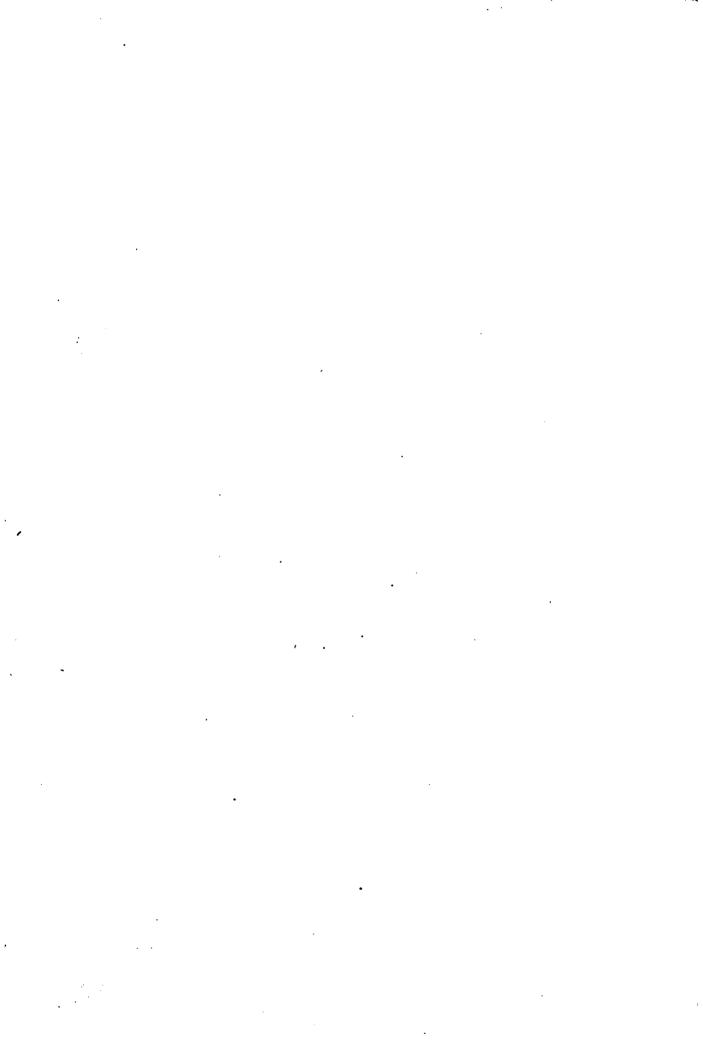

ks 624 (c)

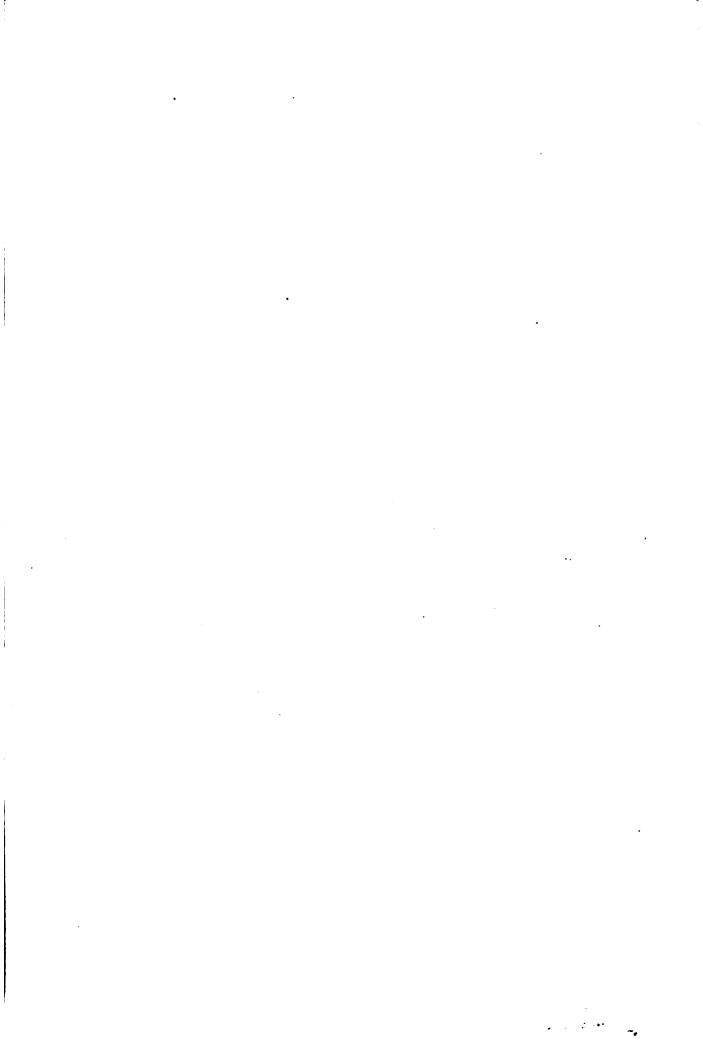



. . 



ŢΤ

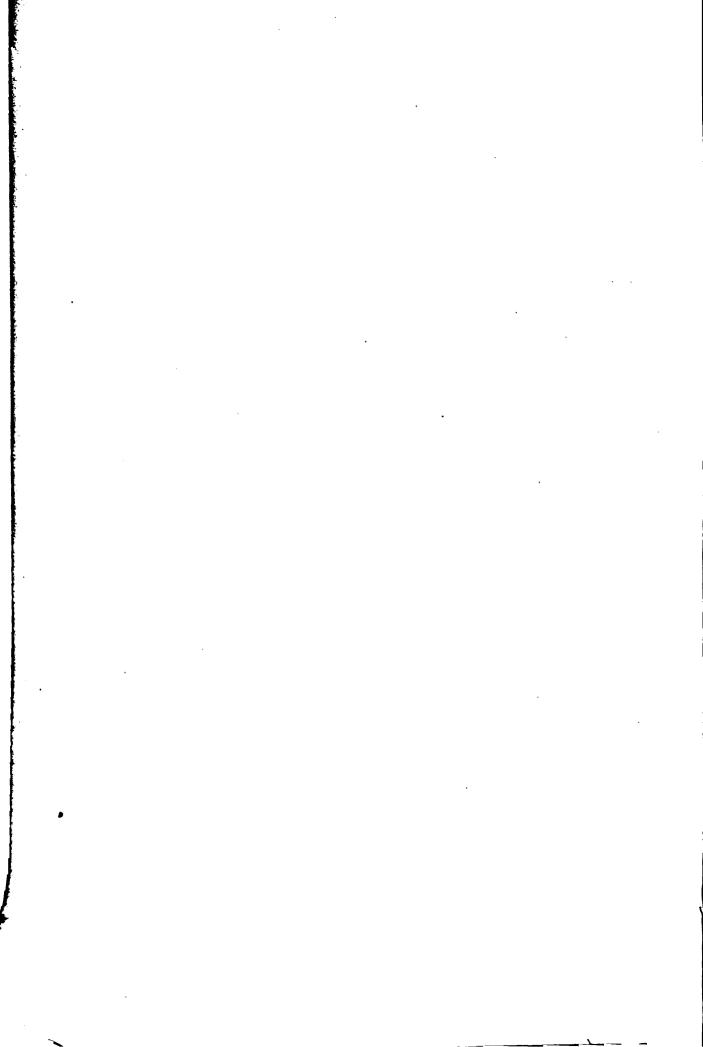

· • . 

крестьянина Ивана.» Даже поминанье монаховь озаглавлено: «Род» сей пустыни Святоезерской.» — Между миніатюрами опять встръчается баня, согласно съ редакцією моей рукописи. Но особенно любопытно изображеніе любодъицы, вошедшее потомъ въ число лубошных картинокъ. Въ глаза ея впились жабы; въ ушахъ стрълы; огонь пышеть изо рта, гадины сосуть ея груди, а собаки кусаютъ руки.

 5) Рукопись конца XVII в. или начала XVIII, принадлежащая мив, въ листъ. съ изображеніями. Поминовеній вовсе нать, или они утратились; но по молитвамъ и песнопеніямь по душахь усопшихь и по известнымь повестямь и статьямъ о поминкахъ можно догадаться, что это не сборникъ вообще, а Синодикъ. Начинается Палеею, то есть, вымышленными передълками книги Бытія. Такъ между прочимъ Адамъ и Евва поучаются отъ птичекъ, какъ похоронить тёло Авеля (1). Затемъ идуть статьи о временахъ года съ изображеніями (2). Далее следуеть собственно Синодикь съ объясненіями церковныхъ правиль о поминовенін усопшихъ, съ молитвами, пітснями и обычными повітствованіями. Между прочимъ помъщено и Првніе живота съ смертію, откуда прилагается здѣсь изображеніе (подъ № 5-мъ), и при немъ для сравненія рисунокъ того же сюжета (подъ № 6-мъ) изъ Лицевой Библіи графа Уварова, начала XVII. Многія изъ миніатюрь нашихъ Синодиковъ вполит соответствують западнымъ нзображеніямъ Пляски Смертей, или Мертвыхъ. Въ доказательство тому привожу здёсь три снимка изъ этого моего Синодика. Подъ № 7-мъ, изображается: вверху горній ликъ-направо царь Давидъ съ Іоанномъ Дамаскинымъ, нальво Ангель, ниже котораго Монсей обращается къ старцамъ. На срединъ, внутри зданія юношеская фигура сидить на пре толь; по одну сторону ея Смерть съ косою, по другую бъсъ. Ниже другая фигура сидить за столомъ съ яствами. Передъ нею служитель; а въ самомъ низу таже фигура, которая сидела за столомъ, низвергается въ адъ, увлекаемая за волосы дьяволомъ. --Подъ № 8-мъ, изображается: вверху на съдалищахъ отдъленные арками, будто въ иконостасъ, сидятъ Праотецъ Іаковъ и по сторонамъ его, Царь Давидъбородатая фигура, и Царь Соломонъ-юношеская, безбородая. Направо Іоаннъ Дамаскинъ, налъво Інсусъ Христосъ обращается къ Апостоламъ. Ниже, внутри зданія сидить человікь, котораго смерть норажаеть косою. На стороні, въ темномъ мъстъ, сидитъ, въроятно, душа его; а внизу друзья и знакомые оплакивають его смертные останки. — Подъ № 9-мъ, изображается: въ среднемъ отделенін родильница съ женщинами въ головахъ; около-мамка качаеть въ

<sup>(1)</sup> Снимокъ съ этой миніатюры приложень къ 491 стр. 1-ой части этихъ «Очерковъ»

<sup>(2)</sup> Снимки см. при 319 стр. 2-го тома этихъ «Очерковъ.»

колыбели новорожденное дитя, спеленутое, и въ куколь (1) на головь; къ ребенку илеть отепь, потпрая себь ладони, въроятно, для выраженія радости и умиленія. Внизу тоть же новорожденный, уже въ зраломь возраста, и такъ же въ куколе на голове, и тоже спеленутые, какъ быль въ колыбели, но теперь уже въ саванъ, лежить мертвый: его погребають. Надъ этими двумя ръщительными моментами человъческой жизни, господствуеть вверху благословляющая фигура Бога Отца, съ молящимися по одну сторону и съ Іоанномъ Ламаскинымъ по другую (2). Для характеристики русскаго быта заслужива-ють помъты и приписки, объясняющія поздивишую судьбу этой рукописи. Въ конить рукописи: «1776 году мъсяца февраля 23 дня. Сия тетрать города Вышневолочка купца Антона Харитонова сына Хлебникова. Писаль Зимогородскаго яму емицика.» Въ срединъ на оборотъ одной изъ миніатюръ: «Сія книга досталась по насладству дадушки Федора Кириловича Лукова Ивану Васильнчу сыну Суханова. 1826-го года февраля 21-го дня. Итакъ, рукописи Синодиковь въ XVIII в. бывали въ рукахъ грамотныхъ ямщиковъ, и еще въ первой половина текушаго столатія, какъ домашняя святыня, переходили по насладству отъ дъда къ внукамъ. Умиляясь изображеніями райскихъ радостей и трепеща передъ ужасами смерти и адскихъ мученій, представленіями которыхъ такъ обильны наши Синодики, поздивищий владвлець рукониси на одномъ изъ листовъ наивно высказаль тв ощущенія, которыя внушало ему перелистыванье этого Синодика: «Душа моя и тело въ рупекъ Господиикъ, егда добро сотворить на земли, а въ будущей жизни получить сіе неоцівненное и вічное райское блаженство небеси! О! Душе моя! Зри великольной сей портреть сладчайшаго небеснаго, въчнаго блаженства, и берегись злоковарныхъ поступковъ. Иванъ Васильевъ Сухановъ. 1829 года Декабря 22 ч.»

6) Великольпный Синодикъ въ Императорской Публичной Библіотекъ, отд. 

1, № 327 (Толст. I, № 107), въ листъ. Сначала писанъ на гравированныхъ листахъ, по обычаю конца XVII в., а потомъ на простыхъ, съ отличными рисунками. На гравированныхъ листахъ следующія пометы. Налево: «Тщаніемъ и иждивеніемъ монаха Фотія»; направо: «лета 7203-го (1695) знаменилъ и резалъ Леонтій Бунинъ.» Итакъ, рукопись эта относится, или къ самому концу XVII в., или вернъе къ первой четверти XVIII-го. Некоторыя миніатюры носятъ на себе явные следы позднейшаго западнаго стиля, усвоеннаго уже въ XVIII в., но въ другихъ видны еще признаки простоты и величія старой

<sup>(&#</sup>x27;) Извъстно, что по стариннымъ Требникамъ во время крещенія младенца совершалось межлу прочимъ освященіе куколя, который надъвался ему на голову.

<sup>(2)</sup> Изъ этого же Синодика см. рисунки во 2-мъ томъ «Историч. Очерковъ» къ стр. 121, подъ № 2-мъ, и къ стр. 287, подъ № 2-мъ.

иконописи, какъ напр. въ миніатюръ, изображающей пиршество, на которомъ Посадникъ Щилъ угощаетъ архіепископа и гостей по сооруженіи церкви (л. 134 об.). Итакъ, до XVIII в. Щилъ былъ любимымъ предметомъ нашихъ Синодиковъ.

- 7) Келейный Синодикъ Патріарха Адріана, съ извъстными статьями о поминовеніи усопшихъ, стихотвореніями и повъстями изъ Пролога и изъ позднъйшихъ источниковъ, перешедшихъ къ намъ съ Запада въ XVII в., какъ напр.
  изъ Зерцала Великаго. Рукопись конца XVII в., въ листъ, въ Синодальной Библіотекъ, № 291. По обычаю того времени въ рукопись вставлены печатные
  листы съ гравюрами, дъланными извъстнымъ Андреемъ Васильевымъ. Гравюры отличаются токостью штриха лучшихъ мастеровъ Германіи и Голландіи
  XVI и XVII в. Это тъ самыя гравюры, которыя въ XVIII в. не разъ были подновляемы въ грубъйшихъ оттискахъ въ извъстныхъ печатныхъ Синодикахъ,
  какіе и доселѣ можно кое−гдѣ найти въ ризницѣ сельскихъ церквей.—Сверхъ
  того, даже до конца XVIII в. эти печатные Синодики разбавлялись рукописными прибавками съ миніатюрами, изъ старинныхъ источниковъ, не вошедшихъ
  въ печатное изданіе; и такимъ образомъ составлялись книги, на половину изъ
  печатныхъ и писанныхъ листовъ.
- 8) Такова, напр., рукопись XVIII в., принадлежащая мит, въ листь. Она содержить въ себъ весь печатный Синодикъ со многими рукописными вставками, и заключается извёстнымъ апокрифическимъ сказаньемъ о Страстяхъ Господнихъ, съ миніатюрами, тоже XVIII в. — Для тъхъ, изъ читателей, которымъ не случилось перелистывать печатный Синодикъ, почитаю не лишнимъ сказать о немъ несколько словъ. Предварительно должно заметить, что печатный Синодикъ, какъ настоящая народная книга, весь состоятъ только изъ картинъ съ подписями и виршами внизу, а иногда и въ верху: и только предисловіе безъ картинокъ. Въ предисловіи объясняется значеніе Синодика. Содержаніе листовъ слідующее. Поминовеніе усопшихъ въ церкви. По Вознесеніи Господнемъ апостолы повелъвають въ церквахъ поминать усопшихъ. Іаковъ крестить невърные языки. Василій Великій, Григорій Богословь, Іоаннь Златоусть, Аванасій Великій, Іаковъ брать Божій, Филиппъ Митрополить Московскій. Ангель Хранитель. Преподобный Макарій находить въ пустынь сухой лобь отъ человъческаго остова. Картина разсужденія повсядневнаго и зерцадо христіанина правов'врнаго. Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть. Разлученіе души отъ тала. Отпаванье усопшаго. Поминовенье. Ангелы носять душу усопшаго. Лоно Авраамово. Извъстная повъсть о томъ, какъ процвълъ жезлъ игуменьи Аванасіи послѣ ся смерти. Повѣсти о грѣшной матери, о роскошникъ, о плънникъ въ Персидъ, котораго поминали, какъ усопшаго; о разбой-

никъ Ломицелъ, и наконецъ зерцало гръшнаго и мертвая голова. -- Къ печатнымъ экземплярамъ обыкновенно пришивались чистые листы для вписыванья именъ усопшихъ. Это общее содержаніе печатныхъ листовъ умножено въ моей рукописи следующими писанными вставками съ миніатюрами. Когда бываеть поминовеніе, тогда ангель сходить въ темныя міста и приносить душі усопшаго свъть, увъдомляя о поминовеніи. Восшедши на небеса, ангель вписываеть ся имя въ въчныхъ обителяхъ. Душа чистая, аки дъвица прсукрашенна всякими цвъты, свътлъе солнца; луна подъ ногами ея; смиреніемъ змія укроти; слезами терніе грѣховное угаси, постомъ льва связа: дьяволъ пале, аки котъ, на землю, не могій терпіти доброты человіческія; душа грішная тмою помрачена бысть. Приступи ко мит смерть, аки хищникъ. Св. Андрей, Христа ради юродивый, некоего человека немилостива, сурова и безчеловечна по умертвін его вид'т несома въ гроб'т и поруганна отъ б'тсовъ и оплаканна отъ ангела хранителя. Притча о богатомъ и Лазаръ. Человъкъ нъкій бъ въ Константинъ градъ, богатъ зъло, милостыню творя, а блуда не остася. Слово о сошествін Іоанна Предтечи въ адъ. Потомъ вставлена извъстная старинная гравюра, изображающая «Соборъ и Суда изреченіе отъ невърныхъ Іудей на Господа нашего Інсуса Христа, Назорея и искупителя міра», — съ рукописнымъ объясненьемъ. На гравюръ означено: «Грыдеровалъ ученикъ Степанъ Матвеевъ.» Потомъ повъсть отъ Старчества, съ изображеньемъ Духовной Аптеки, и съ извъстнымъ рецептомъ: возьми корени нищеты, изсуши его постомъ воздержанія, изотри терпъливымь безмолвіемь, прости ситомъ чистой совъсти, всынь въ котель послушанія и т. д.

При крайней бъдности въ литературныхъ и художественныхъ интересахъ древней Руси и другія народныя книги отличаются тъмъ же аскетическимъ и мрачнымъ характеромъ, который господствуетъ въ Синодикахъ, такъ что можно, кажется, сказать безошибочно, что господствующее настроеніе духа нашихъ предковъ больше всего выразилось, въ художественномъ отношеніи, въ мрачныхъ образахъ, которыми непрестанно смущали и страшили върующее воображеніе Лицевые Синодики и Апокалипсисы. Невзрачная дъйствительность древней Руси казалась еще грустнъе, будучи разсматриваема, какъ роковое поприще для тяжелыхъ испытаній, за которыя возмездіе рисовала наша живопись въ самыхъ разнообразныхъ представленьяхъ. Искусство не могло примирить нашихъ предковъ съ дъйствительностью. Опасаясь погубить душу изображеніемъ земныхъ удовольствій и радостей, оно представляло ихъ, какъ пагубную обстановку того широкаго пути, который ведетъ въ въчныя муки. Даже самое утъщеніе, которое давало оно душъ, было растворено тяжельниъ рездумьемъ, заставлявшимъ, въ ожиданіи будущихъ нетлънныхъ благъ, отвра-

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |  |



|   |   | •• |   |   |
|---|---|----|---|---|
|   | • | •  |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   | ·  |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   | ı |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
| • |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   | • |    |   |   |
| • |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    | • | • |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   | • |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |
|   |   |    |   |   |



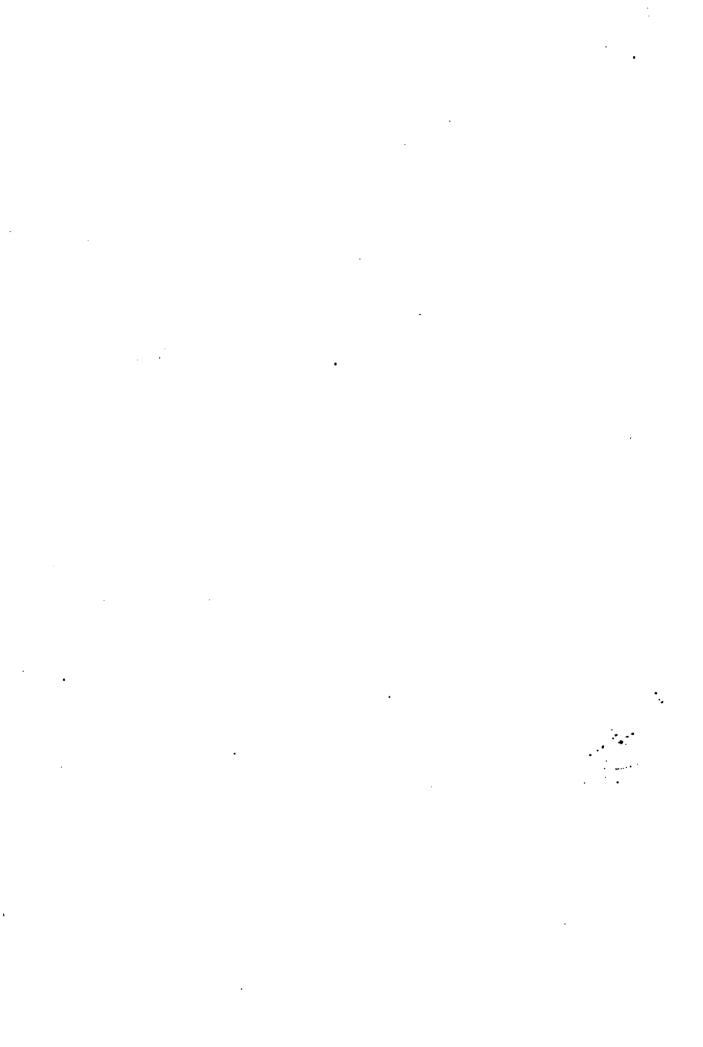

• 

• 



H

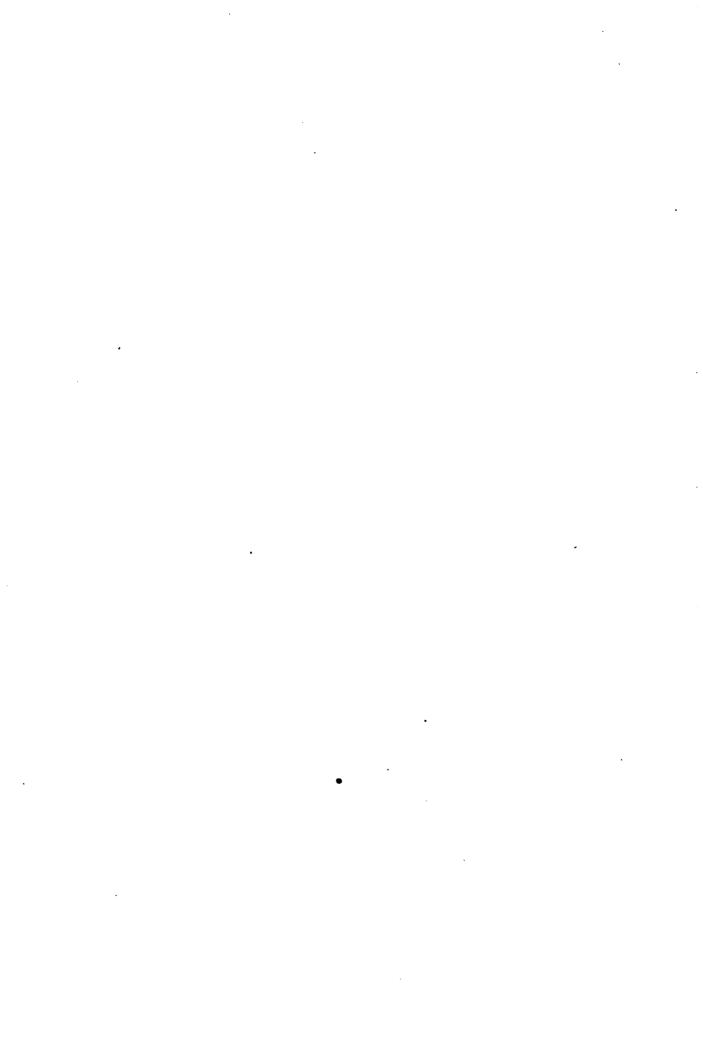



ks 629 cs

ΙΤ

| • |   |  | • |   |        |   |
|---|---|--|---|---|--------|---|
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   | •      |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        | ` |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   | • |        |   |
|   |   |  |   | • |        |   |
|   | • |  |   |   |        |   |
| • |   |  |   | • |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
| • |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  | • |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   | -<br>- |   |
|   |   |  |   |   | -      |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
| • |   |  |   |   | •      |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        | _ |
|   |   |  |   |   |        | - |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |
|   |   |  |   |   |        |   |

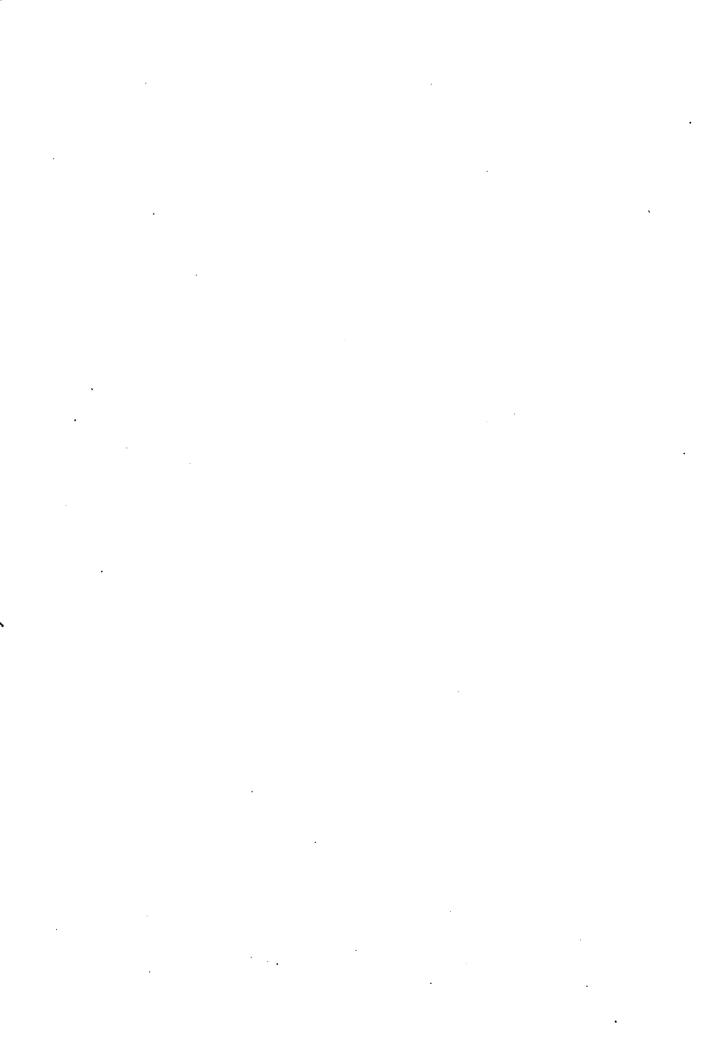

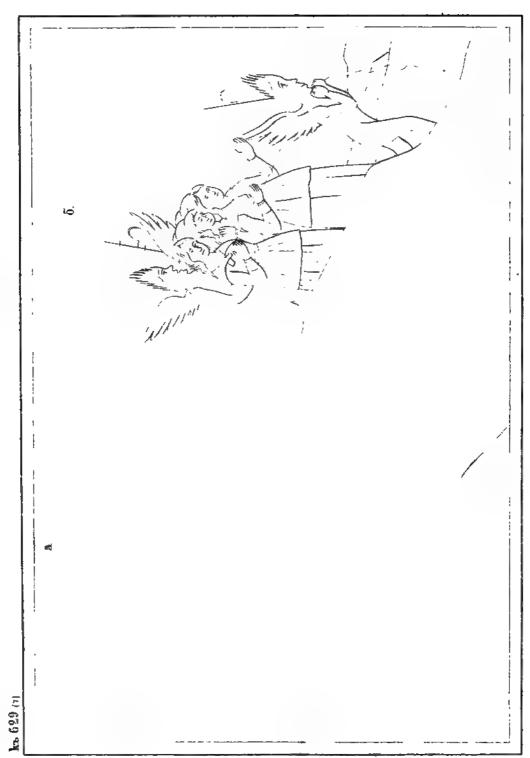

: -

E

• • щать взоры отъ всего, что только радостнаго человъкъ имъетъ на землъ, въ своихъ житейскихъ дълахъ и въ семейномъ благополучін.

Въ доказательство этого общаго направленія нашей старинной литературы и искусства привожу нѣсколько данныхъ.

- 1) Уже выше было замічено, что въ превосходной *Лицевой Библіи* графа Уварова между прочимъ поміщена миніатюра, изображающая прініе живота съ смертію.
- 2) Слово Палладія Мниха о второму пришествіи Христовт усердно раснисывалось миніатюрами и следовательно входило въ составъ народныхъ книгъ, въ конце XVII и въ начале XVIII в. У меня есть подобная рукопись съ грубыми миніатюрами, начала XVIII в., въ 4-ку.
- 3) Рукопись съ миніатюрами, мнѣ же принадлежащая, тоже начала XVIII в., въ 4-ку, содержить Слово Василія Великаго о Прельщенноми отроць, съ прельщеньями и истязаніями отъ бѣсовъ.
- 4) Даже Хронографы не были изъяты отъ этого мрачнаго настроенія духа. Въ доказательство указываю на извёстную повёсть о Тязіотю, воскресшема иза мертвыха, въ лицевомъ Хронографъ, въ Императорской Публичной 
  Библіотекъ (Отд. IV, № 151), въ листъ. Здъсь прилагаются три рисунка съ 
  миніатюрь изъ этой повъсти. 1-й изображаеть Тязіота съ прелестницею, л. 
  667.—2-й, изъ разсказа воскресшаго о томъ, какъ его душа была вознесена къ мытарству блудному. Любопытно изображеніе мытарствъ, по обычаю, 
  на хвостъ адскаго змія. Прекрасна группа ангеловъ, возносящихъ душу. Л. 
  670 об. 3-й изображаетъ, какъ душу гръщника били эсіопы на воздухъ и 
  потомъ волокли внизъ, въ адскія муки. Л. 671 об. Вмъстъ съ тъмъ въ 2-мъ и 
  3-мъ рисункахъ изображенъ и воскресшій, разсказывающій обо всемъ этомъ 
  патріарху, такъ что объ миніатюры соединяють дъйствительность съ загробнымъ видъніємъ.
- 5) Рукописный сборникъ начала XVIII, въ 12 д. листа, принадлежащій мив, со множествомъ миніатюръ, начинается Лицевою Библією, потомъ идутъ мытарства Өеодоры (1), далее Върую и Отче Наше въ лицахъ, и наконецъ множество повестей изъ Пролога и Патериковъ, съ присовокупленіемъ статей богословскаго содержанія, тоже иллюминованныхъ миніатюрами. Многія изъ повестей теже, что обыкновенно помещаются въ Синодикахъ, съ рисунками, изображающими загробную жизнь и истязанія бесовскія. Для образца прилагаю здёсь на 4-мъ листе рисунковъ два снимка: а) изображаєть сына, который спасаеть изъ адскаго смраднаго озера свою мать и омывъ ее въ купеторый спасаеть изъ адскаго смраднаго озера свою мать и омывъ ее въ купет

<sup>(1)</sup> Они приложены въ снимкахъ, подъ № 2-мъ, къ стр. 119 2-го тома этихъ «Очерковъ».



| • |   | • |   |     | • |
|---|---|---|---|-----|---|
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   | . • |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     | • |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
| • | · |   | • |     |   |
|   |   |   | • |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   | •   |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
| ı |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |
|   |   |   |   |     |   |

kъ 629 (е)



: -

E

| • | • . |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|
|   |     |   |   |   |
|   | ÷   | • |   |   |
| , |     |   |   |   |
|   |     |   | · |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   | - |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
| , |     |   |   | , |
|   |     |   |   | 1 |

:

много полковъ, прогонялъ сильныхъ царей и побъждалъ богатырей. Всегда отличался великою силою и храбростью, исполненъ разума и всякой мудрости. И говорилъ высокія и гордыя слова: На семъ свѣтѣ и подъ всей поднебесной кто бы могъ со мною биться или противостать миѣ — царь или богатырь, или звѣрь сильный? И еще, помышляя въ себѣ говорилъ: Еслибъ я былъ на облакахъ небесныхъ, а въ землю было бы кольцо утверждено; и я бы всю вселенную подвизалъ».

Послѣ этого пластическаго выраженія, заимствованнаго нашимъ воиномъ у классическаго поэта, вѣроятно, изъ вторыхъ или третьихъ рукъ, является ему смерть:

«И внезапу пришла къ нему Смерть, образъ имъя страшенъ, обличіе имъя человъческое, и грозный видъ. Ужасно было смотръть на нее. И несла она съ собою много мечей, скованныхъ на человъка, и ножей, и пилъ, и роженовъ, и серповъ, и слъчивъ, и косъ, и бритвъ, а также несла и члены человъческаго тъла, отсъченные, и многое другое, невъдомое, чъмъ она кознодъйствуетъ на разрушевіе человъка».

Такъ неживописно и непоэтически, въ видъ ружейнаго мастера, продающаго оружія и ножи, а виъстъ съ тъмъ и въ видъ татарскаго наъздника, увъшеннаго отрубленными головами, руками и ногами, представилась нашему храброму воину смерть.

«Увидѣвъ ее, храбрый воннъ очень устрашился, и тотчасъ сказаль ей: Кто ты, лютый звѣрь? И страшенъ образъ твой человѣческій! И рекла ему Смерть: Я пришла къ тебѣ; а хочу тебя взять. Сказаль же ей удалой воннъ: А я не слушаю тебя и не боюсь! И сказала ему Смерть: Человѣче! почему ты меня не боишься? А всѣ цари, и князья, и власти, меня боятся: я на землѣ очень славна! И сказаль ей воинъ: я храбръ и силенъ, и на полѣ много полковъ побиваю! Ни одинъ человѣкъ не можетъ со мною биться или противъ меня стоять, и царь, ни богатырь, ни звѣрь лютый! Какъ же смѣешь ты одна противъ меня стоять? И какъ ты одна пришла ко мнѣ, и хочешь ко мнѣ приблизиться? Оружіе носишь, но — видишь — ты не удала, и состарѣлась многолѣтнею старостью! И конь у тебя, будто, много дней не ѣдалъ, изнемогъ голодомъ; только въ немъ кости да жилы! А я тебѣ говорю кротостію, и старость твою почитаю. Скорѣе иди отъ меня прочь, и бѣги, пока не постигъ тебя мечъ мой!»

Такимъ образомъ въ первой половинъ нашей повъсти воинъ выступаетъ во всей своей рыцарской храбрости, и готовъ биться съ смертію, какъ и въ гравюрахъ Гольбейна. Замъчательна наивная черта нашей повъсти: воинъ, будто бы, не знаетъ, что такое смерть,

«И рекла ему Смерть: Я ни сильна, ни хороша и не красна, ни храбра, а и сильныхъ, и хорошихъ, и красныхъ, и храбрыхъ побиваю. Да скажу тебъ, человъче! Послушай меня! Отъ Адама и до сего дня сколько ни было сильныхъ богатырей, никто противъ меня стоять не могъ». Узнавъ что это страшилище — Смерть, воинъ ужаснулся, и оталъ умолять ее о пощадъ; но она ему сказала: «Я не посыльщица и богатства не сбираю, а хорошихъ одежъ (1) не ношу, а земной славы не ищу! Я немилостива издътства (2), и не повадилась никого миловать, и не милую, ни норовлю никому: какъ приду, такъ и возьму! И только жду отъ Господа новельнія. Какъ Господь повелить, въ мгновеніе (3) ока возьму; и ез чемз тя застану, ез томя тя и сумсу». (4)

Замъчательно, что во второй половинъ повъсти съ смертію уже говорить не воинъ, а Животь, то-есть, жизнь, или потому, что испугавшійся воинъ уже перестаеть быть воиномь; или скорье потому, что въ повъсти смъшаны два сюжета, то-есть: Воинъ и Смерть, и Животь и Смерть. И какъ глубоко понята идея смерти, въ этой юридической пословицъ о судъ, такъ кстати вложенной въ уста ея! Туть уже воинъ изчезаеть, и является человъкъ, обнаженный отъ всякаго временнаго, случайнаго своего назначенія.

«И сказалъ Животъ: Госпожа моя Смерть! Покажи на мив милость свою. Отпусти меня къ отцу духовному, и да покаюсь ему въ своихъ прегръшеніяхъ. Рекла же ему Смерть: Нътъ, человъче, не отпущу тебя ни на единъ день, ниже на единъ часъ... .Слышала я въ Евангеліи отъ Господа глаголемое: Блюдитесь смерти на всякъ часъ, ибо никто изъ васъ не въдаетъ, когда она пріидетъ. Смерть приходитъ, какъ татъ. Смерть къ вамъ грамотокъ не пишетъ и въстей не подаетъ. Ему же слава нынъ и присно и во въки въковъ, аминь».

Такъ оканчивается эта любопытная повъсть. Соотвътствующія ей изображенія изъ Русскихъ Синодиковъ XVII — XVIII в. приведены мною выше.

Въ произведеніяхъ западнаго искусства выводятся при Смерти и другія ужасающія своею силою фантастическія существа. Въ гравюрахъ Гольбейна и Альбрехта Дюрера мы видъли подлѣ костляваго остова изображеніе дьявола. Одинъ французскій поэть, Петръ Мишо (по прозванію Taillevent), жившій въ половинѣ XV вѣка, сочинилъ поэму, частію въ прозѣ, частію въ стихахъ, подъ названіемъ: Danse aux Aveugles. Она изложена въ формѣ разговора са-

<sup>(1)</sup> Въ рукоп. красна портища.

<sup>(\*)</sup> Въ рукоп. древивниее выражение: издотска, переправлено новъйшимъ почеркомъ на поздивниее; издотства.

<sup>(</sup>в) Въ рукоп. моновение, вм. меновение — мьгновение.

<sup>(\*)</sup> Въ рук. *су жоду*.

мого автора съ Умомя, который представляется олицетвореннымъ. Содержаніе поэмы состоить въ развитіи той мысли, что всё люди на свётё нодчинены тремъ слёнымъ вождямъ: Любви (Амуру, Купидону), Счастію (Фортунѣ) и Смерти. Эти три понятія тоже олицетворены въ образѣ властителей, возсѣдающихъ на престолахъ, и рѣшающихъ судьбу смертныхъ. Каждый изъ нихъ предъявляетъ на нихъ свои неограниченныя права. Но Умя объясняетъ автору, въ концѣ поэмы, что и Любовь и Счастіе можно побѣдить твердостію воли, и что одна только Смерть имѣетъ неотразимую власть надъ человѣкомъ, впрочемъ не страшную для того, кто постигъ суету преходящихъ удовольствій, и полагаетъ цѣлью своей земной жизни вѣчное блаженство.

Нашу повъсть о Горъ-Злочастіи можно разсматривать, какъ эпизодъ поэмы, подобной этому произведенію Петра Мишо, только поэмы народной, безыскус-ственной. Въ любви наши предки не могли видъть правственной власти; смерть они изображали, какъ мы видъли, въ томъ же смыслъ, какой давался ей въ христіянской живописи и поэзіи народовъ западныхъ. Фортуну они представляли себъ въ художественномъ образъ нечистаго Горя-Злочастія.

Какъ Правда, которая улетаеть на небо, и Кривда, которая пошла по всей земль, воспъваемыя въ стихъ о Голубиной Книгъ, суть олицетворенія нравственныхъ понятій, или какъ Злодъй-Тоска въ извъстной русской пъснъ; такъ и Горе-Злочастіе есть только поэтическій образъ, а не минологическое существо. Старинное върованіе Славянъ въ судьбу или встръчу нисколько не уполномочиваеть насъ видъть въ Горъ-Злочастіи языческое или полуязыческое божество; точно также, какъ Смерть и Дьяволъ въ гравюръ Альбрехта Дюрера, или какъ Классическій Купидонъ и Госпожа Смерть въ французской поэмъ—только поэтическіе образы, въ которыхъ выражены нравственныя понятія эпохи, а не миническія силы, которымъ поклонялись нъмецкій живописецъ и французскій поэтъ. Въ противномъ случать, пришлось бы и минологическія картины Рафарля или Рубенса принять въ источники классической минологіи XVI и XVII втка (1); или изъ нткоторыхъ аллегорическихъ изображеній вене-

<sup>(1)</sup> Такимъ образомъ, мы позволяемъ себъ не согласиться съ г. Кастомаровымъ, который видитъ въ Горе-Злочастіи минеическое существо. «Олицетворенія отвлеченныхъ понятій—говорить онъ—общи всъмъ народамъ въ нявъстный періодъ ихъ развитія и составляють существенную стихію всякой минеологіи, когда она возвысится отъ неопредъленнаго шаманства, безсмысленнаго страха таниственной нензвъстной силы на степень антропоморфизма и свободнаго творчества образовъ.» И въ другомъ мъсть присовокупляеть: «Трудно ръшить, когда написано замъчательное произведеніе. Во всякомъ случать сюжеть его очень древній: върованіе въ олицетвореніе Горя и его похожденія принадлежать далекой древности; доказательствомъ этому служить поразительное сходство нашей повъсти по идеть съ одною малороссійскою пъснею, гдт играеть туже роль Лиха-Доля». Соврем. 1856 г. м 3, стр. 67, 68.

ціянскихъ живописцевъ вывесть то заключеніе, что они поклонялись миенческому олицетворенію Венеціи въ образѣ роскошной женщины. Аллегорія, олицетвореніе и художественный символь очень рано получили широкое развитіе въ христіянскомъ искусствѣ народовъ западныхъ. Данть уже ввель ихъ въ свою Комедію, а современный ему живописецъ, Джіотто, изображалъ на стѣнахъ храмовъ олицетворенные въ человѣческихъ образахъ добродѣтели и пороки (1).

Отрицая миенческое значенье Горя-Злочастія, я вовсе не хочу этимъ отвергать того предположенія, что наши предки, слушая о немъ повъсть, могли представлять себъ этого демона, какъ существо осязательное. Можетъ быть, они
върили въ какого-то злаго духа, который принялъ на себя образъ и имя ГоряЗлочастія. Но мало-ли во что върила простодушная старина? На основаніи ея
суевърныхъ представленій слъдовало бы всю апокрифическую литературу цъликомъ вставить въ Славянскую миоологію; между тъмъ критика строго отличаетъ въ апокрифахъ остатки народной миоологіи отъ произвольныхъ фантазій людей грамотныхъ и отъ всякаго хлама, нанесеннаго изъ разныхъ литературныхъ источниковъ. И въ народной демонологіи много миоическаго, но
критика напрасно стала бы ухищряться, подводя подъ рубрики народной миеологіи наивныя мечтанія, которыми аскетическое воодушевленіе малевало
себъ отвратительную фигуру злаго духа.

Горе-Злочастіе есть порожденіе именно той поздитишей демонологіи, которою съ особеннымъ усердіемъ украшали свои повъствованья Русскіе писатели XVII в. Не смотря на живое изображеніе дъйствій и ръчей этого демона, фантазія уже имъетъ дъло не съ конкретными образами народныхъ миновъ но съ отвлеченными понятіями: съ Горемъ и Злочастіемъ, и олицетворяетъ эти понятія въ демоническомъ существъ, взятомъ на прокатъ изъ средневъковой демонологіи. Поздитише происхожденіе нашей повъсти опредъляется поздившими пріемами творческой фантазів, состоящими въ олицетвореньи отвлеченныхъ понятій, впрочемъ еще согратыхъ върованьемъ въ темную область демонологіи.

Согласно поздивишему образу мыслей и демонологическому настроенію фантазіи, поэтическая фигура Горя-Злочастія, или Несчастной, Лихой Доли, не ръдко является въ пашей народной поэзіи. Такъ въ одной малороссійской пъснъ выведена несчастная дъвица, которой при самомъ рожденіи была суждена Лихая Доля. Взяла она свою несчастную Долю въ писаную торбу, и понесла на торгъ продавать, а никто ее не покупаетъ. Понесла она Несчастную Долю

<sup>(1)</sup> Въ храмъ Франциска Ассизскаго, въ капелаъ Скровенъв, въ Падуъ, и иткот. друг.

назалъ, и сбросила ее съ плечь наземь: «Ты поди, поди, Несчастная Доля, въ поль заблудися. - «Хоть я и въ поль заблужусь, - а ты придешь жито зажинать, и я вцилюсь въ тобя; будешь ты, молодая дивица, жито зажинать, а я буду лежать въ бороздъз. — «Поди, Несчастная Доля, въ лъсу заблудись!» — «А ты придешь, моя дъвчина, калину ломать, а я буду лежать подъ кустомъ». Горемычная девица бежала отъ нея и къ синему морю — и тамъ не спаслась; бъжала подъ лъсомъ горою -- оглянулась, а Бъда за нею. «Ой вериись, Бъда! Зачъмъ ты привязалась?»—«Не вернусь дъвчина! Ясъ тобою родилась,»—«Ой вернись Бъда! Зачъть ты вцъщилась?»—«Не вернусь, дъвчина! Я съ тобою обвънчалась!» (1). Г. Кастомаровъ знаетъ варіантъ этой пісни, по которому дівица еще убігаеть отъ Лихой Доли въ церковь, но и тамъ отъ нея не спасается. Еще ближе къ нашей повъсти одна изъ пъсенъ, приписываемыхъ Кирить Данилову, имению: «Охъ въ горъ жить — не кручинну быть». Горе является въ ней олицетвореннымъ: оно лыкомъ подпоясалось, какъ и въ нашей повъсти; мочалами ноги изопутаны; представляется лицомъ мужскаго пола. Несчастный бъжить отъ него въ темные ласа, — а Горе давно ужь зашель туда; несчастный бъжить въ почестный пиръ, - а Горе зашелъ и сидить въ переднемъ углу; несчастный бъжить въ кабакъ, — а Горе ужь встръчаеть его и подаеть ему пиво. Такъ насмъялся оне надъ наготою добраго молодца (2). Въ одномъ духовномъ стихъ, виъсто Горя, выведенъ Лукавый Врагь, который непослушному сыну наносить худыя мысли на разврать, на ссору и разбой, и несчастный, пропившись, сидить нагой, да трубить въ свой кулакь (3). Наконоць, чтобы вполнъ обозначить національность нашей пов'єсти, слідуеть замітить, что нікоторые СТИХИ ИЗЪ НОЯ, А ТАКЖО И ИЗЪ СООТВЪТСТВУЮЩИХЪ ОЙ ИЪСОНЪ, ПРИНАДЛОЖАТЪ къ народнымъ пословицамъ. Таковы, напримъръ въ повъсти о Горъ-Злочасти: «нагому-босому шумить разбой — лычкомъ (или лыкомъ) Горе подпоясано — въ горъ жить, некручинну быть — не класти скарлату безъ мастера — не утъшити датяти безъ матери — не бывать бражнику богату». Въ вышеупомянутой пъснъ Кирши Данилова: «въ горе жить, не кручинну быть --- не бывать плъшатому кудрявому — не бывать гулящему богатому — не откормить коня сухопарова— не утъщити дитя безъ матери, не скроить атласу безъ мастера».

Весьма замъчательно это повтореніе однихъ и тъхъ же мотивовъ въ устахъ народа, въ большемъ или меньшемъ развитіи подробностей. Это будто эскизы одного и того же произведенія, мастерскіе очерки, на которыхъ живописецъ

<sup>(1)</sup> Метлинскаго, Народныя Южнорусскія Півсии. Кіевъ. 1854, стр. 365.

<sup>(2)</sup> Древи. Россійск. Стих. 1818. стр. 381.

<sup>(\*)</sup> Киръевскаго, Русск. Народи. Стихи, 49 стихъ: О оксизни.

пробоваль свою кисть, прежде нежели исполниль свою мысль въ совершенно оконченномъ, мастерскомъ произведения. Подобною мастерскою отдълкою отличается наша повъсть отъ родственныхъ ей по содержанию народныхъ пъсенъ.

Если, какъ намъ кажется, безъ всякой натяжки можемъ допустить сближеніе этой повъсти съ средневъковыми изображеніями Пляски Смертей и Бъсовъ; то увидимъ три составныя части, которыми наша повъсть соприкасается съ этими изображеніями: въ началъ гръхопаденіе, въ концъ—мысль о страшномъ судъ, и самый разказъ о жизни человъческой, подчиненной одной изъ демоническихъ властей, которыми запугано было воображеніе средневъковаго человъка.

Посмотримъ теперь, какъ въ лицъ Горя-Злочастія выражается основная мысль этого произведенія.

Это демоническое существо является на сцену не тотчасъ, какъ добрый молодецъ отказался отъ роду и племени, даже не въ первую злополучную минуту, когда просыпается онъ, ограбленный названымъ братомъ. Онъ еще бодрится, пронически восклицая: «житье мив Богъ даль великое!» — и въ следъ за темъ, попадаеть на перь. Хотя и печалень сидеть онь на пиру, но еще не отчаялся въ жизни, и просить совъта, какъ ему жить на чужой сторонъ. Горе-Злочастів къ нему еще не приступалось, не отнимало у него рукъ, и потому онъ могъ разбогатеть. Ему даже улыбнулось счастіе въ образе миловидной невъсты и семейныхъ радостей. И вотъ тогда-то, когда онъ достигь вершины благоволучія, является ему злой демонъ, и то сначала во сив: босому, нагому, подпоясанному лыкомъ, ому ощо не было места въ светлой лействительности окружавней добраго молодца, на веселомъ пиру передъ его свадьбою. Горе подкралось къ его изголовью съ гнусными подозреніями, съ опасеніями нечистой совъсти, заскребло ему на сердцъ раскаяніемъ. Кругомъ его, въ мірі дійствительномь, все обстоить благополучно, все овітло и радостно; но въ немъ самомъ возникаетъ мрачная, тревожная драма, сначала въ зловъщемъ сновиденіи, и потомъ выходить она наружу, вмёсте съ отчаяннымъ пьянствомъ и крайнею нищетою. Горе-Злочастіе совершило свое нечистое дѣло, и, до поры до времени, отступилось отъ нашего молодца. Но вотъ, не въ тернежъ стала ему горемычная жизнь, онъ посягаеть на самоубійство: и только тогда Горе-Злочастіе, во всемъ своемъ безобразін, предстаеть передъ нимъ воочію, и грозно требуеть оть него повиновенія и поклона. Покорившись своему мучителю, добрый молодець на время примирился со встми своими злоключеніями и даже запітль веселую напівночку, въ которой пронически издъвается надъ самимъ собою. Когда еще онъ не сталкивался съ нечистымъ Горемъ съ глазу на глазъ, ему стыдно было въ лохмотьяхъ показаться

отцу и матери, роду и племени. Теперь, свыкщись съ нимъ, онъ рѣшается понести домой свою повинную голову. Но одной только рѣшимости уже было недостаточно: онъ добровольно отдалъ себя во власть злому демону. И воть на возвратномъ пути преслѣдуеть его Горе, то бѣлымъ кречетомъ, когда молодецъ летѣлъ яснымъ соколомъ, — то сѣрымъ ястребомъ, когда молодецъ летѣлъ сизымъ голубемъ, — то съ борзыми собаками, когда молодецъ бѣжалъ сѣрымъ волкомъ, — то съ косою вострою, когда молодецъ обратился ковыль — травой, то съ частыми неводами, когда молодецъ пошелъ въ море рыбою. И этотъ — то длинный рядъ превращеній оканчивается лукавымъ искушеніемъ — богомо жить — убити и ограбити!

Трудно себе представить въ поэтической форме более художественное изложеніе мысли о знаменитой Пляскт, въ соответствіе темъ живописнымъ произведеніямъ, о которыхъ упомянуто выше! Какъ въ прекрасной гравюръ Альбрехта Дюрера грозныя страшилища — дъти мрачнаго воображенія самого рыцаря, такъ и Горе-Злочастіе есть художественное олицетвореніе нечистой совъсти самого добраго молодца. Сначала оно мерещится ему во сиъ, только какъ призракъ его тревожной думы; но по мъръ того, какъ сознаніе своей вины возрастаеть вь его душѣ,—яснѣе и яснѣе, выступаеть это чудовище, нагое и босое, лыкомъ подпоясано, будто жалкій двойникъ самого несчастваго героя; п наконецъ, какъ существо фантастическое, распадается оно на множество образовъ, которыми пугаетъ себя, и въ воздухъ, и на землъ, и въ водъ, разстроенное воображение нашего героя. Какъ рыцарь Альбрехта Дюрера твердостию воли и сознаніемъ своей правоты побъждаеть наважденія нечистой силы; такъ и нашъ герой только тогда освобождается отъ Горя-Злочастія, когда выстрадаль себъ примирительную мысль о полномъ раскаянии и покаянии, на которое себя обрекаетъ.

Итакъ, образъ Горя-Злочастія есть не что иное, какъ вѣрное отраженіе нечистаго, темнаго состоянія души самого героя. Борьба его съ Горемъ есть борьба съ самимъ собою, увѣнчанная побѣдою надъ самимъ же собою. Вотъ наконецъ, гдѣ, по нашему мнѣнію, причина тому теплому участію, въ которомъ не можемъ отказать безыменному герою нашей старинной повѣсти.

Если бы эта повъсть не была произведениемъ чисто народнымъ, если бы она не возникла и не развилась въ тъсной связи съ прочею эпическою дъятельностію народа, а была только досужимъ дъломъ стариннаго грамотника; то, конечно, не могла бы выдержать столь лестной для себя параллели съ произведеніями западнаго искусства.

Безыскуственное творчество цалаго народа, въ его пасняхъ и сказкахъ, и при скудныхъ начаткахъ письменной литературы, отличается глубиною истя-

ны и красотою выраженія. Какъ письменное произведеніе, наша повъсть не могла имъть примътнаго вліянія на старинную русскую публику. Она, можеть-быть, и дошла до насъ совершенно случайно, сохранившись въ единственномъ экземплярт поздитйшей рукописи. Но, какъ народная птсня, она въ свое время далеко обошла русскую землю, въ устахъ многихъ поколтній, возводя до высокаго топа чисто христіанской лирики тт унылые, тоскливые наптвы, въ которыхъ и доселт привыкъ выражать свое раздумье народный русскій птвенць.

K1

19

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|--|
| :                                     |   |   |  |
| •                                     |   |   |  |
| •                                     |   | - |  |
|                                       |   |   |  |
|                                       |   |   |  |
|                                       |   |   |  |
| •                                     |   | · |  |
|                                       |   |   |  |
| <i>}</i>                              |   | · |  |
|                                       | , |   |  |
|                                       |   |   |  |
|                                       |   |   |  |
|                                       |   |   |  |
|                                       |   |   |  |
|                                       |   |   |  |





THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413



